

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto



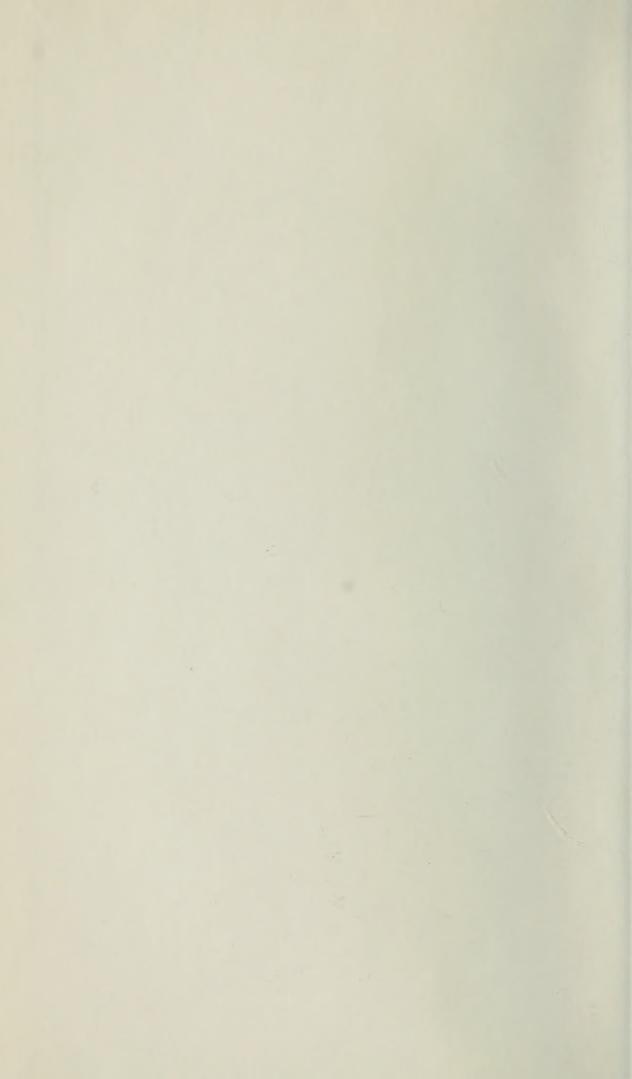

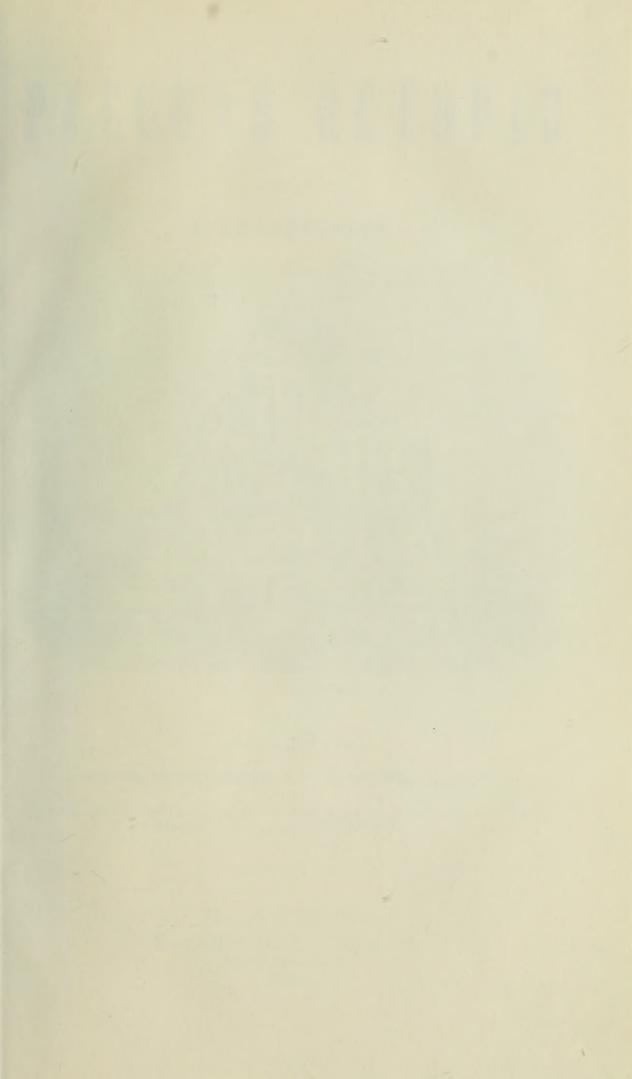

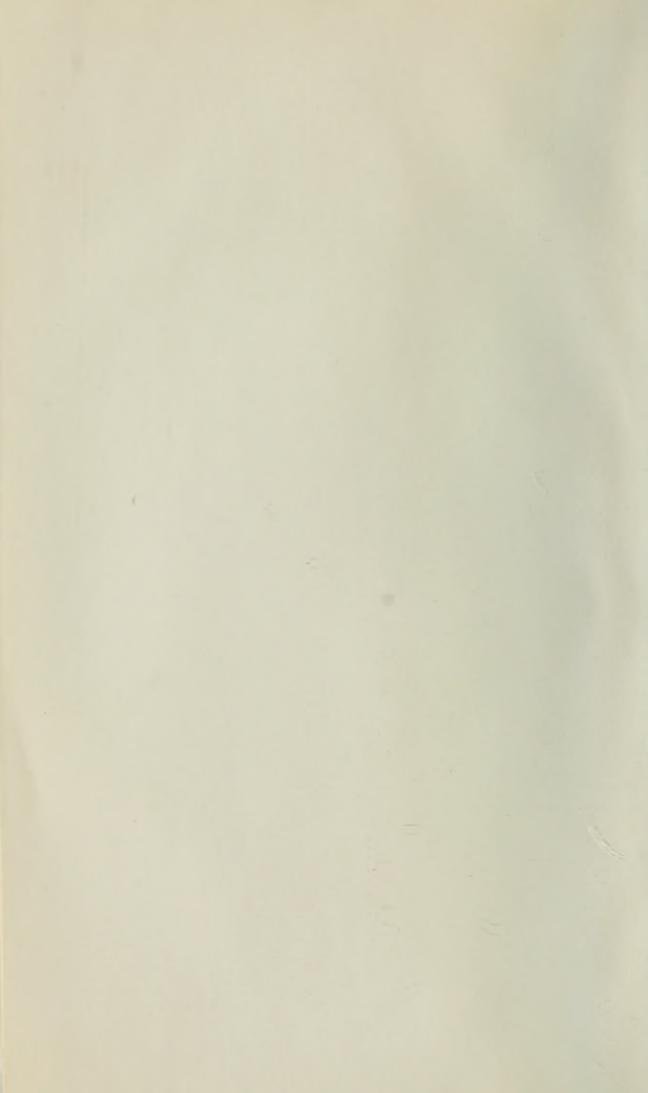

# PYCCKAH IICTOPIA

ПРОФЕССОРА

## А. ТРАЧЕВСКАГО.



Храмъ св. Софін въ Кіевъ.

#### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

## ВТОРОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И РАСШИРЕННОЕ ИЗДАНІЕ.

съ указателями именъ, годовъ и предметовъ, съ 96 рисунками, 6 картами, 6 планами и 3 раскрашенными картинами.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Изданіе К. Л. Риккера.

Невскій проспектъ, 14. 1895.



MAY 13 19/4

Настоящее изданіе Русской Исторіи не можеть быть названо учебникомь—какъ понимается это слово у насъ—ни по своимъ размѣрамъ, ни по своему изложенію: оно предназначается для взрослой молодежи, для учителей и для самообразованія.

Такое превращеніе, задержавшее выходъ сочиненія въ свътъ (первое изданіе истощилось года три тому назадъ), произошло само собой.

У насъ замѣчается возрожденіе интереса къ положительному, историческому знанію вообще и къ болѣе осмысленному озна-комленію съ судьбами родной страны въ частности: понятно всеобщее желаніе выйти изъ смуты противорѣчивыхъ воззрѣній, наставшей съ ослабленіемъ такихъ отчетливыхъ направленій, какъ западничество и славянофильство. Въ то же время задачи отечественной исторической науки становятся все шире и сложнѣе, переростая даже развитіе ея средствъ: въ ней, кажется, нѣтъ ни одного основнаго вопроса, который былъ бы рѣшенъ окончательно. Это замѣтно даже съ внѣшней, прагматической стороны, которую естественно наиболѣе разрабатывали до сихъ поръ; а настала очередь углубиться въ бытовое развитіе нашего народа, перейти къ соціологическому объясненію нашего прошлаго.

Предъ авторомъ, положившимъ культурную точку зрѣнія въ основу своего труда съ самаго начала 1), невольно возникла за-

<sup>1)</sup> См. Введеніе къ Древней Исторіи.

дача—дать сочиненіе, которое представило бы, въ общедоступной формѣ, обработанный сводъ современныхъ знаній о прошломъ его отечества, которыхъ ищетъ теперь каждый образованный русскій. Онъ самъ, при своемъ университетскомъ преподаваніи, давно ощущалъ недостатокъ въ подобномъ изданіи, которое заняло бы мѣсто между тщедушными "руководствами" и многотомными Левіаванами, притомъ посвященными преимущественно внѣшней исторіи.

Такой трудъ долженъ обнимать, со всѣхъ сторонъ, полную исторію родной страны, съ ея сумеречныхъ зачатковъ до блеска текущаго дня. Если авторъ не коснулся царствованія Александра III, то лишь потому, что, къ крайнему своему прискорбію, онъ убѣдился, что дѣянія столь недавно почившаго императора еще не могутъ быть заключены въ рамки отечественной исторической науки. Зато онъ старался уяснить болье отдаленное прошлое до бытовыхъ мелочей: онъ надѣялся, что читатель не увидитъ ничего, кромѣ живого отношенія къ любимому дѣлу, даже въ объясненіяхъ многихъ любопытныхъ терминовъ нашего стараго быта и въ скромной попыткѣ дать, въ примѣчаніяхъ къ рисункамъ, намекъ на учебникъ отечественной археологіи.

Знатокамъ дѣла извѣстны трудности, сопряженныя съ исполненіемъ указанной задачи. Признательный имъ за строгую критику 1-го изданія Русской Исторіи, авторъ ожидаетъ и теперь товарищеской поддержки съ ихъ стороны. Они поймутъ, что порой ему приходилось поневолѣ, даже въ важныхъ вопросахъ, брать на себя тяжкую отвѣтственность — держаться самостоятельнаго взгляда. Онъ проситъ критику не забыть и картъ: ей извѣстно, какъ много трудностей все еще представляетъ и наша историческая географія.

Если бы многольтній трудь, посвященный особенно исторіи развитія понятій нашего общества, хоть сколько-нибудь остановиль на себь мысль соотечественниковь, то закать дней автора быль бы озарень сознаніемь, что его въра въ Россію находить откликь въ душь родного народа.

Авторъ приноситъ сердечную благодарность всёмъ лицамъ, содёйствовавшимъ ему совётомъ или указаніями. Никогда не забудетъ онъ услугъ, оказываемыхъ ему, наравнё со всёми тружениками отечественной науки, гг. В. П. Ламбинымъ и К. Ө. Феттерлейномъ: они умёютъ не только хранить безчисленныя сокровища соотвётствующихъ отдёловъ Императорской Публичной Библіотеки, но и дёлать изъ нихъ живое орудіе родной науки.

Увы, не благодарить только-что отошедшаго отъ насъ въ вѣчность, а съ благоговѣйнымъ сокрушеніемъ сердца долженъ вспоминать авторъ того идеальнаго издателя, котораго недавно лишились русская наука вообще и наша учащаяся молодежь въ частности въ лицѣ Карла Леопольдовича Риккера ¹). Но эта прекрасная личность не умерла совсѣмъ, какъ не исчезаетъ съ земли безплодно все, что живетъ не для одного себя. Ея благородные замыслы на пользу русскаго просвѣщенія живутъ среди ея родныхъ, друзей и сотрудниковъ.

Окончаніе *Новой Исторіи* (съ 1750 г. до нашихъ дней), а также 2-е изданіе *Средней Исторіи*, готовятся къ печати и не замедлять выйти въ свѣть.

Буквы Д. И., С. И., Н. И., при указаніи §§, означають Древнюю, Среднюю и Новую Исторію Учебника Исторіи, причемъ подъ "Древнею Исторіей" разум'єтся 2-е изданіе.

Въ предупреждение недоразумѣній авторъ напоминаеть, что Указатель годовъ преслѣдуеть ту же цѣль, что и Указатель именъ и предметовъ. Для желающихъ составить себѣ

<sup>1)</sup> Авторъ пытался охарактеризовать покойнаго въ стать "Памяти хорошаго человъка" (*Новости*, 1 марта) и въ надгробной рѣчи, переведенной на нѣмецкій языкъ въ St.-Petersburger Zeitung (2 Mars, 1895).

хронологическую таблицу, необходимые годы выдёлены курсивомъ.

Римскія цифры въ *Указателях* означають первую и вторую части настоящаго изданія.

Царское Село. 1-го мая 1895 г.

## ОГЛАВЛЕНІЕ І-Й ЧАСТИ.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Стран. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Этъ автора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      |
| I. Первобытные славяне и ихъ сосъди. Около 500 л. до<br>Р. Х.—850 л. по Р. Х                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1-28   |
| § 1. Первобытные европейцы, 1.—§ 2. Арійцы. Скиоы, 4.—<br>§ 3. Литво-славяне, 6.—§ 4. Начало славянства, 7.—§ 5. Южные и западные славяне, 9.—§ 6. Восточные славяне, 10.—<br>§ 7. Сосѣди восточныхъ славянъ. а) Монголы, 12.—§ 8. б) Литовцы и варяги, 14.—§ 9. Византійская эпоха, 17.—§ 10. Римско-католическій Западъ, 18.—§ 11. Общественное устройство восточныхъ славянъ. Города и торговля. 19.—§ 12. Нравы и обычаи, 21.—§ 13. Духи предковъ и природы, 23.—§ 14. Празднества и обряды, боги и богатыри, 24.                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| II. Начало государства и христіанства у славянъ. Около 850—1050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2865   |
| § 15. Романцы, германцы и Византія, 28.—§ 16. Кириль и Меводій. 29.—§ 17. Христіанство и государство у южныхъ славянъ, мораванъ и венгровъ, 30. — § 18. Христіанство и государство у чеховъ и поляковъ, 32. — § 19. Начало государства у восточныхъ славянъ. Первые русскіе князья, 33.— § 20. Святославъ. Ярополкъ, 37.—§ 21. Владиміръ Святой, 39.— § 22. Христіанство при Владиміръ и его смерть, 41.—§ 23. Святополкъ I Окаянный и Мстиславъ Тмутараканскій, 43.— § 24. Ярославъ I, 45. — § 25. Полоцкъ и Новгородъ, 47. — § 26. Земля. Населеніе. Государство, 48.—§ 27. Дружина и земщина, 51.—§ 28. Церковъ. Понятія. Нравы, 52.—§ 29. Просвъщеніе. Письменность. Народная поэзія, 55.—§ 30. Искусство, 57.—§ 31. Внѣшній бытъ, 62.—§ 32. Значеніе періода, 63. |        |
| III. Удъльныя усобицы. Около 1050—1250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65—148 |
| § 33. Романцы, германцы и греки, 65.—§ 34. Просвѣщеніе Запада, 66.—§ 35. Южные славяне, 68.—§ 36. Западные славяне, 68.—§ 37. Причины и значеніе удѣльныхъ усобиць на Руси, 70.—§ 38. Племянники и дяди, 73.—§ 39. Изгои и половцы, 74.—§ 40. Братья-соперники. Всеволодъ I и Святославичи, 77.—§ 41. Внуки-соперники. Давидъ и Василько, 78.—§ 42. Половцы и Мономахъ, 80.—§ 43. Мстиславъ Великій. Разгаръ усобицъ, 83.—§ 44. Ольговичи и Мономаховичи, 84.—§ 45. Ольговичи и Давидовичи, 85.—§ 46. Борьба между Мономаховичами. Сѣверная Русь, 87.—§ 47. Андрей Боголюбскій. Подготовка самодержавія, 89.—§ 48. Паденіе Кіева, 90.—                                                                                                                                 |        |

Стран.

\$ 49. Антрей I Боголюбскій и Мстиславъ Храбрый, 92.— \$ 50. Всеволодъ III Большое Гибадо, 95.— \$ 51. Господинъ Великій Повгородъ, 96.— \$ 52. Мстиславъ Храбрый и Мстиславъ Удалой, 102. \$ 53. Мстиславъ Удалой, Юрій II и татары, 103. — \$ 54. Мелкія кияжества, 104. — \$ 55. Галицкое кияжество или Червонная Русь, 106. — \$ 56. Пъмцы, 108. \$ 57. Земля и населеніе, 109.— \$ 58. Князъ, 110.— \$ 59. Управленіе, 112.— \$ 60. Дружина, 114.— \$ 61. Кущцы и "люди", 116.— \$ 62. Церковь, 118.— \$ 63. Попятія и правы, 119.— \$ 64. Монашество. Кіево-Печерская лавра, 123.— \$ 65. Просвъщеніе, 125.— \$ 66. Церковная письменность, 127.— \$ 67. Свътская письменность. Народная поэзія, 131.— \$ 68. Лѣтопись, 134. \$ 69. Пскусство, 135.— \$ 70. Витьшній быть, 140.— \$ 71. Значеніе періода, 143.

## IV. Татары и Москва. Около 1250-1450.

148-232

\$ 72. Романцы и германцы, 148.—\$ 73. Просвъщеніе Запада, 149.—\$ 74. Впзантія и турки, 151.—\$ 75. Южиме славяне и румыны, 152.—\$ 76. Чехи, 154.—\$ 77. Поляки, 156.—\$ 78. Великое княжество Литовское. Гедиминъ, 157.—\$ 79. Ольгердъ и Ягелло, 160.—\$ 80. Татары, 162.—\$ 81. Нашествіе татаръ на Европу, 167.—\$ 82. Судьба татаръ на Руси, 170.—\$ 83. Бытъ татаръ, 171.—\$ 84. Слѣдствія татарщины, 174.—\$ 85. Борьба за первенство въ сѣверо-восточной Руси, 175.—\$ 86. Юрій ІІ и Ярославъ ІІ. Невскій въ Новгородѣ, 176.—\$ 87. Повая политика и Александръ Невскій, 179.—\$ 88. Борьба Москвы съ Тверью, 182.—\$ 89. Юго-западная Русь. Данило, 186.—\$ 90. Причины усиленія Москвы, 189.—\$ 91. Иванъ І Калита, 191.—\$ 92. Семенъ Гордый и Иванъ ІІ. Борьба двухъ Димитріевъ, 192.—\$ 93. Падепіс Твери и Рязани, 194.—\$ 94. Димитрій Донской и татары, 196.—\$ 95. Василій І и Василій ІІ Темный, 199.—\$ 96. Земля и населеніе, 201.—\$ 97. Князь, 202.—\$ 98. Управленіе, 205.—\$ 99. Бояре, 208.—\$ 100. Тяглые, 209.—\$ 101. Церковь, 211.—\$ 102. Духовенство, 212.—\$ 103. Нравы. Понятія. Просвѣщеніе, 216.—\$ 104. Церковная письменность, 219.—\$ 105. Свѣтская письменность, 221.—\$ 106. Искусство, 224.—\$ 107. Внѣшній быть, 227.—\$ 108. Значеніе періода, 229.

### V. Самодержавіе и смута. Около 1450—1650. . . . . . . .

232-587

\$ 109. Романцы и германцы, 2 2.—\$ 110. Турки, южиые славяне и румыны, 234. — \$ 111. Чехи и поляки, 236.— \$ 112. Иванъ III. Собираніе русской земли, 239.—\$ 113. Паденіе Новгорода, 241. — \$ 114. Софья, самодержавіе и Занадъ, 244. — \$ 115. Геннадій, Іосифъ Санинъ и Нилъ Сорскій, 246. — \$ 116. Казачество, 248. — \$ 117. Прекращеніе татарскаго ига, 250.—\$ 118. Наступленіе на западъ. Смерть Ивана III, 252.—\$ 119. Василій III и самодержавіе, 255.—\$ 120. Внѣшняя политика. Глинскій, 259.—\$ 121. Правленіе Елены и бояръ, 261.—\$ 122. Иванъ IV. Добрая пора, 263.—\$ 123. Преобразованія, 266. — \$ 124. Гибель волжскихъ татаръ, 269. — \$ 125. Подготовка бѣдствій. Курбскій, 271.—\$ 126. Злая пора. Опричнина, 273. — \$ 127. Война съ подданными, 275. — \$ 128. Сибирь. Ливонія и Польша, 278.—\$ 129. Федоръ I и бояре, 281. — \$ 130. Годуновъ-правитель, 283.—\$ 131. Крѣпостничество и патріаршество, 285.—\$ 132. Смерть царевича Димитрія, 287.—\$ 133. Борисъцарь, 289.—\$ 134. Условія смуты, 291.—\$ 135. Самозванець и гибель Годуновыхъ, 293. — \$ 136. Лжедимитрій I, 297.—

§ 137. Ц арь Василій Шуйскій и Болотниковъ, 300.—§ 138. Лжедимитрій П. Тушино, 303.—§ 139. Гибель Тушина и царя Василія, 305.—§ 140. Иноземщина. Владиславъ и Сигизмундъ, 307.—§ 141. Ополченіе Руси. Троицкіе люди, 309.—§ 142. Очищеніе Руси. Мининъ и Пожарскій, 312.—§ 143. Избраніе Михаила Федоровича Романова, 314.—§ 144. Истребленіе "воровь", 316.—§ 145. Польскія войны, 318.—§ 146. Швеція. Австрія. Азовское сидініе, 320.—§ 147. Далекій Западь. Иностранцы въ Москвъ, 321.—§ 148. Двоевластіе. Филареть, 322.—§ 149. Земля и населеніе. "Розруха", 325.— Филаретъ, 322.—§ 149. Земля и населеніе. "Розруха", 325.— § 150. Переселенія. Перепись, 329.—§ 151. Самодержавіе, 331.—§ 152. Царскій чинъ. "Пресвѣтлое величество" и дворъ, 336.—§ 153. Царскій бытъ, 341.—§ 154. Боярская дума, 347.—§ 155. Земскіе соборы, 349.—§ 156. Приказы, 352.— § 157. Областное управленіе, 356.—§ 158. Казна. "Окладная роспись", 361.—§ 159. Подати и сборы, 365.—§ 160. Войско, 369.—§ 161. Великорусскіе казаки, 374.—§ 162. Бояре, 377.— § 163. Борьба и крушеніе боярства, 382.—§ 164. Служилые. Дворяне, 389.—§ 165. Крестьяне. Община, 392.—§ 166. Холопство и крѣпостничество, 396.—§ 167. Горожане, 400.— § 168. Иностранцы, 404.—§ 169. Церковь и духовенство, 406.— § 170. Пережитки въ нравахъ, 413.—§ 171. Новыя черты нравовъ, 423.—§ 172. Женщина, 429.—§ 173. Пережитки въ умахъ, 436.—§ 174. Новыя понятія и просвѣщеніе. Книгопечатаніе, 447.—§ 176. Новыя черты письменности. Публицистика, 456.—§ 177. Свѣтская наука, 461.—§ 178. Поэзія, 468.—§ 179. Порята посьменности. Публицистика, 456.—§ 177. Свѣтская наука, 461.—§ 178. Поэзія, 468.—§ 179. ніе, 447.—§ 176. Новыя черты письменности. Публицистика, 456.—§ 177. Свѣтская наука, 461.—§ 178. Поэзія, 468.—§ 179. Церковная письменность, 476.—§ 180. Языкъ древней Руси, 482.—§ 181.—Искусство, 484.—§ 182. Внѣшній быть. Земледѣліє. Село, 497.—§ 183. Промыслы и торговля, 499.—§ 184. Пути сообщенія. Монета, 506.—§ 185. Городь, 510.—§ 186. Москва, 517.—§ 187. Нарядъ жилья, 527.—§ 188. Нарядъ человѣка, 530.—§ 189. Пропитаніе человѣка, 539.—§ 190. Юго-западная Русь. Запорожцы, 544.—§ 191. Польщизна. Іезуиты и унія, 552.—§ 192. Отпоръ польщизнѣ. Острожскій и Могила, 556.—§ 193. Письменность юго-запалной Руси. и Могила, 556.—§ 193. Письменность юго-западной Руси, 563.—§ 194. Значеніе древней Руси, 569.—§ 195. Москва и новая Россія, 575.

| Рисунки и | планы | въ | текств. |
|-----------|-------|----|---------|
|-----------|-------|----|---------|

BOBO

| NoNo |                             |     |     |     |      |      |      |      |    |   |   | CTI | ран.       |
|------|-----------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|----|---|---|-----|------------|
|      |                             |     |     |     |      |      |      |      |    |   |   |     | 2          |
|      | Каменныя оббивныя орудія.   |     |     |     |      |      |      |      |    |   |   | •   |            |
| 2.   | Каменныя лощеныя орудія.    |     | 0   |     |      |      |      |      |    |   |   |     | 2          |
| 3.   | Костяныя орудія. Глиняная п | ocy | да. | Укр | am   | енія | . Уа | воры | Ι. |   |   | •   | 3          |
| 4.   | Скиеская ваза. Въ петербург | CK  | ТМС | Эрі | инта | amb. |      |      |    |   |   |     | G          |
|      | Челнъ викинговъ             |     |     |     |      |      |      |      |    |   |   |     | 16         |
|      | Луговая могила              |     |     |     |      |      |      |      |    |   |   |     | 26         |
|      | Планъ Кіева въ Х вѣкѣ.      |     |     |     |      |      |      |      |    |   |   |     |            |
| 8.   | Храмъ св. Софіи въ Кіевъ .  |     |     |     |      |      |      | ٠    |    |   | ٠ |     | <b>4</b> 6 |
| 9.   | Золотые Ворота въ Кіевѣ.    |     |     |     | •    | 0 5  |      |      |    | ٠ |   | ٠   | 59         |
| 10.  | Гробница Ярослава І         |     | ٠   |     |      |      |      |      |    |   |   |     | 60         |
| 11.  | Златникъ Владиміра св       | ٠   |     |     |      | 0 (  |      |      |    |   |   |     | 61         |
|      | Сребреникъ Владиміра св     |     |     |     |      |      |      |      |    |   |   |     |            |
|      | Ярославле сребро            |     |     |     |      |      |      |      |    |   |   |     | 62         |
|      | Каменная баба               |     |     |     |      |      |      |      |    |   |   |     | 76         |
|      | Лворенъ Андрея Боголюбскаго |     |     |     |      |      |      |      |    |   |   |     | 94         |

| 1010                                                                              |             |          |      |      |     |     |     |     |     | Cī | ран.              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------------------|
| 16. Планъ Господина Великаго Новгорода                                            |             |          |      |      |     | ٠   |     |     |     |    | 99                |
| 17. Скоморохи                                                                     |             | g.       | 10   | 0    | 6   |     | 6   | ø   | 0   |    | 121               |
| 18. Остромирово Евангеліе                                                         |             |          |      |      |     |     |     |     | ۰   |    | 128               |
| 19. Изборникъ Святослава 1073 года                                                |             |          |      | ø    |     |     | g   | 8   | 0   |    | 133               |
| 20. Динтріевскій соборъ во Владиміръ .                                            |             |          |      |      |     |     |     |     |     |    | 137               |
| 21. Обронный поясь Динтріевскаго собора                                           |             |          |      |      |     |     |     |     |     | •  | 139               |
| 22. Печать Ратибора                                                               |             | 0        | 0    | 9    |     | 0   |     | 9   |     |    | 140               |
| 23. Татарскій воинъ                                                               |             |          |      |      |     |     | •   |     |     | •  | 165               |
| 24. Великій ханъ и братья Поло                                                    |             |          |      | •    | ٠   |     |     | •   | •   | ٠  | 166               |
| 25. Великіе Болгары                                                               | ٠           |          |      |      |     | ٠   |     |     |     |    | 169               |
| 26. Шлемъ Александра Невскаго                                                     |             |          |      |      | ٠   |     |     |     |     |    | 183               |
| 27. Сказание о Борисъ и Глъоъ                                                     |             |          | 9    |      |     |     |     |     |     |    | 225               |
| 28. Псковскія деньги                                                              | 4           |          | ø    | •    | ٠   |     | 9   |     | 0   |    | 226               |
| 29. Иванъ 111 Васильевичъ                                                         |             | 0        | 0    |      | ٠   |     | a   |     | ٠   | ٠  | 240               |
| 30. Развалины Сарая                                                               |             |          |      |      |     | *   | •   |     |     |    | 251               |
| 31. HOJECKIN BONHE                                                                |             |          | ٠    |      | a   |     |     | ٠   |     | *  | 254               |
| 32. Васили III Ивановичъ                                                          | 9           | 4        | •    | •    | ٠   | ٠   | a   |     | 9.1 | ۰  | 256               |
| 33. Иванъ IV Васильевичъ                                                          | 9           | . •      |      | •    |     | •   |     |     |     | •  | 264               |
| 34. порона пазанскаго дарства                                                     |             | ٠        |      |      |     |     | •   |     |     | ٠  | 269               |
| 35. Лжедимитрій I, Марина и Мнишекъ.                                              |             |          |      |      | •   |     | •   | •   | ٠   |    | 295               |
| 36. Михаилъ Өедоровичъ Романовъ                                                   | •           |          | ٠    | ۰    |     | •   |     |     | •   | *  | 323               |
| 37. Московскіе воины 16-го вѣка                                                   |             |          | ٠    | •    |     | 9   |     |     | •   | •  | 373               |
| 38. Первая русская книга 1564 г                                                   | ٠           | •        | ٠    | •    | ۰   |     |     | ٠   |     |    | $\frac{451}{456}$ |
| 39. Скоропись 1610 года                                                           | • ,         | 4        | ٠    | ۰    | ۰   | . * | •   | •   | ۰   | •  | $\frac{450}{457}$ |
| 40. Скоропись 1643 года                                                           | ,a<br>NO TO |          | ٠    | ٠    | •   | •   | 9   | *   | •   |    | 487               |
| 49 Hann Morra 17-10 pare                                                          | года        | •        | *    | ٠    | ٠   | *   | ۰   | •   | ۰   | •  | 520               |
| 42. Планъ Москвы 17-го вѣка                                                       |             | •        | •    | •    |     | *   | ۰   |     |     | •  | 539               |
| 45. 1 усская одежда 1000 года                                                     | •           | •        | • .  | •    | •   | *   | •   | •   | *   | ٠  | 000               |
|                                                                                   |             |          |      |      |     |     |     |     |     |    |                   |
|                                                                                   |             |          |      |      |     |     |     |     |     |    |                   |
| Раскрашенныя карті                                                                | ині         | δI       | BE   | ďъ   | те  | K   | ета | ٠.  |     |    |                   |
| 1                                                                                 |             |          |      |      |     |     |     |     |     |    |                   |
| 1 Mozauru u dnocku vnana ce Codiu po                                              | K.          | hapi     | 6 7  | XI.  | D   |     |     |     |     |    | 58                |
| 1. Мозанки и фрески храма св. Софіи вт<br>2. Владимірская Божія Матерь. XII в'єкт | D I.U.      | CDI      | 0. 2 | 71   | D.  | •   | •   | . * | •   | •  | 91                |
| 3. Выходная картина изъ "Изборника" С                                             | Bare        | ·<br>CTS | 120  | 10   | 173 | TO  | πа  | •   | ·   | •  | 138               |
| o. Durognaa aapinna usb "11300phina O                                             | DILL        | OIL      | ьыа  | . 10 | ,10 | 10  | да  | •   | •   | •  | 100               |
|                                                                                   |             |          |      |      |     |     |     |     |     |    |                   |

## І. ПЕРВОБЫТНЫЕ СЛАВЯНЕ И ИХЪ СОСЪДИ.

Около 500 л. до Р. X.—850 л. по Р. X.

§ 1. Первобытные европейцы. — Геологія (наука о земной корф) и палеонтологія (наука объ окаменфлостяхъ) доказывають, что земной шаръ и природа образовались постепенно, въ теченіе четырехъ періодовъ. Во 2-мъ періодѣ Европа была еще вся подъ водой, за исключеніемъ Альпъ. Затѣмъ сначала осушился Западъ: тамъ уже жилъ человѣкъ, когда на мѣстѣ Россіи еще бушеваль первобытный океань, изъ котораго выдвигался только Уральскій хребеть. Въ 4-мъ період'я земля населилась людьми: его называють «періодомъ человъка и его культуры», или вліянія на природу, которое привело прежде всего къ появленію домашнихъ растеній и животныхъ. Доисторическая археологія (наука о костяхъ и вещахъ первобытнаго человѣка) доказываеть, что люди, заселявшіе юго-западь и сѣверъ Европы въ началѣ 4-го періода, еще не знали металовъ: у нихъ все было каменное. То время и названо каменнымо вѣкомъ. Онъ раздѣляется на «старую» и «новую» эпоху: въ первой человъть просто оббиваль камень камнемъ, во второй онъ лощиль, полироваль его. Древнъйшій европеець быль дикаремь старокаменной эпохи. У него не было цивилизаціи, или развитія, которое дается жизнью обществами: то были отдёльныя семьи, которыя не имъли постояныхъ жилищъ, занимали пещеры и употребляли оббивныя орудія изъ неотесаннаго камня, кости и рога. Этотъ европеецъ принадлежалъ къ желтой породъ (Древн. Ист., 2 изд. § 3); онъ прибыль изъ Азін, частью по берегамъ Средиземнаго м., частью чрезъ Сибирь. Позже въ Европъ настала ново-каменная эпоха, или пора лощеныхъ (полированныхъ) орудій. Тогда люди жили уже осъдлымъ общежитіемъ въ избахъ, которыя строили даже на озерахъ, на сваяхъ;

они знали земледѣліе, ткали одежду изъ льиа, ставили «долмены» (каменныя гробницы). Это былъ человѣкъ *бълой* породы, также прибывшій изъ Азіи. Онъ занялъ юго-западъ Европы



Каменныя оббивныя орудія 1).

и вытёснилъ желтаго человёка внутрь материка, въ дремучія дебри и непроходимыя болота, а потомъ далёе на сёверо-востокъ.



Каменныя лощеныя орудія 2).

Но бълые не пошли тогда далъе Стокгольма, за которымъ жили желтые, пришедшіе черезъ Сибирь и занимавшіе, кромъ Скандинавіи, восточное побережье Балтійскаго м. до Вислы. А рус-

<sup>1) 1.</sup> Скребокъ — обломокъ камня; 1 вершокъ длины, 1/2 в. ширины. — 2. Ножикъ изъ камня; немного болѣе 1 в. длины и ок. 1/4 в. ширины. — 3. Наконечникъ стрълы изъ камня; не болѣе 1 в. длины. — 4. Шило каменное. — Нижніе концы всѣхъ этихъ орудій вставлялись въ древко.

<sup>2) 1.</sup> Долото изъ камня; 3 в. длины, ок. 11/2 в. ширины и ок. 1/2 в. толщины.—2. Топоръ изъ камня; 5 в. длины, 3/4 в. толщины.—3. Точило—каменный брусокъ. Эти точила бываютъ отъ 1 до 3 в. длины. Нередко на конце дырочка, чтобы привеншивать точило къ поясу.

ская равнина все еще была безлюдною пустыней. Ея позднѣйшее заселеніе доказывается отсутствіемъ старокаменной эпохи: недавнія раскопки нашихъ археологовъ открыли въ южной и



Костяныя орудія. Глиняная посуда. Украшенія. Узоры <sup>1</sup>).

средней Россіи и въ Польшѣ лощеныя каменныя орудія и долмены, притомъ лучшей работы, между тѣмъ какъ на сѣверѣ, напр., у Ладожскаго оз., встрѣчается и старокаменная эпоха <sup>2</sup>).

<sup>1) 1.</sup> Украшеніе (могло служить и амулетомъ) изъ кости, съ узоромъ.—2. Ноже изъ распиленнаго ребра большаго животнаго;  $2^{1}/2$  в. длины.—3. Глиняная посуда; черепокъ съ узоромъ.—4. Украшеніе изъ плоской галечки;  $^{3}/4$  в. длины; нанизывались какъ бусы. — 5. Кольцо изъ камня; болѣе 1 в.; также нанизывались. — 6. Наконечникъ стрълы изъ кости;  $^{11}/3$  в. длины,  $^{1}/4$  в. ширины.—7. Игла изъ кости большаго животнаго; 2 в. длины. Меньшія иглы дѣлались изъ птичьихъ костей,—8. Гартунъ изъ распиленной полой кости; съ рукояткой, болѣе 6 в. длины.—9. Дротикъ изъ кости, съ зубцомъ для задержки въ ранѣ животнаго; остріе и рукоятка обломани; 6 в. длины.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Прилагаемыя здѣсь изображенія составляють снимки съ орудій, которыя были найдены, въ началѣ 1880-хъ гг., на побережьѣ Ладожскаго озера и хранятся въ петербургскомъ университетъ.

Почти за 2000 л. до Р. Х. каменный вѣкъ въ Европѣ смѣнился броизовыме, за которымъ послѣдовалъ желизный, около 1000 лѣтъ спустя.

§ 2. Арійцы. Скивы. — Породы желтая и бѣлая составлиють главную часть человъчества. Въ первой изъ нихъ важнавиную роль играють монголы, которые распадаются на алтайцевг, или татарское племя (татары, калмыки, китайцы, сибирскіе инородцы, киргизы, турки и др.), и уральцевь, или финское илемя (финны, мадыяры, мордва и др. наши инородцы на с.-в.). Во главъ бълой, или кавказской, породы стоять арійци, или индо-европейцы — самое молодое и самое развитое племя, которое господствуетъ надъ всеми другими отделами человечества. Родиной арійцевъ, «благородныхъ», былъ нынѣшній Туркестанъ, откуда они разопились по всему свъту. Уже тамъ (за. 3000 л. до Р. Х.) они жили полуосъдло, но употребляли еще каменныя лощеныя орудія: изъ бронзы ділали только украшенія. Быть арійцевъ обрисовывается пережитками, т.-е. слѣдами ихъ древпъйшаго состоянія, до сихъ поръ сохранившимися въ языкахъ и народной поэзіи, въ суевъріяхъ и обычаяхъ. Изъ общихъ всёмъ арійскимъ народамъ самыхъ древнихъ словъ оказывается, что еще въ Туркестанъ у нихъ были «рало» (соха) и телъга; они съяли овесъ и ячмень, пекли хлъбъ, варили медъ. Близкія семьи составляли родг, подчиненный князы, «родителю», который быль и жрецомь, и судьей, и вождемъ. Главный богъ, или дева (латин. deus), Индра, истреблялъ все вредное своими молніями и громомъ. Отцы семей приносили жертвы богамъ на алтарикъ, причемъ пъли молитвы, ставъ на колѣна или поднявъ руки къ небу. Почти за 2500 л. до Р. Х. арійцы стали выселяться изъ своей родины, тфснимые монголами. Занявъ Переднюю Азію, они перешли въ Европу, распадаясь на племена: греко-италики и кельты заняли побережье Средиземнаго м. и Атлантическаго ок., германцысредину западной Европы, славяне и литовцы-балтійское поморье и восточную равнину. Такъ какъ последние позже всехъ покинули свою родину, то ихъ рѣчь особенно близка къ санскриту, языку индусовъ, отъ котораго произошли всв другія арійскія нарічія. Арійцы принесли ново-каменную эпоху въ Европу. Неизвъстно, кто именно изъ нихъ ввелъ ее въ восточной равнинъ. Мы знаемъ только, что за 1500-500 л. до Р. Х. по югу Россін, который греки и римляне называли Скивіви и Сарматіей, проходили кельты и германцы; а посл'в нихъ при-



Скиюская ваза. Въ Петербургскомъ Эрмитажъ.

кочевали сюда литовцы и славяне. Литовцы остановились у Нѣмана и заняли болотистую землю по сосѣдству съ финнами. Славяне же, которыхъ древніе называли вендами, заняли среднюю Россію—къ сѣверу до верховьевъ Оки, гдѣ начиналась область финновъ, къ западу до Вислы и Днѣпра, отдѣлявшихъ ихъотъ германцевъ, къ востоку до Камы и Волги, гдѣ утвердился монгольскій народъ, болгары. На югѣ они сливались со скивами, которые считаются ихъ соплеменниками, на основаніи столь хорошо сохранившихся остатковъ ихъ быта, какъ эрмитажная ваза 1).

§ 3. Литво-славяне. — Въ то время славяне составляли одно цёлое съ литовцами; и общія обоимъ племенамъ слова обрисовывають ихъ первоначальный быть. Обиталищемъ литво-славяна была сырая, грязная "долина": лужи, болота, волны воды и песковъ, ледъ, снѣгъ, градъ, сиверка-вотъ что было хорошо извъстно имъ. Были и дремучіе лъса елей, сосенъ, березъ, осинъ, ивъ и дубовъ, дикихъ яблонь, сливъ и грушъ. Они кишти звтремъ: зубры, волки, вепри, олени, куницы, бобры, выдры, лисицы, бълки, лоси, рыси гуляли на дъвственномъ просторъ. По чащамъ, прудамъ и озерамъ сновали вороны, грачи, дрозды, кукушки, журавли, лебеди, дикіе гуси и утки, тетерева, ласточки и воробыи. Воды изобиловали лососью и осетромъ. Литво-славяне умъли варить и жарить всю эту живность. Мясо было ихъ главною пищей наряду съ молокомъ и хлѣбомъ. Они умѣли также приготовлять медъ и пиво. Жили они "весями" — дворами съ оградой и "вратами". На дворъ стояли "станъ" (конюшня) и "парильница" (баня), былъ вырытъ колодезь. "Жилитво", снабженное дверью, крышей, потолкомъ и половицами, легко строилось изъ бревенъ и жердей съ помощью деревянныхъ гвоздей и "смолы". Въ немъ были "скамьи" и "ложа", кожаные мъха и плетенки, кувшины съ

<sup>4)</sup> Прилагаемый рисунокъ изображаетъ эту вазу и ея развернутый фризъ или весь верхній ободокъ съ выпуклыми рисунками, между шейкой вазы и нижнимъ ободкомъ съ украшеніями. Эти рисунки относятся къ цвѣтущей порѣ греческаго искусства (4 в. до Р. Х.). Они изображаютъ по порядку слѣдующія четыре сцены:
1) Царь (судя по діадемѣ, или повязкѣ на головѣ), сидя на степной кочкѣ, вислушиваетъ лазутчика, который сидитъ на землѣ, поджавъ ноги.—2) Скиоъ натягиваетъ тетиву на лукъ.—3) Зубной врачъ. — 4) Перевязка раны. — Скиоы въ узорчатыхъ тканяхъ и кожаныхъ штанахъ, съ ременными поясами въ металическомъ наборѣ; обувь кожаная, безъ подошвъ, какъ у восточныхъ кочевниковъ. У всѣхъ луки въ налучьѣ и сумка для стрѣлъ. Щитъ также кожаный. — Ваза золотая, вѣсомъ ок. 78 золотниковъ; 3¹/2 в. вышины, 3 в. въ поперечникѣ. Она называется эрмитаженою или кулъ-обскою. Куль-Оба—курганъ подъ Керчью, гдѣ она найдена въ 1831 году.

ручками и чаши, ложки, ножи, сита и сковороды. У литво-славянъ были уже *желъзныя орудія*, — топоръ, скобель, пила, молотъ, долото. Они дѣлали сохи, ручныя "мельнички", уз-дечки съ удилами, стрѣлы съ луками и тетивами, копья, мечи и шлемы. Хлѣбопашество было у нихъ еще первобытное; но зато они были уже кузнецами, косили "сѣно", драли "лыко", вили веревки и плели силки, шили платье долгими зимними вечерами, при свътъ "древка" (лучины). Ихъжены мололи хлъбныя зерна, готовили щи, кашу и жаркое, пряли "ленъ-конопель", ткали овечью "волну". Изъ весей составлялись деревни, подчиненныя "властарю" и сходкѣ. Уже были люди именитые и челядь, получавшая "мзду" за черную работу и выдѣлявшая изъ себя "татей" (воровъ). Торговали уже бойко, но посредствомъ мѣны: денегъ еще не знали. Религіей служило первобытное арійское почитаніе природы вообще, безъ ликовъ боговъ. Выдвинулось только стремленіе разв'єдывать судьбу: появились "кудесники (колдуны), зв'єздники, святцы".

§ 4. Начало славянства. — Приблизительно за 500 л. до Р. Х. славяне обособились отъ литовцевъ. Общія всёмъ славянскимъ нарѣчіямъ слова показывають, что ихъ бытъ немного подвинулся впередъ. Улучшилась соха; стали разводить разное "жито", овощи и плоды. Развились скотоводство и "бортневое ухожье" (пчеловодство). Стали строить избы (истбы, истопки) съ печами и окнами, и уже изъ обтесанныхъ бревенъ, украшая ихъ иногда рѣзьбой. Ихъ снабжали лѣстницами, сѣнями и "пивницами" (погребами). Славяне жили тогда родами: всѣ семьи родичей обитали въ одной мѣстности и носили одно и то же имя (напр., Ивановичи). Когда становилось тѣсно, дѣлались выселки пососѣдству. Каждый родъ подчинялся старшему лѣтами,— "старшинѣ, старостъ" или князю (§ 2). Старшина распоряжался общими дѣлами рода, чинилъ судъ и расправу, приносилъ жертвы. Умиралъ онъ—его замѣняли братъя: старшій братъ становился "въ отца мѣсто" для младшихъ. Когда родъ черезчуръ разростался, и трудно было опредълить старшинство, тогда выбирали, "сажали" князя. Въ ту пору не было ничего личнаго: все принадлежало роду, который могъ изгнать и даже убить своего члена и его семью. Существовало только родовое оскорбленіе: отсюда родовая, или кровная, месть. Нынѣшнее общинное землевладѣніе даетъ понятіе объ общности имуществъ въ родовомъ быту; но еще лучше сохранился этотъ бытъ въ южно-славянской "задругъ" — сожительствъ родственни-

ковъ, которые хозяйничають сообща, подъ руководствомъ деда, или "домовато". Тъмъ же характеромъ отличается "обычное" право, которое уже появилось тогда и отчасти сохранилось до сихъ поръ у южныхъ славянъ и въ воззрѣніяхъ нашихъ крестьянъ. Съ размножениемъ населения роды стали соединяться въ "племена", или "жупы". У "рода-племени" уже были "грады" — частоколы съ "оконами" (рвами), куда прятали семью и имущество въ случав опасности. Имъ правилъ князь (жупанъ), избранный изъ старшаго рода: то былъ исполнитель воли племени, рѣшавшаго свои дѣла на въчахъ, или сходкахъ старшинъ въ градахъ. Но, чъмъ больше размножались роды, твмъ трудиве было соблюдать "лвствицу" старшинства. Это вело къ усобицамъ, которыя подрывали родовой бытъ. Въ религіи славянъ той поры возникли первые, самые общіе лики боговъ, указывающіе на различеніе добра и зла (Д. И. § 8): то были Бого и Бъсо, которымъ одинаково приносили жертвы. "Души" шли въ "рай": ада не знали.

Такъ какъ славяне жили тихо, довольствуясь дарами девственной почвы, и разселялись мирно, то они быстро размножались, поражая современниковъ своею многочисленностью, и въ то же время распадались, по мъръ разселенія на далекія разстоянія, на отдѣльные "народы" (нарожденія) съ особыми "нарѣчіями "ихъ общаго языка. Нельзя опредёлить времени образованія этихъ наръчій. Можно лишь приблизительно установить его для разселенія славянь, съ которымь они связаны, темь более что самое слово "славяне" стало употребляться, какъ общее имя всего племени, только съ 9 в. по Р. Х. Разселеніе славянъ совершалось болѣе тысячи лѣтъ—приблизительно отъ 500 г. до Р. Х. до 800 г. по Р. Х. Оно шло особенно живо въ концѣ этого времени, въ эпоху всеобщаго "переселенія народовъ", въ 4-7 вв. по Р. X. (С. И. § 25), подъ давленіемъ напиравшихъ съ юго-востока алтайскихъ народовъ — гунновъ, аваровъ и болгаръ. Славяне дошли тогда на сѣверѣ до Новгорода и Ладоги, на востокъ-до верховьевъ Оки и Донца, на западъ-до Эльбы, Залы, Тироля и Истріи; а на югъ-до Греціи и острововъ Архипелага. На Балканскомъ полуостровъ этп переселенцы прославились своею воинственностью: на своихъ лодкахъ-однодеревкахъ они совершали морскіе походы до Малой Азін и вели упорную борьбу съ Византіей; ихъ дружины нанимались также къ греческимъ императорамъ. Славяне попадали даже въ византійскіе сановники: императоръ Юстиніанъ 1

быль славянинь Управда. Тогда же пала Западная Римская имперія, и изъ ея владѣній образовалось нѣсколько варварскихъ государствъ (С. И. §§ 28, 35—42). Франкское королевство простиралось отъ Атлантическаго ок. до Рейна, Лонгобардское занимало всю Италію до Альпъ; Восточная Римская имперія, или Византія, доходила отъ Архипелага до Нижняго Дуная; средина Европы, между Рейномъ, Эльбой и Дунаемъ, была занята германскими ордами, еще не образовавшими государствъ. Все же пространство къ сѣверу и востоку отъ германцевъ было занято славянскимъ племенемъ, которое уже распалось тогда на три отдѣла—на западныхъ, южныхъ и восточныхъ славянъ. § 5. Южные и западные славяне. — Южные славяне (къ

я э. Южные и западные славяне. — Южные славяне (къ нимъ принадлежатъ теперь сербы, болгары, черногорцы, словенцы и хорваты) первые выступаютъ въ исторіи, въ лицѣ поселенцевъ за Дунаемъ, въ особенности въ Мизіи (Д. И. § 246). Затѣмъ, въ началѣ 7 в., византійцы, одолѣваемые аварами, призвали на помощь хорватовъ и сербовъ, жившихъ въ Карпатахъ. Хорваты заняли долины Савы и Дравы и восточные берега Адріатики; сербы поселились подлѣ нихъ, въ нынѣшней Сербіи, Босніи, Герцеговинѣ и Черногоріи. Тѣ и другіе признали себя подданными Византіи и жили мирно въ теченіе 2-хъ вѣковъ. Но у мизійскихъ славянъ произошелъ переворотъ: около 650 г. ихъ завоевали болгары, жившіе на Камѣ и вытѣсненные оттуда другими кочевниками желтой пероды. Болгары вполнѣ слились съ славянами: они заимствовали ихъ языкъ и бытъ и дали имъ свое имя. Это было первое славянское государство, которое существовало около 700 л., до нашествія турокъ. Столицей болгарскаго хияжества была Прѣслава (близъ Варны), а крѣпостью—Доростолъ (Силистрія). Вскорѣ болгары стали грозой Византіи. Ихъ владѣнія простирались отъ Адріанополя до средняго Дуная и Трансильваніи; имъ подчинялась большая часть южныхъ славянъ. Но тогда же противъ нихъ выступили германскіе франки со своимъ Карломъ Великимъ (С. И. § 56). Они совсѣмъ завладѣли-было хорватами, но до того угнетали ихъ, что тѣ возстали и основали независимое княжество (ок. 850).

Западные славяне занимали ок. Р. Х. долины Эльбы, Одера, Вислы и все Балтійское поморье. Изъ нихъ чехи, мораване и словаки соприкасались съ хорватами. У Эльбы (слав. Лаба) жили бодричи; у Одера — лютичи. Отъ Одера до Литвы обитали ляхи, или поляки (иначе — поморяне), подъ разными именами. Между лютичами и чехами жили лужичане и др. Запад-

ные славине славились воинственностью, такъ какъ должны были бороться съ германцами; особенно отважны были жители балтійскаго поморья - морскіе разбойники и вмфстф съ тфмъ торговцы. Ихъ городъ Волинг, на о. Рюгенф, долго славился въ предаціяхъ своимъ богатствомъ. Но они жестоко враждовали между собой, что дало возможность Карлу Вел. покорить бодричей и лютичей и распространить свои владенія до Одера. Изъ западныхъ славянъ важиве всвхъ чехи и поляки. Чехи, по преданію, произошли отъ родопачальника Чеха. Они долго боролись съ монгольскими кочевниками, въ особенности съ обрами (авары), которые даже запрягали ихъ въ телъги. Съ помощью франковъ, чехи истребили враговъ, такъ что у славянъ долго сохранилась пословица: "погибъ, какъ обръ". Около 700 г. у нихъ образовалось государство, съ княземъ Крокомъ во главъ. По смерти его, народъ выбралъ его младшую дочь, Любушу, которую называли за ея умъ "вѣщею" (мудрою): ея справедливость воспѣта въ народной пѣснѣ "Любушинъ Судъ". Она построила столицу Ирагу. Любуша избрала себъ въ мужья крестьянина Премысла, и отъ нихъ пошелъ родъ Премыславичей. Поляки, по преданію, были переселенцы изъ Чехіи, выведенные братомъ Чеха, Ляхомъ. Они поселились на р. Вартъ, подъ названіемъ "полянъ" (отсюда "поляки"). Ляхъ нашелъ здёсь гнёздо бёлыхъ орлять и основаль столицу Гипзно. Затьмъ въ Гньзнь княжилъ какой-то Попель, надменный и дурной правитель, женатый на нъмкъ. Народъ возсталъ и возвелъ на престолъ добраго крестьянина, Ияста (ок. 850); Попела же заточили въ башню, гдѣ мыши съѣли его со всею семьей. Родъ Пяста управляль польскимъ государствомъ около 500 лѣтъ.

§ 6. Восточные славяне. — Восточные славяне занимали, въ первые вѣка нашей эры, сѣверо-восточную равнину Европы. Это была дикая страна, покрытая дремучими лѣсами и болотами. Сначала заселялась южная часть ея, обратившаяся въ степь, покрытую высокой травой, подъ которой скрывался богатый черноземъ; лѣса сохранились только у рѣкъ, особенно у Днѣпра. Эта степь доходила до Кіева, Курска и Воронежа. По ней шелъ торговый путь къ Византіи. Далѣе къ сѣверу равнина заселялась медленнѣе. Въ дебряхъ жители селились у рѣкъ, орошавшихъ сѣверо-восточную равнину, благодаря Алаунской возвышенности. Эти рѣки служили единственнымъ путемъ сообщенія, въ особенности зимой, когда жители спѣшили сбыть на югъ избытокъ отъ своихъ

промысловъ. Лѣтомъ перетаскивали лодки изъ одной рѣки въ другую черезъ безводныя пространства, "волоки". Рѣки сѣверовосточной равнины, спокойныя и глубокія, играли ту же роль, что моря на Западѣ: онѣ служили главнымъ орудіемъ народнаго развитія. Различіе природы восточной и западной Европы отразилось на населеніи: западный европеецъ, обладатель горъ и морей, предпріимчивъ, отваженъ и независимъ; восточный — остороженъ, тихъ, малоподвиженъ; теряясь въ своей огромной равнинѣ, онъ ищетъ опоры въ сплоченіи; отсюда его стремленіе къ сильному самодержавію.

Соотвътственно главнымъ воднымъ областямъ, восточные славяне образовали 4 вѣтви, распадавшіяся на много пле-менъ (§ 4). 1). Въ области оз. Ильменя и р. Волхова жили собственно славяне, называемые еще новгородцами, потому что у нихъ издревле былъ городъ Новгородъ. Вследствіе плохой почвы, они занимались не земледѣліемъ, а промыслами (ихъ даже называли "плотниками") и торговлей. Шайки удалой молодежи, "повольниковъ", снаряжали легкія лодочки, "ушкуи", и пускались бродить по рѣкамъ и лѣсамъ, торгуя, населяя и покоряя полудикій сѣверо-востокъ. Такъ Новгородъ распро-странилъ свои владѣнія до Бѣлаго м. и Оки; его колонисты основали Ростова и Торжока. Новгородцы торговали на востокѣ съ болгарами, хозарами и арабами, на западѣ — со скандинавами: о нихъ упоминаютъ преданія этихъ народовъ. 2) Къ юго-западу отъ Ильменя, въ области Западной Двины и Чудского оз., поселилась другая вѣтвь восточныхъ славянъ — кривичи, похожіе на новгородцевъ. У нихъ были города Изборскъ, Полоцкъ, Смоленскъ; впослѣдствіи ихъ главнымъ городомъ сталъ Исковъ. Кривичи заводили колоніи среди финновъ и литовцевъ и вели торговлю съ Европой и Византіей. Эти двѣ вѣтви восточныхъ славянъ были самыми сильными и богатыми. 3) Далфе на юго-западъ было много мелкихъ славянскихъ племенъ, сильно различавшихся между собой по быту. Они занимали область Днипра. У западнаго берега Днъпра жили поляне, мирные земледъльцы. Для защиты отъ монгольскихъ кочевниковъ въ южныхъ степяхъ, они построили города Переяславль и *Кіев*г. Поляне ходили по Днѣпру торговать съ Византіей; но ихъ обогащенію мѣшали, какъ кочевники, такъ и ихъ сосѣди — древляне, жившіе между Припетью и Днѣпромъ. Древляне (обитатели лѣсовъ) были грубыми звѣроловами. У нихъ былъ лишь одинъ городъ, бѣдный Коростень (теперь Искорость). Отъ нихъ много терпъли также

вольняме, жившіе по Бугу. Къ югу оть Дивира помвщались тиверцы и угличи (угольные), многочисленные и богатые. На восточномъ берегу Дивира жили съверяне, которые вели торговлю и им вли и всколько городовь, между прочимъ богатый Черниговъ. По р. Сожъ жили радимичи. 4) Область Оки занимали вятичи. Къ нимъ примыкалъ заброшенный среди финновъ новгородскій *Ростов*, какъ передовой пость славянства по верхней Волгъ.

Въ каждой изъ четырехъ вътвей восточныхъ славянъ выработался особенный характеръ и говоръ: впоследствіи жителей Двинской области назвали бълоруссами, Дивировской малороссами, Верхне - Волжской и Ильменской — всликоруссами. Несмотря на эту внѣшнюю рознь, восточные славяне стремились къ одной цёли—къ мирному распространенію путемъ торговли и колонизаціи. Въ ихъ кіевскомъ преданіи сохранилось воспоминание о всеславянской связи. Оно говорить, что Русъ, братъ Чеха и Ляха, пришелъ на Днѣпръ. Одинъ изъ его потомковъ, Кій, перевозившій народъ на плоту черезъ Днівръ, основаль Кіевь и поселился туть съ своими братьями, Щекомъ н Хоривоиг, и съ сестрою Лыбедию.

§ 7. Состди восточныхъ славянъ. а) Монголы. —Восточные славяне были окружены попреимуществу монгольскими народами. На съверъ жили финны (нъмецкое имя; славяне называли ихъ чудью и чухною), принадлежащіе къ уральцамъ (§ 2). Этомногочисленное племя, разд'влявшееся на множество народцевъ: куры, чудь, эсты, корела, весь, пермь, мурома, меря, мордва, черемисы и др. Они занимали съверъ Россіи до р. Москвы и Ильменя, а также берега Балтійскаго м. до Нёмана. Западные и южные финны, торговавшіе со славянами и скандинавами, занимались земледъліемъ и промыслами. Они отличались кроткимъ нравомъ и легко подчинялись пришельцамъ. Они поклонялись свътлому богу неба, Юмаль, жертвуя ему часть имънія покойника, которую зарывали въ священныхъ лъсахъ и покрывали курганомъ. Его изображали въ видѣ большаго идола изъ камня, съ чашкой въ сложенныхъ рукахъ. Въ Финляндіи сохранилась древняя поэма, Калевала, гдв воспыты финскіе богатыри-чародън, истребляющие лопарей. Изъ раскопокъ въ Ярославской и Владимірской губ. видно, что меря им'вла довольно развитую культуру: у нея были жел взныя орудія (мечъ, топоръ, соха, серпъ, багры, стремена, гвозди, замки), а также сундучки, глиняная посуда, украшенія (кружева, запонки, золотые снурки) и ви-

зантійскія шелковыя ткани (паволоки); на голов' носили золотыя кички и подвязывали волоса на лбу ремнемъ съ серебряными бляхами. Финское царство Біармія (Пермь), которое доходило до Урала и устьевъ Сѣверной Двины и сохранялось до 13 в., славилось своимъ богатствомъ: до сихъ поръ находятъ дорогіе клады въ Пермской губ. Болъе съверные финны были полудикари каменнаго вѣка. Сосѣди вели съ ними нѣмую торговлю мѣхами: складывали товары въ извѣстномъ мѣстѣ и уходили; то же дълали финны; если купецъ былъ доволенъ промъномъ, то браль финскій товарь, а свой оставляль; если же ніть, то увозилъ свое добро назадъ. Съверные финны поклонялись камнямъ, медвъдямъ, и върили въ злыхъ духовъ, во главъ которыхъ стоялъ ужасный Кереметь. Для умилостивленія демоновъ они прибъгали къ заклинаніямъ и ворожбъ: у нихъ было множество волхвовъ и кудесниковъ. Многіе финскіе народцы постепенно ославянились. Такъ, исчезла мурома, оставивъ только свое имя г. Мурому.

Отъ Біармін начиналась Серебряная, или Великая Болгарія, доходившая до Каспійскаго моря, которое называлось Хвалисскимі по имени народца хвалиссі. Въ 9 в. болгары сосредоточились на Камѣ. Они принадлежали къ болѣе развитымъ алтайцамъ (§ 2), славились своими металическими и особенно кожевенными издѣліями, жили въ деревянныхъ домахъ, чеканили собственную монету. Но больше всего они занимались торговлей. Въ ихъ обширной столицѣ, Великихъ Болиграхъ (близъ Казани), сходились купцы финскіе, славянскіе, персидскіе и арабскіе: арабы даже обратили ихъ въ исламъ и строили имъ мечети, школы и дворцы. Болгарами управлялъ грозный ханъ, въ присутствіи котораго даже родственники стояли безъ шапокъ. Ихъ царство сохранялось до татаръ (13 в.); ихъ потомки живутъ и теперь близъ Казани, подъ именемъ чувашей.

Югъ Россіи занимали различные выходцы изъ Азіи тоже монгольскаго племени. До 9 в. здѣсь жили полудикіе авары (§ 5) или обры. Ихъ смѣнили хозары, которые не угнетали восточныхъ славянъ, ограничиваясь данью. Хозары образовали сильное государство у устьевъ Волги. Подлѣ Астрахани найдены остатки ихъ обширной столицы, Итиля, которая была узломъ ихъ торговли съ греками, славянами, евреями и арабами. Позже хозары распространились отъ Каспійскаго м., которое называлось также Хозарскимъ, до Кубани, Терека, Крыма и Днѣпра. Хозары были богаты, хотя жили въ войлочныхъ юртахъ, какъ теперь киргизы. Среди

нихъ было много мусульманъ, христіанъ и евреевъ. Во главъ хозаръ стояль "каганъ" — духовный владыка еврейскаго закона. У него быль свътскій помощникъ, "бегъ", начальникъ постояннаго войска, которое удерживало славянъ отъ набъговъ на Византію, за что греческіе императоры одаряли хозаръ и даже родинлись съ каганами. Господство хозаръ подорвали *венгры* (угры), или мадъяры (§ 2)—свиръные кочевники, подобные обрамъ. Но, теснимые печенегами, они вскоре двинулись на западъ, покорили хорватовъ (§ 5) и образовали, въ долинъ Тиссы. государство Венгрію. Печеньги, полудикіе кочевники монгольскаго же племени, бродили по всей южной степи и долго тревожили восточныхъ славянъ и хозаръ, которые построили для отпора имъ крѣпость Саркелъ (Бѣлую Вѣжу). Ихъ богатство заключалось въ стадахъ; жили они въ кожаныхъ кибиткахъ на парѣ колесъ. Вѣчно на конѣ, вооруженные стрѣлами, копьями и арканами, печенъти подстерегали, сидя по балкамъ, славянскихъ и хозарскихъ купцовъ, шедшихъ въ Византію, грабили и убивали ихъ. Иногда, собравшись большою шайкой и пользуясь днъпровскими порогами, они подступали къ самому Кіеву. Византійцы подкупали ихъ для набъговъ на восточныхъ славянъ, хозаръ и болгаръ. Но сами они, а также и всѣ христіане, считали ихъ "самымъ гадкимъ и свирѣнымъ" народомъ среди язычниковъ.

§ 8. б) Литовцы и варяги. — Только на сѣверо-западѣ славяне соприкасались съ арійцами—съ литовцами и германцами. Литовцы распадались на много народцевъ— летты, зимгола, ливы, пруссы, жмудь, ятвяги и другіе. Они обитали по Нфману съ его притоками до Двины и Буга, среди трясинъ и лъсовъ. За исключениемъ пруссовъ, жившихъ у моря и торговавшихъ съ германцами, литовцы, замкнутые въ своей непривътливой трущобъ, очень долго сохраняли первобытную дикость (§ 3). Они были крайне грубы, грязны и несмътливы. Они приносили человъческія жертвы, придерживались обычая кровной мести, умерщвляли престарёлыхъ родителей, въ случав народныхъ бъдствій убивали женщинъ. Жены у нихъ были покупныя и служили, какъ рабыни: онв не смвли всть за однимъ столомъ съ мужьями и омывали ноги родичамъ и гостямъ. Но онъ были обязаны, также какъ и гости, пить съ ними до одуренія. Литовецъ не заботился о своей одежді: вічно грязный, оборванный, онъ зачастую накидываль ее павывороть. По, какъ у всёхъ полудикарей, у литовцевъ было развито гостепримство

и не было нищенства: всякій бѣдняга могъ зайти въ любую избу и ъсть, сколько хотълъ. Не было у нихъ и той лютости, которою славились они потомъ, въ разгаръ жестокой борьбы съ сосъдями: вопреки всеобщему обычаю, пруссы даже не пользовались береговымъ правомъ на выброшенныя бурей суда и помогали потерпъвшимъ кораблекрушение. Только жившие на югъ Литвы ятвяги уже составляли военную дружину и наводили ужасъ на волынянъ и ляховъ; да обитавшая за Нѣманомъ жмудь дольше всёхъ смёло и упорно отстаивала литовскую первобытность. При слабомъ развитіи земледѣлія (§ 3), литовцы жили попреимуществу лѣсными промыслами и рыболовствомъ: главное ихъ богатство составляла лѣсная добыча, въ особенности въники и медъ. Много занимались также коневодствомъ: подобно степнякамъ, литовцы были отличными на вздниками, ъли конину и пили кобылье молоко. На съверъ они вели торгъ съ балтійскими славянами и скандинавами и дали свои названія разнымъ мѣстностямъ: "Балтика" — политовски "бѣлая", "Пруссія" — отъ "пруссовъ". У литовцевъ долго сохранялось первобытное почитание природы (§ 3): они боготворили солнце, мѣсяцъ, звѣзды и громъ, дубравы, огонь и воду, звѣрей, птицъ и даже жабъ. Они приносили имъ жертвы и хранили неугасимый огонь, на которомъ сожигали весь скарбъ покойника, съ его рабами и рабынями, представляя себъ загробную жизнь продолжениемъ земнаго бытія. Главный кудесникъ, "криве", игралъ роль духовнаго князя и служиль связью между родами: не только онь самь, но даже его посланець, съ его палкой или шапкой, пользовался безпрекословнымъ повиновеніемъ. Зато криве былъ обязанъ кончать свою жизнь самосожженіемъ.

Къ сосъдямъ восточныхъ славянъ должно отнести скандинавскихъ германцевъ, которыхъ славяне и греки называли варягами, отъ шведскаго слова, значившаго "соратникъ, дружинникъ". Балтійское м. также было названо Варяжскимъ. Германцы заняли югъ Швеціи и Норвегіи задолго до Р. Х. и завели сношенія съ финнами: на восточныхъ берегахъ Балтійскаго м. находятъ бронзовыя и желъзныя вещи скандинавскаго издълія, а въ финскомъ языкъ сохранилось много скандинавскихъ словъ. Съ 8 в. скандинавы начинаютъ играть важную роль. Тогда у нихъ были отличные желъзные мечи и большіе челны 1), на которыхъ они от-

<sup>1)</sup> Такой челнъ изображенъ на прилагаемомъ рисункъ. Онъ найденъ въ 1863 г., на днъ морскомъ, въ Шлезвигъ. Въ немъ 77 футовъ длины и болье 10 ф. ширины.

важно пускались по морямъ. Они славились поэтическою религіей и ставили памятники, украшенные "рупами" (зм'вевидными письменами). Ихъ "скальды" сочиняли чудныя "саги" (сказки) про удалыхъ "викинговъ" (родовые старшины), которые, съ своими дружинами, наводили ужасъ на весь Западъ, назвавшій ихъ "норманнами" (свверными людьми). Варяги завладвли Англіей и основали государства въ Неаполъ и Франціи. Въ Россію они проникали торговымъ путемъ "изъ варягъ въ греки": такъ называлась ръчная система Волхова и Дивира, по которой норманны вели торговлю не только съ славянами, но и съ греками, а при случав грабили твхъ и другихъ. Оттого въ южной Швеціи нахо-



дять арабскія и византійскія монеты, а въ Россіи—англо-саксонскія деньги и скандинавскія вещи; въ скандинавскихъ же сагахъ встрвчаются воспоминанія о Гардарики, или "странв городовъ", какъ называли варяги новгородскую область. Варяговъ было много въ городахъ восточныхъ славянъ; а Новгородъ до того былъ наполненъ ихъ купцами, что его жителей называли "варяжскимъ отродьемъ". У Финскаго залива и Ладожскаго оз. было уже нъсколько варяжскихъ поселеній, и во главъ ихъ городъ Старая Ладога. Финны называли варяговъ Русью-имя, которое усвоили потомъ и славяне. Около половины 9 в. варяги такъ усилились здёсь, что наложили дань на новгородцевъ, кривичей и финновъ.

Челнъ сдёланъ изъ 11 дубовихъ досокъ и прилаженъ на 28 веселъ. Сохранились самыя весла, уключины и руль. Подобный же челнъ найденъ, въ 1880 г., близъ Христіаніи, въ одномъ курганів, со всіми снастями, утварью и скелетами викинговъ 9-го в.; туть есть и длинный, совсёмъ простой якорь, даже безъ кольца.

§ 9. Византійская эпоха. — У восточныхъ славянъ были еще сосъди — греки, издавна основавшіе колоніи по берегамъ Чернаго моря: Тиру (Аккерманъ, Бѣлгородъ), Ольвію, Өеодосію (Кафа), Херсонесъ Таврическій или Корсунь (Севастополь), Пантикапею (Керчь), Фанагорію (Тамань), Тану (Азовъ) и др. (Д. И., § 98). Въ 4 в. по Р. Х. римская имперія распалась на Восточную и Западную (Д. И., § 274). Восточная на-зывалась еще греческою, или Византійскою, благодаря новой столицъ, Византіи, или Константинополю. Тогда Византійская имперія была хранительницей древней образованности, "влассицизма", и попреимуществу эллинизма, между тъмъ какъ Римъ подвергся разгрому германскихъ варваровъ: тогда (500—900 г.) настала византійская эпоха въ европейской культурь (С. И. § 48). Греки собирали и списывали классиковъ и распространяли ихъ повсюду; особенно арабы много выписывали византійскихъ ученыхъ. Наиболѣе славился, какъ знатокъ древней письменности, патріархъ Фотій, который составиль также "Номоканонъ", или сводъ церковныхъ законовъ. Даже въ искусствъ господствовалъ византійскій стиль, особенно въ зодчествъ: это-храмъ, съ куполомъ, хорами и папертью для оглашенныхъ; образцомъ его былъ соборъ св. Софіи въ Константинополъ. Живопись же и ваяніе пали въ Византіи, подъ вліяніемъ иконоборцевъ; византійцы любили только украшать стѣны храмовъ мозаикой, а книги-миніатюрами. Византія была первымъ городомъ въ Европъ: восточные славяне называли ее Царырадомъ. На ея заводахъ выдълывались шелковыя и золотыя ткани (паволоки), оружіе, предметы роскоши и искусства. Эти товары покупались по всей Европъ и Азіи. Византійцы вели роскошную жизнь и увлекались зрѣлищами на ристалищахъ: ихъ по-литическія партіи назывались "зеленою" и "голубою" по цвѣту возницъ на скачкахъ. Они любили также религіозные споры: у нихъ было множество сектъ; особенное значение пріобрѣли аріане, отвергавшіе божественность Христа.

Въ Византіи возродилось самодержавіе римскихъ императоровъ, благодаря Константину Вел., которому духовенство служило опорой. Здѣсь же возникло римское право, основанное на идеѣ самодержавія. По закону греческій монархъ наслѣдовалъ свою власть отъ римскихъ императоровъ; по Св. писанію она была "Божіей милостью". Церковь вѣнчала и помазывала императора на царство; онъ носилъ почти церковное облаченіе съ царскими регаліями (корона, скипетръ и держава). Онъ былъ недоступенъ

трачевскій.—русская исторія. 2-е изданіе.

народу, отъ котораго его отделяло множество царедворцевъ и чиновниковъ. Все это требовало огромныхъ средствъ, и пародъ былъ угнетенъ крвностичествомъ да налогами, отъ которыхъ были избавлены духовенство и вельможи. Оттого, при вижинемъ блескъ, государство было бъдно и слабо: оно не могло само защищаться. Его армія была полна наемниковъ. При самомъ блестящемъ императоръ, Юстиніань I (ок. 550 г.), въ Византін веныхнуло страшное возстаніе. Благодаря придворнымъ интригамъ, бунты умножались; и въ нихъ большую роль играла варяго-славянская гвардія. Императоры быстро смінялись на престолъ и становились деспотами. Изъ нихъ иконоборцы казнили и ссылали многихъ за почитаніе иконъ, пока иконоборство не было уничтожено императрицей Өеодорой (ок. 850). При ея сынъ, ничтожномъ Михаилю III, Византія подверглась нападенію варяговъ-руси и стала обращать славянъ въ христіанство. По этому поводу между папой Николаем І и патріархомъ Фотемъ возникъ споръ, который привелъ къ раздъленію христіанской церкви на греко-восточную и западную, или римскокатолическую. Съ принятіемъ христіанства восточные и южные славяне подчинились византійскому вліянію, а западные—римскому. § 10. Римско-католическій Западъ.—Варвары, разрушившіе

Западную римскую имперію (476), быстро принимали христіанство и нуждались въ духовномъ единствъ, что привело къ возвышенію римскаго епископа, или папы. Наконецъ они достигли и политическаго объединенія, образовавъ франкское королевство, съ Карлома Вел. во главъ. Папа возстановилъ для него титулъ римскаго императора; въ благодарность франки дали пап' земли въ Италін, и онъ сталъ свътскимъ государемъ. Съ тъхъ поръ Европа совершенно распалась на восточную и западную, какъ въ политическомъ, такъ и въ церковномъ отношении. Папа не только пересталъ подчиняться константинопольскому патріарху, но объявилъ себя главой всего христіанства. Владъя землями, онъ считалъ себя равнымъ римскому императору, какъ "духовный мечъ" христіанства; держава Карла была названа "Священною" Римскою имперіей. Только при помощи папы Карлъ могъ объединить Западъ и расширить свои владънія на востокъ, между язычниками. Онъ крестилъ огнемъ и мечемъ многихъ балтійских славянь и аваровь. По соседству съ ними опъ устранвалъ "марки" (украйны) и защищалъ ихъ "бургами" (городками), заселенными нѣмецкою дружиной: такъ возникли марки Бранденбургская и Австрійская, или "Восточная". Карлъ уста-

новиль самодержавіе на Западъ: онъ издаваль законы безъ участія народа, ввелъ подати, вмѣсто добровольныхъ приношеній, и завелъ придворную судебню, хотя допускалъ древнее народное рѣшеніе дѣлъ посредствомъ "ордалій", или суда Божія. Чтобы подавить независимость дружинниковъ, онъ отнималъ вотичны (потомственныя владёнія) у непокорныхъ и раздавалъ ихъ своимъ приверженцамъ въ ленг, или пожизненное владъніе (помъстье), какъ жалованье за военную службу: тогда весь ка-питалъ состоялъ въ землъ. Рядомъ съ имперіей Карла, обни-мавшей Германію, Францію и съверную Италію, возникли другія государства по окраинамъ Запада, въ особенности германскія въ Англіи и Скандинавіи. Варвары старались заимствовать классицизмъ у разрушеннаго ими Рима. Карлъ выписывалъ изъ Италіи ученыхъ и мастеровъ и заводилъ классическія школы; латынь была языкомъ образованія; въ Англіи возникъ оксфорд-скій университетъ. Развивались и новые языки: въ 4 в. было переведено на нѣмецкій языкъ Св. писаніе. Христіанство утвердилось почти по всему Западу и уже имѣло обширную литературу; но рядомъ монахи усердно занимались перепиской классиковъ. Въ 8 и 9 вв. учителями Запада стали еще арабы, воспитавшіеся на классикахъ, добытыхъ изъ Византіи. Они построили въ Испаніи много школъ и университетовъ и распространяли въ Европъ классицизмъ, особенно философію Аристотеля. Слабъе другихъ странъ въ просвъщеніи была Германія, въ особенности же Скандинавія, принявшая христіанство только въ 11—12 вв. § 11. Общественное устройство восточныхъ славянъ. Го-

рода и торговля. — За это время своеобразно измѣнился бытъ восточныхъ славянъ, удаленныхъ отъ прямаго воздъйствія греко-римскаго Запада. Подъ вліяніемъ мъстныхъ условій, въ немъ возникли черты, которыхъ не было въ общемъ составѣ славянства (§ 4). Родовой быте разлагался, какъ отъ внѣшнихъ, такъ и отъ внутреннихъ причинъ. Разселеніе славянъ, эти многов в перекочевки, разбивали родовыя узы, тымь болже, что на новыхъ мыстахъ селились вразсыпную, гдж попадались, среди болоть и лѣсовъ, лучшіе участки для пашни, лова и бортневаго ухожья: кровныя связи замѣчялись интересами сосѣдства. Затѣмъ начались нападенія монгольскихъ кочевниковъ съ юго-востока, особенно печенъговъ, которые съ начала 9 въка подрывали легкое и даже выгодное для славянъ господство хозаръ. Родовой бытъ и въ себъ самомъ носилъ съмена разложенія. Съ размноженіемъ населенія возрастали усобицы и забывались родословныя "лёствицы". Въ то же время расширялись потребности и формы жизни. Сначала обитателямъ сѣверовосточной равнины приходилось расчищать первобытный боръдубравушку, шумѣвшій надъ болотами и кишѣвшій звѣрьемъ.
Они жили въ жалкихъ избушкахъ, вразбросъ, какъ и теперь живутъ задруги Далмаціи въ горныхъ трущобахъ. При
малѣйшей опасности они перекочевывали въ другое мѣсто,
унося съ собой скудный скарбъ или зарывая его "кладомъ" въ
землю. Но въ мѣстахъ болѣе удобныхъ славяне осѣлись и начали "промышлять"—превращать лѣсъ въ пашни и луга, да
ходить за звѣремъ и пчелами, "кладя путики". Затѣмъ путики
превратились въ широкіе "пути-дороги", избушки—въ избы съ
дворами, "грады"—въ "города", гдѣ сидѣли "гости" (купцы)
и власти, и куда при тревогѣ "затворялись" и окрестные жители.

Приблизительно съ 700 г., когда славяне стали мирными данниками охранявшихъ ихъ могучихъ хозаръ (§ 7), они превращаются въ замѣчательныхъ торговцевт. Это доказывается свидѣтельствомъ арабскихъ и западныхъ писателей, а также раскопками отъ Волги до Вислы и Днъстра, которыя вскрыли множество кладовъ изъ монетъ и вещей "куфическихъ" (арабскихъ), греческихъ, скандинавскихъ и англо-саксонскихъ 8-12 въковъ. Славянскіе гости добирались на верблюдахъ до Багдада, а на лодкахъ-до Царьграда, гдф они пріобрфли особыя стоянки и гостинныя права. Они развозили дары своего леса-кормильцапушный товаръ, медъ, воскъ, оръхи, да кречетовъ; а къ себъ привозили изъ Византіи паволоки, золотыя украшенія, кружева, цареградскій стручокъ, грецкій орѣхъ, мыло, губку, деревянное масло, вино; изъ Азіи-бисеръ, драгоцівные камни и пояса, сафьянъ, ткани Индіи и Китая, клинки Дамаска, ковры Персіи, пряности; съ Запада-янтарь, бронзовыя и желфзныя изделія, олово, свинецъ, фризскія сукна, селедку. Они употребляли въ торговать "диргемы", или "арабчики" (арабское золото), да византійскіе "золотники" и "шляги"; но больше міняли товарь на товаръ. А такъ какъ главнымъ ихъ товаромъ были мѣха, особенно куньи, то и деньги назывались кунами. Главною торговою жилой быль путь "изъ варягъ въ греки" (§ 8). По ней-то завязывались узлы "гостьбы" (торговли), или погосты, изъ которыхъ выработались, начиная ок. 700 г., древнъйшіе города восточныхъ славянъ — Ладога, Новгородъ, Смоленскъ, Любечъ, Кіевъ. Отъ этой линін вскоръ пошли отростки-Ростовъ, Полоцкъ, Черниговъ, южный Переяславль и др.: къ 900 г. насчитывалось болье 20 русскихъ городовъ. Города уже пріобръли большую силу: они устраивали колоніи, пригороды, и даже объединяли разныя племена подъ своею властью въ видь волости, или области. Средоточіемъ каждаго города служиль градъ (§ 4), къ которому прибавилась "въжа" (развъдочная, сторожевая башня); а вокругъ нихъ возникли "слободы", "посады", или постоянныя "мъста", на которыхъ сидъли мъщане, или посадскіе.

Мъщане, а также и сельчане были люди, связанные уже не родствомъ, а занятіями, вызывавшими сожительство. У нихъ сохранились только видоизм'вненныя формы родового быта. Въ селахъ господствовала община съ мірскою сходкой, которая распредѣляла земли, считавшіяся общимъ достояніемъ. Ее напоминаль городской строй; но здёсь, кромё впиа (§ 4), состоявшаго подъ вліяніемъ "градскихъ старцевъ", былъ избираемый имъ князь. Онъ имёлъ уже не родовое, а государственное значеніе; но власть его была не велика. Городъ походилъ на вольную общину, на республику. Вёче было верховнымъ законодателемъ; и если князь не нравился городу, оно "показывало ему путь" и избирало другого. Князь творилъ "правду", т.-е. судилъ по обычному праву, самъ собиралъ дань, или "полюдье", и ходилъ за промыслами. Но главное—онъ оборонялъ городъ и его торговлю: поднималъ народъ при нападеніи врага, провожалъ купецкіе караваны, разставляль сторожевыя заставы въ опасныхъ мъстахъ. Его главной помощницей и опорой была дружина, или "княжи мужи". Сначала и князь, и дружина были сами купцы изъ болъ богатыхъ, вліятельныхъ мъстныхъ гостей. Это была изъ болѣе богатыхъ, вліятельныхъ мѣстныхъ гостей. Это была торговая знать, возникшая вмѣстѣ съ развитіемъ частной собственности: ее называли "нарочитыми людьми", и отсюда выходили градскіе старцы. Но къ концу періода князь съ дружиной стали обособляться, какъ военный и правящій классъ, особенно благодаря храбрымъ "витязямъ" (викингамъ, § 8), или варяжскимъ "находникамъ", съ усиленіемъ которыхъ, ок. 800—850 гг., миролюбивый славянинъ переходитъ въ наступательное положеніе, нападая даже на берега Каспійскаго и Чернаго морей. § 12. Нравы и обычаи. — Мирный промысловый бытъ, которымъ отличались восточные славяне сравнительно съ западными и южными отразился и въ ихъ нравахъ. Правла, вообще эти нравы.

§ 12. **Нравы и обычаи**. — Мирный промысловый быть, которымь отличались восточные славяне сравнительно съ западными и южными, отразился и въ ихъ нравахъ. Правда, вообще эти нравы, какъ у всѣхъ первобытныхъ народовъ, были еще очень грубы, въ особенности у такихъ трущобниковъ, какъ древляне, вятичи или угличи. Восточный славянинъ ставилъ выше всего физическую силу и злоупотреблялъ ею: на войнѣ онъ былъ лютымъ

зв'времъ, жегъ и грабилъ все, что ин попадалось подъ руку, сажаль врага на коль, вырёзываль у него ремии изъ спины, зарываль его живымь въ землю, оскорбляль его женщинь, жарилъ его дътей. Но въ то же время онъ славился гостепріимствомъ. Гостемо одинаково называли и странника, и торговца. Все добро и даже семья хозянна были къ его услугамъ: для него дозволялось даже украсть. Гость наравит съ княземъ первый получаль долги; за него заступалась вся община. Оттого бывало много гостей: въ Кіевѣ и Новгородѣ знали про Біармію и Багдадъ, про Волинъ и Римъ. Восточный славянинъ не подчинялся безгранично власти главы семьи: она ограничивалась интересами общины и восноминаніями родового быта, въ которомъ женщина первоначально имъла первенствующее значеніе. Оттого славника еще не сдёлалась полною рабой, несмотря на многоженство и на обычай "умыканія" (похищенія) невъсть во время "игрищъ" (религіозныхъ празднествъ). Община не любила уступать девушку, когда все богатство состояло въ ручномъ труде: отсюда обычай платить за невъсту въно (выкупъ). Славянка не сидъла взаперти. Она принимала участіе въ дълахъ общины: ходила въ походъ вмъсть съ ратниками, управляла государствомъ, какъ "вѣщая" (§ 5). А "матерая вдова" была окружена особымъ почетомъ, подобно старшинъ. Рабство было смягчено: отработавъ извъстный срокъ, рабъ становился свободнымъ и могъ сдълаться полноправнымъ членомъ семьи. Восточный славянинъ былъ крѣпкій и статный блондинъ съ рыжей бородой, отличался общительностью, проворствомъ и смфтливостью: имъ дорожили, какъ рабомъ; ставъ вольноотпущенникомъ, онъ достигалъ высокихъ мъстъ у халифовъ. По захолустьямъ онъ жилъ еще въ первобытной грязи; но въ городахъ уже стремился къ опрятности: мылся въ банъ, расчесывалъ свои космы, носилъ холщевую рубаху, широкіе порты и шерстяной кафтанъ въ накидку на одно плечо, а на головъ-шапку. Славяне были падки до украшеній-перстней, серегъ, браслетъ. Женщины особенно щеголяли ожерельями и цёнями изъ монеть, къ которымъ привѣшивалась коробочка съ талисманомъ и ножъ; но больше всего дорожили онъ зелеными бусами. Восточные славяне любили веселиться: у нихъ было много пъсенъ, "сопъли" или "свиръли" (дудки), рожокъ, бубенъ и балалайка. Оружіе и хозяйственныя вещи были у славянъ тѣ же, что у мери (§ 7). Славянскій воинъ представляль также осъдлый типь: онъ дралея пъшій, желъзнымъ топоромъ, ножемъ, дротикомъ и мечемъ, и искусно стрълялъ изъ

лука. Но, не имѣя правильнаго строя, славяне не любили открытаго боя: они были мастера дѣлать засады и отсиживаться въ окопахъ или подолгу лежать подъ водой съ камышинкой въ зубахъ. Славянинъ не объявлялъ войны, и съ нимъ невозможны были переговоры.

§ 13. Духи предковъ и природы. — Религія восточныхъ славянъ соотвѣтствовала ихъ мирному характеру. Въ ней сильнѣе всего сохранились воспоминанія родоваго быта. Главнымъ предметомъ поклоненія былъ духъ предка (Д. И. § 6), этотъ безсмертный дѣдъ, котораго величали Щуромъ, или Чуромъ (отсюда "пращуръ"), Упыремъ (вампиръ), а также Оборотнемъ, потому что онъ могъ переселяться въ любой предметъ. Духа предка почитали также подъ именемъ Рода и Роженицы: это мертвецы, или привидънія, которымъ приносили жертвы отъ плодовъ земныхъ; ихъ вопрошали о судьбѣ гаданьемъ, такъ какъ они опредѣляли, что кому "на роду написано". До сихъ поръ въ народѣ сохраняется воспоминаніе о духѣ предка, подъ видомъ дѣдушки "Домового", живущаго въ избъ, за печкой, куда ему ставять пищу. Домовой даже имбеть человоческій образь, только онъ мохнать. Онъ смотритъ за домомъ и всѣмъ помогаетъ. При переселеніи семьи въ новую избу, хозяйка ставить на печь горшокъ съ угольями и говорить: "милости просимъ, дѣдушка, на новоселье". Восточные славяне вѣрили, что покойники на зиму улетають въ рай, а весною воскресають. При первомъ проблескѣ весны они говорили: "родители изъ могилъ тепломъ дохнули", и шли на могилы, чтобы покормить ихъ. "Покойнички" являлись въ видѣ русалокъ, а также "людковъ" (карликовъ) и разныхъ животныхъ. Всю эту "нежить" живые чествовали пирами, причемъ сами представляли оборотней, переряжаясь и бѣснуясь, особенно на перекресткахъ, гдъ ставились сосуды съ прахомъ покойниковъ.

Въра въ духа предка сплеталась съ върой въ духовъ природы, которые жили въ каждомъ предметъ. Духи предковъ блуждали огонькомъ, цвъли цвътиками, прилетали ласточками. Славянинъ боготворилъ также свою кормилицу, Мать-Сыру-Землю. Онъ прислушивался къ ропоту ключа, вытекавшаго изъ ея нъдръ, къ шелесту листьевъ, къ звону въ ушахъ: все это были "примъты" — въщія ръчи духовъ природы. Самыми живыми олицетвореніями сельскаго быта служили Водяной, Льтій и Полевой. Дъдушка Водяной страшенъ только въ гнъвъ, и его легко задобрить жертвой — гусемъ. У него жена русалочка и

много д'втей-утопленничковъ. Русалка — св'втлая душенька покойника, въ бълой одеждъ, обвитой зелеными вътвями; съ вешнимъ тепломъ она выходить изъ земли играть въ водахъ и лъсахъ. Льшій — веселый и добрый дёдь: онъ помогаеть охотничкамь, насеть стада. Полевой, или Житный Дъдз изображался послёднимъ сжатымъ снопомъ. Восточный славянинъ особенно любилъ поле и луга. Въ его глазахъ каждая травка и цвътокъ имъли свой нравъ: они ходили по полю, превращались, пропадали, издавали голоса. Собираніе цівлебныхъ и чудодів ственныхъ растеній сопровождалось изв'єстными обрядами: подходили къ травк'я вымывшись и съ добрымъ сердцемъ, кидали ей злато-серебро, брали ее въ шелки златотканные. А проходило веселое тепло, природа сковывалась льдомъ и убиралась въ глубокіе снѣга необозримой равнины, — значить наставало царство Кощея Без-смертнаго да Бабы-Яги—Костяной Ноги. Но эти мрачные духи блёдны и далеко не всемогущи: восточный славянинъ вообще не зналъ ни ада, ни мрачной судьбы; только у западныхъ и южныхъ славянъ встръчаются намеки на грознаго Чернобога. У нашихъ предковъ болѣе ясными и обычными олицетвореніями зла были черти да ихъ подруги — въдъмы. Но они играли жалкую, нередко даже смешную роль. И они пріурочивались къ юго-западу: у нихъ бывалъ шабашъ, или неистовыя празднества на Лысой Горъ, у Кіева. Къ въдьмамъ подходять дивы южныхъ славянъ (у насъ Диво-Дивное) — злыя старухи-оборотни, летаю-

§ 14. Празднества и обряды, боги и богатыри. — Значеніемъ рода и природы въ религіи славянъ объясняются ихъ празднества и обряды, заклинанія, заговоры и пісни, отчасти сохранившіеся до нашихъ дней. Празднества представляли теченіе жизни природы. Они начинались съ зимняго солнцестоянія, праздника Коляды, слившагося потомъ съ Рождествомъ. Тогда гасили старый огонь и зажигали "баднякъ" — полѣно, изображавшее солнце; его головней окуривали ульи, а золой посыпали поле. Въ то же время обмолачивали Житнаго Дъда и зерна раздавали мальчикамъ, которые ходили "колядовать", осыпая зерномъ избы въ знакъ урожая. Празднество сопровождалось угощеніями (всѣ святки стоялъ столъ съ яствами для гостей), переряживаньемъ и гаданьемъ, т.-е. бесъдой съ покойничками. Второй праздникъ (въ мартъ, когда начинался новый годъ) былъ весенній, который разбился потомъ, вследствіе поста, на масляницу и Святую. Тогда жгли и топили Зиму (соломенное чу-

щія на оленяхъ, которыхъ онѣ погоняютъ змѣями.

чело), а Весна ѣхала въ саняхъ на колесѣ (солнце) въ видѣ разряженнаго мужика. Наставала "родительская недѣля". При мѣсяцѣ пекли блины и "шли на горы" (могилы), которыя поливали медомъ и уставляли яствами. Здъсь "кумились" яйцами и "окликами покойничковъ" для ѣды. Молодежь пекла жаворонковъ и выходила на холмы звать Весну-красну. Отсюда названіе Красной Горки. Когда солнце входило въ силу, наставали Зеленыя Святки (троицына недёля). Убирали зеленую березку лентами и лоскутками въ честь воскресенья русалокъ, которыя жили, пока листь не падеть съ дерева. Молодежь, особенно дѣвушки, которыя зимой грустно "хоронили золото", завивали вѣнки, мечтая о счастьѣ. "Вѣнъ" значило "союзъ": отсюда "брачный вѣнецъ". То была пора игрищъ, горѣловъ, причемъ умыкали невъстъ; то было царство Ярилы — бога плодородія. Оно продолжалось до начала лётнихъ работъ, наканунъ которыхъ справляли праздникъ Купалья, или Ивана Купалы, пріуроченный потомъ ко дню Іоанна Крестителя: тутъ купались ночью, пировали, прыгали черезъ костры, собирали чудодѣй-ственныя травы. Затѣмъ наставала "страда", полевыя работы, вплоть до появленія Житнаго Деда, котораго несли съ веселыми пъснями чествовать въ красномъ углу избы. Когда опадалъ листъ съ дерева, наставали проводы русалокъ въ могилу: бабы развъвали по вътру соломенное чучело; дъвушки жалко причитали, припадая къ землъ.

Духи рода и природы составляли главную часть славянскаго язычества: боговъ было мало, и они не ясны. Древнъйшимъ божествомъ былъ Сварогъ — небо со всёми его явленіями; его діти, Сварожичи, представляють отдільныя небесныя знаменія. Дажь - Богг, "горящій", изображаль солнце: онъ вывзжаль изъ своего сіяющаго чертога, на золотыхъ коняхъ, къ своему брату, Мъсяцу. Впрочемъ и онъ былъ уже почти забытъ. Последние славяне-язычники клялись не имъ, а Перуномъ и Волосомъ, которые были занесены къ нимъ варягами. Перуна-верховное божество, уже носившее воинственный, дружинный характеръ. Это богъ тучъ, грома и молніи, или стрѣлъ. Народъ называлъ даже "перуновымъ камнемъ" наконечники стрълъ, оставшіеся отъ каменнаго въка. Игравшій на свиръли Волосъ-богъ жатвы и скотоводства, а также торговли и богатства: его главный идолъ стоялъ въ Кіевъ на рынкъ. При клятвъ передъ Перуномъ клали оружіе, передъ Волосомъ золото. Также блёдны и скудны были образы славянских в боиатырей (героевъ), или полубоговъ. Изъ нихъ "старшіе" напоминаютъ Сварога: это могучія, безпредѣльныя существа. Таковы Святогоръ, Егорій Храбрый, упичтожающій чудовищъ, подобно Геркулесу, Микула-Селяниновичъ—первый пахарь, къ которому упала съ неба "золотая сошка". "Младшіе" богатыри близки къ концу язычества и уже сливаются съ историческими восноминаніями: они тѣснились во дворѣ князя Владиміра и воевали съ врагами Русн—половцами, татарами и др. Таковы Илья Муромецъ, Добрыня Никитичъ, Алеша Поповичъ и др.



Луговая могила 1).

У славянина храмомъ были природа да огнище (домашній очагъ): онъ справлялъ свои обряды по рощамъ, на высотахъ, у воды, да по печамъ и печуркамъ. Идолопоклонство возникло лишь подъ конецъ язычества, въ особенности у западныхъ славянъ, которые ставили большихъ истукановъ страшнаго вида. У восточныхъ славянъ тогда же появились, кромѣ глиняныхъ походныхъ идольчиковъ, большія статуи Перуна въ Кіевѣ и Новгородѣ, а также требища (треба—жертва), или капища (копоть—дымъ), гдѣ ставили идола и камень, или колоду, для жертвоприношенія. Только у западныхъ славянъ встрѣчались храмы и жрецы; у остальныхъ были колдуны, которыхъ

<sup>1)</sup> Такъ называется одинъ изъ крупнъйшихъ (150 саженей въ окружности и 10 с. вышины) кургановъ Новороссіи, у села Александрополя, Екатеринославскаго уфзда. Онъ изъ чернозема и глины; внизу обложенъ дикимъ камнемъ; первопачально былъ копусомъ, на вершинъ котораго стояла камениая баба. Вокругъ кургана видим слъды широкаго рва и низкаго вала.

называли волхвами и кудесниками. Они изучали травы и занимались ворожбой да врачеваніемъ: оттого ихъ и называли еще "въдунами" и "въщунами". Богослужение же совершали старшины, а за все племя-князь. Служба состояла въ жертвоприношеніи отъ плодовъ земныхъ; впоследствіи явились песнопенія въ видъ молитвъ на бездождіе. Человъческія жертвы были обычны только ў западных славянь; у восточных он в явились лишь вм вст в съ Перуномъ. При погребальномъ обрядѣ приносили въ жертву "тризну", третью часть имущества. При этомъ въ знакъ скорби голосили, царапали ножами лицо и руки, а затёмъ устраивали игры и веселились, такъ какъ провожали покойника въ рай: съ нимъ клали даже хмёльные напитки и балалайку. Первоначально трупъ пускали въ лодкъ на воду или зарывали его въ землю, позднъе стали сожигать. На мъстъ сожженія насыпали курганъ (иногда до 3 саженей вышины) и зарывали въ него любимыя вещи покойника — его собаку, коня, пищу и питье, а также одну изъ его женъ или рабынь. Въ могилу закапывали горшокъ съ прахомъ. Иногда эти горшки ставили на перекресткахъ, на распутьяхъ, какъ на мъстъ сборищъ "нежити".

## II. НАЧАЛО ГОСУДАРСТВА И ХРИСТІАНСТВА У СЛАВЯНЪ.

0коло 850-1050.

§ 15. Романцы, германцы и Византія. — Съ половины 9 в. до крестовыхъ походовъ (ок. 850 — 1050) на Западъ падало политическое единство, но усиливалось христіанство. Монархія Карла Вел., слишкомъ быстро объединенная, распалась на двъ главныя части: германское племя составило Нфмецкую Имперію, а романское (народы, говорящіе языками, проистедшими отъ латинскаго) — Французское королевство. Италія, тоже романская, частью осталась у нёмцевь, частью подчинилась папъ. Испанія была наполовину занята арабами, наполовину образовала романскія государства. Въ то же время пало единодержавіе. Пользуясь борьбой въ потомствъ Карла, связанной съ обычаемъ императоровъ дълить землю между своими дътьми, ленники (§ 10) образовали сильную аристократію, превратившись въ наслъдственныхъ владътелей съ верховною властью. Они стали называться вассалами или рыцарями, а императоръ—сюзеренома, что означало лишь перваго среди равныхъ. Этотъ политическій порядокъ называется феодализмомъ. Въ Германіи главные вассалы, или курфюрсты, присвоили себъ даже право избирать императора. Феодализмъ развивался тъмъ быстръе, что крестьяне сами закабаляли себя посредствомъ "рекомендаціи", или передачи своей земли рыцарю съ тъмъ, чтобы тотъ защищалъ ихъ отъ повсем встных вразбоевъ. Но въ то же время возвышалась духовная власть папы. Желая управлять всёмъ христіанскимъ міромъ, онъ оспаривалъ права государей, не исключая самого римско-нѣмецкаго императора; и для этого сочинили "лжедекреталін", или законы, выводившіе папскую власть отъ самого Христа. Папа Григорій VII одержаль поб'єду надъ императоромъ Генрихомъ IV, заставивъ его унизиться передъ собой. По м'вр'в

усиленія феодализма и папства, народъ окончательно превращался въ крѣпостнаго и страдалъ отъ тяжкихъ податей. Преобладаніе папства объясняется религіознымъ настроеніемъ Запада: тогда христіанство поглотило всѣ прежнія понятія; исчезли слѣды классицизма, даже ученые говорили искаженною, или "кухонною", латынью и еле понимали древнихъ авторовъ.

Напротивъ, въ Византіи самодержавіе достигло крайнихъ размъровъ: оно переходило въ восточный деспотизмъ, которому подражало и во внѣшней роскоши. Но внутри государство сильно страдало отъ дурнаго управленія и интригъ: однажды было разомъ 5 императоровъ. Впрочемъ вступившая на престолъ послъ Михаила III (§ 9) Македонская династія нѣсколько обезопасила внѣшнее положеніе Византіи. Македонцы умѣли ловвою политикой возстановлять своихъ враговъ другъ противъ друга. Такъ, Никифоръ Фока навелъ на болгаръ русскаго князя Сеятослава, а его преемникъ, искусный полководецъ Цимисхій, разбилъ этого самаго Святослава и погубилъ его посредствомъ печенъговъ. Изъ македонцевъ замъчателенъ еще Константинъ Мономах (Единоборецъ): при немъ произошло окончательное отдъление восточной церкви отъ западной (1053). Въ умственномъ отношении въ Византии произошло то же, что на Западъ. И здёсь палъ классицизмъ. Греческіе писатели стали заниматься исключительно религіозными вопросами. Изъ світской литературы процвётали только хвастливые хронографы (лётописи), образчикомъ которыхъ служитъ трудъ Георгія Амартола. § 16. Кирилъ и Меводій.—Еще важнѣе этотъ періодъ въ

§ 16. Кириль и Меоодій. — Еще важнѣе этотъ періодъ въ исторіи славянъ, которые перешли тогда къ государственному быту. Это связано съ появленіемъ у нихъ христіанства. Первоначально оно появилось у ближайшихъ къ Риму и Византіи славянъ. Латинскіе проповѣдники принесли Евангеліе къ чехамъ и хорватамъ, а греческіе — къ сербамъ и болгарамъ. Но его приняли лишь немногіе: народъ не понялъ его, потому что оно проповѣдовалось не на родномъ языкѣ. Настоящее введеніе христіанства у славянъ совершилось въ 9 в., благодаря братьямъ Кирилу и Меоодію, которые поэтому и называются ихъ "первоучителями и просвѣтителями". Они родились отъ знатныхъ греческихъ родителей въ Солуню (Фессалоникѣ). Такъ какъ тамъ было много славянъ, то они даже говорили пославянски. Кирилъ смолоду предался наукамъ и былъ взятъ во дворецъ, въ товарищи къ императору-ребенку. Его наставникомъ былъ патріархъ Фотій (§ 9). Но Кирилъ пожелалъ послѣдовать за своимъ

братомъ въ монастырь, на Олимпъ. Тамъ они не долго спасались. Братья услыхали, что евреи и мусульмане совращають хозаръ въ свою въру, и ръшились обратить ихъ въ христіанство. Они не успъли въ этомъ, но зато посъяли первыя съмена христіанства между восточными славянами, платившими тогда дань хозарамъ (ок. 860). Возвратившись въ Византію, братья задумали перевести св. писаніе на староболгарскій языкъ, который мы называемъ церковно-славянскимз: тогда это былъ разговорный языкъ балканскихъ славянъ; теперь онъ существуетъ въ видъ новоболгарскаго наръчія. Съ этою цълью Кирилъ нзобрѣлъ славянскую азбуку, названную, въ честь его, кирилицей. Такъ какъ у славянъ были только намеки на буквы, въ видъ "чертъ" и "ръзовъ" на кумирахъ, то онъ заимствовалъ начертание своихъ буквъ изъ греческаго письма (частью изъ еврейскаго и армянскаго): оттого устава, какъ называють древнъйшее церковно-славянское письмо, очень похожъ на византійское письмо того времени. Кирилъ и Меоодій перевели на болгарскій языкъ самое необходимое для богослуженія и церковнаго устройства. Братьямъ помогалъ кружокъ товарищей и учениковъ изъ болгаръ и мораванъ.

§ 17. Христіанство и государства у южныхъ славянъ, моравань и венгровь. - Менодій прежде всего крестиль болгарскаго (§ 5) князя, Михаила (865), который быль уже подготовленъ къ тому своею сестрой, воспитанною при византійскомъ дворъ. Въ то же время Михаилъ сталъ самодержавнымъ: онъ истребилъ много бояръ (вельможъ), которые ограничивали его власть и не хотъли принимать христіанства. Сынъ его, Симеонъ, уже получилъ титулъ царя и окружилъ себя пышностью и деспотизмомъ византійскихъ императоровъ. Онъ былъ грозой своихъ сосъдей, грековъ и сербовъ, но въ то же время просвътителемъ своего народа. Симеонъ получилъ хорошее образование въ Византіи: его называли "полугрекомъ и книголюбцемъ". Онъ самъ переводилъ священныя книги съ греческаго; вокругъ него работали помощники Кирила и Менодія, основатели церковнославянской письменности—Іоаннг, экзархъ болгарскій, Храбрг Черноризецт и др. Вскоръ болгары усилились до того, что отложились отъ константинопольскаго патріарха: возмущенные притъсненіями фанаріотовъ (греческаго духовенства), они образовали собственный патріархать. Но посл'в Симеона превращается развитіе просв'ященія въ Болгарін, которое зам'янилось иночествомъ. Падало и православіе, подъ вліяніемъ сильной секты

попа Богомила, который распространяль восточное манихейство, или ученіе о двухь началахь— о Богѣ и Дьяволѣ. Въ то же время византійцы призвали противъ болгаръ сначала венгровъ, потомъ русскаго князя Святослава. Затѣмъ императоръ Василій Болгаробоецъ нанесъ имъ страшное пораженіе, ослѣпилъ 15 т. ихъ воиновъ и присоединилъ Болгарію къ Византіи (1019). Греки владѣли болгарами болѣе 150 л. (до 1186).—Въ одно Треки владъли болгарами болъе 150 л. (до 1186).—Въ одно время съ болгарами приняли христіанство изъ Византіи сербы и хорваты (§ 5). Сербы сохранили восточное православіе; но хорваты, черезъ нѣсколько лѣтъ, перешли въ католичество. Хорваты сначала составляли блестящее государство: ихъ князья приняли титулъ царей; они владѣли даже итальянскими городами въ Далмаціи, изъ-за которыхъ удачно воевали съ Венеціей. Но ок. 900 г. хорватское царство исчезло, подъ ударами венгровъ. Сербы долго вели ожесточенныя войны съ греками и болгарами. Но такъ какъ у нихъ господствовали междоусобія среди многихъ жупановъ, то они подчинялись сначала Болгаріи, а послѣ ея паденія—Византіи. Наконецъ ок. 1050 г. имъ удалось образовать прочное государство, съ Михаилом во главъ, который приняль титуль царя.

Тогда же выдвинулись западные славяне. Сначала объединились славяне Моравіи и западной Венгріи. Ихъ умный и рѣшительный князь, Ростиславъ, уничтожиль гнетъ нѣмцевъ и латинскаго духовенства: онъ призвалъ Кирила и Меоодія (862), которые обратили въ православіе мораванъ. Нѣмецкое духовенство должно было бѣжать. Оно пожаловалось папѣ на братьевъ-проповѣдниковъ. Папа призвалъ ихъ въ Римъ, но они оправдались; и Меоодій, поставленный въ епископы, возвратился въ Моравію, а Кирилъ остался инокомъ въ Римѣ, гдѣ вскорѣ умеръ. Меоодій еще лѣтъ 15 работалъ надъ просвѣщеніемъ мораванъ; но враги не переставали преслѣдовать его. Папа запретилъ ему служить на славянскомъ языкѣ, а нѣмцы снова завладѣли мораванами, взявши въ плѣнъ и ослѣпивъ Ростислава. Потерпѣвъ много обидъ отъ латинскаго духовенства, Меоодій умеръ въ перкви, среди бесѣды со своей паствой. Мо-Менодій умеръ въ церкви, среди бесёды со своей паствой. Моравія же дошла до высшаго процвётанія при племянник Ростислава, Святополки, которому добровольно подчинились чехи и даже славяне, жившіе въ Саксоніи. Но это большое царство, остановившее-было натискъ нѣмцевъ, пало по смерти Свято-полка (ок. 900), подъ напоромъ нѣмцевъ, призвавшихъ къ себѣ на помощь венгровъ.—Тогда венгры, съ Арпадомъ во главѣ,

только-что были отброшены болгарами, противъ которыхъ призвала ихъ Византія съ юга Россіи (§ 7). Они уже не возвращались назадъ, а бросились на сѣверъ и разрушили державу Святополка, а за нимъ и хорватское царство. Венгры нарушили цѣльность славянства, разбили его на западную и южную вѣтви. Западная вѣтвь, потерявъ связь съ Византіей, должна была подчиниться нѣмецкому и католическому вліянію. Тому же вліянію подпали венгры: они скоро стали осѣдлыми и приняли католичество при королѣ Стефант (ок. 1000). Нѣмецкій феодализмъ (§ 15) проникъ и сюда и ослабилъ власть короля. Венгерскіе магнаты (вельможи), опираясь на католическое духовенство, закрѣпостили народъ. Благодаря тому же духовенству да раздорамъ среди магнатовъ, нѣмцы захватили торговлю и промышленность въ городахъ и обратили Венгрію въ вассальное королевство Нѣмецкой имперіи.

§ 18. Христіанство и государство у чеховъ и поляковъ. — Меюдій усивль присоединить къ православію и чеховъ. Онъ окрестиль князя Боривоя и его жену Людмилу, прославившуюся своимъ благочестіемъ. Но вскорв у чеховъ возобладало вліяніе нёмцевъ: при внукв Боривоя, Влисславъ, они обратились въ католицизмъ. И сюда проникъ нёмецкій феодальный духъ: чешскіе воеводы (вельможи) постоянно устраивали козни противъ князей. Съ ихъ помощью, Вячеславъ, любимый народомъ за благочестіе, быль убитъ собственнымъ братомъ, Болеславомъ. Народъ призналъ Вячеслава святымъ: его ликъ изображали на хоругвяхъ. Чехи почитаютъ его "патрономъ чешской земли" и до сихъ поръ называютъ свое государство "короной св. Вацлава". Болеславъ подавилъ могущество воеводъ и утвердилъ самодержавіе. Чехія стала сильнымъ государствомъ и присоединила къ себъ мораванъ и словаковъ.

У поляковъ христіанство явилось столѣтіемъ позже, чѣмъ у чеховъ, при князѣ Мечиславъ I (965). И здѣсь оно послужило основой для самодержавія. Преемники Мечислава, три Болеслава — Храбрый, Смѣлый и Кривоустый — были сильными государями; Болеславъ Храбрый пріобрѣлъ даже королевскій титулъ. Въ эту блестящую "эпоху Болеславовъ" (1000—1139) Польша объединила ляшскіе народцы (§ 5): ея границы простирались до Эльбы, Балтики, Вислы, Карпатъ и Богеміи. Поляки даже пытались присоединить чеховъ, которые говорили однимъ языкомъ съ ними. Тогда же начались связи поляковъ съ русскими: многіе изъ ихъ королей роднились съ

нашими князьями и ходили на Волынь и въ Кіевъ, вмѣтиваясь въ ихъ внутреннія дѣла; русскіе князья отвѣчали имъ тѣмъ же и ходили далеко на сѣверъ по Вислѣ. Впрочемъ черезъ эти связи въ Польшу проникало лишь слабое византійское вліяніе. Гораздо сильнъе было вліяніе нъмцевъ, благодаря католицизму. Въ Польшъ было даже нъмецкое духовенство, подчиненное магдебургскому архіепископу; а города были заняты нёмцами да евреями. Польскіе короли подражали императорамъ въ устройствъ своего двора и войска, призывали нъмецкихъ чиновниковъ, женились на нъмецкихъ княжнахъ. У Болеславовъ былъ пышный дворъ, во главъ котораго стояли правители дворца и секретари — воеводы и канцлеры. Страною управляли королевскіе служители—паны, жившіе въ замкахъ; и имъ должны были подчиниться потомки родовыхъ старшинъ-шляхта или рыцарство. Кмет (крестьянинъ) былъ закръпощенъ за панами и шляхтой, которымъ король раздавалъ землю за военную службу. Короли также щедро одаряли духовенство, которое было ихъ главною опорой и усилилось до того, что архіепископъ гнѣзненскій или "примасъ" сбросилъ съ себя зависимость отъ Магдебурга. Такъ образовалась свѣтская и духовная *аристократія*, подобная нѣ-мецкимъ феодаламъ. Подконецъ короли уже начали бороться съ нею, но неудачно. Въ то же время народъ сталъ возставать противъ пановъ и жечь ихъ добро. Возродилась и старая вражда между *Великою* и *Малою* Польшами, съ ихъ столицами Гнѣзномъ и Краковомъ. Польша стала распадаться, утратила Галицію, словаковъ и мораванъ; Поморье, хотя и принадлежало ей до Эльбы, но сохраняло своихъ князьковъ.

§ 19. Начало государства у восточныхъ славянъ. Первые русскіе князья. — Позже всёхъ образовалось государство у славянъ восточныхъ. Началомъ его должно считать появление въ Новгород'в и Кіев'в варяжской дружины (§§ 8 и 11). Варяги наложили дань на новгородцевъ, кривичей и финновъ; но эти племена, соединившись вмѣстѣ, прогнали ихъ за море. Однако между союзниками пошли такія усобицы, что "возсталъ родъ на родъ", и они рѣшили призвать къ себѣ князя для водворенія "правды" (§ 11). Новгородскіе послы явились къ варягамъ-руси (§ 8), которыми правилъ *Рюрик* съ двумя братьями, и сказали имъ: "земля наша велика и обильна, но порядка въ ней нѣтъ; придите княжить и владѣть нами". Русскіе князья пришли со своими дружинами (862). Вскорѣ младшіе братья умерли, а Рюрикъ утвердился въ Новгородѣ. Онъ

уже вовсе не походилъ на мирнаго родоваго старшину-князя (§ 4). Это быль государь-князь и вонтель. Рюрикъ все время боролся съ сосъдями и даже съ новгородцами, которые возстали подъ руководствомъ Вадима Храбраго. Онъ распространилъ свои владенія отъ Ладоги до пределовъ хозаръ у верховьевъ Волги и до волока, отделявшаго Западную Двину отъ Дивира. Опъ раздавалъ земли своимъ дружинникамъ или княжимъ мужамъ, размежевывая ихъ веревкой на "верви" или волости. Но варяговъ, этихъ бродячихъ купцовъ-воиновъ, искавшихъ лучшихъ торговъ и добычи, манилъкъ себѣ Кіевъ і). Этотъ украйный городъ восточнаго славянства, на рубежѣ хозарскаго царства, утопавшій въ южной зелени садовъ, омывавшихся тогда глубокимъ и широкимъ Дивпромъ, былъ ключемъ къ сокровищамъ византійской торговли и службы. Къ нему уже тянули нарочитые люди всёхъ славянскихъ городовъ; и въ немъ уже кишёли предпріимчивые варяжскіе находники (§ 11) не меньше, чъмъ

<sup>1)</sup> Прилагаемый планъ изображаеть языческій Кіевъ. Посрединь, на правомь, западномъ берегу Дифира, на Кіевой Горф, которая отделялась отъ соседнихъ холмовъ глубокими оврагами, обозначенъ Кыевъ градъ или «градокъ Кія». Онъ имълъ не больше версты въ окружности и былъ обнесенъ частоколомъ и окопами (§ 4). Въ немъ помѣщалось жилище первыхъ князей, на Леорт Теремномъ; а подлѣ стояль истукань Перуна.—На западной сторонь были Софійскіе Ворота, выходившіе на мость черезь оврагь, за которымь тянулось поле съ огородами. По полю вилась дорога въ Вылородъ, по направленію къ ръчкъ Лыбеди, гдъ Владиміръ построиль теремъ для Рогивды. - Къ свверу отъ Кіева тянутся холмы Щековица и Выштородь, гдв находились древнвише поселки славянь. Дорога къ нимъ проходила по ряду овраговъ, по которымъ сбѣгали къ Днѣпру многіе ручьи и рѣчка Кыянка. Между дорогой и Дивпромъ разстилались покрытыя болотами и лесомъ низменности Подолье и Оболонье, которыя теперь примыкають къ реке, а тогда омывались рычкой Почайной, впадавшей въ Дныпръ подъ Кіевой Горой, гды находился перевозъ Кія. Это былъ пустырь: только на Оболоньф, гдф зеленфли злачныя пастбища, стояло капище Волоса (§ 14), а поближе къ городку таилась въ лёсу церковь св. Ильи. - Къ югу отъ Кіева также тянутся холмы по берегу Днёпра. Они были покрыты девственнымъ лесомъ, а овраги между ними представляли почти непроходимыя дебри. Здёсь, подъ самымъ городомъ, находилось Перевысище (теперь Крещатикъ) — большой лёсистый оврагь, где быль княжій "ловь" зверей и птицъ. Черезъ него, по пескамъ и дебрямъ, извивался путь къ печенътамъ, на югозападъ, и шла, прямо на югъ, дорога въ сельцо Верестовое, гдъ любилъпрохлаждаться летомъ Владиміръ на своемъ княжемъ дворе, а теперь находится Лавра. Передъ Берестовымъ, надъ берегомъ Днъпра, возвышались два холма: одинъ назывался Аскольдовой Могилой, другой Угорьским урочищемь, въ память одного изъ упомянутыхъ выше княжихъ мужей и венгровъ (§ 7). Туть же, у самаго берега ріки, тянулись "варяжскія пещеры": это — первобытныя убіжища предковь кіевлянъ.

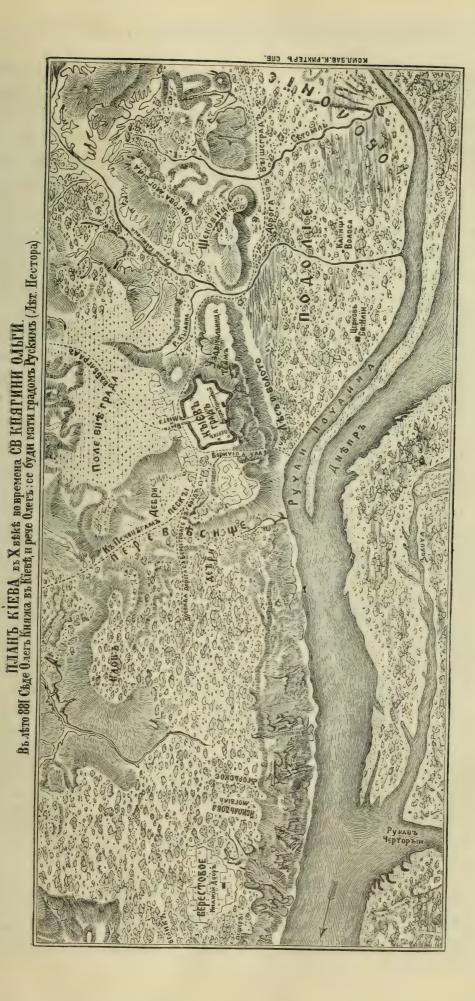

на другомъ концѣ пути въ греки — въ Новгородѣ. Викинги не могли обойтись безъ Кіева — и уже на зарѣ русской исторіи началась борьба изъ-за него, которая долго сплеталась съ кпяжескими усобицами. Она открывается при Рюрикѣ набѣгомъдвухъ "мужей", Аскольда и Дира, которые ушли изъ Новгорода со своими товарищами и заняли Кіевъ, гдѣ и остались княжить. Оттуда варяги, въ числѣ болѣе 10 т. человѣкъ, совершили первый набѣгъ на Царыградъ (865), на 200 большихъ лодкахъ съ парусами. Здѣсь Русъ "нажила себѣ славное имя": оно впервые было записано тогда въ хронографахъ. Возвратившись, она принесла съ собой еще первыя сѣмена христіанства: надъ могилой Аскольда была поставлена церковь.

Между твмъ умеръ Рюрикъ, оставивъ новорожденнаго сына, Игоря, на рукахъ своего родственника, Олега (Helgi), который и сталь княжить. Но и Олегу не сиделось въ Новгородъ. Собравъ свою дружину и присоединивъ къ ней славянское и финское ополченіе, онъ отправился на югъ покорять новыя земли. Уничтоживъ Аскольда и Дира посредствомъ хитрости, Олегъ сталъ княжить въ Кіевъ. Онъ нялся покореніемъ окрестныхъ племенъ (§ 6) - древлянъ, сверянъ, волынянъ, угличей, и заставилъ ихъ, также какъ новгородцевъ и кривичей, платить дань. Олегъ построилъ много городовъ и острожков, особенно на югь, на границь со степью, гдь проходили тогда угры. Владенія Олега, или Русь, обнимала тогда всю водную систему отъ Балтики до Днепровскихъ пороговъ. Кіевъ сталъ ея столицей и былъ названъ "матерью городовъ русскихъ". Олегъ былъ первымъ "нарядникомъ" (устроителемъ) русской земли. Онъ явился подъ Царьградомъ съ обширными силами уже объединенной Руси, побъдилъ грековъ и заключилъ съ ними очень выгодный договоръ (912). Преданіе, сохранившееся даже въ Скандинавіи, назвало его "въщимъ", и сложилось поэтическое сказаніе о его смерти. Его преемникъ, Игорь (Ingvarr), человъкъ безхарактерный, былъ менъе счастливъ. При немъ на югѣ появилось "идолище поганое" — печеным (§ 7), которые разрушили хозарское царство и, расположившись отъ Дона до Дуная, стали тревожить кіевлянъ. Походы Игоря подъ Царьградъ были неудачны. Его суда были истреблены "греческимъ огнемъ", который византійцы бросали изъ трубъ. Онъ заключилъ съ греками договоръ, менже выгодный, чжмъ Олеговъ. Подвластныя Игорю племена платили ему мало дани, и его дружина была бъдна. Она даже нанималась на службу къ грекамъ, дралась въ Малой Азіи и Италіи, грабила берега Каспійскаго моря, и по Курѣ заходила внутрь Закавказья, гдѣ опустошила городъ Бердаа. Наконецъ дружина побудила Игоря идти за большою данью; но угнетенные поборами древляне, руководимые своимъ старшиной-княземъ, Маломъ, убили его. Сынъ Игоря, Святославъ, былъ еще ребенкомъ, когда погибъ отецъ. Правленіе перешло къ его матери, Ольтю (Helga).

Ольга была псковитянка, княжескаго варяжскаго рода, одаренная здравымъ смысломъ, изобрътательностью и твердою волей. По обычаю родовой мести, она должна была наказать древлянъ за смерть мужа; притомъ надо было поддержать новую власть государя-князя. Ольга частью насмѣялась надъ знатнѣйшими мужами древлянъ, частью сожгла ихъ и закопала живыми въ землю. Затвив она овладвла Коростенемъ (§ 6) и обложила жителей тяжелой данью; часть древлянь была принесена въ жертву, при тризнѣ на могилѣ Игоря. Ольга старалась ввести хорошее управленіе. Она назначила уставы и уроки (повинности) и устроила новые погосты (§ 11)—въ смыслѣ мѣстъ, гдѣ она останавливалась творить судъ и распредёлять урови; уёзжая, она оставляла здёсь княжаго прикащика, *туна*. Такъ погосты сдёлались средоточіемъ управленія. Ольга объёздила всю русскую землю, вездё оставивъ по себё благодарную память: болёе 100 лётъ спустя, въ Псковъ показывали ея хозяйскія сани. То была уже государыня **цъ́лой** Руси, а не глава отдъльнаго племени или варяжской дружины. Сынъ ея носилъ уже славянское имя, хотя былъ вивингъ въ душѣ, а главными помощниками Ольги въ управленіи были все еще варяги. Во времена Ольги въ Кіевѣ уже прививалось христіанство: была даже церковь св. Ильи; часть Игоревой дружины присягала на креств. Устроивъ свою землю, Ольга задумала креститься, и не иначе, какъ у самого греческаго патріарха. Она отправилась въ Царьградъ съ большою свитой и торговымъ караваномъ. Ее долго не пускали на берегъ. Однако она поступала такъ искусно, что не только приняла христіанство, но крестнымъ отцомъ ея былъ самъ императоръ. Вскоръ по возвращеніи домой, Ольга передала правленіе своему сыну, Святославу.

§ 20. Святославъ. Ярополкъ. — Воспитанный варяжскою дружиной, Святославъ не походилъ на нарядниковъ Руси—на Олега и Ольгу. Это былъ витязь, грозный даже съ виду. Онъ былъ средняго роста, широкоплечъ; голубые глаза его смотрѣли сурово изъ-подъ нависшихъ бровей; подъ приплюснутымъ но-

сомъ торчали длинные усы; на бритой головъ красовался клокъ волосъ, въ знакъ его благороднаго происхожденія; въ правомъ ухѣ висѣла серьга съ жемчужиной. Безстрашный, рыцарственный вонтель, Святославъ не любилъ нападать врасплохъ: всегда посылаль сказать врагамь — "иду на вась". "Какъ барсъ", онъ носился повсюду на своемъ боевомъ конъ; спалъ на голой землъ, положивъ подъ голову съдло; то конину, изжаривъ ее на угольяхъ. Такъ какъ восточные славяне уже были покорены, то Святославъ ходилъ на финновъ и разорилъ Великіе Болгары, Саркелъ и Итиль (§ 7). У Азовскаго м. онъ побилъ кочевниковъ, ясовт и косотовт, и взялъ ихъ городъ, Тмутараканъ (Фанагорія, § 9). Затъмъ Святославъ, получивъ большую сумму съ грековъ, двинулся, съ 60 тысячами воиновъ, на помощь къ нимъ противъ болгаръ (§ 15). Онъ тысячами сажалъ болгаръ на коль, покориль всю ихъ землю и остался жить въ Переяславцѣ, на нижнемъ Дунаѣ. Между тѣмъ къ Кіеву подступили печенъги; Ольга, затворившись тамъ съ внуками, послала звать сына домой. Святославъ вернулся. Не успъвъ поздороваться съ своими, онъ ударилъ на врага и загналъ его далеко въ степь. Въ это время умерла Ольга, и Святославъ снова отправился въ свой любимый Переяславецъ. Но Іоаннъ Цимисхій не желалъ его сосъдства: онъ возбудилъ болгаръ въ возстанію и прислалъ къ нимъ на помощь свои корабли на Дунай. Святославъ заперся въ Доростолъ (§ 5). Русские удивили враговъ своими отчаянными вылазками, но должны были сдаться отъ голода. Заключивъ миръ съ греками, Святославъ принужденъ былъ вернуться домой; но у днипровскихъ пороговъ его стерегли печенити. Они поразили русскихъ и убили Святослава; черепъ его они обдёлали въ золотую оправу и пили изъ него на своихъ пирахъ.

Отправляясь въ послѣдній разъ на Дунай, Святославъ раздѣлилъ свою землю между сыновьями: старшему, Ярополку, далъ Кіевъ, Олегу — древлянъ, а въ Новгородъ послалъ младшаго, Владиміра, мать котораго была рабыня изъ славянокъ. Это раздѣленіе вызвало междоусобія. Ярополкъ возсталъ на Олега и убилъ его, затѣмъ взялъ Новгородъ, откуда Владиміръ бѣжалъ къ варягамъ. Тутъ впервые упоминается еще одно варяжское княжество — Полоцкъ. Оно было основано незадолго передъ тѣмъ викингомъ Регвольдомъ (Ragnvaldr). Ярополкъ осоюзился съ Рогвольдомъ и уже былъ помолвленъ съ его дочерью, Рогиндой (Ragnheidr), какъ вдругъ явились послы изъ Новгорода просить ея руки для Владиміра. Рогнѣда отвѣчала, что не хочетъ быть женой сына ра-

быни. Тогда разгиванный Владиміръ, набравшійся храбрости и предпріимчивости въ Скандинавіи, бросился на Полоцкъ, перебилъ всю семью Рогивды и насильно женился на ней. Рогивда ненавидвла Владиміра, и онъ долженъ былъ отослать ее на родину съ сыномъ, Изяславомъ. Впоследствіи Владиміръ хотель выдать ее замужъ за своего боярина, но гордая скандинавка постриглась въ монахини. Съ техъ поръ Полоцкъ сталъ непримиримымъ врагомъ Кіева. Разгромивъ Полоцкъ, Владиміръ двинулся на Ярополка, который вышелъ къ брату для примиренія, но былъ убитъ. На Руси снова водворилось единодержавіе.

§ 21. Владиміръ Святой.—Насколько Ярополкъ, воспитанный Ольгой, былъ христіанинъ въ душѣ, подобно многимъ варягамъ, настолько же Владиміръ, сынъ славянки, былъ суровый язычникъ. Его дядя по матери, Добрыня, внушилъ ему, что онъ утвердится, только опираясь на язычниковъ противъ христіанъ, которыхъ было уже тогда не мало въ Кіевѣ. Прежніе князья, вообще подпадавшіе вліянію Византіи, были равнодушны къ славянскому язычеству: они держали его идоловъ только на княжемъ дворъ. Владиміръ же поставилъ ихъ по городамъ; между прочимъ въ Кіевѣ красовался большой деревянный Перунъ, съ серебряной головой и золотыми усами. Язычники стекались къ истуканамъ съ женами и дётьми и стали приносить человъческія жертвы. Однажды жребій паль на сына одного варяга-христіанина. Но онъ объявиль язычникамъ: "ваши боги—не боги, а дерево, сдѣланное руками человѣческими; не дамъ своего сына бѣсамъ". Толпа умертвила несчастнаго, вмъстъ съ сыномъ: то были первые мученики христіанства на Руси; и ихъ примъръ стойкости убъжденій, запечатлънный кровью, долженъ былъ глубоко подъйствовать на всъхъ. Но покуда Владиміръ былъ язычникомъ и по жизни. У него было много женъ, въ томъ числѣ вдова брата. Онъ любилъ воинственные набѣги. Его окружала отважная дружина богатырей, воспѣтыхъ народомъ (§ 14). Это уже была не варяжская, а славянская дружина. Владиміръ, воспитанный славяниномъ Добрыней, не любилъ варяговъ. Утвердившись въ Кіевѣ, онъ отпустилъ свою варяжскую дружину въ Византію и просилъ императора не пускать назадъ этого буйнаго народа. Владиміръ боролся съ печенѣгами, усмирилъ возставшихъ вятичей и радимичей (§ 6), ходилъ на камскихъ болгаръ. Но ему не легко было бороться съ этимъ богатымъ народомъ. Разсмотрввь болгарскихъ илвиниковъ, Добрыня сказалъ князю: "они всв въ сапогахъ; отъ такого народа не жди дани; поищемъ лучше лапотниковъ". И Владиміръ, заключивъ миръ съ болгарами, перенесся на Нѣманъ, гдѣ покорилъ полудикихъ ятвятовъ и дошелъ до Балтики. Затѣмъ онъ двинулся къ Карпатамъ: то было первое столкновеніе русскихъ съ западными славянами. Владиміръ отнялъ у поляковъ червенскіе города или Червонную (Красную) Русъ (теперь Галиція). Послѣ всякой побѣды онъ предавался пирамъ съ своею дружипой: турій рогъ съ хмѣльными напитками обходилъ пирующихъ съ угра до ночи; а народные пѣвцы воспѣвали славу князя и его богатырей.

Между темъ язычество все падало. Славянинъ былъ веротерпимъ и гостепріимно принималъ купцовъ всёхъ исповёданій. При Владимір'в въ Кіев'в были евреи, магометане и христіане (греки и даже нѣмцы). Выборъ одного изъ трехъ единобожныхъ "ваконовъ" обусловливался для русскихъ ихъ географическими положениеми, ихъ торговыми связями съ Византіей, которая притомъ, по своему умственному превосходству, имѣла на нихъ особенное вліяніе. Оттого уже при Аскольдѣ, въ особенности же при Игоръ и Ольгъ, встръчаются христіане среди нашихъ пословъ и купцовъ. Святославъ привезъ греческую монахиню въ жены своему сыну, Ярополку; а когда онъ былъ въ Болгаріи, его дружинники переженились на плінныхъ болгаркахъ. Затъмъ русскіе столкнулись съ западными славянами, которые были уже христіанами. Въ то же время слабѣли связи съ языческимъ варяжествомъ: Владиміръ прогналъ варяговъ въ Византію; и въ числѣ его женъ были гречанка, болгарка и чехиня. Сверхъ того, онъ понялъ, что язычеству не устоять въ борьбъ съ христіанствомъ. Нарочитые люди совътовали ему принять греческое православіе, указывая на примѣръ его бабки, Ольги, которая была "мудрѣйшая изъ людей". Но тогда у русскихъ возгорълась война съ греками на Таврическомъ полуостровъ (Крымъ), часть котораго была присоединена Святославомъ при покореніи хозаръ. Владиміръ осадилъ сильный Корсунь (§ 9) и далъ обътъ креститься, если онъ падетъ. Одинъ грекъ, измѣнникъ, помогъ Владиміру овладѣть крѣпостью — и князь отправилъ въ Константинополь пословъ съ предложениемъ мира и съ требованіемъ руки греческой царевны Анны. Анна отв'вчала, что не можетъ выйти за язычника. Тогда Владиміръ изъявиль готовность креститься. Царевна, считавшая русскаго князя варваромъ, въ слезахъ прибыла въ Корсупь съ своими священниками, которые и окрестили Владиміра, подъ именемъ Василія. Владиміръ возвратилъ грекамъ Корсунь и построилъ въ немъ церковь. Вмѣсто дани, онъ взялъ мощи св. Климента, иконы и церковную утварь да нѣсколькихъ священниковъ, въ томъ числѣ перваго русскаго митрополита, Михаила.

§ 22. Христіанство при Владимірѣ и его смерть.—Возвратив-

шись въ Кіевъ, Владиміръ крестилъ свою семью и приближенныхъ; затѣмъ велѣлъ истребить идоловъ, а Перуна привязать къ хвосту лошади и стащить въ Днѣпръ. Княжьи приставники колотили истукана палками, приговаривая: "много ты ѣлъ и пилъ, Перунище, будетъ съ тебя!" Толпа рыдала, но не заступалась за идола; а среди нея ходилъ, въ сопровождении самого князя, митрополить съ попами и проповъдоваль слово Божіе. На другой день, по приказу князя, на берегу Днепра собралась огромная толпа, чтобы принять крещение. "Еслибъ это не было добро, князь и бояре не приняли бы", говорилъ народъ. Всъ вошли въ рѣку; матери держали на рукахъ младенцевъ. Такъ крестиласъ Русъ (988). Владиміръ былъ ревностнымъ христіаниномъ. Онъ принялся строить храмы на мъстахъ прежнихъ требищъ; а тамъ, гдъ пали наши первомученики (§ 21), соорудилъ каменную церковь Богородицы, въ которой помѣстилъ всю корсунскую святыню. На ея содержаніе князь опредѣлилъ десятую часть своихъ доходовъ: оттого она названа Десятинною. Для распространенія христіанства на Руси Владиміръ разослаль по городамъ своихъ 12 сыновей съ дружинами и попами. Такъ образовались первыя епархіи, подчиненныя кіевскому митрополиту, который поставлялся греческимъ патріархомъ изъ грековъ или болгаръ. Чтобы создать образованныхъ поповъ, Владиміръ браль мальчиковъ изъ лучшихъ семействъ и отдаваль ихъ въ школы, къ ужасу рыдавшихъ матерей.

Христіанство распространялось медленно, по великому водному пути изъ Кіева въ Новгородъ. Новгородцы оказали особенное сопротивленіе: подстрѣкаемые волхвомъ, прозваннымъ за краснорѣчіе Соловьемъ, они разрушили домъ Добрыни, присланнаго крестить ихъ, и убили его жену. Съ помощью тысяцкаго Путяты, Добрыня разбилъ новгородцевъ и сжегъ частъ города; язычниковъ насильно потащили къ Волхову креститься. Долго потомъ новгородцамъ дѣлали такой упрекъ: "васъ Путята крестилъ мечемъ, а Добрыня огнемъ". Но христіанство глубоко вкоренялось въ сердцахъ новообращенныхъ. Самъ Владиміръ сталъ ревнителемъ книжнаго ученія, бросилъ охоту и сдѣлался до того кротокъ,

что утратиль всю свою былую предпріимчивость и ретивость. Чтобы избъжать войны, онъ отдаваль своихъ сыновей печенъгамъ въ заложники; а дома даже боялся казнить разбойниковъ. Когда епископы представляли ему, что въ Греціи ихъ паказывають смертью, онъ отвъчалъ: "боюсь гръха". Владиміръ сталъ хорошимъ семьяниномъ, и хотя попрежнему любилъ пиры, но ими сопровождались уже не кровавые набъги, а церковныя празднества, что замфияло, въ глазахъ народа, языческія тризны (§ 14). На дворъ милостиваго князя толпились, кромъ дружины, бъдняки, которымъ раздавали деньги и одежду; а кто не могъ придти по старости или болъзни, тъмъ развозили на повозкахъ медъ и съвстные припасы. Христіанство произвело переворотъ и въ политикъ Владиміра: онъ заботился о внутреннемъ порядкъ и безопасности и лишь оборонялся отъ печенъговъ. На рубежахъ степи (по рр. Деснъ, Сулъ, Трубежу, Роси и Стугнъ) вытягивались линіи острожков, соединенныхъ частоколомъ и валомъ, остатки котораго явственны и теперь. Тамъ и сямъ изъ нихъ выростали города. Владиміръ заселялъ ихъ станицами (отрядами) стойкихъ "верхнихъ воевъ", т.-е. съверныхъ людей, преимущественно новгородцевъ.

Конецъ жизни Владиміра былъ омраченъ распрями въ его семьъ. Старшими сыновьями Владиміра были — сынъ гречанки, Святополкъ, занимавшій Туровскую область, и сынъ Рогнѣды, Ярославъ, сидъвшій въ Новгородъ; но любимымъ его сыномъ былъ кроткій и благочестивый Борисг (отъ Анны), которому онъ назначилъ Ростовъ. Всѣ думали, что Владиміръ хочеть отдать сыну христіанки, рожденному въ христіанствъ, Борису, "старшій", "великокняжескій" столь кіевскій; но Святополкъ ръшился завладъть насильно Кіевомъ, съ помощью Болеслава Храбраго (§ 18), на дочери котораго онъ быль женать. Владимірь узналь объ этомь и одно время держаль сына въ тюрьмъ. Затъмъ ему пришлось бороться съ Ярославомъ. Это былъ достойный сынъ Рогнъды, твердый, разсчетливый, предпріимчивый, хотя гнѣвный, запальчивый, некрасивый и хромой. Его поддерживала жена, Ингигерда, надменная дочь шведскаго короля. За Ярослава стояла вся "верхняя земля": какъ главные представители язычества и варяжества, новгородцы ненавидъли кіевлянъ, перебивавшихъ у нихъ первое мъсто, и Владиміра, который увеличиль дани и браль съ нихъ много воиновъ для защиты южной Руси. Ярославъ призвалъ свъжихъ варяговъ изъ-за моря и отказалъ отцу въ дани. Владиміръ сталъ собирать войско противъ сына, но заболѣлъ и умеръ (1015). Личность Владиміра глубоко врѣзалась въ памяти русскаго народа. Это самый ясный и крупный путеводный столбъ въ заревыхъ сумеркахъ нашей исторіи. Въ немъ впервые воплотилось сознаніе національнаго единства. Народъ возлюбилъ его за то, что онъ любилъ его всего, отъ Ладоги до Кіева и Волги; за то, что онъ былъ его рачительнымъ нарядникомъ; за то, что не увлекаясь заморскими походами, онъ оборонялъ его оплотами отъ идолища поганаго, первый отчеканилъ всерусскую монету, наконецъ озарилъ всю Русь единымъ свѣтомъ христіанства. Народная поэзія назвала его Краснымъ Солнышкомъ; церковь величаетъ его Равноапостольнымъ. Въ глазахъ массъ онъ былъ такимъ уже въ слѣдующемъ поколѣніи, хотя лѣтопись именуетъ его Святымъ лишь съ 1254 г. Мощи его хранятся частью въ Печерской Лаврѣ, частью въ Успенскомъ соборѣ въ Москвѣ. § 23. Святополкъ I Окаянный и Мстиславъ Тмутараканскій.

§ 23. Святополкъ I Окаянный и Мстиславъ Тмутараканскій. Какъ ни скрывали кіевляне смерть Владиміра, поджидая 26-лѣтняго Бориса, который былъ тогда въ походѣ противъ печенѣговъ, злой и хитрый Сеятополкъ I провѣдалъ о ней и немедленно явился въ Кіевъ. Онъ ласкалъ кіевлянъ и раздавалъ имъ подарки, а тайно послалъ своихъ мужей убить Бориса. Кіевляне холодно отвѣчали на его милости, а дружина Владиміра предложила Борису княженіе. Но тотъ распустилъ свое войско, сказавъ: "не подниму руки на старшаго брата; онъ мнѣ вмѣсто отца". Убійцы застали Бориса у р. Альты и пронзили его коньями въ то время, какъ онъ пѣлъ заутреню въ своемъ шатрѣ. Затѣмъ Святополкъ коварно умертвилъ единоутробнаго брата Борисова, Глюба, который правилъ Муромскою областью. Борисъ и Глѣбъ причислены къ лику святыхъ; по выраженію современниковъ, "ихъ кровью благословилась земля". Святополка же народъ назвалъ Окаяннымъ. Проповѣдники долго указывали князьямъ на эти примѣры святости съ одной стороны и злодѣйства — съ другой.

Святополкъ думалъ погубить и остальныхъ своихъ братьевъ, но встрътилъ сильнаго противника въ лицъ Ярослава. Получивъ изъ Кіева въсть отъ своей сестры, *Преславы*, о злодъйствахъ Святополка, новгородскій князь созвалъ въче и, утирая слезы, просилъ у народа помощи. Собралась большая рать изъ новгородцевъ и вновь нанятыхъ варяговъ, до 50 т. человъкъ, и двинулась на ладъяхъ внизъ по Днъпру. У Любеча Святополкъ, застигнутый врасплохъ, былъ разбитъ и бъбеча Святополкъ, застигнутый врасплохъ, былъ разбитъ и бъ

жалъ въ Польшу; но вскоръ онъ вернулся съ большимъ войскомъ, которымъ предводительствовалъ самъ Болеславъ Храбрый. Прославъ, разбитый наголову, долженъ былъ бъжать изъ Кіева, гдв поляки стали буйствовать, какъ завоеватели. Кіевляне возстали, и Болеславъ посившилъ возвратиться домой. Поляки увезли съ собой сокровища кіевлянъ и увели много плѣнниковъ въ рабство. Болеславъ захватилъ бояръ заложниками и сестру Ярослава. По дорогѣ онъ взялъ назадъ Червопную Русь (§ 21). Между тымъ Ярославъ, вернувшись въ Новгородъ, собирался бъжать за море. Но новгородцы, знавшіе, что побъда Святополка была бы погибелью ихъ свободы, разбили его челны. Они заставили его нанять свъжихъ варяговъ и снова идти на Кіевъ. Святополкъ бросился въ степи и привелъ своихъ лютыхъ союзниковъ. У Альты, гдв погибъ Борисъ, столкнулись силы славянскаго сѣвера и юга съ ихъ приспѣшниками — варягами и печенѣгами. "Верхніе вои" опять показали свою превосходную крипость. Полчища Святополка были разсияны, посли жестокой съчи, длившейся цълый день. Самъ Окаянный, весь израненый, бъжаль на западъ и умеръ гдъ-то на дорогъ.

Ярославъ І "утеръ потъ со своею дружиной" и сълъ княжить въ Кіевъ. Но у него быль опасный соперникъ, братъ Мстиславъ Тмутараканскій, сынъ скандинавки Адели, которому досталась самая далекая и дикая страна, населенная свиръпыми кочевниками. Къ нимъ подходилъ и князь, напоминавшій своего удалого д'єда, богатырь съ налитымъ кровью лицомъ и большими грозными глазами. Онъ любилъ битвы, слылъ непобъдимымъ; мирное время проводиль въ пирахъ съ своею дружиной, для которой не жалель ни добра, ни питій, ни брашна. Мстиславь разрушиль царство крымскихъ хозаръ и взялъ въ плѣнъ самого кагана. Потомъ онъ сталъ ходить на прикубанскихъ косоговъ, князь которыхъ, Редедя, великанъ и силачъ, былъ заръзанъ имъ на поединкъ. Мстиславъ требовалъ, чтобы Ярославъ подвлилъ съ нимъ землю. Ярославъ не согласился. Тогда Мстиславъ собралъ войско изъ косоговъ и хозаръ и захватилъ Черниговъ. Ярославъ вызвалъ изъ-за моря варяговъ, но былъ разбитъ и вторично бъжалъ въ Новгородъ. Однако Мстиславъ не хотълъ нарушить права старшинства. Онъ послалъ сказать брату: "ты старшій, садись въ своемъ Кіевъ, а за мной пусть останется эта сторона", т.-е. къ востоку отъ Днипра. Ярославъ согласился. Съ тихъ поръ прекратились усобицы. Черезъ 10 л. погибъ на охотъ Мстиславъ, върный союзникъ Ярослава, не оставивши наслъдниковъ, и Ярославъ сталъ единодержавнымъ.

§ 24. Ярославъ I.—Въ теченіе 20-лѣтняго княженія, Яро-славъ I почти не переставалъ воевать. Онъ прошелъ въ глубину Литвы и наложилъ на нее дань "лыкомъ и вѣниками"; затѣмъ пріобрѣлъ Чудское оз. и построилъ тамъ Юрьевъ (впослѣдствіи Дерптъ), въ честь своего христіанскаго имени, а на Волгъ основаль Ярославль. Изъ этихъ кръпостей русскіе ходили до ю. Финляндіи и Желтзных ворот (Устьсысольскъ). Ярославъ ограждаль Русь отъ набъговъ дикарей постройкой укръпленій и заселеніемъ пустынь и покончилъ съ печенъгами, жестоко разбивъ ихъ подъ стѣнами Кіева. При немъ былъ совершенъ послюдній походъ на Византію. Онъ быль неудачень. Вслѣдствіе греческаго огня, бури и раздоровъ между варягами и славянами, погибла почти сто-тысячная армія, причемъ греки ослівпили множество плѣнниковъ. Ярославъ заключилъ "вѣчный" миръ съ греками и женилъ своего любимаго сына, Всеволода, на дочери Константина Мономаха (§ 15). Ярославъ особенно любилъ сношенія съ Западомъ. Его сыновья были женаты на королевнахъ англійской, греческой и польской; его дочери были за королями венгерскимъ, французскимъ и норвежскимъ. Ярославъ пріютилъ у себя изгнаннаго норвежскаго короля со всѣмъ его семействомъ, дътей англійскаго короля, венгерскихъ принцевъ и другихъ знатныхъ выходцевъ, особенно шведовъ, желавшихъ послужить Ингигердѣ (§ 22). Оттого слава Россіи про-шла тогда по всей Европѣ, "даже до Рима", и Червонная Русь была возвращена съ помощью нѣмецкаго императора. Ярославъ относится къ числу "нарядниковъ" русской земли, установителей государственнаго порядка. Онъ уже принадлежалъ къ поколѣнію "ученому покнижному". Владиміръ только слушалъ чтеніе, а Ярославъ самъ читалъ и зачитывался по ночамъ, даже переписывалъ книги. На княжемъ дворъ образовался цълый кружокъ, который читалъ, переводилъ съ греческаго и переписываль болгарскія книги. Такъ возникло первое книгохранилище на Руси, при храмѣ св. Софіи; а въ Новгородѣ было основано училище на 300 мальчиковъ. Ярославъ былъ очень благочестивъ: онъ даже вырылъ кости своихъ двухъ дядей-язычниковъ и окрестиль ихъ. Повсюду, даже въ деревняхъ, строилъ онъ церкви и монастыри и обезпечивалъ ихъ содержание изъ собственной казны. Особенно Кіевъ и Новгородъ украсились святынями, во главъ которыхъ стоялъ храмг св. Софіи въ Кіевъ,

получившій значеніе всероссійскаго собора 1). Тогда же русская церковь стала независимою оть Византіи: воспользовавшись войной съ греками, Ярославъ приказаль собору своихъ епископовъ избрать митрополита, помимо константинопольскаго патріарха. Выборъ паль на русскаго священника, Илларіона, извѣстнаго своею ученостью и строгостью жизни. Тогда же была издана Русская Правда, за что Ярослава назвали Правосудомъ. Ярославъ умеръ въ 1054 г. Прахъ его и теперь покоится въ Софійскомъ соборѣ. Ярославъ завѣщалъ дѣтямъ жить дружно



Храмъ св. Софіи въ Кіевѣ.

и слушаться старшаю брата, который должень быль служить имъ "въ отца мѣсто" (§ 4). Старшимъ оставался Изяславъ, которому умирающій великій князь и отдаль кіевскій столь.

<sup>4)</sup> Прилагаемый рисунокъ изображаетъ храмъ св. Софін, какъ онъ быль построенъ (ок. 1037—1050) Ярославомъ, въ память побѣды надъ печенѣгами, на томъ самомъ полѣ, гдѣ происходило побонще. Высокій (27 саженей), каменный храмъ, съ мраморнымъ поломъ, пестрѣлъ множествомъ оконъ и прорѣзовъ въ стѣнахъ и пяти куполахъ: онъ былъ залитъ свѣтомъ, игравшимъ на мозаикѣ и живописи, которыми была изукрашена вся его впутренность, не исключая столбовъ и двухъ лѣстницъ, ведшихъ на хоры. Подвергаясь частымъ опустошеніямъ, онъ, съ тече-

§ 25. Полоциъ и Новгородъ. — Предсмертныя слова Ярослава были первымъ на Руси закономъ о престолонаслъдіи. Но не легко было исполнить ихъ, такъ какъ Ярославъ подблилъ Русь между сыновьями, изъ которыхъ каждый былъ независимымъ въ своемъ удёлё и могъ не слушаться старшаго брата. Уже при Ярославъ двъ области, Полоцкъ и Новгородъ, составляли какъ бы особыя государства. Со времени изгнанія Рогнъды съ Изяславомъ изъ Кіева (§ 20), полоцкіе князья, Рогвольдовичи, стали независимыми государями и даже врагами остальной Руси. Изъ нихъ особенно прославился внукъ Изяслава, Всеславъ. О немъ много говорится въ преданіяхъ, какъ о колдунь, который обращался, по ночамъ, то синею мглой, то сърымъ волкомъ: народъ считаль чародейскимь талисманомь даже повязку, которую онь носиль на головъ, вслъдствіе какой-то язвины. Онъ быль "безпощаденъ на кровопролитіе", но любилъ также "судить и рядить народъ и города". По смерти Ярослава, Всеславъ началъ "расшибать славу" его и однажды разграбилъ Новгородъ, не пощадивъ даже святынь св. Софіи. Ярославичи соединились и разгромили Изяславль (Минскъ), избили его мужей, взяли въ рабство его женъ и дътей. Но Всеславъ подоспълъ съ войскомъ. Подъ самымъ городомъ, у р. Немезы, разразился упорный бой: здъсь "снопы стлали головами, въяли душу отъ тъла". Ярославичи справились съ Всеславомъ лишь обманомъ: заманивши къ себъ, они заточили его въ кіевскую тюрьму. Новгородъ также сталь тогда какъ бы особымъ государствомъ. Обязанный ему кіевскимъ столомъ, Ярославъ даровалъ ему льютную грамоту, которая освобождала его отъ дани Кіеву и давала ему право избирать себъ всь власти. Такъ образовался "Господинъ Великій Новгородъ" — родъ республики, въ которой избранный князь или его посадникъ были какъ бы президентами. При жизни Ярослава, благодарные новгородцы выбирали себъ въ князья его сыновей. Самъ Ярославъ любилъ навъщать ихъ и защищалъ отъ полочанъ; а Ингигерда подолгу заживалась въ Новгородъ,

ніемъ времени, потуски внутри отъ множества передвлокъ, подпорокъ (контрфорсовъ) и пристроекъ, которыми облвили его со всвхъ сторонъ до верху: отъ созданія Ярослава уцвлвло только то, что составляетъ сердцевину, внутренній квадратъ нинвшняго собора. Этотъ соборъ и теперь занимаетъ господствующее положеніе надъ Старымъ Городомъ: издалека видны его выбвленныя ствны, уввнчанныя зеленою крышей съ 11 вызолоченными куполами. На его внвшности лежитъ отпечатокъ нвмецко-польскаго зодчества конца 17-го в. Въ 1786 г. храмъ кіевской Софіи получилъ названіе кіевскаго канедральнаго собора.

гдв и умерла. При смерти Ярослава, тамъ княжилъ его стар-шій сынъ, Изяславъ. Онъ посившиль въ Кіевъ, а въ Новгородв оставиль своимъ посадникомъ Остроміра.

§ 26. Земля. Населеніе. Государство.—Смертью Ярослава I оканчивается первый періодъ русской исторіи (862—1054). Къ концу его далеко раздвинулись границы Руси, которая обнимала сначала только полосу оть Новгорода до Кіева: онъ доходили до дивпровскихъ пороговъ, Азовскаго м., Кавказа, камскихъ болгаръ, Печеры, Балтійскаго м. и Карпатъ. Это огромное пространство все еще представляло царство лесовъ, болоть, степей и звърей: за исключениемъ немногихъ болъе плотно заселенныхъ мѣстъ у старыхъ городовъ или торговыхъ узловъ, население было разбросано и крайне рѣдко. Но внутри его произошло чрезвычайно важное явленіе, которое способствовало его росту и развитію: это — появленіе варяюва цълыми родами. Варяги не могли разсъять восточныхъ славянь: они пришли къ нимъ не всъмъ племенемъ, а дружиной, и не были образованиве ихъ. Оттого варяги вступали въ браки съ туземцами и вскорѣ *ославянилисъ*, подобно камскимъ болгарамъ за Дунаемъ (§ 5). Святославъ уже носилъ славянское имя, и въ его войнахъ пало потомство первой варяжской дружины. Владиміръ считалъ себя славяниномъ и врядъ-ли говорилъ поскандинавски. При Ярославъ, у котораго мать и жена были скандинавки, случилось последнее нашествіе варяговъ, вызванное его упорною борьбой съ братьями: его образъ живъе сохранился въ скандинавской сагъ, чъмъ въ русской лътописи. Но съ тъхъ поръ прекращается приливъ варяжскихъ дружинниковъ, такъ какъ тогда, съ принятіемъ христіанства, утвердился порядокъ въ самой Скандинавіи и окончились походы викинговъ (§ 8). Только на съверъ варяжество сохранялось долъе: въ Новгородъ были больше торговые дворы норманновъ до 13 в., когда нъмецкая ганза отбила у нихъ торговлю. Оттого варяжество оставило мало следовъ въ быте русскихъ: можно указать лишь на нъсколько словъ, перешедшихъ отъ него въ нашъ языкъ — гридъ (наемники), кнутъ, ларъ, лавка, стягъ, стулъ, тіунг, ябедникг (слъдователь), якорь.

Но варяжество имъло великое значение для восточныхъ славянъ, способствуя водворенію у нихъ порядка или государства, которому оно сообщило и свое имя— Русь. Туть варяги совершили то же самое, что болгары среди южныхъ славянь, франки среди галловь, англы среди бриттовъ: они

окончательно подорвали родовой быть, соединивши роды и племена въ одинъ русскій народъ и поставивъ надъ нимъ одинъ княжескій родъ, съ великим князем во главъ, сидъвшимъ на главномъ столъ, въ Кіевъ. Но слъды родоваго быта оставались долго, и даже въ самой великокняжеской семь в: лишь постепенно исчезали родовые старшины (§ 4), а вмъстъ съ ними падало и значение въча (§ 11). Сначала у городской общины сохранялось свое войско, которое и сражалось отдёльно отъ княжеской дружины, притомъ только обороняло свою землю и не ходило съ княземъ за границу; потомъ земская рать слилась съ дружиной, подъ начальствомъ князя и его воеводъ. Вся Русь несла государственныя повинности, вызванныя объединеніемъ народа, изъ которыхъ главною была дань. Сначала, какъ и на Западъ, при разобщенности областей и за недостаткомъ служителей, князь лично ходиль за нею по своимъ людямъ. Это полюдые (§ 11) было внутреннимъ походомъ, тъмъ болъе, что непривыкшій къ государственнымъ повинностямъ народъ сопротивлялся. Князь вздиль съ своей дружиной и съ целымъ караваномъ телътъ, такъ какъ дани собирались не деньгами, а припасами (натурой). Возвратившись съ полюдья, которое происходило зимой, онъ весной и лѣтомъ продавалъ лишнее изъ собраннаго, обыкновенно сплавляя товаръ Днипромъ; а самъ отправлялся въ походы. Впоследствии ближайшия земли сами доставляли дань въ Кіевъ, что называлось повозому. Сначала, какъ и на Западъ, дани были неопредѣленными "дарами"; и примѣръ Игоря доказываеть, какъ иногда ими истощали населеніе. Поэтому введеніе наряда состояло прежде всего въ "уставахъ", въ опредъленіи "уроковъ" или повинностей. Затѣмъ князья, при полюдьѣ, начали установлять "правду", т.-е. судить народъ; и это было вторымъ источникомъ ихъ доходовъ: въ пользу князя шли виры штрафы съ виновныхъ. Судъ происходилъ на дворѣ князя или его намѣстника. "Челобитчикъ" (истецъ) представлялъ свидѣтелей. Если обвиняли въ убійствѣ, а свидѣтелей не было, то отвѣтчикъ подвергался суду Божію (§ 10), который состояль изъ "поля" (поединокъ между тяжущимися) и пытки жельзомъ и водой: онъ долженъ былъ во время присяги простоять на раскаленномъ желъзъ или продержать на немъ два пальца, нето войти въ ръку до глубины, причемъ замѣчали, одолѣлъ его страхъ или нѣтъ.

Кром'в даней и суда, князю принадлежала расправа или распорядительная власть (администрація). Онъ разсылаль дружинниковъ по городамъ и волостямъ, какъ своихъ посадниковъ

(нам'встниковъ), тіуновъ (судей и сборщиковъ податей) и ты сяцкилъ, которые "кормились" отъ своихъ должностей, т.-е. получали часть дани и виръ. Наравнѣ съ этими гражданскими служителями, князю подчинялись военные. Войско состояло изъ трехъ разрядовъ. Постоянною ратью была дружина князя. Она была вооружена мечами, копьями, стрѣлами, топорами, рогатинами, щитами и бронями (панцырями) и ходила подъ "стягами" (знаменами), по "трубнымъ звукамъ". Временно созывались "вои" или "полки"—земская рать, которую распускали послѣ похода, отдавая ей часть добычи. Въ вожди воямъ князь выбиралъ изъ своихъ дружинниковъ воеводу или тысяцкаго, которому подчинялись земскіе "сотскіе" и "десятскіе". Дружинники начальствовали и надъ наемниками́: на сѣверѣ это была варяжская пѣхота, на югѣ—печенѣжская конница.

Князю принадлежала, въ значительной степени, и высшая власть, которая проявляется въ изданіи правиль общежитія или писаныхъ законовт, которыми, какъ везді, замівнялось тогда на Руси обычное право (§ 4). У насъ прежде всего явились законы международные — договоры съ греками: договоръ Олега (§ 19), занесенный въ лѣтопись — одинъ изъ самыхъ древнихъ памятниковъ письменности во всей Европъ. Съ принятіемъ христіанства возникли законы для русскаго народа. Сначала они были греческие, принесенные византійскимъ духовенствомъ. Владыки просто начали судить по Номоканону (§ 9) — и семейныя и наслёдственныя дёла стали переходить отъ въча и родовыхъ старшинъ къ церкви. Но русскихъ возмущали греческіе законы, въ особенности смертная казнь и телесныя наказанія: они часто рішали тяжбы самосудомъ. Оттого Ярославъ сократилъ власть церковныхъ судовъ, а главное-издалъ свътские законы, которые были названы, въ отличие отъ греческихъ, Русскою Правдой. Ея древнъйшій списокъ относится къ концу 13 въка и представляетъ какъ бы сводъ законовъ отъ Ярослава до Мономаха. Основою Русской Правды послужило обычное право. Оттого ея главнымъ отличіемъ служитъ введеніе виры", въ смыслѣ выкупа за убійство, часть которой шла въ пользу родственниковъ убитаго. Если при этомъ еще допускалась уступка въ пользу кровомщенія, то дозволялось платить смертью за смерть только ближайшимъ родичамъ. Воръ также наказывался вирой; а поджигатель и конокрадъ изгонялись, добро же ихъ отдавалось на разграбленіе. Если виновный не могъ заплатить виру, ее вносила вервь, т.-е. община, къ которой принадлежаль злодъй: это называлось "дикою вирой". Опредълялось и наследство: всякій располагаль своимъ имуществомъ, какъ хотъль, по "ряду", завъщанію.

законы, судъ, полюдье и повозы, не говоря уже о военной повинности, служили къ объединенію племенъ, наравнѣ съ городами, которые любили строить князья, особенно на югѣ, куда они переселяли "верховой" народъ. Великій князь, съ его дворомъ и дружиной, съ его стольнымъ Кіевомъ, съ его родственниками по всѣмъ областямъ, сталъ видимымъ узломъ Руси. На полюдъѣ онъ расчищалъ дороги, ставилъ мосты, заводиль погосты, строиль города. Сидя дома, онъ чиниль судь и расправу да "думаль" объ устроеніи земли вмѣстѣ съ своею дружиной и съ епископами. Сначала въ княжескую думу призывались "градскіе старцы", эти представители общинно-родоваго быта (§ 11); но къ концу періода они исчезаютъ. Такъ водворялся новый порядокъ вещей— "государственный нарядъ". Онъ сглаживаль областныя отличія, сливалъ мелкія племена славянъ и финновъ въ одну *Русъ*: подконецъ области носятъ уже не племеныя названія (древлянская и др.), а городскія (ростовская и др.), хотя въ ихъ основаніе легло старое дъленіе земли на волости (§ 11).

§ 27. Дружина и земщина. — Объединение восточныхъ славянъ было борьбой государства съ общинно-родовымъ бытомъ; поэтому князь съ своею дружиной жили особнякомъ, какъ верхній слой народа, чему сначала способствовало и ихъ иностранное происхожденіе. Дружина (§ 11) была многочисленна. Она сидъла по городамъ гарнизономъ и составляла дворъ каждаго князя, занимавшаго отдёльный столь. Больше всего толпилась она при главномъ, кіевскомъ дворѣ: здѣсь у князя была своя дружина, у княгини—своя. Князья соперничали между собой многочисленностью и богатствомъ дружины; они одъвали и кормногочисленностью и богатствомъ дружины; они одѣвали и вормили ее, давали ей оружіе и жалованье, пировали и совѣщались съ нею. "Сребромъ и златомъ не добуду дружины, а дружиною добуду сребра и злата", говаривалъ Владиміръ. Дружина стояла, наряду съ княземъ, во главѣ управленія (§ 26). Она получала за свою службу жалованье, а не земли: она сама пренебрегала бѣдною землей, которую не могла обрабатывать за недостаткомъ рабочихъ рукъ. Дружинники раздѣлялись на старшихъ и младшихъ. Старшіе, бояре (у болгаръ — "боляринъ", т.-е. "большій"), были "думцами" и помощниками князя въ управленіи: ихъ-то "сажалъ" онъ по городамъ и волостямъ. Младшіе, боярскія дъти, "боярцы" или "дътскіе", находились при особъ князя: ихъ называли еще гридью, а горницу во дворцъ, гдъ толинлись они— "гридинцею". Самые младшіе, отроки, были прислугой князя и даже бояръ. Въ дружину могъ поступать всякій, не исключая самыхъ низкородныхъ, и даже не русскій: такъ она искореняла кровныя, родовыя и общинныя связи.

Дружинники назывались еще "мужами", въ отличіе отъ массы населенія — мужиковт, людей (простолюдиновъ), или земщины. Земщина раздѣлялась на горожанъ и сельчанъ, но только по занятіямъ: права у тѣхъ и другихъ были одинаковыя. Впрочемъ сельчане уже считались болѣе низкимъ сословіемъ и иногда назывались особымъ именемъ "смердовъ". Горожане же богатѣли и подымались. Тогда значительно развились города, которые, наравнѣ съ дружиной, разрушали общинно-родовой бытъ: въ лѣтописи упоминается до 30 крупныхъ. Это связано съ торговлей, которая развивалась, благодаря объединенію русскихъ и ихъ далекимъ походамъ, тѣмъ болѣе, что князья не брали пошлинъ и никому не запрещали торговать.

Дружина и земщина были свободными людьми. Но подлѣ нихъ видимъ людей подчиненныхъ имъ, безправныхъ. Нерѣдко свободный человѣкъ изъ нужды поступалъ въ наймы къ другому, что называлось наймитствому или закупничествому, напоминавшимъ западную рекомендацію (§ 15): за вину господинъ могъ побить его, но за побои безъ вины платилъ ему штрафъ. Также сильно было развито холопство (рабство). Холопъ былъ собственностью господина, который могъ продать и даже убить его; впрочемъ русскіе сравнительно мягко обращались съ своими рабами. Главнымъ источникомъ холопства были плѣнъ и обширная торговля рабами. Иногда свободный человѣкъ обращался въ холопа,—напримѣръ, неисправный должникъ. Такая важная движимая собственность, какъ рабъ, составляла главную отрасль хозяйства и была основой благосостоянія бояръ.

§ 28. Церковь. Понятія. Нравы. — Образовался еще классъ людей, стоявшій наверху, рядомъ съ дружиной, и входившій въ государственный нарядъ. Это — духовенство, связанное съ появленіемъ церкви. У насъ христіанство сразу слилось съ государствомъ, въ разрѣзъ съ исторіей Запада (§ 15). Оттого сразу же возникло прочное иерковное устройство съ іерархіей или чиноначаліемъ. Во главѣ русской церкви сталъ кіевскій митрополитъ, который уже съ Илларіона (§ 24) сдѣлался русскимъ и независимымъ отъ Византіи. Митрополиту подчинялись 6 епископовъ; изъ нихъ

ближайшіе къ Кіеву прівзжали совъщаться съ митрополитомъ и князьями. Церковь стала въ зависимое положеніе отъ князей, тъмъ болье, что она получала поддержку отъ нихъ: приношенія прихожанъ были недостаточны; случалось, что въ церквахъ не служили за недостаткомъ просвиръ. Правда, церковь получала еще виры; но судебную власть давалъ ей также князь, отъ котораго зависьли и ея размъры. Сверхъ того, на Русь пришло духовенство греческое, которое, въ противоположность латинскому, было послушнымъ орудіемъ самодержавія. Его первою задачей было укоренить понятіе о власти византійскаго импетативання въ сознаній народа, только-что слагавшагося изъ отлътьзадачей было укоренить понятие о власти византійскаго императора въ сознаніи народа, только-что слагавшагося изъ отдѣльныхъ родовъ-племенъ и общинъ. Оттого оно приняло прямое участіе въ правленіи: князь совѣщался съ епископами, которые руководили и его "думцами". Онъ далъ имъ обширную судебную (§ 26) и отчасти полицейскую власть: духовенство завѣдывало больницами и богадѣльнями, надзирало за торговыми мѣрами и вѣсами. Кромѣ того, былъ обширный классъ людей, который исключительно подчинялся церкви: это изгои, люди безпріютные, стоявшіе внѣ общины. Сюда относились: освободившійся холопъ, наймитъ, банкротъ, безграмотный поповичъ. Изгоемъ считался также князь, отецъ котораго не занималъ кіевскаго стола.

Слабѣе было умственное и нравственное вліяніе христіанства. Оно утвердилось только по пути отъ Кіева до Новгорода: здѣсь-то строились церкви (ихъ было уже до 60), въ которыхъ скоплялись иконы и мощи, доставляемыя изъ Греціи. Но въ сторону отъ этого пути христіанство проникало съ трудомъ. Первымъ епископамъ Ростова пришлось бѣжать: тамъ волхвы, при Ярославѣ, истребили много старухъ во время голода,

Слабъе было умственное и нравственное вліяніе христіанства. Оно утвердилось только по пути отъ Кіева до Новгорода: здъсь-то строились церкви (ихъ было уже до 60), въ которыхъ скоплялись иконы и мощи, доставляемыя изъ Греціи. Но въ сторону отъ этого пути христіанство проникало съ трудомъ. Первымъ епископамъ Ростова пришлось бъжать: тамъ волхвы, при Ярославъ, истребили много старухъ во время голода, утверждая, что онъ прячутъ въ своемъ тълъ хлъбъ. Преданіе о Всеславъ (§ 25) доказываетъ, какъ сильно было язычество на другомъ концъ съвера. Въ крещеныхъ областяхъ сохранялись языческіе обычаи и обряды; и встръча съ попомъ, какъ съ врагомъ, считалась зловъщею. У великихъ князей было еще по два имени—мірское (языческое) и христіанское. Еще болъе гнъздилось язычество въ нравахъ, отличавшихся прежнею (§ 12) грубостью, которая поддерживалась жестокою борьбой со степняками и отчасти подражаніемъ имъ: русскіе отличались неустойчивостью характера, переимчивостью и стадностью. Тогда больше всего почитали физическую силу, которую прославляли въ пъсняхъ и сказкахъ. Нажитое насиліемъ добро проживалось на чувственныя удовольствія. Владиміръ самъ сказалъ, что

"Руси есть веселіе пити"; и его пиры славились обиліемъ яствъ и напитковъ. Женихъ все еще покупалъ невѣсту; отчасти сохранялось даже умыканіе, въ особенности же многоженство; за оскорбленіе женщины платили только полвиры. Но подъ вліяніемъ христіанства, уже начиналось смяченіе правовъ. "Христолюбивая» церковь принимала подъ свой покровъ бездомныхъ нищихъ, калъкъ и паломниковъ (странниковъ), а также изгоевъ. Она внушала, что человѣкъ—разумное существо, и на-казывала даже за грубую брань. Въ понятіяхъ русскаго "хитрость" становилась уже выше физической силы, и названіе "въщій" было высшею похвалой. Церковь особенно вліяла на семью, которан была подчинена ей даже по закону и освобождалась отъ грубой общинно-родовой власти. Она искореняла многоженство и следила, чтобы родители не устраивали насильственныхъ браковъ между своими детьми. Она доставила "матерой вдовъ" наслъдственныя права, такъ что та могла завѣщать имущество даже дочери, помимо сыновей. Тогда русская женщина не была замкнута, и жена участвовала вездѣ съ мужемъ — на работъ, на пиру, иногда даже въ битвъ. А княгини управляли государствомъ, владъли городами, снаряжали своихъ пословъ, имъли собственную дружину.

Христіанство уже становилось идеаломъ, образцомъ жизни: русскіе сознали, что нужно быть благочестивыми. Первыми примърами благочестія были Владиміръ, Борисъ и Глѣбъ. Тогда же зародилось монашество; и хотя оно было посвящено внѣшнему благочестію, тѣмъ не менѣе "подвижники" были герои нравственной силы, въ противоположность героямъ физической силы или богатырямъ (§ 14). Они сами налагали на себя лишенія, вмісто того, чтобы грабить другихъ для удовлетворенія своихъ страстей. Оттого у насъ не имъли значенія первые, богатые монастыри, которые появились подъ Кіевомъ тотчасъ по принятіи христіанства. Народъ говорилъ про нихъ: "эти монастыри не таковы, какъ тѣ, что поставлены слезами, постомъ, молитвою, бдѣніемъ". Онъ искалъ отшельникова, которые совсемъ отошли бы отъ "міра" и истязали бы себя, какъ подвижники Востока. Первымъ изъ нихъ былъ простой любечанинъ, Антипъ. Онъ пошелъ на Авонскую гору въ Греціи, славившуюся своимъ монашествомъ, гдѣ его посвятили въ иноки, подъ именемъ Антонія. Возвратившись въ отечество, Антоній поселился въ пещер'в, подъ Кіевомъ, и предался подвижничеству. Къ нему сталъ стекаться народъ. Однажды притивившійся отца. Его мать, женщина тщеславная и грубая, была проникнута языческими предразсудками; Феодосій же съ малолітства сталь задумываться, самъ нашель себ'в учителя и началь читать божественное. Ему опротив'ть богатство; онъ сталь од'вваться, всть и работать, какъ рабы его дома: мать била его за униженіе рода. Юноша б'жаль съ паломниками, шедшими въ Герусалимъ: мать изловила его на дорог'в, избила и н'всколько времени продержала въ оковахъ. Феодосій сталь помогать попу печь просвиры: мать била его и за это. Феодосій снова б'жалъ неподалеку къ одному попу: мать вытащила его и оттуда. Феодосій началъ раздавать одежды нищимъ, а самъ ходилъ въ лохмотьяхъ, подъ которыми тайкомъ носилъ "вериги" (ц'впи): мать по крови узнала о ц'впяхъ и, сорвавъ ихъ, избила подвижника. Тутъ Феодосій б'жалъ уже въ Кіевъ, приставъ къ купеческому обозу. Ему не понравились богатые княжескіе монастыри, и онъ обратился къ Антонію, который постригъ его въ иноки. Черезъ четыре года отыскала его неугомонная мать: на этотъ разъ она сама приняла монашество.

§ 29. Просвъщеніе. Письменность. Народная поэзія. — Третье вліяніе христіанства (послѣ государственнаго и нравственнаго) было просвітмительное. Съ нимъ связано начало книжнаго образованія или письменности на Руси. Тогда письменность ограничивалась списываніемъ чужого, такъ какъ немногія школы служили лишь для приготовленія поповъ: въ этихъ школахъ, гдѣ дѣти князей сидѣли рядомъ съ крестьянскими мальчиками, обучались чтенію, письму и церковному пѣнію, да затверживали Евангеліе и Апостоль; а кто зналъ Часословъ и Псалтырь, тотъ слылъ "книжнымъ" (ученымъ) человѣкомъ. Къ счастью, священныя книги явились у насъ не на чуждомъ языкѣ, какъ въ латинской церкви, а въ переводѣ на болгарскій языкъ, который русскіе понимали безъ изученія. Болгарское вліяніе было первенствующимъ въ началѣ русской исторіи: наши первые епископы, священники, дьяконы, пѣвчіе, переписчики, переводчики съ греческаго были болгары; переписывались сначала произведенія болгарской письменности (§ 16). Но вскорѣ у насъ появились и собственные переводы съ греческаго, благодаря русскимъ инокамъ, жившимъ на Авонѣ. Они вырабатывали книжный (литературный) русскій языкъ, въ которомъ уже было мало норманскихъ словъ, а вскорѣ стали исчезать и греческіе обороты. Появились и собственные гра-

мотны (писатели). До насъ дошли сочиненія митрополита Илларіона, въ которыхъ защищается христіанство противъ евреевъ и прослявляются Владиміръ съ Ярославомъ. Эти первыя русскія сочиненія отличаются ясностью изложенія и хорошимъ языкомъ. Хотя ученость была тогда церковная, но были уже взятые у болгаръ переводы византійскихъ сборниковъ общаго содержанія, преимущественно историческаго, почему они и названы хронографами (§ 15). Подготовлялось и начало собственнаго мътописанія, въ вид'в зам'втокъ о важныхъ для церкви событіяхъ, которыя заносились въ пасхальныя таблицы или святцы; сохранился даже отрывовъ настоящей русской летописи, составленной Іоакимомъ, епископомъ новгородскимъ. До насъ дошло также нъсколько документовъ или правительственныхъ бумагъ-договоры съ Византіей Олега, Игоря и Святослава; церковные уставы Владиміра и Ярослава; Русская Правда, въ языкѣ которой уже весьма мало иноземнаго.

Этимъ, т. е. прозою, исчерпывалась наша письменность. Поэзія была только устная или народная. Въ ней много языческихъ суевърій, иногда совсьмъ непонятныхъ, тымъ болье, что духовенство подвергало ее запрещеніямъ, наряду съ "бъсовскими игрищами". Къ народной поэзіи относятся писни, отчасти живущія и теперь въ устахъ народа. Среди нихъ есть языческія, сложенныя до христіанства, обрядовыя (въ особенности свадебныя), бытовыя (колыбельныя, хороводныя) и посвященныя временамъ года (веснянки, зимнянки). Богатырскія п'єсни, также сохраняющія следы язычества (Диво, Змей Горынычь, Морской царь и др.), особенно развились на югъ. Сюда пріурочены ихъ главные герои (§ 14), защищающіе русскую замлю, какъ отъ внѣшнихъ, такъ и отъ внутреннихъ враговъ (Соловей Разбойникъ). Тогда же зарождался третій отділь пісень — историческій. На Руси уже быль народный пъвецъ, Баянг; онъ пълъ "про стараго Ярослава", "про Мстислава Тмутараканскаго", про первыя усобицы между князьями. Къ тому же времени относятся историческія преданія, записанныя въ летописи (Кій, смерть Олега и др.), и сказки, въ которыхъ сохранились отголоски язычества (Жаръптица, Баба-яга, Кощей безсмертный, мечъ-кладенецъ, драчунъдубинка и проч.). Были и сказки о зверяхъ или животный эпост, следы котораго остались въ пословицахъ ("отольются волку овечьи слезки" и др.). Уцълъло еще нъсколько мелкихъ осколковъ эпоса, въ видѣ пословицъ, притчъ, загадокъ, заговоровъ, заклинаній ("чортъ возьми!"). Пословицы наиболѣе развиты и важны, какъ первобытная народная мудрость. Древнѣйшія изъ нихъ—языческія, частью совсѣмъ непонятныя: въ нихъ отражаются звѣроловство, пастушество и родовой бытъ. Затѣмъ въ пословицахъ рисуется паденіе язычества ("взялъ боженьку за ноженьку, да о полъ"), христіанскія понятія ("безъ Бога ни до порога"), даже мѣста изъ св. писанія ("много званыхъ, да мало избранныхъ"). Изъ историческихъ пословицъ къ этому періоду относится много вымершихъ ("погибоша, аки обрѣ" и др.). Съ принятіемъ христіанства и народная поэзія нѣсколько измѣнилась. Илья Муромецъ 30 л. сидѣлъ сиднемъ, не владѣя ни руками, ни ногами, но тотчасъ же вылечился, какъ только напоилъ двухъ жаждущихъ странниковъ. Алеша Поповичъ побѣдилъ прожорливаго и грязнаго Тугарина Змѣевича, съ помощью Бога, наславшаго дождь, отъ котораго промокли крылья Тугарина. Стали даже появляться особые духовные стихи или пѣсни, которыя пѣлись каликами перехожими—нищими слѣпцами, странниками Божіими; важнѣйшіе изъ нихъ—о Голубиной книгъ и о Страшномъ Судъ, гдѣ заключена дума народа о началѣ и концѣ міра.

§ 30. Иснусство. — Четвертое вліяніе христіанства было художественное. Вмѣстѣ съ принятіемъ христіанства, на Руси
появились греческіе каменьщики, зодчіе и живописцы. Они
сосредоточились подлѣ великаго князя. Кіевъ сталъ однимъ
изъ самыхъ большихъ и лучшихъ городовъ въ Европѣ: западные лѣтописцы сравниваютъ его съ Царьградомъ. Онъ такъ
быстро разростался, что уже Ярославъ построилъ болѣе обширныя каменныя стины со многими воротами, изъ которыхъ
главные назывались "Золотыми", какъ въ Византіи. Зодчество развилось при Ярославѣ, который строилъ церкви,
крѣпостцы, терема (каменные дома или дворцы) и поставилъ два монастыря въ Кіевѣ. Главнымъ памятникомъ его
строительства былъ храмъ св. Софіи въ Кіевѣ (§ 24), съ 5
куполами, изъ которыхъ 4 освѣщали обширные хоры, тянувшіеся вокругъ всего храма, опираясь на толстые каменные столбы
съ 2-хъ этажными "пролетами" (арками). Храмъ былъ украшенъ
внутри иконною мусіей (мозанкой) и стынописью (фресками), а
лѣстницы на хоры были расписаны забавными картинами свѣтскаго содержанія. Эти картины, впрочемъ попорченныя подновленіемъ (реставраціей), представляютъ древне-греческій стиль,
содержаніе же византійское, а не изъ русскаго быта; украшенія
здѣсь звѣриныя—также византійскія, взятыя съ Востока. Вооб-

ще храмъ св. Софін—сколокъ съ константинопольскаго собора (§ 9): для его ностройки и убранства Ярославъ выписалъ мастеровъ изъ Греціи. Это—одно изъ самыхъ лучшихъ и древнихъ произведеній византійскаго искусства въ Европѣ; а его мозаика и фрески—единственные памятники живописи 11-го вѣка. Этотъ старъйшій обращикъ русскаго зодчества такъ сохранился, что его возстановили теперь, отчасти даже со стѣнописью, которая была заштукатурена, что и сберегло ее 1). Отъ временъ Ярослава сохранились еще обломки Золотыхъ Воротъ 2) и пещеры

<sup>1)</sup> На прилагаемой картинъ представлены образцы остатковъ мозаики и фресокъ храма св. Софін въ Кіевъ. Мозанка состоить изъ цвётныхъ стекляныхъ и каменных в кубиковь, въ 4 кв. сантиметра каждый, вставленных въ незасохшую известку, цричемъ подлинникомъ мастеру служилъ картонъ въ краскахъ. Краски особенно ярки и со вкусомъ подобраны въ узорчатыхъ украшеніяхъ, обращикомъ которыхъ служить орнаментъ-медальонъ на левой стороне нашей картины.-Подъ нимъ мозаичная икона евангелиста Марка, помъщенная въ одномъ изъ четырехъ парусовъ храма. Маркъ сидитъ на плетеномъ стулъ съ высокою спинкой, со свиткомъ въ лѣвой рукѣ и съ тростниковымъ перомъ въ правой. Передъ нимъ столикъ съ письменнымъ приборомъ и аналой съ раскрытымъ Евангеліемъ. Евангелисть съ проседью въ черныхъ волосахъ и въ белой одежде. — На правой сторонѣ нашей картины три обращика ствнописи, исполненной по "свѣжей" (al fresco), сырой штукатуркь, внутри льстницы на львые хоры, которые предназначались для женщинъ. 1) Царица, отличенная вѣнцомъ, а за нею-головки ея свиты, патриціанокъ, изображенныя со вкусомъ и даже съ выраженіемъ въ лицахъ. Это группа изъ верхняго ряда фресокъ, изображающаго дворъ, какъ зрителя. 2) Орнаментъ-медальонь изъ зверинаго отдела. Эта птида въ красномъ кругу—простое украшеніе; но иногда зв ври служатъ "символами" или условными подобіями пороковъ и добродътелей. 3) Охота на дикаго коня — одна изъ группъ нижняго ряда фресокъ, изображающаго императорскіе ловы, зредища ипподрома (скачекъ, игры цирка, представленія во дворців на подмосткахъ (тогдашній театръ), святочный ширъ съ колядами.

<sup>2)</sup> Золотыми именовались южные изъ четырехъ воротъ въ стѣнѣ, которою Ярославъ обнесъ, въ 1037 году, Кіеву Гору (§ 19). Названіе произошло, вѣроятно, отъ золотого купола церкви Благовѣщенія, которая была воздвигнута на воротахъ. Золотые Ворота были сдѣланы изъ кирпичей, перестланныхъ тесанымъ камнемъ и скрѣпленныхъ греческимъ цементомъ, и такъ прочно, что еще въ 17 в. сохранялись даже остатки Благовѣщенской церкви, несмотря на рядъ погромовъ, особенно при Батыѣ (1240). Въ 1750 г. сенатъ предписалъ засыпать ихъ землею "для сохраненія и вида древности". Въ 1832 г. они были откопаны, по указу Николая І, и укрѣплены подпорами и желѣзными болтами. Разрушавшійся верхъ недавно задѣланъ кирпичемъ и покрытъ жестью. Въ настоящее время обломки Золотыхъ Воротъ имѣютъ видъ, изображенный ня нашемъ рисункѣ. Они находятся на возвышенной, обнесенной садиками площади, обнесены чугунною рѣшеткой и обращены къ Софійскому собору. Въ нихъ 30 аршинъ длины, 14—вышины и 2—толщины; ширина пролета—10 аршинъ.











Мозаики и фрески храма Св. Софіи въ Кіевъ. XI. в.



Антонія и Өеодосія. Отъ Владиміра уцёлёли только основаніе Десятинной церкви да нёсколько украшеній и буквъ съ ея надписей. Внё Кіева строились все деревянныя, хрупкія церкви: тогда нерёдко падали крыши даже въ каменныхъ церквахъ отъ неумёнья дёлать своды. Только въ Новгородё былъ донынё сохранившійся храмъ св. Софіи византійскаго стиля, соперничавшій съ кіевскимъ и построенный при дётяхъ Ярослава. На-



Золотые Ворота въ Кіевѣ.

чаломъ ваянія на Руси можно считать подобныя византійскимъ саркофагамъ *гробницы* Владиміра, Анны и Ярослава <sup>1</sup>), украшенныя різными изображеніями.

<sup>4)</sup> Нашъ рисунокъ изображаетъ гробницу Ярослава въ томъ видѣ, въ какомъ она находится сейчасъ въ алтарѣ одного изъ придѣловъ Софійскаго собора въ Кіевѣ, виолнѣ уцѣлѣвши подъ его развалинами. Она изъ бѣлаго мрамора, привезеннаго изъ Греціи. Длина ея—3 арш. 6 вершк., ширина—1 арш. 4 вершк., высота—2 арш. Это — настоящій византійскій саркофагъ, верхъ котораго представляетъ подобіе двускатной кровли. Крышка и бока украшены рѣзными рисунками съ символиче-

Тогда же проявилась страсть русскихъ къ укратеніямъ или узорамъ (орнаментамъ). Всюду пускали "рѣзъ" (рѣзъбу зубчиками, городками, звѣздками, грибками) и густо расписывали яркими, пестрыми красками (попреимуществу растительные узоры). Княжіе терема походили миловидностью на сказочныя ставки богатырей. Ихъ крыти щеголяли расписными и даже



Гробница Ярослава І.

золочеными "гребнями"; а на "щипцъ" непремънно красовался ръзной "конекъ", иногда же пътушокъ-золотой гребешокъ.

скимъ значеніемъ, какъ въ древне-христіанскомъ искусствѣ (Д. И. § 285): На нашемъ рисункѣ по длинѣ гроба высѣчены два креста, а по срединѣ звѣзды въ кругѣ и двѣ пальмы, означающія Христа; то же значеніе имѣетъ лоза, обвивающая крестъ на широкой сторонѣ гроба. На крышѣ пять рамъ съ изображеніями птицъ на деревьяхъ (правовѣрные, вкушающіе плоды ученія), рыбъ (Христосъ) и крестовъ. Шовъ между гробомъ и крышей задѣланъ замазкой.

Не меньше заботились о рѣзныхъ "подзорахъ" (карнизахъ). Терема росписывались, какъ внутри, такъ и снаружи, причемъ старались, чтобы привѣтливо выглядѣли крыльца со столбами



Златникъ Владиміра св.

да "наличники" уличныхъ, "красныхъ" или "косящатыхъ" оконцовъ. При Владиміръ Св. началась и *чеканка монетъ*. Его пер-



Сребреникъ Владиміра св.

вые "златникъ" <sup>1</sup>) и "сребреникъ" <sup>2</sup>) — совершенное подобіе византійскихъ монетъ (§ 11), съ ликами Христа и князя и съ подписями кругомъ; только туземные мастера еще плохо рѣзали

<sup>4)</sup> Златникъ Владиміра, какъ и почти всё монеты этого періода, найденъ въ кладахъ, изъ которыхъ главные открыты подъ Нёжиномъ (1852) и въ Кіевё (1877). На его лицевой стороне изображенъ князь, въ царскомъ венце, съ крестомъ въ деснице, а вокругъ—плохая надпись: "владиміръ на столе. На оборотной стороне—ликъ въ сіяніи и еще боле безграмотная надпись: "ісусъ христосъ". Полное подобіе византійской монеты, златникъ былъ одного веса съ солидомъ, соотвётствовавшаго золотнику: отсюда нашъ "золотникъ".

<sup>2)</sup> Сребреникъ Владиміра на нашемъ рисункѣ—позднѣйшаго типа. Онъ отличается отъ болѣе раннихъ не только лучшею работой, но и фигурой на оборотной сторонѣ, замѣнившей ликъ Христа и окруженной подписью: "а се его сребро". Эта загадочная фигура составляетъ отличіе нашихъ монетъ того періода отъ ихъ византійскаго образца. На лицевой сторонѣ нашего сребреника изображенъ князъ на престолѣ, въ вѣнцѣ, съ крестомъ въ десницѣ; кругомъ все еще плохая надпись—"владиміръ на столѣ". Сребреникъ этого пошиба, а также "ярославле сребро", стали извѣстны раньше всѣхъ русскихъ монетъ: они издавна хранятся въ московскомъ университетѣ. Сребреникъ Владиміра, наравнѣ съ его златникомъ, часто поддѣлывалисъ.

штемпеля, хотя подконець, на монетахъ съ именемъ Василія (§ 21), они поправились и стали своеобразнѣе. Монеты Ярослава или "Ярославле сребро" ¹) еще болѣе изящны и самобытны. Онѣ послужили образцами для древнѣйшихъ скандинавскихъ монетъ.

§ 31. Внѣшній быть. — Подъ иностраннымъ же вліяніемъ явились нѣкоторые успѣхи во внѣшнемъ (матеріальномъ) быту. Въ каменныхъ теремахъ жили только князья да немногіе изъ ихъ мужей. Обыкновеннымъ жильемъ или хоромами была изба (теплый покой) и при ней клюти (лѣтнія пристройки). Передъ ними были сѣни и крыльца, а вокругъ тянулся заборъ, ограждавшій дворъ. Службы состояли изъ бань, медушъ (кладовыя для меда) и голубятенъ. Мебель состояла изъ беспдъ (лавокъ), столовъ (стулья: отсюда "княжескій столъ" или "престолъ"),



Ярославле сребро.

одровъ. Лавки покрывалисъ коврами. Посуда была деревянная, и лишь отчасти желѣзная и глиняная. За столомъ употреблялись ножи и деревянныя (иногда серебряныя) ложки; вилокъ еще не было. Ъли, кромѣ хлѣба и овощей, всякое мясо, не исключая конины, но особенно любили свиней и гусей; мясо варили и пекли на угольяхъ; жарить еще не умѣли. Ъли также рыбу и сыры, лакомились киселемъ съ сытой. Пили вино, меды и квасъ. Для ѣзды употребляли сѣдла съ уздой, возы (телѣги), кола (дроги) и сани. Изъ развлеченій въ большомъ почетѣ была охота съ соколами и кречетами. Одежда оставалась прежняя, только становилась богаче; распространилось употребленіе цвѣтныхъ сафьянныхъ сапогъ, клобуковъ (мѣховыя шапки, съ бархатнымъ верхомъ, которыхъ не снимали даже въ церкви), убрусовъ (платки), а также шерстяныхъ и шелковыхъ матерій. На рубаху надѣ-

<sup>1)</sup> На серебряной монетѣ Ярослава, на лицевой сторонѣ, погрудный ликъ св. Георгія, съ копьемъ и щитомъ, и съ подписью отвѣсными строчками: "о ге оргіо". На оборотной сторонѣ загадочная фигура, а кругомъ начертано: "Ярославле съребро". По ободку разбросано: "а-м-и-и-ь", какъ на византійскихъ печатяхъ.

вали свиту или кожух, съ рукавами, ниже колѣнъ, а сверху—разныхъ покроевъ корзна или епанчи (плащъ, надѣваемый на лѣвое плечо), которыми особенно щеголяли. Богачи дѣлали свиты изъ паволоки, особенно красной (багряница); подолъ и рукава обшивали золотомъ или узоромъ; воротникъ ставили блестящій, атласный; грудь украшали иногда золотыми петлицами, какъ на нынѣшнихъ венгеркахъ. Корзна дѣлали изъ такой дорогой ткани, какъ оксамитъ — золотая и серебряная парча съ шелковыми узорами. Русскіе бросали языческій обычай брить голову и бороду; подъ византійскимъ вліяніемъ, они запустили длинные волосы и бороды, которые сначала подстригали.

Основою матеріальнаго быта было земледтьліе, котораго не повидали даже горожане. Промышленность еще была слаба. Больше всего было развито плотничество, особенно на съверѣ, затѣмъ гончарное и кожевенное производство; приготовлялся и грубый холсть. Быстре развивалась торговля (§ 27). Предметы ввоза и вывоза были прежніе (§ 11). Особенно усилился вывозъ рабовъ, вслъдствіе покоренія многихъ инородцевъ и связей съ варягами, которые привозили рабовъ изъ Европы. Явился также особенный спросъ на дорогіе мъха, такъ какъ тогда на Востокъ вошли въ моду женскія горностаевыя и собольи шубки. Отъ торговли сильно обогащался Кіевъ и Новгородъ. Черное м. стало называться "Русскимъ"; Балтійское же начало подчиняться, по торговлѣ, новгородцамъ, которые первенствовали на большихъ ярмаркахъ въ Ливоніи, откуда ихъ товары шли до Эльбы и Стокгольма. Общирныя сношенія привели въ замънъ мъновой торговли денежною. И русскіе уже не довольствовались чужою монетой (§ 11): они стали делать собственныя деньги. Сначала он'в были кожаныя: куны (мордочки куницъ), а также *ръзани* (отръзки) и *ногаты*—лапки и ушки (отсюда "полушка") бълокъ съ серебрянымъ гвоздикомъ, бывшія въ употребленіи также въ Италіи, Франціи и на Востокъ. Потомъ стали употреблять, для большихъ оборотовъ, необдъланное серебро, въ видѣ слитковъ, а чаще — шейныхъ *гривенъ* (обручей), служившихъ сначала единицею вѣса. Подлѣ этой крупной монеты возникла, при Владимірѣ, и мелкая—златники и сребреники (§ 30).

§ 32. Значеніе періода.—Первый періодъ русской исторіи обнимаеть два вѣка— съ половины 9 до половины 11. Тогда на католическомъ Западѣ, у романцевъ и германцевъ, пало политическое единство, подъ вліяніемъ феодализма и папства.

Стремленіе къ нему проявлялось только въ образованіи государствъ по народностямъ, но и они не имъли еще опредъленныхъ границъ, изъ-за которыхъ шла безпрерывная борьба. Внутри же каждаго государства, вмѣсто самодержавныхъ королей, были безсильные сюзерены. Но зато явилось умственное единство, въ смысл в господства христіанства, при которомъ слабо сохранялись следы классицизма или светскихъ познаній и искусствъ. Оно выразилось и въ могуществъ папы, который имълъ больше власти надъ католиками, чъмъ мъстные государи. Въ Византіи, у грековъ, не произошло такой перемъны, какъ у католиковъ. Здёсь продолжалось политическое единство и совершилось полное умственное объединеніе: исчезли последніе следы классицизма, подъ вліяніемъ христіанской церкви. Въ Византіи единство достигло даже врайнихъ размъровъ, стъсняя всякое стремленіе къ новизнъ, къ перемънъ: отсюда застой политическій и умственный, т.-е. внутренняя слабость и паденіе, при внѣшней силь и блескь. Въ одномъ было сходство между греками, романцами и германцами: вездъ народъ былъ одинаково порабощенъ. У славянь также происходило политическое объединение: образовались государства по главнымъ народностямъ, и внутри каждаго государства было единодержавіе; но власть государя была ограничена. У западныхъ славянъ ее ограничивали папы и сильная аристократія, которая такъ развилась подъ вліяніемъ німцевъ, что народъ уже страдалъ отъ ея гнета. На Руси же, гдъ феодализмъ не развился, а покорное духовенство поддерживало князей, государственная власть была ограничена земщиной съ ея вѣчами; и порабощенія народа еще не было въ такой степени, какъ на Западѣ. Не могло быть и такихъ междоусобій, какъ тамъ: тогда на Руси происходили только временныя, неважныя смуты, которыя доказывали, что племена еще не слились и что общинно-родовой быть еще не исчезъ. Начиналось и умственное объединеніе у славянъ: съ появленіемъ христіанства возникло понятіе о "святой" Руси. Но это объединеніе было слабо, особенно у восточныхъ славянъ. Христіанство пришло къ нимъ, но было принято еще внѣшнимъ образомъ и не вездъ. Подлъ него сильно сохранялось язычество въ понятіяхъ и нравахъ. Но это язычество было не просв'ященное, классическое, какъ на Западъ, а первобытное, лишенное письменности. Оттого какъ ни мало оно потеряло силы, но все утраченное было утрачено навсегда. Славянское язычество не могло возродиться, какъ случилось потомъ съ классицизмомъ.

## Ш. Удъльныя усобицы.

0коло 1050-1250.

§ 33. Романцы, германцы и греки. — Время отъ половины 11 до половины 13 в. называется на Западѣ средними въками въ тесномъ смысле. Тогда было полное господство всего, что отличаетъ эти въка, т.-е. феодализма, папства и религіозности. Такъ какъ религіозность ярче всего выражалась въ войнахъ съ сельджукскими турками изъ-за Гроба Господня, наполняющихъ это время, то средніе вѣка называются еще эпохой крестовыхъ походовъ. Крестовые походы были неудачны. Они способствовали только разрушенію арабской имперіи (халифата) и образованности въ Азіи. Этимъ воспользовались монголы, съ своимъ Чингисханома (Темучиномъ): они уничтожили багдадскій халифатъ, завоевали Россію и прошли на западъ до Силезіи. Крестоносцы, состоявшіе изъ католиковъ, вознаграждали себя за неудачи насчеть Византіи, лежавшей на дорогѣ въ Герусалиму. Крестовые походы были столько же борьбою христіанства съ исламомъ, сколько борьбой латиняна са греками, католичества съ восточнымъ православіемъ. Тогда въ Византіи продолжалось внутреннее паденіе (§ 15). Послѣ Македонской династіи долго происходили междоусобія, пова не воцарились Комнены, искусные политики и покровители просвъщенія. Но положеніе Комненовъ было тяжело, такъ какъ у Византіи явилось тогда два новыхъ врага-норманны, отнявшіе у нея Неаполь, и сельджуки, захватившіе Малую Азію. Борьба съ турками была такъ тяжела, что Алексви Комненъ принужденъ былъ просить помощи у Запада, который помогъ, но за это самъ захватилъ Царьградъ. Рыцари истребили много народу и произведеній искусства, подчинили патріарха пап'в-и Византія стала столицей Латинской имперіи (1204). Но эта имперія вскор'в погибла, всл'єдствіе

бунта, поднятаго Михаиломъ Палеологомъ, который основалъ последнюю византійскую династію. Крестовые походы принесли пользу только папъ, какъ вождю религіознаго движенія католиковъ. То была истинно папская эпоха, породившая Александра III и Иннокентія III, похожихъ на Григорія VII (§ 15). Папа сталъ властителемъ Запада и духовнымъ самодержцемъ, такъ какъ исчезли вселенскіе соборы, ограничивавшіе его власть. Онъ измѣнялъ догматы и уничтожилъ "чашу", т.-е. ввелъ причащение подъ видомъ одного хлѣба. У папы явилось новое орудіе - монашество, которое изъ частнаго обычая превратилось въ церковное учрежденіе. Тогда возникли главные, "нищенствующіе" ордена — францисканскій и бенедиктинскій; и бенедиктинцы завели жестокую "инквизицію" для истребленія всякихъ враговъ папства, въ особенности же еретиковъ. Явились и монахи-рыпари. цълью которыхъ было распространять католичество мечемъ. Одинъ изъ нихъ, Тевтонскій (німецкій) ордень, поселился у устьевъ Вислы, призванный поляками для борьбы съ язычниками пруссами (§ 8). Съ помощью такихъ орудій, папа успѣшно боролся повсюду съ государями, поддерживая мятежную аристократію. Такъ какъ, сверхъ того, государи отвлечены были крестовыми походами, то никогда феодализми съ его усобицами не развивался до такой степени. Могущественные вассалы (§ 15) окончательно сами стали государями въ своихъ вотчинахъ и совсёмъ стёснили власть своихъ сюзереновъ въ королевскихъ совътахъ. Феодализмъ особенно свиръпствовалъ въ Германіи, гдъ былъ глава свътской власти, императоръ, и царствовала гордая династія Гогенштауфеновъ, все время боровшаяся съ папствомъ. Папы поднимали противъ Гогенштауфеновъ вассаловъ, съ могущественными Гвельфами во главъ. Жестокія усобицы раздирали Германію, которая разбилась на нісколько государствъ - Баварію, Саксонію, Бранденбургъ и др. Папство восторжествовало: последній изъ Гогенштауфеновъ погибъ на эшафотъ въ Италіи. Но къ концу періода слагается сила, которой суждено было подорвать основы среднев вковья: изъ закрупощенной массы народа начало выдвигаться среднее сословіе-купцы и ремесленники, богат вршіе отъ крестовых в походовъ, развившихъ торговлю съ Востокомъ.

§ 34. Просвъщение Запада. — Въ умственномъ отношении это время на Западъ было выше предшествовавшаго періода. Его называють "первымъ Возрожденіемъ" наукъ и искусствъ. Снова показалось вліяніе влассицизма въ Италіи, въ Англіи,

въ особенности же во Франціи, куда онъ приходиль отъ испанскихъ арабовъ. Начала развиваться грамотность среди мірянь; появилась даже частная переписка, чему помогла писчая бу-мага, замънившая дорогой пергаментъ. Бенедиктинскіе монахи стали составлять списки классиковъ и учили по нимъ въ своихъ школахъ. Латынь ученыхъ улучшилась, и ей учились даже священники и рыцари. Ученые знали даже по-гречески; а въ Италіи были греческія церковныя книги и живописцы. Въ Салерно, Болоньъ, Парижъ, Оксфордъ и Кембриджъ возникли лерно, Болоньѣ, Парижѣ, Оксфордѣ и Кембриджѣ возникли обширные университеты, гдѣ начинали преподавать римское право, математику и медицину. Правда, преобладала схоластика (богословіе), но и въ ней тогда проявлялись слѣды классицизма. Схоластики знали не одного Платона, но и Аристотеля, всѣ сочиненія котораго явились тогда на Западѣ черезъ арабовъ, несмотря на запрещенія папъ. Среди нихъ были такіе смѣлые умы, какъ Абеляръ, возвѣстившій, что богословіе и наука—двѣ вещи разныя; а въ концѣ періода жилъ Альбертъ, названный Великимъ, лучшій ученикъ Аристотеля и арабовъ, отецъ свѣтскихъ наукъ. Свѣтское направленіе выразилось также въ развитіи новыхъ языковъ и народной поэзіи. Во главѣ ихъ стояло витіи новыхъ языковъ и народной поэзіи. Во главѣ ихъ стояло провансальское нарѣчіе южной Франціи (потомъ вымершее), на которомъ явилась рыцарская поэзія трубадуровъ; у нѣмцевъ возникла подобная же поэзія миннезентеровъ. Веселая свѣтская поэзія проникнута сатирой на духовенство и ханжество. Тогда же настала вторая эпоха ересей. Еретики, вопреки папству, превратившему религію во внѣшній обрядъ, сами изучали Библію, искали теплой вѣры и старались жить, какъ христіане апостольскихъ временъ. Во главѣ ихъ стояли вальденсы южной Франціи: они приближались къ богомиламъ (§ 17), отвергали папство и требовали Библіи на народномъ языкѣ. Часть вальденсовъ называлась альбигойцами, которые составляли цёлое государство: зывалась альбигойцами, которые составляли цёлое государство: у нихъ были свои соборы, земли и свётская власть. Но они были истреблены Иннокентіемъ III, съ помощью французскихъ феодаловъ. Ересямъ соотвётствовало искусство. Тогда явился готическій стиль въ зодчестві, созданный городами, этими врагами рыцарства и духовенства, которые зарождались тогда; готическіе соборы сооружали мінане, помимо церкви, на свои деньги, собственными артелями каменьщиковъ. Въ ваяніи и живописи готическихъ храмовъ замінается изученіе природы и оживленіе. Города же создали сатирическіе разсказы—грубыя народныя произведенія, въ которыхъ осмінвались папство и

феодалы; во главѣ ихъ стоитъ сказка о Кумушкѣ-Лисѣ, обошедшая всю Европу. Тогда, въ послѣдній разъ, появилось оживленіе и въ умственномъ быту грековъ. Царствованіе Комненовъ было одною изъ лучшихъ эпохъ византійской письменности.

§ 35. Южные славяне и венгры. — Съ паденіемъ болгарскаго парства (§ 17) почти всв южные славяне подчинились Византіи, но лишь временно. Въ 1186 г. Аспи І возстановиль болгарское царство, съ новою столицей, Терново, и съ независимымъ патріархатомъ; но вскоръ оно было ослаблено внутренними усобицами и борьбой съ сосъдями. Одно время Болгарія даже подчинялась сербамъ, къ которымъ переходила первая роль среди южныхъ славянъ. Сербы стали возвышаться въ одно время съ возстановленіемъ болгарскаго царства, благодаря Стефану Неманю. Немань, при которомъ началась также сербская письменность, низвергъ византійское иго и присоединилъ къ своему царству сербовъ, населявшихъ православную (юго-восточную) часть Босніи и Герцеговины, а также нынтінью Черногорію. Но положение Сербін было затруднительно, вследствіе междоусобій и нападеній соседей — болгаръ, грековъ, въ особенности же венгровъ. Венгры усилились, благодаря хорошему правленію (льготная хартія), дарованному имъ св. Стефаномъ (§ 17), и задумали подчинить себъ славянъ. Отсюда ихъ борьба съ сербами, греками и венеціанцами: у посл'єднихъ они отняли Далмацію; а хорваты добровольно подчинились имъ, когда у нихъ вымерла своя древняя династія и настали междоусобія. Венгры привлекали къ себъ славянъ умною политикой: они оставили имъ самоуправленіе, призывали ихъ депутатовъ на свой сеймъ и были в ротерпимы. Вм вств съ хорватами, къ Венгріц присоединилась принадлежавшая имъ католическая (сѣверо-западная) часть Босніи и Герцеговины, а также словенцы. Такъ, границы Венгріи дошли, на Адріатикъ, почти до Черногоріи. Здъсь сохранила независимость только одна славянская земля — Дубровникъ (Рагуза), который сталъ тогда, на подобіе Венеціи, аристократическою республикой. Эта республика, сохранившаяся до 1808 г., когда она была присоединена къ Австріи, процвътала: у нея были торговыя конторы въ Венгріи, Болгаріи, Византіи, Египтъ и Англіи, а въ Палермо-цълый "славянскій" кварталъ.

§ 36. Западные славяне.—Въ исторіи западныхъ славянъ этотъ періодъ былъ временемъ политическаго упадка. Чехія едва успѣла возвыситься при Болеславѣ (§ 18) и особенно при

Бретиславт I, который завоеваль-было всю Польшу, какъ распалась, по смерти этого князя. Бретиславъ умеръ въ одно время
съ нашимъ Ярославомъ, и въ Чехіи, также какъ на Руси, начались удъльныя усобицы. То-же случилось въ Польшѣ, ок. 100 л.
спустя, по смерти Болеслава Кривоустаго. Усобицы продожались у русскихъ и чеховъ лѣтъ 200, у поляковъ лѣтъ 150,
т.-е. именно въ средневѣковую эпоху на Западѣ, наполненную
также безпорядками. Въ Чехіи паны и духовенство достигли
почти верховныхъ правъ, такъ какъ князья ослабляли другъ друга усобицами и заискивали у нихъ: они получили много вемель въ вотчинное (наследственное) владение, а также крестьянъ, и право суда надъ ними. Эта знать ограничила власть князей сеймами, закрепощала народъ и удручала его налогами. Такъ какъ и князья, и знать обращались за помощью къ Германіи, то тогда утвердилось нъмецкое вліяніе у чеховъ. Чешскіе князья получили отъ императора королевскій титуль, а также званіе "чашника Німецкой имперіи", съ которымъ было связвание "чашника Нъмецкой империи", съ которымъ было связано право избранія императора; такъ, чешскій государь сталъ "богемскимъ курфюрстомъ" (§ 15), т.-е. вассаломъ Германіи. Тогда же у чеховъ завелись нъмецкіе обычаи и даже сталъ проникать нъмецкій языкъ. Наконецъ, начала развиваться городская жизнь, съ преобладаніемъ евреевъ, итальянцевъ, въ особенности же нъмецким въ Прагъ даже завели нъмецкіе суды съ нъмецкими законами. Но, вмъстъ съ нъмецкимъ вліяніемъ, проникало западное просвъщеніе: было искоренено язычество; проникало западное просвъщение: было искоренено язычество; возникла латинская письменность, съ первымъ чешскимъ историкомъ во главъ, Козьмою Пражскимъ. Росло населеніе, причемъ въ новыхъ селахъ было личное землевладѣліе, а въ старыхъ сохранялось общинное. Въ Польшѣ, по смерти Кривоустаго, удѣлы дробились безъ конца, вслъдствіе размноженія Пястовъ, и усобицы возрастали. Самодержавіе исчезло, и королевскій титулъ опять замѣнился княжескимъ. Панство и особиню приченения породжавительного пособиню приченения породжавительного пособиню приченения породжавительного пособины приченения породжавительного пособиню приченения породжавительного пособиню приченения породжавительного пособино приченения левский титулъ опять замънился вняжескимъ. Панство и особенно шляхта становились независимыми, наравнѣ съ духовенствомъ, которое подчинялось только папѣ; кметъ обратился въ хлопа (почти раба). Смутами пользовались враги, особенно нѣмцы, которыхъ князья сами призывали къ себѣ на помощь. Силезія совсѣмъ онѣмечилась. Князь Мазовіи, Конрадъ, далъ Тевтон скому ордену (§ 33) землю, которую назвали Пруссіей, по имени туземцевъ. На сѣверо-западѣ нѣмцы захватили послѣднихъ полабскихъ славянъ (нынъшняя Савсонія) и наложили дань на поморскихъ князей. Союзъ ихъ городовъ, ганза, овладёлъ тор-

говлей всей Балтики; а къ концу періода господство на этомъ мор'в временно перешло къ датскому герою, Вольдемару II Побъдителю, который завоеваль берега отъ Голштиніи до Исландін, превратиль ганзу въ своего вассала и назывался "королемъ вендовъ" (§ 2). Наконецъ, явились татары, которые 50 л. опустошали Польшу, даже сожгли Краковъ. Но, вмъстъ съ нъмецкимъ вліяніемъ, въ Польшу проникла западная культура. Было призвано изъ Германіи много ремесленниковъ и даже земледельцевъ. Появилось много городовъ, населенныхъ нъмцами и евреями. Стали строить каменныя зданія, причемъ соперничали два стиля — романскій и византійскій. Началось и просвъщение, но только церковное: оно было въ рукахъ францисканцевъ и доминиканцевъ. Изъ свътской письменности была только летопись (Кадлубекъ). Но все это было латинское: притомъ всѣ успѣхи касались только высшаго сословія. Такъ какъ школы были латинскія, то народъ не могъ пріобрѣтать познаній: онъ оставался язычникомъ и забитымъ рабомъ; а при татарахъ онъ одичалъ, разбежался по лесамъ.

§ 37. Причины и значеніе удъльныхъ усобицъ на Руси.—И у насъ, какъ у западныхъ славянъ, господствовали тогда внутренніе раздоры, названные удплыными усобицами. Естественная причина усобидъ заключалась въ общирности Руси, состоявшей изъ частей, непохожихъ другъ на друга по природъ и населенію и называвшихся то постарому "областями" или "волостями", (§ 11), то просто "землями". Такъ, въ днѣпровской рѣчной системъ (§ 6) безплодная Смоленская область была бъдна и существовала только торговлей, пользуясь верховьями Дивпра, Волги и Западной Двины. Напротивъ, Кіевская, плодородная и богатая, стала главною областью на Руси и держала въ подчиненіи у себя двѣ сосѣднія бѣдныя области — Туровскую (Припятьскую) и Переяславскую. У Днѣпра, по его притокамъ, Деснѣ и Сейму, тянулась область Чернигово-Съверская, которая уходила въ воронежскія степи, соединявшія ее съ Тмутараканью. Она была менъе связана съ Кіевомъ и отчасти примыкала къ Окъ, т.-е. къ волжской системъ. Здъсь были важные города, Муромъ и Рязань, которые поздне образовали самостоятельную область. Точно также выдълилась Волынская область, которая была посредницей между Русью, Галичемъ и Польшей, потому что захватывала притоки Днипра, Днистра и Вислы. Впрочемъ, Волынь слабо связывала Галичъ съ Кіевомъ: Галицкая область была отръзаннымъ ломтемъ въ нашей исторіи того времени,

точно также, какъ и *Полоцкая*. Болѣе была связана съ Кіевомъ *Новгородская* область, благодаря пути "изъ варягъ въ греки"; но по природъ она была непохожа на Кіевскую и жила особою жизнію, съ своимъ сильнымъ въчемъ. Въ волжской системъ важнее Мурома и Рязани была Суздальско-Ростовская область. Эта родина великоруссовъ была бѣдна и проросла дремучими лѣсами: тамъ города часто назывались "Залѣсскими". Она должна была кормиться торговлей и начала раздвигаться по Волгѣ, въ борьбѣ съ болгарами и съ своей митрополіей, Новгородомъ. Она была тогда также самостоятельна и далека отъ Кіева, какъ Полоцкъ, Галичъ и Тмутаракань. Всѣ эти несхожія между собой области стремились составить особыя государства, возвратиться къ племенной независимости. Этому стремленію къ первобытной обособленности содъйствовали: съ одной стороны, развитіе стар'яйшихъ городовъ отъ торговли и промысловъ, вызвавшее новое усиленіе выча (§ 11); съ другойпаденіе слишкомъ ранняго единодержавія. Въ то время у славянъ, какъ и на Западъ (§ 15), еще не могли выработаться такія отвлеченныя понятія, какъ государство, единство Руси: всякій отецъ, по родительскому чувству, а отчасти подъ вліяніемъ общинно-родовыхъ понятій, дѣлилъ наслѣдство между всеми сыновьями. Лишь случайно, при первыхъ Рюриковичахъ, начиналось единодержавіе на Руси: уже у Святослава мелькаетъ мысль, что старшій сынъ долженъ быть "великимъ" княземъ, а остальные — "удъльными"; Ярославъ установилъ ее, какъ порядокъ княжей наслъдственности. Но чъмъ болъе плодилось "княжье" Рюрикова племени, тёмъ более дробилась его власть, подрываемая еще усобицами въ его средъ: каждому князю хотвлось "добыть" себв лучшаго стола, твмъ болве, что великій князь не обладаль особеннымь перевѣсомъ средствъ для охраненія Кіева. Князья опирались въ этомъ стремленіи на первобытную рознь между племенами (§ 6) у восточныхъ славянъ Этимъ-то пользовались старыя области (§ 11): изъ нихъ и образовались удплы или княжества, число которыхъ одно время доходило до 14. Главными изъ нихъ оставались 6 ближайшихъ къ пути изъ варягъ въ греки — Кіевское, Смоленское, Черниговское, Волынское, Галицкое и Новгородское.

Второю причиной удёльныхъ усобицъ были пережитки родового быта. Въ этомъ быту власть принадлежала старшему въ родѣ; по его смерти, она переходила къ его братьямъ, а

не къ старшему сыну, т.-е. дидя считался старше племянника. Такъ, послъ Прослава оставалось 5 сыновей - Изяславъ, Святославъ, Всеволодъ, Вичеславъ и Игорь; шестой, самый старшій, Владиміръ, умеръ при жизни отца, оставивъ сына, Ростислава. По родовымъ понятіямъ, великимъ княземъ становился не Ростиславъ, а Изяславъ. Только по смерти всъхъ дядей, великое княженіе доставалось старшему изъ племянниковъ, и именно тому, отецъ котораго раньше другихъ занималъ кіевскій престолъ. Дъти же внязя, умершаго, не дождавшись очереди сидёть въ Кіеве, становились изгоями (§ 28), удёлы которыхъ дёлились между остальными членами княжескаго рода. Лишь въ видъ исключенія за изгоемъ оставлялся удълъ его отца, но въ такомъ случав эта земля становилась совсвмъ отдельнымъ владеніемь, какь бы отрезаннымь ломтемь: таковь быль Полоцкг, гдъ постоянно княжили Всеславичи, и Галичъ, гдъ княжило потомство упомянутаго Ростислава. При пережиткахъ родовыхъ понятій, князья постоянно передвигались съ низшаго престола на высшій по образу "лѣствичнаго восхожденія" (§ 4). Князья самыхъ отдаленныхъ "племенъ" (такъ называли тогда княжескія линіи) именовали себя "братьями", не обозначая степеней родства, а великій князь назывался "отцомъ" всёхъ родичей. Великій князь долженъ былъ "имъть весь родъ, какъ душу свою". Онъ заботился о правахъ всякаго родича и наказывалъ ихъ нарушителей, а также руководилъ раздачей удбловъ. Младшіе же князья обязывались "ходить въ его послушаніи, быть въ его волъ, смотръть на него, ъздить подлъ его стремени". Они являлись на войну по первому его призыву и обращались къ нему съ глубокимъ почтеніемъ, но не считали себя его подданными. Въ своихъ удёлахъ они были независимыми государями, да и въ общихъ дёлахъ слушались старшаго только пока считали его правымъ, иначе — даже выступали войной противъ него. Вотъ почему великій князь не предпринималъ ничего важнаго безъ совъта съ удъльными: отсюда съпзды князей и частыя общія "думы" о земль русской. Оттого и волости старшій раздаваль съ согласія младшихь, что называлось "дълать рядъ". Все это было построено на такихъ первобытныхъ и уже изветшавшихъ основаніяхъ, что привело къ 200-летнимъ усобицамъ. Какъ ни старались летописцы обозначать княжін "племена", на подобіе генеалогическихъ таблицъ у феодаловъ, сколько ни вырабатывалось въ русскомъ языкъ названій степеней родства, линіи путались съ теченіемъ времени. Отсюда

вѣчныя пререканія въ средѣ князей: родичи все "считались отечествомъ и разрядомъ". Каждый почиталъ несправедливымъ просто то, что было невыгодно ему, и наоборотъ. Наконецъ, права родоваго старѣйшинства обратились въ предлогъ къ "добыванію" столовъ: князья стали лишь прикрываться ими, подымая усобицы изъ-за личныхъ выгодъ.

Но въ родовомъ быту князей были и полезныя стороны. Вследствіе того, что князья постоянно передвигались со всёмъ своимъ дворомъ, повсюду, до отдаленныхъ концовъ Руси, распространялись первыя съмена гражданственности. Тъ города, гдъ жили князья, развивались. Въ нихъ увеличивалось населеніе, заводились промыслы и торговля; они старались подражать Кіеву. Такъ какъ родовой быть не дозволяль князьямъ обращать свои удёлы въ вотчины, то Русь, политически раздробившись на удѣлы, сохраняла народное единство. Оттого хотя она принадлежала цѣлому роду Рюриковичей, тѣмъ не менѣе у нея быль одинь "великій" князь. Каждый князь считаль свою землю частью цёлаго, котораго онъ не упускаль изъ виду, вёчно мечтая о старшихъ удблахъ, въ особенности о Кіевф. И это всеобщее стремленіе къ стольному городу, къ столицѣ или средоточію Руси влекло князей къ постепенному сокращенію своего рода, къ самоистребленію, подготовлявшему единодержавіе. Въ свою очередь, народъ въ каждомъ удълъ видълъ смъну лицъ, которыя бывали въ разныхъ концахъ Руси и иногда сразу переносились изъ Тмутаракани въ Новгородъ. Онъ прислушивался къ ихъ разсказамъ объ общемъ отечествъ; и если ему приходилось иногда изгонять одного князя, онъ бралъ себъ другого все изъ одного и того же княжья Рюриковой крови.

§ 38. Племянники и дяди.—Послѣ Ярослава, Русь распалась на 5 областей. Двѣ изъ нихъ составляли независимыя владѣнія—Полоикт, гдѣ княжилъ племянникъ Ярославичей, Всеславъ (§ 25), и Новгородъ (со Псковомъ), гдѣ проживалъ другой племянникъ, Ростиславъ Владиміровичъ (§ 37). Молодой, предпріимчивый, даровитый Ростиславъ былъ красивъ и статенъ, храбръ, привѣтливъ и добръ къ бѣднякамъ; а ему, какъ изгою, приходилось сидѣть безъ дѣла и безъ правъ. Онъ рѣшился подражать Мстиславу тмутараканскому, который побилъ своего старшаго брата (§ 23). Въ такомъ же положеніи находился дѣятельный и способный Всеславъ, также изгой. Изгои-племянники готовились выступить противъ своихъ дядей—Ярославичей. Изъ послѣднихъ оставались въ живыхъ только трое старшихъ,

и наследіе Ярослава разделилось на 3 части. 1) Великое княжество Киевское, къ которому присоединились Туровъ, Смоленскъ, Волынь и Галичъ. Здёсь княжилъ старшій сынъ Ярослава, Изяславъ I (§ 37), человъкъ злой и подозрительный, бездарный и малодушный. Онъ не отличался находчивостью въ несчастіяхъ; а никто изъ князей не испытывалъ столько б'едствій, какъ онъ. 2) Княжество Черниговское, очень общирное: къ нему принадлежали, кром'в самого Чернигова, С'вверская область, Муромъ съ Рязанью и Тмутаракань. Имъ управлялъ второй сынъ Ярослава, Святославт — князь умный, бойкій, воинственный, ум вшій пользоваться всякимъ случаемъ для своихъ выгодъ, но также снискивать всеобщее уважение и любовь своею богобоязливостью, жалостливостью и страстью къ просвещеню. Самъ Святославъ сидълъ въ Черниговъ, а въ Тмутаракань послалъ своего молодого сына, Гльба. Вещественнымъ памятникомъ княженія Гліба здісь остался "тмутараканскій камень" плита съ надписью объ измерении по льду Керченскаго пролива. 3) Княжество Переяславское, къ которому были присоединены Ростовъ и Суздаль. Здъсь княжилъ третій брать, Всеволодъ. Это былъ любимый сынъ Ярослава. Онъ не отличался воинственностью, любилъ действовать мирными договорами и деньгами, чтобы не проливать крови своихъ подданныхъ: въ военныхъ дёлахъ ему помогалъ сынъ, храбрый Владиміръ Мономахъ. Но зато Всеволодъ былъ богобоязливъ, уважалъ духовенство и одарялъ нищихъ. Онъ жилъ просто и воздержно, окружиль себя монахами и заказываль имъ переводы книгъ. Онъ самъ зналъ пять языковъ, въ томъ числѣ греческій, которому научился отъ своей жены, греческой княжны. Леть 10 братья жили въ мирѣ и любви, какъ завѣщалъ имъ отецъ. Но вотъ, по преданію, показалась кровавая зв'єзда на неб'є; Волховъ пошелъ вверхъ; изъ ръки съти выволокли страшнаго урода. Народъ чуяль бѣду — и начались кровопролитія. Разомъ съ двухъ концовъ появилась тревога на Руси—съ съверо-запада и юго-востока.

§ 39. Изгои и половцы. — Изгои начали междоусобіе. Имъ хотёлось силой добыть себё если не Кіевъ, то новые и лучшіе удёлы. Ростислава манила къ себё далекая Тмутаракань, съ ея привольными степями, гдё можно было отличиться подвигами въ борьбё съ кавказскими кочевниками и набрать храброе войско для войны съ дядями. Онъ бросился туда съ толпой новгородской вольницы и со множествомъ недовольныхъ, бёжав-

шихъ изъ разныхъ княжествъ. Ростиславъ легко выгналъ юнаго Глёба, укрёпился въ Тмутаракани и началъ быстро покорять сосъднихъ дикарей. Онъ уже становился богатымъ и могущественнымъ. Дяди собирались воевать съ нимъ; но ихъ избавилъ отъ опаснаго изгоя грекъ, правитель Корсуня. Страшась могущества такого сосъда, какъ Ростиславъ, онъ вкрался къ нему въ довъріе и отравиль его на одной пирушкъ, выпустивъ въ круговую чару ядъ, хранившійся у него подъ ногтемъ. У Ростислава осталось двое дътей, Володарь и Василько, которыхъ пріютили у себя сыновья Изяслава. Подросши, они также ходили на Тмутаракань, но неудачно: она осталась за Святославичами. Не успъли Ярославичи отдълаться отъ одного изгоя, какъ поднялся другой - Всеславъ. Его освободила изъ кіевской тюрьмы новая бёда, которая пришла на Русь съ юго-востока. То были страшные кочевники, смёнившіе печенёговъ-торки, берендеи, половцы, принадлежавшіе къ алтайцамъ или татарамъ (§ 2), какъ всв степняки, посъщавшіе южную Русь. Торки, потвснившіе печенвговь, вскорв исчезли, частью истребленные половцами, частью поселенные русскими князьями на южныхъ границахъ (г. Торческъ). Потомки торковъ и берендеевъ встрвчались еще долго, подъ именемъ Черных Клобуковъ, ходившихъ въ большихъ бараньихъ шапкахъ. Половцы распадались на множество родовыхъ ордъ и были полудикарями. Памятникомъ ихъ быта остались каменныя бабы, разсвянныя во множествв на юго-востокъ Россіи и отчасти въ Сибири: это - огромныя, грубыя изображенія "каменныхъ людей, болвановъ", съ чашей на колѣняхъ, напоминающія Юмалу (§ 7); они ставились обыкновенно на могилахъ 1). Половцы истребили печенъговъ и утвердились на

<sup>1)</sup> Это—крупныя изваянія изъ простаго мѣстнаго камня, отъ 2 до 5 аршинъ вышины. Они изображали людей всѣхъ возрастовъ и обоего пола, но большею частью женщинъ, въ сидячемъ, нагнутомъ и прямомъ положеніи. Чаще всего они полуобнажены по поясъ, какъ на нашемъ рисункѣ, и съ босыми ногами, иногда замѣненными каменнымъ обрубкомъ или столбомъ, какъ у римскихъ терминовъ или греческихъ гермъ, которые ставились на перекресткахъ. Но встрѣчаются то совсѣмъ обнаженныя фигуры, то вполнѣ одѣтыя, въ узорчатыхъ, отороченныхъ тесьмой кафтанахъ, въ сапогахъ, въ шапкахъ, подъ которыми чногда видна узорчатая под-кладка—родъ ермолки съ бахромой. "Бабы" вообще причесаны, съ двумя заплетеными косами на спинѣ, съ повязкой на лбу, съ серьгами въ ушахъ (даже у мужчинъ). У нѣкоторыхъ гривны или крупныя бляхи на шеяхъ, браслеты и оружіе. Почти у всѣхъ въ рукахъ чашка или горшокъ, иногда просверленные. Каменныя бабы—мѣстное произведеніе: здѣсь нѣтъ слѣдовъ подражанія греческому ваянію. У всѣхъ общій типъ. Въ исполненіи видна только разница по времени: болѣе древнія,

Дону. Они построили туть шалапи на лѣто и юрты для зимовки и начали дѣлать набѣги на Русь. Ярославичи выступили противъ нихъ, но были жестоко разбиты на р. Альтт. Изяславъ прискакалъ въ Кіевъ, а слѣдомъ за нимъ разсыпались половцы по кіевской землѣ и начали грабить и мучить жителей. Кіевляне собрались на вѣче и сказали Изяславу:



Каменная баба.

"князь, дай намъ оружіе и лошадей; пойдемъ опять драться съ ними". Запуганный Изяславъ отказалъ. Тогда народъ бросился разбивать тюрьмы, гдѣ сидѣло много кіевлянъ, давно заточен-

встрѣчающіяся на востокѣ, изсѣчены грубѣе, менѣе умѣлою рукой, чѣмъ азовскія и днѣпровскія. Каменныя бабы и сейчасъ стоять въ Енисейской губ., въ Киргизской степи и въ Европейской Россіи—отъ Воронежа и Полтавы до Кубани и Кумы, отъ Волги до Буга и Калиша, наконецъ въ Галиціи. Изображенная на нашемъ рисункѣ находится въ Новочеркаскѣ.

ныхъ вняземъ. Освободили также Всеслава и объявили этого удальца великимъ княземъ. Изяславт бъжалъ въ Польшу, къ

своему племяннику, Болеславу Смпьлому. § 40. Братья-соперники. Всеволодъ I и Святославичи. — Вскоръ Изяславъ возвратился съ польской ратью. По преданію, Всеславъ, "дотронувшись только копьемъ до золотаго стола кіевскаго, обернулся волкомъ и побъжалъ ночью въ Полоцкъ". Оставшись безъ князя, кіевляне решили: "или пусть Изяславъ вступить въ Кіевъ безъ поляковъ, или пусть Святославъ съ Всеволодомъ придутъ къ намъ княжить; иначе мы сожжемъ Кіевъ и уйдемъ съ семьями въ Царьградъ". Изяславъ согласился и снова сталъ княжить въ Кіевъ; но, вопреки уговору, разставилъ поляковъ по городамъ и началъ притъснять кіевлянъ, и даже Антонія (§ 28), за приверженность къ Всеславу. Многіе кіевляне бѣжали къ Святославу черниговскому, который тогда храбро сражался съ половцами, привлекалъ къ себъ милостивымъ обхожденіемъ и тихонько, ночью, увезъ Антонія и спряталь его у себя въ Черниговъ. Въ то же время Святославъ успълъ привязать къ себъ Всеволода; и они пошли на старшаго брата. Изяславъ снова бъжалъ къ полякамъ съ большими совровищами. Святослава сталъ великимъ княземъ кіевскимъ, а свой удёль отдаль брату. Вскор онь умерь, и въ Кіев с с ть Всеволодъ, но не надолго. Изяславъ все это время искалъ помощи на Западъ. Онъ обращался то къ Генриху IV, то къ его врагу, пап'т Григорію VII (§ 15). Генрихъ отправилъ посольство въ Кіевъ, которое возвратилось только съ богатыми дарами, изумившими Западъ. Папа также послалъ грамоту въ Кіевъ, а главное - побудилъ Болеслава помочь Изяславу, надъясь обратить Русь въ католичество. Такъ, Изяславъ возвратился на родину опять съ помощью поляковъ, которымъ отдалъ за это Галичъ. Всеволодъ безъ боя уступилъ ему Кіевъ и возвратился въ Черниговъ. Изяславъ княжилъ въ третій разъ всего года два. Загорълась новая усобица. Племянники, Святославичи, напали на дядю, Всеволода, получившаго ихъ отцовскій удёлъ. Изяславъ пошелъ помочь брату и палъ въ битвъ.

Великимъ княземъ сталъ последній Ярославичъ, Всеволодо І. Почти вся Русь соединилась подъ его властью; половину ея, Черниговскую землю, онъ отдалъ сыну своему, Владиміру Мономаху (§ 38). Но на Руси все еще было неспокойно. Святославичи, въ особенности Олега, напоминавшій отца отвагой и настойчивостью, продолжали искать своего наследія. Они сильны были и сознаніемъ

права: Всеволодъ несправедливо представлялъ ихъ изгоями, основываясь на томъ, что ихъ отецъ насильно, не по праву, владъль Кіевомъ; онъ самъ помогь Святославу изгнать Изяслава и признаваль его великимъ кинземъ до самой его смерти. Лѣтъ 15 княжилъ Всеволодъ въ Кіевѣ, и почти не проходило года, чтобы Святославичи не нападали на него. Племянники не пренебрегали никакими средствами: они постоянно сходились въ Тмутаракани и нанимали тамъ всякихъ кочевниковъ, въ особенности же половцевъ. Правда, иногда Всеволоду удавалось перекупить половцевъ, и они отражали тогда князей-племянниковъ. Но большею частью последнихъ побивалъ мужественный и умный Владиміръ Мономахъ. Въ то же время этотъ замѣчательный князь дрался съ половцами, которые сами по себъ часто вторгались въ предълы Руси. Онъ поразилъ ихъ 12 разъ; и повсюду на Руси стали съ любовью произносить имя этого защитника отъ нехристей. Напротивъ, отецъ его утратилъ любовь народа. Онъ состарълся и подчинился дружинъ, приведенной имъ изъ Чернигова и Переяславля, которая отстранила дружину кіевскую, служившую Изяславу, и начала угнетать кіевлянъ. Въ концъ его княженія насталь голодь отъ страшной засухи и лъсныхъ пожаровъ, а за нимъ пришла опустошительная зараза; солнечное затменіе и землетрясеніе смутили умы. Всеволодъ умеръ въ 1093 г. Такъ, Ярославичи владъли Русью 40 л. Затъмъ настала пора внуковъ Ярослава, которая продолжалась 32 года (1093—1125).

§ 41. Внуки-соперники. Давидъ и Василько. — Вотъ главные изъ внуковъ Ярослава: Святополкъ Изяславичъ, Владиміръ Всеволодовичъ, Олегъ Святославичъ, Давидъ Игоревичъ. Изъ нихъ Давидъ былъ изгоемъ. Олегъ же считался изгоемъ, хотя и несправедливо; ктому же тогда онъ былъ заточенъ на о. Родосъ греками, которымъ его выдали хозары. Слъдовательно право на кіевскій столь принадлежало только Святополку и Мономаху. Кіевляне хотіли, чтобы у нихъ княжиль прославленный Мономахъ, тѣмъ болѣе, что Святополкъ, жившій постоянно въ Новгород'в, былъ незнакомъ имъ. Но Мономахъ самъ призвалъ въ Кіевъ Святополка, какъ старшаго въ родъ. Русь раздълилась теперь на 3 части (не считая Полодка и Новгорода): Святополку II принадлежали Кіевъ, Туровъ и Галичъ; Мономаху— Переяславль, Черниговъ, Смоленскъ, Муромъ съ Рязанью и Суздаль; Давидъ владълъ удъломъ своего отца, Волынью. Олегу же, который успёль возвратиться съ Родоса, ничего не дали, опа-

саясь его предпріимчиваго нрава. Безземельный Олегь притаился въ Тмутаракани, откуда бросился добывать свои отчины, по примъру Мстислава и Ростислава. Онъ и по характеру напоминаль, какъ этихъ князей, такъ и своего безпокойнаго отца, Святослава. У него былъ "смыслъ буйный, слова величавыя". Олегъ не признавалъ ни христіанскихъ заповъдей, ни родовыхъ обычаевъ—ничего, кромъ своей воли и выгоды. Онъ всю жизнь провель въ борьбъ, "ища своего хлъба". Для этого онъ пускался на всякія хитрости, убиваль и обманываль родныхъ, наводиль на Русь половцевь. Ему удалось-таки пріобръсти Черниговь и даже Смоленсвь съ Муромомъ. Успъхи Олега объясняются тымь, что великій князь быль человыкь безхарактерный и трусливый, но алчный, властительный и в вроломный: онъ самъ занимался торговлей, стёсняя купцовъ, и дружилъ съ евреями, дома которыхъ народъ разграбилъ послѣ его смерти. Оттого 20-лътнее княжение Святополка наполнено смутами и тревогой. Его часто побивали половцы, доходившіе до Кіева; и онъ принужденъ былъ откупаться отъ нихъ. Пользуясь этимъ, Олегъ 4 года мучилъ Святополка и его върнаго союзника, Мономаха, своими разбойничьими набъгами, въ которыхъ участвовали и половцы: вся Русь была въ огнъ, отъ Новгорода до степи, отъ Волыни до Мурома.

Наконецъ, союзники предложили ему полюбовно рѣшить споръ. Для этого съѣхались въ Черниговской области, въ Любечь (1097), Святополкъ съ Мономахомъ, Олегъ, Давидъ Игоревичъ и Василько Ростиславичъ (§ 39). Давидъ напоминалъ Святополка корыстолюбіемъ, но былъ энергичнъе его: онъ не остановился бы ни передъ какимъ злодвяніемъ изъ-за своихъ выгодъ и былъ неспособенъ раскаиваться. Василько, напротивъ, былъ даровитъ, благороденъ и "высокоуменъ" (честолюбивъ). Занимая часть Волыни, рядомъ съ Давидомъ, Василько тревожилъ отсюда Польшу и Венгрію. У него уже сложился общирный планъ—завоевать ляховъ, чтобы отомстить имъ за походы Болеславовъ подъ Кіевъ, и переселить дунайскихъ болгаръ въ свою малолюдную область. Онъ надъялся исполнить это при помощи половцевъ, а потомъ мечталъ броситься на этихъ хищниковъ, чтобы "либо славу себъ найти, либо голову свою сложить за Русскую землю". Василько хотълъ стать стражемъ отечества: "думалъ я, говорить онь, скажу братьямь: дайте мнѣ дружину свою млад-шую, а сами пейте да веселитесь!" Любецкій съѣздъ, эта первая попытка ръшать мирно междоусобія, вполнъ удался. Князья-

соперники сидели на одномъ ковре и целовали одинъ крестъ, громко восклидая: "Если кто изъ насъ возстанетъ на кого-нибудь, то всв мы поднимемся на него, и съ нами крестъ честной и вся земля русская! На съвздв решили всемъ владеть своими отчинами, т.-е. Святополку — Кіевомъ, Мономаху—Переяславлемъ, Смоленскомъ, Ростовомъ и Суздалемъ, Олегу—Черниговомъ, а Давиду и Васильку, съ его братомъ Володаремъ, - Волынью пополамъ. Всѣ были довольны; только въ корыстную душу Давида закралось подозрѣніе. Давиду, желавшему имѣть всю Волынь, показалось, что двое такихъ талантливыхъ князей, какъ Василько и Мономахъ, уже сговариваются погубить всёхъ остальныхъ родичей. Тутъ же, въ Любечъ, Давидъ сообщилъ свои опасенія Святополку въ такомъ виді, какъ будто заговоръ уже существуетъ и открытъ. Трусливый Святополкъ повърилъ, обманомъ схватилъ Василька, когда тотъ возвращался изъ Тюбеча черезъ Кіевъ, и выдалъ его Давиду. Несчастный былъ ослѣпленъ самымъ звърскимъ образомъ. Мономахъ заплакалъ, когда узналъ объ этомъ, и воскликнулъ: "Такого зла еще не было на Руси! Между насъ бросили ножъ". Онъ склонилъ Олега загладить это преступленіе. Они заставили Святополка собственноручно выгнать изъ Волыни Давида и освободить Василька, который томился въ тюрьмъ у своего палача. Затъмъ князья устроили новый съёздъ, гдё рёшили Васильку съ Володаремъ оставаться въ своихъ старыхъ уделахъ, а часть Волыни, принадлежавшую Давиду, отдать Святополку. Давида помъстили въ одну ничтожную волость, гдв онъ и умеръ.

§ 42. Половцы и Мономахъ. — Послѣ новаго съѣзда, Святополкъ II княжилъ еще 13 лѣтъ, и то было хорошее время на
Руси. Удѣльныя усобицы прекратились, и князья стали на стражѣ
русской земли противъ степняковъ, у которыхъ явился отважный вождь, Бонякъ, кровожадный и изворотливый, какъ тигръ.
Часто подъ стѣнами украинскихъ острожковъ раздавался, по ночамъ, волчій вой: то вылъ Бонякъ, гадая о битвѣ, а на зарѣ
пылалъ деревянный городокъ, облитый кровью своихъ жителей.
Какъ сильны были тогда половцы и какъ ослабѣла Русь, видно
изъ того, что Святополкъ самъ женился на дочери одного половецкаго хана, а Мономахъ женилъ своего сына, Юрія Долгорукаго, на половецкой княжнѣ и заключилъ съ половцами 19
мировъ, причемъ много ушло изъ его казны платья, денегъ и
скота. Но ничто не помогало. Тесть Святополка погибъ въ одномъ
набѣгѣ на земли своего зятя. Бонякъ однажды чуть не пробился

въ самый Кіевъ, истребивши окрестныя деревушки и обители, въ томъ числѣ Печерскій монастырь. Положеніе дѣлъ измѣнилось, какъ только замирились русскіе князья между собой. Они стали ходить на половцевъ, въ ихъ собственныя кочевья; и уже степняки начали просить мира и покупать его у русскихъ. Душой борьбы съ половцами былъ Мономахъ. Онъ побуждалъ своихъ вялыхъ товарищей къ набѣгамъ въ степь и измышлялъ искусные военные планы. Въ 1111 г. ему удалось соединить ихъ для похода, слава котораго разнеслась до Царьграда, Праги и даже Рима. Русскіе прошли за Донг, недалеко отъ его устьевъ: до такой глубины степей доходилъ только храбрый Святославъ. до такой глубины степей доходиль только храбрый Святославъ. Половцы потеривли неслыханное пораженіе: потеряли до 20 однихъ хановъ. Вся Русь твердила, что это — подвигъ Мономаха, что половцы падали кучами именно передъ его полкомъ: головы ихъ сѣкла невидимая рука ангела Божія. Повсюду ходили восторженные разсказы объ этомъ геров, который "пилъ Донъ золотымъ шлемомъ". Озаренный лучами славы и народной любви, вступилъ Мономахъ на кіевскій престоль, черезъ годъ послѣ похода, когда умеръ Святополкъ. Онъ занялъ престолъ не по праву: Святославичи были старше его. Оттого Мономахъ нѣсколько разъ отказывалъ кіевлянамъ, которые призывали его къ себв, и согласился только тогда, когда они погровили погубить свой горолъ.

зили погубить свой городъ.

Владимірг II Мономахъ былъ великимъ княземъ 12 л. Это время было продолженіемъ его полезной дѣятельности, хотя ему было тогда уже за 60 л. Онъ утвердилъ за собою значеніе образцовато князя древней Руси, "страдальца (труженика) за русскую землю". Мономахъ былъ ласковъ и гостеника) за русскую землю". Мономахъ былъ ласковъ и гостепріименъ, справедливъ и милостивъ: его называли "нищелюбщемъ" и "жалостливымъ". Онъ плакалъ на молитвъ, плакалъ, когда видълъ человъка въ несчастіи, не жалълъ своей казны для бъдняковъ и прощалъ обиды, нанесенныя ему лично. Мономахъ пишетъ: "лишатъ тебя чего-нибудь—не мсти; бранятъ тебя — молисъ". Въ своемъ Поученіи онъ говоритъ дътямъ: "Путешествуя по своимъ землямъ, не давайте своей дружинъ никого притъснять. Не проходите мимо человъка безъ привъта: скажите каждому доброе слово. Но больше всего не забывайте убогихъ, кормите ихъ; одаряйте сироту, оправдывайте вдовицу; не давайте сильнымъ погубить слабаго, простаго смерда. Не убивайте ни праваго, ни виноватаго — никакой души христіанской. Особенно не имъйте гордости ни въ сердцъ, ни

въ душт своей, но говорите: вст мы смертны. Молитесь въ церкви, и дома, и верхомъ на конъ". Мономахъ часто спалъ на голой землъ и ходилъ "въ сиротскихъ одеждахъ"; но только для того, чтобы охранить себя отъ изнаженности. Онъ почиталъ монаховъ, какъ образованныхъ людей; но въ немъ не было ничего монашескаго: по его словамъ, "покаяніемъ, слезами, милостынею должно побъждать врага, а не одиночествомъ, не чернечествомъ, не голодомъ". Работайте, "творите мужеское дъло", да учитесь—вотъ его внушеніе дътямъ. Мономахъ былъ отличный хозяинъ, встававшій съ зарею: оттого хотя онъ старался брать меньше податей и постоянно раздавалъ милостыни, казна его была полна. Мономахъ почти не сидълъ дома. Не перечесть его походовъ, а также путешествій, которыя были тогда тяжелы: однихъ большихъ повздокъ сдвлалъ онъ 83, а жилъто всего 73 года! Два раза была разбита у него голова, ушиблены руки и ноги. Въ мирное время онъ ходилъ на охоту: "Я, говорить онъ, дикихъ коней вязаль въ пущахъ своими руками; меня туры, олени и лоси поднимали на рога; кабанъ сорвалъ у меня мечъ, медвъдь укусилъ за кольно". Мономахъ не былъ изъ числа геніевъ, создающихъ новое. Онъ придерживался всего стараго и строго почиталъ родовые счеты: это быль лучшій представитель того времени. Княженіе Мономаха было отрадною эпохой въ исторіи кіевской Руси. Усобицы прекратились, тѣмъ болъе, что другія линіи Ярославова потомства вымирали. Среди этого спокойствія, Мономахъ исправлялъ суды и добавлялъ Русскую Правду, стараясь особенно объ облегчении участи бъдняковъ и должниковъ; а его храбрые сыновья ходили на половцевъ, на Донъ, да еще на Чудь, на волжскихъ болгаръ и ляховъ. Русь вспомнила и походы въ Грецію. Мать Владиміра была дочь византійскаго императора, Константина Мономаха; а дочь его была за греческимъ цесаревичемъ: это вовлекло его въ византійскіе споры за престоль. Но дело вскоре кончилось миромъ; и Комнены (§ 33), по преданію, прислали Владиміру драгоценные дары, въ томъ числе венецъ и бармы (оплечье съ священными ликами) его дъда, греческого Мономаха. Когда въ Россіи установилось царское достоинство, этимъ вѣнцомъ, названнымъ "шапкой Мономаха", стали вънчаться на царство. Мономахъ умеръ въ 1125 г. По словамъ лътописи, "святители, народъ и люди плакали о немъ, какъ дъти плачутъ по отцѣ или по матери". Въ пѣсняхъ сохранилась благодарная память о немъ, смѣшивающая его съ Владиміромъ Св. Въ вихръ

послѣдующихъ усобицъ твердо держалось одно только — пристрастіе русскихъ къ "племени Владиміра": его многіе зовутъ къ себѣ княжить; противъ него никто "не можетъ поднять руки".

§ 43. Мстиславъ Великій. Разгаръ усобицъ. — Потомство Мономаха около полвъка занимало кіевскій престоль (1125—1171), съ небольшими перерывами, и владъло почти всею Русью, за исключениемъ земель Святославичей черниговскихъ, Ростиславичей галицкихъ и Всеславичей полоцкихъ. Даже свободный Новгородъ придерживался Мономаховичей. Привязанность кіевлянъ къ племени Мономаха разрушала родовые счеты, ставила на ихъ мъсто избирательное начало и подготовляла наслёдственность въ одной семьё. Сначала кіевскій столь заняль старшій сынъ Мономаха, Мстиславт, несмотря на то, что были живы более старшіе въ роде: Святославичи съ своими детьми, племя, которое стали называть Ольговичами по крупной личности Олега Святославича, — да дѣти Святополка. Неутомимый и предпріимчивый Мстиславъ "наследоваль поть своего великаго отца" и былъ прозванъ Великимъ. Онъ удачно боролся съ половцами, не безъ выгоды вмѣшивался въ распри между Святославичами и покончилъ съ заклятыми врагами Ярославова потомства — съ полодкими князьями. При помощи самихъ полочанъ, Мстиславъ схватилъ трехъ Всеславичей, посадилъ ихъ, вм вств съ семьями, въ три лодки и спустилъ въ Царьградъ, гдъ они служили императору и отличались въ битвахъ съ арабами. Пріобр'ятеніе Полоцка вовлекло Мстислава въ борьбу съ Литвой, а Новгородъ, гдъ сидълъ его сынъ, принуждалъ его воевать съ Чудью. Это быль последній князь, державшій въ повиновеніи своихъ родичей, строго оберегавшій единство Руси. Послѣ него Мономаховичи уже не прочно держались въ Кіевѣ: тогда насталь разгарт удъльных усобицт. Каждый князь стремился овладъть кіевскимъ престоломъ, опираясь или просто на свою силу, или на договоры и союзы съ другими князьями. Эти союзы происходили часто и измёнялись по обстоятельствамъ, какъ между иностранными державами. Иногда противъ сильнаго и бойкаго князя подымалось разомъ болте десятка князей. Союзы и договоры замънили прежніе способы занятія престоловъ — и родовую "лъствицу восхожденія" или завъщаніе Ярослава, и събзды князей, введенные Мономахомъ. Они доказывали окончательное разложение родового быта и служили выходомъ къ новой поръ государственнаго развитія. Но сначала каждая линія Ярославичей старалась стать независимою,

каждая область стремилась обособиться (§ 37). Усобицы между князьями дошли до того, что нередко ближайте родственники забывали свои родовые интересы и боролись между собой: въ это полстолттіе было 18 великихъ князей. Нигдъ борьба не была такъ жестока, какъ въ самомъ потомствъ Мономаха. Оттого иногда удавалось проскользнуть въ Кіевъ черниговскимъ Ольговичамъ, которые сохраняли свои семейныя черты — даровитость, пылкость и предпріимчивость. Одинъ изъ нихъ, хитрый и упорный Всеволода II Ольговича, даже умеръ на кіевскомъ престоль, ловко подымая враговъ другъ противъ друга — Ольговичей противъ Мономаховичей и Давидовичей, а среди самихъ Мономаховичей — дядей противъ племянниковъ. Но безконечная борьба Ольговичей съ своими двоюродными братьями, Мономаховичами, бледнеть передъ усобицами въ родѣ Мономаховомъ, гдѣ постоянно спорили то двоюродные братья между собой, то племянники съ дядями. Главнымъ образомъ враждовали между собой и чередовались на великокняжескомъ престолъ двъ линіи, происходившія отъ сыновей Мономаха-отъ старшаго, Мстислава Великаго, и младшаго, Юрія Суздальскаго, по прозванію Долгорукаго. Борьба между этими линіями и записана болже подробно въ лътописяхъ.

§ 44. Ольговичи и Мономаховичи. — Разгаръ удёльныхъ усобицъ начался по смерти Всеволода II (1146). Тогда въ Кіевъ сѣлъ братъ его, Игоръ Ольговичъ, при помощи другого своего брата, Святослава. Но кіевляне только и думали, что о потомствъ Мономаха. Они составили грозное въче, съвши на коней. Потомъ разграбили дворы княжихъ мужей и послали сказать племяннику Игоря, Изяславу II Мстиславичу: "Иди, князь добрый! Мы всв за тебя; не хотимъ Ольговичей. Гдв увидимъ твои знамена, тамъ и будемъ". Изяславъ пришелъ, кіевскіе полки передались ему-и онъ сталъ великимъ княземъ, выгнавъ Игоря. Слабый на ноги Игорь быль схвачень въ болотъ, гдъ завязъ его конь, и заключенъ въ темницу. Никто не жалълъ объ немъ, кром'в его родного брата, добраго толстяка Святослава, который сталь изыскивать средства къ его освобожденію. Тотчась съ поля битвы, гдъ былъ плъненъ Игорь, Святославъ прискакаль въ Черниговъ, принадлежавшій его двоюроднымъ братьямъ, сыновьямъ Давида Святославича. "Хотите-ли сдержать клятву, которую вы дали мнъ и Игорю, пять дней тому назадъ?" спросилъ онъ у Давидовичей. Тъ отвъчали, что хотять. Тогда Святославь оставиль у нихъ одного изъ своихъ бояръ, а самъ бросился въ



свой удёль, Новгородъ Сёверскій, чтобы изготовиться къ освобожденію Игоря. Едва успъль онъ ужхать, какъ его бояринъ, оставленный въ Черниговъ, прислалъ сказать ему: "Давидовичи измѣняютъ тебъ, хотятъ схватить тебя: не ъзди къ нимъ, когда пошлють за тобой". Оказалось, что Давидовичи изъ личныхъ интересовъ измѣнили своему роду и соединились съ Изяславомъ. Они мечтали получить много выгодъ отъ этого храбраго и любимаго кіевлянами великаго князя. Вслёдъ затёмъ новые союзники открыто потребовали у Святослава отказаться отъ своего несчастнаго брата. "Возьмите у меня все, только отпустите мнъ Игоря", отвъчалъ Святославъ, заливаясь слезами. Онъ, въ свою очередь, долженъ былъ заручиться какимъ-нибудь союзомъ и послалъ въ Суздаль сказать своему двоюродному брату, *Юрію* Доморукому: "Помилосердуй, пойди въ Кіевъ, сыщи мнѣ брата". А Юрій давно уже мечталь промінять свою непривітливую сторону на богатый и красивый Кіевъ. Ктому же онъ не могъ равнодушно переносить великую, по родовымъ счетамъ, обиду: племянникъ его, Изяславъ, занялъ великокняжескій столъ, попирая права дяди. Юрій уже не разъ пробирался въ Кіеву, занимая Переяславль то набъгомъ, то обмъномъ на другія области; но все неудачно, лишь на короткое время. Онъ тотчасъ же прислалъ Святославу на помощь своего сына, Ивана-и началась жестокая распря въ потомствъ Мономаха.

§ 45. Ольговичи и Давидовичи. — То была самая любопытная борьба въ теченіе всего уд'яльнаго періода. Она наполнена подвигами военной доблести и дипломатического искусства, проявленіями большихъ дарованій съ объихъ сторонъ. Она захватывала огромное пространство, касаясь не только востока, но и запада Европы. Въ ней участвовала почти вся Русь и много иноплеменниковъ. За Юрія стояли, кром'в Ольговичей, Давидовичей и галицкаго князя, половцы, а также впервые появившіеся тогда отряды южно-русской вольницы - бродникова, тогдашнихъ казаковъ; за Изяслава тянули Волынь, Черные Клобуки, финны, венгры, поляки, чехи и нѣмцы. Кровь лилась по всей южной Руси. Были забыты правила нравственности, святость договоровъ и цёлованіе креста. Союзники переходили съ одной стороны на другую. Тогда была въ ходу поговорка; "миръ стоитъ до рати и рать до мира". Съ самаго начала, кромѣ Ивана Юрьевича, къ Святославу пришелъ помощникъ изъ молдавскаго города Берлада, куда, также какъ въ Тмутаракань, стекались бездомные выходцы: то быль обделенный родичами галицкій князь Иванг, по

прозванью Бермадникт. Онъ прибылъ къ Святославу показать свою удаль; а вследъ за нимъ явились и половецкіе ханы, родственники Святослава по женъ. Но еще лучше изготовились Давидовичи съ Изяславомъ. Они совсемъ ожесточились и говорили: "Мы начали злое дёло; такъ ужъ довершимъ братоубійство! Пойдемъ, искоренимъ Святослава, а волость его возьмемъ себъ". Они жестоко опустошали владънія Ольговичей, не щадя даже церковныхъ сосудовъ и колоколовъ. Въ одномъ городъ Давидовичи захватили домъ Святослава и нашли здёсь множество бочекъ меду и вина въ погребахъ, жельзо и мъдь въ кладовыхъ, до 1000 скирдовъ хлѣба, нѣсколько тысячъ коней и 700 рабовъ. Вывхалъ къ врагамъ духовникъ Святослава и сказалъ отъ его имени: "Жестокіе родичи! Довольны-ли вы вашими злодъйствами? Разорили вы волость мою, взяли имущество и стада, истребили огнемъ хлѣбъ и запасы. Или вы хотите еще умертвить меня?" Отъ Святослава потребовали отступиться отъ Игоря. "Нътъ, отвъчалъ онъ: покуда душа моя въ тълъ, не измѣню единокровному".

Святославъ сидълъ въ своемъ Новгородъ Съверскомъ и все поджидалъ Юрія, но тщетно: Изяславъ уже отправилъ степью гонца къ рязанскому князю — и тотъ вторгнулся въ Суздальскую область и задержалъ Юрія. А между темъ, враги подошли къ Новгороду Съверскому. Святославъ захватилъ свою семью и жену несчастнаго Игоря и бъжалъ въ "лъсную землю". Давидовичи бросились въ погоню за нимъ, всего съ 3.000 всадниковъ, и уже догнали; но онъ вдругъ обернулся и разбиль ихъ, а самъ бъжалъ къ вятичамъ. Давидовичи послали ему свое проклятіе: "Убейте его, объявили они вятичамъ-и получите въ награду его имущество". Судьба преслъдовала несчастнаго Ольговича. Ивану Берладнику не сидълось долго за однимъ дъломъ: взялъ онъ у Святослава за свою службу 200 гривенъ серебра да 6 фунтовъ золота-и попалъ въ Грецію, где быль отравлень. При Святославе остался одинь верный союзникъ — Иванъ Юрьевичъ, и на немъ сосредоточилась его любовь. Вдругъ Иванъ заболёлъ. Святославъ забылъ все, остановиль войну и все молился, не отходя отъ постели больнаго. Иванъ умеръ — и Святославъ горевалъ до отчаннія, такъ что самъ отецъ покойнаго, Юрій, прислаль утінать его, обіщая дать ему другого своего сына. Въ то самое время Святослава сразила другая въсть: Игорь забольлъ въ тюрьмъ и постригся въ монахи передъ смертью; но кіявляне убили его на молитв'в,

выволокли трупъ веревками и бросили на рынкѣ. Но съ этихъ поръ насталъ переворотъ въ судьбѣ Святослава. Второй сынъ Юрія, Андрей, отогналъ рязанскаго князя отъ Суздаля — и Юрій перешелъ въ наступленіе. Вскорѣ враги не только были лишены всѣхъ своихъ завоеваній, но Давидовичи чуть не утратили своего Чернигова. Въ такой бѣдѣ они вдругъ измѣнили политику — заключили союзъ съ Святославомъ и Юріемъ противъ Изяслава. Радуясь счастливому обороту дѣлъ, Юрій призвалъ къ себѣ Святослава на свиданіе и пиръ (1147). Друзья съѣхались на границѣ своихъ владѣній, гдѣ было разбросано нѣсколько жалкихъ деревушекъ, среди которыхъ возвышался, на крутомъ берегу рѣчки, деревянный городокъ, окруженный

дремучимъ лѣсомъ, по имени Москва 1).

§ 46. Борьба между Мономаховичами. Съверная Русь. — Умерщвление Игоря ожесточило Святослава Ольговича. Въ то же время Юрій Долгорукій быль оскорблень Изяславомь II, который вытёсниль одного изъ его сыновей, княжившаго въ Новгородѣ, и началъ опустошать оттуда западные предѣлы суздальскаго княжества. "Племянникъ, воскликнулъ Юрій, осрамилъ меня, волость мою повоевалъ и пожогъ; либо стыдъ этотъ съ себя сложу, за землю свою отомщу и честь свою добуду, либо голову сложу". Эта борьба между Мономаховичами была упорнъе борьбы Ольговичей съ Изяславомъ. Она длилась болъе пяти лътъ, съ перемъннымъ счастьемъ: нъсколько разъ Юрій І садился въ Кіевѣ и былъ снова изгоняемъ въ свой Суздаль. Но вообще перевъсъ быль на сторонъ Изяслава: Юрій окончательно утвердился на великокняжескомъ столъ только по его смерти. Это объясняется характерами соперниковъ. Юрій — представитель спверной Руси. Онъ быль разсчетливь, осторожень и коварень, суровъ и властолюбивъ; онъ опасался битвъ и любилъ побъждать терпеніемъ, выжиданіемъ, военными хитростями; его выручаль только сынь, Андрей, который совершаль чудеса храбрости и много разъ подвергалъ свою жизнь опасности. Изяславъ же-представитель южной Руси. Натура храбрая, горячая и предпріимчивая, онъ всёмъ быль обязанъ себё и признаваль

¹) Позднѣйшіе лѣтописцы сохранили такое преданіе о началѣ Москвы. Князь Юрій пріѣхаль однажды на это мѣсто, застроенное селами богатаго боярина, Степана Кучки. Оно очень понравилось ему. Между тѣмъ, гордый бояринъ чѣмъ-то оскорбилъ Юрія, и тотъ убилъ его. Дочь его, красавицу Улиту, Юрій выдалъ замужъ за своего сына, Андрея, а среди селъ основалъ городокъ. Сначала, говорятъ, этотъ городокъ назывался "Кучково", а потомъ уже Москвой, по имени рѣки.

одив личныя заслуги, презирая старое родовое право. Его любимою поговоркой было: "не идетъ мѣсто къ головъ, а голова къ мѣсту". Изяславъ измышлялъ ловкіе военные маневры, устраивалъ для рѣчныхъ битвъ мудреныя лодки съ покрытіями для гребцовъ, заключалъ искусные союзы. Онъ ничего не жалѣлъ для дружины, былъ ласковъ съ народомъ, красно говорилъ на вѣчахъ, нерѣдко созывалъ къ себѣ на обѣдъ всѣхъ горожанъ, отъ мала до велика. Изяславъ напоминалъ кіевлянамъ своего дѣда, Мономаха, и они любили его. Противоположность между сѣверомъ и югомъ Россіи выразилась наглядно при кончинъ соперниковъ. Когда умеръ Изяславъ, плакала вся Русь и даже Черные Клобуки. Кіевляне называли его своимъ "добрымъ господиномъ", славнымъ "царемъ", а больше всего "отцомъ". Черезъ три года (1157) умеръ на великокняжескомъ столъ суровый Юрій, правленіе котораго было тяжело для народа. Кіевляне разграбили его терема и дворецъ за Днѣпромъ, прозванный "Раемъ", и избили его суздальскую дружину; тѣло князя похоронили за городомъ.

Тѣмъ не менѣе значеніе Юрія Долгорукаго важно: онъ положилъ основание съверной Руси; при немъ она выступаетъ на историческое поприще. Въ началѣ нашей исторіи (§ 7) сѣверовостокъ Россіи (губ. Московская, Тверская, Владимірская, Ярославская, Костромская) былъ занятъ финскими племенами, въ особенности мерею. Но сюда постоянно стремилось славянское переселеніе, особенно со времени принятія христіанства Русью: уже въ 12 в. финны почти утратили свою народность, вмѣстѣ съ язычествомъ, и ославянились; это доказывается и лѣтописями, и раскопками могилъ въ томъ краб. Здесь первымъ средоточіемъ славянства быль изв'єстный уже до Рюрика (§ 6), наравнъ съ Новгородомъ и Кіевомъ, маститый Ростовъ, къ которому еще въ 9-мъ въкъ присоединился Суздаль. Затъмъ Ярославъ построилъ Ярославль (§ 24), а Мономахъ — Владимірт на Клязьмъ. Суздальско-Ростовская область, причислявшаяся сначала къ Новгороду, потомъ къ Переяславлю (§ 38), отошла на любецкомъ съвздв (§ 41) къ племени Мономаха. Юрій Долгорукій быль здёсь первымь независимымь удёльнымъ княземъ. И никогда еще русская народность не пріобрътала такого значенія въ этомъ краю, какъ при немъ. Когда Юрій возвращался изъ походовъ на югъ, за нимъ тащились оттуда толны переселенцевъ, которыхъ онъ приманивалъ и одарялъ землями; приходили къ нему и недовольные изъ другихъ мъстъ, особенно изъ

Новгорода, этого прародителя коренного славянства въ томъ краю. Юрій построиль нѣсколько новыхъ городовъ (Юрьевъ Польскій, Переяславль Залѣсскій, по преданію—даже Москву), увеличиль число церквей и священниковъ, проложиль дороги въ дремучихъ лѣсахъ, осушилъ болота. Это былъ хозяинъ и устроитель края, въ которомъ онъ провелъ почти всю свою жизнь. Впрочемъ, Юрій не можетъ считаться полнымъ представителемъ сѣверной Руси. Онъ не предвидѣлъ ея великой будущности и все еще называлъ одну южную Русь "землею русской". Онъ переносилъ на свой сѣверъ южныя названія (Переяславль, рр. Лыбедь и Трубежъ). Его тянуло на югъ; и онъ не успокоился, пока не сталъ кіевскимъ княземъ. Не Юрій, а сынъ его, Андрей, по прозванію Боголюбскій, былъ истиннымъ представителемъ съверной Россіи.

§ 47. Андрей Боголюбскій. Подготовка самодержавія.— Андрей родился въ Суздальско-Ростовской области и прожилъ тамъ безвы вздно до 30 лътъ. Онъ не видалъ другихъ русскихъ князей. Ему чужды были споры разныхъ линій Рюрикова потомства изъ-за "лъствичнаго восхожденія". Юрій I спокойно княжиль въ старыхъ городахъ, Ростовъ и Суздалъ, а Андрей столь же мирно управляль своимь удёломь, даннымь ему отцомь — молодымь пригородомь, Владиміром на Клязьмю. Никто изъ князей не заявлялъ притязаній на эту непривътливую страну, закинутую среди финновъ. Андрей признаваль только силу: для него тоть быль старше всёхь, кто могущественнъе всъхъ. Онъ зналъ только одного государя да подданныхъ, въ число которыхъ должны входить и его ближайшіе родственники. Прелести юга не могли очаровать эту свверную, разсудочную натуру: для нея столицей быль тоть городъ, въ которомъ сосредоточена власть. Презирая родовое старшинство, Андрей стремился къ наслъдственному самодер-жавію "милостію Божіей". Въ личности Андрея была, правда, отчаянная храбрость, необходимая для такого переворота, какой произвелъ онъ; но отвага затмевалась въ немъ хитростью и непреклонностью политика, за что его называли "вторымъ Соломономъ". Андрей отличался еще набожностью. Онъ содержалъ много монаховъ, сооружалъ храмы и монастыри, приходилъ въ церковь по ночамъ, зажигалъ свъчи передъ иконами и предавался слезной молитвъ, раздавалъ милостыню, помогалт больнымъ. Андрей даже воевалъ съ нехристями, сосъдними бол-

гарами, при участіи духовенства, которое шло съ образами пе-

редъ ратью и пріобщало ее св. тайнъ. Страна соотв'ятствовала своему князю. Въ Суздальско-Ростовской области не было такихъ ограниченій княжеской власти, какъ на югь. 1) Здысь не было соперничества между многими князьями, и народъ привыкалъ повиноваться одному князю и его потомству. 2) При отсутствіи соперничества, а также набъговъ степняковъ, на съверо-востокъ князья мало нуждались въ дружинь: следовательно, дружина или боярство не могло пріобр'єсти значенія и ст'єснять власть князя. 3) На югь города привыкли управляться сами собой, посредствомъ своихъ въчъ, и держали себя гордо, даже сами избирали себъ князей. На съверо-востокъ былъ только одинъ маститый городъ, Ростовъ Великій, передъ которымъ даже старый Суздаль казался юнымъ; остальные же города были молодыми и слабыми, и они возникали не сами собой, а благодаря князьямъ. Новые города подчинялись старымъ, какъ ихъ "пригороды": у нихъ не было своего въча; ими даже управляли посадники или тіуны старыхъ городовъ. Они тянули къ князьямъ и помогали имъ укрощать строптивость старыхъ городовъ. Князья, въ свою очередь, благоволили къ новымъ городамъ: Юрій жилъ не въ Ростовъ, а въ Суздалъ; Андрей же поселился въ ничтожномъ Владимірѣ Клязменскомъ, который только-что началъ отстраиваться при немъ. 4) На югѣ не могло сосредоточиться въ однѣхъ рукахъ необходимое для власти богатство, особенно земельное: князьямъ, при ихъ перекочевкахъ, не было разсчета увеличивать и улучшать свои удёлы, и они много тратились на дружину, на добываніе столовъ. На сѣверѣ же, гдѣ не было передвиженія со стола на столь, князь старался передать своимъ д'втямъ пріумноженное насл'єдство. Юрій неусыпно заботился о благосостояніи своей области, и Андрей быль уже самымъ богатымъ изъ всѣхъ русскихъ князей. Это дало ему возможность раздавить Кіевъ, это гитздо старыхъ порядковъ.

§ 48. Паденіе Кіева.—Андрей до того невзлюбиль Кіевь, что не могь ужиться даже подлѣ него, когда Юрій, овладѣвъ имъ, посадилъ его въ одномъ изъ ближайшихъ городовъ: онъ бѣжалъ на родину безъ позволенія отца. При этомъ онъ захватилъ съ собой чудотворную икону Божіей Матери, писанную, по преданію, евангелистомъ Лукой. Когда ее везли въ Суздаль, она остановилась на дорогѣ, близъ Владиміра. Андрей построилъ здѣсь церковь для нея и основалъ село Боголюбово, которое стало его любимымъ мѣстопребываніемъ. Затѣмъ онъ поселился во Владимірѣ, куда перенесъ и кіевскую икону, ко-



Владимірская Божія Матерь. XII. в.



торая стала одною изъ именитъйшихъ нашихъ святынь, подъ названіемъ Владимірской Божіей Матери 1). Зд'єсь-то услыхаль онъ о смерти своего отца и объ избіеній суздальцевъ кіевлянами. Андрей еще больше возненавидёль Кіевь; но лишь 15 лёть спустя удалось ему воспользоваться удёльными усобицами на югѣ, составить союзъ изъ 11 князей и взять Кіевт (1169), котораго до тѣхъ поръ никто не бралъ силою. Мщеніе суздальцевъ было примърное: три дня жгли они городъ и даже Печерскій монастырь; мужчинъ избивали, женщинъ и дътей брали въ плънъ; были похищены иконы, книги, даже колокола. Но важное быль политическій ударь, нанесенный тогда матери городовъ русскихъ: Андрей даже не удостоилъ Кіева своего посъщенія и остался на съверъ, назначивъ кіевскимъ княземъ самаго младшаго изт своихъ братьевъ. Такъ какъ Андрей былъ главнымъ княземъ не только по своему могуществу, но и по родовому праву, то онъ и сталъ великимъ княземъ, но не кіевскимъ, а владимірскимъ или суздальско-ростовскиму. Такъ 1169 годъ ознаменованъ великимъ переворотомъ въ нашей исторіи: южная и сѣверная Русь обмѣнялись ролями; Владиміръ Клязменскій сталъ столицей "земли русской", въ смыслѣ всей Россіи, а Кіевъ превратился въ одинъ изъ удёльныхъ городовъ.

Остальные южно-русскіе города Андрей роздаль потомкамъ Мстислава Великаго, изъ которыхъ образовались князья смоленскіе, волынскіе и галицкіе. Смоленскіе князья выдавались своею даровитостью и энергіей, такъ что ихъ можно назвать распорядителями юга и послѣдними представителями старой Руси. Изъ нихъ особенно прославились два Мстислава — племянникъ Изяслава II и сынъ его, прозванные одинъ Храбрымъ, другой — Удалымъ. Но и эти замѣчательные дѣятели древней Руси находились въ зависимости отъ могущественныхъ князей суздальскихъ. А матерь русскихъ городовъ, забытый и опозоренный Кіевъ, съ каждымъ годомъ падалъ все болѣе и болѣе. Могущественные суздальскіе князья не заботились о немъ—и онъ сталъ игрушкой послѣднихъ удѣльныхъ усобицъ, безполезно

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Владимірская Божія Матерь изображена на прилагаемомъ рисункѣ въ ея нынѣшнемъ видѣ. Она была доставлена изъ Царьграда въ Кіевъ около 1131 г. Андрей Боголюбскій перенесъ ее во Владиміръ въ 1155 г. и вскорѣ установилъ совершаемое понынѣ празднество, въ память приписанной ей побѣды надъ болгарами. Въ 1395 г. икона была перевезена въ Москву, въ Успенскій соборъ, гдѣ она находится и теперь. Письмо на ней поновлено въ 16 в. Въ настоящее время ликъ Божіей Матери прикрытъ слюдой, а одѣяніе—богатѣйшимъ окладомъ.

терзавшихъ южную Русь. До татаръ, въ теченіе 70 л. (1169-1240), въ немъ было до 20 князей, изгонявшихъ другъ друга и княжившихъ иногда лишь по нъсколько мъсяцевъ. При нашествін татаръ, въ Кіевъ сидъль уже не князь, а намъстникъ отдаленнаго потомка Мстислава Великаго, Данила Романовича Галицкаго. Быстрая сміна князей окончательно погубила Кіевъ. Въ пылу борьбы, князья не думали о благосостояніи города и спѣшили дробить кіевское княжество между своими дѣтьми. Народъ не успъвалъ привязаться къ нимъ, и они держались только союзами съ Черными Клобуками, въ особенности же съ суздальскими князьями: южно-русскіе князья все бол'ве и бол'ве становились подручниками сѣверной Руси. Вмѣстѣ съ паденіемъ Кіева падала и вся "Русь", какъ называли тогда попреимуществу кіевскую землю или юго-западную Россію. Она до того ослабѣла отъ усобицъ, что не могла справиться даже съ половцами, которыхъ подстрекала ея соперница, съверо-восточная Россія. Половцы грабили ее съ небывалой дерзостью. Эти бѣдствія такъ врѣзались въ памяти народа, что онъ оставилъ намъ ихъ поэтическое описаніе въ "Словѣ о полку Игоревомъ". Оно разсказываетъ о походѣ (1185) князя новгородъ-сѣверскаго, Игоря Святославича, внука знаменитаго Олега черниговскаго (§ 41).

§ 49. Андрей I Боголюбскій и Мстиславъ Храбрый. — Между тъмъ на съверо-востокъ Россіи разцвъла новая историческая жизнь. Андрей I Боголюбскій жиль уже грознымь и могучимь великимъ княземъ въ своемъ красивомъ дворцъ въ Боголюбовъ. Онъ не любилъ ничего стараго, мѣшавшаго его замыслу утвердить самодержавіе. Онъ прогналъ маститыхъ бояръ и даже собственныхъ братьевъ и племянниковъ: три его брата съ матерью очутились въ Царьградъ. Вскоръ бъжалъ и старый епископъ ростовскій, преслідуемый великимъ княземъ, который заміниль его своимъ приверженцемъ, Өеодоромъ. Андрею даже хотълось имъть собственнаго митрополита во Владиміръ, чтобы еще болъе придать этому городу значение русской столицы; но патріархъ константинопольскій не дозволиль Өеодору даже называться владимірскимъ епископомъ. Впрочемъ Өеодоръ жилъ во Владимір'в, хотя и числился епископомъ ростовскимъ. Подобно своему покровителю, онъ самовольно и жестоко управляль своею епархіей и знать не хотель своего начальника, кіевскаго митрополита. Андрею хотелось, чтобы везде на княжескихъ престолахъ сидъли назначенные имъ и покорные ему князья. Осо-

бенно следиль онь за важнёйшимь тогда городомь, Новгородомъ. Тотчасъ послѣ разгромленія Кіева, тѣ же союзные князья двинулись туда. Но они были разбиты, благодаря храбрости одного Мстиславича, оборонявшаго Новгородъ, которому, по преданію, помогло заступничество иконы Божіей Матери 1). Новгородцы взяли въ пленъ такъ много суздальцевъ, что продавали ихъ въ неволю по 20 коп. за человѣка. Вскорѣ подобная же неудача постигла Андрея и въ Кіевъ. Сначала онъ распоряжался здъсь, какъ властитель, назначаль и изгоняль князей по своей воль. Но южная Русь, наконецъ, возстала, въ лицъ даровитыхъ смоленскихъ князей (§ 48). Вождемъ юга или, какъ говорилъ Андрей, "зачинщикомъ всего выступиль Мстислава Храбрый, отважный и гордый князь, который "не боялся никого, кром'в Бога". Андрей требоваль, чтобы онь "ходиль вь его воль", а иначе "казаль ему путь вонъ изъ русской земли". Мстиславъ остригъ голову и бороду послу Андрея, принесшему такіе приказы, и воскликнулъ: "Скажи своему князю, что если онъ прислалъ къ намъ съ такими ръчами, не какъ къ князьямъ, а какъ къ подручникам и простым людям, то пусть Богъ насъ разсудить". Андрей даже "опаль въ лицъ" отъ ярости. Онъ собраль больтое воинство (болъе 20 князей) и приказалъ: "схватите Мстислава и приведите ко мнъ ". Но Мстиславъ съ своею небольшою ратью разбиль враговь. Упорный Андрей замышляль новое нападеніе на югъ, но внезапная смерть прекратила его неугомонную дъятельность. Онъ палъ жертвой заговора приближенныхъ, вызваннаго его суровымъ правленіемъ. Во главъ заговора стояли его родственники по женъ, Кучковичи, одного изъ которыхъ онъ казнилъ. Андрей былъ убитъ въ своемъ любимомъ дворцѣ 2), въ Боголюбовѣ (1174). Убійцы начали гра-

¹) Эта икона, подъ именемъ Знаменской, стала одною изъ первыхъ русскихъ святынь. Новгородцы установили въ честь ея праздникъ, который соблюдается до нашихъ дней. И теперь поется у насъ въ церкви тропарь, составленный при осадъ Новгорода.

<sup>2)</sup> Изображенные на нашемъ рисункъ остатки лицевой стороны (фасада) этого дворца—единственные слъды древняго посада, въ нынъшнемъ селъ Боголюбовъ, расположенномъ у Клязьмы, въ 10 верстахъ отъ Владиміра. Это—прилегающая къ церкви "моленная" или "молельня" и подлъ нея "съни". Вся постройка изъ бълаго камня, длиной въ 16 арш., шириной—въ 7.— Молельня украшена вверху поясомъ (фризомъ) изъ "сухариковъ", съ колонками подъ ними, между которыми проръзаны окна, всъ закладенныя теперь, кромъ одного. Внизу сквозная арка, также забранная теперь кирпичемъ. Справа полуколонна во все зданіе, съ въточною головкой; она отдъляетъ молельню отъ съней.— Стеми также украшены поясомъ изъ

бить княжескій дворъ; къ нимъ присоединились горожане. Во всей волости народъ избивалъ княжескихъ слугъ и правителей и грабилъ ихъ добро. А трупъ Андрея "бросили въ огородъ



Дворецъ Андрея Боголюбскаго.

собакамъ", какъ выражались его враги. Лишь на шестой день схоронили его сжалившіеся попы; туть только народъ опомнился и зарыдалъ.

сухариковъ, который дёлить ихъ на двё части. Вверху собственно сёни, съ треми окнами и колонками между ними; надъ окнами полукруглый сводъ, также съ сухариками. Внизу рядъ такихъ же колонокъ, какъ въ молельной, соединенныхъ вверху дугообразными перемычками; между инми видно одно еще не задёланное

§ 50. Всеволодъ III Большое Гназдо. — Новый порядокъ вещей продолжаль утверждаться послё Андрея I; но сначала ему пришлось выдержать борьбу со стариной, темъ более, что у Андрея остался только малолетній сынь. Представителями старины были древніе города, Ростовт и Суздаль. Они ненавид вли Владиміръ, недавно заселенный людьми "малыми" и "новыми" ремесленниками, которыхъ привлекалъ Андрей общественными постройками. Ростовцы и суздальцы съ презрѣніемъ смотрѣли на свой "пригородъ" и говорили про его жителей: "это-наши холопы, каменьщики". Особенно негодовали бояре, или старая дружина, у которой владимірцы, съ своимъ княземъ, отняли прежнюю власть. Они возстановили племянниковъ Андрея противъ его братьевъ, которые, по родовымъ счетамъ, были прямыми наслъдниками владимірскаго престола. Вскор' братья поб' дили племянниковъ; даже сами ростовцы начали выдавать зачинщиковъ смуты, своихъ бояръ. Окончательнымъ торжествомъ новаго начала было вступленіе на владимірскій престоль посл'єдняго изъ братьевъ Андрея, Всеволода III: владимірцы цізловали кресть ему "и его дізтямъ", т.-е. на Руси впервые признавалось престолонаслюдіе по прямой линіи. Всеволодъ былъ способнье своего брата утвердить самодержавіе: Андрея погубиль горячій, крутой нравь; Всеволодъ же отличался мягкостью и ровностью характера. Онъ спасаль пленниковь и преступниковь отъ ярости собственныхъ подданныхъ, былъ сдержанъ и умфренъ, не выказывалъ своей власти такъ сурово, какъ Андрей. Не было у него и такой пылкой храбрости, какъ у брата: онъ любилъ сражаться за оконами да рытвинами и нападаль только при върномъ успъхъ. Этоть способъ войны вообще быль свойствень русскимъ на свверь: они отлично оборонялись, между тымь какь на югь умъли и нападать. Подданные любили Всеволода и гордились

щелеобразное окно. Въ самомъ низу дверь, ведущая къ кирпичной лѣстницѣ въ 33 ступени, которая шла на сѣни, извиваясь вокругъ толстаго каменнаго столба съ впадинами (нишами). Въ нижней впадинѣ спрятался израненый въ своей спальнѣ Андрей Боголюбскій. Но заговорщики нашли его по кровавому слѣду и прикончили. Тѣло его лежало подъ сѣнями безъ прикрытія, кока одинъ изъ нихъ не выбросилъ для него ковра и корзна (§ 31) изъ окна сѣней.—Сторона, затушеванная на нашемъ рисункѣ, также раздѣлена поясомъ; но отъ него уцѣлѣли только головки колонокъ съ перемычками да двѣ подставки къ нимъ. По угламъ видны двѣ полуколонны во все зданіе. Вверху закладенная теперь дверь съ полукруглымъ сводомъ, которая вела въ княжескіе покои. На противоположной стѣнѣ сѣней былъ входъ въ молельню, который притворялся желѣзною дверью.

имъ, называли его "Великимъ"; а умная, осторожная политика доставляла ему вліяніе почти на всі русскія области. Всеволодъ искусно пользовался раздорами между князьями, даже ловко самъ ссорилъ ихъ. Онъ почти повелѣвалъ Рязанью, Смоленскомъ и Кіевомъ; его слушались упрямые Ольговичи черниговскіе; къ его покровительству прибъгалъ даже отдаленный Галичъ. Въ "Словъ о полку Игоревъ" сказано про него: "ты можешь расплескать Волгу веслами и выпить Донъ шлемами". Утвержденію самодержавія помогала и многочисленность семьи Всеволода, котораго прозвали Большим Гипздом: на сверъ не могло быть недостатка въ князьяхъ; и всѣ правители суздальскоростовской, а потомъ и московской земли принадлежали къ потомству "Большаго Гнъзда". Наконецъ, важно и то, что Всеволодъ княжилъ долго, 37 лътъ, и умеръ спокойно (1212). Во все это время на съверъ не было усобицъ: народъ мирно переходилъ отъ стараго быта къ новому. Только подконецъ зашевелилась смута. Новгородг, сначала подчинявшійся вліянію Всеволода, подобно другимъ городамъ Руси, понялъ, что дъло касается его независимости, и рушился отстаивать свою старину.

§ 51. Господинъ Великій Новгородъ. — Новгородъ былъ лучшимъ образцомъ древнихъ городовъ; а по паденіи Кіева онъ сталь представителем стараго порядка вещей. Этоть порядокъ состояль въ томъ, что интересы земщины считались общимъ дёломъ для всёхъ: отсюда названіе община, которое на Западё переводили словомъ "республика". Такъ было вездъ на Руси до появленія государства и отчасти при первыхъ князьяхъ, призывавшихъ даже въ свою думу градскихъ старцевъ (§ 26). Но въ другихъ мъстахъ, по мъръ обособленія и усиленія князя съ его дружиной, падало значение первобытной торговой знати, "нарочитыхъ людей" (§ 11), а также и городскаго въча. Въ Новгородъ же эти старыя силы сохранялись и даже развивались въ удѣльную пору. Здѣсь уже до Рюрика (§ 6) возникла обширная торговля, а также много промысловъ, которые приводили къ замъчательному переселенію (колонизаціи). И долго потомъ новгородцы развивали самостоятельно эту деятельность. Повольники (§ 6) доставляли имъ не только богатые товары, большія земли, но и ту славу, которою пользовались повсюду "верхніе вои" (§ 22). Они наводили страхъ повсюду и какъ отчаянные разбойники: грабили купцовъ по Волгъ до самыхъ ея устьевь, выжигали поселенія, набирали пленныхь, продавали даже христіанъ въ Азію черезъ посредство болгаръ.



Удаленные отъ усобицъ и отъ набъговъ степняковъ, новгородцы не нуждались въ князьяхъ; а князья часто искали у нихъ защиты, то укрывались въ ихъ городъ, то собирали тамъ земскіе полки и нанимали сосёднихъ варяговъ. Князья не засиживались долго въ Новгородъ: имъ не люба была такая самостоятельность населенія, да и увлекала ихъ борьба за Кіевъ. А вмъстъ съ ними перекочевывала и ихъ дружина: она не могла мѣшать развитію мѣстной торговой знати, какъ въ некоторыхъ другихъ волостныхъ городахъ, где бояре усаживались плотными гдёздами, на правахъ полныхъ собственниковъ, служилыхъ вотчинниковъ, помогая своимъ князьямъ искоренять слёды общинно-родового быта. Такъ, если и въ Новгородъ развивалось частное землевладъніе, то оно скоплялось въ рукахъ "нарочитыхъ" туземцевъ или "лучшихъ людей", которые все росли, укрѣпляясь связью съ общиной, отстаивая противъ князей, за одно съ народомъ, вольности "Господина Великаго Новгорода". Оттого-то, если въ Новгородъ, который первый пожелаль подавить родовыя усобицы (§ 19), должна была возникнуть княжеская власть, то она не нарушала первобытнаго самоправленія. Здёсь князь сохраняль лишь первоначальное значение исполнителя воли общины, сановника. Это быль только наемный стражь, "воевода кормленый". Новгородцы брали себѣ князей "по всей волѣ своей, по своимъ старинамъ" и предлагали имъ "рядъ", договоръ: льготная грамота Ярослава (§ 25) была лишь узаконеніемъ изначальныхъ порядковъ. Если князь не исполняль ряда, община говорила: "ты собъ, а мы — собъ"; и ему "указывали путь". А онъ былъ такъ безсиленъ, такъ чуждъ новгородцамъ, что однажды шепнуль обиженнымъ нъмецкимъ купцамъ, которые пожаловались ему: "если вы-мужи, отплатите имъ хорошенько тою же монетой". Если изгнанный князь грозиль новгородцамъ насильно водворить у нихъ собственнаго преемника, то они говорили: "коли у твоего сына двъ головы, то присылай его". На "кормлю" князя собирали особую подать, которая называлась "даромъ". Хотя у князя "на свняхъ" была своя "судебня", но кругъ ея въдомства былъ узокъ; да и тутъ сидъли выборные изъ новгородцевъ. Князя ограничивали даже въ охотѣ и сѣнокосахъ. Требовали, чтобы ихъ волостей онъ "не держалъ своими мужьями, а новгородскими": онъ и его дружинники даже торговать могли только на имя какого-нибудь новгородца. Князь принужденъ былъ назначать въ сановники новгородскихъ "лучшихъ

людей", которые хотя и назывались "боярами", но земскими, а не княжими. А по смерти Мономаха уже и сановники становятся избранниками "сонмища людскаго" или вѣча. Но и эти избранники находились подъ строгимъ надзоромъ общины: въ случав провинности, она грабила и распродавала ихъ добро и челядь, истязала ихъ самихъ и даже кидала въ Волховъ, "яко разбойниковъ". Выбирали изъ лучшихъ людей, и даже съ соблюденіемъ очереди по "отечеству", какъ бы примѣняясь къ лѣствичному восхожденію (§ 37). Эти бояре были "купцы богатые", какъ пѣлось въ пѣсняхъ. Они владѣли огромными землями, по нѣскольку сотъ верстъ въ окружности, а главное—имѣли большіе капиталы, которые отдавали за проценты: у нихъ всегда хранилось въ "ларяхъ" много долговыхъ "досокъ".

Въ рукахъ этой торговой знати находилось управление общиной. Во главъ его стоялъ посадникъ, который получалъ жалованье и сохраняль "степень" (должность), пока быль любъ народу. Онъ быль важнье князя, который не могъ распоряжаться безъ него. Онъ руководилъ совъщаніями сановниковъ, собиралъ дани, снаряжалъ пословъ, имълъ свою печать; его имя писалось въ началъ грамотъ, вмъстъ съ именами владыки и тысяцкаго. Тысяцкій стояль вслёдь за посадникомъ. Его должность была первоначально военная, также какъ и должности подчиненныхъ ему сомских»; а потомъ всв они стали и гражданскими служителями. Посадники и тысяцкіе сохраняли за собой званіе и не мало власти даже "слізая со степени"; только тогда они назывались "старыми" (отставными), въ отличіе отъ "степенныхъ" или должностныхъ. Къ высшему управленію принадлежали еще "кончанскіе старосты" или главы пяти концовъ, на которые распадался обширный Новгородъ 1). Концы представляли собой какъ бы отдъльные города: они назывались "господами великими концами", имъли свои "кончанскіе сходы", управлялись собственными старостами. Столь же независимы были въ своихъ мёстныхъ дёлахъ улицы, слободы и посады, а также гостинные "ряды" или купеческія

<sup>1)</sup> Прилагаемый рисунокъ представляетъ древнъйшій планъ Новгорода, который находится подъ главною святыней города (§ 49), въ Знаменскомъ соборъ. Здѣсь видимъ объ "стороны" Новгорода—Торговую и Софійскую, раздѣленныя между собой Волховомъ и его рукавомъ. Нанесены и всъ пять "концовъ" — Плотницкій, Славенскій, Неревскій, Загородный и Гончарный или Людинъ. Къ берегамъ Волхова примыкаютъ главныя сооруженія, образующія средоточіе города—Кремль съ соборомъ св. Софіи на Софійской сторонъ и Ярославово дворище—на Торговой.

Планъ Господина Великаго Новгорода.

гильдін. Отсюда изобиліе выборныхъ властей и путаница между ними. Ктому же чемъ дальше, темъ чаще, почти ежегодно, сменяли сановниковъ, но отставные сохраняли вліяніе въ своихъ углахъ. Подлъ свътскихъ сановниковъ, и почти наравнъ съ посадникомъ, пользовался властью владыка, архіепископъ. Это былъ не ставленникъ кіевскаго митрополита, а избранникъ вѣча. Съ виду владыка былъ словно государь: такъ и называли его иноземцы У него былъ большой дворъ, свой судъ, свой полкъ, свои послы, своя нечать. Онъ принималъ иностранныя посольства, и на грамотахъ его имя стояло впереди всёхъ. Могущество владыки опиралось на религіозность новгородцевъ. Они не жалъли казны на постройку церквей и монастырей; многіе изъ нихъ принимали схиму и шли проповъдниками въ невъдомыя дебри къ "поганымъ" (язычникамъ) сѣверо-востока, впереди удалыхъ "молодцовъ", повольничковъ. Отсюда вышли соловецкіе просвътители; нигдъ не было столько житій святыхъ, чудесъ и знаменій. Владыка предсёдаль, въ отсутствіе князя, и въ боярском совтть, который и собирался у него "въ палатъ". Совътъ состоялъ изъ князя или его намъстника и сановниковъстепенныхъ и старыхъ посадниковъ и тысяцкихъ, сотскихъ и кончанскихъ старостъ, —всего отъ 8 до 60 лицъ. При немъ состояли "биричи" или "позовники" —исполнители его приговоровъ, полицейскіе. Совътъ собирался по мъръ надобности, по призыву владыки, князя или посадника, на дворъ князя или у "владыки въ палатъ". Онъ обсуждалъ дъла по докладамъ посадниковъ и тысяцкихъ, издавалъ "думы" или указы, подготовляль черновки новыхъ "строкъ" (законовъ) для въча, велъ дипломатическія сношенія, твориль судь. Въ самыхъ важныхъ и трудныхъ дёлахъ совётъ долженъ былъ "поговорить съ Господиномъ Великимъ Новгородомъ", т.-е. обратиться къ въчу. Впие нигдъ не достигало такого развитія, какъ въ Новгородъ. Здѣсь оно имѣло выстій надзоръ надъ всѣми: ему принадлежала верховная, законодательная власть, а также и последній, смертный судъ и расправа. Въче собиралось "на Ярославлъ дворъ ". Его созывали князь или посадникъ, а иногда просто кто зазвонить въ въчевой колоколь: говорилось — "сзвонить въче". На вѣче собиралась вся община, со своими боярами, сановниками и съ "вѣчнымъ дьякомъ" для записей; а духовенство являлось лишь при разбор' церковных дёль. По общеславянскому обычаю, весь "міръ" и избиралъ властителей, и вершилъ дъла единогласно; а кто противился общему приговору, того

нерѣдко топили въ Волховѣ, добро же его грабили. Но заправилами здѣсь, какъ и на кончанскихъ сходахъ, были "старые" сановники, "лучшіе люди": они держали въ своихъ рукахъ толпу силой своей опытности, соумышленія, а главное—своихъ неисчислимыхъ "досокъ" на бѣдноту.

Новгородъ особенно процвъталъ въ 12-мъ и началъ 13 въка, т.-е. въ разгаръ удёльныхъ усобицъ въ остальной Руси. Ему подчинялось много пригородовъ, и такихъ, какъ богатый *Торжокъ* и могучій *Исковъ*, который, даже ставши независимымъ въ 14 в., устроился совершенно по образцу своего старшаго брата. А "земля св. Софіи", какъ называлась новгородская область, обнимала всю сѣверную Россію до Волги и Камы. Ближайшія земли раздѣлялись на 5 пятинт: онъ занимали огромное пространство отъ Пейпуса (Чудское оз.) и р. Великой до Мологи, отъ истоковъ Волги до Бълаго м. Дальнъйшія, также пять, данническія земли или "волости" углублялись безъ конца на съверо-востокъ: къ нимъ причислялась даже за-уральская Югра. Новгородъ былъ высоко чтимъ по всей Руси: кіевскіе князья женились на его боярыняхъ и боярышняхъ. Его знали тогда и на Западъ: по своему богатству и торговлѣ, онъ соперничалъ съ первыми городами Европы. Но уже въ началѣ 13 вѣка силу Новгорода стали подрывать внутренніе раздоры. Чёмъ больше богатёли и властвовали бояре или лучше люди, которыхъ всего было съ полсотни семей, темъ сильнее чувства зависти и справедливости овладъвали людьми меньшими, черными (отсюда "чернь") или "простою чадью", состоявшею изъ рабочихъ и ремесленниковъ. Чадь голодала и плодилась до того, что уже только часть ен отливала въ невольничество: остальные теснились дома и начинали подымать смуты. Часто въче кончалось кровопролитіемъ; нето составлялось два вѣча, и между ними происходила свалка на мосту. Оттого тогда князья правили Новгородомъ среднимъ числомъ не больше, какъ по три года, а посадники и того меньше. Эти волненія были тѣмъ опаснѣе, что Новгородъ никогда не могъ выставить крупныхъ, геніальныхъ личностей. Ими-то и ръшились воспользоваться суздальцы, которые не могли терпъть подлъ себя такое гнъздо старины, помогавшее ростовцамъ во время волненій въ Суздальской земль, по смерти Андрея І. Всеволодъ, въ концѣ своего княженія, задумалъ сокрушить новгородцевъ; но къ нимъ на помощь приспъли два знаменитыхъ Мстислава.

§ 52. Мстиславъ Храбрый и Мстиславъ Удалой. — Метиславъ Храбрый и сынъ его, Мстиславъ Удалой — последние и лучтие представители южной Руси и стараго порядка вещей. Мстиславъ Храбрый былъ призванъ новгородцами, вскоръ послъ того, какъ разбилъ рать Андрея близъ Кіева (§ 49). Онъ принесъ имъ много пользы, отстаивая ихъ независимость. Новгородцы причитали надъ его трупомъ: "зашло наше солнце, и остались мы беззащитными". Они похоропили его въ той гробницъ, гдъ покоился прахъ перваго изъ умершихъ у нихъ князей, построившаго Св. Софію: эта гробница стала предметомъ народнаго поклоненія. Л'втописецъ говорить о Храбромъ: "онъ всегда стремился къ великимъ дъламъ; и не было земли на Руси, которая не любила бы его и не желала бы назвать его своимъ княземъ". Мстиславъ Удалой прославился больше своего отца. Отвага была его отличительной чертой: война была его жизнью; съ нимъ маленькій отрядъ бросался на цёлое войско. Но Удалой воевалъ только въ крайнемъ случав, снарядивъ предварительно несколько посольствъ къ врагу съ мирными предложеніями. Честной крестъ, защита земли русской да "правда", подъ которой онъ разумълъ старый порядокъ, —вотъ что было его "стягомъ". А такъ какъ тогда, въ переходную эпоху, старин повсюду наносились удары, то его боевая пылкость постоянно находила пищу. Удалой выступаеть въ исторіи уже не молодымъ. Долго безвъстно сидълъ онъ въ своемъ удёль, Торопит, гдь женился на дочери выкрещеннаго половецкаго хана, Котяна, и уже успълъ выдать дочь свою замужъ за сына Всеволода III. Между тъмъ Всеволодъ пресъкъ волжскій путь новгородцамъ и не пропускалъ къ нимъ хльба. Въ ихъ безплодной земль произошель страшный голодъ. А тъмъ временемъ Всеволодъ съялъ раздоры между новгородцами. "Лучшіе" желали поправить свою торговлю дружбой съ Суздалемъ; разбогатъвшій пригородъ, Торжокъ, враждовалъ съ своимъ матерымъ городомъ, и суздальцы хотъли поставить его на мъсто Новгорода. Но тутъ явился Удалой, никъмъ не призванный. Онъ взялъ Торжокъ и послалъ сказать новгородцамъ: "Пришель я къ вамъ, услыхавши, что вы терпите насилія отъ суздальцевъ: жаль мит стало своей отчины. Не быть Торжку Новгородомъ, а Новгороду Торжкомъ!" Новгородцы отвѣчали: "Иди, князь, на столъ!" Затѣмъ Удалой выступилъ противъ Всеволода; но тотъ согласился на всѣ его условія. Тогда онъ повоевалъ Чудь, и все, награбленное въ ней, отдалъ новгородцамъ да дружинъ. Тутъ узналъ Удалой, что неугомонные Ольговичи

выгнали изъ Кіева его родственниковъ, Мономаховичей. Онъ просиль помощи у новгородцевъ. "Куда ты, князь, взглянеть очами, туда мы обратимся своими головами", отвъчали они. Не успълъ Мстиславъ возстановить правду на югъ, какъ съ запада притла въсть о гибели земли русской: венгры захватили Галичъ, а поляки напали на волынскаго князя, Данила Романовича. Удалой прогналъ чужеземцевъ и, посадивъ Данила на Волыни и въ Галичъ, выдалъ замужъ за него свою дочь. Еще не успъвши окончить этого дъла, онъ снова помчался въ Новгородъ.

§ 53. Мстиславъ Удалой, Юрій II и татары.—Тогда на съверъ произошли важныя событія. Умеръ Всеволодъ III (§ 49), и въ Суздальской землѣ поднялась такая же смута, какъ по смерти Андрея. Теперь борьба шла между братьями. Всеволодъ завъщаль владимірскій столь не старшему сыну, Константину, а младшему, *Юрію II*. Константинъ возсталь на брата, въ союзѣ съ новгородцами, которыхъ Юрій притѣснялъ, подобно своему отду. Мстиславъ снова внезапно явился въ Новгородъ и сказалъ: "Либо возвращу мужей новгородскихъ и новгородскія волости, либо голову свою повалю за Великій Новгородъ. И во многомъ Богъ, и въ маломъ Богъ и правда!" Быстро двинулся онъ на Владиміръ и по дорогѣ соединился съ Константиномъ. У р. Липицы онъ увидѣлъ рать суздальскую. Юрій, у котораго было гораздо больше войска, уже праздновалъ побѣду шумнымъ пиромъ, приговаривая: "мы ихъ сѣдлами закидаемъ". Но онъ былъ разбить на-голову. Честь побѣды принадлежала Удалому: онъ три раза пробивался сквозь ряды непріятельскіе, кругомъ нанося удары своимъ топоромъ, который былъ привязанъ у него къ рукъ веревкой. Послъ липецкой битвы, Мстиславъ опять появился въ Галичѣ, снова занятомъ венграми и поляками. Онъ вторично освободилъ его и не только милостиво поступилъ съ плѣнными, но даже простиль боярь, бывшихь въ заговорѣ съ чужеземцами. Галичане называли Удалого "своимъ свѣтикомъ, сильнымъ соколомъ" и выбрали его своимъ княземъ. Всѣ радовались и пировали, какъ вдругъ прискакалъ Котянъ. Онъ извъстилъ о нашествіи съ восхода солнца невѣдомаго врага: то были *та-тары*. "Сегодня они отняли нашу землю, завтра возьмутъ вашу", сказалъ Котянъ и звалъ русскихъ на помощь. Мстиславъ наскоро устроилъ княжескій съёздъ. Собралось много князей, но Юрія II не было. Рѣшили не допускать татаръ въ предѣлы Руси и двинулись въ половецкія степи. Удалымъ овладѣлъ горячечный пыль. Онъ избиль татарскихъ пословъ и спѣшиль впередъ всего съ 10.000, не поджидая остальныхъ князей. У р. Калки (Калміусъ) его маленькій отрядъ попаль въ засаду (1224). Мстиславъ былъ разбить и бѣжалъ впервые въ своей жизни. Ему удалось ускакать въ Галичъ. Съ тѣхъ поръ счастье и слава покинули его. Онъ поддался внушеніямъ коварныхъ и мятежныхъ бояръ галицкихъ, которые поссорили его съ Даниломъ Романовичемъ и свели съ королемъ венгерскимъ, Андреемъ. Мстиславъ отдалъ свою дочь замужъ за Андрея, а въ приданое пошло Галицкое княжество. Вскорѣ онъ понялъ интриги бояръ, раскаялся и сказалъ Данилѣ: "Сынъ мой! согрѣшилъ я, не далъ тебѣ Галича". Затѣмъ ослабѣвшій духомъ и тѣломъ Удалой по- ѣхалъ въ Кіевъ, но на дорогѣ умеръ. Передъ смертью онъ успѣлъ постричься въ монахи.

§ 54. Мелкія княжества. — Кром' Новгорода и княжествъ Кіевскаго и Суздальскаго, въ періодъ борьбы за удёлы было много другихъ областей или мелкихъ княжествъ (§ 38). Почти каждое изъ нихъ вовлекалось въ общія усобицы и мимолетно украшало себя титуломъ великокняжескимъ; но въ сущности ни одно изъ нихъ не играло исторической роли. Изъ нихъ княжество Туровское постоянно принадлежало потомству Изяслава I, но не имъло никакого значенія. Княжество Переяславское было тъсно соединено съ кіевскимъ и раздъляло его судьбу. Смоленское княжество подчинялось потомкамъ Мстислава Великаго, Ростиславичамъ. Оно тянуло къ Кіеву, вмёшивалось въ его дёла и защищало его. Старый порядокъ вещей сохранялся здёсь строго: въ Смоленскъ было сильное въче, которое неръдко горячо спорило съ своими князьями. Но въ то же время кипъли усобицы, раздробившія его землю на много ничтожных удёловь. Все это такъ ослабило Смоленскъ, что уже съ начала 14 въка онъ сталъ подчиняться окръпшей Литвъ, помогая ей своею ратью въ борьбъ противъ Москвы и ливонскихъ нъмдевъ. Тъми же самыми чертами отличается судьба Чернигово-Спверской области, этого древняго гитада стверянъ (§ 6). И здъсь глубоко укоренился старый въчевой порядокъ; но онъ лишь разжигалъ удъльныя усобицы. Онъ были здъсь безконечны: извъстные Ольговичи весьма правильно подвигались по "лъствичному восхожденію"; оттого они упорно стремились въ Кіевъ, на который имъли право по родовымъ счетамъ. При нашествін татаръ, на черниговскомъ престолъ сидълъ правнукъ Олега, Мстиславъ Удалой. Онъ палъ въ битвъ при Калкъ и оставилъ престолъ сыну своему, Михаилу. Вследстве удельных усобиць, княжество Съверское отдёлилось отъ Черниговскаго тотчасъ по смерти Святослава Ярославича: тогда извёстный Олегъ (§ 41) сёлъ въ Новгородё Сёверскомъ, который уже не выходилъ изъ его потомства. Впрочемъ, Сёверское княжество постоянно было въ тёсныхъ связяхъ съ Черниговскимъ, и нерёдко князья передвигались изъ одного въ другое. Борьба съ татарами окончательно подорвала старые города: на мёсто Чернигова и Новгорода Сёверскаго выдвинулся ничтожный Брянскъ, окруженный лёсною трущобой. Но смута все возростала—и ею воспользовалась окрёптая Литва.

За 100 л. до битвы при Калкѣ, тотчасъ по смерти Владиміра Мономаха, братъ Олега, *Ярославъ Святославичъ*, поссорился съ своими родственниками и ушелъ въ Муромъ, гдѣ не было отдѣльнаго князя со времени Глѣба (§ 23). Онъ основалъ тамъ самостоятельное владѣніе, которое послѣ его смерти распалось на два княжества—*Муромское* и *Рязанское*. Потомки Ярослава Святославича удержали за собой эти земли до нашествія татаръ; но они находились въ такихъ близкихъ связача съ могуществопними сугла и скими князиями, ито ими мотио татаръ; но они находились въ такихъ близкихъ связяхъ съ могущественными суздальскими князьями, что ихъ можно было назвать подручниками сѣверной Руси. Къ концу періода, на далекомъ сѣверѣ, на полпути между Суздалемъ и Новгородомъ, зародилось еще одно княжество, которому суждено было играть видную роль въ исторіи, хотя и недолго. Тамъ, на землѣ финской веси (§ 7), среди дремучихъ лѣсовъ и непролазныхъ болотъ, новгородскіе молодцы издавна вели торгъ и рубили поселки. Къ нимъ присоединились суздальцы: русское переселеніе усилилось при Юріи Долгорукомъ, который строилъ тамъ городъи. Около 1200 г. выдвигается Тверъ, какъ пограничный городъ между владѣніями Суздаля и Новгорода. Она быстро развивалась, благодаря бойкой торговлѣ съ финнами, литовцами и татарами: около 1250 г. она захватила вліяніе на верхнемъ Поволожъѣ и стала княжествомъ при внукѣ Всеволода ІІІ, и татарами: около 1250 г. она захватила вліяніе на верхнемъ Поволожь и стала княжествомъ при внук Всеволода III, Ярослава. Сынъ Ярослава, Михаилъ, уже вступилъ въ борьбу съ Москвой и Новгородомъ за великокняжескій титулъ, которая вскор превратилась въ борьбу за независимость. Тогда же начался союзъ Твери съ Литвой противъ общаго грознаго врага: Михаилъ женилъ своего сына на дочери Гедимина.

О Полоцком княжеств мало изв стно, за отсутствіемъ м стныхъ л тописей. На немъ словно лежало проклятіе. Русскіе и посл чарод в Всеслава (§ 25) долго считали его какимъ-то льявольскимъ гн зломъ. Толковали булто тамъ мертвення фалать

дьявольскимъ гнъздомъ. Толковали, будто тамъ мертвецы вздятъ

но городу на коняхъ, такъ что ихъ-то не видно, только копыта сверкають, и кого ударять эти коныта, тоть умираеть. До чего доходила ненависть русскихъ къ Полоцку, видно изъ поступка Мстислава Великаго съ потомствомъ Всеслава (§ 43). Правда, Всеславичи возвратились, но начали разаться между собой. Существуетъ преданіе, будто нікоторые изъ нихъ, спасаясь отъ пресл'єдованій Мстислава, удалились въ литовскіе л'єса — и отъ нихъ произошли литовские князья. Вфрно одно: какъ только образовалось великое княжество Литовское, Полодкъ подчинился ему. Волынская область сначала управлялась различными князьями Рюрикова рода, согласно съ "лъствичнымъ восхожденіемъ". Но съ Мономаха она утвердилась за его потомствомъ. Здъсь княжилъ Изяславъ II: Волынь-то и дала ему перевъсъ въ борьбъ съ Юріемъ Долгорукимъ за кіевскій столъ (§ 45). Внукъ Изяслава, Романг, владель въ одно время и Волынью, и Галичемъ.

§ 55. Галицкое княжество или Червонная Русь.—Галицкое княжество или Галичина (отсюда-Галиція), какъ называлась тогди Червонная Русь (§§ 21, 23, 24), — одно изъ самыхъ своеобразныхъ и важныхъ явленій въ нашей исторіи. Оно, подобно Полоцку, было отдёльною землей, связанною съ Русью только князьями (§ 38). Но здёсь Рюриковичи подчинялись другимъ условіямъ, чѣмъ на Руси. Галичина, подобно Волыни, сохранила болье чистую кровь въ своемъ населеніи, подходившемъ къ западнымъ славянамъ. Это была плодородная земля, которая рано разбогатьла, сбывая свои произведенія въ Олешье и поднимая чужіе товары по Дністру, берега котораго были усвяны городами. На ней рано развился городской быть: Галичь славился своимъ сильнымъ въчемъ, которое судило князей не только за ихъ правленіе, но и за частную жизнь. Но, чего не было нигдъ на Руси, на этой же благодатной землъ вскормился разрядъ крупныхъ вотчинниковъ, которые были также и богатыми куппами. Подъ вліяніемъ польскаго панства и венгерскаго магнатства, онъ превратился въ могущественное боярство, которое заправляло даже в'ячемъ, не говоря уже про князей. Свиръпые и коварные бояре въ Галичъ играли присягой, судили и изгоняли князей; однажды разомъ повъсили троихъ. Разъ одинъ бояринъ даже "вокняжился", только ненадолго. Но сребролюбіе и сварливость подрывали ихъ могущество. Однихъ изъ нихъ подкупали поляки, другихъ венгры. Всв они въчно ссорились и даже дрались между собой, высасывая при этомъ

сови народа. Оттого "простая чадь" тянула въ князю, какъ

къ "Богомъ данному держателю". Галицкая область отдёлилась отъ Руси, какъ самостоятельное вняжество, когда ею овладёли правнуви Ярослава I, Василько и Володарь (§ 38). Сынъ Володаря, Владимірко, изгнавъ своего племянника, Ивана Берладника (§ 45), сталъ единодержавнымъ въ Галичинъ. Его можно считать основателемъ Галицкаго княжества, такъ какъ онъ сдёлалъ Галичъ своимъ стольнымъ городомъ. Владиміркѣ трудно было утвердить свое княжество, окруженное сильными сосъдями — венграми, поля-ками и кіевскою Русью; но это быль ловкій дипломать, "много-глаголивый лицемъръ". Когда было нужно, онъ притворялся умирающимъ и кроткимъ, а по минованіи бъды становился дъятельнымъ и свиръпымъ, смъялся надъ крестнымъ цъло-ваніемъ и называлъ глупцами довърчивыхъ. Ему наслъдовалъ сынъ, *Ярославъ Осмомыслъ*, также ловкій и сильный князь, женатый на дочери Юрія Долгорукаго; въ "Словѣ о полку Игоревѣ" восторженно описывается его внѣшнее могущество. Но внутри страны распоряжались бояре. Они нанесли много жестокихъ обидъ Осмомыслу: сожигали живьемъ близкихъ ему людей, изгнали его сына и призвали Романа волынскаго. Романъ напоминалъ Удалого: его назвали "Великимъ". Лътописецъ говорить о немъ: "онъ бросался на враговъ, какъ левъ; пролеталъ по ихъ землѣ, какъ орелъ; гнѣвенъ былъ, какъ рысь; губителенъ, какъ крокодилъ; храбръ же, какъ туръ". Романъ часто билъ половцевъ, ятвяговъ и литовцевъ: послѣднихъ запрягалъ въ плуги, заставлялъ пахать и расчищать лѣса. Тогда сложилась поговорка: "Романе, лихомъ живеши, литвою ореши". "Не передавивши пчелъ, не съѣшь меду", сказалъ Романъ, прибывъ въ Галичъ, и бросился на бояръ, призвавшихъ его: заманивъ ихъ знаками дружелюбія, онъ началь жечь ихъ, четвертовать, зарывать живыми въ землю, сдирать съ нихъ кожу. Сила Романа чувствовала ь далеко: онъ навремя подавиль междоусобія въ южной Руси и распоряжался кіевскимъ престоломъ. Романъ погибъ въ битвѣ съ поляками. Его молодая вдова, съ двумя малютками, изъ которыхъ старшему, Данилѣ, было 4 года, испытала жизнь, полную приключеній. Ночью, черезъ проломъ въ стѣнѣ, она бъжала отъ мятежныхъ бояръ и скиталась то въ Польшъ, то въ Венгріи. Лишь 25 лътъ спустя, Даниль удалось утвердиться на галицкомъ престолъ. Уже тогда онъ прославился геройствомъ: онъ храбро дрался при Калкъ, не замъчая опасной раны

въ груди. Данило оказался однимъ изъ знаменитъйшихъ князей древней Руси: его слава прошла отъ Суздаля до Рима.

§ 56. Нъмцы. — Передъ нашествіемъ татаръ у русскихъ возникли новые враги - нъмцы. Наши предки еще до Рюрика находились въ сношеніяхъ съ чудскими эстами и литовскими ливами, жившими по берегамъ Балтики, отъ Финскаго залива до Нѣмана (§§ 7, 8). Ярославъ I построилъ здѣсь Юрьевъ (§ 24), переименованный нъмцами въ Деритг. Послъ него наши князья делали походы въ эту страну изъ Новгорода и Полоцка. Нъкоторыя изъ жившихъ тамъ языческихъ племенъ подчинились имъ и платили дань. Но они сохраняли свое язычество: наши князья отличались в вротерпимостью, а пропов вдники обходили этотъ край, устремляясь на северо-востокъ. Туземцы, жившіе у самыхъ береговъ моря и Западной Двины, начинали уже богатъть: они торговали далеко, даже съ поселеніемъ Висби на о. Готландъ. Вдругъ буря занесла нъмецкихъ купцовъ изъ Бремена въ устье Двины (1150). Вскор за ними прибылъ сюда священникъ Мейнгардъ для крещенія язычниковъ; онъ построилъ церковь и крупкій замокъ и быль назначень епископомъ. Одинъ изъ первыхъ его преемниковъ, упорный Альбертъ, утвердилъ здёсь нёмецкое господство. Онъ основалъ братство духовныхъ рыцарей — полумонаховъ, полувоиновъ и назвалъ его Орденомъ меченосцевъ или ливонскихъ рыцарей. Рыцари носили бълый плащъ и вышивали на немъ красный мечъ съ крестомъ. Папа далъ имъ право владъть землями новообращенныхъ. Начальникъ ихъ назывался "магистромъ". Столицей рыцарей стала Рига, построенная Альбертомъ (1200). Рыцари начали распространять христіанство огнемъ и мечемъ. Язычники крестились, но тайкомъ лазили въ Двину, чтобы "смыть съ себя крещеніе и отправить его въ Германію". Несчастные просили помощи у полоцкихъ князей, да послёдніе должны были бы защищать и себя: ихъ волости въ Ливоніи были захвачены меченосцами. Но полочане, а также и новгородцы, занятые тогда борьбой съ Суздалемъ, не обращали вниманія на западъ. Нѣмцы безпрепятственно распространяли свои владенія. Впрочемъ, ливонскіе рыцари все-таки были слабы, потому что не умфли привязать къ себъ туземцевъ: они мучили и угнетали ихъ, даже мъняли на собакъ; по смерти крестьянина, отбирали его имущество и почти ничего не оставляли его вдовъ и спротамъ. Оттого туземцы были заклятыми врагами рыцарей и нападали на нихъ при всякомъ удобномъ случав. Ктому же они упорно сохранили свои

109

языческія суевърія и говорили жестокимъ проповъдникамъ: "убъждайте насъ словами, а не палками". Сверхъ того, у нъмцевъ были раздоры. Епископъ и магистръ враждовали между
собой: каждому хотълось властвовать одному. У епископа были
свои земли и рыцари, у магистра—свои. По этимъ причинамъ
ливонскіе нъмцы вскоръ до того ослабъли, что не могли существовать безъ посторонней помощи. Эта помощь пришла съ
запада: тогда въ Мазовіи появились рыцари Тевтонскаго ордена
(§ 33), съ которыми и соединились меченосцы (1237). Такъ,
нъмцы прочно засъли по всей Балтикъ, почти отъ Невы до
Вислы. Соединившись, они стали еще больше тъснить туземцевъ, въ особенности пруссовъ. Несчастные бъжали въ литовскіе лъса—и это движеніе выдвинуло на историческое поприще
Литву, которая жила до тъхъ поръ въ дикости и неизвъстности. При появленіи татаръ, въ Литвъ образуется сильное княжество, т. е. новый и жестокій врагъ древней Руси.

§ 57. Земля и населеніе. — Два вѣка удѣльныхъ усобицъ были неблагопріятны для увеличенія русской земли и ея населенія. Въ теченіе 1055—1228 годовъ было 80 л. съ усобицами и 93 г. мирныхъ, т.-е. войны свиръпствовали почти черезъ годъ; и онъ продолжались иногда лътъ по 15 и болъе кряду. А чего стоили набъги половцовъ: ихъ только самыхъ важныхъ насчитывалось до 40! Однажды половцы сразу увели изъ Россіи болье 10.000 плынныхъ, не говоря уже объ убитыхъ. А на сверо-западв Русь безпокоили безпрерывные набъги литвы и чуди. Сверхъ того, ее часто посъщали пожары отъ небрежности и отъ вражескихъ поджоговъ, а также голодъ и моръотъ неумѣнья обрабатывать землю и отъ невѣжества. Отъ голода больше всёхъ страдалъ Новгородъ, особенно во время борьбы съ Суздалемъ (§ 51): тамъ, въ концъ періода, "простая чадь" ъла конину, псину, мертвичину; иногда ръзали живыхъ людей и пожирали; отцы продавали дътей въ рабство изъ-за куска хлъба. Немудрено, что границы Руси мало расширились. Начиналось только естественное движеніе русскихъ внизъ по Волгѣ, да еще мы пріобрѣли тогда нѣсколько пустынныхъ земель на сѣверо-востокъ, у слабыхъ финновъ: Суздальско-Ростовская область раздвинулась до Устюга. Но зато мы потеряли Тмутаракань на югъ, а поселение нъмцевъ въ Прибалтійскомъ краъ угрожало намъ большою опасностью съ запада. При всемъ томъ Русь была слиш-комъ велика для своего народа. Населеніе попрежнему (§ 26) было разбросано рѣдкими гнѣздами по обширной равнинѣ. Даже

города были пустынны. Хотя ихъ насчитывалась уже до 300, но, за исключеніемъ такихъ "старыхъ", какъ Кіевъ, Новгородъ, Смоленскъ, Полоцкъ, все это были ничтожные "пригороды", или "молодые" города, мало отличавшіеся отъ селъ: многіе изъ нихъ даже представляли видъ первобытныхъ градовъ (§ 4). Князья все жаловались на малолюдство своихъ волостей и старались нереселять къ себъ плѣныхъ, особенно Черныхъ Клобуковъ (§ 39), цѣлыми толпами. Оттого русскіе представляли пеструю картину. Славянство еще съ трудомъ всасывало въ себя кровъ различныхъ племенъ. По большимъ торговымъ городамъ кишѣли евреи, армяне, влахи, мадьяры, греки, венеціанцы и нѣмцы, хозары, половцы, турки, берендѣи, болгары; на югѣ степняки осаживались до Чернигова; на сѣверо-востокѣ финпы массами входили въ составъ нашего народа.

§ 58. Князь. — При такой неопределенности самаго состава населенія, при безпрерывныхъ усобицахъ, при борьбъ съ пережитками общинно-родоваго быта, государство не могло представлять стройный видъ. Государственнаго "наряда" въ строгомъ смыслъ еще не было. Не установился даже титулъ государя. Въ разговоръ князя величали "господиномъ, самовластцемъ", даже "царемъ"; но въ бумагахъ титулъ "великій" ръдко употреблялся на югъ: онъ утвердился лишь съ Всеволода III на съверъ. "Великій князь всея Руси" въ первый разъ встръчается при именахъ Мономаха и Юрія І. Не ясно было и право наслъдованія областей. Многіе не признавали "лъствичнаго восхожденія". Иногда столы завъщались; иногда въче призывало къ себъ не того, кому слъдовало княжить по родовому обычаю. Отсюда бъдствія удъльныхъ усобицъ (§ 37) и бродячая жизнь князя съ дружиной, кочевавшихъ съ мъста на мъсто въ понскахъ за лучшими столами и "кормами". При тяжеломъ переходъ отъ стараго быта къ новому оставалось одно средство—ряда (§ 37), скрыпленный крестоцылованиемъ. Сначала князья старались порядиться между собой на "съвздахъ": но събзды были необязательнымъ советомъ и происходили лишь въ крайнихъ случаяхъ. Вообще же каждый князь былъ независимъ въ своей волости. Онъ считалъ себя обязаннымъ слъдовать за великимъ княземъ лишь въ ръдкихъ случаяхъ общей опасности, которые самъ же опредълялъ. Иногда же, напротивъ, удёльный князь самъ призывалъ половцовъ или поляковъ противъ великаго. Затъмъ договоръ сталъ душой всего государства: въча "брали рядъ" съ князя, а князь—и съ въча, и

князь. 111

съ своихъ родичей, и съ своей дружины. Но и договоры мало помогали. Князь попрежнему былъ не столько государь, сколько наемный стражъ земли и нарядникъ для внутренней тишины. Онъ не дорожилъ своимъ удѣломъ и глядѣлъ вонъ. Добывъ новый столъ, онъ спѣшилъ "посадитъ" по городамъ и волостямъ своихъ дружинниковъ, которые также смотрѣли на свои мѣста, какъ на временный "покормъ". Онъ съ легкимъ сердцемъ нарушалъ договоръ, какъ только это казалось ему выгодно: онъ не понималъ, что бродяжничество, не дававшее ему пустить корней нигдѣ, подрывало его власть (§ 37). Съ другой стороны, съ усиленіемъ вѣча отъ усобицъ граждане не въ одномъ Новгородѣ привыкали сами рядиться съ князьями и мѣнять ихъ по своему желанію. Но вѣча вездѣ перекоряются только съ личностью даннаго князя, судя его поступки въ смыслѣ ряда: нигдѣ они не возстаютъ противъ самой княжеской власти; были князья безъ земель, но не было земли безъ князя (или его намѣстника). Народъ считаетъ "княжье" необходимостью, стараясь лишь воспитать его на пользу общины: безъ него онъ вяло дерется на войнѣ и плохо, сварливо правитъ свои внутреннія дѣла. Мало того. Безъ всякихъ грамотъ, само собою установилось исключительное право на престолтъ въ потомствѣ Рюрика: нигдѣ и никто не думаетъ о княжьѣ изъ другого рода. Оттого къ концу періода, и особенно въ сѣверо-восточной Руси,

Оттого къ концу періода, и особенно въ сѣверо-восточной Руси, государственный нарядъ начинаетъ принимать болѣе стройный, опредѣленный видъ. Дворъ князя обособляется, какъ вершина волости и какъ средоточіе жизни населенія цѣлаго удѣла. Онъ обставленъ уже пышнѣе и торжественнѣе прежняго, какъ учрежденіе съ своими собственными порядками, съ своимъ особымъ чиномъ и обычаемъ жизни. У князя уже было большое состояніе—не казенная, а его частная собственность. У него было много земель, частью доставшихся ему черезъ заселеніе пустырей, частью купленныхъ имъ или отобранныхъ у провинившихся бояръ и у выгнанныхъ родичей. Здѣсь онъ заводилъ широкое сельское хозяйство, въ особенности же скотоводство. Здѣсь же князья устраивали свои богатые дворы или "жизни" (§ 45): то были безчисленныя кладовыя для движимаго имущества, за которымъ ходила ихъ челядъ или холопы. Вся эта "жизнь" копилась княжьемъ; а текущіе расходы оно покрывало данями, или назначенными ему отъ народа сторожевыми кормами. Бытъ князя также становился стройнымъ чиномъ. При рожденіи князю давали два

имени: одно "кияжье", свътское (то славянское, то варяжское), другое — церковное, по греческимъ святцамъ. Тутъ же давали ему волость или городъ. Когда ребенку было года три, совершали пострига, т.-е. первую стрижку волосъ, причемъ сажали дитя на коня. Затемъ его сдавали на руки кормильцу; княженъ брали родственники къ себъ на воспитание. Въ бракъ вступали рано-князья лъть 14-ти, а княжны даже 8-ми. За невъстой давали приданое. Обыкновенно князья брачились въ кругу Рюриковичей; но сначала они часто роднились со многими дворами Запада, съ князьками Кавказа и съ половецкими ханами, а потомъ изръдка вступали въ бракъ съ боярышнями и отдавали своихъ дочерей за бояръ. Княгини имъли свои города, села и казну. Если нужно было, князь занималъ престоль очень рано, даже пяти лътъ, причемъ совершался обрядъ сажанія на столь. Князь вставаль на зарѣ и тель въ церковь; потомъ завтракалъ и "оправливалъ людей" (судилъ) или "думаль" съ дружиной. Въ полдень — объдъ и сонъ; вечеромъ ужинъ, музыка, пъсни и пиръ, на который приглашали дружину, а иногда и поповъ. Изръдка устраивались пиршества для всъхъ гражданъ, которые отвъчали тъмъ-же. На пирахъ не жалъли вина и меда: тогда говорили "пить" вмъсто пировать. Любимымъ развлеченіемъ князя была охота, при которой употреблялось много собакъ и ястребовъ. Неръдко уъзжали на охоту далеко и надолго, и тогда князья брали съ собой княгинь и дружину. Среди усобицъ трудно было слагаться кроткимъ и выдержаннымъ характерамъ. Мало помогало даже просвъщение, котораго не лишены были князья: всв они, и даже княгини, были грамотны. Но и тогда встръчались возвышенные и благородные характеры, въ родѣ двухъ Мстиславовъ (§ 52), и жиль образцовый князь, Владимірг Мономах (§ 42).

§ 59. Управленіе. — Новый строй государства только-что начиналь обнаруживаться въ концѣ періода. Въ теченіе же удѣльныхъ усобицъ князь быль лишь однимъ изъ колесъ стараго наряда. Онъ правилъ волостями съ помощью дружины и земщины, передъ которыми его власть даже стушевывалась въ извѣстныхъ случаяхъ: его работа нарядника немыслима безъ княжеской или боярской думы и безъ вѣча. Дума (§ 26)—это всѣ придворные, военные и гражданскіе сановники; къ нимъ присоединялись иногда нѣкоторые областные правители, владыки и даже попы. Но обыкновенно сразу засѣдало немного—отъ 5 до 10 человѣкъ. Въ думѣ сосредоточивалась вся высшая власть.

Тѣмъ не менѣе она, какъ и все тогда, не была правильнымъ учрежденіемъ: тутъ не велось записей; все совершалось устно. Князь собираль думу, когда хотѣлъ; но обыкновенно онъ каждое утро "сидѣлъ о дѣлахъ" съ боярами, ничего не предпринималъ, не "сгадавъ съ мужи своими". Въ думѣ было оживленно, даже шумно, но безпорядочно. Всякій говорилъ, а чаще "горланилъ", сколько хотѣлъ, причемъ и бояре, и князья привыкали къ гласности и краснорѣчію. При бурныхъ спорахъ брала верхъ та сторона, на которую становился князь. Вообще же рѣшеніе зависѣло не отъ установленныхъ взглядовъ или направленій а отъ необходимости или внезапной случайности. же рѣшеніе зависѣло не отъ установленныхъ взглядовъ или направленій, а отъ необходимости или внезапной случайности, чаще же всего просто отъ обыденныхъ выгодъ бродячаго стана. Оно не было ни для кого обязательнымъ: его исполняли только по нуждѣ. Но все-таки, по самому свойству своихъ дѣлъ, дума была постояннымъ колесомъ государственнаго наряда. Этимъ она отличалась отъ "сонмища людского" или городской сходки, которая собиралась случайно. Эта сходка или выче вездѣ устраивалось на подобіе новгородскаго (§ 51). Тутъ участвовали всѣ свободные люди — отъ бояръ до чади; исключались только сыновья при жизни отцовъ; въ особыхъ случаяхъ являлись сами князья съ дружиной, на коняхъ. Говорить могъ всякій, взобравшись на бревно или на бочку. Но вообще орудовали "лучшіе" люди (§ 51), пріѣзжавшіе на вѣче верхами: "черные" или молчали, или неясно "галдѣли". Не было ни записей, ни порядка обсужденія. Зачастую нынѣшняя сходка отмѣняла приговоръ вчерашней: люди сходились разные, такъ отмѣняла приговоръ вчерашней: люди сходились разные, такъ какъ это не было обязательно. Сходились, гдѣ попало: кіев-ляне держали вѣче въ четырехъ разныхъ мѣстахъ. Иногда цѣлый годъ не было сходки, иногда же собирались нъсколько лый годъ не было сходки, иногда же собирались нѣсколько дней кряду. Такъ, вѣче еще меньше, чѣмъ дума, походило на правильное учрежденіе. Тѣмъ не менѣе оно играло видную роль. Между тѣмъ какъ на Западѣ, при раздорахъ въ императорской средѣ, развился феодализмъ (§ 15), у насъ, въ пору удѣльныхъ усобицъ, поднялось вѣче, какъ послѣдняя попытка изначальнаго народовластія (§ 11). Тогда вѣче держало въ своихъ рукахъ верховную власть "на всей своей волѣ": чтобы упрочиться на столѣ, князъ долженъ былъ "учинить рядъ" съ горожанами, "утвердиться съ людьми" обоюднымъ крестоцѣлованіемъ. Вѣче рѣшало вопросъ о войнѣ и мирѣ, когда князъ призывалъ земскіе полки: только съ своею дружиной да съ добровольцами онъ былъ воленъ воевать, когда хотѣлъ.

Въче установляло нъкоторые общіе законы въ своихъ рядахъ съ князьями: о нихъ можно судить по сохранившимся новгородскимъ договорамъ съ 13 въка. По какъ учрежденіе непостоянное, въче не могло ни заниматься правильно законодательствомъ, ни чинить судъ и расправу. Князья, въ своей думѣ, измышляли новыя правила, по требованію обстоятельствъ: такъ кровомщение было совсемъ заменено вирами; былъ введень законь о "рѣзахъ" (ростѣ), вслѣдствіе бунта кіевлянъ противъ евреевъ (§ 41). Вообще же свѣтскіе законы ограничивались Русскою Правдой. Въ судт также не произошло такихъ измъненій, которыя указывали бы на развитіе дъла. То же должно сказать о распорядительной власти. Она попрежнему (§ 26) сосредоточивалась въ рукахъ князя и его дружины. Но при ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, при ихъ перекочевкахъ и въчныхъ усобицахъ, она не могла быть удовлетворительна. Понятно, какъ вели себя дружинники, случайно сажавшіеся на землю для "кормли". Самъ Мономахъ совътуетъ своимъ дътямъ остерегаться собственныхъ посадниковъ и тіуновъ; о томъ же свидътельствують лътописи и поученія владыкъ, а также мятежи въ разныхъ мъстахъ, особенно въ Кіевъ. Тогда-то названіе должности, "ябедникъ" (§ 26), приняло позорный смысль, сохранившійся до сихь порь. Зам'втно улучшеніе только въ военном дёлё. Русь уже могла выставить до 150.000 ратниковъ, помимо наемниковъ. Полкъ состоялъ изъ пъхоты и конницы и дълился на стръльцовъ и копейщиковъ. Воины носили островерхіе щиты и шлемы съ "личиною" (забрало) и съ желѣзною сѣткой на шеѣ. Въ бою полкъ распадался на "чело" и два "крыла"; кромѣ того, были "передъ" (авангардъ) и "сторожи" (развѣдчики). Дѣлали укрѣпленные частоколомъ "станы" (лагери) и "засѣки" (поваленныя деревья). Ръчныя битвы и военныя хитрости усовершенствовались; но метательныхъ снарядовъ почти не знали: оттого ръдко брали укръпленіе "копьемъ" (приступомъ); обыкновенно вымаривали его голодомъ и дрались у воротъ на вылазкахъ. "Бои" стали ожесточенные: народы сражался храбрые. Но уже рыдко встрычались богатыри и отчаянные храбреды, безъ пользы щеголявшіе презрѣніемъ къ жизни.

§ 60. Дружина. — Русскій народъ попрежнему (§ 27) распадался на дружину и "людей" или земщину. Дружина измѣнилась только съ виду. Она разрослась: въ ней насчитывалось болѣе 50.000. Помимо собственнаго распложенія, она пополнялась извив. Такъ какъ къ постоянной борьбв со степняками присоединились безконечныя усобицы, то князья широко пользовались своимъ правомъ назначенія: какъ прежде они набирали въ дружину варяговъ, такъ теперь — наиболѣе лов-кихъ и отважныхъ изъ торковъ, берендѣевъ, половцовъ, финновъ, угровъ, поляковъ, а отчасти и изъ русскихъ "людей". Но по существу дружина мало измѣнилась. Это былъ все тотъ же кочующій лагерь викинговъ, все ті же вольные товарищи бродячаго княжья. Усобная неурядица даже усиливала эту черту. Дружина перелетала съ мъста на мъсто вмъстъ съ княземъдобычникомъ. А такъ какъ соперники очень нуждались въ ней и наперерывъ другъ передъ другомъ старались переманивать ее въ себъ, то она получила право от възжать — свободно переходить отъ одного князя къ другому, не считаясь измѣнницей, оставаясь на службѣ у русскаго княжья вообще: и иногда эти "отъѣзды" рѣшали судьбу княжескихъ столовъ вопреки родовой очереди. Тутъ былъ также "рядъ". Князь держалъ въ своихъ рукахъ судьбу каждаго отдёльнаго дружинника, но долженъ былъ ублажать дружину. Онъ не скупился на жалованье ей и держалъ ее при себё. Онъ раздавалъ боярамъ придворныя, военныя и гражданскія міста. Бояре были опекунами князей и правителями при ихъ малол втств в. Они им вли право сидъть о дълахъ, а князь долженъ былъ совъщаться съ ними, "являть имъ свою думу". Дружина сопровождала князя на въче и была необходимою участницей на съъздахъ князей: она своею присягой скръпляла ихъ въроломное крестопѣлованіе.

Но дружина не съумѣла воспользоваться этими благопріятными обстоятельствами, чтобы составить аристократію или сплоченное властное сословіе феодаловь (§§ 15, 33). Вь силу своей невѣжественности, она не могла возвыситься до пониманія, что только связь съ народомъ доставляетъ прочность всякому учрежденію. Она успѣла лишь обособиться больше прежняго (§ 11), какъ служащій, военно-правящій классь, тѣмъ болѣе, что, при ея многочисленности, убывала нужда созывать земскіе полки. Но внутри она была связана самою гнилою нитью — личною выгодой, добычничествомъ. Эти сбродники изъ всякаго инородья попрежнему (§ 27) жили не столько землей, сколько своимъ служилымъ жалованьемъ. Они добивались "держать весь нарядъ" земскій ради своихъ "кормовъ". Земщина не могла не вид! тъ этого вовсе непотайнаго стремленія: и она еще сильнѣе тл-

нула къ князю, особенно тамъ, гдъ, какъ въ Галичинъ, шла открытая борьба между княжьемъ и боярствомъ (§ 55). Оттого князья старались, по мере возможности, показывать, что ихъ зависимость отъ дружины была не узаконенною обязанностью, а случайною необходимостью: они то вовсе не являли своихъ думъ, то совъщались съ "молодыми" боярами. Даже могучіе галицкіе бояре согодня вѣшали своихъ князей, а завтра кидались имъ въ ноги съ воплями покаянія въ своихъ "прегрътеніяхъ". Та же главная причина, которая придавала дружинъ временное значеніе, губила ея будущность: благодаря удёльнымъ усобицамъ и самому праву отъезда, дружинникъ нигде не могъ осъсться, пустить корней, присосаться къ земщинъ. Только въ концу періода у дружинниковъ обнаружилось стремленіе обзавестись большими владініями: по волостямъ запестръли ихъ гнъзда -- вотичны, или земли съ посаженными на нихъ холопами; лътопись стала упоминать о боярахъ "галиц-кихъ, владимірскихъ (на Волыни), черниговскихъ". Но было поздно. Чтобы не погибнуть, этимъ бродячимъ отщепенцамъ народа приходилось уже поддерживать зарождавшееся самодержавіе князей. Ихъ сила дробилась отъ ихъ многочисленности: предложение услугъ съ ихъ стороны возрастало. А спросъ на нихъ падалъ: княжеская власть сплачивалась въ немногихъ узлахъ, осъдалась и пускала корни на излюбленныхъ мъстахъ. Если сильно размножалось и княжье Рюрикова племени, зато въ немъ возникло важное примънение къ новымъ потребностямъ жизни. Въ его средъ выдълялись матерые патріархи власти, а мелочь нисходила на степень служилаго люда: главныя, сановныя должности становились достояніемъ младшихъ, безпрестольныхъ князей. Дружинникамъ уже доставались незначительныя, малоприбыльныя мёста. Да еще начинали чествовать ихъ обстановочною ролью опоръ пышности и чинности будущаго самодержца: на сѣверѣ, со времени Андрея I, явилось новое названіе для дружины, сначала для низшей — дворяне или дворъ.

§ 61. Купцы и "люди".—Въ пору удѣльныхъ усобицъ не одинъ высшій классъ окончательно обособился отъ "людей", съ которыми онъ сливался первоначально. Выдѣлился еще средній классъ денежниковъ или купиовъ. Онъ развился изъ мѣщанъ (§ 11), благодаря скопленію капиталовъ отъ расширенія промысловъ и особенно торговли. Отсюда вліятельность на вѣчахъ, а мѣстами и участіе въ правленіи, "лучшихъ" или нарочитыхъ людей, которыхъ называли также земскими боярами (§ 51); у нихъ

были даже огромныя села съ собственною челядью. Къ луч-шимъ примывали "житьи" люди (зажиточные) — капиталисты средней руки, и "молодшіе", которые частью занимали деньги у нихъ, частью были ихъ приказчиками. Съ возвышеніемъ и обособленіемъ двухъ высшихъ классовъ общества, низшій отдълъ народа становился сърою массой. Слово "люди" стало принимать презрительный оттынокъ простолюдина, который слышится также въ названіяхъ черные или "простая чадь" и смерды (§ 27). Черными именовалась городская рабочая бёднота, изъ которой выходили и трудолюбивые ремесленники, и въчевые смутники, и удалые "молодцы" (§ 51). Смерды—это мужики-оброчники, сидъвшіе на княжескихъ, общинныхъ, монастырскихъ или частныхъ земляхъ. Съ возвышениемъ городовъ и съ утверждениемъ государственнаго наряда падало политическое значение сельской общины (§ 11); а право каждаго мужика стать купцомъ и даже дружинникомъ уже почти никогда не осуществлялось. Между темъ смердъ несъ тяжелыя обязанности: онъ кормилъ своими данями и оброками князя, дружину и духовенство, да иногда ходиль въ походъ. Бъдствія опустошительныхъ усобицъ и набъговъ степняковъ также обрушивались больше всего на него. Оттого уже развивалась утрата крестьянской свободы. Обнищалый смердъ все чаще и чаще обращался въ закупня или наймита (§ 27), а если онъ должалъ денежному человъку, то, при безбожномъ ростъ, почти всегда становился холопомъ. Да и закупничество уже приближалось къ холопству: Мономахъ снискаль славу "нищелюбца" и горячую любовь народа, между прочимъ, тъмъ, что объявилъ наймита лично свободнымъ, не подлежащимъ суду господина, и обязаннымъ взносить ему лишь опредъленную долю жатвы. Признаки холопства стали омрачать и такія явленія, какъ половничество. Оно вытекло изъ развитія частной собственности наряду съ общинной. Земли было сколько хочеть: и всякому дозволялось дёлать "заимку", т.-е. захватывать "новь", "свъжину"; да и покупать можно было участки очень дешево. Земля и стала переходить къ "лучшимъ" людямъ. Но рабочія руки были въ р'вдкость отъ жидкости населенія и хозяева стали заманивать ихъ на свои земли, объщая половину жатвы за ихъ обработку. Но тутъ половниковъ постигала участь наймита. За ними было одно преимущество: они могли свободно переходить, когда угодно, отъ хозяина къ хозяину. И половники, пользуясь соперничествомъ между переманщиками, бродили по русской земль, подобно отъьзжимъ боярамъ.

§ 62. Церковь.—Въ религіозномъ быту появились важныя новыя черты. Число церквей значительно увеличилось. Вмѣсто 5 енархій стало 15, — приблизительно по одной на каждое княжество (§ 37). Всё онё попрежнему подчинялись кіевскому митрополиту; но самъ митрополить снова подпаль вліянію константинопольского патріарха (§ 22), который съ презрѣніемъ смотрълъ на эту свою "70-ю" митрополію. Патріархъ назначалъ намъ митрополитовъ, и опять изъ грековъ, а также низлагалъ ихъ; созывалъ наши "синоды" или съвзды епископовъ; имёль "ставропигію" или право непосредственнаго завёдыванія известными монастырями и церквами помимо местныхъ владыкъ. Князья до того были увлечены своими усобицами, что перестали оборонять независимость русской церкви отъ притязаній грековъ, да и само духовенство стояло за Византію, по укоренившемуся предразсудку. Предпріимчивый Изяславъ II хотель-было последовать примеру Ярослава І (§ 24), но неудачно. Онъ самъ, помимо патріарха, поставилъ русскаго митрополита, ученаго схимника Климента, но большинство епископовъ возстало; и ихъ сторону принялъ, изъ вражды къ Изяславу, Юрій І. Новый митрополить, грекь, прокляль Изяслава. Затемъ Андрею Боголюбскому пришлось испытать властолюбіе Византіи по поводу владимірскаго епископа Өеодора, который пытался сбросить съ себя зависимость отъ кіевскаго митрополита (§ 49). А чтобы не повторялись подобныя попытки, митрополить отръзаль Өеодору языкь и правую руку и выкололь глаза. Такъ, греки еще кръпко держали русскую церковь въ своихъ рукахъ. И напрасно латыняне пытались возобновить съ ними борьбу изъ-за нея (§ 9): при Всеволодъ I (§ 40) и потомъ, около 1200 г., папы избрали-было новый путь для этого - объединение церквей, съ нъкоторыми уступками нашему православію; но борьба съ императорами отвлекла на время ихъ вниманіе отъ Руси.

За исключеніемъ византійскихъ отношеній, во всемъ остальномъ участь духовенства не измѣнилась. Оно было главнымъ совѣтникомъ князей и ихъ помощникомъ въ управленіи страной; примиряло воюющихъ и отправляло посольскую должность; составляло высшій классъ общества наравнѣ съ дружиной. Духовенство продолжало пользоваться Номоканономъ и даже расширило свою судебную власть: оно стало разбирать свѣтскія дѣла людей своего званія, а также всякіе споры между женщинами. Съ этою цѣлью появились даже (ок. 1200) церковные уставы, освящен-

ные именами Владиміра св. и Ярослава І, на подобіе папскихъ лжедекреталій (§ 15). Возвысилось и богатство духовенства; появилась церковная недвижимость—села и города, населенные челядью и изгоями. Владыки и ихъ "викаріи" жили князьками, а ихъ правая рука, каеедральное духовенство-пышными бояярами. Жалки были только попы и дьяконы, выходившіе изъ бъдноты, невъжественные и забитые. Но недостатка въ священствъ не было: это званіе было наслъдственно, и община содержала попа, котораго она сама и избирала. Но, при всемъ своемъ богатствъ и вліяніи, церковь попрежнему не думала присвоивать себъ власть, а, напротивъ, поддерживала князей, пропов'єдуя византійскую идею самодержавія. Попрежнему ея права и обязанности опредълялись властью князя: тогда развивались по княжествамъ, особенно на сѣверѣ, жалованныя грамоты, какъ даръ князей владыкамъ и церквамъ. Попрежнему князь назначаль и изгоняль епископовь, окончательно устраняя участіе народа, вопреки каноническому праву.

§ 63. Понятія и нравы. — Въ понятіяхъ и нравахъ общества господствовали первобытныя черты. Христіанство все еще медленно распространялось, хотя наружно оно достигло тогда до Олонца и Вологды, до Камы, Вятки и Кубани. Ему противились даже такіе чистокровные славяне, какъ вятичи и радимичи; а на окраинахъ, особенно на съверо-востокъ, язычники до того сохраняли свою силу, что избивали проповъдниковъ до самаго Ростова. Въ Поволжъв, въ областяхъ ростовской, суздальской и новгородской, было множество волхвовъ, которые отличались большою дерзостью и забирались вплоть до Кіева. Новгородцы попрежнему ходили колдовать въ Чудь. Разъ они до того повърили волхву, что хотъли убить епископа. Тогда владыка вышель съ крестомъ и воскликнуль: "Кто за Христа, иди ко кресту!" Къ нему подошли только князь съ дружиной. Князь спросиль у волхва: "Знаешь-ли, что будеть завтра?" Волхъ отвѣчаль: "Все знаю". "А что будеть нынче?"— "Нынче я сотворю великія чудеса". Туть князь разрубиль волхва топоромъ, и народъ успокоился. Еще сохранялись въ чистот в языческія впрованія, обряды и понятія. Тамъ и сямъ приносили жертвы древнимъ божествамъ и ставили идоловъ, имѣли по двѣ жены и вѣнчались по языческимъ обрядамъ. Моровую язву считали ударами нежити (§ 13), летающей по воздуху. Женщины особенно "чародъйствовали отравою и другими бъсовскими кознями". Богачи заводили домашняго попадля каждодневнаго обряда, а держали его впроголодь, на положеніи холона, и совершали на его глазахъ всякія непотребства. Народъ валилъ въ церкви, гдѣ поминалась "во Христѣ братія наша", а всякаго иноземца считалъ "поганымъ" и учинялъ дикія расправы съ поляками и евреями въ Кіевѣ, съ нѣмцами—въ Новгородѣ.

Въ нравах в сохранялась прежняя грубость (§ 28). Мужчины пьянствовали, бранились и развлекались кровавыми кулачными боями. Столь-же груба была женщина: ненависть къ злымъ женамъ служила любимымъ предметомъ письменности того времени. Безнравственность проникала даже въ монастыри, гдф завелась частная собственность: ссора, зависть и алчность проявлялись особенно при избраніи игумена, которое принадлежало самой братіи. Иногда въ обителяхъ задавались пиры, на которые приглашали мірянъ, мужчинъ и женщинъ: тутъ гремъли трубы, дудки, сопъли и гусли; давали представленія ученые медвёди и обезьяны; пёли, плясали и отпускали грязныя шуточки "скоморохи", которые составляли цѣлыя артели ¹). Словомъ, уже вырабатывался типъ монаха-тунеядца и бражника. У бояръ и князей часто встръчалось только наружное благочестіе, а рядомъ съ нимъ — нарушеніе клятвы, убійства, преслідованія и ограбленіе монаховъ. Владимірко галицкій сказалъ на упреки въ изм'єн'є крестодёлованію: "Что мнё сдёлаеть этоть маленькій крестикь?" и пошелъ къ вечернъ. Чъмъ далъе на съверо-востокъ, тъмъ непривътливъе нравы княжья. А о грубости дружины можно судить по поведенію галицкихъ сановниковъ (§ 55): чтобы показать свою боярскую спёсь, они нарочно ёздили къ князю во дворецъ въ одной рубахъ, а на пирахъ плескали ему виномъ

<sup>1)</sup> Скоморохи—слово греческое (отъ схорра—шутка). Они хорошо изображены византійскимъ мастеромъ на фрескахъ кіевскаго собора св. Софіи (§ 30), какъ видно изъ прилагаемаго рисунка. Здѣсь представлена, на подмосткахъ во дворцѣ, вся труппа забавниковъ. Справа хороводъ музыкантовъ: одинъ играетъ на арфѣ, другой на гитарѣ или бандурѣ, двое на трубахъ, одинъ на сопѣли или свирѣли, одинъ бьетъ въ мѣдныя тарелки. Внутри хоровода два плясуна; изъ нихъ одинъ машетъ платочкомъ. Внизу акробатъ; сзади у него на поясѣ шестъ, по которому лѣзетъ мальчикъ, силясь достать блюдо, прикрѣпленное на его остріѣ. Налѣво входъ, въ видѣ павильона съ двускатною кровлей. Одинъ изъ скомороховъ поднимаетъ закрывающій его занавѣсъ, чтобы впустить паяца и арлекина, которые также нарисованы на фрескѣ, но не помѣстились на нашемъ рисункѣ. Одежды и убранство скомороховъ, въ особенности же подтыканныя туники (рубахи) и тюрбаны на головахъ, указываютъ на восточное вліяніе.

въ глаза. Война отличалась первоначальною лютостью: истязали пословь, убивали плённыхь, опустошали мирныя села, переводили цёлые города съ мёста на мёсто. А охота стала даже болёе жестокою: развилась травля. Ее напоминали подвиги повольниковъ (§ 51). Впрочемъ, язычество проявлялось у насъ въ нравахъ не сильнёе, чёмъ на Западё, куда христіанство было принесено гораздо раньше. И среди этого грубаго



Скоморохи.

общества уже образовался слой людей съ новыми понятіями и нравами. Во главѣ его стояло духовенство. Оно разрѣшало наивныя сомнѣнія своихъ духовныхъ чадъ. Такъ, на вопросъ: "Можно-ли одѣваться въ шкуру несъѣдобнаго звѣря?" отвѣчали: "Да ходи хоть въ медвѣжинѣ!" Владыки увѣщевали помягче обращаться съ холопами, не продавать въ рабство, не уродовать ходящихъ къ волхвамъ; они даже возбраняли "паломничество", хожденіе къ св. мѣстамъ. Среди нихъ появлялись та-

кія личности, какъ митрополить Клименть (§ 62), который увлекался эллинизмомъ (§ 9).

Правда, пониманіе христіанства было внёшнее. До того придерживались буквы догматики, что того же Климента поносили за внесеніе суемудрія или философіи въ богословіе. На первомъ планъ стояло обрядовое благочестие. Рядомъ съ византійскими святыми и мощами, явились собственные, и во главѣ ихъ Борисъ и Глюбъ (§ 23). Тѣла братьевъ-мучениковъ лежали до тъхъ поръ виъ церкви, въ Вышгородъ, пока не вышло пламя изъ-подъ ногъ одного иноземца, ставшаго на ихъ могилу: тогда они были вырыты и положены въ богатыя раки, въ особой церкви. У этихъ мощей стали совершаться чудеса, слава которыхъ разнеслась по всей Руси; и отовсюду стали стекаться богомольцы въ Вышгородъ. Храмы Бориса и Глѣба возникали почти по всёмъ русскимъ городамъ и даже въ Византіи. Значеніе мощей видно также изъ того, что Изяславъ II, чтобы подавить сопротивление епископовъ, поставляя Климента въ митрополиты, благословилъ его главою св. Климента (§ 21). Столь же важное значение придавалось постамъ. При Боголюбскомъ суздальскій епископъ Леонг постановиль, что нельзя ъсть мясо въ большіе праздники, если они случатся въ среду и пятницу. Онъ упорно сопротивлялся Андрею, который просиль у него разрешенія есть мясо въ эти дни, и быль выгнанъ. Пошелъ великій соблазнъ по всей Руси: князья и духовенство раздёлились въ мнёніяхъ. Наконецъ, былъ созванъ соборъ въ Кіевъ, на который сътхалось до 150 іерарховъ. Внѣшній взглядъ на благочестіе выражался и въ прежнемъ почитаніи монашества, какъ идеала жизни, причемъ монахъ представлялся прежде всего подвижникомъ. Но и при такомъ взглядъ, христіанство было нравственною силой: умерщвленіе плоти во имя идеи—первый и естественный выходъ изъ воззрѣній чувственнаго язычества. Сверхъ того, тогда возникало и болже глубокое понимание христіанскаго идеала. Объ этомъ свидътельствуютъ уже указанныя увъщанія владыкъ. Тогда признали, что можно спасаться въ міру, и что хорошій челов вкъ долженъ быть праведникомъ, "ходить по правдв", т.-е. жить честно, не обижать ближняго. Женщина больше прежняго считалась другомъ и равною мужчинъ: она работала, совъщалась и пировала съ нимъ, какъ свободная, а не затворница. Всв осуждали кровопролитіе, алчность и "крестопреступленіе" или в роломство: убіеніе Бориса и Гліба и ослівняеніе Ва-

силька произвели потрясающее впечатлѣніе на народь. Въ средѣ грубыхъ служителей власти видимъ тысяцкаго Яна Вышатича съ женой, которые жили, какъ праведники, и были отрадой св. Өеодосія (§ 28). У князей было сознаніе христіанскаго идеала и нерѣдко раскаяніе, которое выражалось въ стремленіи къ монашеству. Прежде, рядомъ съ Ярославомъ, жившимъ уже въ концѣ перваго періода, народнымъ героемъ былъ князьбогатырь, Святославъ; теперь же идеаломъ князя сталъ труженикъ и ревнитель просвѣщенія, Мономахъ.

§ 64. Монашество. Кіево-Печерская лавра. — Болѣе глубокое пониманіе христіанства выразилось въ судьбѣ нашего монашества, которая напоминаетъ судьбу монашества внѣ Россіи. Въ началѣ христіанства на Востокѣ появилось созерцательное, мечтательное отшельничество, задачей котораго было удаленіе отъ міра для спасенія собственной души. Черезъ нѣсколько вѣковъ, образовалось въ Европѣ собственно монашество, т.-е. дѣятельное житейское сословіе, составляющее общежитія, и не въ пустынѣ, а среди народа. У насъ эта перемѣна совершилась въ одно поколѣніе: Антоній былъ представителемъ нашего отшельничества (§ 28), Өеодосій — основатель нашего монашества. Конечно, это монашество еще высоко цѣнило подвиж*шества*. Конечно, это монашество еще высоко цѣнило подвижничество: иноки молились до изнеможенія и всячески умерщничество: иноки молились до изнеможенія и всячески умерщ-вляли свою плоть. Но рядомъ съ подвижничествомъ, наши мо-нахи стали посвящать себя служенію народу, борьбѣ съ невѣ-ствомъ и язычествомъ. Они занялись иерковнымъ ученіемъ, въ которомъ заключалось тогда все образованіе общества. Мона-стырь сталъ школой, кабинетомъ писателя, библіотекой и пере-плетной. Онъ былъ и благотворительнымъ учрежденіемъ: здѣсь помѣщались богадѣльни и "страннопріемницы" (гостинницы), "лѣ-чецъ" (врачъ) и повивальная бабка. Запасшись нравственнымъ закаломъ и ученостью, монахи шли въ міръ, поучая народъ, исправляя неправду, руководя властью. Они распространяли христіанство даже цѣной собственной жизни среди финскихъ болотъ и дебрей, или между дикарями Кавказа. А за ними шелъ народъ—и монастыри становились первыми насельниками или колонизаторами славянства среди монгольскаго племени, прінародь—и монастыри становились первыми насельниками или колонизаторами славянства среди монгольскаго племени, пріобрѣтали государственное значеніе, объединяя Русь и расширяя ея границы. Наконецъ, подчиняясь князьямъ политически, монахи сохраняли однако нравственную власть надъ ними: они подавали примѣръ стойкости убъжденій и любви къ правдю. Антоній упорно отстаивалъ Всеслава полоцкаго противъ Изяслава І. Когда Изяславъ былъ изгнанъ Святославомъ (§ 40) и всв признали, со страха, это насиліе, одинъ Өеодосій поминалъ за объдней его, а не похитителя престола, и даже писалъ Святославу обличительныя посланія. Обиженный въ суд'в тель жаловаться къ Өеодосію — и его дёло вновь разсматривалось. Въ поученіяхъ монаховъ часто указывались злоупотребленія тіуновъ и нам'єстниковъ. При такомъ значеніи монашества, понятно его широкое распространеніе во второмъ період'в нашей исторіи. Тогда возникло много обителей, какъ въ старыхъ городахъ, такъ и въ глуши; появились и женскія. Въ монастыри шли люди изъ всёхъ слоевъ общества, не исключая бояръ, такъ что иногда князья ссорились съ иноками изъ-за своихъ слугъ. Сами князья, княжны и вдовыя княгини начали постригаться: кто не зналъ Николая черниговскаго Святошу, который провель всю жизнь въ обители, самъ стряпалъ на братію, кололъ дрова, носилъ воду? Другіе князья, оставаясь въ міру, всячески выражали свое почитание монастырей. Они слъзали съ коней передъ обителью, смиренно ожидая, пока ихъ впустять; у себя на пиру, при появленіи инока, останавливали п'єсни и музыку и благоговъйно выслушивали жесткое слово поученія; передъ важнымъ деломъ ходили въ обитель посоветоваться и принять благословение отъ подвижниковъ. Князья раздавали монастырямь земли съ челядью, а за ними и народъ сталъ дълать щедрые вклады на поминъ души.

Всв эти обители были дочерьми великой матери нашихъ монастырей — Кіево-Печерской лавры. Она была созданіемъ первыхъ русскихъ подвижниковъ, "печерянъ" (пещерниковъ), —Антонія и Өеодосія. Ихъ слава привлекла столько подражателей, что имъ негдъ было помъщаться. Антоній выпросиль у Изяслава гору надъ пещерами (§ 19), гдѣ его иноки построили монастырь, прозванный народомъ Печерскою лаврой (1050). Игуменомъ Антоній поставилъ Өеодосія, при которомъ лавра быстро достигла цвѣтущаго состоянія. Өеодосій строго держаль братію въ трудахь, постѣ и молитвѣ. У него иноки списывали и переплетали книги, вили веревки, пряли, плели клобуки, мололи хлѣбъ: то была цълая фабрика разныхъ производствъ для себя и на продажу. Өеодосій ввель студійскій уставь, заимствованный имъ изъ византійскаго монастыря Өеодора Студита, отличавшагося строгостью жизни. Онъ навъщалъ также кіевлянъ и князей съ благочестивою цёлью, а по ночамъ ходилъ въ "жидовскую" улицу спорить о въръ. Өеодосій и Антоній умерли почти въ одно

время въ своихъ старыхъ пещерахъ. А лавра быстро богатѣла отъ щедрыхъ вкладовъ: одна княгиня завѣщала ей все, "до послѣдняго повойника", чтобы только прахъ ея положили тамъ. Народъ сталъ стекаться со всей Руси на богомолье къ мощамъ печерскихъ подвижниковъ; создалось много разсказовъ о подвижничествѣ и чудесахъ печерянъ, собранныхъ потомъ подъ именемъ "Патерика (отечника) печерскаго". Лавра стала разсадникомъ монашества на Руси и средоточіемъ умственной жизни русскихъ въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ. Отсюда вышли главные проповѣдники и 50 епископовъ; оттого владыки, которые прежде были изъ грековъ и болгаръ, теперь стали русскіе. Первымъ изъ нихъ былъ Лука Жидяма въ Новгородѣ.

§ 65. Просвъщение. — Такъ, подъ вліяніемъ христіанства, возникли новыя понятія и слой идеалистовъ — людей, занятыхъ не житейскими, личными, а отвлеченными вопросами: этотъ слой называютъ головой или "умомъ" общества, интеллигенијей. Второю причиной появленія образованности были сношенія съ иностранцами, у которыхъ просвъщение значительно двинулось впередъ, подъ вліяніемъ "перваго Возрожденія" (§ 34). Тогда Русь находилась въ живомъ общеніи съ другими народами. Князья роднились съ западными дворами: духовенство даже начинало возставать противъ этого обычая. Но оно внушало народу, что можно ѣсть съ католиками, не оскверняясь. Мономахъ увъщевалъ дътей особенно быть гостепримными относительно иностранцевъ и учиться чужимъ языкамъ. Онъ самъ быль женать на дочери англійскаго короля, своего сына женилъ на шведкъ, одну дочь отдалъ за венгерскаго короля, другую—за греческаго царевича. Оттого наша лѣтопись знала о событіяхъ на Западъ: въ ней записано о крестовыхъ походахъ. Тогда возникла еще страсть къ путешествіямь: княжны и бояре, не говоря уже про купцовъ, ъздили въ Византію; въ особенности же стремились въ Іерусалимъ. Страсть къ паломничеству до того усилилась, что духовенство начало даже налагать епитемьи за паломнические объты. Наконецъ, завязались сношенія у Руси съ Польшей и Венгріей; а это проводило къ намъ вліяніе западной литературы и латинскаго языка.

Вотъ слѣдствія указанныхъ причинъ.—1) Грамотность значительно развилась. Она уже считалась признакомъ благовоспитанности: всѣ князья и княгини были грамотны. Появилось много школъ при церквахъ, монастыряхъ и епископскихъ дворахъ, и даже на окраинахъ. Конечно, учили только грамотѣ: даже для

попа обязательно было одно чтеніе, за недостаткомъ письма. Но были и такія школы, въ которыхъ преподавали греческій языкъ для приготовленія собственных і і і і і рарховъ, что доказывается множествомъ переводовъ съ греческаго и примфромъ такихъ ученыхъ, какъ Климентъ (§ 62). Оттого владыки, эти питомцы византійской образованности, были вождями русскаго просв'вщенія; и среди нихъ-то появились первые "книжники" или сочинители.—2) Возникла леобознательность—вкусъ къ чтенію и собиранію книгь, особенно у князей. Святославъ Ярославичь черниговскій (§ 38) наполниль свои кліти книгами. Его брать, Всеволодъ, выучился пяти иностраннымъ языкамъ у себя дома, просто изъ жажды знанія. Мономахъ самъ былъ писателемъ и завъщалъ своимъ дътямъ: "не забывайте, что знаете добраго; а чего не знаете, тому учитесь". Мелкій князь, Романг смоленскій, завель родъ высшаго училища съ латинскимъ языкомъ и потратилъ все свое имущество на просвъщение, такъ что смольняне похоронили его на свой счеть. Князья сами списывали вниги и ласково принимали русскихъ ученыхъ, а съ иностранными спорили то на греческомъ, то на латинскомъ языкъ. Неръдко, одаряя монастыри землями, они требовали, чтобы доходы съ этого имущества шли на устройство школъ. Вмъсто знахарей, у нихъ появились лекаря, именно люди съ таинственными знаніями Востока — арабы да армяне. Можно сказать, что тогда князья стояли во главъ просвъщенія, соперничая съ духовенствомъ. --3) Устроилось книжное дъло-конечно писанное. Тогда появилось столько книгъ, что завелись библіотеки у князей, у духовенства и при монастыряхъ, и онъ были значительны: у одного князя было сверхъ 1.000 книгъ, тогда какъ, болъ 200 л. спустя, въ первой на Западѣ библіотекѣ Карла V французскаго было только 900 томовъ. Но книгъ было много только сравнительно съ первымъ періодомъ: он не могли быть слишкомъ распространены уже потому, что книжное дело было затруднительно. Работа списателей (переписчиковъ) была не легкая: уставъ (§ 16) — письмо съ преобладаніемъ угловатыхъ, прямолинейныхъ буквъ надъ круглыми — требовалъ большаго искусства и усидчивости. Переписчики затвиливо украшали начальныя буквы, употребляли разныя чернила (при началъ новаго періода обыкновенно красныя: отсюда "красная строка"), "выводили" каждую букву, какъ печатную, "ставили заставки" (узоры въ началѣ и концѣ книгъ и статей). Древнѣйшія грамоты сплошь написаны "киноварью" (смъсь съры съ ртутью), иногда съ позолотой. Это скорбе рисунокъ, чбмъ письмо. Такъ какъ, сверхъ того, переписывали все священное, то эта работа почиталось святою: наступить на исписанный листокъ было такимъ же святотатствомъ, какъ раскрошить просвирку; списатель, съ благоговъніемъ помолившись, принимался за работу и обозначалъ свое имя и время написанія въ концѣ рукописи, тогда какъ не было въ обычав обозначать имя автора. Списываніемъ занимались даже князья и княжны. Владелецъ книги дорожиль ею, какъ редкостью. Да и действительно она часто существовала въ одномъ только экземпляръ: оттого до насъ дошли не всъ книги, бывшія тогда въ обращеніи. Книги цънились высоко, темъ более, что ихъ украшали дорогими переплетами, иногда даже заказанными въ Византіи и похожими на оклады Евангелій. Дорогъ быль и матеріаль, на которомь писались книги — харатья или пергаменть, а потомъ плотная хлопчатая бумага. Немудрено, что какой-нибудь молитвенникъ стоилъ до 80 р. с.—4) На Руси появились первыя ереси, а это доказываеть, что народь читаль книги не механически. Онъ возникли подъ иностраннымъ вліяніемъ. Монахъ Адріанъ занесъ къ намъ учение богомиловъ (§ 17); но оно скоро прекратилось, такъ какъ Адріана заключили въ темницу, а его главныхъ учениковъ сослали. Появилось ученіе русскаго епископа Леона (§ 63) о постѣ, которое значительно распространилось подъ именсмъ леонтиніанской ереси. — 5) У образованныхъ людей замѣчались не только религіозныя, но и политическія сужденія. Въ письменности того времени часто встрфчаются упреки князьямъ несправедливымъ, жестокимъ и клятвопреступнымъ; еще чаще нареканія на ихъ служителей. Въ "Словѣ Даніила Заточника сказано: "не имъй себъ двора близъ княжа двора, не держи села близъ княжа села, потому что тіунъ его, какъ огонь". Лътописцы и поученія постоянно порицають тіуновъ и посадниковъ, которые не хуже половцовъ разоряли цёлыя области.

§ 66. Церковная письменность. — Письменность второго періода, сравнительно съ первымъ, можно назвать обширною. Но все-таки сочиненій было немного; и тогда не читали, а заучивали книги отъ доски до доски. Попрежнему письменность состояла главнымъ образомъ изъ списыванія болгарскихъ книгъ и изъ переводовъ съ греческаго. Важнѣйшимъ по древности памятникомъ списыванія служитъ Остромирово Евангеліе, написанное (1056), по заказу посадника Остромира (§ 25),

съ древняго болгарскаго списка <sup>1</sup>). Въ переводахъ замѣчается извѣстная самостоятельность: переводили уже не одно церковное, а все, что было лучшаго въ византійской лите-



Остромирово Евангеліе. 1056.

ратурѣ; и русскій книжный язык освобождался отъ греческаго вліянія. Чѣмъ ближе къ концу второго періода, тѣмъ

<sup>1)</sup> Остромирово Еваигеліе есть древнёйшій памятникъ не только русской, но и всей славянской письменности. Это почти вполнё точный синсокъ съ древняго болгарскаго перевода. Языкъ его—обращикъ почти нетронутой старо-славян-

больше самостоятельности въ нашей письменности, особенно въ южной. Зарождалась національная литература, притомъ не лишенная убъжденій и характера. Возникъ знаменитый обычай печалованія, т.-е. заступничества за невинныхъ, который господствоваль у нашего духовенства въ теченіе всей древней исторіи: митрополить Никифоръ, въ своемъ посланіи къ Мономаху, считаетъ долгомъ подать совъть даже этому образцовому правителю. Письменность обогатилась тогда и нъкоторыми новыми понятіями, какъ видно изъ поученій духовенства и изъ отвътовъ на житейскіе вопросы, съ которыми обращались къ нему. Владыки даже смъло возставали противъ усобицъ и вообще стояли за единство руской земли.

Письменность второго періода была попреимуществу *церков-*ная. Если и встръчаются сочиненія свътскаго содержанія, то
они проникнуты религіозной точкой зрънія: въ нихъ земная
жизнь представляется "тльномъ и суетой", а монашество —
"ангельскимъ житіемъ", иночество же— "ангельскимъ чиномъ".
Господствующимъ родомъ письменности были поученія или наставленія. Ихъ задача — ебъяснять православіе и бороться съ
язычествомъ, а также съ латинствомъ, котораго тогда опасались
точно также, какъ въ первомъ періодъ—іудейства. Болье всего
говорится въ нихъ о милосердіи, братскомъ равенствъ и смиреніи, —
качества, которыя трогали сердца нашихъ предковъ по своей
близости къ гостепріимству родоваго быта и къ миролюбію славянина. Поученія печалуются о "сиротахъ", "страдальникахъ"

ской різчи; но есть, хотя и не важныя, отклоненія оть ея строя, въ которыхъ видны зародиши двухъ наръчій-южнаго, болгарскаго, и съвернаго, русскаго. Остромирово Евангеліе важно и по приложеннымъ къ нему древнейшимъ календарнымъ записямъ. Наконецъ, это старъйшая русская рукопись съ обозначениемъ года и съ хорошимъ начертаніемъ. Она написана на 294 листахъ, крупнымъ уставомъ (§ 65), на отличномъ пергаментв. На оборотв 1 листа раскрашенная и забранная золотомъ картинка, изображающая, какъ евангелистъ получаетъ свитокъ съ неба, читаетъ и пишетъ; она обведена крестообразно золотимъ цвѣточнимъ узоромъ, наверху котораго поставлена львица. На 2 листъ такая же заставка, съ надписью внутри: "евангелие отъ иоана глава А". Эта глава начинается золотою буквой; при другихъ главахъ заглавныя буквы также выведены затъйливо, но только чернилами. Изъ записи въ концѣ рукописи видно, что она написана, въ 1056—1057 гг., дъякономъ Григоріемъ для посадника, который носиль "мирское" имя Остромира, а въ крещеніи нареченъ Іосифомъ. Остромирово Евангеліе напечатано (1883), посредствомъ свътописи, черта въ черту, съ подлинника, хранящагося въ Императорской Публичной Библіотекъ. Отсюда взять нашь снимокъ, который въ точности воспроизводить начало Евангелія (2-й листь), только безь заставки и безь позолоты на заглавной буквъ.

и обличають богатыхъ и сильныхъ. Поученій было миожество, въ форм'в посланій и пропов'єдей. Посланія писались іерархами къ лицамъ разныхъ званій; есть даже посланіе къ пап'в. Иногда владыки вели между собой эту литературную переписку, что напоминаетъ нын'єтнія открытыя письма между учеными. Часто посланіе составляло отв'єть на вопросы, предложенные книжнику; иногда же оно вытекало изъ потребности іерарха дать наставленіе своимъ духовнымъ д'єтямъ. Изъ отв'єтныхъ посланій весьма важно посланіе митрополита Іоанна къ Іакову Мниху, которое называли "церковнымъ правиломъ", такъ какъ оно долго служило руководствомъ для духовенства.

Проповыди распадаются на сѣверныя и южныя. Образцомъ первыхъ служитъ поучение Луки Жидяты (§ 64). Въ немъ всѣ примъры взяты изъ русскихъ нравовъ; языкъ разговорный, слогъ краткій и простой; содержаніе нравственное. Здёсь отразились свойства новгородца — человёка торговаго, который не любить разглагольствованій и догматическихъ тонкостей. Напротивъ, въ южной проповеди есть поэзія, живость, разнообразіе; но она посвящена догматик' и страдаетъ риторствомъ. Въ ней нътъ ничего народнаго: всюду общее содержаніе изъ Библіи, символизмъ, олицетворенія, доходящія до разговоровъ между думами. Здёсь очевидно византійское вліяніе. Оттого южная пропов'єдь привлекала немногихъ: самъ представитель ея, "второй Златоусть", епископъ Кирил Туровскій, жалуется, что къ нему "приходило все меньше и меньше слушателей". Отъ втораго періода остался одинъ обращивъ св'єтскаго поученія. Это — "Поученіе Владиміра Мономаха" (§ 42), составленное по примъру Василія Великаго. Оно служить началомъ ряда "Домостроевъ" — сочиненій, въ которыхъ заключаются правила житейской мудрости. Къ ихъ разряду относится, въ концв періода, "Слово отца въ сыну", которое говорить; "будь пониженъ главою; устремляй глаза въ землю; имъй сомкнутыя уста; не стыдись преклонять главу предъ каждымъ". Во второмъ періодъ церковная письменность обогатилась новымъ родомъ произведеній — житіями святых. Это — церковная пов'єсть, въ которой подробно разсказывается жизнь угодниковъ и описываются ихъ чудеса. Житія переводились съ греческаго; но уже явились н русскія. Во главъ послъднихъ стоятъ два житія — Бориса и Глѣба и Өеодосія. Они составлены, около 1090 г., печеринокомъ Несторомъ, который поступилъ въ СКИМЪ

17-ти л., вскоръ по смерти Өеодосія (§ 28), и неизвъстно когда умеръ. Эти житія отличаются хорошимъ языкомь и яснымъ изложеніемъ. Они послужили основаніемъ "Патерику Пе-

черскому" (§ 64).

§ 67. Свътская письменность. Народная поэзія.—Въ письменности главное отличіе составляетъ возникновеніе свътскаго отдела. Появилось не мало сборникова. Въ нихъ много краткихъ статей наполовину церковнаго, наполовину свътскаго со-держанія: встръчаются разсказы о троянской войнъ и Але-ксандръ Македонскомъ, повъсти изъ "Тысячи и одной ночи", даже заимствованія изъ Платона и Аристотеля. Сборники были частью переписанные съ болгарскаго, частью переведенные съ греческаго; но уже встръчаются русскія добавленія, въ видъ треческаго; но уже встръчаются русскія дооавленія, въ видъ народныхъ поговорокъ и притчъ. Сборники носили разныя названія — "Пчела" (сборникъ притчей и поученій), "Златая цъпь" (отрывки изъ отцовъ церкви), "Патерикъ" или "Прологъ" (житія святыхъ), "Палея" (разсказы изъ Ветхаго Завъта, часто подложные), "Хронографъ", "Златой бисеръ", "Купель Душевная" и др. Сохранилось два Изборника Святослава черниговскаго (1073 и 1076), составляющіе списки съ болгарскаго подлинника; но въ нихъ уже значительно преобладаетъ русское правописаніе надъ болгарскимъ <sup>1</sup>). На статьи сборниковъ походило "Моленіе Даніила Заточника". Это—жалобное посланіе какого-то заточеннаго молодаго человѣка къ своему князю. Собственно "Моленіе" есть сборникъ статей, въ видѣ притчъ и народныхъ пословицъ; но онъ связанъ сатирическимъ тономъ, который направленъ особенно противъ приближенныхъ князя и противъ злыхъ женъ. Какъ чистонародный сборникъ, даже съ пословичными риемами, "Моленіе" имъло множество списковъ съ добавленіями переписчиковъ. О немъ создалось даже преданіе, будто Даніилъ закаталь его въ воскъ и бросилъ въ озеро, гдѣ его проглотила рыба, которую поймали для князя. Вмъстъ съ паломничествомъ возникли хожденія или Паломники—путешествія къ св. м'єстамъ. Изъ нихъ сохранился "Паломникъ игумена Даніила" (ок. 1100) — религіозное и простодушное сочиненіе, изъ котораго видно, что наши богомольцы ходили въ Герусалимъ цълыми

<sup>1)</sup> Изборникъ Святослава 1073 года есть переводъ греческаго сборника 9-го в., сдёланный для болгарскаго царя Симеона (§ 17). Онъ списанъ однимъ дъякомъ для Святослава Ярославича черниговскаго (§ 38). Его нашли, въ 1817 г., въ библіотекъ Воскресенскаго (Новый Іерусалимъ) монастыря. Теперь онъ хра-

"дружинами", артелями. Въ немъ нътъ духа нетернимости относительно католиковъ, владевшихъ тогда Гробомъ Господнимъ. Къ свътской письменности второго періода относится первый намятникъ искусственной, книжной поэзіи — Слово о полку Игоревь 1), которое послужило образцомъ для позднёйшихъ произведеній подобнаго рода. Въ немъ разсказывается походъ съверскихъ князей противъ половдовъ (§ 48). Оно написано княжескимъ пъвцомъ, который заимствовалъ у древняго Баяна (§ 29) поэтическіе пріемы, языческіе образы и первобытныя пословицы. Въ сравненіяхъ и богатыхъ картинахъ много народной поэзіи, что доказывается сходствомъ "Слова" съ украинскими пъснями. "Слово" отчасти напоминаетъ встръчающіяся въ літописяхъ сказанія — разсказы, составленные иногда очевидлами событій, а иногда по наслышкъ, по преданію: таковы повъствованія о Владиміръ и Ольгъ, объ ослъпленіи Василька и др. Составителя перваго изъ нихъ, инока Якова, должно считать древнъйшимъ нашимъ писателемъ: онъ относится къ самому началу періода. Народная поэзія обогатилась новою чертой: пѣсня стала говорить про дѣйствительныя событія или быль. Отсюда названіе этихъ пѣсенъ — былины. Это какъ бы лътопись, разсказанная въ поэтической формъ. "Слово о полку Игоревъ", близкое къ былинамъ, описываетъ событія согласно съ літописью и даже короче. Герои былинъ,

нится въ Синодальной библіотекъ, въ Москвъ. "Изборникъ" писанъ прекраснымъ письмомъ, на тонкомъ чистомъ пергаментъ, на 266 листахъ, въ два столбца. На оборот 1-го листа изображение семейства Святослава. На лицевой сторон 2-го листа-Інсусъ Христосъ, а на оборотъ, въ узорчатомъ четвероугольникъ съ птицами по полямъ, помѣщено писанное золотомъ предисловіе. З-й листъ весь занять изображеніемъ иконостаса; такія же двѣ картины вложены въ срединѣ рукописи, для раздёленія двухъ ея частей. Всё эти миніатюры, а также заглавныя буквы, заставки, птицы и звъри на поляхъ раскрашены и отчасти покрыты золотомъ. Первая часть "Изборника" или "собраніе отъ многихъ отець на память и на готовый отвътъ" представляетъ краткое богословіе 9-го в.; во второй помъщены описанія народовъ, происшедшихъ отъ Ноя, исторія царей, космографія со знаками зодіака н т. под. Этотъ древнейшій, после Остромирова Евангелія, памятникъ нашей письменности и искусства, наглядно представляющій образованность Руси при третьемъ поколеніи ея христіанъ, изданъ въ 1880 г., посредствомъ светописи, целикомъ, какъ точный "противень" или снимокъ подлинника. Прилагаемый рисунокъ точно воспроизводить нижнюю часть оборота 5-го листа "Пзборника". Онъ служить, вмёстё съ тёмь, такимъ же образцомъ древнёйшаго устава, какъ синмокъ съ Остромирова Евангелія (стр. 128).

<sup>1)</sup> Его единственный списокъ, едёланный ок. 1400 г., сторёлъ въ 1812 г.; но онъ былъ напечатанъ въ 1800.

TOWN THE TWO WAS TO SELECT THE STATE OF THE SELECT THE

6 STATE OF THE STA

Изборникъ Святослава, 1073.

Василій Буслаевт, новгородскій бояринъ Ставрт и купецъ Садко, — лица историческія: ихъ имена находятся въ лѣтониси. Буслаевъ — поэтическое олицетвореніе отважныхъ повольниковъ, которые грабили во всю свою жизнь, а потомъ спасали душу въ Герусалимѣ или монастырѣ; Садко и Ставръ — олицетвореніе новгородскаго богатства, спасаемаго благочестіемъ.

§ 68. Льтопись. — Въ это время началась и лътопись. По преданію, отцомъ ея быль Несторъ (§ 66), составившій "Пов'єсть временныхъ лътъ", которая обнимаетъ событія отъ начала русской исторіи до 1110 года. Въ д'вйствительности "Пов'всть" сочинена неизвъстнымъ лицомъ — въроятно игумномъ Сильвестром, котораго Мономахъ, самъ писатель, почтилъ саномъ епископа: во всякомъ случат Сильвестръ "написахъ книгы си лѣтописець", какъ самъ онъ заявилъ въ концѣ. Составитель "Повѣсти" былъ человѣкъ любознательный, зналъ не только св. писаніе, но также болгарскія книги и переводы греческихъ хронографовъ, любилъ разспрашивать людей бывалыхъ, зналъ много ходившихъ въ народъ преданій, пъсенъ, пословицъ. Печеряне, помимо своихъ замътокъ въ святцахъ, могли сообщить ему много свъдъній о прошломъ: они были первыми "дьяками" (секретарями) князей и поддерживали сношенія съ епископами и проповедниками, расходившимися изъ лавры по всей Руси. Мономахъ могъ сообщить ему и древнъйшіе документы (§ 29). Нашъ первый летописецъ заимствуетъ вначале изъ Георгія Амартола (§ 15) и изъ болгарскихъ книгъ; но съ Ярослава его работа становится самостоятельное, достоворное и идетъ хронологическимъ путемъ, подобно всемъ древнимъ летописямъ. Онъ правдивъ и кратокъ; у него есть только наклонность къ поэтичности и даже драматизму, свойственная южнымъ писателямъ. Если онъ ничего не зналъ о какомъ-нибудь годъ, то оставляль годовую пом'єтку пустою; если заносиль что-нибудь сомнительное, то прибавляль— "какъ сказывають". "Повъсть" носить дъловой, свътскій характерь, какъ по содержанію, такъ и по языку — церковно-славянскому, но уже съ вліяніемъ древне-русскаго. Она попреимуществу княжеская или политическая: она стоить за единство Руси, негодуеть на усобицы и осуждаетъ дурное управленіе. Но она не объясняетъ бъдствій и успъховъ, указывая на нихъ только какъ на гнъвъ или милость Божію; явленія природы для нея—чудесныя знаменія или дьявольское навожденіе.

Послъ "Повъсти" появилось много другихъ списковъ, причемъ

каждый списатель добавляль и продолжаль ее. Такъ составилось нѣсколько *льтописных сборников*, которые хранились въ "ла-ряхъ", по церквамъ и монастырямъ. Уцѣлѣвшіе дошли до насъ подъ разными названіями: самый древній изъ нихъ, Лаврентьевскій списокъ, составленный инокомъ Лаврентіемъ, относится къ 1377 г. Эти сборники, продолжавшіеся до половины 17 в., сохраняють главныя черты "Пов'єсти", но различаются литературными особенностями, которыя доказывають существование отдёльныхъ лътописей. Изъ нихъ новгородская (Іоакимовская) и волынская возникли еще въ 11 в., раньше кіевской; но начало ихъ утрачено, и потому древнъйшею считается кіевская, къ которой приставлялись впоследствіи известія изъ черниговской, полоцкой и, въроятно, другихъ южныхъ льтописей. Южныя льтописи, кіевская и волынская, напоминають южную письменность: онъ подробны, поэтичны; волынская особенно подходить къ "Слову о Полку Игоревв" и знаеть Гомера. Новгородская летопись, подобно проповеди Луки Жидяты (§ 66), кратка и суха, отличается чисто деловымъ характеромъ. Суздальская многоглаголива, лишена и съверной дъльности, и южной поэтичности. Это напыщенная работа, наполненная церковными поученіями и слёдами придворной оффиціальности: въ ней господствуетъ идея самодержавія и ненависть къ Новгороду. Чёмъ позже, тёмъ болёе преобладаетъ суздальская лётопись, а кіевская прекращается въ концѣ 12 в., вмѣстѣ съ паденіемъ Кіева. Притомъ, чѣмъ позже лѣтописный списокъ, тъмъ болъе въ немъ заимствованій изъ византійскихъ хронографовъ. Ко второму періоду относится и первая изъ дошедшихъ до насъ подлинныхъ грамота: это — грамота Мстислава Великаго новгородскому Юрьеву монастырю (ок. 1130).

§ 69. Искусство. — Искусство также подвинулось впередъ во второмъ періодѣ. Впрочемъ, на первомъ планѣ все еще стояло зодчество, наиболѣе соотвѣтствующее религіознымъ цѣлямъ. Храмы уже были не рѣдкость; притомъ все увеличивалось число каменныхъ. Боголюбскій построилъ даже церковь во Владимірѣ изъ бѣлаго камня, привезеннаго изъ Болгаріи. По большей части церкви были небольшихъ размѣровъ, и строили ихъ весьма быстро: оттого рѣдкая могла простоять болѣе 50 л. Зодчіе все еще были греки на югѣ и нѣмцы на сѣверѣ, впрочемъ изрѣдка встрѣчаются и русскіе— Милонтът и друг. Форма храма сохранялась византійская, но въ мелочахъ встрѣчается вліяніе романскаго стиля. Оно особенно замѣтно на сѣверо-

востокъ, гдъ къ нему присоединяется еще азіатское (персидское) вліяніе. Это — суздальскій стиль, образовавшійся къ концу 12 в. Его отличіе отъ византійскаго состоить въ одноглавін храмовъ и въ изобиліи прилъпковъ (барельефовъ) или обронных (скульптурныхъ) украшеній, которыя удобно было делать изъ мягкаго белаго камия. Эти украшенія, называемыя "русскимъ орнаментомъ" (§ 30), составляють первую своеобразную черту въ исторіи нашего искусства; они припадлежать русскимь мастерамь, изъ которыхъ извъстень "хитрецъ" Авдій въ Галичь, рызавшій узоры на камнь. Здысь выразилось пристрастіе нашихъ предковъ къ вычурнымъ и пестро раскрашеннымъ узорамъ, которыми покрывалась церковь, особенно ея наружныя стыны. Узорами украшали дугообразные своды входныхъ дверей и подзоры; изъ нихъ дѣлали пояса (фризы) вокругъ всего храма, состоявшіе изъ столбиковъ съ арками, между которыми поміщалось множество ліпных растеній, животных в и даже человъчковъ и чудовищъ.

Лучшимъ образцомъ суздальскаго стиля служитъ Дмитріевскій соборъ Всеволода III во Владимірѣ на Клязьмѣ, который и сохранился больше всѣхъ 1). Полъ въ церквахъ попрежнему

<sup>1)</sup> Дмитріевскій соборь построень, въ 1194 г., на великокняжескомь дворь, во Владимірь на Клязьмь, Всеволодомь III, носившимь еще имя Димитрія (§ 58). Онь посвященъ его ангелу. Димитрію Селунскому. Это величественное (46 аршинъ вышины, съ крестомъ) сооружение изъ бълаго камня попорчено пожарами и погромами. Оно было подновлено, по приказу Николая I, причемъ, подъ штукатуркой, была найдена древняя ствнопись. На нашемъ рисункв соборъ представленъ въ его нынашнемъ вида. При немъ натъ колокольни. Онъ почти квадратный и съ четырехконечнымъ крестомъ, тогда какъ на Западъ церкви того времени длинны и съ шестиконечнымъ крестомъ. Но въ остальномъ это-одинъ изъ лучшихъ въ Европъ. законченных образцовъ романскаго "пошиба" (стиля): онъ и построенъ странствующими артелями вольныхъ каменьщиковъ, которые еще раньше пришли съ запада въ Новгородъ и Псковъ и построили дворецъ Андрея Боголюбскаго. Дмитріевскій соборъ увінчанъ одною шлемообразною полуглавой, которая поконтся на высокомъ кругломъ "барабанъ", проръзанномъ узкими окнами и возвышающемся надъ оловяною четырехскатною кровлей. Наружность самого собора, подобно дворцу Боголюбскаго, украшена узкими, съ дугообразными перемычками, окнами, которыя закрывались деревянными досками, за неимфніемъ стеколъ. А подъ ними поясъ изъ сухариковъ и столбиковъ. Каждая ствна раздвлена на три части полуколоннами (пилястрами) съ лиственными головками. Со всёхъ сторонъ, кром восточной (алтарной), находятся врата (порталы), украшенные дугообразною узорчатою перемычкой, лежащею на трехъ колоннахъ и двухъ полуколонкахъ. Весь соборъ усвянъ узорами изъ арабесковъ, растеній, животныхъ и человіческихъ изображеній. Объ нихъ даетъ понятіе прилагаемый рисунокъ кусочка оброннаго пояса, на которомъ



Дмитрієвскій соборъ во Владимірѣ на Клязьмѣ.

составлялся изъ мозаики или же изъ "кафлей" (израздовъ). Стѣты украшались фресками, изрѣдка мозаикой изъ разноцвѣтныхъ стеклышекъ. Въ храмахъ находятъ иногда княжескія гробницы. Иѣкоторыя церкви были съ золочеными главами и покрывались снаружи оловомъ, а внутри украшались богатыми серебряными наникадилами да шитыми золотомъ и жемчугомъ парчами. Иконы обкладывались золотыми и серебряными ризами, драгоцѣнными камнями, жемчугомъ, финифтью. Наряду съ церквами, начали обращать вниманіе и на сравнительно роскошную постройку дворцовъ, по крайней мѣрѣ къ концу періода, и именно въ Суздальской области, какъ свидѣтельствуетъ дворецъ Андрея Боголюбскаго (стран. 94).

Ваяніе состояло исключительно изъ прил'впковъ. Живопись встрвчается уже часто. Но иконописцы, среди которыхъ прославился Алимпій Печерскій (ученикъ грековъ), попрежнему отличались бедностью вымысла, наивностью рисунка, отсутствіемъ тіней и перспективы: они не сміли отступать отъ византійскихъ подлинниковъ. Зато суздальскій стиль проявлялся въ расписываніи церковныхъ стѣнъ, въ особенности же въ украшеніи рукописей, къ которому относятся и появившіяся тогда миніатюры (картинки). Образцами нашихъ первыхъ миніатюръ служать украшенія въ Остромировомъ Евангеліи (§ 66) и рисунки въ "Изборникѣ Святослава", въ особенности же изображеніе князя и его семьи 1). Суздальскій стиль проявился также въ узорахъ на полотенцахъ и рубашкахъ. Въроятно, онъ отразился и на монетахъ. Но ихъ не нашли до сихъ поръ — обстоятельство темъ боле странное, что тогда

изображены событія изъ житія Димитрія Селунскаго. Не менѣе любопытна внутренность Дмитріевскаго собора, начиная съ "палатей" (хоры) для княжаго семейства и кончая стѣнописью византійскаго пошиба работы греческихъ мастеровъ.

¹) Прилагаемый рисунокъ воспроизводить съ точностью "выходную" или заглавную картину на оборотѣ перваго листа "Изборника" Святослава (§ 67), который теперь отдѣленъ отъ самой рукописи и хранится въ Оружейной Палатѣ, въ Москвѣ. Она написана на тонкомъ бѣломъ пергаментѣ; съ лѣвой стороны оторванъ кусокъ и подклеенъ также пергаментомъ. Наверху надиись изъ трехъ строкъ, сдѣланная золотомъ; но оно мѣстами потерто и подновлено красною краской. Первыя двѣ строки: "желания срдца моего ги (Господи) не прѣзъри нъ (но) приими ны вься и помилуй ны". Въ третьей строкѣ поименованы всѣ члены семейства Святослава, въ томъ порядкѣ, какъ они нарисованы: "гълѣбъ. ольгъ. дад (Давидъ). романъ. ярославъ. княгыни. стославъ". Самъ Святославъ — крайняя фигура направо, нѣсколько отдѣльно отъ группы, съ книгой въ рукахъ. Давидъ закрытъ княгиней: виденъ только верхъ его шапки.



Выходная картина изъ "Изборника" Святослава. 1073 г.





Обронный поясъ Дмитріевскаго собора.

же у насъ стали чеканить, по византійскому образцу, собственныя свинцовым *печати* <sup>1</sup>).



Печать Ратибора.

§ 70. Внѣшній бытъ.— Во внѣшнемъ быту замѣтны нѣкоторые успъхи, но не особенно значительные. Города чаще прежняго обносились стѣнами, ворота которыхъ иногда богато украшались. Появились и двойныя стъны: внутреннія (древній градь, §§ 4, 19), которыя назывались сначала "д'єтинцемь", потомъ "кремлемъ", и внътнія— "острогъ" или "околица". Въ лучшихъ городахъ онъ уже были каменныя. Мъстами даже посады обносились стѣнами: оттого большіе города представляли собою какъ бы связки нѣсколькихъ "концовъ" (§ 51). Жилища состояли попренмуществу изъ избъ (§ 31), которыя часто подвергались пожарамъ: оттого населеніе мало дорожило недвижимостью, легко перекочевывало. По селамъ каждый самъ "рубилъ" себъ эти курныя конурки и прозябаль въ нихъ съ доморощенной простотой: попрежнему каждая семья изготовляла все, что нужно было для ея скуднаго обихода; даже все еще употреблялись ручныя мельнички для зерна. Но въ городахъ избы стали просторнве и лучше убраны. Туть развились разныя ремесла: нвкоторыя изъ нихъ обособились, образовали артели или цехи съ своими старостами. Особенно плотники славились своимъ искусствомъ: они делали "порубы" (тюрьмы-погреба) съ оконцами, куда спускались по лъстницамъ, и перекидывали мосты разборные черезъ большія ріки. Изобильна и красива становилась и деревянная посуда. А рядомъ развилось гончарное производство: въ Новгородѣ были плотницкій и гончарный концы. Много дви-

¹) Нашъ рисунокъ изображаетъ древнѣйшій образецъ такихъ печатей. Его относятъ къ тому Ратибору, котораго Всеволодъ I (§ 40) назначилъ, въ 1079 году, кіевскимъ посадникомъ въ Тмутаракань. На лицевой сторонѣ этой печати ликъ св. Николая въ сіяніи, на оборотной — надпись: "отъ ратибора". Это—обращикъ "вислыхъ" печатей, которыя были во всеобщемъ употребленіи въ Византіи: онѣ привѣшивались къ шнуркамъ грамотъ или писемъ. Шнурки продѣвались сквозь свинецъ, который потомъ приплющивался штемпелемъ.

нулось впередъ кузнечное ремесло; но умѣли справляться только съ желѣзомъ. Мѣдь и олово употреблялись лишь для колоколовъ да церковныхъ крышъ; украшенія изъ золота и серебра встрѣчались только въ немногихъ церквахъ, еще рѣже у князей и богачей. Здѣсь же попадались предметы роскоши, приходивше изъ Византіи и съ запада: стекло, матеріи, полотно, цвѣтная пряжа, сафьянъ, пергаментъ, иголки, четки, золотыя мужскія цѣпи, "перстатыя" рукавицы (перчатки). Иноземнымъ же путемъ доставлялись дорогіе затѣйливые "порты" (платье) для князей, которые иногда вѣшали ихъ, какъ цѣнный вкладъ, въ церквахъ на поминъ души.

Торговля вообще приняла значительные размѣры. Въ "старыхъ" городахъ купцы уже вели широкіе денежные обороты, о чемъ свидѣтельствуютъ еврейскіе погромы въ Кіевѣ и такія мѣры Мономаха, какъ изгнаніе евреевъ, которые брали до 120°/0, и лишеніе самого капитала того, кто взималъ болѣе 20°/0 (§ 59). А въ Новгородѣ скопилось столько капиталовъ, что брали только ¹/2°/0. Первая половина періода была порой процвѣтанія Новгорода. Смоленскъ, Полоцкъ и Витебскъ держали въ своихъ рукахъ двинскую торговлю, соединяя внутреннія земли съ рижскими нѣмцами, которымъ они давали большія льготы по договорамъ. Новгородъ и Псковъ захватили всѣ сношенія сѣверовостока съ Запаломъ. Они торговали также съ рижскими и ворамъ. Новгородъ и Псковъ захватили всѣ сношенія сѣверовостока съ Западомъ. Они торговали также съ рижскими и особенно съ готландскими нѣмцами (§ 56). Пользуясь умиротвореніемъ Балтики, гдѣ прекратились разбои скандинавовъ, перешедшихъ въ государственный бытъ, новгородскіе купцы ходили до Даніи. Много ихъ проживало и въ Кіевѣ, гдѣ у нихъ была своя церковь, а также въ Суздальской области. Кіевляне лѣтомъ отправляли товары на югъ, зимой—на сѣверъ. Они ходили съ ними до Кавказа и Александріи; а въ Кіевѣ проживали греческіе, итальянскіе и "латинскіе" (нѣмецкіе) гости, которые иногда достигали Суздаля; тамъ содержалъ свою контору баварскій городъ Регенсбургъ. Около 1200 г. венеціанцы старались утвердиться на берегахъ Чернаго и Азовскаго морей. Главными предметами вывоза оставались изначальныя произведенія земли (§ 11); прибавились только юфть, ленъ, хмѣль да строевой лѣсъ. Еще переправляли на западъ азіатскіе товары. А привозили больше всего матеріи (изъ Фландріи, Англіи, Германіи и Польши), красное вино, да соль (изъ Любека и Крыма), затѣмъ — хлѣбъ, мясо, соленую рыбу, металы и разную мелочь. Но не легко было вести торговыя сношенія вну-

три страны. Попрежнему сильно чувствовался недостатокъ путей сообщенія. Неръдко, передъ походомъ, случалось прорубать лесныя дебри и перекидывать мосты черезъ болота и р'вки, которыхъ тогда еще было великое изобиліе. Теперь многія ріки стали рівчками, а рівчки совсівмъ пересохли: оттого мы видимъ иногда древній городъ не при рѣкѣ, тогда какъ знаемъ, что въ старину всѣ населенія были при водахъ, а города строились на двухъ ръчкахъ. Вода была и во второмъ період'в главнымъ путемъ сообщенія. Что же касается бойкихъ заморскихъ сношеній (§ 24), то они совсёмъ пріостановились: сначала въ Кіевъ, потомъ и въ Новгородъ исчезли караваны торговыхъ судовъ. Варяги, ославянившись, утратили свою мореходную отвагу; южные степняки всегда отличались "водобоязнью"; а у новгородцевъ стали отбивать Балтику ганзеаты (§ 36). Сократилось и количество монеты: съ инородцами все еще велась міновая торговля, а монеть русской чеканки не оказывается со смерти Ярослава I до половины 14-го въка.

Земледълів все еще находилось на первобытной ступени. Муживъ шелъ на заимку (§ 61) съ топоромъ, косой и сохой. Онъ выжигаль лесь и жаль, какь Богь на душу положить. Года черезъ три онъ истощалъ новь: она ужъ не давала плода - и пахарь шелъ дальше по простору. Такъ совершалось непрерывное движение народа на съверо-востокъ, а слъдомъ за нимъ расширялась туда и степь, съ истребленіемъ лісовъ: она уже подбиралась къ муромо-рязанской области. Мужикъ съялъ то же, что и теперь: не было только гречихи. Овощи и сады разводились лишь на югъ. Скотоводство падало: князья нуждались въ конной рати; въ походахъ противъ степняковъ первымъ дъломъ было отбивать табуны лошадей. Подспорьемъ у мужика были прежніе промыслы. Охота, особенно на пушнаго звѣря, все еще составляла главный доходъ княжья и источникъ обогащенія "лучшихъ" людей. Рыболовство развилось до того, что образовался особый классъ рыболововъ: новгородцы наживались даже на Бѣломъ м. Пчеловодство также вызвало цѣлый классъ "древолазовъ"; и въ законахъ были особыя статьи насчетъ правъ собственности въ медовыхъ лъсахъ; медъ и воскъ попрежнему составляли одинъ изъ главныхъ предметовъ вывоза и даней. Домашній быть отличался еще первоначальной простотой. Но зато старались щеголять дорогою, пестрою одеждой яркихъ цвътовъ, особенно въ боярскомъ кругу, гдв возникла строгая мода, замънявшая мундиръ. Тутъ образцомъ служилъ князь. Онъ носиль цвѣтной кафтань съ золотою оторочкой, а сверху цвѣтной же плащь, пристегнутый на плечѣ богатою запонкой. У него быль золотой узорчатый поясь и высокіе цвѣтные сапоги съ острыми носками; въ сапоги затыкались шаровары. На головѣ онъ носиль высокую опушенную мѣхомъ шапку съ цвѣтнымъ верхомъ и съ наушниками. На княгинѣ красовалось длинное платье съ широкими рукавами, перехваченное золотымъ поясомъ. Ея ноги были обуты въ золотые же башмачки; а съ головы, по восточному обычаю, спускалось покрывало, подвязанное у подбородка. Изображеніе семьи Святослава въ "Изборникъ даетъ наглядное представленіе о княжей одеждъ (§ 69). § 71. Значеніе періода. — Второй періодъ нашей исторіи обнимаетъ два вѣка — отъ половины 11 до половины 13. Это

время одинаково важно, какъ для западной, такъ и для восточной Европы. Какъ тамъ, такъ и здѣсь зародыши новаго строя жизни боролись съ пережитками первобытнаго безначалія. Но во всемъ проглядываетъ разница, которая обусловливалась свойствами природы и населенія Руси, а также сравнительною запоздалостью ея выступленія на историческое поприще. При всей своей пестротѣ и сумятицѣ, жизнь на Западѣ представляла болѣе стройности и опредѣленности. Тамъ уже отчетливо выдѣлялись своеобразныя народности въ ясныхъ границахъ, намъченныхъ самою природой, съ сознательными стремленіями и съ силой воли для ихъ достиженія. Почти на всъхъ поприщахъ выступали и сильныя, предпріимчивыя личности съ ръзкими чертами, которыхъ не могло быть раньше, при господствъ общинно-родового быта. Осъдались плотными группами сословія, съ ихъ явными правами и съ чутьемъ единства выгодъ. И среди нихъ средній классъ уже много сдёлаль для улучшенія внёшняго быта, пользуясь скопленіемъ денегъ, этимъ плодомъ развитія частной собственности отъ широкихъ торговыхъ оборотовъ. Въ духовномъ быту все было скрѣплено необычайною силой христіанской религіозности, которая создала небывалое могущество папы, завела неслыханные ужасы инквизиціи и пролила потоки крови въ крестовыхъ походахъ противъ мусульманъ и еретиковъ. Если противъ этой силы уже выступало "первое Возрожденіе" (§ 34), то оно не могло разстроить ее: оно только помогало умственному развитію, вливая св'вжую и широкую струю въ русло христіанской образованности.

На востокъ Европы царствовало еще полное безначаліе. На громадномъ просторъ, лишенномъ твердыхъ естественныхъ

границъ, на болотной трясинѣ, все расплывалось, не давало опредъленныхъ очертаній, не пускало глубокихъ корней. Населеніе представляло собой еще не перебродившую смѣсь разныхъ племенныхъ кровей, на диъ которой лишь подконецъ подготовлялись два обличія — великоруссовъ и малороссовъ (§§ 6, 46). Его общею чертой было только славянское безволіе, душевная дряблость. Хотя всѣ считались свободными, но никто не думалъ отстаивать свою первобытную свободу, и каждый отъ нужды легко становился холопомъ. Личность еще не выбилась изъ оковъ общинно-родового быта, и частная собственность только начинала выдъляться. Вездъ еще замъчалась власть "міра": таковы сходки городскія и сельскія, дума боярская. За исключеніемъ нісколькихъ князей съ різкими обличіями (Святославъ и Олегъ черниговскіе, Мономахъ, Андрей Боголюбскій, трое Мстиславовъ), масса дала только рядъ подвижниковъ, которые теряли свои имена, уходя изъ міра. Свобода выражалась во всеобщемъ броженіи. Всѣ кочевали, какъ ихъ сосѣди—степняки. Княжье перем' шалось со стола на столь, увлекая за собой дружину; смердъ и повольникъ могли попасть въ "лучшіе люди" и даже поднаться до степени боярина; половникъ переходилъ отъ одного хозяина къ другому; наймитъ и холопъ зачастую обрѣтались въ бѣгахъ; и самое земледѣліе представляло видъ постоянной перекочевки цёлыхъ массъ. Отъ нищеты, пожаровъ, неурядицъ согласны были хоть сейчасъ все истребить, нето уйти цёлымъ городомъ въ Царьградъ. При такомъ бродяжничествъ, не могли осъсться сословія: между людьми различныхъ занятій (§§ 60, 61) расплывались границы, и не было сознанія единства. Самыя занятія не обособились строго: князь и бояринъ все еще были и воинами, и правителями, и торгашами; купецъ велъ и сельское хозяйство, и въчевую политику; духовенство занималось и молитвой, и земледѣліемъ, и правленіемъ, а въ его судебняхъ свътскія дъла смъшивались съ церковными. Всеобщее безначаліе завершалось путаницей въ родовыхъ счетахъ княжья да удъльными усобицами.

Съ этими усобицами связано главное отличіе Руси отъ Запада въ общественномъ и политическомъ быту. На Западъ уже почти не было пережитковъ общинно-родового быта: развитіе частной собственности привело къ крупному землевладьнію, къ образованію класса могучихъ вотчинниковъ, даже избиравшихъ своего императора; и ихъ поддерживало всесильное папство, которое стремилось поглотить свътскую власть и

воспитывало грозныхъ Гвельфовъ (§ 33). Каждый феодалъ, владъя вотчинами и людьми, самъ сталъ государемъ и старался расширить свою власть. Отсюда въчныя войны вассаловъ между собой и противъ своего сюзерена. Феодалы были чужды другъ другу и сидъли по своимъ вотчинамъ, замыкая ихъ отъ сосъдей внутренними таможнями и другими заставами. Тутъ, въ своихъ прочныхъ гнъздахъ, они развили деспотическую власть надъ покореннымъ населеніемъ. У насъ же усобицы приняли другой видъ. Удъльные князья, подобно феодаламъ, боролисъ между собой и съ великимъ княземъ; но они не были прикованы къ мъсту наслъдственностью. Они были родственники и въчно передвигались, стремясь къ Кіеву, такъ какъ родовые пережитки давали нравственное освященіе ихъ алчности. Если эти слабые пережитки служили только предлогомъ, то выборная власть принадлежала не курфюрстамъ (§ 15), а народному въчу: поэтому не могло произойти такого закръпощенія народа, какъ на Западъ; оно только начиналось въ силу экономическихъ причинъ (§ 61). У насъ не было ни папы, ни владыки-феодала въ рясъ, при мечъ: духовенство не только не поддерживало удъльныхъ князей, но осуждало усобицы и стояло за единство Руси.

Слъдствіемъ всъхъ этихъ условій было то, что на Западъ монархизму труднье было утвердиться, чьмъ у насъ. Тамъ онъ только начинался къ концу періода, и то не вездъ; онъ долженъ былъ выждать освобожденія части населенія, городовъ, изъ крѣпостной зависимости феодаловъ, чтобы въ союзъ съ ними отнять права у послъднихъ. При этомъ онъ долженъ былъ сдълать уступки феодаламъ, сохранивъ за ними нъкоторыя привилегіи, образовавшія изъ нихъ аристократію. Въ Россіи же видимъ только двъ силы—незакръпощенный народъ и государственную власть. Оттого уже въ первомъ періодъ замъчается единодержавіе, т.-е объединеніе всъхъ русскихъ подъ одною, хотя и сильно ограниченною властью. Во второмъ періодъ оно не погибло отъ усобицъ. Самыя эти усобицы, съ ихъ передвиженіями князей, затрогивавшія всю Русь, развивали сознаніе національнаго единства. Оно росло такъ явственно, что стоило князьямъ подорвать другъ друга—и самодержавіе утвердилось. Уже около половины 12 в. оно ясно выступаеть въ Суздалъ; и не проходитъ покольнія, какъ этотъ ничтожный, лишенный преданій Суздаль уничтожаеть маститый Кіевъ и тъснить Новгородъ, съ ихъ въковыми преданіями, противными самодержавію.

Въ то же время исчезають первобытныя "племена" (§ 6): вездъ установляется та смёсь кровей, скрепленная славянствомъ, которая называется русским народому. На Запад'в политическое единство не достигло такихъ успъховъ. Тамъ мы не можемъ указать такого решительнаго явленія, какъ у насъ паденіе Кіева. Это явленіе служить гранью двухъ періодовъ нашей исторіи. У западныхъ славянъ также господствовали усобицы; но ихъ следствія походили на западныя, а не на русскія. Оттого состоявшій подъ ихъ вліяніемъ Галичь (и отчасти Волынь) кажется такимъ страннымъ: въ поведении его бояръ, боровшихся въ одно время и противъ своихъ князей, и противъ народа, проглядывали задатки аристократизма. Но онъ не пошелъ дальше вельможнаго безначалія точно также, какъ новгородскій демократизмъ скоро должень быль стушеваться подъ напоромъ самодержавныхъ стремленій въ остальной Руси. Византія представляетъ особенный міръ. Тамъ политическое единство уже достигло крайней степени, стёсняющей жизнь: оттого развитіе остановилось, а застой — погибель народовъ. Уже во второмъ період'в нашей исторіи Византія начала терять свои области и однажды сама подчинилась Западу.

Въ духовномъ быту была такая же разница между востокомъ и западомъ Европы, какъ въ быту общественномъ и политическомъ. И здёсь у насъ царствовало безначаліе — та смутность и путаница понятій, при которой рѣтающій голосъ принадлежить физической силь, коварству, личному вождельнію. И здысь оказалась слабость воли и чувствъ. У насъ не было того потрясающаго религіознаго увлеченія, которое доводило до всевластія папы, до ужасовъ инквизиціи, до безумной ярости крестовыхъ походовъ. На плоской, однообразной равнинъ съверо-востока господствовало равнодушіе къ новымъ жизненнымъ началамъ и лишь страдательное сопротивленіе старых в основъ. Оттого-то тогда началось то двоевтріе, воторое тянется по всей древней исторіи Россіи. Это была печальная борьба первобытнаго язычества, т.-е. полнаго невъжества, съ христіанствомъ. Финскіе волхвы могли только задерживать развитіе образованности. Западъ сильно опередилъ насъ на этомъ пути, благодаря первому Возрожденію. Тамъ уже было много свътскаго, классическаго въ наукъ, искусствъ и литературъ. У насъ также видны слъды свътскости даже въ искусствъ, но весьма слабые-именно тамъ, куда заходило вліяніе Запала.

Но, при всемъ различіи, тогда было много и сходства

между Россіей и Западомъ въ существенномъ: таковы просвътительныя стремленія, новыя понятія, монашество, ереси, свътская письменность, торговое движеніе, самыя усобицы. Все это, главнымъ образомъ, подъ вліяніемъ Запада и отчасти Византіи. Тогда Россія находилась въ дъятельномъ общеніи съ ними. Бытъ ея высшихъ классовъ принималъ европейскій отпечатокъ, скрашивался западнымъ художествомъ. Начиналось многостороннее, богатое развитіе. Россія какъ бы хотъла идти нога въ ногу съ своимъ болѣе просвъщеннымъ старшимъ братомъ. Но принеслась новая буря изъ Азіи, которая оторвала ее отъ Запада—и наши успъхи пріостановились.

То была татарщина.

## IV. ТАТАРЫ И МОСКВА.

Около 1250—1450.

§ 72. Романцы и германцы.—Въ половинъ 13 в. прекратились средніе въка въ тъсномъ смыслъ (§ 33), и началась переходная эпоха или подготовка новой исторіи, продолжавшаяся до конца 15 в. Тогда падали силы среднев вковья панство и феодализмъ, и возвышались силы новаго времени монархизмъ и низшіе классы. Папство падало оттого, что люди стали болье образованы и поняли его властолюбіе, тымь болье, что оно испортилось подъ вліяніемъ богатствъ и всеобщей покорности. Въ то же время свътскіе государи настолько усилились, что духовенство ихъ странъ стало подчиняться имъ, а не Риму. Уже въ 14 в. папы попали въ 70-лътнее "плъненіе вавилонское" къ французскимъ королямъ (С. И. § 128). Феодализму падаль подъ вліяніемь крестовых в походовь: на Восток в рыцари испортились, привыкли къ изнъженной жизни; а между тъмъ походы разорили ихъ, и они частью продавали свои земли королямъ, частью превратились въ разбойниковъ, грабившихъ купцовъ. Въ то же время возвысились города, съ ихъ богатою и дружною буржуазіей или бюргерством, какъ называлось на Западъ среднее сословіе (§ 33). Государи вступали въ союзъ съ городами и стали постепенно превращаться изъ сюзереновъ (§ 15) въ "королей" или "монарховъ". Они давали льготы городамъ, защищали ихъ оружіемъ противъ феодаловъ, отмѣняли крупостное право. Благодаря ихъ помощи, города стали процвътать и составлять сильные союзы противъ феодаловъ, съ нъмецкою ганзой во главъ (§ 36), которая достигла тогда необыкновеннаго могущества, захвативъ большую часть европейской торговли въ свои руки.

Вторая половина 14 в. была уже эпохой открытой и же-

стокой борьбы съ феодалами, которая называется городскими войнами (С. И. §§ 133—140). Она привела въ погибели феодализма и къ утвержденію монархизма въ следующемъ періоде. Это политическое развитіе совершалось не везді одинаково: сильні всего шло оно на крайнемъ западъ Европы, въ Англіи и Франціи, слабъе всего въ Германіи. Во Франціи уже въ половинъ 15 в. утвердился почти полный монархизмъ съ національнымъ и земельнымъ единствомъ: управлялъ только король да его слуги, "легисты", или "юристы", —законовъды, люди низкаго происхожденія, которые замінили духовенство и вассаловъ и распространили самодержавную идею римского права (С. И. § 112). Въ Англіи развитіе пошло еще дальше. Всл'ядствіе особеннаго островнаго положенія, тамъ монархизмъ утвердился уже въ предшествовавшемъ періодѣ, и феодалы должны были вступить въ союзъ съ среднимъ сословіемъ для борьбы съ нимъ. Оттого въ описываемый періодъ англичане выработали конституцію (С. И. § 160) или парламентаризмъ, т.-е. ограниченіе монархизма участіемъ народа въ правленіи. Тамъ образовалась свътская власть не слабее, чемь во Франціи, съ національнымь и земельнымъ единствомъ, но подъленная между королемъ и народомъ. Въ Скандинавіи феодализмъ, поддерживаемый удёльными усобицами королей, быль особенно силень; и тамъ не развились ни города, ни образованность. Оттого новый врагъ Скандинавіи, Россія, остановила распространеніе шведскаго владычества въ Финляндіи и датскаго-въ Эстляндіи. Столь же мало развилась политически Германія. Въ ней попрежнему господствовалъ феодализмъ; и императоры не имъли значенія, а народъ быль угнетенъ аристократіей. Здёсь монархизмъ выработался только на восточной украйнь, въ Австріи (§ 10): въ концъ 13 в. Рудольфъ габсбургскій сдълаль наслъдственными эрцгерцогство Австрію, Штирію и Каринтію и тімь утвердиль господство австрійских Габсбурговъ, тёсно связанныхъ съ исторіей западныхъ славянъ.

§ 73. Просвъщение Запада. — Умственная жизнь Запада за это время раздъляется на двъ эпохи — папскую и классическую. Папская реакція (противодъйствіе развитію, прогрессу) занимаетъ первое стольтіе, отъ половины 13-го до половины 14 в. Въ умственномъ быту папство сохраняло свое владычество въ ту пору, когда уже началось его политическое паденіе. Пользуясь инквизиціей и нищенствующими орденами, оно уже въ разгаръ крестовыхъ походовъ начало жестокое преслъдованіе образован-

ности и классицизма истребленіемъ альбигойцевъ (§ 33, 34). Затемъ папство убило "первое Возрожденіе"—и на Западе насталъ умственный мракъ, напоминавшій 10 и 11 века (§ 15). Подъ вліяніемъ пресл'єдованій, ереси вдались въ сумасбродство и ханжество: по всей Европ'в распространилась хлыстовщина (флягеллянты). Испортилась и схоластика (§ 34): школа Абеляра разсѣялась и замолкла; ея свободные умы почти всѣ пострадали. Сходастика превратилась въ оружіе папства, благодаря "ангельскому доктору", Оомп Аквинскому, который совершенно исказиль Аристотеля. Оомизмъ-то и составляеть ту жалкую пародію на науку, которую мы разумвемъ подъ именемъ схоластики. Онъ водарился и въ университетахъ, не исключая итальянскихъ (С. И. § 121). Классицизмъ былъ вытёсненъ изъ преподаванія: снова воцарилась кухонная латынь; и въ знаменитой библіотек Карла V (§ 65) не было ничего, кромъ схоластическихъ рукописей. Эллинизмъ совсемъ былъ забытъ на Западе, темъ более, что после раздёленія церквей греческая рукопись считалась у католиковъ ересью, наряду съ арабскою. Даже грамотность пріостановилась: во Франціи стали встр'вчаться члены королевской семьи, не умъвшіе писать, чего не было прежде. Поэзія трубадуровь вдалась въ церковность и пала; исчезъ самый языкъ провансальскій, поглощенный французскимъ, который не произвелъ еще ничего важнаго. Англійскій языкъ только начинался, и интеллигенція говорила по-французски, а писала по-латыни. Німецкій языкъ остановился въ своемъ развитіи, такъ какъ поэзія миннезенгеровъ (§ 34) пала, и онъ попалъ въ руки мистическихъ богослововъ да сухихъ юристовъ. Искусство также служило только церкви, не исключая живописи, которая тогда начинала подниматься. Самымъ почетнымъ живописцемъ былъ "ангельскій" да-Фіезоле, — доминиканецъ, который обливался слезами, рисуя Распятіе. А забитый папствомъ народъ сталъ особенно върить Сатанъ-и повсюду потли сожженія въдьмъ. Отуманенный еще черною смертью (чумой), которая (около 1350) унесла въ могилу въ 6 лътъ четверть населенія Запада (25 милліоновъ), народъ сталъ совершать дикіе "танцы смерти" въ честь дьявола и вымещать свое горе на евреяхъ, которыхъ массами истребляли нъмцы—самая невъжественная тогда нація на Западъ.

Съ половины 14 в. настаетъ второе, истинное Возрождение классицизма. Впрочемъ, оно дъйствовало сначала только въ Италіи; полное его развитіе, а также распространеніе по Западу, относится къ слъдующему періоду. Благодаря Петраркю, вторал

половина 14 в. стала въ Италіи эпохой открытія классиковъ и благоговвиной страсти къ древности, а первая половина 15 в. — эпохой классических библіотекъ и переводовъ. Тогда было отыскано и отчасти изучено все важнѣйшее, что дошло до насъ отъ античной образованности, и не только латинской, но и эллинской; тогда явились первыя канедры эллинизма на Западъ. Возрождение отразилось повсюду, отъ искусствъ и наукъ до мелочей жизни. Создалась новая интеллигенція, направленіе которой называлось *пуманизмом* (С. И. §§ 168—172), т.-е. дѣ-ломъ "человѣчнымъ", свѣтскимъ, въ отличіе отъ "божественнаго" познанія или схоластики. Масса новыхъ воззрѣній и разностороннихъ знаній, которыми была богата классическая образованность, овладъла умами — и среди интеллигенціи возродилась жизнь просвъщеннаго язычества. Вмъстъ съ свътскимъ взглядомъ на міръ и съ открытіемъ настоящаго *Аристомеля*, возникло естествовѣденіе, а съ нимъ и его спутники—изобртменія и открытія (С. И. §§ 174, 175). Явился порохъ, помогавшій королямъ уничтожить феодализмъ; явился компасъ, помогшій португальцамъ открыть западъ Африки и морской путь въ Индію. Къ концу періода явился и вѣнецъ изобрѣтеній—книгопечатаніе (С. И. § 166), которое сдѣлало знаніе общимъ достояніемъ и создало общественное мнѣніе.

§ 74. Византія и турки.—Въ Византіи продолжался застой, политическій и умственный, и она падала съ каждымъ днемъ. Палеологи (§ 33) управляли также дурно, какъ ихъ предшественники. Народъ нищалъ и тупълъ, тъмъ болъе, что и здъсь развился феодализмъ, завъщанный Латинскою имперіей. Оттого тогда уже слагался типъ новаго грека, противоположный знаменитымъ эллинамъ, — существо забитое, невѣжественное, двоедушное и сребролюбивое. Былъ забытъ и язывъ древнихъ эллиновъ: его замѣнилъ ново-греческій или "ромайкосъ". Этому по-могала сама византійская интеллигенція, состоявшая изъ духовенства, которое преследовало эллинизмъ, какъ источникъ язычества. Въ Византіи уже рѣдко кто понималь Гомера; и тогда погибло много остатковъ древнъйшей поэзіи, непонятныхъ для невъжественныхъ переписчиковъ. Лишь къ концу періода стали встръчаться болъе образованные византійцы, которые принесли эллинизмъ въ Италію. Тогда же возобновлялись сношенія Византіи съ Западомъ; но они не могли принести пользы грекамъ. Туть столкнулись два властолюбія, которыя давно привели къ разделенію церквей (§§ 9, 15). Сначала гордая, нетерпимая Византія стремилась подчинить себ' вс' хъ славянъ и даже

латинянъ; потомъ Римъ, пріобрѣтя могущество, пытался подчинить себѣ русскихъ подъ видомъ церковнаго объединенія. (§ 62). Теперь Византія, чувствуя изнеможеніе, сама обратилась къ Риму и пожелала возсоединенія церквей. Но это привежо лишь къ уніи, на флорентійскомъ соборѣ (1439): такъ называется новая попытка папства подчинить себѣ восточное православіе, которая привела къ еще большей ненависти между греками и латинянами.

Унизительная роль Византіи уясняется ея несостоятельностью, въ виду новаго и самаго грознаго врага. То были османскіе или оттоманскіе турки. Теснимые татарами, они вышли изъ своихъ закаспійскихъ кочевокъ и уничтожили остатки сельджукской державы (§ 33). Ихъ вождь, Мурадъ, завоевалъ Малую Азію и вторгнулся въ Европу, благодаря своимъ непобѣдимымъ янычарамъ, т.-е. "новому войску", состоявшему изъ омусульманеныхъ христіанскихъ мальчиковъ. Бездарные Палеологи, окруженные придворными кознями и феодальными усобицами, и не думали о борьбъ съ турками. Мурадъ встрътилъ сопротивление только со стороны сербовъ и болгаръ, которыхъ онъ побъдилъ (1389) на Косовоме Полю, хотя самъ палъ, вмъстъ съ сербскимъ царемъ, Лазаремъ. Сынъ Мурада, Баязетъ Молнія, уже осадиль Византію, но ее спасла орда татаръ, нахлынувшая изъ аральскихъ степей на Малую Азію, подъ предводительствомъ Тамерлана, потомка Чингисхана (§ 33). Тамерланъ уже успёль захватить Индостань и разрушить господство татарь въ Россіи. Онъ разбилъ Баязета, но вскоръ умеръ-и татары исчезли безследно, а турки продолжали наступать на Византію. Опять не греки боролись съ османліями, а славяне да венгерцы. Воевода трансильванскій, Гуніада, въ союзѣ съ польскимъ королемъ Владиславомъ, далъ имъ ръшительную битву подъ Варной, но былъ разбитъ (1444). Тогда султанъ Магометъ II покончилъ съ Византіей, хотя она долго сопротивлялась, благодаря храброму императору Константину, который погибъ на ствнахъ своей павшей столицы (1453).

§ 75. Южные славяне и румыны. — Византія сама помогла туркамъ своею политикой относительно славянъ. Греческіе императоры опасались свѣжихъ силъ славянскихъ и старались разлагать ихъ: они не давали славянамъ эллинскаго просвѣщенія и стремились подчинить ихъ фанаріотамъ (§ 17) и своему патріарху. Въ то же время феодализмъ переходилъ изъ Византіи къ славянамъ, ослабляя ихъ смутами. Наконецъ, Византія старалась задобрить османліевъ, къ которымъ выказывала

довъріе, пожертвовавъ имъ славянскія земли. Вотъ почему Бол*парія* постоянно падала, послѣ своего краткаго процвѣтанія (§ 35), и около 1400 г. стала легкою добычей турокъ. Османліи продолжали дело Византіи: они подчинили болгаръ константинопольскому патріарху; болгары изнывали подъ гнетомъ ихъ чиновниковъ и фанаріотовъ, которые старались истребить слѣды ихъ національности — славянскія книги и богослуженіе, даже самый болгарскій языкъ. Процвѣтаніе Сербіи (§ 35) также было кратковременно. Послѣ Неманя въ странѣ господствовали усобицы, такъ какъ сохранялись еще сильные жупаны и властеми (бояре), какъ пережитокъ родоваго быта. Но около 1350 г. настала лучшая пора въ исторіи сербовъ: воцарился энергическій Стефант Душант, по прозванію Сильный. Душант достигъ самодержавія, уничтоживъ боярство: по образцу Византіи, онъ окружилъ себя пышностью и множествомъ чиновниковъ изъ народа, которыхъ назначалъ и "банами" или "воеводами" (начальниками провинцій) на мѣсто удѣльныхъ жупановъ. Душанъ устроилъ независимое сербское патріаршество и издалъ "Законникъ" — главный законодательный памятникъ южныхъ славянъ. Изъ Законника видно, что тогда въ Сербіи уже исчезъ родовой бытъ и даже общинная собственность: землевладѣніе состояло изъ "баштинъ" или полной частной собственности, на которую всякій имѣлъ право. Здѣсь, какъ и во всемъ, "люди" (масса народа) были сравнены въ правахъ съ властелями: крѣпостнаго права не существовало. Только духовенство, которое поддерживало царскую власть, пользовалось свободою отъ повинностей и богатъло. Средняго сословія не было: городская жизнь не развивалась, и торговля находилась въ рукахъ "гостей" или "латинянъ", т.-е. иностранцевъ. Нравы отличались первобытною грубостью: свиръпствовали дерзкія убійства и открытый разбой; воровъ ослъпляли, душегубовъ въшали, поджигателей и фальшивыхъ монетчиковъ сожигали. Устроивши свое царство, Дутакъ усилился, что побивалъ венгровъ и даже грековъ. Ему принадлежали Македонія, Өессалія, Эпиръ и Албанія; болгарскій царь сталъ его вассаломъ; Душанъ принялъ даже титулъ "императора сербовъ, грековъ и болгаръ". Но послъ Душана настало быстрое паденіе Сербіи. Бояре снова подняли голову, подъ вліяніемъ византійскаго феодализма; народъ не поддерживаль царей противь крамолы, потому что они предавались византійскому деспотизму. Въ то же время греки и венгры выставляли Сербію орудіемъ своихъ козней въ борьбъ съ турками. Оттого въ 1459 г. Сербія была обращена въ турецкую область, а затёмъ турки захватили и часть Босніи и Герцеговины, принадлежавшую сербамъ. Изъ южныхъ славянъ одни черногорцы сохранили независимость, благодаря своимъ неприступнымъ ущельямъ. У нихъ еще при Душанѣ образовалось собственное Зетское княжество (по р. Зетѣ), которое управлялось своими "господарями" изъ рода Черноевичей, родственнаго Неманичамъ. Этотъ родъ, который завелъ первую у южныхъ славянъ типографію, гдѣ былъ напечатанъ кирилицей "Осмогласникъ", успѣшно боролся съ турками до самаго своего прекращенія (1516). Послѣ него господарство перешло, по избранію, къ "владыкъ" Рувиму и его наслѣдникамъ, т.-е. водворилась өеократія.

Тогда господство турокъ коснулось и румынг, судьба которыхъ связана съ славянами, по ихъ географическому положенію. Румыны гордятся своимъ происхожденіемъ отъ римскихъ колонистовъ, поселенныхъ императоромъ Траяномъ (100 л. по Р. Х.) въ нынёшней Трансильваніи, Валахіи, Молдавіи и Бессарабіи. Это — романская нація, но съ при-м'єсью венгровъ, грековъ, турокъ, въ особенности же славянъ, что отразилось и на румынскомъ языкъ латинскаго корня. Много румынъ перешло и на югъ, за Дунай, вмѣстѣ съ болгарами, гдв они живутъ разсвянно и теперь, подъименемъ куцовлахова и цинцарт. Главное же ядро націи долго жило независимо въ горахъ Трансильваніи, укрываясь тамъ отъ набъговъ кочевниковъ, приходившихъ съ востока, а также отъ папскихъ притязаній: оно испов'ядовало греческое православіе. Испугавшись татаръ Батыя, румыны вышли оттуда (1240), предводимые фамиліей Басараба, и устроили княжество Валахію. Другая партія основала вскор'в княжество Молдавію (съ Бессарабіей), среди кумановъ и ногаевъ. Но ок. 1400 г. Валахія, а за нею и Молдавія, стали вассалами турокъ. Государство у румынъ было аристократическое, какъ въ Польшъ. Господарь или воевода избирался "боярами", которымъ принадлежала почти вся земля. Остальной народъ состоялъ изъ рабовъ и крепостныхъ, да было немного арендаторовъ боярскихъ земель. Средняго, городскаго сословія вовсе не было.

§ 76. Чехи.— Въ исторіи западныхъ славянъ часть этого періода была лучшею порой. Около 1250 г. у чеховъ прекратились усобицы, и они хорошо воспользовались "великимъ междоусобіемъ" въ Германіи, наставшимъ послѣ погибели Гоген-

штауфеновъ (§ 33). Ихъ даровитый король, Оттокаръ II, возстановиль монархизмъ, поддержаль города и такъ увеличиль казну, что на Западѣ его называли "Золотымъ Королемъ"; славяне же ввали его "Желѣзнымъ" за его побѣды. Оттокаръ отнялъ у нѣмцевъ почти всю Австрійскую марку (§ 10) и, помогая полякамъ, ходилъ на пруссовъ, гдѣ построилъ Королевеих (Кёнигсбергъ). Нѣмцы предложили ему императорскую корону; но онъ отказался—и тогда былъ избранъ Рудолюфъ Габсбургскій, который уничтожилъ его. Съ тѣхъ поръ началось паденіе чеховъ. Около 1300 г. вымеръ родъ Премыславичей (§ 5), и на ихъ престолѣ утвердились нѣмецкіе Габсбурги: королевство Богемія стало провинціей Нівмецкой имперіи. Папство нигдѣ не имѣло такого сильнаго вліянія, какъ здѣсь; нѣмецкій языкъ сталъ господствовать не только въ казенныхъ бумагахъ, но даже въ литературѣ и частной жизни высшихъ классовъ. Но зато, подъ западнымъ вліяніемъ, страна разбогатѣла и просвѣщалась. Габсбурги даже покровительствовали ей, стараясь опираться на чеховъ въ своей борьбѣ съ имперскими феодалами. Особенно много сдѣлалъ для чеховъ императоръ Карлъ IV, основавшій въ Прагѣ университетъ (1348), котораго еще не было въ Германіи. Нѣмцы должны были обучаться въ Прагѣ, куда молодежь пріѣзжала за наукой и изъ другихъ странъ Европы. Кромѣ того, чехи имѣли вліяніе на поляковъ и были руководителями и учителями всѣхъ западныхъ славянъ.

телями и учителями всёхъ западныхъ славянъ.

Оттого съ Карла IV у нихъ зародилось сознаніе своей народности, началось національное движеніе. Въ Прагѣ было возстановлено славянское богослуженіе. Возникли проповѣди на славянскомъ языкѣ; и онѣ были направлены противъ папства, подъ вліяніемъ сочиненій англійскаго богослова, Виклефа (С. И. § 133). Появилась стихотворная Далимилова хроника, проникнутая ненавистью къ нѣмцамъ, и подобныя же сочиненія философа, Фомы Щитнаго. Чехи стали вспоминать свое первоначальное, восточное христіанство, съ его роднымъ языкомъ и съ причастіемъ подъ обоими видами. Выразителемъ національнаго возрожденія явился сынъ крестьянина, Янъ Гусъ, профессоръ пражскаго университета. За него сталъ народъ, требуя искорененія всего нѣмецкаго, католическаго и феодальнаго: чехи начали причащаться у него изъ чаши. Нѣмцы и папа прокляли "ересь" Гуса и сожгли его на констанцкомъ соборѣ (1415). Тогда поднялся весь чешскій народъ — и начались ууситскія войны съ Нѣмецкою имперіей. Онѣ длились 15 лѣтъ, причемъ погибла 1/3 населенія

Чехін и были истреблены 100-тысячныя армін, присланныя многими католическими державами. Но гуситы распались на двѣ партін — умѣренныхъ или "чашниковъ", которые готовы были примириться, только съ сохраненіемъ причастія подъ двумя видами, и крайнихъ или "таборитовъ", которые не только отвергали панство, но и всв обряды, жили по ветхозавътному и даже имъли общее имущество. Чашники сложили оружіе, когда табориты еще ходили на немцевъ до Баваріи и Бранденбурга. Наконецъ, замирились и табориты; только часть ихъ соблюдаетъ свое ученіе до сихъ поръ, подъ именемъ чешскихъ и моравских братьев и гернгутеров, отвергающихъ всякое пролитіе крови. Чашники сохранялись недолго: большинство ихъ обратилось въ протестантизмъ, остальные возвратились въ католичество. Гуситское движение доставило чехамъ нъкоторую самостоятельность. Высшія сословія начали говорить по-чешски. Вскор'в чехи возстановили свое старое избирательное право; и королями у нихъ становились уже не нъмецкіе императоры, а частью польскіе короли, частью собственные правители. Изъ последнихъ самымъ замечательнымъ быль Юрій Подпорада, избранный въ 1458 г. Это быль умный и стойкій патріоть, утвердившій въ Чехіи конституціонную монархію, на подобіе англійской. Его царствованіе было лучшею порой въ исторіи чеховъ. Юрія почитали иноземные государи, а нёмцы хотёли сдёлать его своимъ императоромъ.

§ 77. Поляки. — Описываемый періодъ весьма важенъ въ исторіи Польши. Здёсь вторая половина 13-го в. была еще наполнена последними усобицами; но 14-й в. быль одною изъ дучшихъ эпохъ, ознаменованною внутренними преобразованіями при Владиславь Локоткь и его сынь, Казимірь III Великомь. Тогда Польша снова стала единымъ государствомъ и возвратила свой королевскій титуль. Она освободилась оть подчиненія папству, пользуясь его паденіемъ, и пріобрѣла Червонную Русь. Тогда же возвысилась королевская власть. Казиміръ (ок. 1350) занимался внутренними преобразованіями, стараясь утвердить самодержавіе. Онъ подчинилъ себъ духовенство и уничтожилъ старыхъ, удъльныхъ воеводъ, поставивъ на ихъ мъсто собственныхъ служителей -- старостъ; вотчинная полиція и суды пановъ были заменны королевскими чиновниками и судами. Было издано писанное законодательство: одинъ законъ и одна монета съ національнымъ орломъ господствовали по всей Польшъ. Даже нъмцы, въ городахъ, обладавшие выгоднымъ магдебургскимъ пра-

въ королевскихъ судахъ. Казиміръ далъ селамъ и городамъ льготы и самоправленіе, защищаль крѣпостныхь, позволяя имъ свободно переходить отъ дурного помѣщика къ хорошему: его прозвали "королемъ хлоповъ". Казиміръ принималь евреевъ, которыхъ выгоняли изъ другихъ странъ, и защищалъ галицкихъ русскихъ, не тронувъ даже ихъ стараго правленія, такъ что при немъ восточное православіе развивалось, а не падало въ Галиціи. Онъ особенно любилъ нѣмцевъ, черезъ которыхъ приходила въ Польшу западная культура: при дворѣ у пановъ одѣвались и говорили по-нѣмецки. Оттого въ Польшѣ возникло одѣвались и говорили по-нѣмецки. Оттого въ Польшѣ возникло много ремеслъ, и она стала средоточіемъ торговли сѣверозапада Европы съ юго-востокомъ, богатѣя отъ "складочнаго права". Появилось много городовъ со стѣнами, которыя могли сопротивляться и европейскому войску. Даже частныя лица стали строить каменныя зданія, такъ что говорили: "Казиміръ превратилъ Польшу изъ деревянной въ каменную". Нѣмцы принесли готическій стиль (§ 34), живопись, рѣзьбу, золоченье, образцы которыхъ сохранились въ миніатюрахъ, королевскихъ печатяхъ и церковныхъ поминаньяхъ. Казиміръ положилъ также основаніе наукѣ въ Польшѣ: онъ устроилъ краковскій универсимемъ (1364), въ который стекались даже нѣмцы и чехи. Отсюла-то выходили юристы, которые поллерживали власть Отсюда-то выходили юристы, которые поддерживали власть Казиміра и зам'єщали духовенство и пановъ въ управленіи государствомъ. Но самодержавіе Казиміра было непрочно, потому что въ началѣ періода аристократія слишкомъ утвердилась, подъ вліяніемъ усобицъ. Паны, обладавшіе вотчинами, становились гордыми, подражая нѣмецкимъ феодаламъ, у которыхъ они заимствовали гербы и титулы. По смерти Казиміра, они стали еще сильнѣе, такъ какъ родъ Пястовъ (§ 5) прекратился, а призванный изъ Венгріи Людовикъ получилъ корону по договору, расширявшему права пановъ. Умирая, Людовикъ далъ права даже шляхтѣ за признаніе короны за его дочерью, Ядвигой: у поляковъ женщина не имѣла права наслъдства даже въ частномъ быту. Въ 1386 г. паны заставили Ядвигу выйти замужъ за Ягелла литовского. § 78. Великое княжество Литовское. Гедиминъ. — Тогда

§ 78. Великое княжество Литовское. Гедиминъ. — Тогда Литва (§ 8) была уже сильнымъ великимъ княжествомъ. Переходъ отъ родового быта къ государственному совершился здѣсь изъ потребности противостоять сильнымъ сосѣдямъ—русскимъ и нѣм-цамъ. Литовцы уже давно платили дань князьямъ полоцкимъ и

волынскимъ, по мъръ усиленія этихъ удбловъ. При Романъ волынскомъ они даже подверглись сильнымъ угнетеніямъ (§ 55). Но около 1200 г. слабъвшіе въ удёльныхъ усобицахъ полоцкіе князья стали брать ихъ къ себъ на помощь и пріучать къ войнъ. Съ тъхъ поръ литовцы начали нападать на своихъ соседей, не исключая самихъ полочанъ. Паденіе Кіева, а затѣмъ вторженіе татаръ на Русь развязало имъ руки. У нихъ, среди множества старшинъ, выдвинулось четверо князьковъ, и подлѣ нихъ образовалась сильная дружина — бояре-вотчинники, обязанные военною службой. Одинъ изъ нихъ, Миндовгъ, уже построилъ себъ столицу Новогродока, на русской земль, а его родственники сидъли въ Смоленскъ, Полоцкъ (§ 54) и Витебскъ (ок. 1250). Лютый, какъ волкъ, и хитрый, какъ лисица, Миндовгъ перебилъ своихъ родственниковъ и сталъ великима князема всей Литвы. Но некоторыя изъ его жертвъ успъли бъжать и привели противъ него нъмцевъ и Данила Романовича (§§ 55, 56). Миндовгъ отделался темъ, что крестился у нихъ, хотя продолжалъ приносить жертвы своимъ идоламъ. Пана такъ обрадовался этому, что даже повельль магистру меченосцевь вынчать его королевскою короной. Затемъ Миндовгъ примирился съ Данилой, выдавъ свою дочь за его сына, Шварна, и уступивъ ему клочекъ земли по сосъдству съ ятвягами, который навлекъ на русскаго князя вражду этихъ разбойниковъ и поставилъ его въ зависимое отношеніе къ Литвъ. Заручившись помощью русскихъ съ этой стороны и заключивъ союзъ съ новгородскимъ княземъ, Александромъ Невскимъ, Миндовгъ отрекся отъ христіанства, разбилъ німецкихъ рыцарей и сжегъ ихъ пленниковъ въ честь своимъ идоламъ. Онъ уже считалъ себя выше всёхъ на свётё, какъ вдругъ палъ жертвой національной, языческой партіи, которая гнѣздилась въ Жмуди (§ 8). Но приближенные Миндовга призвали сына его, Войшелка. При жизни отда, Войшелкъ былъ назначенъ княземъ Новогродка. Здёсь онъ совсёмъ обрусълъ: обратился въ христіанство, построилъ монастырь, самъ постригся въ монахи, даже собирался съвздить на Авонъ; его усыновиль волынскій князь, а онъ самъ усыновиль Шварна. Посль убіенія Миндовга, Войшелкъ явился въ Литвь и быль признанъ княземъ. Онъ сбросилъ съ себя монашескую одежду и ревностно принялся за правленіе, какъ за божеское назначеніе. Но затёмъ вдругъ снова ушелъ въ свой любимый монастырь, а Литву отдаль Шварну. Такъ проникло въ Литву русское, христіанское вліяніе; но не надолго. Шварнъ вскор'в умеръ бездётнымъ. Ему хотёлъ наслёдовать въ Литвё брать, Левъ Даниловичъ; но литовцы призвали Войшелка, и онъ еще разъ перемёнилъ схиму на княжескій вёнецъ. Левъ не хотёлъ уступать; но одинъ родственникъ примирилъ противниковъ за пирушкой. Послё пира, Войшелкъ поёхалъ ночевать въ монастырь. Къ нему пришелъ подгулявшій Левъ, чтобы еще выпить. Новые друзья сильно выпили, поссорились, и Левъ убилъ Войшелка.

Но убійцё не удалось владёть Литвой: литовцы выбрали себъ

въ князья одного изъ своихъ вельможъ—Гедимина (1315). Это быль храбрый воинь, способный начальникь, хитрый политикь съ широкими замыслами, человѣкъ разсудительный, терпимый и незнавшій ни отдыха, ни отчаянія. Гедимина должно считать основателемъ могущественнаго великаго княжества Литовтать основателемъ могущественнаго великато княжества Литовскато, съ которымъ долго боролись русскіе. Можно сказать, что какъ московскіе князья "собрали" сѣверо-восточную Русь, такъ Гедиминъ и его преемники собрали ослабѣвавшую южную Русь. Въ 1320 г. онъ, въ одинъ походъ, захватилъ Волынь, затѣмъ взялъ многіе другіе города южной Руси. Гедиминъ вездѣ оставилъ прежніе порядки, только посадилъ своихъ намѣстниковъ. Онъ переженилъ своихъ сыновей на русскихъ инажилъ в соми женилова на коротъродителе порядки. скихъ вняжнахъ и самъ женился на вакой-то русской, Ольгѣ, отъ которой родилось два сына, Ольгердъ и Кейстутъ. Связь съ Русью имѣла большое значеніе для Литвы. Необразованные язычники, литовцы, подчинились русскому вліянію. Тогда болѣе <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Литвы были населены русскими: Гедиминъ именовался "королемъ литовцевъ и русскихъ". У него русскіе были воеводами и послами. Было много и русскихъ ратей: оттого литовцы вдругъ хорошо стали сражаться, даже осаждать города и побивать ливонскихъ рыцарей. Гедиминъ привлекалъ изъ-за моря нъмецкихъ переселенцевъ и построилъ много городовъ (Гродно, Слонимъ, Ковно и др.), а самъ жилъ въ Трокахъ, на неприступномъ болотъ. Онъ находился въ тъсныхъ сношеніяхъ съ Новгородомъ, Псковомъ, Смоленскомъ, искусно поддерживая ихъ въ борьбъ съ Москвой и нѣмцами. Онъ дружилъ и съ Локоткомъ (§ 77) и выдалъ дочь свою за Казиміра III, чтобы успѣшнѣе сопротивляться меченосцамъ. Онъ успѣлъ даже войти въ связи съ Римомъ и привлекъ папу коварными обѣщаніями креститься. Такъ Гедиминъ остановилъ нападеніе меченосцевъ; но самъ остался язычникомъ. У р. Виліи, въ густомъ бору, на холмѣ, было старое святилище литовцевъ. Криве (§ 8) переселился туда изъ Жмуди, удаляясь отъ нѣмцевъ, а за нимъ послъдовалъ Гедиминъ изъ Трокъ: такъ возникла столица всей Литвы, Вильна. Но тутъ же были воздвигнуты католическія и

русскія церкви.

§ 79. Ольгердъ и Ягелло.—Гедимину наследоваль Ольгерде; но онъ сиделъ въ обруселой Вильне, а строго-литовскою Жмудью правилъ его върный братъ, Кестутъ, который почиталъ его, какъ отца, и сопровождалъ, со своею ратью, почти во всёхъ походахъ. Здоровый, румяный блондинъ средняго роста, съ высокимъ лбомъ, мягкимъ взоромъ и пріятнымъ голосомъ, говорившій на разныхъ языкахъ, Ольгердъ имѣлъ видъ цивилизованнаго человъка. Онъ отличался самообладаніемъ: не только не пиль, но не зналь ни развлеченій, ни побрякушекъ тщеславія, и проводиль дни и ночи въ работв. Его терпвніе и осторожность вошли въ пословицу. Онъ долго обдумывалъ искусные таинственные планы и нападалъ лишь въ случат върнаго успёха: его считаютъ однимъ изъ первыхъ политиковъ среднев вковья. Высокій, худой, блідный, плішивый, съ лихорадочнымъ взоромъ, страшный въ гнёве, отважный и правдивый воинъ, Кестутъ былъ литовецъ теломъ и душой. Народъ горячо любилъ его: сочинили сказку, будто его жена, истая жмудинка, была жрицей, хранившей въчный огонь. Но его почитали и главные враги — меченосцы: онъ соперничалъ съ ними въ рыцарственности, не кривилъ душой, предувъдомлялъ непріятеля о своемъ нападеніи. Кестутъ всю жизнь боролся съ ливонскимъ орденомъ и не уступилъ пяди литовской земли этимъ лучшимъ въ Европъ воинамъ. Ольгердъ, помогая брату широкими планами и ловкими союзами, былъ занятъ преимущественно отношеніями къ русскимъ и татарамъ. Съ него начинается правильное противод в тстве Литвы быстрымъ усп вхамъ Москвы: въ его лицъ воскресла борьба южной Руси съ съверною. Ольгердъ поддерживалъ въ Новгородъ и Исковъ противныя Москвъ партіи: въ Исковъ одно время княжилъ даже его сынъ, Андрей. Особенно сильно было его вліяніе въ слабомъ Смоленскъ и въ Твери, которая тогда упорно боролась съ Москвой за первенство на Руси (§ 54). Не разъ Ольгердъ побивалъ московскіе полки и однажды едва не взялъ самой Москвы. Но вообще на сѣверо-востокѣ Ольгерду трудно было удерживать свое значеніе, не говоря уже о своемъ усиленіи. На югъ же его дъла шли успъшнъе. Здъсь онъ легко присоединяль къ Литвъ остатки старой Русп, являясь ея оборонителемъ отъ татарскаго ига. Ольгердъ велъ искусную политику

съ татарами. Онъ отправляль дружелюбныя посольства къ ихъ хану, возстановляя его противъ Москвы, и пользовался въ своихъ походахъ ихъ ордой, занимавшей почти независимо отъ хана, Подолію, которая называлась раньше Понизьемъ, разстилаясь по долинамъ между Бугомъ и Днъстромъ. Затъмъ Ольгердъ захватилъ Подолію, вытъснивъ орду на югъ, въ Крыму. Онъ овладълъ также княжествами Черниговским и Съверским; и тогда легко подчинился ему самый Кіевг, гд татары ставили какихъ-то безвъстныхъ русскихъ князьковъ подъ надзоромъ своихъ военачальниковъ. Наконецъ, Ольгердъ отстоялъ права Литвы на Волынь, послѣ упорной борьбы съ Польшей. Такъ онъ объединилъ всю юго-западную Русь; и литовцы стали совсѣмъ сливаться съ русскими. Литва стала походить на Москву, по своему политическому и общественному строю: ея "рада" была сколкомъ съ нашей боярской думы. Самъ Ольгердъ женился на тверской княжнь. Десять изъ его 12 сыновей были крещены въ православіи. Его родственники влад'вли землями и княжествами на Руси, совсъмъ обрусъли, приняли восточное православіе; даже при дворъ великокняжескомъ, при сынъ Ольгерда, господствовали обычаи и языкъ Руси.

По смерти Ольгерда, върный Кестутъ призналъ великимъ княземъ сына его, Ягелла, который также участвовалъ въ походахъ отца и дрался рядомъ съ своимъ товарищемъ, Витовтом, сыномъ Кестута. Ягелло былъ грубъ, ленивъ, скрытенъ и трусливъ. Онъ ничего не дълалъ и подчинялся любимцамъ, во главъ которыхъ стоялъ бывшій рабъ, свиръпый Войдылло. По совъту Войдылла, Ягелло осоюзился съ нъмцами и отняль земли у своихъ родственниковъ, которые разбъжались изъ Литвы и отчасти поступили на службу къ московскому князю. Одинъ старый Кестутъ предупредилъ своего племянника: онъ внезапно напалъ на Вильну, повъсилъ Войдылла, а Ягелла сослалъ въ Витебскъ. Но вскоръ Ягелло удавиль его у себя на пиру. Витовта же, друга своего дътства, онъ посадиль въ тюрьму. Но Витовть, спасенный своею женой, бъжалъ къ нъмцамъ и даже принялъ католичество. Онъ привель рыцарей въ Литву, въ то самое время, когда союзники Ягелла, татары, были поражены москвичами. Литва погибала; но вдругъ обстоятельства приняли другой оборотъ. Ягелло далъ Витовту много земель—и тотъ перемѣнилъ католичество на православіе и началь, вмість съ Ягелломь, громить німецкій орденъ. Вследъ затемъ произошло событіе, которое должно было

совствить погубить этотъ орденъ: великое княжество литовское соединилось съ польскимъ королевствомъ посредствомъ брака Ягелла съ Ядвигой (§ 77). Это соединение было необходимо: оттого династія Ягеллоновъ правила обоими государствами около 200 лътъ. Польша и Литва только вмъстъ могли справиться съ такими врагами, какъ нѣмецкій орденъ, татары и Москва. Ихъ соединение тотчасъ же рѣшило 100-лѣтнюю борьбу нѣмцовъ съ славянствомъ у устьевъ Вислы: на пол'в Грюнвальда (1410) рыцари были разбиты и оставили 40.000 труповъ. Съ тъхъ поръ Тевтонскій орденъ сталъ падать и не смёлъ трогать Польшу. Надъясь на свою соединенную силу, поляки и литовцы выступили даже противъ татаръ; но ханъ Едигей нанесъ имъ сильное поражение при Ворскать. Тогда соединение Польши съ Литвой было далеко не прочно. Литва только при Ягелл'в приняла католицизмъ и еще сочувствовала восточному православію: многіе литовскіе бояре или "князья" имѣли земли въ Подоліи и на Волыни и роднились съ русскими. Въ Литвъ не было шляхты, которая тогда усиливалась въ Польш'ь; а литовскіе князья не довъряли полякамъ, которые презрительно смотръли на нихъ съ высоты своего западнаго образованія. Оттого тотчасъ по водареніи Ягелла въ Польшѣ, даровитый и честолюбивый Витовтъ сталъ независимымъ великимъ княземъ литовскимъ и даже враждовалъ съ своимъ двоюроднымъ братомъ. Но нужда, безсиліе и общіе враги заставляли эти два государства соединяться плотнее; въ 1413 г. была заключена унія въ Городлю, въ силу которой по смерти Ягелла и Витовта Польша и Литва должны были имъть одного государя; литовскіе князья получили права польскихъ пановъ; польское правленіе было введено въ Литвъ. Но и послъ городельской уніи Витовтъ старался стать независимымъ и даже пріобрести титулъ литовскаго короля, съ помощью немецкаго императора. Такъ, въ 13-15 вв. Литва и Польша, соединившись вмѣстѣ, достигли высшаго могущества и остановили напоръ своего главнаго врага съ запада, нѣмцовъ. Этимъ онѣ были много обязаны тому стѣснительному положенію, въ которомъ находился тогда ихъ сильный врагъ съ востока — русскіе. Надъ Русью тягот по татарское иго.

§ 80. Татары. — Въ 1224 г. подвиги Удалаго были остановлены (§ 53) еще не виданными на Руси полудикарями — татарами или, какъ они сами называли себя, монголами (§ 2), "храбрецами". Татары жили въ степи Гоби и въ Алтайскихъ горахъ родовымъ бытомъ, распадаясь на множество ордъ,

татары. 163

которыя управлялись старшинами или ханами. У нихъ постоянно происходили усобицы изъ-за стадъ, которыя составляли все ихъ имущество. Это были настоящіе степняки: они и время считали "по травамъ", не зная ни годовъ, ни мъсяцовъ. Татары вли свой скотъ, пили его молоко (кумысъ), жили въ круглыхъ юртахъ, сплетенныхъ изъ хвороста и покрытыхъ войлокомъ, иногда прикръпленныхъ къ телъгамъ (кибитка). Они были безобразны и грязны. Эти малорослые, но коренастые люди, съ кривыми ногами, съ плоскимъ, скуластымъ лицомъ, съ жидкою бородкой и ръдкими волосами, съ подслъповатыми, но острыми глазками, тли руками, и когда съ нихъ текъ жиръ, обтирали ихъ о платье, котораго они не смѣняли, пока оно не износится. Кто посильнее, тотъ хваталъ самые большіе и жирные куски, а хилые и старики подъёдали, что останется. Если не хватало баранины и конины, жрали всякую дрянь и дохлятину. Но у татаръ были и хорошія черты, какъ у всёхъ первобытныхъ народовъ. Они уважали женщинъ: женихъ покупалъ себъ невъсть за дорогую цъну; ханши участвовали въ правленіи; во время церемоній ханъ сидёль на золотомъ тронѣ, окруженный женами справа и слева. Татары не знали замковъ за отсутствіемъ воровъ, были строги въ домашней жизни, сообщительны, помогали другь другу въ нуждъ, ръдко бранились, не дрались. Хотя они были не прочь попировать, но только въ случав побъды или для угощенія пріятеля; вообще же были воздержны и выносливы: не ввши два дня, татаринъ пълъ, какъ сытый. Но такимъ татаринъ былъ только съ своими: съ чужими же онъ былъ свирвиъ, коваренъ, жаденъ. Татары были фетишистами (Д. И. Введ. § 6): они покланялись идолами, которые были у нихъ не изображениемъ божества, а самымъ божествомъ, также какъ молнія считалась живымъ существомъ — огненнымъ зміемъ. Начиналось и поклоненіе природѣ, особенно огню, какъ очистительному божеству: оттого иностранныхъ пословъ проводили между костровъ. Загробная жизнь представлялась продолжениемъ земной. Общественныя жертвы приносились грязными шаманами, которые почитались также колдунами и предсказателями. Но татары были въротерпимы: у нихъ жили языческіе жрецы, магометанскіе муллы и христіанскіе пропов'ядники; иногда въ семь кановъ встречались христіане. Съ двухъ летъ татаринъ учился сидъть на конъ и бить изъ лука птицъ да крысъ; женщины также отлично вздили верхомъ и владели оружіемъ; мирное время мужчины проводили на охотъ. Татары постоянно

носили лукъ, колчанъ со стрелами, топоръ и арканъ; у богатыхъ были, сверхъ того, кривыя сабли, шлемы и брони или панцыри; иногда вся лошадь убиралась въ кожаный панцырь 1). Войско состояло только изъ конницы, и потому поразительна была быстрота его походовъ. Оно раздълялось на десятки, сотни и тысячи: рать въ 10.000 называлась тьмой, сторожевой отрядъ — караулому. Дисциплина у татаръ была самая строгая: если хоть одинъ изъ десятка дрался храбро, а остальные бъжали, то ихъ казнили. Но всемъ бежать дозволялось: даже было правиломъ - какъ только непріятель выдерживаль первый натискъ, тотчасъ всемъ скакать вразсыпную. Военное искусство татаръ было значительно по тому времени. Впереди шелъ авангардъ развѣдчиковъ. Встрѣтится рѣка-пераправляются на бурдыгах или кожаных мышкахь, наполненных пожитками и привязанныхъ къ хвосту лошади. На порожнихъ коней сажали чучель, чтобы казалось побольше войска. Рукопашнаго боя татары не любили. Часто они нарочно обращались въ бъгство, чтобы завлечь непріятеля въ засаду. Они искусно д'влали подкопы, отводили или напускали воду, строили укръпленные лагери, мастерски и упорно осаждали города. Татары начинали съ окрестныхъ селъ, которыя зажигали, а пленныхъ гнали къ городу, нагрузивъ ихъ травой, землей, дровами, камнями, и заставляли ихъ рыть рвы и канавы; отсталыхъ приколачивали. Затёмъ ставили метательныя машины и бросали на крыши домовъ греческій огонь и жиръ убитыхъ людей. Взявъ городъ, избивали всъхъ жителей, кромъ мастеровыхъ. Встрътивъ сильную крыпость, предлагали защитникамъ пощаду; а когда тъ отворяли ворота, ихъ всъхъ избивали.

<sup>1)</sup> Нашь рисунокь изображаеть татарскаго воина вь полномь вооруженіи. Кольчуга состоить изъ густо насаженныхь толстыхь желізныхь колець, нерізко изукрашенныхь узорчато. Изъ нихь же сділана шапка, которая иногда замінялась неглубокимь литымь шлемомь, а также наушники и назатыльникь или "бармица". На груди сверхь кольчуги прикрізпялись стальныя дощечки, исписанныя арабскими изреченіями. Изъ такихь же пластинокь состояли "наручи" и "наколінки", скрізпленныя на коліняхьтолстыми бляхами. Изъ-подъ поручій выходили перчатки—сверху изъ мелкихь колечекь, снизукожаныя съ мягкой, густо простеганной подкладкой. Хорошо выкованная сікира крізпко насажена на прочное древко, рукоятка котораго часто украшалась різьбой. Легкая сабля, также хорошаго достоинства, напоминаеть видомъ черкесскія шашки. Нашь рисунокь снять съ вооруженія, принадлежавшаго царско-сельскому музею. Въ настоящее время оно хранится въ Эрмитажів, въ Восточной заліз Отділенія среднихъ візковь и эпохи Возрожденія. Тамъ же находится много другихъ подобныхъ образцовь, а также татарское оружіе—лукъ, стрізлы, колчаны, налицы, топоры и т. д.

татары. 167

такъ долженъ быть и одинъ владыка на всей землъ. Онъ назвалъ себя "бичемъ Божіимъ" и сталъ все истреблять, что ни попадалось подъ руку: онъ перебилъ десятки милліоновъ людей и разрушилъ целыя богатыя и образованныя царства. Народы приходили въ такой ужасъ, что ихъ богатыри припадали къ землъ, и татарки рубили имъ головы безпрепятственно. Чингисханъ прежде всего наложилъ дань на китайцевъ, потомъ бросился на Ховарезмъ (Бухара), — одно изъ самыхъ богатыхъ царствъ Востока, бывшее притомъ средоточіемъ арабскаго просвъщенія. Разрушивъ Ховарезмъ до тла цълымъ "потопомъ жестокостей", по словамъ очевидцевъ, Чингисханъ послалъ своихъ сыновей завоевывать Персію до самаго Инда, а одинъ отрядъ, подъ начальствомъ Субудая-багадура (богатыря), отправилъ на свверъ. Субудай опустошилъ Грузію и черезъ Дербентскіе Ворота проникъ въ южно-русскую степь. Онъ разгромилъ половцовъ, которые бросились къ русскимъ за помощью.

§ 81. Нашествіе татаръ на Европу. — При первомъ нападеніи на татаръ, русскіе потерпъли безпримърное пораженіе (1224) при р. Калки. Сначала быль уничтожень передовой отрядъ Удалого (§ 53), потомъ была разсѣяна остальная русская сила; погибли и последніе богатыри — Александръ Поповиче съ 70 товарищами. Почти всѣ князья, участвовавшіе въ бою, были перебиты; а кто попаль въ плень, тоть быль раздавленъ досками, на которыхъ татары усвлись обвдать. Затвмъ врагъ двинулся на ближайшіе русскіе города. Жители выходили съ крестами и хлебомъ-солью, но все были перебиты. Вдругъ татары повернули назадъ и пропали въ глубинъ азіатскихъ степей: "не знаемъ, говоритъ лѣтописецъ, откуда приходили на насъ эти злые татары и куда они дъвались". Русскіе начали поправляться. Они забыли и думать о свирёныхъ кочевникахъ, какъ вдругъ, черезъ 13 лътъ, снова явились татары, --и Русь должна была надолго подчиниться монгольскому шту.

По разрушеніи Ховарезма, Чингисханъ возвратился домой, чтобы родина видѣла его во всемъ величіи. Затѣмъ онъ бросился въ Китай, гдѣ и умеръ въ горныхъ тѣснинахъ. Родичи и богатыри тайно увезли прахъ великаго хана на родину, убивая по дорогѣ всѣхъ встрѣчныхъ. Тамъ его сожгли подъ могучимъ деревомъ, по назначенію самого покойника, и убили много рабовъ, дѣ-

взято изъ миніатюры 14 вѣка, которою украшено путешествіе Марка Поло въ Каракорумъ, написанное въ 1298 г.

вицъ и коней, чтобы они служили ему на томъ свътъ. Чингисханъ разделилъ свое царство между своими сыновьями: старшему, Джучи, достался Кипчикъ, какъ называли татары степи въ сверо-западу отъ Каспійскаго м. или южную Россію. Но чтобы сохранить единство, Чингисханъ завъщалъ своимъ дътямъ повиноваться "великому хану", какого выберетъ народъ. Былъ избранъ младшій изъ нихъ, Угедей. Около 10 л. братья повиновались ему и вмфстф совершали походы. Татары захватили Китай, которымъ владели около 100 л., впрочемъ совершенно поддавшись его культуръ. Затъмъ они подчинили себъ всю Переднюю Азію, и Угедей сиділь въ своемъ роскошномъ Каракорумь, уже какъ пышный восточный султанъ: онъ былъ окруженъ тысячью китайскихъ церемоній и толпой мандариновъ, магометанскихъ ученыхъ, художниковъ и ремесленниковъ, утопаль въ роскоши, предавался наслажденіямь, въ особенности пьянству. Угедей уже задумаль образовать всемірную державу и повельть своему племяннику, Батыю (сыну умершаго Джучи), двинуться изъ Кипчака далее на западъ.

Батый поднялся съ 300.000 татаръ и прежде всего разрушилъ Великіе Болгары (§ 7) 1) и разсѣялъ волжскихъ болгаръ, бѣжавшихъ толпами къ Юрію II (§ 53), который охотно поселилъ ихъ въ своихъ безлюдныхъ земляхъ. Затѣмъ татары двинулись не на югъ, а на сѣверъ, слѣдуя своей охотничьей поговоркѣ: "дичь нужно гнать изъ лѣсу въ открытое поле". Они вторгнулись въ *Рязанское* княжество, требуя десятины отъ всякаго имущества. Князья рязанскіе и муромскіе отвѣчали: "когда никого изъ насъ не останется, тогда все будетъ ваше", и послали къ Юрію II за помощью. Но Юрій не тронулся, думая, что врагъ не доберется до его болотъ и лѣсовъ. Татары на Рязани показали русскимъ примѣръ своей жестокости. Она была выжжена до тла. Жителей жарили, сажали на колъ, медленно пронзали стрѣлами: такъ погибли и всѣ бояре съ своими князьями, съ ихъ матерями, женами и дѣтьми. Затѣмъ татары,

<sup>1)</sup> Развалины Великих Болгаръ, часть которыхъ изображена на нашемъ рисункѣ, расположены въ 125 верстахъ отъ Казани. Это — стѣны съ обвалившимися сводами, заросшіе травой курганы да такъ называемая башня Малаго Минарета. Здѣсь и теперь находятъ много восточныхъ монетъ, серебряныхъ и мѣдныхъ, а также разныя вещи изъ золота, серебра и бронзы—браслеты, перстни, серьги, запонки, бляхи, замки, бусы, металлическія зеркала и т. под. Всѣ эти вещи и развалины—мусульманскаго происхожденія и относятся къ 12-му или къ началу 13-го в.

пользуясь зимнимъ временемъ, разрушили Суздаль, Ростовъ, Ярославль, Москву и самый Владиміръ, гдѣ избили семейство великаго князя. Юрій ІІ собиралъ въ это время войска у Волги, на берегахъ р. Сити. Здѣсь онъ сразился съ Батыемъ (1238). Татары одолѣли только своею многочисленностью; самъ Юрій и нѣкоторые изъ его родственниковъ пали на полѣ битвы. Батый двинулся на Новгородъ, но испугался болотъ: уже настала оттепель. Онъ повернулъ на юго-востокъ, въ степь. На дорогѣ его задержалъ Козельскъ, павшій лишь послѣ замѣчательнаго



Великіе Болгары.

сопротивленія: татары называли потомъ Козельскъ "злымъ городомъ". Въ слѣдующемъ году татары снова двинулись на Русь, но уже на южную, гдѣ Рюриковичи заводили старыя усобицы даже передъ самымъ приходомъ татаръ, а потомъ убѣгали отъ нихъ въ Венгрію. Половцы, съ своимъ Котяномъ (§ 53), также бѣжали въ Венгрію, гдѣ имъ дали землю. Слѣдуя за ними, Батый дошелъ до Чернигова, сжегъ его и перебилъ жителей, пощадивъ только епископа. Въ 1240 г. татары обложили Кіевъ, который управлялся тысяцкимъ Данилы Романовича (§ 48), Димитріемъ. Они нѣсколько дней не могли взять города, хотя у нихъ были стѣнобитныя орудія, и ихъ

самихъ была такая тьма, что кіевляне не могли слышать собственнаго разговора отъ скрина ихъ телътъ, ржанья коней и рева верблюдовъ. Послъднимъ убъжищемъ осажденныхъ были крыши церквей; но он'в рухнули подъ ихъ тяжестью. Батый почтилъ храбрость Димитрія, раненаго на стфнахъ: истребивши кіевлянъ, онъ сохраниль ему жизнь и возилъ его за собой съ почетомъ, пользуясь его советами. После Кіева, татары начали опустопать Волынь и Галичь. Жалко стало Димитрію этихъ русскихъ земель—и онъ уговорилъ Батыя убраться въ Венгрію, куда скрылся Данило Романовичъ. Татары вступили въ предълы западной Европы, раздълившись на двъ орды. Одна пошла на Венгрію и въ одно л'єто обратила ее въ безлюдную пустыню; отсюда она делала набеги на Иллирію и Далмацію, гдъ ее остановили хорваты. Другая орда разрушила Краковъ и дошла до Одера въ Силезіи. Но Западъ было труднъе завоевать, чъмъ Россію: побъда надъ нъмецкими рыцарями при Лигницъ дорого досталась татарамъ. Впрочемъ, они не думали останавливаться. Но пришло извъстіе о смерти Угедея—и татары повернули назадъ, пронеслись, какъ ураганъ, по Богемін и Моравін и возвратились въ Россію. У устьевъ Волги Батый основаль царство Кипчацкой или Золотой Орды. Въ его лицъ династія Джучи образовала въ Россіи независимое монгольское царство, отложившееся отъ Каракорума. То же сделали его родственники въ Кита и Персіи.

§ 82. Судьба татаръ на Руси. — Кипчацкая Орда была сильнъйшимъ изъ царствъ, на которыя распалась держава Чингисхана. Въ Персіи и Кита татары продержались всего літь 100, а въ Россіи болье 200. Быть можеть, здысь они царствовали бы еще дольше, если бы ихъ не ослабляли постоянныя междоусобія, которыя происходили отъ двухъ причинъ. 1) Въ Сарав сохранялись пережитки родового быта, напоминающіе наши удъльныя усобицы. Великій ханъ дълилъ Орду между своими сыновьями и раздавалъ своимъ родичамъ "улусы" или племена, которыя и назывались по ихъ именамъ. Отсюда образовались своего рода удёльные ханы, которые враждовали между собой. Борьба разжигалась придворными кознями, свойственными деспотическимъ правительствамъ. Вскоръ по смерти Батыя, между Джучидами начались кровавыя распри за престолъ. По прекращении династии Джучи, въ концъ 14 в., борьба за ханство приняла особенно общирные размъры. 2) Кипчацкая Орда была слишкомъ велика. Она простиралась отъ Тур-

кестана до низовьевъ Дуная. На востокъ она смъшивалась съ ховарезмійцами, на западів—съ остатками половцовъ и другихъ степняковъ, кочевавшихъ до нея на югі Россіи. Въ разныхъ, отдаленныхъ другъ отъ друга, мъстахъ вырабатывался своеобразный быть. Въ наше время татаринъ кавказскій, казанскій и крымскій—три различные типа даже по языку. Оттого уже въ концѣ 13 в. западные улусы отпали отъ Сарая, подъ начальствомъ Ногая. Впрочемъ, это былъ только намекъ на распадение Кипчацкой Орды: по смерти Ногая, его татары снова соединились съ сарайскими; и этимъ объясняется высшая степень силы Кипчацкой Орды, которой она достигла при ханѣ Узбекъ. Но по смерти Узбека возобновилась кровавая борьба за ханство (1340). Тогда началось паденіе Орды. Она объединялась ство (1340). Тогда началось паденіе Орды. Она объединялась лишь временно, да и то не обладала прежнимъ могуществомъ. Такъ было при Мамаю; но Димитрій Донской разбилъ его, а въ Сарав его низложили съ престола (1380). При его преемникв, Тохтамышю, Орду поразило новое бъдствіе: изъ степей Азіи принесся новый ураганъ, въ лицв монгола-же, Тамерлана или Тимура Хромаго, который смялъ Тохтамыша (ок. 1450). Вслъдъ затъмъ отъ Кипчацкой Орды совству отпали стверные и запалные татары которые образовали пра посерисиския которые и западные татары, которые образовали два независимыхъ царства— Казань и Крымъ. Первое основалъ Улу-Махметъ, бывшій ханомъ въ Сарав, но изгнанный оттуда; начало крымскаго царномъ въ Сараѣ, но изгнанный оттуда; начало крымскаго царства приписываютъ потомку Тохматыша, Ази-Гирею. Эти царства значительно пережили Сарайское. Послѣднее было разрушено Иваномъ III, въ 1480 г., при помощи крымскихъ Гиреевъ, заклятыхъ враговъ Сарая. Казанское царство пало два поколѣнія спустя (1552), при Иванѣ Грозномъ. Тогда же было разрушено Астраханское царство, возникшее-было на развалинахъ Сарайской Орды. Крымское царство исчезло позже всѣхъ: его послѣдній ханъ, Шагинг-Гирей, былъ уничтоженъ при Екатаринѣ II (1782) теринѣ II (1783).

§ 83. Быть татарь. —Золотая Орда представляла рёдкій примёрь кочевого государства. Татары все еще жили въ юртахъ и передвигались зимой къ морю, а лётомъ на сёверо-востокъ, ища лучшихъ пастбищъ. Пережитки родового быта сохранялись только въ крёпкомъ строё дворянства, хваставшаго чистотой крови. Но вся Орда была соединена тёмъ неподвижнымъ государственнымъ нарядомъ, которымъ отличается восточный деспотизмъ: татары приняли его еще при Чингисханё отъ Китая, а отчасти отъ ислама, который былъ введенъ у нихъ около 1250 г.

Наромъ государства быль Сарай или "притонъ", на лѣвомъ берегу Ахтубы, у нын вшняго Царева. Здесь находилась самая орда или "станъ", мъстожительство главы татаръ. Въ ней-то обиталь хань, этоть земной богь, по понятіямь татарь. Онъ жилъ невидимкой, окруженный строжайшимъ чиномъ, соблюдаемымъ массой царедворцовъ, во главъ которыхъ стояли конюшій, сокольничій и казначей. Р'єдко смертному доставалось припадать къ его стопамъ, съ непокрытой головой, босикомъ, въ распояску, да и то на него накидывали покрывало, чтобы онъ не видълъ лика властителя; а передъ входомъ въ ставку его проводили, для очищенія, между двухъ костровъ. Ханъ вль на золотъ, пилъ изъ серебра; а вокругъ раздавались пъніе и игра на цитръ. Выъзжалъ онъ—надъ нимъ держали зонтикъ на копьъ. Ханъ выбиралъ женъ себъ и своимъ приближеннымъ изъ всъхъ дъвицъ Орды, созываемыхъ на показъ въ опредъленные сроки. Онъ бралъ изъ имущества подданныхъ все, что ни понравится ему; назначаль каждому мъстожительство; казниль и наказывалъ кого хотълъ, безъ суда. Особенно любилъ онъ тълесныя наказанія, - кнутъ, плети, пытки, которыхъ не избѣгали ни его жены, ни первые сановники. У татаръ сохранялась, съ ничтожными перемѣнами, старая Яса (§ 80), которая знала только жестокую уголовщину да предписывала рабское повиновение. Холопами передъ ханомъ были не только простые воины или казаки, но даже обширное дворянство, распадавшееся на много степеней (мурзы, беки, уланы, тарханы и др.). Но оно имѣло безграничную власть надъ низшимъ классомъ, составляло совътъ подлъ властителя, было свободно отъ податей, отличалось почетными титулами, собственными печатями, гербами и орденами, въ видъ золотыхъ, серебряныхъ и деревянныхъ дощечекъ на шев. Дворяне занимали также вст должности; а чиновничество было сильно развито въ Сарат, по китайскому образцу. Помимо кучи придворныхъ сановниковъ. было много воеводъ (темники — начальники "темъ", тысяцкіе, сотники, десятскіе, есаулы, атаманы) и до 30 гражданскихъ должностей. Среди последнихъ первое место принадлежало финансовому въдомству; а во главъ его стояли сборщики податей. Духовенство, съ появленіемъ ислама, также стало играть важную роль. Оно пользовалось почетомъ и свободою отъ податей. Муллы были законниками, судьями, врачами. Масса раздёлялась на свободныхъ холоповъ хана, среди которыхъ было не мало купцовъ и ремесленниковъ, и на рабовъ, которые состояли изъ плѣнниковъ. Татары соблюдали вѣротерпимость: они

не брали даней съ нашего духовенства; въ Сарав христіане жили мирно въ особомъ кварталв; быль даже сарайскій епископъ. Но татары не могли освободиться отъ первобытной грубости. Она попрежнему проявлялась особенно въ отношеніи къ къ чужимъ. Участь рабовъ была невыносима. А Орда смотрвла такъ на всв покоренные народы. Она требовала, чтобы русскіе князья подили на поклоно ко хану, иногда даже въ Каракорумъ, и привозили богатые дары. Иныхъ изъ нихъ ханы плъняли, мучили и убивали; у другихъ брали сыновей или братьевъ въ заложники; третьихъ принуждали къ многоженству и кровосмъсительству. Всъ, отъ сановника до послъдняго полицейскаго, брали съ нихъ безбожныя взятки. Когда даже простой татаринъ прівзжаль къ покореннымъ, онъ вель себя, какъ господинъ—развратничаль, все браль, всвхъ билъ. Татары какъ бы сговорились вносить нравственное растлвніе среди русскихъ: понятіе о божескомъ и безбожномъ, о добрв и злв замвнялось ярлыками или указами хана о дозволенномъ и недозволенномъ. Русскіе должны были еще выходить на войну, по первому призыву хана, и платить дани. Подати были безчисленны и тяжки: въ нихъ-то проявлялось, главнымъ образомъ, "монгольское иго". Обыкновенною данью или ясаком была десятина со всего, даже съ юношей и дѣвицъ, которыхъ обращали въ рабство. Затѣмъ брали пошлину со всякихъ промысловъ и занятій и требовали подводъ и корма для служителей хана, а также даровъ, поминокъ и проч. Татарскія подати были тѣмъ невыносимѣе, что сборщики дѣйствовали безотчетно и сами наживались безбожно: они и назывались баскаками, т. е. "притѣснителями". Жители прятали, что у нихъ было, въ землю, а сами бъжали въ лъса: отсюда изобиліе кладовъ на Руси. Но баскакъ настигалъ несчастныхъ съ толпой свиръпыхъ та-Но баскакъ настигалъ несчастныхъ съ толпой свирѣпыхъ татаръ и вымучивалъ у нихъ дани: у нищихъ брали дѣтей. Малѣйшее ослушаніе приводило къ погибели цѣлыя деревни и города: баскакъ жаловался въ Ордѣ—и оттуда присылались отряды съ приказаніемъ все опустошать. Сборъ податей былъ тѣмъ болѣе тяжелъ, что нерѣдко онъ отдавался на откутъ азіатскимъ купцамъ. Чтобы знать, съ кого брать, при покореніи страны прежде всего присылались изъ Сарая численники, которые производили первое опустошеніе: они переписывали всѣхъ людей, начиная съ 10-лѣтняго возраста, кромѣ женщинъ Русскіе впервне взлохнули свободно корта нут кизы джи женщинъ. Русскіе впервые вздохнули свободно, когда ихъ князьямъ разръшено было самимъ доставлять дань въ Сарай или, выходы".

§ 84. Следствія татарщины.—Татары не могли иметь прямого бытоваю вліянія на Россію, по тремъ причинамъ. 1) Они стояли гораздо ниже русскихъ по образованію и развитію; а только высшій быть возд'яйствуеть на низшій. 2) Татары были въротернимы, уважали христіанство и даже щадили духовенство: они не подрывали основы русскаго быта, религіи, съ которою была связана письменность и вообще просв'ящение нашихъ предковъ. 3) Татары жили особнякомъ въ своей Ордъ: они не разсвивались среди русскихъ и не вступали въ бракъ съ ними. Оттого къ русскимъ не перешло ни одного татарскаго обычая и ни одной пъсни степняковъ. Напротивъ, наши пъсни, также какъ пословицы ("незваный гость хуже татарина" и др.) и вся наша письменность того времени, дышать ненавистью въ "поганой татарщинъ", къ "злой татарвъ", насланной Богомъ на Русь, какъ испытаніе за ея гръхи; а это свидътельствуеть о неприкосновенности русской народности, о цёльности ея быта. Теремо и кнуть перешли къ намъ не отъ татаръ: женщина пользовалась у татаръ сравнительною свободой и извъстнымъ почетомъ, а наши раннія пъсни доказывають, что теремная жизнь существовала до татаръ; телесныя наказанія перешли къ намъ изъ Византіи и были закрѣплены западнымъ феодальнымъ вліяніемъ; слово же "кнутъ" скандинавское (§ 26). Въ нашъ языкъ вошло весьма мало татарскихъ словъ-алтынг, алый, арбузг, аршинг, атаманг, базарг, балыкг, деныа, есаулг, кабакг, казакг, казна, карауль, карій, кирпичь, колпакь, копъйка, сундукь, тюфякъ, халатъ, чемоданъ, чепракъ, ярлыкъ и немногія др. Нѣкоторыя уже давно вышли изъ употребленія—калита (кошель), улуст (удѣлъ), шерть (присяга) и проч. Въ бытовомъ отношеніи татары могли имъть только косвенное, а именно отрицательное вліяніе. Опустошенія, производимыя баскаками, разрушали хозяйство жителей и загоняли ихъ въ трущобы. Съ другой стороны, русскіе князья должны были заботиться прежде всего о собраніи силъ для сверженія ига, а не о просв'ященіи народа. Вследствіе этихъ двухъ причинъ, явился застой въ развитіи русскихъ. Усп'яхи просв'ященія остановились. Удплыный періодъ образованные монгольскаго. Точно также должны были огрубъть нравы, но лишь вслъдствіе того, что татары поддерживали нашу первобытную грубость и способствовали замене нравственныхъ понятій холопствомъ.

Гораздо важите прямыя политическія следствія татарщины. 1) Въ управленіе, особенно финансовое, вошло много восточнаго. Сверхъ того, закрѣпилось, развилось все, что было восточнаго въ перешедшихъ къ намъ византійскихъ законахъ. 2) Нашествіе татаръ окончательно разорвало связь между съверо-восточною и юго-западною Русью, которая уже начала нарушаться передъ тѣмъ. Татарщина тяготѣла главнымъ образомъ надъ Владиміромъ, Москвой и сосѣдними съ ними княжествами. Юго-западъ Россіи былъ свободенъ отъ нея. Тамъ начало усиливаться независимое Галицкое княжество и возникло великое княжество Литовское, развитія котораго не могла остановить южная Русь, гдѣ Кіевъ былъ окончательно разрушенъ татарами. 3) Татары ускоряли дъло политическаго и земельнаго объединенія, начавшагося на Руси передъ ними. Они помогли усиленію князей суздальско-владимірскихъ. Русскіе, готовясь къ борьбѣ съ татарами, должны были объединяться, сосредоточивать свои силы вокругъ одного узла. Этимъ узломъ стала Москва, удаленная отъ Волги, занятой Ордою: безъ татаръ она не могла бы возвыситься такъ быстро. Русскіе не одолѣли бы татаръ, если бы Москва не поглотила постепенно другихъ сѣверо-восточныхъ княжествъ. Въ этомъ политическомъ поглощеніи слабыхъ сильнымъ смыслъ третьяго періода русской исторіи.

нымъ смыслъ третьяго періода русской исторіи.

§ 85. Борьба за первенство въ сѣверо-восточной Руси.—
Въ сѣверо-восточной Руси первая половина татарщины (1238—1328) была порой борьбы за первенство или последнимъ періодомъ борьбы за удълы. Но этотъ періодъ отличенъ отъ прежняго. 1) Теперь борьба за удѣлы распространялась не на всю Русь, а лишь на Суздальскую землю, гдѣ утвердились послѣдніе пережитки общинно-родового быта. Здѣсь еще показывали свою силу такіе маститые вѣчевые города, какъ Ростовъ и Суздаль (§ 50). Здѣсь же образовалось много вняжескихъ линій, изъ которыхъ каждая старалась добиться великаго княженія: были внязья московскіе, тверскіе, ростовскіе, ярославскіе, суздальскіе, костромскіе, нижегородскіе, углицкіе, бѣлозерскіе, городецкіе, переяславскіе, стародубскіе и происшедшіе отъ нихъ пожарскіе. Можно сказать—что ни городъ, то княжеская линія. Единство Суздальской земли выражалось только въ томъ, что всѣ эти линіи выходили ихъ "Большого Гнѣзда" (§ 50), отъ Всеволода ІІІ. Эти княжества были по большей части ничтожны, и они дробились все болѣе и болѣе съ каждымъ поколѣніемъ. Гдѣ дробленіе было сильнѣе, тамъ раньше исчезла родовая независимость: такъ князья бѣлозерскіе и ярославскіе быстро превратились въ бояръ болѣе могущественнаго князя москов-

скаго. Самыми сильными изъ княжествъ Суздальской земли были тверское и московское: борьба между ними была особенно ожесточения, и ею окончился послёдній періодъ удёльныхъ усобицъ. 2) Хотя сохранялся обычай дёлить волости между родственниками, по вообще родовой быть совстви падаль. Уже въ концъ второго періода (§ 58) слабъло понятіе о "лъствичномъ восхожденіи"; теперь же окончательно всъ права заключаются просто въ стремленіи каждой княжеской линіи къ первенству. Судьбу княжествъ иногда решаетъ уже голый личный разсчеть или даже капризъ владельца. Такъ внукъ Всеволода III, Михаилъ московскій (§ 54), отняль великое княженіе у своего дяди, тогда какъ онъ былъ даже одинъ изъ самыхъ младшихъ сыновей у своего отца; а правнукъ Всеволода III отдалъ Ярославль одному смоленскому князю въ приданое за своею дочерью—примъръ небывалый прежде. 3) Подъ конецъ второго періода, когда ослабъли родовыя преданія, споры ръшались мечомъ, физической силой. Теперь же эта сила находилась на Волгѣ, у татаръ: князья, спорившіе между собой изъ-за первенства, стали ѣздить въ Сарай, чтобы хитростью и подобострастіемъ, а чаще всего подкупомъ, выхлопотать себъ ярлыкъ на великое княженіе, т.-е. бумагу, утверждавшую за ними главный столъ. Конечно, это унижало Русь и усиливало Орду, которой давали поводъ вмѣшиваться въ наши внутреннія дѣла; но это было неизбъжнымъ слъдствіемъ усобицъ древней Руси. 4) Во второмъ періодѣ могущественный *Новгородъ*, отдаленный отъ средоточія борьбы, Кіева, почти не принималъ участія въ усобицахъ: онъ жилъ-себѣ мирно, богатѣлъ и сохранялъ свою свободу. Теперь же онъ былъ вовлеченъ въ борьбу, вслѣдствіе ея близости. Обыкновенно онъ становился за слабъйшихъ, младшихъ князей противъ сильнъйшихъ, которые всегда выказывали поползновеніе захватить его земли. Это разстроило мирную жизнь Новгорода, подорвало его торговлю и подготовило поглощение его сильнъйшимъ княжествомъ, московскимъ. 5) Во второмъ періодъ борьба сосредоточивалась вокругъ одного мъста, Кіева; теперь же столица колеблется, переносится. Хотя великокняжескій столь считается владимірским, но значеніе Владиміра все падаетъ: сначала съ нимъ соперничаютъ Кос-

трома и особенно Тверь, потомъ его преодолѣваетъ Москва. § 86. Юрій II и Ярославъ II. Невскій въ Новгородѣ. — Усобицы въ сѣверо-восточной Руси начались по смерти Всеволода III (§ 50). Онѣ остановились на-время при его сынѣ,

Юріи II, который спокойно княжиль 20 леть и могь расширить предълы Руси: онъ побилъ камскихъ болгаръ и основалъ Нижній Новгородъ. Но его успѣхи были остановлены татарами (1238), въ битвъ съ которыми онъ и палъ (§ 81). Братъ Юрія, Ярославт II Всеволодовичт, сталъ великимъ княземъ владимірскимъ. Это быль первый русскій князь, принявшій униженіе и смерть отъ татаръ. Онъ, а за нимъ и всѣ его родственники, поѣхали на поклонъ къ хану и должны были исполнить тамъ всѣ позорные обычаи (§ 83). Сверхъ того, Батый послалъ Ярослава къ великому хану въ Каракорумъ. Здёсь русскому князю оказали больше почета, чёмъ государямъ другихъ покоренныхъ народовъ: мать великаго хана накормила и напоила его изъ собственныхъ рукъ. Но Ярославъ умеръ тотчасъ же послъ этого объда, и тъло его страшно посинъло. Въ Суздальской землъ настали междоусобія. Особенно важно было соперничество между сыновьями Ярослава, Александром и Андреем. Даровитый Александръ-одинъ изъ самыхъ популярныхъ князей древней Руси: въ народной памяти его жизнь окружена преданіями; церковь причислила его къ лику святыхъ; исторія почтила его названіемъ Невскаго за военные подвиги. Послѣ Владиміра св. и Мономаха, ничье имя изъ отдаленныхъ временъ не връзалось такъ глубоко въ памяти народа. Александра Невскаго можно назвать представителемъ своего времени. У него была блестящая, внушительная наружность: онъ быль высокъ и красивъ; онъ "гремълъ передъ народомъ, какъ труба", по свидътельству очевидцевъ. Александръ, искусный полководецъ, обладалъ также дипломатическимъ умомъ и сдержанностью: онъ умѣлъ примъняться въ обстоятельствамъ. Александръ походилъ на своего отца и деда суровымъ, крутымъ нравомъ: онъ требовалъ отъ всвхъ строгаго повиновенія и не уживался съ новгородцами, привыкшими къ свободъ и мягкому обращенію. А между тъмъ ему суждено было провести всю свою юность въ Новгородъ. Новгородцы хотя ссорились съ нимъ за его суровое правленіе, иногда даже изгоняли его, но постоянно выбирали въ свои князья, потому что онъ быль необходимъ для нихъ, какъ хорошій полководець.

Никогда еще Новгородъ не находился въ такой опасности. Его тъснили разомъ три сильныхъ врага. 1) Нъмщы нападали на его западные предълы не только съ національнымъ, но и съ религіознымъ рвеніемъ. Упорные паписты, они считали православныхъ хуже язычниковъ. Они помогали язы-

ческимъ подданнымъ Новгорода противъ православныхъ, производили междоусобія и всякія злод'вянія въ новгородской земль, называли новгородцевъ "мятежниками папы". Въ описываемое время нъмцы стали особенно назойливы, потому что усилились, вследствіе соединенія двухъ рыцарско-религіозныхъ орденовъ (§ 56). 2) Литовиы нападали на новгородскую землю съ юго-запада. Они усилились теперь, потому что къ нимъ бѣжало изъ Ливоніи много соплеменныхъ имъ пруссовъ, угнетаемыхъ нѣмцами. У нихъ уже были сильные князья, и дъйствовалъ Миндовгъ (§ 78). Они овладъли Полоцкимъ княжествомъ и нападали на Смоленскъ. Невскій былъ женатъ на дочери последняго полоцкаго князя. 3) Шведы начали играть тогда европейскую роль. Прежде они были заняты внутренними междоусобіями, борьбой за престоль двухъ королевскихъ семей. Теперь же, пользуясь этою борьбой, выдвинулся даровитый вельможа, Биргеръ, который основалъ новую династію. Биргеръ построилъ столицу Швеціи, Стокгольма, и ввелъ хорошее управленіе. Но ему нужна была слава, чтобы утвердить свою династію. Сверхъ того, онъ нуждался въ благословеніи папы, такъ какъ шведы были преданные католики. Биргеръ думалъ достигнуть этихъ цълей завоеваніемъ Финляндіи: папа давно проповъдовалъ крестовый походъ противъ жившихъ тамъ язычниковъ. Но новгородцы еще раньше распространили свои владенія въ Финляндіи: у устьевь Ну или Невы, на о. Котлинъ, у нихъ былъ сторожевой постъ. Здёсь-то они и столкнулись со шведами. Въ 1240 г. Александръ, княжившій тогда въ Новгородъ, получиль надменное письмо отъ Биргера изъ Финляндіи: "Если можешь, сопротивляйся! Знай, что я уже здёсь и пленю землю твою ... Преданіе говорить, что въ то же время прискакаль къ Александру крещеный финнъ, сторожъ съ Котлина, человъкъ очень набожный. Онъ разсказаль, что послѣ безсонной ночи, на зарѣ, стоялъ онъ на берегу моря и всматривался въ туманную даль. Вдругъ проходить лодка. Посреди нея стоять свв. Борисъ и Глебъ, и первый говоритъ второму: "Брате Глѣбе! Вели грести, поможемъ сроднику нашему, Александру Ярославичу". Александръ сказалъ стражнику: "Смотри же, никому не говори объ этомъ". Не дожидаясь сбора новгородской рати, онъ бросился съ своей небольшой дружиной и засталь шведовъ врасплохъ, на берегу Невы, гдѣ они отдыхали въ своихъ шатрахъ. Русскіе дрались примѣрно: одинъ молодецъ подскочиль къ златоверхому шатру Биргера и подрубилъ его. Самъ

Александръ Невскій подавалъ примѣръ доблести: онъ добрался до Биргера и своимъ копьемъ "возложилъ ему печать на лицо". Много шведовъ пало на полѣ битвы; уцѣлѣвшіе ушли въ море ночью до разсвѣта.

Нослѣ этой побѣды, Александръ пуще прежняго сталъ притѣснять новгородцевъ. Они возмутились — и онъ уѣхалъ отъ нихъ. А между тѣмъ, нѣмецкіе рыцари взяли ихъ пригородъ, Псковъ, и стали грабить ихъ предѣлы: они убивали купцовъ въ 30 верстахъ отъ Новгорода. Новгородцы послали къ великому князю Ярославу, во Владиміръ, съ просьбой опять дать имъ Александра. Герой прибылъ къ нимъ съ ратью, очистилъ ихъ землю отъ врага и выгналъ нѣмцевъ изъ Пскова. Много набралъ онъ плѣнниковъ и обращался съ ними милостиво. Затѣмъ Александръ быстро двинулся во владѣнія самихъ рыцарей и сразился съ ними на льду Чудскаго озера, почему эта битва и называется Ледовымъ побоищемъ (1242). Дѣло было весной. Ледъ ломался, и холодная вода пронимала ожесточенныхъ враговъ; во многихъ мъстахъ не было видно льду подъ кровью. Нъмцы были разбиты на-голову: высокомърные рыцари униженно шли пъшкомъ за конемъ побъдителя, когда онъ въвзжаль въ Псковъ, окруженный ликующимъ народомъ, оглу-шаемый радостными кликами и звономъ колоколовъ. Невская таемый радостными кликами и звономъ колоколовъ. Невская битва и Ледовое побоище остановили напоръ нѣмецкаго племени на востокъ, а также замыслы папы обратить Русь въ католичество. Съ этихъ поръ папы взялись за другое средство для достиженія своихъ властолюбивыхъ замысловъ: изъ Рима явилось посольство къ Александру съ просьбой признать папство; но оно ничего не достигло. Послѣ Ледового побоища Александръ успѣлъ нѣсколько разъ побить литовцевъ и загналъ ихъ въ ихъ первобытные лѣса. Такъ онъ оградилъ отъ враговъ и успокоилъ западные предѣлы Руси, когда смерть отца вызрада в сто на востокъ звала его на востовъ.

\$ 87. Новая политика и Александръ Невскій.—По смерти Ярослава II настала пора, когда лучше всего обнаружились черты новаго періода въ русской исторіи—и разложеніе родового быта, и политическое вліяніе татарскаго ига (\$ 84). Его брать, Святославъ, сѣль великимъ княземъ во Владимірѣ, какъ слѣдовало по старинѣ. Но старшіе племянники, Александръ Невскій и Андрей, отправились на поклонъ къ хану. Они видѣли личное ничтожество дяди. Невскій могъ тѣмъ болѣе разсчитывать на успѣхъ, что слава его пронеслась и въ Сарай.

Батый, оглядёвши его, сказаль своимъ наперсникамъ: "что ни говорили миё о немъ—все правда; нётъ другого такого князя". Онъ самъ требовалъ героя къ себё на поклонъ, если "онъ хочетъ сберечь свою землю".

Съ новыми временами на Руси, у ел князей должна была образоваться новая политика. Нельзя было горячиться, выказывать свое презрѣніе и ненависть къ татарамъ: приходилось выносить самое тяжкое иго - кривить душой, унижаться передъ поработителями, заискивать въ Сарав. Сметливый Александръ понялъ это. Съ него начинается новая политика владимірскихъ и потомъ московскихъ князей, которая возвеличила ихъ. Они сдълали хановъ орудіем своего возвышенія. Кланяясь и откупаясь въ Ордь, они получали помощь отъ татаръ для того, чтобы уничтожать соперниковъ и подавлять власть въча. Знаменитый побъдитель шведовъ, нъмцевъ и литовцевъ первый выгодно събздилъ въ Орду, т.-е. доказалъ, что тамъ можно не погибать, а извлекать себъ пользу и не только сберегать свою землю, но и пріумножать ее. Братья нашли хана гдё-то на Волгё: онъ рёдко жилъ подолгу въ Сарав, любиль кочевать. Батый приняль князей въ роскошномъ шатръ, какъ властитель, и нарочно велълъ братьямъ ъхать къ великому хану, значенія котораго самъ не признавалъ. Мучительно было это путешествіе, среди холода и голода. Въ Каракорумъ князья усердно били челомъ въ землю; зато возвратились домой съ ханскими ярлыками. Но въ ихъ долгое отсутствіе въ свверо-восточной Руси произошель великій соблазнь. У нихъ былъ младшій брать, Михаил московскій (§ 85), подававшій надежды своимъ мужествомъ и предпріимчивостью: его прозвали Хоробритомъ. Вопреки всякимъ обычаямъ, не имѣя никакихъ правъ, онъ выгналъ дядю Святослава изъ Владиміра и объявилъ себя великимъ княземъ. Что бы было, еслибы онъ сразился съ невскимъ героемъ? Но онъ вскоръ палъ въ бою съ литовцами; а его роль продолжалъ старшій братъ. Александръ остался недоволенъ ръшениемъ Батыя, которое также было бы насмѣшкой надъ всякими обычаями: ему достался Кіевъ, а стартій столь хань пожаловаль младшему брату, Андрею II. О существованіи самаго старшаго въ родь, Святослава, всь словно забыли. Онъ тоже повхаль въ Орду, но ничего не получиль и вскоръ умеръ. Но не радостно было и положение Андрея II. Александръ обидълся и поъхалъ не въ Кіевъ, а въ Новгородъ, замышляя воспользоваться старымъ взглядомъ брата на политику: прямодушный Андрей не считаль нужнымь танть свою ненависть

къ татарскому игу и женился на дочери Данила Галицкаго, который знать не хотёль татаръ (§ 55). Года черезъ три по возвращеніи изъ Орды, Александръ вдругъ снова прибылъ туда безъ призыва. Онъ жаловался на брата, который будто бы что-то затѣваетъ противъ татаръ. Сынъ Батыя далъ ему ярлыкъ на владимірскій столъ и, чтобы привести его въ исполненіе, послалъ толпы татаръ въ Суздальскую землю. Завидѣвъ ихъ, Андрей воскливнулъ: "Что это, Господи! Когда же мы перестанемъ ссориться и наводить татаръ другъ на друга! Лучше мнѣ бѣжать въ чужую землю, чѣмъ дружиться съ татарами и служить имъ". Онъ дѣйствительно бѣжалъ съ женою въ Швецію; но потомъ примирился съ братомъ, и, возвратившись домой, получилъ отъ него въ удѣлъ Суздаль.

Александръ сталъ великимъ княземъ и княжилъ 10 лътъ (1253—1263). Онъ много потрудился для русской земли. Время было тяжелое. У татаръ произошелъ переворотъ. Они приняли магометанство и начали покидать простыя привычки кочевой жизни, которыя удовлетворяются дешево. Они стали обзаводиться осъдлымъ хозяйствомъ и принялись строить на Волгъ богатую столицу, — Сарай (§ 83). Все это требовало разомъ много денегъ, и явились бесермены — изворотливые хивинскіе купцы, предложившіе хану огромную сумму, если онъ отдастъ имъ "выходы". Ханъ отправилъ ихъ на Русь съ баскавами, для составленія точной переписи, и съ темниками, которые должны были вести русскую рать на помощь татарамъ по первому вызову. Это значило, что татары хотятъ вмѣшиваться во внутреннее управленіе Русью и употреблять въ свою пользу даже кровь русскую. Ктому же до сихъ поръ сами князья возили выходы въ Орду, и народъ почти не видалъ татаръ; а теперь Орда пришла къ нему домой, и она такъ собирала дань, что у насъ явилось новое бранное слово— "бусурманъ". Русскіе не выдержали. Во Владиміръ, Суздалъ, Ростовъ и другихъ городахъ постарому зазвонили на въче и, не слушая увъщаній князя, перебили татаръ. Особенно волновался Новгородъ, который не имълъ понятія о татарахъ и еще ни разу не платилъ имъ выхода. Но тутъ подоспълъ Александръ: онъ уговорилъ новгородцевъ заплатить дань татарамъ. Впрочемъ, ханъ разрѣшилъ имъ впредь самимъ высылать выходы въ Сарай: Орда вообще была снисходительные къ тымъ, которые давали ей дружный отпоръ. Но Александръ Невскій былъ безпощаденъ къ противникамъ новой

политики. Онъ жестоко наказалъ зачинщиковъ новгородскаго бунта противъ баскаковъ: кому обрѣзалъ носъ, кому выкололъ глаза. По той же причинѣ онъ выгналъ одного изъ своихъ братьевъ изъ Новгорода и поссорился съ сыномъ. Во все это страдное время Александръ часто ѣздилъ въ Орду хлопотать за свой народъ, и однажды прожилъ тамъ цѣлый годъ, унижаясь передъ поработителями. Онъ и умеръ на пути изъ Орды. Тѣло его привезли во Владиміръ. Здѣсь митрополитъ воскликнулъ: "Дѣти мои милыя! Зашло солнце земли русской!" Мощи Невскаго покоятся въ Александро-Невской лаврѣ, въ Петербургѣ. А въ московскомъ Кремлѣ хранится его шлемъ 1).

§ 88. Борьба Москвы съ Тверью. — У Невскаго осталось нѣсколько сыновей. Но у него было еще два брата, изъ которыхъ старшій, по родовому праву, сталъ великимъ княземъ, подъ именемъ Ярослава III (§ 54). Ярославъ не любилъ Владиміра и жиль по большей части въ Твери, гдѣ и похоронень: отъ него пошли тверскіе князья. Ярославъ Ярославичъ старался сдълать столицей Руси Тверь, а брать его, Василій, —свою Кострому. Но оба они княжили недолго и не достигли цёли. Падающее стольное значение Владиміра должно было перейти къ Москвъ, какъ замътно было уже при племянникъ Ярослава и Василія, Даніил' Александрович . Этотъ городокъ, облюбованный Юріемъ Долгорукимъ (§ 45), въ теченіе двухъ покольній не имьль никакого значенія. Въ немь никогда не было вѣча. Это была частная собственность владимірскихъ князей, которые на взжали сюда л втнею порой "прохладиться" свѣжестью безконечныхъ лѣсовъ, дремавшихъ въ дѣвственной прелести надъ излучинами тогда еще пышной, судоходной Москвы-реки. При нашествии Батыя (§ 81), тамъ сидёль "княжичь", сынъ Юрія II, съ воеводой. Татары истребили городовъ огнемъ. Но при Невскомъ, ровно сто лѣтъ послѣ основанія Москвы, мы видимъ въ ней уже перваго удёльнаго ' князя, и такого бойкаго, какъ Михаил Хоробрит (§ 87). Его преемникомъ былъ Даніилъ, младшій сынъ Невскаго, оставшійся ребенкомъ по смерти отца. Въ его лицъ уже про-

<sup>1)</sup> Этотъ шлемъ вычеканенъ изъ красной мѣди. Онъ снабженъ наушниками и назатыльникомъ изъ семи пластинокъ золоченаго серебра. На немъ арабская надпись изъ Корана: "Богъ помощь! Близкая побѣда! Сообщи правовѣрнымъ". Эта надпись, а также азіатскій пошибъ работы и корона съ крестомъ указываютъ, что шлемъ относится ко временамъ крестовыхъ походовъ.



Шлемъ Александра Невскаго.

глядывають отличія московскихъ князей-терпівливость, настойчивость и коварство пріобр'втателей, суровость домовладывъ. Пока Даніилъ незам'втно подросталь въ московскомъ затишь, обстоятельства слагались въ пользу его скромнаго удъла. Его старшіе братья, Димитрій I и Андрей III, около 20 лѣть боролись между собой изъ-за великаго княженія. Даніилъ ловко вм в пивался въ борьбу братьевъ; а по смерти старшаго, Димитрія, самъ сталь оспаривать великое княженіе у Андрея. Даніилу не удалось стать великимъ княземъ; но зато онъ искусно, исподоволь, расширяль свой удёль. Его племянникъ, князь переяславскій, умирая безд'єтнымъ, зав'єщалъ ему свою волость: обнесенный двойными ствнами и глубокимъ рвомъ съ водой, снабженный дюжиной крипкихъ башенъ, Переяславль представляль хорошую опору въ борьбѣ съ Тверью. Самъ Даніиль захватиль въ плень рязанскаго князя и распоряжался его удъломъ. Ему удалось также добыть Коломну - важное торговое мъсто при сліяніи Москвы-ръки съ Окой.

Такъ какъ Даніилъ ладилъ съ татарами, покорствуя предъ ними даже въ случаяхъ вопіющей несправедливости, то, умирая (1303), онъ оставилъ своимъ дътямъ, Юрію и Ивану, довольно закругленное, хозяйственное и огражденное владение. Благодаря ему, Москва уже такъ окръпла, что его старшій сынъ, Юрій, началь питать широкіе замыслы. Онъ еще больше отда отличался чертами московскихъ князей. Тотчасъ же въ его рукахъ очутился Можайска, этотъ ключъ къ Москвъ-ръкъ и къ Смоленску. А какъ только умеръ Андрей III, Юрій затѣялъ до-быть великое княженіе. Но всѣ права принадлежали его двоюродному дядѣ, *Михаилу тверскому*, сыну Ярослава III. По обыкновенію, соперники поѣхали въ Орду. Тверь была богаче и сильнее Москвы, и Михаилъ получилъ ханскій ярлыкъ. Но борьба не прекращалась; и такъ какъ силы были равныя, то соперники продолжали вздить въ Орду и жаловаться другь на друга. Впрочемъ въ политикъ тверскимъ князьямъ не совладать было съ московскими. Юрій умёль набирать денегь въ богатомъ Новгородъ и ъздилъ съ ними въ Сарай. Однажды онъ почти три года пробыль въ Ордъ, привлекъ хана Узбека на свою сторону и даже женился на его сестръ, Кончаки. Ханъ даль ему отрядъ татаръ—и онъ двинулся на своего дядю, но быль разбитъ. Кончака попала въ плѣнъ и вскорѣ умерла: говорять, ее отравили. Ханъ позвалъ Михаила въ Орду. Дъти и бояре великаго князя уговаривали его не жхать, а послать кого-нибудь изъ сыновей. Но онъ сказалъ: "Не васъ, дѣти мои, требуетъ ханъ къ себѣ: онъ хочетъ головы моей. Если я не нослушаюсь, татары возьмутъ мою землю, перебьютъ много христіанъ — и все-таки мнѣ не избѣжать смерти. Такъ ужъ лучше положить свою душу за многія души! "Михаилъ нашелъ хана у устьевъ Дона. Былъ наряженъ судъ, который обвинилъ его въ утайкѣ ясака и въ отравленіи Кончаки. Михаилу надѣли на шею тяжелую колоду и поставили его на рынкѣ. Это наказаніе перешло въ Россію, подъ именемъ правежа: у насъ неисправныхъ должниковъ выставляли на рынкѣ и били по ногамъ. Послѣ этого Юрій, который также прибылъ тогда въ Орду, послалъ убійцъ, которые покончили съ тверскимъ княземъ. Но у Михаила остался сынъ, Димитрій — пылкій юноша, по прозванію Грозныя Очи. Онъ поѣхалъ въ Орду и винилъ Юрія въ утайкѣ ясака. Замѣтивъ, что Юрій, привезшій много денегъ, оправдается, Димитрій поразилъ его мечомъ въ присутствіи хана, въ годовщину погибели своего отца.

Ханъ казнилъ убійцу, но великимъ княземъ назначилъ брата его, Александра Михайловича. Впрочемъ, не довъряя ему, онъ послалъ въ Тверь своего родственника, Чолхана, съ отрядомъ. Татары начали хозяйничать въ Твери и угнетать народъ, который, наконецъ, перебилъ ихъ. Братъ Юрія, Иванъ Даниловичъ, воспользовался этимъ случаемъ и поспъшилъ въ Орду: ханъ назначилъ его начальникомъ войска, посланнаго для наказанія Александра. Тверская область была такъ опустошена, что лътъ 50 послътого не могла поправиться. Александръ успълъ бъжать въ Псковъ, который не выдавалъ его. Иванъ поднялъ всю Суздальскую и Новгородскую землю и пошелъ на Псковъ; митрополитъ наложилъ проклятіе на псковичей. Тогда Александръ сказалъ народу: "Братцы мон! Пустъ не лежитъ на васъ изъ-за меня проклятіе! Я уѣду, а вы цълуйте крестъ не выдавать моей княгини". Онъ бъжалъ въ Литву, а Иванъ примирился съ псковичами. Вскоръ Александру удалось возвратиться въ Псковъ, гдъ онъ прожилъ лътъ 10, но наконецъ соскучился по своей родинъ и принесъ Узбеку такую повинную: "Господинъ самовластный! Пришелъ принять отъ тебя либо жизнъ, либо смерть—какъ Богъ тебъ на душу положитъ: я готовъ на все". Узбекъ простилъ его и даже далъ ярлыкъ на тверское княженіе. Иванъ Даниловичъ встревожился, снова поскакалъ въ Орду и больше прежняго оклеветалъ своего соперника. Какъ только онъ возвратился въ Москву, Александра позвали въ Орду. Тверской

князь послалъ впередъ сына своего, Өедора, развъдать, зачъмъ его зовуть. Өедора задержали; но онъ усивлъ извъстить отца, что его ждетъ казнь. Тъмъ не менъе Александръ поъхалъ, чтобы хоть спасти сына. На Волге долго дуль противный ветеръ, говорить преданіе. Өедоръ встрітиль отца со слезами. Прошелъ мъсяцъ. Наконецъ, Александру сказали, что его казнять черезь три дня. Всв эти дни князь молился. Насталь день казни. Александръ разъвзжалъ верхомъ и все спрашивалъ, когда же будутъ казнить его. Наконецъ, ему сказали, что черезъ часъ. Онъ пошелъ въ свою палатку, обнялъ сына и своихъ бояръ, причастился. Пришли палачи и убили князя вмѣстѣ съ его сыномъ. Тѣла убитыхъ бояре привезли въ Тверь и похоронили рядомъ съ тълами двухъ другихъ тверскихъ князей, также погибшихъ въ Ордъ. Тверь ослабъла. Настало господство Москвы, началомъ котораго должно считать 1328 г., когда Иванъ Даниловичъ получилъ ярлыкъ на великое княженіе и началь рядь московских князей.

§ 89. Юго-западная Русь. Данило. — Въ то время, какъ въ сѣверо-восточной Руси борьба за первенство привела къ возвышенію Москвы и утвержденію самодержавія, на юго-запад'в происходило совстви другое. Здтв не могло быть земельного объединенія по слідующимъ причинамъ. 1) Кіевт палт окончательно. Одинъ итальянецъ, провзжавшій тамъ лётъ пять спустя послѣ татарскаго разгрома, пишетъ: "Этотъ городъ обратился почти въ ничто: въ немъ врядъ-ли осталось 200 домовъ, жителей которыхъ татары держатъ въ величайшемъ рабствъ ". За Днепромъ, на Волыни и въ Галичине, остались подобные же следы опустошенія. Такъ, во Владиміре Волынскомъ жители были истреблены всв до одного: почти такая же участь постигла Галичъ. Долго потомъ многіе города были пустыми. Отъ нихъ несло смрадомъ гніющихъ труповъ; церкви были набиты грудами тълъ. Какъ только палъ Кіевъ, средоточіе юго-западной Руси передвинулось далже на западъ, въ Галицію: въ Карпатахъ было безопаснъе отъ татаръ. Но князья галицкіе, которымъ не доставало почета, связаннаго съ кіевскимъ столомъ, и которые забрались слишкомъ далеко, не могли объединить юго-западную Русь. — 2) Подл'в единственнаго сильнаго княжества на юго-западъ, Галича, образовались, тотчасъ послъ натествія татаръ, двъ могущественныхъ державы— .питовская и польская, которыя поглотили сначала Галичъ и связанную съ нимъ Волынь, а потомъ и остальную юго-западную Русь, не

исключая Кіева.—3) Это тёмъ понятнёе, что въ Галичё не могло развиться политическаго единства, подобнаго московскому самодержавію. Тамъ вблизи не было татарскихъ хановъ, которыхъ князья могли бы вовлечь въ свои интересы деньгами и покорностью. Въ то же время въ Галичё было сильно боярство (§ 55). Наконецъ, въ южной Руси упорно держались мелкіе князья, которые нападали на Галичъ и мёшали ему усиливаться; а галицкій князь былъ слишкомъ слабъ для того, чтобы подавить ихъ.

По этимъ причинамъ, Червонная Русь, въ одно поволеніе поднявшаяся очень высоко, тотчась после того пала. Процвътание галицкаго княжества соединено съ именемъ Данила Романовича (§ 55). Удивительны изворотливость и мужество этого последняго изъ лучшихъ князей южной Руси. Данило разомъ справлялся съ татарами и венграми, съ поляками и Литвой, а также со своими неукротимыми соперниками-черниговскими князьями, то дружа съ собственными врагами, то подстрекая ихъ другъ противъ друга. Сверхъ того, онъ, подобно Андрею Боголюбскому, бросилъ старый Галичъ, съ его сильнымъ въчемъ, и сдълалъ столицей Червонной Руси Холмъ, который превратиль въ неприступную крипость. Отсюда онъ искусно вель постоянную борьбу съ крамольными боярами, которая возобновилась тотчасъ послѣ нашествія татаръ. Данило возвращался тогда изъ Венгріи, куда вздилъ сватать своего сына. Онъ прівхаль на пустое пепелище: не нашель даже своей семьи, которая бѣжала въ Польшу отъ татаръ. Повсюду его встрѣчали развалины и трупы. А въ уцѣлѣвшіе города его не пускали: тамъ бояре завладъли властью, и въ нимъ пристали внътніе враги — князь черниговскій и его союзники, венгры. Большой мастеръ на выгодные союзы, Данило разбилъ всѣхъ ихъ, съ помощью литовцевъ и поляковъ. Когда онъ утвердился въ своемъ княжествъ, татары вдругъ потребовали отъ него покорности. Чувствуя свою слабость, Данило повхаль на поклонь къ Батыю, который пожурилъ его за опозданіе, впрочемъ обощелся мягко и утвердилъ за нимъ его земли. Но тяжело было вниманіе хана. Современный лѣтописецъ говоритъ съ негодованіемъ: "О злая честь татарская! Данило Романовичъ, князь великій, владълецъ Русской земли, Кіева, Волыни, Галича и другихъ странъ, нынъ стоитъ на колъняхъ, называется холопомъ, облагается данью, за жизнь трепещетъ и угрозъ страшится!"

Данило решилъ посвятить свою жизнь сверженію татарскаго ига. Для этого началъ строить города: самъ онъ основаль Холмъ; сынъ его, Левъ, заложилъ Львовъ (по-нъмецки Лембергь). Данило призываль полезныхъ людей — ремесленниковъ и торговцевъ: тутъ были нъмцы, поляки, евреи, армяне, въ особенности же мастера, бъжавшіе изъ Орды. Съ помощью ихъ, Данило отлично укръпилъ многіе города. Затъмъ онъ сталъ расширять предёлы своего княжества и заводить союзы. Данило подчиниль себѣ дикихъ ятвягов (§ 8) и отняль часть земель у Литвы. Потомъ онъ женилъ Шварна на дочери Миндовга (§ 78), а другого сына, Романа—на вдовъ нъмецкаго императора; породнился также съ королями венгерскимъ и польскимъ. Впрочемъ это только вовлекало Галичъ въ дъла Запада, который не думаль помогать ему. Замътивъ это, Данило ръшился испробовать еще одно средство: онъ объявилъ папъ, что желаетъ отдаться подъ его покровительство, если тоть подниметь крестовый походъ противъ татаръ. Папа обрадовался случаю начать распространение католицизма среди русскихъ, о чемъ давно мечтали въ Римъ. Онъ сталъ присылать въ Галичъ пословъ, монаховъ и множество льстивыхъ буллъ, въ которыхъ называлъ Данила "королемъ"; вскоръ явился и папскій епископъ, который былъ назначенъ главой духовенства въ южной Руси и долженъ былъ стараться о "соединеніи церквей" греческой и латинской. Папа издалъ даже буллу о крестовомъ походъ и короновалъ Данила королевскимъ вънцомъ. Но тогда же явились татары, понявшіе, наконецъ, политику Данилы, и вельли ему "разметать" собственныя укрыпленія. Никто изъ союзниковъ не присылалъ помощи, а литовцы даже напали на Галичъ: пришлось повиноваться. Вскоръ Данило умеръ, не исполнивъ своихъ широкихъ замысловъ.

То былъ самый могущественный и дёльный князь южной Руси: лётописцы искренно оплакивали его, какъ храбреца и "второго Соломона". Почти въ одно время умерли лучшіе князья той поры—Данило Галицкій и Александръ Невскій. Оба они были дёятельны и даровиты. У обоихъ было одно дёло: на западё Александръ боролся съ нёмцами и со шведами, а Данило съ литовцами; на востокѣ же оба одинаково страдали отъ татаръ. Но эти князья различны по характеру, а потому и по своей политикѣ. Данило былъ добродушенъ и правдивъ. Онъ любилъ своихъ родныхъ, и порядокъ царствовалъ въ его семьѣ. Въ противоположность князьямъ сѣверной Руси, онъ не выносилъ

татарскаго ига, стыдился своего униженія, открыто и не-утомимо боролся съ Ордой. Политика Александра привела къ усиленію Москвы, а Галичъ палъ. Впрочемъ паденіе Червон-ной Руси зависѣло не отъ однихъ татаръ. Галичъ губило его географическое положеніе: оторванный отъ средоточія Руси, онъ былъ окруженъ Литвой и Польшей, которыя начали усиливаться съ нашествія татаръ. Эти государства должны были расши-ряться на счетъ юго-западной Руси, потому что она все сла-бъла, а на сильный западъ нельзя было двигаться. Галицкое княжество стало добычей сосѣднихъ государствъ. Послѣ Данила въ немъ княжили его слабые потомки, да и тѣ ссорились между собой и даже наводили татаръ на свою землю. Въ 1320 г. Гедиминъ присоединилъ къ себѣ Волынь или восточную по-ловину Галицкаго княжества (§ 78); въ 1340 г. Казиміръ Великій завоевалъ Галичс (§ 77), который съ тѣхъ поръ уже никогда не соединялся съ остальною Русью. Это — нынѣшняя Галиція, перешедшая къ Австріи послѣ раздѣла Польши (1772). § 90. Причины усиленія Москвы. —Съ начала 14-го в. на-стаетъ господство Москвы на Руси. Только тогда вдругъ вы-двинулся этотъ городишко, который такъ долго находился въ неизвѣстности. При Даніилѣ (§ 88), во всемъ московскомъ княже-ствѣ не было ни одного города, кромѣ самой Москвы; но въ 1300—1310 гг. къ нему были присоединены насиліемъ или куплей Переяславль, Можайскъ и Коломна; а съ 1328 г. Москва стала стольнымъ городомъ. Около половины 15 в. московское княжество занимало уже губерніи: Московскую, Калужскую, Тульскую, часть Рязанской, Владимірскую, Нижегородскую, Вятскую, часть Рязанской, Владимірскую, Нижегородскую, Вятскую, костромскую, Вологодскую, Ярославскую и Тверскую. Вотъ причины быстрато усиленія Москвы. 1) Окончательное подение родового быта. Такъ какъ "лѣствичное восхожденіе было отброшено, то всякій, даже самый мелкій, князь моть стать великимъ; всякія права на великое княженіе исчез-ли. — 2) Эти права замиѣнились милостью сарайскаго хана: самый ничтоляный князь могь стать великимъ, еси умѣль ла-дить съ Ордой. Ва дамость на прис городомъ. Всякій князь, становясь великимъ, не покидалъ своего роднаго гивзда: онъ не перевзжаль во Владимірь, а присоединяль его къ своей отчинв. Владимірь утратиль значеніе стольнаго города: съ нимъ соперничали то Тверь, то Кострома и наконець Москва. — 4) Слабость сосподних съ Москвою

княжество, а также выча въ Новгороде и Пскове, зависевшая отъ внутреннихъ раздоровъ. Эти раздоры господствовали повсюду, и съ ними было связано дробленіе земель. Въ Москвъ же долго не было усобицъ въ княжеской семьв, да и семья эта была меньше другихъ; ктому же московские князья рано установили престолонасльдіе по прямой линіи, а этимъ устранялось дробленіе земель. — 5) Духовенство и бояре поддерживали московскихъ князей, какъ только тъ начали возвышаться. Они понимали, что выгоднее да и почетнее служить сильнымъ, чемъ слабымъ князьямъ. Они желали еще прекращенія усобицъ, при которыхъ имъ приходилось много терять и трудиться: особенно теряло духовенство, имѣнія котораго были разбросаны въ разныхъ княжествахъ, враждебныхъ другъ другу. Бояре тъмъ легче сосредоточивались въ Москвъ, что имъли право отвъзда  $(\S~60)$ , не теряя при этомъ своихъ отчинъ. — 6) Eственныя условія были въ пользу Москвы. Она лежала близко къ средоточію сверо-восточной Руси: это была сердцевина того треугольника между Волгой, Окой и Днѣпромъ, который составлялъ ядро русскихъ переселеній того времени. Москву ограждали кругомъ другія княжества отъ нападенія внёшнихъ враговъ. Такъ какъ, сверхъ того, въ сосъднихъ княжествахъ были усобицы, а въ Москвъ было тихо, то сюда переселялись со всъхъ сторонъ. Съ увеличеніемъ населенія возрастали доходы московскаго князя, который могъ давать переселенцамъ льготы, покупать цёлыя княжества у бъдныхъ князей и населять свои земли "ордынцами" плѣнными, выкуплеными въ Ордъ. Москва обогащалась еще оттого, что была узломе торговаго пути изе Европы ве Азію. Черезъ нее доставлялся хлёбъ съ Волги къ Ильменю. Черезъ нее новгородцы ходили въ Рязань, эту самую богатую изъ областей съверо-восточной Руси: здъсь они покупали медъ и воскъ, которыми снабжали всю Европу.—7) Но природа Москвы была бѣдна, что служило въ пользу населенію въ правственном смысль: здысь нужно было трудиться, сдерживать себя, быть скопидомомъ; здъсь вырабатывались жельзные характеры, смътливые, практическіе люди. Лучшими представителями этого типа были московские князья - все народъ терпъливый, скупой, осторожный и изворотливый. Не имъя сначала ни правъ, ни денегь, они должны были полагаться только на себя, должны были создать новую политику, основанную на самоуниженін передъ ханами и на самодержавіи передъ подданными. Этотъ типъ вполнъ опредъляется съ Ивана Даниловича (§ 88).

§ 91. Ивань I Калита. — Иванъ I извъстенъ подъ именемъ Калити — "копеля": опъ всю свою жизнь заботился в накопленіи денегъ. Главнымъ источникомъ его доходовъ былъ введенный имъ обычай самому собирать въклодъ, не допуская откупщиковъ, причемъ онъ удерживалъ значительную частъ дани. Это доставляло также случай Ивану самому ѣздитъ въ Орау, причемъ онъ льстилъ хану и представлялъ ему своихъ дѣтей, какъ вѣрныхъ слугъ. Отгого татары были всегда за него и поддерживали его въ борьбъ съ внутренними врагами. "Перестали (говоритъ лѣтописецъ) поганые воеватъ русскую землю; отдохнули и опочили христіане отъ великой истомы и многой тягости, и отъ насилія татарскаго; и съ этихъ поръ наступила тишина по всей землъ". Эта тишина объясняется еще тѣмъ, что у Ивана былъ строгій порадокъ: онъ искоренилъ разбои бдительною стражей. Въ Москву переходили люди изъ слабыхъ, опустопаемыхъ Ордой княжествъ, откуда и бояре отъѣзжали къ Ивану; являлись даже иноземцы, особенно крещеные татары, и во главъ ихъ мурза Четъ. За Кремлетъ возникли села и посадъ, обнесенный деревянною стѣной. Въ самомъ Кремлъ были построены Успенскій и Архангельскій соборы, храмъ Спаса на Бору, отъ котораго сохранились стѣны, и церковъ Ивана, на мѣстѣ которой воздвили потомъ колокольню Ивана Великаго. Москва стала узломъ русской торговли: недалеко, при устъѣ Мологи, завелась моложская лемогра, имѣвшая тогда такое же значеніе, какъ теперь нижегородская. Ивана уже боялись остальные князья: тверскіе угождали ему и даже прислали въ Москву, въ знакъ покорности, свой вѣчевой колоколъ; ростовскіе и суздальскіе стали его подручниками. Кромѣ того, Калита покупалъ или выгодно промѣниваль города и села. Но ему хотѣлось захватить всю Русь. Съ этою цѣлью онъ отдалъ одну свою дочь за арославскаго, другую за ростовскаго князя и сталъ распоряжаться въ земляхь своихъ зятьевъ. Особенно пострадаль Ростовь. Посланный туда московскій бояринъ грабилъ жителей и, для примѣра, повѣсилъ за ноги главнаго боярина. Иванъ уже вамышлаль овяадѣть и Новгородом. Вопрени грамотамь, которыя запрещаль та

и въ *Югрп* (Сибирь). Иванъ потребовалъ себъ это серебро и, среди мира, началъ занимать новгородскіе города. Но новгородцы примирились съ Псковомъ и Тверью, выбрали себъ въ князья сына Гедимина литовскаго, хорошо укръпились—и осторожный Иванъ замолчалъ.

Рядомъ съ политическимъ возвышениемъ Москвы, при Иванѣ I шло и нравственное. Послѣ паденія Кіева, митрополиты Руси только назывались кіевскими, а жили уже въ другихъ городахъ, и именно тамъ, гдъ князь былъ посильнъе. По большей части они пребывали во Владиміръ. Митрополить Петрь также жиль сначала во Владимірь, но потомъ перешелъ въ Тверь, когда усилился Михаилъ Ярославичъ (§ 88). Этотъ іерархъ былъ родомъ изъ Волыни и ъздилъ для посвященія въ Константинополь. Человъкъ опытный, Петръ повелъ такую же политику, какъ московскіе князья. Онъ съвздилъ въ Орду и получилъ отъ Узбека свободу духовенства отъ дани и обидъ татарскихъ. Замътивъ возвышение Москвы, онъ перевхалъ туда, незадолго передъ твмъ, какъ Иванъ получилъ великое княженіе. Петръ помогалъ Калитъ строить церкви въ Москвъ и такъ пророчествовалъ ему: "Богъ поставить тебя выше всёхь князей и распространить городъ сей больше всёхъ городовъ; и будетъ родъ твой обладать мёстомъ симъ во въки, и руки его лягутъ на плечи враговъ вашихъ". Петръ остался въ памяти народа святымъ покровителемъ Москвы. Перенесение мистопребывания митрополита въ Москву-одно изъ важнъйшихъ событій въ исторіи Россіи: оно давало ей видъ столицы "всея Руси". Это способствовало также возрастанію Москвы: въ нее, какъ въ средоточіе церковнаго управленія, стекались отовсюду лица, им'євшія нужду до митрополита. Иванъ І умеръ въ 1341 г., послѣ 13 лѣтъ великаго княженія, принявъ схиму на смертномъ одръ. Хитрый политикъ, искусный хозяинъ, крупный купецъ, онъ оставилъ хорошую казну и вшестеро увеличенныя владенія Москвы, которыя прикасались къ водянымъ путямъ, важнымъ для торговли съ процв втавшею тогда Ордой. Въ л втописи Калита названъ первымъ собирателем Русской земли; потомкамъ онъ представлялся основателемъ тишины и порядка на Руси. Дъйствительно, слъдующіе великіе князья походили на Ивана I и подражали ему въ своей политикъ.

§ 92. Семенъ Гордый и Иванъ II. Борьба двухъ Димитріевъ. – Старшій сынъ Калиты, Семенъ, продолжаль дѣло отца.

Если ему не удалось расширить предълы Москвы, зато онъ усилилъ самодержавіе. Семенъ даже съ братьями своими обращался, какъ съ подданными: они называли его уже не отцомъ или старшимъ братомъ, а "господиномъ великимъ княземъ". Оттого Семенъ получилъ прозвище Гордаго. Въ лѣтописяхъ сказано, что "всѣ русскіе князья даны были подъ руку Семену"; и тогда московскій князь впервые приняль титуль "ве-ликаго князя всея Руси". Семень дёлаль, что хотёль, даже съ такимъ сильнымъ сосъдомъ, какъ тверской князь: онъ прогналь свою жену, дочь этого князя, просто потому, что ему иногда казалось, будто она — мертвецъ. Затёмъ онъ вдругъ сталъ требовать дани съ новгородцевъ и послалъ къ нимъ своихъ бояръ, которые начали жестоко притеснять жителей. Испуганные новгородцы согласились платить дань. Но Семенъ потребовалъ отъ нихъ небывалаго униженія, — чтобы ихъ знатнъйшіе граждане пришли къ нему босые и пали на колъна. Такая сила Семена объясняется ослабленіемъ сосъдей Москвы и покровительствомъ татаръ, которыхъ онъ задаривалъ, самъ часто навзжая въ Сарай. Тогда во всёхъ княжествахъ были усобицы; въ Новгород'в боролись между собой боярскія партін; Литва подвергалась нападеніямъ німецкихъ рыцарей. А въ Москві было тихо: родственники Семена трепетали передъ нимъ; татары не дѣлали набѣговъ. Семенъ умеръ отъ страшной заразы—"черной смерти" (§ 73), которая похитила его сыновей и брата. Уцѣлѣлъ только брать Иванг II, который и наследоваль ему. Это быль князь тихій и скромный, но неспособный къ правленію. За него управляль митрополить Алексий, изъ рода боярь Плещеевыхг. Ивана не слушались мелкіе князья, и даже татары позволяли себъ притъснять москвичей. А въ самой Москвъ возникали волненія отъ бояръ, которыя усилились при слабомъ княженіи. Особенно опасенъ былъ бояринъ Алексий Петровичъ, по прозванью Хвость. Онъ быль тысяцкимь, т.-е. самымь важнымь лицомь въ городъ: тысяцкій избирался на въчъ, предводительствовалъ земскою ратью и былъ почти независимъ отъ князя и бояръ. Хвостъ еще при Семенъ выказывалъ столько властолюбія, что князь выгналь его. При Иванъ онъ опять сталь тысяцкимь, и, опираясь на привязанность горожань, началь притёснять боярь и гордо вель себя съ княземь. Однажды, послъ заутрени, нашли его убитымъ на площади. Народъ волновался, крича, что это бояре убили Хвоста, точно также, какъ встарину Кучковичи заръзали Боголюбскаго (§ 49). Нъ-

которые изъ бояръ бъжали, но вскоръ возвратились, съ помощью великаго князя.

Иванъ 11 княжилъ недолго. У него остался 9-лътній сынь, Димитрій. Пользуясь его малольтствомъ, одинъ его родственникъ, младшій изъ князей суздальскихъ, тоже Димитрій, съвздиль въ Орду и получиль ярлыкъ на великое княженіе. Онъ поселился во Владиміръ. Но Москва не думала уступать. Здёсь, за малолётствомъ Димитрія Ивановича, управляли болре. У нихъ уже были большія вотчины, да и должности ихъ стали почти наслъдственными. Они стеклись въ Москву со встать другихъ княжествъ и привыкли считать себя самыми важными боярами на Руси. Точно также стояль за Москву митрополить Алексий, а его уважали въ Ордъ и даже считали чародъемъ, послъ того, какъ ему удалось вылечить одну ханшу. Наконецъ, къ Москвъ былъ приверженъ преподобный Сергій, который основалъ при Семенъ самый важный монастырь въ московской области, Троицко-Сергієвскую лавру. Сергій постоянно д'яйствоваль въ пользу московскихъ князей и слушался приказаній митрополита Алексвя. Московскіе бояре прівхали съ маленькимъ Димитріемъ въ Орду, чтобы отбить великое княжение у князя суздальскаго. Они застали въ Ордъ страшные безпорядки: тамъ было даже разомъ два хана. Москвичи повели дело такъ искусно, что оба хана дали Димитрію Ивановичу ярлыки на великое княженіе. Суздальскій князь испугался, призналь власть соперника и даже выдаль за него замужъ свою дочь. Вскоръ Димитрій Ивановичъ сталь совершеннольтнимь и началь подражать своему деду и дядь, пользуясь, между прочимъ, черною смертью, которая истребляла русскихъ князей. По словамъ летописи, онъ "всехъ князей приводиль подъ свою руку и началь посягать на тёхъ, которые не повиновались его волъ". Въ то же время была отмънена опасная должность тысяцкаго. Когда сынъ послёдняго тысяцкаго, Вельяминова, Иванъ, бъжалъ въ Тверь и былъ выданъ, ему отрубили голову: то была первая всенародная казнь въ MOCEBE.

§ 93. Паденіе Твери и Рязани. — Но Тверь все еще была сильна. Въ ней княжилъ тогда сынъ Александра Михайловича (§ 88), мужественный и неутомимый Михаиль, который вступиль въ союзъ съ предпрінмчивымъ Ольгердомъ (§ 79), выдавъ за него замужъ свою сестру. Онъ до того върилъ въ свои силы, что когда вздилъ въ Орду, то только по-

купалъ тамъ ярлыки на великое княженіе, но не бралъ войскъ, которыя предлагали ему татары. Въ началѣ надежды Михаила оправдались: Ольгердъ дѣлалъ такіе быстрые набѣги на москвичей, что тѣ не успѣвали изготовиться къ борьбѣ. Война Твери съ Москвой началась не по винѣ Михаила. Димитрій самъ вмѣшался въ его споры съ княземъ кашинскимъ и приказалъ митрополиту Алексѣю пригласить его въ Москву для полюбовнаго рѣшенія дѣла. Михаилъ повѣрилъ слову архипастыря и пріѣхалъ. Его заключили въ тюрьму; но вскорѣ выпустили, когда въ Москву пріѣхали послы Мамая. Михаилъ воскликнулъ: "Я больше всего любилъ митрополита и вѣрилъ ему: а онъ такъ посравсего любилъ митрополита и върилъ ему; а онъ такъ посрамилъ меня и наругался надо мной! "Съ этой минуты онъ поклялся мстить Москвъ до самой своей смерти. Онъ бросился въ Литву—и Ольгердъ внезапно явился подъ Москвой. Димитрій съ боярами отсидълись въ Кремлъ; но литовцы пожгли всъ сосъдніе посады и села: съ нашествія Батыя Москва не испысосёдніе посады и села: съ нашествія Батыя Москва не испытывала такихъ бёдствій. Ольгердъ два раза опустошалъ Москву, но потомъ вдругъ бросилъ ее: онъ былъ вовлеченъ въ упорную войну съ нёмцами. Тогда Димитрій, уже успёвшій снова задобрить Мамая и дарами, и личнымъ поклономъ въ Сарав, рёшился покончить съ Михаиломъ. Онъ собралъ большую рать. Тутъ были всё подручные князья Москвы (т.-е. весь съверо-востокъ Руси), а также новгородцы и князья смоленскіе и южные, которыхъ тёснили литовцы. Русскій народъ благословляль эту рать потому, что считалъ Михаилъ другомъ враговъ Руси—литовцевъ и татаръ. Михаилъ покорился безъ боя и сталъ подручнымъ княземъ Москвы (1375). Народъ не ошибся, считая Москву защитницей Руси отъ татаръ. Въ договорё между Димитріемъ и Михаиломъ было сказано, что Тверь обязуется помогать московскому князю, если онъ захочетъ идти противъ Орды. противъ Орды.

Въ то же время была подавлена Рязанъ, самая могущественная область послѣ Москвы и Твери. Она была осотвенная область послѣ Москвы и Твери. Она была особенно сильна личностями своихъ князей, которые находились постоянно подъ ударами татаръ, что способствовало выработкѣ мужественныхъ характеровъ. При Димитріѣ Ивановичѣ княжилъ самый знаменитый изъ рязанскихъ князей, Олегъ Ивановичъ. Подобно тверскимъ князьямъ, онъ, такъ же какъ и его предки, питалъ непримиримую ненависть къ Москвѣ: его прадъдът былъ задушенъ Юріемъ Даниловичемъ. Народъ раздѣлялъ чувства своего князя. Рязанцы называли москвичей "трусами,

на которыхъ нужно идти не съ оружіемъ, а съ ремнями да веревками, чтобы вязать ихъ". Москвичи не оставались въ долгу у рязанцевъ: они называли ихъ "полоумными людищами". Олегь воспользовался борьбой Димитрія съ Михаиломъ тверскимъ, чтобы возстать противъ могущества Москвы; но неудача тверичей погубила его. Воевода Димитрія разбилъ его на голову (1372), чему очень былъ радъ родственникъ Олега, князь пронскій, который тотчасъ же захватиль Рязань. Впрочемъ, потомъ Олегъ снова утвердился въ Рязани, но уже какъ подручникъ московскаго князя.

§ 94. Димитрій Донской и татары. — На Руси стало спо-койно: не тревожила ее и Литва, гдѣ, по смерти Ольгерда, свирѣпствовали смуты (§ 79). Этимъ затишьемъ воспользовалась Русь, чтобы начать наступательную войну съ татарами. Тогда въ Золотой Ордъ наступило разложение. Тамъ, по обычаю азіатскихъ султанатовъ, начались дворцовыя козни и резня между множествомъ наследниковъ, связанная съ многоженствомъ: въ 25 летъ сменилось 18 хановъ. Ихъ ставилъ и низвергалъ темникъ, Мамай, который наконецъ самъ воцарился въ Сарав. Но многіе татары не хотъли признавать его—и Золотая Орда распалась. Не считая мелкихъ непрочныхъ владеній, возникло пять главныхъ ханствъ: въ Сараъ, въ Казани—на мъстъ болгарскаго царства, въ Астрахани, въ Крыму и за Яикомъ (§ 82). Замъчая паденіе Орды и чувствуя свое усиленіе, русскіе уже не боялись своихъ поработителей. Со временъ Калиты они не видали баскаковъ, а московскіе князья привыкли отнимать удёлы у своихъ родичей вопреки сарайскимъ ярлыкамъ. Димитрій Ивановичь съ малыхъ лътъ приводилъ всъхъ князей подъ свою руку и выдержаль борьбу съ такими противниками, какъ Тверь и ея върная союзница, Литва. Онъ былъ освненъ благословеніемъ уже могущественной церкви. Полный силъ, молодой князь быль надеждой, представителемь новаго гордаго покольнія, рвавшагося къ свободь. Русскіе уже съ бранью произносили имя какого-то Мамая. По городамь вспыхивали бунты противъ ханскихъ пословъ, и народъ избивалъ татаръ. Нѣкоторые князья пускались внизъ по Волгѣ, съ своими ратями, и истребляли отдѣльные отряды врага. Димитрій Ивановичъ также ходиль съ ратью за Оку, охраняя Русь отъ бусурмановъ. Однажды онъ даже разбиль значительное полчище татаръ; и казанскіе ханы "добили ему челомъ" и заплатили дань. Тутъ разгивванный Мамай решился разыграть роль Батыя. Онъ собралъ

всѣ силы татаръ, принанялъ зауральскихъ кочевниковъ, чер-кесъ съ Кавказа, даже генуэзцевъ изъ Кафы, а также всту-пилъ въ союзъ съ Ягелломъ литовскимъ и съ Олегомъ рязан-

кесъ съ кавказа, даже генуэзцевъ изъ кафы, а также вступилъ въ союзъ съ Ягелломъ литовскимъ и съ Олегомъ рязанскимъ. Онъ пошелъ вверхъ по Дону. Димитрій выступилъ навстрѣчу ему. Съ нимъ были всѣ русскіе князья, кромѣ рязанскаго и тверского, а также воинство со всѣхъ русскихъ земель, потому что всѣмъ хотѣлось сразиться съ бусурманами. Собралось до 200.000, и всѣ были одушевлены надеждой: св. Сергій благословилъ Димитрія и предсказалъ ему побѣду.

Побѣдное чувство овладѣло народомъ, когда вышелъ изъ Кремля, снаряженный въ походъ, великій князь — рослый, широкоплечій мужчина, лѣтъ 30-ти, съ темными кудрями, съ окладистой бородой, съ большими умными глазами. По всей Красной площади разнесся его звучный голосъ, когда онъ воскликнулъ: "Любезная братія! Не пощадимъ жизни за вѣру Христову, за святыя церкви, за русскую землю". Толпа грянула: "Сложимъ головы за вѣру Христову и за тебя, государь великій князь!" Русскіе встрѣтились съ татарами на Куликовомъ Полю, между Дономъ и его притокомъ, рѣчкой Непрядвой (1380) — къ счастью, съ одними татарами: Ягелло опоздалъ всего на одинъ переходъ. На протяженіи 10 верстъ враги сцѣпились другъ съ другомъ въ рукопашномъ бою. То была одна изъ самыхъ крупныхъ битвъ въ средніе вѣка. Здѣсь пало 15 русскихъ князей, и съ трудомъ нашли, подъ деревомъ, самого русскихъ князей, и съ трудомъ нашли, подъ деревомъ, самого Димитрія, оглушеннаго ударомъ и спасеннаго только панцыремъ. Сначала татары одолъли и погнали русскихъ, какъ вдругъ на нихъ напала сзади свъжая русская конница, бывшая въ занихъ напала сзади свѣжая русская конница, бывшая въ за-садѣ, подъ начальствомъ двоюроднаго брата великаго князя, Владиміра Андреевича серпуховскаго, и выходца изъ Волыни, по прозванью Боброкъ. Татары потерпѣли полное пораженіе, побросали весь обозъ; едва ускакалъ самъ тучный Мамай со своими мурзами. Онъ такъ испугался, что бѣжалъ далеко въ степь; но тамъ натолкнулся на Тохтамыша (§ 82). На па-мятномъ для татаръ мѣстѣ, у Калки (§ 81), Мамай былъ раз-битъ соперникомъ и бѣжалъ въ Крымъ, гдѣ вскорѣ его отра-вили генуэзцы. Тохтамышъ, между тѣмъ, быстро пошелъ къ Москвѣ, гдѣ побѣдители предавались полной безпечности: про-водникомъ ему служилъ предатель—Олегъ рязанскій. Димитрій не успѣлъ собрать войско и удалился въ Кострому, а за нимъ и ми-трополитъ. Москвичи, предводимые однимъ литовскимъ воеводой, сожгли свои слободки и затворились въ Кремлѣ, который тасожгли свои слободки и затворились въ Кремлъ, который татары взяли только хитростью. Никогда еще Москва не подвергалась такому опустошенію: въ ней не осталось живой души; сгорёло и множество книгъ, снесенныхъ въ кремль со всего города. Народу погибло до 25.000, не считая сгорёвшихъ и утонувшихъ. Но вскорё подоспёлъ Владиміръ Андреевичъ и разбилъ одинъ изъ непріятельскихъ отрядовъ. На татаръ напалъстрахъ, и они поспёшно ушли за Волгу.

Нашествіе Тохтамыша было временнымъ бѣдствіемъ, да и оно произошло отъ безпечности и легковърія москвичей. Въ сущности, на Куликовом Поль русские освободились нравственно от татарскаго ига: въ завъщании Димитрія отразилась въра въ его близкое низвержение. Оттого русские такъ высоко цѣнили эту побѣду: они воспѣли ее въ "Повѣсти о Мамаевомъ побоищѣ". Димитрій же, котораго назвали Донскима, пріобрёль самое громкое имя въ исторіи северной Руси, послѣ Невскаго. Такая народная оцѣнка особенно важна, въ виду того, что вообще княжение Димитрія было временемъ тяжелыхъ испытаній. Русь подвергалась тогда нашествіямъ литовцевъ; москвичи постоянно дрались съ тверичами, рязанцами, смольнянами и новгородцами; свиръпствовала черная смерть (§ 73). А главное — побъда надъ татарами была только нравственная. На дёлё Тохтамышъ закрёпилъ ихъ иго на цёлое стольтіе, помолодивъ Золотую Орду свъжими, воинственными выходцами изъ глубины Азіи. Надъ Русью снова налегъ гнетъ бусурманскихъ даней. Ея великій князь опять сталъ "улусникомъ" и слугой Орды, попрежнему началъ раболъпствовать передъ нею. Но народъ понялъ, что, при всемъ томъ, княженіе Донского было зарей лучшаго будущаго. Сила татаръ была надломлена; и московскій князь сталъ попрежнему собирать выходы въ Орду (§ 83), что служило къ его усиленію. Объединеніе Россіи много подвинулось впередъ; и Димитрій оставилъ завѣщаніе, въ которомъ впервые установилась на Руси правильная наслыдственность власти. Въ немъ было сказано, что Донской оставляеть великое княженіе своему старшему сыну, Василію; а доблестный Владиміръ Андреевичъ, старшій въ родъ, обязался считать Василія своимъ старшимъ братомъ: следовательно племянника была поставлена выше дяди. То была полная отмена родового быта. Оттого-то Димитрій обращался, какъ съ подданными, не только съ знатнъйшими боярами, но и съ своими ближайшими родственниками. Владиміръ Андреевичь, котораго народъ очень любиль и называль также "Донскимъ" и еще "Храбрымъ", служилъ Димитрію честно и грозно, безъ ослушанія, "билъ ему челомъ", дорожилъ "его пожалованіемъ". До сихъ поръ лѣтопись употребляла такія слова только относительно подданныхъ и холоповъ.

§ 95. Василій I и Василій II Темный. — Димитрій Донской умеръ внезапно, 39-ти лѣтъ. Онъ оставилъ 6 сыновей. Старшій изъ нихъ, 17-лѣтній *Василій* I, напоминалъ первыхъ московскихъ князей своею суровостью, осторожностью, подозрительностью и тою хитростью, съ которою онъ умёль пользоваться слабостями людей. Онъ тихо, безъ шума, пріобрѣлъ *Нижній Новгородъ* и *Суздаль*, отчасти воспользовавшись измѣной тамошнихъ бояръ, отчасти съ помощью хановъ, которымъ онъ льстилъ и не жалѣлъ даней и подарковъ. Только разъ принеслась изъ Орды страшная бѣда. Въ 1395 г. Тамерланъ (§ 82), уничтоживъ Тохтамыша, захватилъ южную Русь и пошелъ на Москву. Онъ уже взялъ Елецъ, какъ вдругъ повернулъ назадъ, преслѣдуемый литовцами Витовта. Москвичи опять не были приготовлены къ отпору: они приписали свое спасеніе перенесенной тогда къ нимъ изъ Владиміра иконъ Божіей Матери (§ 48). Но затъмъ татары все слабѣли отъ усобицъ; и Василій I уже не столько интересовался Ордой, сколько Литвой, которая все усиливалась и забирала русскія области. Чтобы остановить грознаго врага, онъ даже женился на Софът Витовтовить. Но и это не помогло. По смерти Василія I, Витовтъ едва не подчинилъ себѣ всей Руси. Тогда въ Москвъ правила его дочь, за малолът-ствомъ сына своего, Василія II. Старшій дядя ребенка, Юрій Дмитріевичь, не хотёль признать его великимъ княземъ. Ктому же Софья оскорбила Юрія тѣмъ, что на свадьбѣ сорвала съ его сына, *Василія Косого*, какъ съ вора, золотой поясъ, усыпанный драгоц вними каменьями.

Наступили небывалыя въ Москвѣ смуты, съ ихъ обычнымъ послѣдствіемъ—всеобщимъ нравственнымъ паденіемъ, среди котораго воспитался крайне суровый, вѣроломный и перемѣнчивый нравъ Василія Васильевича. Никто не пренебрегалъ никакими средствами. Престолъ переходилъ изъ рукъ въ руки. Юрію удалось разбить своего племянника и захватить Москву, гдѣ онъ вскорѣ и умеръ. Василій Косой хотѣлъ наслѣдовать ему, но былъ разбитъ Василіемъ II и ослѣпленъ. Мстителемъ за него явился его братъ, Димитрій Шемяка галицкій. Соединившись съ тверскимъ княземъ, онъ схватилъ Василія II въ Троицкой лаврѣ и, въ свою очередь, ослѣпилъ его: съ тѣхъ поръ Василія Васильевича

стали звать Темнымъ. Но вскоръ, опасаясь народнаго волненія, Шемяка выпустилъ несчастнаго изъ тюрьмы. Москвичи не любили Шемяку, который угнеталь ихъ, съ помощью своихъ галицкихъ бояръ, и былъ до того пристрастенъ, что вошло въ пословицу называть всякую несправедливость "шемякинымъ судомъ". Шемяка вскор'в былъ прогнанъ, и снова водарился Василій II. Шемяка удалился въ свой Галичъ, но продолжалъ вредить Василію, который, наконецъ, пошелъ противъ него и присоединиль Галичь къ Москвъ. Шемяка бъжалъ въ Новгородъ, но погибъ тамъ отъ отравы, подосланной изъ Москвы. Димитрій Шемяка — последній удёльный князь, который оспариваль первенство на Руси у прямыхъ потомковъ Владиміра Мономаха. Съ его смертью прекратилась смута въ Москвъ. Василій II прокняжиль еще лёть 10, спокойно продолжая дёло своихъ предковъ. Онъ захватилъ почти все, что оставалось независимымъ вокругъ Москвы. Князья можайскіе и серпуховскіе лишились своихъ владеній; суздальскіе принуждены были бежать. Князь рязанскій самъ отдалъ Василію II на воспитаніе своего сына, и его княжествомъ стали управлять московскіе нам'єстники. Тверской князь, соумышленникъ Шемяки, призналь себя подданнымъ Василія и выдалъ свою дочь, Марію, за его сына, Ивана. Новгородъ, помогавшій Шемякъ и стъснявшій Москву разбоями своихъ повольниковъ (§ 51), долженъ былъ не только заплатить Василію большую дань, но и отм'єнить свои в'єчевые порядки: онъ сталъ писать грамоты отъ имени великаго князя и употреблять его печать. Даже колоніи Новгорода почувствовали руку Василія: Псковт сталь выбирать себъ въ князья московскихъ намъстниковъ, а Вятка прямо подчинилась Москвъ. Усилилась и церковная власть Москвы. Тогда русскій митрополить, жившій въ Кіевѣ, вступиль въ "унію" (§ 74), подъ по-кровительствомъ Литвы. Москва воспользовалась этимъ и, отвергнувъ унію, отвергла и кіевскаго митрополита. Русскіе епископы, не спрашиваясь константинопольского патріарха, выбрали собственннаго митрополита Іону (1448). Съ этихъ поръ русская церковь стала независимою от Византіи. Русскіе митрополиты жили въ Москвъ. Переходъ церковнаго главенства въ Москву былъ закръпленъ перенесеніемъ иконы Владимірской Божіей Матери, им'ввшей такое большое значеніе въ глазахъ сѣверной Руси. Такъ, Василій Темный, умирая (1462), оставилъ уже могущественное государство своему сыну, Ивану III.

\$ 96. Земля и населеніе. — Третій періодь русской исторія (1250—1450) отличается отъ втораго во многихъ отношеніяхъ. Русь измінлась уже количественно. Въ государственномъ смыслю она сильно уменьшилась. Весь юго-западъ подчинился Литвю и Польшю; и за это не могли вознаградить ничтожныя пріобрітенія насчеть шведовь и ливонскихъ рыцарей. Сверхъ того, въ началів періода татары непосредственно управляли ближайшими къ нимъ украйнами. Но зато *праницы народности* русской расширились на сіверо-востокі, среди финскихъ инородцевь. Причиной тому были знаменитыя переселенія съ юго-запада, начавшіяся уже въ прошломъ періодів (§ 64). Они шли сначала въ треугольникъ, средоточіемъ котораго была Москва (§ 90), упираясь въ земли новгородцевъ, мордвы и татаръ, потомъ разскипались за Волгой и внизъ по ен теченію. Переселенцы садились на "сыромъ корню", по нагорнымъ берегамъ рівъ, по сухимъ, холмистымъ "раменамъ" или окраинамъ дівственныхъ боровь и болоть. Устроивъ свою "околицу", эти "старожильцы" перезывали сюда "новоприходцевъ", тягловый людъ "съ иныхъ сторонъ". А разродятся и станетъ тівсно—дівлаютъ "выставки" или "выселки" да "починки" въ лівсу, какъ отроившаяся пчела: попрежнему садится "на повяхъ", на свіжихъ "займищахъ" (§ 61). При такихъ крішкихъ завняяхъ русской народности, она стала успішніве прежняго всасквать въ себя кровь вообще податливыхъ инородцевъ сначала уральскаго, а потомъ и алтайскаго отродыя (§ 2). Такъ, благодаря переселеніямъ, населеніе Россіи возрослю, что доказывается многолюдностью городовъ и такою арміей, какъ 200.000 воиновъ, выведенныхъ Донскимъ противъ Мамая, а также изобиліемъ слободъ, особенно въ сіверо-восточной Руси, которая очень слабо была населена до татаръ.

Но увеличеніе населенія задерживали татарскіе погромы, очень слабо была населена до татаръ.

Но увеличеніе населенія задерживали татарскіе погромы, войны съ литовцами, нѣмцами и шведами, а также внутреннія усобицы. Сверхъ того, вслѣдствіе невѣжества, необработанности природы и разбросанности населенія, Русь попрежнему (§ 57) подвергалась различнымъ временнымъбѣдствіямъ, —наводненіямъ, пожарамъ, въ особенности же голоду и моровой язвѣ. Голодъ мѣстный былъ обычнымъ явленіемъ, уже вслѣдствіе недостатка путей сообщенія: въ одномъ мѣстѣ гнилъ избытокъ запасовъ, когда въ другомъ нечего было ѣсть. Но нерѣдко встрѣчался почти повсемѣстный голодъ отъ физическихъ причинъ. Часто въ лѣтописяхъ рисуется такая картина: стоитъ меда: палитъ ужасный зной: рисуется такая картина: стоить мгла; палить ужасный зной;

ръки повысохли; лъса, болота и земли горять; дымъ стелется по воздуху, такъ что едва можно видеть другъ друга вблизи, и отъ него издыхають рыбы и птицы; нето хлебъ поедаеть мышь или "крылатый червь" (саранча). Летописецъ прибавляеть, что скорбь была великая: только и слышно было, что плачъ и рыданія по улицамъ и торжищамъ; многіе падали отъ голоду мертвые, многіе б'яжали въ Литву, къ н'ямцамъ, евреямъ и басурманамъ, или отдавались въ рабство богачамъ. Столь же безпощаденъ быль морг, особенно во второй половин 14-го в. Челов къ вдругъ зачнетъ харкать кровью, или вскочитъ нарывъ, нападетъ костоломъ: несчастный корчится и испускаетъ духъ въ три дня. Обыкновенно вымирала вся семья, а нерѣдко цѣлыя села и даже города. Изъ многолюднаго Смоленска вышло только пять челов вкъ: они затворили за собой ворота мертваго города. Нъкоторыя мъста по нъскольку разъ вновь заселялись и опять опустошались моромъ. Къ числу бъдствій должно отнести разбои, которые свиръпствовали особенно на Волгъ, вслъдствіе недостатка хорошаго управленія; сѣверо-востокъ больше всего терпълъ отъ новгородскихъ повольниковъ. Вслъдствіе всего этого, Русь въ третьемъ періодѣ была все еще страною бидной и малонаселенной.

§ 97. Князь. — Татары имфли лишь косвенное вліяніе на быть русскихъ, но прямо и значительно воздействовали на ихъ политическое развитие (§ 84). Оттого въ третьемъ періодѣ на Руси замѣчается болѣе перемѣнъ въ государственномъ, чѣмъ въ бытовомъ отношении. Тогда произошло усиление самодержавія. Но оно явственно обнаружилось лишь къ концу періода. Сначала, въ 13 -- 14 вѣкахъ, было переходное время. Оно отличалось отголосками усобицъ, пережитками удъльнаго строя. Но удълы на съверо-востокъ уже были не тъ, что на югозападъ, вслъдствіе переселеній. Здъсь все было ново, шено преданій, общественныхъ установленныхъ связей. Вм'єсто старыхъ могучихъ городовъ, связанныхъ между собой перекочевкою князей по родовымъ счетамъ, раскинулись, на огромныхъ пространствахъ, села, связанныя между собой лишь общимъ кустарнымъ промысломъ новаго обзаведенія. Съ размноженіемъ линій ростовскихъ и ярославскихъ князей, изъ этихъ промысловыхъ округовъ составились мелкіе удёлы. То были крохотныя княжества, безъ корней въ прошломъ, жалкія и зыбкія, какъ окрестныя болота. Неръдко тутъ не было не только городовъ, но и селъ: однъ деревушки, а столица князька - простан боярская

князь. 203

усадьба, одинокій широкій дворъ съ избами, при церкви. Здѣсь все зависѣло отъ случайности, отъ того, куда ударится потомъ переселеніе, гдѣ скучатся перехожіе люди. Отсюда легкая смѣна значенія княжествъ и внезапный ростъ такихъ худшихъ, слабѣйшихъ городковъ, какъ Москва.

Въ этихъ передовыхъ сторожкахъ Руси, какъ и въ монастыряхъ-колонистахъ, все было уединенно, тихо и угрюмо. Смирно сидълъ здъсь, въ своей "опричнинъ", удъльный князь съ суровымъ и замкнутымъ нравомъ. Оторванный отъ остальной Руси, онъ не зналъ перекочевокъ со стола на столъ; и дики были этому сельчанину удаль и честолюбіе нашихъ южныхъ витязей. Въ его узкихъ понятіяхъ блёднёль образъ государства и отечества: рёдко собиралось княжье на съёзды, да и то лишь для владёльныхъ договоровъ или какъ подручники окрѣпшаго великаго князя; и въ письменахъ той поры рѣдко и холодно поминается имя "Русской земли". Сѣверный удѣльный князь думаль только о своемъ боль-шомъ гнѣздѣ (§ 50), промышляль о дѣтяхъ, которымъ и отдаваль свою опричнину по завѣщанію, дробя ее семейнымъ раздѣломъ. То быль еще не государь, а вотчинникъ: вся земля удѣла считалась его собственностью; и онъ распоряжался ею на правахъ боярской собственности, по Русской Правдѣ (§ 24), передавая ее дътямъ, нето князю-сосъду, женъ и даже дочери, по "душевной грамотъ", совсъмъ сходной съ завъщаніемъ частнаго лица. Князь смотрёль на свой удёль только какъ на источникъ дохода и прокормленія своего гнѣзда; и дворцовыя должности у него занимали холопы, какъ у бояръ — тіуны. Князь отличался отъ боярина только тъмъ, что имълъ еще государственныя права (§ 26); но смотрѣлъ онъ на нихъ такъ же, какъ и на землю съ холопами. Такъ вырабатывалась, въ каждомъ удѣльномъ углу, сильная власть. Она росла на просторъ: ее не стъсняли ни преданія, ни такія старыя силы, какъ маститые города съ въчами. Князь, на глазахъ котораго все подымалось на новяхъ, какъ изъ ничего, считалъ все своимъ созданіемъ и своимъ достояніемъ. Вліяніе татаръ, прямое и косвенное (§§ 84,

90), ускоряло ходъ дёла, предъявляя готовый образецъ.

Къ концу періода самодержавіе уже почти совсёмъ сложилось, когда возвысился великій князь въ Москвё. Смута въ малолітство Василія II (§ 95) была послёднимъ проявленіемъ пережитковъ южнаго быта. Московскій князь сталь быстро поглощать мелкіе удёлы, гдё народъ не защищалъ своего княжья, связаннаго съ нимъ не правственными узами, а не-

обходимостью, находя выгоднымъ поддаваться болже обширному средоточію. Онъ уже съ Калиты (§ 91) называется самодержиемь, Вожіей милостью великимь княземь "всея Руси" и "господаремъ" или "государемъ". Если не по закону, то на деле у него установилось престолонасльдие по прямой линіи. Онъ уже решаль дела, какъ хотель, съ имъ самимъ назначенными боярами или и безъ нихъ, и даже самовластно вмъшивался въ кругъ въдомства церкви. Въ предълахъ его княжества все уже трепетало передъ нимъ: при Донскомъ впервые подвергнутъ всенародной казни такой важный бояринь, какъ сынъ тысяцкаго Вельяминова (§ 92). Его могущество уже далеко распространялась за предълами московского княжества. Самыя сильныя области, Тверь и Рязань, уже очутились въ подвластныхъ отношеніяхъ къ нему; а менте важные князья стали называться удплыными и помпстными и считались "подручниками" великаго князя. Отношенія между ними опредълялись договорными грамотами и духовными завъщаніями, которыхъ сохранилось много отъ того времени: это — основа нашего государственнаго права 14 и 15 въковъ. Удъльные князья были независимы въ своихъ областяхъ, но подчинялись великому: они называли его "господиномъ", "служили" ему безъ ослушанія, "честно и грозно", и "били челомъ"; они обязаны были ходить на войну по его первому призыву. Измѣнился и быто князя. Князь ходилъ на войну лишь въ крайнемъ случав, больше сидвлъ дома и старался кознями или деньгами "придобывать" побольше земель и разнаго добра - одеждъ, драгоцѣнныхъ камней, золотыхъ вещей, мёховъ, посуды и т. д. Князь велъ скромный и скучный образъ жизни: даже охота сдълалась болъе простою, дешевой и рѣдкой. Пиры сохранились, особенно брачные или "каша", но также въ болъе скромныхъ размърахъ: все ограничивалось попойкой. Князья женились 14-ти лътъ на невъстахъ своего рода или на литовскихъ и татарскихъ княжнахъ, изредка и на боярскихъ дочеряхъ. Передъ смертью постригались въ монахи.

Княжая казна стала обильна, особенно къ концу періода, когда московскій князь сталъ собирать выходы въ Орду, вовсе не отправляя ихъ въ Сарай. Помимо этихъ выходовъ, она состояла изъ многихъ "мытъ" или пошлинъ—судебныхъ или "присудъ", брачныхъ (новоженная куница) и торговыхъ (гостиное, въсчее, побережное, пятно—за клеймленіе лошадей и др.). Кромъ того, взимались разныя дани съ частныхъ владъльцевъ— "путныя", "туковыя", за хлъбъ, соль, медъ, рыбу и т. д. Значительны были

и доходы съ дворцовыхъ земель—какъ оброками и "издѣльемъ" (трудомъ) съ крестьянъ, такъ и сборами съ "ухожаевъ" или путей (§ 11), которыми "доходили" до прибылей. Путей стало много—сначала сокольничій (птичья охота), ловчій (звѣриная охота), конюшій (табуны лошадей и стада скота), потомъ—стольничій, "тянувшій въ поварню князя" (рыболовство, садоводство, огородничество), и чашничій (изготовленіе напитковъ и пчеловодство). "Путями" были и учрежденія, вѣдавшія эти хозяйственныя угодья. Изъ ихъ правителей составилось зарождавшееся уже въ удѣльную пору (§ 58) придворное чиноначаліе такъ же, какъ въ Византіи (§ 9) и на Западѣ. Болѣе почетными (боярскими) придворными должностями были: сокольничій, ловчій, конюшій, стольникъ, чашникъ,— сначала все "путные" или "путники", потомъ и "безъ путей", какъ свита князя. Сюда же причислялись тысяцкій и намѣстникъ—военный и гражданскій правители столицы. Низшіе царедворцы (иногда даже изъ холоповъ) были: дворскій или дворецкій, правившій дворцовыми слугами и дворцовымъ хлѣбопашествомъ, казначей, окольничьи, ключники, дьяки, подъячіе и др. Дьяки не только завѣдывали княжескою печатью и письмоводствомъ, но и употреблялись какъ послы.

но и употреблялись какъ послы.

§ 98. Управленіе. — Подл'є князя попрежнему (§ 59) видимъ думу, какъ главное правительственное м'єсто. Она постепенно развивалась. Сначала она все еще мало походила на правильное учрежденіе. Составъ ея былъ случайный. Князь, бывало, "сгадаетъ" или "поговоритъ" съ къмъ хочетъ. Но обыкновенно это были одинъ-два царедворца изъ путныхъ бояръ, в'єдомства которыхъ касалось д'єло: лишь въ крайнихъ случаяхъ между-княжескихъ отношеній постановлялся приговоръ "общею думой вс'єхъ наличныхъ сов'єтниковъ". Вс'є эти "думцы" (§ 27) были наперсники, приближенные князя: среди нихъ уже не встр'єчалось областныхъ правителей, и р'єдко, по церковнымъ вопросамъ, призывались владыки. Они играли роль лишь приказчиковъ или свид'єтелей, какъ въ судебняхъ: приговоръ считался собственнымъ и окончательнымъ р'єшеніемъ князя, а бояре только "туто были". Ихъ свид'єтельство нужно было т'ємъ бол'єе, что дворцовый дьякъ или печатникъ еще не записывалъ д'єль въ книгу, и князь не скр'єплялъ ихъ своимъ рукоприкладствомъ. Ходъ думскаго зас'єданія былъ простой, хозяйскій. Спозаранку думцы "лазили" во дворецъ, "словесно" скликанные туда княземъ. Дьяки докладывали д'єла и писали

грамоты по приговорамъ думы: у каждаго изъ нихъ былъ свой "ларецъ" для храненія болье важныхъ бумагъ. Попрежнему случайны были и приговоры думы: все государственное право составлялось изъ примъровъ, изъ отрывочныхъ ръшеній всилывшихъ по нуждъ дълъ. Не было у думы даже опредъленнаго вѣдомства. Она была и дворцовою конторой, и высшею судебней, и совътомъ князя по всевозможнымъ областнымъ дъламъ, восходившимъ отъ низшихъ правителей. Но къ концу періода дума принимаетъ новый видъ. Въ Москвъ она собирается правильне и уже мене походить на дворцовую контору. Она точные опредыляеть свои отношенія къ областному управленію, ослабляя его самостоятельность. Въ началъ періода область жила еще обособленно отъ князя и его высшаго правленія. Въ земляхъ частныхъ владёльцевъ, какъ свётскихъ, такъ и церковныхъ, вотчинникъ былъ почти князькомъ, а царедворцами были у него свои "приказчики"; только они сами судились княземъ или его дворецкимъ. На черныхъ земляхъ (§ 61), составлявшихъ "увзды", двлившіеся на "волости", такими же князьками сидъли намъстники и волостели со своими тіунами и доводчиками. Они безнадзорно пользовались властью князя, которому платили за нее, подобно половникамъ (§ 61), часть своихъ доходовъ; но съ усиленіемъ князя ихъ начали стёснять путные волостели, которые заправляли княжескими путями въ волостяхъ, всюду пересъкавшими частныя земли, а также были "даньщиками" или сборщиками даней на этихъ земляхъ. Къ концу періода, въ Москвѣ, князь начинаетъ уже судить не только нам'ястниковъ и волостелей, но и ихъ крестьянъ и холоповъ. Онъ беретъ отъ нихъ къ себъ на докладъ самыя важныя тогда дела-поземельныя; отъ его думы исходять жалованныя, купчія, межевыя грамоты. Возникъ и цёлый разрядъ "разъвздчиковъ" или межевиковъ.

Распорядительная власть князя возрастала и отъ развитія военнаго дёла. Рать стала многочисленна, хотя лишь въ особыхъ случаяхъ (§ 94). Ядро ея составляли бояре, выходившіе, по первому призыву князя, "конно, людно и оружно", т.-е. въ собственномъ снаряженіи, съ своими слугами, число которыхъ, впрочемъ, еще не было опредёлено. Они несли также "сторожевую и станичную службу" на пограничной чертё, установленной при Калитё отъ Оки до Дона и оттуда къ Волгё и Крыму. Эта черта состояла изъ "городковъ", "острожковъ" (крёпостцы, обнесенныя острымъ тыномъ), курга-

новъ съ вышками и въстовыми колоколами, земляныхъ валовъ на нъсколько верстъ, въ особенности же изъ засъкъ (§ 59) у опушки лъсовъ, которые становились "заповъдными", неприкосновенными. Самая пограничная черта называлась "засѣчною", повинность народа строить ее— "засѣчнымъ дѣломъ", а ея охрана— "засѣчною стражей". Эта стража подчинялась "засѣчнымъ головамъ" и воеводамъ. Она день и ночь сидъла дозоромъ на вышкахъ и по деревьямъ и, завидя татаръ, давала знать воеводамъ, стоявшимъ съ "полками" въ Коломнъ и Каширъ. Сверхъ того, далеко въ степь высылались разъезды станичникова, которые порой подолгу заживались тамъ. Но кромѣ бояръ, рать попрежнему (§ 26) состояла изъ земской пѣхоты. Она кормилась въ походахъ насчетъ мъстнаго населенія. Боевой строй быль также прежній (§ 59); но особенно стали выставлять "западны́е" отряды или засады да "сторожи" и "за-ставы", которыя задерживали непріятеля и "добывали языка" (плѣнника), что объяснялось медленностью сбора рати. Развилось также осадное дѣло: появились "туры" (корзины съ землей или паклей для прикрытія подступающихъ), "тараны", метавшіе, на полтора перестрѣла, камни въ подъемъ четыремъ силачамъ, и "пороки" или стѣнобитныя орудія. Осажденные первымъ дёломъ сожигали посады, слободки, даже монастыри въ околицѣ (§ 70) и затворялись въ кремлѣ, откуда палили изъ самостръловъ да лили кипятокъ и смолу на подступающихъ. Снаряженіе войска оставалось прежнее (§ 26); только подконецъ появились пушки у осажденныхъ городовъ, да стяги за-мънялись болъе внушительными "знаменами". Русскіе были охочи до боя и стремительны, но не стойки. Кровопролитіе вообще было редкостью: въ этотъ періодъ насчитывается до 250 войнъ (тутъ 90 усобицъ и по 40—45 войнъ съ татарами и литовцами), а битвъ было только 70.

Съ усиленіемъ княжеской власти и впие утрачивало свое прежнее (§ 59) значеніе. Народъ совсёмъ отвыкъ отъ него: когда пришелъ Тохтамышъ (§ 94), покинутые княземъ москвичи вздумали-было собрать вёче, но только перессорились. Старыя вёча уцёлёли только въ Полоцкё, Псковё и особенно въ Новгородё. Въ Новгородё князья еще заключали ряды съ горожанами, обязываясь держать ихъ "въ старинё, по пошлинё (по обычаю), безъ обиды". Великій князь не могъ ставить посадниковъ и тысяцкихъ и клялся не слушать доносовъ; ни онъ, ни его бояре не должны были держать своихъ селъ на новго-

родской землѣ. Новгородъ платилъ князю только "черный боръ" или выходъ въ Орду. Но съ Калиты московскіе князья стараются и здѣсь установить дани. Тогда же появляются ихъ намъстники подлѣ посадниковъ; а въ рядахъ повгородцы обязываются "держать княженіе честно" и даже "грозно".

§ 99. Бояре. — Вмъстъ съ измънениемъ государственнаго наряда въ третьемъ період'в нашей исторін, на с'яверо-восток в изм'янялось и положение населения. Здесь, какъ и тамъ, перемена особенно обнаруживалась подконецъ: сначала еще сохранялись нережитки строя удёльныхъ усобицъ. Такъ боярство, по нъкоторымъ своимъ преимуществамъ, казалось еще дружиной, кочевою ратью (§ 60). Бояре сохраняли право отъёзда на личную службу къ другому князю, не теряя вотчинъ. Они служили еще по ряду, какъ вольные наемники. Но это быль уже пережитокъ, противоръчившій стремленію князя осъсться самому и прикръпить своихъ сподручниковъ къ землъ. Это прикръпленіе, начавшееся въ концъ удъльнаго періода путемъ вотчинъ, развивалось въ Москвъ. Въ договорныхъ грамотахъ появляется запрещеніе держать закупней и оброчниковъ въ чужихъ удёлахъ. Въ поученіяхъ переходъ отъ князя къ князю уже считается измѣной. Сами бояре стремились осѣсться: земля становилась главнымъ источникомъ богатства, а князья давали имъ почти намъстничью власть въ вотчинъ (§ 92), подчиняя ихъ своему суду только въ дълахъ по душегубству. Князья стали раздавать имъ, наряду съ вотчинами, еще помпстья — земли въ пользованіе, покуда они числились на службъ. Они попрежнему поручали имъ правительственныя должности и пути, доставлявшіе хорошее кормленіе. Но все это сильно связывало боярина съ его княземъ, дѣлало его зависимымъ. По праву, бояре были еще вольными сотрудниками князя, а не подданными: оттого въ важныхъ случаяхъ ихъ всёхъ скликали въ княжескую думу. На дёлё же они были уже не дружиной, а служилыми людьми, военнымъ сословіемъ, которое занимало также и гражданскія должности. Чёмъ сильнёе размножались они и чёмъ меньше становилось княжья, темъ более они должны были поддерживать зарождавшееся самодержавіе.

Это особенно обнаружилось въ Москвъ. Здъсь скопилось множество боярт, изъ которыхъ образовался обособленный классъ: ръдки были случаи пожалованія въ бояре даже изъ богатыхъ гостей. Пользуясь правомъ отъъзда, они стремились сюда, гдъ богатъли такъ, что удъльные киязья ста-

рались породниться съ ними. Къ концу періода въ Москвъ зарождаются осъдлые, землевладъльческіе боярскіе "роды", хотя у нихъ еще не было не только родословныхъ книгъ съ гербами, но и фамилій: каждый бояринъ назывался по имени и отчеству, но завель собственную печать. Сюда прежде всего относились "захудалые" роды Рюриковичей и Гедиминовичей, которые отличались отъ остального боярства только титуломъ князя. Но ихъ было уже очень мало къ концу періода. Боярство стало пополняться выходцами, которые уже цёлыми кучками прибывали отовсюду—какъ изъ разныхъ частей Руси, такъ и изъ-за границы. Тутъ были бояре съ Волыни (Волынскіе), изъ Кіева (Квашнины), Чернигова (Плещеевы, Оболенскіе), Смоленска (Всеволожскіе); затѣмъ—изъ Орды (Годуновы, Сабуровы, Уваровы, Юсуповы, Урусовы), Литвы (Патрикѣевы, Голицыны, Куракины), Пруссіи (Кошкины, Кобылины, Захарьины, Шеины, Морозовы, Козловы, Шереметьевы, Колычевы, Боборыкины, Неплюевы, Коновницыны, Хвостовы), Германіи (Кутузовы, Челищевы, Толстые, Васильчиковы, Дурново, Левшины); были даже неудачники изъ Швеціи (Суворовы), Даніи, Англіи, Франціи, Италіи, Греціи, Далмаціи, Сербіи, Валахіи и Богеміи. Всякій старался выд'ялиться изъ этой разнородной массы: бояре выслуживались передъ великимъ княземъ, ссорились изъ-за его милостей. Самые важные изъ нихъ назывались большими или путными и думцами, а также собственно боярами. Они судились не намъстниками, а самимъ княземъ, и были военачальниками. Сюда относились дворцовые чины (§ 97). Но и они были только "старъйшими" служилыми, "знахарями" порядковъ, которымъ князь "приказывалъ", какъ своимъ "нарочитымъ поставленникамъ", вершить извъстныя дъла правленія. За боярами слъдовали доти боярскія, съ такими же правами, какъ у бояръ, только не участвовавшія въ думѣ князя. Ниже стояли дворяне (§ 60) или "вольные слуги" князя, которые частью посылались на кормленье, частью завѣдывали работами на княжескихъ земляхъ. На эти должности назначались иногда и княжіе холопы.

§ 100. Тяглые. — Служилые отправляли свою службу; но они не несли государственных "тягостей" (налоговъ). Все остальное населеніе называлось тяглыми людьми. Всѣ они попрежнему (§ 61) были вольнымъ, бродячимъ населеніемъ, которое временно примащивалось къ землямъ князей или частныхъ владъльцевъ — бояръ и монастырей. Ихъ выстій слой, посадскіе, при-

низились сравнительно съ горожанами южной Руси. Вмёстё съ паденіемъ денежнаго хозяйства, исчезъ не только дружинникъторговецъ, но и богатый гость-промышленникъ. Пали крупные волостные города съ въчами. Такъ, Ростовъ и Суздаль утратили свои права въ борьбъ съ новыми людьми (§ 50), пришедшими изъ Залъсья за Окой, не знавшими древней гордой общины. Подконецъ московскій князь посягалъ даже на власть Новгорода (§ 95). Городами уже управляли служители князя; а если гдъ посадскіе, по старой памяти, собирали въче, ихъ называли "крамольниками". Посадскихъ начинали приравнивать къ сельской массѣ, называя ихъ въ грамотахъ "черными сотнями и слободами". Но утративъ права, города понемногу поправлялись къ концу хозяйственно, отъ промысловъ и торговли, особенно тамъ, куда не достигало татарское иго. А на югозападъ появилось магдебургское право (§ 77), близкое къ въчевымъ порядкамъ: оно предоставляло посадскимъ самоправленіе и освобождало ихъ отъ торговыхъ пошлинъ. Литовское правительство покровительствовало горожанамъ безъ различія въръ и народностей. Оно сохранило въче Полоцку и давало разныя льготы нъмцамъ, евреямъ и армянамъ; оно наказывало за обиду еврею также, какъ за обиду шляхтичу. На эти льготы не скупились и князья на сѣверо-востокѣ.

Но чёмъ льготнее становилось посадскимъ, темъ незавиднъе было положение сельчанъ, на которыхъ падало тягло почти всею своею тяжестью: Русь и делилась въ правительственномъ отношеніи на "сохи". Всѣ они стали называться тогда вообще черными или "черносошными", а иногда "хрестьянами", "сиротами" и "численными", т.-е. засчитанными въ татарскіе списки даней. Крестьянинъ попрежнему (§ 61) не имълъ своего угла: "своеземцы" лишь изръдка встръчались въ старыхъ вольныхъ городахъ. Крестьянинъ садился на чужой земль, снимая ее погодно "по ряду" и переходя въ бобыли или "непашники", когда "опадалъ животами", бѣднѣлъ. Онъ являлся только "душой да твломъ" къ готовому "крестьянскому заводу", т.-е. на полное обзаведение, со ссудой отъ владъльца деньгами, а больше хлъбомъ "на съмена и ъмена" (прокормъ до жатвы). Все это одолжение называлось "серебромъ", и за него платился процентъ или денежнымъ "ростомъ", или пашеннымъ "издѣльемъ". А за пользование землей "сребряникъ" вносилъ оброкъ: онъ и назывался еще постарому половникомъ, хотя отдавалъ меньше половины валоваго дохода. Кромъ

тяглые. 211

оброка, онъ становился "тяглецомъ", какъ только "наставлялъ соху" на тягломъ участкъ: онъ несъ разныя дани князю и его служителямъ, ставилъ имъ дворы, возилъ ихъ и кормилъ въ походъ, выходилъ по ихъ приказу на охоту и т. д. За крестьяниномъ сохранялось только драгоцвиное право свободнаго перехода. И оно было въ большомъ ходу, благодаря помъстьямъ (§ 99), — этимъ пустырямъ съ неистощенной новью, куда тянулся вереницей изъ селъ и городовъ голый бобыльскій людъ, приманиваемый ссудами п льготами. Но къ вонцу періода крестьянинъ уже могъ "отказываться" или оставлять своего землевладъльца только въ теченіе трехъ недъль около осенняго Юрьева дня. А нъкоторые монастыри стали совсъмъ запрещать переходы. Бояре начали получать отъ князей право суда надъ своими оброчниками; а съ появленіемъ пом'єстій возникаеть и имя "пом'єщика". Подл'в вольныхъ, перехожихъ черныхъ людей, продолжали существовать холопы, а также закладни, которые закладывались за богатаго по займу, а также чтобы избъжать повинностей. Усиленіе холопства видно уже изъ множества его разрядовъ: были холопы "полные" (по рожденію), "грамотные" (отдав-шіеся сами въ холопство по кабальнымъ грамотамъ), "купленные", "ордынцы" (§ 90). Княжая челядь (§ 58) стала называться "дворскими" холопами и "страдниками".

§ 101. Церковь.—Въ третьемъ періодѣ русская церковь рас-палась на съверо-восточную и юго-западную. Когда палъ Кіевъ, митрополиты стали "тянуть" къ возвышавшейся Суздальской землъ. Они часто ъздили туда, потому что тамъ скоплялось много дёлъ. Наконецъ, митрополитъ Максимъ совсёмъ переселился во Владиміръ (ок. 1300), а преемникъ его, Петръ, пережхаль въ Москву. Съ этихъ поръ московскій митрополить старался стать церковнымъ главою всей Россіи и часто вздилъ на югъ. Но противъ этого возстала Литва. Церковныя дела при второмъ преемник Петра, Алексъю, хорошо объясняютъ отношенія между Москвой, Литвой и Византіей, а также между властью князя и митрополита на Руси. Въ 1354 г., Иванъ II просиль патріарха назначить митрополитомъ Алексъя, монаха дъятельнаго, умнаго и ученаго, который зналъ погречески. Въ Константинополъ-же, еще до пріъзда послъдняго, поставили грека, Романа. Но, чтобы не обидъть Ивана, поставили и Алексъя. Тогда впервые "сотворился мятежъ во святительствъ": оба митрополита требовали повиновенія отъ епископовъ и брали съ нихъ дани. Алексъй появился въ Кіевъ, а Романъ въ Твери.

Но Романъ вскорт умеръ, и Алекстй возсоединилъ русскую церковь. Алексты хоттось сдтать своимъ преемникомъ Сергія, основателя Троицкой Лавры; но новому князю, Димитрію Донскому, понравился попъ Митяй, рослый, красивый мущина, умтый красно говорить, но крайне честолюбивый и дерзкій. По смерти Алекстя, Митяй присвоилъ себт власть митрополита и поталь за посвященіемъ въ Царьградъ, но тамъ умеръ. Его свита выхлопотала у патріарха поставленіе нтоставлюю Пимена; но Димитрій, подозртвая его въ отравленіи Митяя, снялъ съ него бтый клобукъ и заточилъ его. Потомъ Димитрій призналъ Пимена митрополитомъ; но въ Кіевт, по просьбть Литвы, патріархъ поставилъ другого митрополита.

Такъ, церкви то соединялись, то распадались. Окончательное распаденіе совершилось при Исидорть, который быль последнимъ грекомъ на митрополичьемъ престоле Россіи и ставленникомъ Византіи. Исидоръ, бывшій константинопольскій игуменъ, сталъ митрополитомъ "всея" Руси; но онъ поѣхалъ на флорентійскій соборъ (§ 74) противъ желанія Василія Темнаго. Последній предупреждаль Исидора "не приносить оттуда ничего новаго и чужого". Но Исидоръ, который особенно ревностно помогалъ папѣ на соборѣ, возвратился съ званіемъ папскаго легата, съ католическимъ крестомъ и съ причастіемъ безъ чаши, а за об'єдней сталъ поминать папу, вм'єсто патріарховъ, и читать о происхожденіи Духа Св. отъ Отца "и Сына". Онъ требовалъ на этихъ основаніяхъ уніи или соединенія восточнаго христіанства съ западнымъ. Василій назвалъ Исидора "еретикомъ и волкомъ" и посадилъ подъ стражу, а собору велёль судить его. Исидорь бёжаль въ Римъ, гдъ былъ сдъланъ кардиналомъ; а въ Москвъ былъ поставленъ въ митрополиты русскій епископъ, Іона, и поставленъ соборомъ русскихъ епископовъ, помимо патріарха (§ 95). Вслѣдъ затѣмъ Константинополь былъ взятъ турками. Въ юго-западной Руси тогда же была объявлена унія и былъ поставленъ свой епископъ, а русское духовенство получило льготную грамоту отъ польскаго короля. Въ Москвъ же былъ созванъ соборъ изъ епископовъ сѣверной Руси, который положилъ стоять за "московскую" церковь и самимъ избирать митрополита всея Руси, "по повельнію господина великаго князя, русскаго самодержца".

§ 102. Духовенство. — Значеніе духовенства возвысилось. Сохраняя большія права, оно стало болже обширным и плот-

ными сословіеми. Это доказывается появленіеми книги церковныхъ законовъ: былъ выписанъ изъ Болгаріи (1282) полный переводъ византійскаго Номоканона, подъ именемъ Кормией Книги ("кормити"— управлять), и дополненъ русскими законами о церкви. Вліяніе духовенства увеличилось и матеріально. Число епархій возрасло до 18—одна изъ нихъ въ Сарап, гдѣ было много русскихъ плѣнныхъ и гдѣ вообще высоко почитали нашихъ поповъ и владывъ. Съ расширеніемъ власти московскаго князя увеличивалось и государственное значение іерарховъ: они участвовали во всъхъ важныхъ дълахъ, какъ совътники, секретари, примирители и дипломаты; слово дъякъ (какъ западное "клеркъ") показываетъ, что сначала правительственное письмоводство было въ рукахъ духовенства. Какъ единственное образованное сословіе, духовенство владёло еще всёмъ просвъщениемъ и имъло большое правственное вліяніе, пользуясь особою склонностью народа къ церкви, подъ вліяніемъ бъдствій — татарщины, пожаровь, голодововь и моровыхь язвъ. Духовенство стало также замкнутым сословіемъ: правительство запретило ставить въ духовный санъ тяглыхъ и служилыхъ людей, чтобы не было ущерба казнв и службв; а права, данныя князьями духовному лицу, переходили и на его родственниковъ, если они не выдълялись изъ семьи. Наконецъ, духовенство богатть съ увеличениемъ народонаселения: оно уже владъло большими землями, и отчасти съ кръпостными крестьянами; у владыкъ были цълые города и волости, князья завъщали имъ села на поминъ души. Церковныя имънія были тъмъ богаче, что народъ стекался сюда охотно, подобно тому, какъ на Западъ говорили: "подъ посохомъ хорошо живется". Эти имънія управлялись умнъе свътскихъ и пользовались большими льготами, которыя были узаконены, какъ тарханами или жалованными грамотами князей, такъ и ярлыками хановъ. Грамоты (ихъ насчитывается болбе 200 въ этомъ періодф) освобождали церковныя земли отъ княжаго суда (кромѣ уголовщины), отъ нѣкоторыхъ даней, отъ торговыхъ пошлинъ, отъ содержанія княжихъ "Вздоковъ" (гонцовъ).

Особенно велика была власть митрополита. Патріархъ наказывалъ великому князю являть ему "благоговѣніе, послушаніе и благое повиновеніе", и тотъ выъзжалъ за нъсколько верстъ навстрѣчу своему митрополиту. У митрополита былъ, какъ у князя, свой придворный штатъ — бояре, отроки и слуги, которые шли передъ нимъ. Въ свои

им внія онъ назначаль, какъ князь, волостелей и десятниковъ; его подписи и печати были на княжихъ грамотахъ, договорахъ и духовныхъ завъщаніяхъ, а на этихъ печатяхъ читаемъ: "Божіею милостью". У владыки была и своя дума изъ бояръиноковъ, мірянъ и дьяковъ, совершенно такая же, какъ у князя, и свой архивъ — "ларь" при соборъ. Но при всей своей силь, русское духовенство не отступало отъ византійскихъ преданій относительно свътской власти. Митрополитъ, какъ тень, следовалъ за нею, проклиналъ непокорныхъ Москве князей, объясняль новгородцамь негодность въчевого порядка. Онъ предоставлялъ церковные выборы на волю великаго князя и уступаль ему многое изъ своей судебной власти. Онъ заставляль владыку новгородскаго повиноваться Москв и помогаль заключить его въ тюрьму. Онъ доказывалъ псковичамъ, что ихъ Псковъ — отчина великаго князя московскаго. Церковь, которая, казалось, достигла высшей власти при Ивант II (§ 92), была уже рабой государства при Донскомъ: возвышение Митяя (§ 101) было ръшено княземъ и боярами, которые "восхотъша тако быти", а потомъ уже созвали русскихъ епископовъ для его рукоположенія въ санъ митрополита.

Монашество процватало, какъ никогда, благодаря развитію религіозности. Оно попрежнему помогало развитію Руси заселеніемъ пустынь, распространеніемъ христіанства и просв'єщеніемъ народа. Монахи-то см'єло печаловались о народю (§ 66), а также помогали бъднымъ, угнетеннымъ и странникамъ. Они углублялись въ дебри, жили сначала гдъ-нибудь въ дуплъ или на болотномъ островкъ, потомъ строили обитель, которая служила богадъльней, гостиницей и торговымъ домомъ для промышленниковъ. Они подвергались здёсь нападеніямъ звёрей, разбойниковъ, язычниковъ и даже окрестныхъ крестьянъ, которые боялись, какъ бы они не захватили ихъ земель. Съ распространеніемъ владіній Москвы и съ ослабленіемъ татарскаго ига, во второй половинѣ третьяго періода, число монастырей все возрастало. Явилось болье 180 новыхъ или возстановленныхъ обителей, отчасти независимыхъ, отчасти митрополичьихъ и княжихъ. Впрочемъ, по большей части это были "монастырьки" съ 3 — 6 иноками; но иногда встръчались и монастыри съ 300 монаховъ и съ "приписными" обителями, которыя управлялись ими. Сначала каждый инокъ жилъ отдёльно, своимъ хозяйствомъ; но съ конца 14 в. стало развиваться общежите, и монахамъ запрещалось имъть частную собственность, даже съвсть кусокъ хлвба не за общей трапезой. Народъ шель въ монастыри не только ради спасенія души, но и по корыстнымъ побужденіямъ. Здёсь не только избавлялись отъ государственныхъ повинностей, но и жили безопаснѣе отъ татаръ и московскихъ служителей. Распространенію монастырей способствовали независимость и полная свобода ихъ основанія: не требовалось никакихъ разрѣшеній отъ правительства. Устроившись, монахи просили у князя жалованную грамоту. Князья давали имъ льготы еще охотнѣе и щедрѣе, чѣмъ свѣтскому духовенству. Но они и здѣсъ соблюдали свою власть: инокамъ было хорошо, только когда они поддерживали ихъ. Когда св. Григорій вологодскій пришелъ обличать Шемяку, тотъ велѣлъ сбросить его съ помоста.

Монашество такъ развилось въ третьемъ періодъ, что въ сверо-восточной Руси появился свой царь монастырей, имввтакое же значеніе, какъ Печерская Лавра для юго-запада. Это — Троицко-Сергіевская Лавра близъ Москвы (§ 92). Ее сновалъ св. Сергій радонежскій (1314 — 1391), сынъ ростовскаго боярина, бѣжавшаго въ лѣса Радонежа, близъ Москвы, отъ насилій московскихъ правителей. Сергій уже въ дѣтствѣ сталъ воздерженъ въ пищѣ, а по смерти родителей скрылся въ дебри, въ "мѣсто трудное, голодное и бѣдное", гдѣ три года не видалъ никого, кромѣ медвѣдей да бобровъ. Къ три года не видалъ никого, кромъ медвъдеи да оооровъ. Пъ нему стали стекаться иноки, которымъ Сергій служилъ, какъ рабъ. Вскорѣ онъ сталъ помощникомъ правителей: при Донскомъ онъ ходилъ посломъ въ Нижній, чтобы заставить его повиноваться Москвѣ, примирилъ Москву съ Рязанью и строго побуждалъ Димитрія къ битвѣ съ татарами. Слава Сергія разошлась далеко: константинопольской патріархъ прислалъ ему крестъ и монашескую рясу. Но святитель отклоняль отъ себя почести и милости властителей: его жалкую одежду и деревянные церковные сосуды показывають въ Лаврѣ и теперь. Послѣдователи Сергія основали много другихъ обителей. Главнымъ изъ нихъ былъ св. Кирилъ, изъ бояръ Вельяминовыхъ. Онъ ушелъ въ пустыню Бѣлоозера и спасался тамъ въ подземельѣ, а когда собралась братія, основаль *Бълозерскій монастырь*, самый важный въ московской Руси, послѣ Троицкой Лавры. Къ тому же времени относится начало *Соловецкаго* монастыря. Благодаря такимъ обителямъ, христіанство распространялось на сѣверѣ успѣшнѣе прежняго. Особенно прославился св. Стефант Пермскій. Сынъ причетника въ Устюгѣ Великомъ, Стефанъ дома начитался священнаго, потомъ постригся въ Ростовѣ, гдѣ было много книгъ. Здѣсь онъ выучился погречески и позырянски и изобрѣлъ азбуку для зырянскаго нарѣчія, на которое перевелъ часть св. Писанія (переводъ утраченъ). Затѣмъ Стефанъ отправился на р. Вычегду и, несмотря на сопротивленіе волхвовъ, обратилъ въ христіанство многихъ пермяковъ, такъ что образо-

валась новая епархія.

§ 103. Нравы. Понятія. Просвъщеніе. — Монастыри были единственнымъ убъжищемъ нравственности, гдъ встръчались такіе идеалисты, какъ свв. Сергій и Кирилъ. Монатество больте прежняго (§ 64) считалось образцомъ житія. Всякій мечталъ хоть передъ смертью принять схиму. Въ эту же великую минуту разставанія со свътомъ, именитые люди вписывали трепетною рукой въ свои духовныя наказъ отпустить холоповъ и простить серебро (§ 100) мужикамъ, "на поминъ души". Раскаяніемъ они хотъли искупить тяжкіе гръхи, цьпью которыхъ была ихъ жизнь. Тогда нравы пали, сравнительно съ удёльнымъ періодомъ. Правительство стало болже грубымъ и двоедушнымъ. Преступниковъ стали клеймить, имъ обръзывали носы и уши, отсекали руки, выкалывали глаза. Телесныя наказанія, кнуть вошли въ обычай; смертная казнь стала законнымъ и всенароднымъ явленіемъ (§ 92). Княжіе люди грабили и буйствовали, такъ что важною льготой было запрещеніе имъ дълать "навзды"; начались взятки и "шемякинъ судъ" (§ 95) даже въ Новгородъ. Войны уже не блистали подвигами рыцарства: въ Орду больше шло денегъ, чъмъ рати. Бои отличались не столько отвагой, сколько жестокостью и клятвопреступленіями; въ походахъ грабили и истязали даже своихъ. Вообще предавались чувственности и своекорыстю: грабили даже имѣнія духовенства; замѣчательна придворная исторія съ краденымъ поясомъ (§ 95). Грубость въ выраженіяхъ доходила до того, что впервые явилось наказаніе за оскорбленіе словому. Въ то время, какъ последніе богатыри пали на Калкъ (§ 81), мускульное удальство становилось обычною потвхой: кромв кулачныхъ, развились дрекольные бои, причемъ платье убитыхъ побъдители брали себъ. Любили и судебныя тяжбы ръшать полемь (§ 26), даже женщины. Часто самовольно разводились съ женами, вступали въ четвертый бракъ, имѣли по нѣскольку женъ; самый бракъ нерѣдко совершался безъ церковнаго обряда. Женщина же только формально сохраняла старыя права: имъла свою собственность (мужъ покупалъ землю у своей жены), распоряжалась своимъ приданымъ (тогда появилось это слово), получала долю наслъдства послъ мужа и т. д. Но на дълъ она болъе походила на невольницу, чъмъ прежде: ее даже заключали въ теремъ (какъ на Западъ въ разгаръ феодализма), чтобы избавить отъ плъна татарскаго, а отчасти въ силу грубаго византійскаго взгляда на женщину. Но, думая спасти чистоту женщины затворничествомъ, общество только портило ее, а само грубъло, лишенное ея мягкаго вліянія. Даже духовенство пало нравственно. Іерархи были тщеславны, спъсивы и жестоки съ подчиненными, раболъпны передъ князьями; они брали мзду при поставленіи въ духовный санъ. Русскіе странники изумлялись простотъ константинопольскаго патріарха: "не нашъ бо обычай имъетъ!" — восклицали они. Священники вънчали женатыхъ, пьянствовали, занимались ростовщичествомъ, злоупотребляли пьянствовали, занимались ростовщичествомъ, злоупотребляли върой народа въ чудеса, мощи и иконы. То же видимъ у монаховъ, въ богатыхъ обителяхъ и въ многолюдныхъ городахъ. Противъ пороковъ духовенства уже возставали соборы и іерархи въ своихъ посланіяхъ ("Поученіе попамъ" митрополита Кирила и "Завѣтъ мнихамъ"). Безнравственностью духовенства объясняется отчасти нравственное вліяніе ереси стригольниковъ. Вообще состояніе нравовъ было таково, что когда папскіе послы хотѣли обратить Гедимина, онъ перечислилъ прегрѣшенія христіанъ и воскликнуль: "пусть чортъ меня окрестить"! Паденіе нравовъ объясняется мрачною, неподатливою природой сѣверо-восточной Руси, вліяніемъ татаръ, особенно въ смыслѣ опустошеній, и внутренними усобицами, основанными только на правѣ сильнаго, такъ какъ прежнія правила, замѣнявшія законъ и просвѣщеніе, исчезли вмѣстѣ съ родовыми понятіями.

Нравамъ соотвѣтствовали понятія. Только въ появленіи

Нравамъ соотвѣтствовали понятія. Только въ появленіи мысли о совершеннолѣтіи, которая раньше зародилась на Западѣ, видна потребность личности выдѣлиться изъ семьи и рода, избавиться отъ патріархальнаго ига, хотя у насъ вообще отцовская власть не была особенно сильною. Во всемъ же остальномъ замѣтна прежняя бѣдность и даже съуженіе мысли: пало сознаніе "русской земли",—слово, которое рѣже прежняго встрѣчается въ письменности того времени. Старые предразсудки и суевѣрія продолжали господствовать въ умахъ; а новыхъ понятій не прибавилось, такъ какъ просопщеніе скорѣе пошло назадъ, чѣмъ подвинулось. Нѣтъ извѣстій объ устройствѣ новыхъ училищъ; а старыя были разрушены татарами, которые погубили и много

намятниковъ письменности. Самая грамотность встрвчается редко. Только на юге сохранялась старая образованность; на съверъ же даже князь "книгамъ не ученъ бяше" и только "книги духовныя въ сердцъ своемъ имяще". Духовенство и монахи были не только единственными писателями, но и почти единственными читателями; да и о нихъ греки говорили, что они "не книжны". Духовенство само поддерживало народные предразсудки: въ посланіи епископа Василія (14 в.) доказывается, что на Западъ адъ— "на дышущемъ моръ червь неусыпающій, скрежетъ зубный и ръка молненная Моргъ". Недоставало даже богослужебныхъ книгъ; не знали, какъ совершать таинства; въ церковныхъ книгахъ было много языческаго (молитва о трясавицахъ). Поученія іерарховъ, правила соборовъ относятся къ азбучнымъ понятіямъ о церкви и благочиніи; но и они достигали только самаго внѣшняго пониманія христіанства. Идеалы народа были прежніе: его любимымъ чтеніемъ была пов'єсть о "Варлаамі и Іосафаті, со "стихомъ" о прелестяхъ житія въ пустынъ; тогда возникло много сказаній о чудесахъ и житій монаховъ и отшельниковъ. Съ упорствомъ придерживались внёшнихъ отличій православія. Василій ІІ обвиняль Исидора (§ 101) въ томъ, что онъ принесь изъ Флоренціи латинскій кресть, гдв "обв ноги прибиты однимъ гвоздемъ", и печаталъ свои посланія "зеленымъ" воскомъ. Іерей, сопровождавшій Исидора на флорентійскій соборъ, до того возмутился присъданіемъ "пофряжски" своего митрополита передъ иконами, что осмълился выговаривать ему и, наконецъ, бъжалъ домой. Псковичи допрашивали владыку, можно-ли употреблять въ пищу немецкие хлебъ и вино? Народъ погружался въ древнее язычество: "вѣнчались вокругъ ракитова куста", сожигали колдуновъ и въдьмъ, върили всякимъ знаменіямь—встрівчь, чоху, птичьему "граю" и полету, въ особенности же наузами (ладонки, навязываемыя на шею). Трясавицы (лихорадки) считались дочерьми Ирода, отъ которыхъ можно избавиться, только напарапавъ на яблокъ волшебныя слова. Такому двоев рію (§ 71) предавались даже духовенство н книжники. Кіевляне, при солнечномъ затменіи, ждали свётопреставленія, рыдали, цёловались, прощаясь на вёки. Іерархи тоже писали, что приходить конецъ міра, ибо скоро должно было исполниться 7.000 л. отъ его сотворенія. Такое невѣжество усиливало даже физическія бѣдствія: моръ поддерживался похоронами людей среди населенія, у церкви.

А леченіе было таково, что Василій Темный сталь зажигать у себя на тёлё труть оть сухотки, что привело его къ смерти оть воспаленія рань. Умственное движеніе проявилось въ первой обширной ереси. То были стригольники, послёдователи растриженнаго дьякона Карпа, явившіеся въ Псков'в при Донскомъ. Они напоминали богомиловъ (§ 17). Стригольники возставали особенно противъ духовенства за его порочность и алчность, а также противъ обряда погребенія, такъ что ихъ считали нев'трующими въ загробную жизнь. По ихъ мнёнію, міряне сами могутъ учить в'тр народъ и обходиться безъ духовенства. Стригольники отличались нравственностью, безкорыстіемъ и знаніемъ св. Писанія. Ересь распространилась изъ Пскова въ Новгородъ; но тамъ Карпъ былъ утопленъ, вм'тъ съ своими двумя учениками (1375). Ересь однако не исчезла: іерархи боролись съ нею до конца періода.

§ 104. Церновная письменность. — Б'та была наша пись-

менность въ третьемъ періодѣ; однако же находились люди, иногда даже не духовные, которымъ хотѣлось подѣлиться сво-ими знаніями съ "сыновьями рустіими". И книжное дѣло было попрежнему въ почетъ: при нашествии Тохтамыша, въ Москву свезли отовсюду много книгъ на сохраненіе; высшею похвалой было— "большой философъ" (книжникъ). Иноки трудились надъ книжнымъ дѣломъ и даже усовершенствовали почеркъ: съ 14-го в. образуется чисто-русскій полууставъ, съ болѣе круглыми, мелкими и изящными буквами, чёмъ въ уставъ (§ 65), и съ присоединеніемъ запятыхъ къ первоначальнымъ точкамъ. Писцы и въ немъ стали дозволять себѣ облегченіе, что быстро прии въ немъ стали дозволять себъ облегченіе, что быстро привело къ скорописи. Рядомъ развивалась вязь — тъсное сцъпленіе буквъ, вытекшее изъ потребности умъстить побольше на стънахъ и вещахъ, гдъ оно доходило до затъйливаго и неръдко красиваго рисунка, въ видъ цъльной фигуры изъ нъсколькихъ буквъ. Вязь бывала иногда до того замысловата, что употреблялась, какъ позднъйшія "шифры" (цифры), для сохраненія тайны писемъ. Съ 14-го же в. начали употреблять, вмъсто кожаннаго пергамента (§ 65), болъе дешевую и удобную поличили бумату попреняння подпанаскую подпа тряпичную бумагу, попреимуществу голландскую. "Добро-писцы" списывали старое, дѣлали новые переводы съ гре-ческаго, составляли сборники изъ мелочей византійской письменности. Впрочемъ переводами занимались больше всего на Авонѣ, въ одномъ русскомъ и въ одномъ сербскомъ монастыряхъ. Эта письменность ниже прежней по своему характеру:

ея главное отличіе—холодная витієватость, заимствованная у византійскихъ и южно-славянскихъ книжниковъ. Содержаніе все еще было попреимуществу религіозное, въ особенности поучительное, въ форм'в словъ (пропов'вдей), посланій и житій святыхъ. Чаще всего приб'вгали къ посланіямъ: обыкновенно ихъ писали наши іерархи; но встр'вчаются также безъименныя и переводныя. Важн'в тій изъ сохранившихся посланій принадлежатъ Кирилу Бълозерскому, который писалъ Василію I и другимъ князьямъ о кротости и миролюбіи. Изъ пропов'вдей важно "Слово Христолюбца" противъ пережитковъ язычества, поясняющее нашу минологію. Посланія и слова были направлены противъ безнравственности и суев врій, между прочимъ, противъ "поля" (§ 26) и "плесканія ручного, скаканія ногами и басенъ"; пьянство тоже составляло любимый предметъ поученій, съ Өеодосія Печерскаго до самаго конца древней Россіи.

Житія Святых стали тогда любимымъ чтеніемъ народа, благодаря своему аскетизму и сказочнымъ описаніямъ. За печерскимъ Патерикомъ (§ 64), куда вошли житія всёхъ печерскихъ угодниковъ, последовали Патерики синайскій (или Лимонарь, т.-е. Цвътникъ) и скитскій или египетскій. Житія были сначала краткія, потомъ витіеватыя. Въ полномъ житіи поміщались, кромі жизнеописанія, служба и аканисть (похвала) святому, а также повъствованія объ его чудесахъ. Житія даютъ мало матеріала для историка: они не изображали дъйствительности, а сочинялись по византійскимъ и южно-славянскимъ образцамъ, примъняясь къ вкусу читателей. Тогда появилось множество житій, что особенно отличаетъ письменность этого періода сравнительно съ удъльнымъ. Описывали жизнь многихъ іерарховъ (митрополиты Петръ и Алексвй), не говоря уже о подвижникахъ (Сергій, Стефанъ Пермскій, Кирилъ Бълозерскій и др.). Въ числъ сочинителей встръчаются и русскіе; но больше занимались этимъ южные славяне, ученики греческихъ риторовъ. Пахомій Сербъ былъ призванъ новгородцами съ Авона собственно для этой цёли: онъ сочинилъ много житій, за что ему платили деньгами и соболями; потомъ онъ былъ призванъ за тъмъ же въ Москву. Изъ Сербіи же и Болгаріи приходили близкіе по своему сказочному характеру къ житіямъ апокривы или "тайныя" книги. Это-религіозныя повъсти изъ Ветхаго и Новаго Завътовъ, не принятыя вселенскими соборами и потому названныя еще "отреченными" (запрещенными) книгами. Апокривы явились у насъ рано (ихъ следы встречаются у Нестора и въ Палеж

§ 67); но ихъ господство относится къ третьему періоду, а древнѣйшіе списки—къ его началу. Къ нимъ принадлежатъ: Завѣты Адама, Моисея и 12-ти патріарховъ, Енохъ, Сиюова молитва, Евангелія Варнавы и Өомы, Дѣянія Павла и др. Написанные живо, поэтично, апокрины выводили русскихъ изъ области церковно-догматической, доставляя пищу ихъ уму и фантазіи, снабжая ихъ разнообразными свѣтскими познаніями. Они входили даже въ устную поэзію народа, которая, въ свою очередь, отразилась въ нихъ. Особенно любили тогда "Хожденіе Богородицы по мукамъ" въ сопровожденіи Архангела Михаила, что напоминаетъ Адъ Данта.

§ 105. Свѣтская письменность.—Третій періодъ бѣденъ и

относительно свътскихъ познаній или науки. Они заключались попрежнему въ сборникахъ (§ 67), расположенныхъ по предметамъ (о мудрости, о дружбѣ и т. д.). Самыми важными сборниками были "Златая Цѣпъ" и особенно "Пчела", состоявшая изъ переводовъ византійскихъ извлекателей, пользовавшихся какъ Евангеліемъ и Апостоломъ, такъ и классиками. Въ концѣ періода возникъ особый родъ сборниковъ— Азбуковники или алфавиты (словари), цѣлью которыхъ было истолковывать непонятныя слова въ священныхъ книгахъ; они старались объяснять и самые предметы, и для этого вставляли свёдёнія изъ всёхъ наукъ. Еще важнёе Хожденія, составляющія отличіе свётской письменности этого періода. Ихъ распространеніе связано съ страстью паломничества, развившеюся тогда, наравнъ съ мона-шествомъ, подъ вліяніемъ тяжелой жизни и ожиданія конца міра. Хожденія писались съ поучительною цілью: оттого они наполнялись витіеватыми размышленіями и дов'єрчивыми изложеніями всякихъ розказней монаховъ Авона, Царьграда и Іерусалима. Но Хожденія были также источникомъ св'яжихъ св'ятскихъ знаній, затрогивавшихъ умъ путемъ сравненія нашего быта съ образованнымъ Западомъ. Тогда мы познакомились съ католическою Европой: связи Византіи съ Римомъ, по поводу католическою Европой: связи Византіи съ Римомъ, по поводу туровъ, и южной Руси съ Литвой и Польшей приводили русскихъ на соборы въ Констанцъ и во Флоренцію. Съ другой стороны, торговыя сношенія увлекали насъ далеко на Востокъ, до Индіи. Оттого сохранились, кромѣ обычныхъ Хожденій къ св. мѣстамъ, замѣчательное "Хожденіе" Аванасія Никитина въ Индію и путевыя записки іеромонаха Симеона, провожавшаго митрополита Исидора во Флоренцію. При описаніи Запада вездѣ встръчаются чувство изумленія и сознаніе своей нищеты умственной и матеріальной передъ чудесами цивилизаціи.

Важивищимъ памятникомъ свътской письменности попрежнему остается льтопись, хотя и въ ней замътно паденіе. Сосредоточившись на сѣверѣ, она стала сухою, краткою и напыщенною; въ ней нътъ ни связи, ни живыхъ лицъ. Суздальскомосковская лётопись была правительственною: самъ лётописецъ говорить (ок. 1400), что "первіи наши властодержцы повел'ьли вся добрая и недобрая написовати". Оттого московскіе князья опирались на свою л'ятопись для доказательства своихъ правъ въ Ордъ, Новгородъ и Твери. Оттого же лътописецъ боится объяснять дёла, молчить, даже когда знаеть; и только замётить въ такомъ случав: "много нвчто нестроение бысть". Онъ уже рѣдко поучаетъ князей, больше восхваляетъ ихъ и проявляеть патріотизмъ: москвичи у него правые, герои, а новгородцы — "непокорные въчники-крамольники". Но лътопись дополняють грамоты, число которыхъ все увеличивалось. И онъ становились все разнообразнъе: сначала были грамоты договорныя (между князьями) и правыя (оправданія частныхъ лицъ судомъ), потомъ размножились установления (установление суда въ разныхъ мъстахъ) и жаловачныя (льготы разнымъ сословіямъ и лицамъ). Подлъ грамотъ возрастало число юридическихъ бумагъ (актовъ) - купчія, данныя, записи, духовныя, заемныя и др. Въ суздальско-московской летописи видны следы летописцевъ Владиміра, Ростова, Переяславля, Твери, Рязани, Нижняго. Всѣ эти мѣстныя лѣтописи вошли въ большіе сборники, которые составлялись въ Москвъ; и съ Калиты въ нихъ преобладаютъ московскія изв'єстія. Были также л'єтописцы въ Новгородъ и Псковъ, ненавидъвшіе Москву, хотя враждебные другъ другу. Продолжалась и южная летопись, более напоминавшая старую, чёмъ московскую: она знаетъ Гомера и старается бросить счеть по летамъ, чтобы перейти въ свободный разсказъ. Такъ какъ на югѣ и при литовцахъ сохранялся русскій языкъ, и письменный, и даже правительственный, то на немъ появлялись даже литовскія літописи, начиная съ Гедимина. Третій періодъ важенъ для внѣшней исторіи лѣтописнаго дѣла. Къ нему относятся древнъйшіе списки или изводы (редакціи) нашихъ льтописей — Лаврентьевскій (переведенъ на многіе иностранные языки) и Ипатьевскій. Первый написанъ Лаврентіемъ (доведенъ до 1305 г.); второй составленъ въ костромскомъ Ипатьевскомъ монастыръ (ок. 1400). Около 1400 г. начало года перепосится

въ лѣтописяхъ съ марта на сентябрь, и вмѣсто пергамента употребляется бумага хлопчатая и тряпичная. На сѣверѣ мнѣнія частныхъ людей выражались не въ одной правительственной лѣтописи: были еще монастырскія лѣтописи, переводы византійскихъ хронографовъ, къ которымъ прибавляли русскія извѣстія, и отдѣльныя сказанія.

зантійских хронографов, къ которымъ прибавляли русскія изв'єтія, и отд'єльныя сказанія.

Сказанія (св'єтскіе разсказы) составляють отличіе этого періода нашей письменности. Содержаніе ихх—дійствительныя событія, касающіяся борьбы съ н'ємцами, шведами и литовдами, въ особенности же съ татарами. Сказанія—неудачныя подражанія "Слову о полку Игоревь" (§ 67). Они витіеваты, наполнены молитвами и сравненіями съ героями древности, иногда даже написаны библейскими фразами; ихъ направленіе хвастливонатріотическое и поучительное. Сказанія прославляють литовскаго князя Довмонта, защитника псковичей отъ н'ємцевь въ начал'є періода, Михаила и Александра тверскихъ и Михаила черниговскаго, погибшихъ въ Орд'є; они описывають битву при Калк'ь, гибель Батыя, нашествія Тохтамыша и Тамерлана. Тутъ рязанскій богатырь, Коловрать, побнваетъ кучи татарскихъ исполиновъ; а венгерскій король поб'єждаетъ татарь, перем'єнняющи католичество на православіє; и когда онъ плакаль на высокомъ столо'є, среди своего города, осажденнаго Батыемь, "слезы текли изъ глазъ его, какъ быстрины р'єчныя, и гд'є падали на мраморъ, проходили насквозь, такъ что и теперь видны скважины на мраморъ". Самыя важныя сказанія относятся къ Александру Невскому и Куликовской битов. Александру уподобляется Александру Македонскому, Самсону, Ахиллесу, Соломону и Іосифу Прекрасному; также восхваляется Донской, который "аки фениксь въ древес'яхъ процв'єте". До насъ дошли еще "Повъсть о Митя'ь" (§ 101) и "Рукописаніе Магнуша" или зав'єщаніе шведскаго короля, который расканвается въ своихъ войнахъ съ православною Русью и приписываетъ имъ вс'є свои б'фаствія. Къ этому періоду относится падвиги русскихъ въ сорыб'є съ татарами. Таковы п'єсни о татарскомъ баскак'в Щелканю (Чолханъ, § 88), о "русской полоняночкъ" и др. Хотя п'ёсни и превратились изъ языческо-богатырскихъ въ историческія, он'ъ сохраннили старый складь и поэтическіе пріемь. Иногда он'ѣ даже беруть старую былину и прим'єнность въ ногорическія, он'ъ сохраннили старый складь и поэтическіе пріемь. Иногда он'ѣ даже берут царя.

§ 106. Искусство. — Искусство медленно подвигалось впередъ, да и то преимущественно въ старыхъ южныхъ городахъ да въ Новгородъ и Псковъ. Успъхъ замътенъ въ томъ, что увеличивалось число русскихъ художниковъ, хотя за ними осталось нъмецкое название "мастеровъ" (Meister). Особенно много явилось русскихъ иконописцевт, которые составляли даже "дружины" (артели), подъ руководствомъ "старъйшинъ" изъ грековъ. Среди нихъ прославился, въ 14-мъ в., Андрей Рублевт: на его работу весьма походить ствнопись Дмитріевскаго собора, какъ она была открыта при его подновленіи (§ 69). Миніатюра становилась изящнее, изобретательнее прежняго (§ 69), стремилась превратиться въ историческую и бытовую живопись. Цёлыя рукописи, какъ, напримеръ, "Сказаніе о Борисѣ и Глѣбѣ" 1), украшались картинками, хотя это все еще дътская попытка, въ иконописномъ пошибъ, сравнительно съ одновременною миніатюрой на Западѣ (§ 80). Зодчество тихо развивалось по городамъ, да и то не въ сѣверо-восточной Руси, гдъ даже Москва состояла все еще изъ плохихъ деревянныхъ домовъ и только при Донскомъ явился каменный Кремль, съ жел взными воротами, украшенный, при Калитв, значительными соборами (§ 91). Въ остальныхъ городахъ крѣпости были дубовыя и дёлались иногда недёли въ двё. Церкви также строились изъ дерева, и часто это были "обыденки" — сколоченныя въ одинъ день ча-

<sup>1) &</sup>quot;Сказаніе страстотерицю Бориса и Гліба" черноризда Іакова составлено послѣ 1072 г., когда мощи мучениковъ были перенесены въ новую церковь. Самый древній его списокъ, на толстомъ пергаменть, относится къ 12-му в.; но отъ него уцёлёль одинь только листь, который хранится въ Императорской Публичной Библіотекъ. Сохранился другой списокъ "Сказанія", отъ начала 14-го в., въ сборникъ извъстнаго сотрудника Ивана IV, попа Сильвестра, находящемся въ синодальной библіотекъ, въ Москвъ. Этотъ списокъ снабженъ многими раскрашенными миніатюрами. Двѣ изъ нихъ представлены на нашемъ рисункѣ, въ нѣсколько уменьшенномъ видѣ. 1) Наверху. Надпись: "володимиръ посылаеть бориса противу печенъгъ" (§ 23). Владимірь пом'єщается на красномъ престоль съ зеленымъ сидыньемъ и со скамейкой подъ ногами. Надъ его черноволосой головой сіяніе. Платье на немъ черное, плащъ красный. Борись одёть такъ же, только верхъ шапки у юноши розовый, а у отцатемный. Воины въ черныхъ шишакахъ и кольчугахъ, въ желтыхъ латахъ, съ красными щитами. Полъ зеленый: дёло происходить на дворе, передъ дворцомъ. Наверху протянута красная пелена, изображающая навъсъ. — 2) Внизу. Надинсь: "стополкъ потан смрть оца своего". Оба строенія зеленыя, но на лівомъ крыша красная, на правомъ-черная. Заборъ желтый. Святополкъ и его жена схожи между собой; оба черноволосы; но онъ въ черномъ платъв, она-въ красномъ. Покойникъ въ саванъ, съ сіяніемъ на головъ. Преступпая чета вынимаетъ его изъ красныхъ саней.

совни и божницы. Только въ Новгороде и Пскове было много каменных храмовъ, а также каменные остроги и монастырскія



Сказаніе о Борист и Глтббт.

ствны, а у владыки — даже каменныя палаты. Завелись и собственные каменщики, среди которыхъ славились ростовцы. трачевскій. - русская исторія. 2-е изданіе. 15

Впрочемъ, каменныя постройки часто разваливались, иногда при концѣ дѣла, такъ что каменщики едва успѣвали разбѣжаться. Суздальскій стиль (§ 69) развивался и разнообразился, подъ вліяніемъ мѣстныхъ условій. Узорочье овладѣло даже церковною крышей, которую стали покрывать разноцвѣтною "чешуей", или обойкой изъ олова, и украшать рѣзьбой. Появились кровельныя "полотенца",—прорѣзныя украшенія, съ коньками, протянутыя на самомъ верху крыши. Подъ ними начали ставить рѣзные чердачные балкончики, со столбиками. Все это по строгому подлиннику: мастера учились у дружинъ, составлявшихъ свои художественныя школы. Въ то же время стали





Исковскія деньги.

дълать золотыя маковницы (главы), мъдныя и золотыя двери, полъ изъ краснаго мрамора. Иностранцы лили колокола, которые появились въ началъ періода. Они же поставили (ок. 1400) первые часы съ боемъ въ Москвъ, на княжемъ дворъ, а затъмъ и въ Новгородъ. Иностранцы научили также нашихъ "денежниковъ" чеканить собственную монету, уже изящнъе прежней (§§ 30, 31), какъ видно изъ исторіи псковскихъ "денегъ" временъ независимости Пскова и послъ присоединенія его къ Москвъ 1). Подъ ихъ же вліяніемъ у насъ начали ръзать

<sup>1)</sup> Первый изъ нашихъ рисунковъ представляетъ общій видъ псковскихъ серебряныхъ "денегъ" временъ независимости Пскова. Здѣсь на лицевой сторонѣ обычное изображеніе на дерптскихъ монетахъ 15-го в., свойственное вообще средневѣковой нумизматикѣ (наукѣ о монетахъ). Это—окруженная точками голова епископа,
въ митрѣ, съ лентами отъ нея по обѣимъ сторонамъ. Но наши денежники прибавили къ ней руки и частъ груди, обозначенной точками (запоны). Въ правой рукѣ
мечъ, чтобы видѣли, что это — не епископъ, а псковской князъ, получавшій при
посаженіи на столъ мечъ Довмонта (§ 105), который теперь хранится исковитянами, какъ святыня, въ ризницѣ Троицкаго собора. На оборотной сторонѣ изображенъ барсъ, который встрѣчается и на другихъ нашихъ монетахъ, въ особенности тверскихъ, но наиболѣе привился въ Псковѣ: онъ и теперъ сохранился въ
гербѣ этого города. Вокругъ барса подпись: "деньга псковъская". Сначала была
только эта подпись, безъ барса, въ 4 строки, какъ въ "повгородкахъ". Какъ только

штемпеля для оловяныхъ княжихъ *печатей*, которыя навѣшивались при грамотахъ, начиная съ Калиты.

§ 107. Внъшній быть.—Внъшній быть попрежнему (§ 70) основывался на земледоліи. Его значеніе даже возрасло. Въ черноземномъ Приднъпровът русские предавались торговлъ, а пересъвши на верхневолжскій суглинокъ, они усиленно принялись за обрабатываніе полей. Здісь значеніе князя, вотчинника и служилаго, ихъ кормы и доходы — все связывалось съ землей. Сельское хозяйство было первымъ проводникомъ объединительной силы самодержавія: діла о немъ постепенно стягивались отъ намістниковъ и волостелей къ князю (§ 98). Съ другой стороны, служилые старались набрать побольше земель и населять ихъ страдниками, работить и кабалить вольныхъ, перехожихъ людей (§ 100). Правда, то было еще полукочевое хозяйство — тяжкая работа на новяхъ (§ 96), съ первобытными орудіями и способами: это - хозяйство "переложное" и "подсвиное", при которомъ истощенная земля мѣняется на расчищенное изъ-подъ лъса поле. Оно требовало большого простора и свободнаго перехода крестьянъ: отсюда малодворность поселковъ. Но уже развивался цёлый рядъ сельскихъ промысловъ-тёхъ кустарныхъ издёлій, которыя только теперь поглощаются сосредоточенною силой фабрикъ. Ихъ богатство и разнообразіе видно изъ множества "путей" (§ 97), которыми обладали не одни князья, но также частныя лица и монастыри. Всюду попадались садовники, огородники, лыкодеры, бортники, рыболовы, зв рогоны и т. д. Охота, какъ теперь у сибирскихъ туземцевъ, была не забавой, а важнымъ "доходомъ". Особенно цънились "бобровые гоны", которые встръчались даже подъ Москвой. Князья высылали свои "ватаги" за зверемъ, рыбой, птипей и пчелой до Бѣлаго моря, поручая ихъ "ватагаманамъ" (атаманамъ). Тогда же усовершенствовалось изготовленіе

Исковъ лишился независимости (§ 119), тотчасъ лицевая сторона его монетъ приняла общій видъ "московокъ" третьяго періода. Исковского князя замѣнили московскимъ "ѣздецомъ", съ саблей въ рукѣ, означавшимъ вообще великаго князя. Вокругъ него надпись: "бжьею млтію гдрь (иногда—црь) всеа руси василеі". Но на оборотѣ сохранялось: "деньга псковъская". Затѣмъ, въ теченіе одного поколѣнія, эта надпись исчезаетъ, и только подъ ѣздецомъ обозначается "пск" и "пс". Съ Ивана Грознаго въ Исковѣ видимъ уже общегосударственную монету. Второй изъ нашихъ рисунковъ представляетъ ее въ испорченномъ, обрѣзанномъ видѣ. Здѣсь обычный московскій ѣздецъ. Вокругъ надпись: "сили ивановичь мос"... Подъ ѣздецомъ "іва"—обозначеніе денежника. На оборотной сторонѣ: "оси — одарь — всеар—уси".

разнообразныхъ напитковъ и завелись соляныя варницы. Менте развивались городскіе промыслы: они сохранялись въ прежнемъ (§ 70) видъ, за исключеніемъ тъхъ производствъ, гдъ работали иносгранные мастера.

Вообще торговое и денежное движение скорже сократилось, чъмъ возрасло. Стало меньше капиталовъ и оборотовъ, привлекавшихъ драгоценный металъ изъ-за границы. Это видно изъ высокаго роста и изъ вздорожанія денегь: за исключеніемъ Новгорода, 14°/0 считались легкимъ, простительнымъ взиманіемъ; а ходячая гривна (§ 31) отъ полфунта вѣса пала до 1/7 фунта. Все это, вмѣстѣ съ усиленіемъ княжеской власти (§ 97), задерживало развитіе городова. Тёмъ не менёе они подымались понемногу, особенно подконецъ и въ м'естахъ, удаленныхъ отъ татаръ. Таковы были Новгородъ, Исковъ, Смоленскъ, Полоцкъ и Вологда. А Кіевъ, Москва и Нижній, хотя и страдали тогда отъ баскаковъ (§ 83), сохраняли значеніе торговыхъ узловъ уже по своему географическому положенію. По обширности торговли, все еще выше всёхъ стоялъ Новгородъ, который имёлъ дёла уже не съ Готландомъ (§ 56), а съ богатъйшею ганзой (§ 72): его денежные обороты достигали Нижняго, Кіева, Любека и Стокгольма. Въ Смоленскъ и Полоцкъ жили гости изъ Риги, Мекленбурга и Мюнстера. Въ Кіевъ сходились куппы изъ Польши, Австріи, Царьграда и Италіи. Галипія и Подолія торговали съ Венгріей и Молдавіей. Наши купцы встр'ячались въ Крыму и Гредіи. Хаджи - бей (Одесса) быль литовско-русскою гаванью, черезъ которую шла подольская пшеница въ Константинополь. Въ Москвъ попадались гости изъ Персіи, Арменіи и Литвы. На развитіе торговли указываеть и изм'ьненіе монеты. Вм'єсто "кунь" (§ 31), она начинаеть называться по-татарски — "деньгами"; вмѣсто гривенъ, является счеть на "рубли". Впрочемъ, рубль быль не монета, а кусокъ серебра болве четверти фунта въсомъ, и стоилъ онъ около 10 р. Изъ этого "рубленнаго" серебра чеканились деньги: деньга была мелкою монетой (около 10 к.); въ рублѣ было 100 денегъ. Еще была серебряная "полушка" (§ 31), въ 1/4 деньги, и "алтынъ", состоявшій изъ 6 денегъ (по-татарски "алты" — тесть). Начали чеканить и мъдную мелочь или "пулы". Такъ, послѣ перерыва при удѣлахъ (§ 69), у насъ возобновилась чеканка собственной монеты по отдёльнымъ княжествамъ. Позже всвхъ, въ концв періода, взялись за нее въ Новгородв и Псковв, гдъ сначала торговали на "пънязи" (нъмецкие пфеннинги).

При такой торговав, лучшіе города имѣли значительное населеніе: около 1400 г. въ Новгородѣ погибло отъ мора 80.000 человѣкъ. Обширны были и владѣнія такихъ городовъ: они раздѣлялись на уѣзды (уѣздъ, разъѣздъ—размежевка), которые распадались на волости, станы и околицы. Улучшался и ихъ внѣшній видъ. Въ Псковѣ появилась даже бревенчатая мостовая на рынкѣ. Здѣсь же и въ Новгородѣ видимъ длинные деревянные мосты. А юго-западные города походили на европейскіе. Говорили, что и у нѣмцевъ не видать такого города, какъ Владиміръ Волынскій. Въ Холмѣ была высокая башня, для обстрѣливанія окрестностей, и церкви, украшенныя статуями, подобно католическимъ храмамъ. Но зато московскій путешественникъ дивился у нѣмцевъ и грековъ, какъ чудесамъ, водопроводамъ, садамъ, каменнымъ домамъ, и особенно поражало его то, что эти дома не разваливались. Чудомъ казалась ему и чистота города: метлы сами метутъ; встанешь рано, а уже выметено.

города: метлы сами метуть; встанешь рано, а уже выметено. Домашній быть быль также прость, какъ прежде. Даже князья жили въ небольшихъ деревянныхъ хоромахъ и спали на соломѣ. Вещей у нихъ было немного, и они дорожили каждымъ сосудомъ и кожухомъ, поименовывал ихъ въ завѣщаніяхъ: отсюда значеніе того богатаго пояса въ княжей семьѣ, съ которымъ связана цѣлая исторія (§ 95). У народа же было почти пусто въ избахъ: жители сносили, что получше, въ церкви, какъ мѣста, болѣе безопасныя отъ пожаровъ, грабежей и нашествія татаръ. Одежда оставалась прежняя, какъ можно судить по изображенію Василія Димитріевича и Софьи Витовтовны, вышитому на сакосѣ, который хранится въ синодальной ризницѣ.

болье безопасныя отъ пожаровь, грабежей и нашествія татарь. Одежда оставалась прежняя, какъ можно судить по изображенію Василія Димитріевича и Софьи Витовтовны, вышитому на сакось, который хранится въ синодальной ризниць.

§ 108. Значеніе періода. — Главная черта третьяго періода — разница въ исторіи восточной и западной Европы. До сихъ поръ между ними было много общаго, хотя въ основъ лежали съмена различія, а именно: въ политикъ — слабость феодализма на Руси, въ быту — наша связь съ Византіей, а не съ Римомъ. Эти съмена, развиваясь, должны были увеличивать различіе, но медленно; сверхъ того, въ быту оно сглаживалось бы вліяніемъ западной образованности. Татарщина, напротивъ, помогла усиленію различія, воторое выразилось въ слъдующихъ чертахъ.

1) Въ политикъ. На Западъ монархизмъ, прододжая борьбу

1) Въ политикъ. На Западъ монархизмъ, продолжая борьбу съ первобытной разрозненностью, сдълалъ гораздо менъе успъховъ, чъмъ въ Россіи. Сверхъ того, тамъ уже началось расчлененіе общественное и политическое. Въ борьбъ съ феода-

лизмомъ короли опирались на города, которымъ давали даже политическія права: такъ образовалось сильное и богатое среднее сословіе, которое въ Англіи не только уничтожило феодализмъ, но достигло парламента, т.-е. разделенія власти между королемъ и народомъ. Въ Россіи же не было никакого расчлененія: все д'вло было въ развитіи политической сплоченности. И туть Русь пошла дальше Запада. Къ концу періода самодержавіе уже установилось въ Москві, въ этомъ средоточіи ядра русской народности на сверо-востокв (§ 90): ему оставалось подавить самыхъ ничтожныхъ противниковъ и выработать лишь некоторыя внешнія мелочи. Со смертью Шемяки кончается бурное, рыцарственное время, прекращаются средніи въка на Руси. Самодержавіе ложится въ основаніе государства прочнымъ устоемъ. И если государственное право еще не выдълилось изъ частнаго, гражданскаго, зато дума государева, превратившись изъ удъльной дворцовой конторы въ высшее учреждение для земскаго строенія, вовсе не думала ограничивать волю властодержца, какъ королевскій сов'ять на Запад'я (§§ 33, 72). Тогда же земельное и народное сплочение пріобръло особенную силу: къ концу періода въ управленіи, въ сословіяхъ, въ общежитіи — всюду очевидно дело оседанія и установленія послі віжовых кочевок и переметчивости. Тогда явился терминъ—собирание Русской земли. Следовательно это была уже народная потребность, а не темный инстинкть, въ видъ каприза или алчности князей: она была такъ глубока, что византійское, татарское и тому подобныя вліянія были лишь подспорьями для ея проявленія. Впрочемъ, подъ вліяніемъ татаръ, отвлекшихъ вниманіе Россіи на востокъ, тутъ произошло замѣчательное явленіе: часть Русской земли отпала; южная Русь перешла въ Польшъ и Литвъ. Но это помогало сплоченію въ будущемъ; и если Россія третьяго періода была меньше Россіи второго и даже перваго періодовъ, то это значило только, что она сократилась для большей плотности. Сосредоточиваясь на сѣверо-востокѣ, она могла составить крѣнкое ядро: именно тогда явилось сознаніе необходимости собрать русскую землю, т.-е. все, что когда-либо принадлежало Россіи, что населено русскими. И то, что Москва успъла пріобръсти къ концу неріода, было гораздо большимъ усп'яхомъ земельнаго сплоченія, чёмъ гдё-либо на Запаль.

2) Въ развитіи быта Западъ ушелъ далеко отъ Россіи, особенно съ половины 14 в. Тамъ начиналось Возрожденіе,

хотя покуда только у романцевъ, въ Италіи. Въ Россіи же видимъ не только умственный застой, но шагъ назадъ: бытовое развитіе удѣльной поры падало; общество становилось проще, бѣднѣе, безнравственнѣе, чѣмъ въ южной Руси. Отсюда-то начинается существенное различіе въ судьбѣ восточной и западной Европы. Причины отсталости въ быту Россіи ясны. а) Жгучая потребность въ политическомъ сплоченіи, это слѣдствіе географическихъ и этнографическихъ условій, поглотившее всѣ силы народа. б) Отпаденіе южной Руси, связанной съ Западомъ. в) Прекращеніе связей даже съ Византіей. г) Русь московская, узелъ Россіи, замкнулась въ дикихъ лѣсахъ сѣверовостока съ такимъ азіатскимъ сосѣдомъ, какъ татары. Но что эта умственная отсталость была временная, и что Россіи суждено было развиваться какъ націи европейской, а не азіатской, за это ручалось самое отдѣленіе южной Руси, которая вслѣдствіе того вошла въ тѣснѣйшія связи съ Западомъ. Въ южной Руси шла подготовка умственнаго развитія, которое стало переходить потомъ въ Москву. Эта подготовка шла и съ другой стороны. Новгородъ почти уже сливался съ Москвой, а онъ подчинялся западному вліянію: въ немъ уже видимъ первую серьезную ересь.

## V. САМОДЕРЖАВІЕ И СМУТА.

0коло 1450-1650.

§ 109. Романцы и германцы. — На Западъ повсемъстная борьба съ рыцарями (§ 72) привела, во второй половинъ 15 в., къ погибели феодализма и къ утвержденію монархизма. Къ концу среднихъ въковъ монархизмъ особенно упрочился на крайнемъ Западъ-въ Англіи (Генрихъ VII Тюдоръ), во Франціи (Людовикъ XI) и въ Испаніи (Фердинандъ Католическій). Въ Германіи же попрежнему господствовалъ феодализмъ, хотя императоры старались подавить его. Съ тъхъ поръ до конца періода въ Испаніи монархизмъ держался твердо, во Франціи же и Англіи онъ подвергался колебаніямъ. Во Франціи пережитки феодализма дълали послъднія попытки къ низверженію самодержавія: ея исторія за это время наполнена междоусобіями, изв'єстными подъ именемъ религіозныхъ войнъ и фронды (возстаніе вельможъ). Борьба окончилась полною поб'ядой монархизма, въ лицъ кардинала Pumenbe (H. H. §§ 81 — 82). Въ Англіи самодержавіе Тюдоровъ и Стюартовъ было такъ тяжело, что народъ возсталъ на защиту своего парламента (§ 105), который короли хотёли уничтожить. Произошла великая революція, которая восторжествовала, благодаря Кромвелю: Карлъ І Стюартъ былъ казненъ (Н. И. §§ 72 — 76). Въ Германіи, послѣ жестокаго междоусобія (Тридцатилѣтняя война), императоры, Габсбурги, не могли уничтожить вельможъ, но они усилились, какъ австрійскіе государи; а на свверв Германіи появилось, къ концу періода, сильное самодержавное государство (Н. И. § 67) — курфюршество Бранденбуріское (теперь Пруссія). Утвержденіе монархизма сопровождалось смутами. Вездъ были жестокія междоусобія; во многихъ мъстахъ

появились самозванцы. Въ Испаніи была цёлая эпоха самозванства (три Лже-Себастіана).

Эти смуты были связаны не только съ пережитками феодализма, но также съ общественнымъ, экономическимъ и умственнымъ переворотами. Шло быстрыми шагами впередъ дѣло освобожденія низшихъ классовъ отъ ига феодаловъ, въ особенности же возвышеніе средняго сословія (§ 72). Подъ вліяніемъ открытій и изобрѣтеній (§ 73), торговля и промышленность достигли небывалыхъ размѣровъ и переходили съ юга на сѣверъ, въ Голландію и Англію. Съ наплывомъ драгоцѣнныхъ металовъ изъ Новаго Свъта, первобытное естественное хозяйство смънялось денежнымъ, съ свойственнымъ ему развитіемъ кредита или сдёлокъ на вѣру (*H. И.* §§ 58—59). Съ половины 15-го в. насталъ разгаръ классицизма или истинное Возрождение наукт и искусствт, которое распространилось изъ Италіи (С. И. §§ 168—176) по всей Европъ. Слъдствіемъ Возрожденія было развитіе свътскихъ наукъ—математики, естествознанія, философіи. Тогда появились такіе знаматематики, естествознанія, философіи. Тогда появились такіе знаменитые отцы современнаго просвѣщенія, какъ Эразмъ, Рейхлинъ, Беконъ, Декартъ, Галилей, Коперникъ, Парацельсъ, а рядомъ съ ними такіе великіе политическіе мыслители, свободно разсуждавшіе о государствѣ и власти, какъ Макіавель (Н. И. § 53). Открытія и изобрютенія, начавшіяся въ предшествовавшемъ періодѣ, увѣнчались открытіемъ Новаго Свѣта (Колумбъ, Кортецъ, Магелланъ), усовершенствованіемъ книгопечатанія и введеніемъ болѣе вѣрнаго, грегоріанскаго календаря или новаго стиля (1582). Въ искусствѣ также возобладало свѣтское направленіе. Скульптура и особенно экивопись достигли небывалаго развитія, подражая природѣ, дѣйствительности (Н. И. §§ 56—57). Они развились сначала (15—16 в.) въ Италіи и Германіи (Рафаэль, Корреджіо, Типіанъ, Люреръ. въ Италіи и Германіи (Рафаэль, Корреджіо, Тиціанъ, Дюреръ, Гольбейны и др.), потомъ (17 в.) въ Испаніи (Мурильо, Веласкезъ). Но важнѣе всего было вліяніе Возрожденія въ религіозномъ отношеніи. Сбросивъ гнетъ папства, люди стали свободно осуждать его недостатки и, наконецъ, совсѣмъ отпали отъ него, убѣдившись въ его противорѣчіи съ Евангеліемъ. Это движеніе, названное реформаціей (Н. И. §§ 1—24), привело къ тому, что чуть не пол-Европы перешло въ протистантизмъ, отвергавшій папство (лютеране, реформаты, кальвинисты). Затѣмъ началась жестокая борьба протестантизма съ католичествомъ, которая на-полняетъ всю вторую половину періода, начиная съ середины 16-го в., когда, для поддержанія папства, явился знаменитый ор-денъ *іезуитовъ*. Особенно ужасна была борьба въ Германіи.

Послѣ междоусобій 16-го в., она возобновилась подъ видомъ варварской Тридиатильтней войны, занявшей почти всю первую половину 17-го в. (Н. И. §§ 61—63). Къ концу періода сѣверная Германія, Скандинавія, Англія, Нидерланды и нѣмецкая Щвейцарія стали протестантскими странами. Протестантизмъ побѣдилъ здѣсь съ помощью королей; поэтому протестантская церковь стала вѣрною слугой монархизма. Въ остальныхъ странахъ возобладало католичество, и также при помощи королей: оттого и здѣсь церковь помогала утвержденію монархизма.

§ 110. Турки, южные славяне и румыны. — Османліи (§ 74) тогда были сильне европейцевъ своимъ единствомъ. У нихь было самодержавіе, постоянная армія и одна религія. Коранъ замъняль имъ законы; приказы султана утверждалъ "муфти", глава религіи. Исламъ же требовалъ "священной войны", истребленія "глуровъ" (невърныхъ); но какъ только райя (христіанинъ) принималъ магометанство, онъ пользовался всеми правами. Тогда сложилась турецкая имперія. Въ глазахъ мусульманина это быль громадный шатерь. Входъ въ него, Порта (османская или "оттоманская"), составляла правительство; внутри его — "диванъ", т.-е., засъдающіе на софъ думцы султана. Шатеръ поддерживають 4 "столба"; во главъ ихъ "великій визирь", которому помогаеть духовенство — улемы и имамы. Провинціями управляють паши и беги. "Высокая" Порта распространяетъ исламъ огнемъ и мечемъ, съ помощью своихъ непобъдимыхъ янычаръ (§ 74), которымъ даже запрещалось жениться, чтобы у нихъ былъ одинъ только интересъ проливать кровь за луну, за султана и Коранъ. При Сулейманъ Великолъпномз (ок. 1550) Порта достигла высшаго процвътанія. Ей повиновались Египетъ, Крымъ, Грузія и Передняя Азія до Багдада; у нея заискивали царьки Индіи; ея флоты грабили все Средиземное м. до Гибралтара. Сулейманъ ставилъ воеводъ въ Валахіи и Молдавіи, ходиль за Днёстрь опустошать южную Польшу, захватилъ Венгрію и едва не взялъ Въну. Но послъ него началось ослабление Порты. Персія усилилась и вступила въ союзъ съ Европой; нъмецкие императоры нападали на Венгрію; Италія съ Испаніей уничтожили турецкій флотъ при Лепанто (1571). Османліи утратили воинственный пыль. Султаны изн'єжились въ гаремѣ, подъ вліяніемъ женщинъ и евнуховъ: продажность, убійства, придворныя козни и дворцовыя революціи стали ихъ жизнью. Измѣнились и янычары: ихъ набирали уже изъ турокъ; они обзавелись семьями и занимались торговлей; вм'єсто

войны, они умерщвляли своихъ начальниковъ и бунтовали противъ султановъ.

Положеніе покоренных становилось все тяжел ве. Особенно страдали ближай і въ Портв, южноге славлие, причемъ у болгаръ главными палачами были друзья османліевъ, фанаріоты (§ 17), съ константинопольскимъ патріархомъ во глав ва у сербовъ — турецкіе паши. Турки вырѣзывали у славянъ бояръ и поповъ, а крестьянъ ссылали десятками тысячъ въ Азію. У нихъ отняли оружіе и коней; имъ приказали носить особое платье; съ нихъ брали въ казну десятину (до нашихъ дней натурой) и еще "харачъ" — особую подать за свободу отъ воинской повинности, а каждыя пять лѣтъ производили наборъ мальчиковъ. Сверхъ того, крестьянинъ несъ "беглукъ" (барщину), такъ какъ вся земля была роздана бегамъ-помѣщикамъ. Райя содержалъ также все управленіе — пашу съ кадіями (судьями) и епископа-фанаріота; а эти лица покупали свои мѣста въ Портѣ и спѣшли вознаградить себя за убытокъ. Наконецъ, турки ежегодно совершали походы въ Венгрію и Польшу черезъ Болгарію и Сербію, которыя опустошались при этомъ безпощадно. Оттого стало развиваться гайдучество: гайдуки — удалая райя, бѣжавшая въ горы отъ турецкаго ига и ведшая партизанскую войну съ османліями; изъ нихъ отчасти образовались черногорцы. Съ другой стороны, болгары стали приходить на Русь за милостыней и съ мольбами о защитѣ; а съ конца 17-го в. начались сношенія Москвы съ сербами и черногорцами.

Бѣдственно было и положеніе румынъ. Турки брали съ

Бѣдственно было и положеніе румынъ. Турки брали съ нихъ дани и водили ихъ войска противъ поляковъ и венгровъ; они продавали ихъ престолы всякимъ проходимцамъ, безграмотнымъ деспотамъ, которыхъ убивали бояре. Но бояре истребляли также другъ друга, стремясь къ престолу, причемъ кто опирался на Порту или Венгрію, кто на Польшу и потомъ Москву. Въ тоже время шла борьба между Валахіей и Молдавіей, которыя хотѣли поглотить другъ друга. О цивилизаціи не могло быть и рѣчи. Долго у румынъ не было ничего своего: даже правительственныя бумаги писались поболгарски; богослуженіе также совершалось на болгарскомъ и отчасти греческомъ языкахъ. Лишь съ начала 17-го в. стало проникать къ румынамъ венгро-польское просвѣщеніе и появились лѣтописи. Но истиннымъ просвѣтителемъ своей націи былъ Сербант II Кантакузент, мечтавшій даже объ изгнаніи турокъ, въ союзѣ съ Вѣной и Москвой. Онъ издалъ (1688) переводъ Библіи на румынскій

языкъ, ввелъ румынское богослуженіе, основалъ типографію и первую гимназію въ Букарештѣ, призвавъ нѣмецкихъ и греческихъ учителей. Онъ же устроилъ первую суконную фабрику и развелъ кукурузу, которая стала главнымъ пропита-

ніемъ народа.

§ 111. Чехи и поляки.—Въ этомъ періодъ чехи, подобно южнымъ славянамъ, лишились независимости. Ихъ погубили нъмцы и собственные паны. Паны уже возставали противъ Подъбрада (§ 76), который старался отнять у нихъ власть: они присоединились къ папъ, который проклиналъ его, какъ "еретика" (гусита). По смерти Подъбрада, паны выбирали польскихъ королей, внуковъ Ягелла, при которыхъ они еще болве усиливались, подражая польскимъ панамъ, угнетали горожанъ и закрѣпощали крестьянъ. Съ 1526 г. на чешскомъ престолѣ водворились Габсбурги. Они хотвли ввести монархизмъ и католичество въ странъ, гдъ <sup>9</sup>/<sub>10</sub> населенія исповъдывали протестантизмъ и отчасти гуситство. За искюченіемъ пановъ-католиковъ, остальной чешскій народъ около стольтія отстаиваль свою народность: онъ былъ тогда весьма образованъ, имълъ много школъ и національную литературу. Когда вспыхнула Тридцатилътняя война, чехи стали за протестантовъ, но были разбиты на Билой Гори, у Праги (1620). Это поражение считается могилой чешской націи. Чеховъ осталось 800.000 изъ 3 милліоновъ, да и то нищихъ: крестьяне сами запрягались въ плуги. Книги чешскія были сожжены почти всь; чешскіе профессора въ университеть замьнены ньмецкими. Множество опустывшихь земель было отдано нѣмецкой знати, которая приводила съ собою колонистовъ изъ Германіи. Крупостничество усилилось, такъ какъ сеймъ былъ уничтоженъ, и страной управлялъ немецкій намъстникъ. Явилась масса іезуитовъ, которымъ были поручены школы. Они завели строгую цензуру — и чешская литература прекратилась. Самый чешскій языкъ сталъ уступать місто нъменкому.

Въ Польшѣ, какъ и на Западѣ, видимъ стремленіе къ утвержденію монархизма, но лишь на короткое время, при дѣтяхъ Ягелла (§ 79), Казимірю IV и Яню Альбрехтю, которымъ помогало Возрожденіе. Тогда поляки ѣздили учиться въ итальянскіе университеты, а итальянскіе ученые пріѣзжали въ Польшу. Наука становилась свѣтскою и ускользала изъ рукъ духовенства. Длугошъ писалъ свою исторію не какъ монахъ, а подражая Ливію. Особенно изучалось римское право; и молодые

користи стали поддерживать монархизмъ и занимать правительственныя мѣста. Съ помощью ихъ и шляхты, дѣти Ягелла смирили пановъ и даже сами назначали епископовъ. Польша окръпла. Нѣмецкій орденъ былъ подорванъ: по Торунскому миру (1466) Западная Пруссія и Померанія присоединились къ Польшъ, которая пріобрѣла чрезъ это устья Вислы и Нѣмана и стала сплавлять хлѣбъ за-границу, что послужило главнымь источникомъ ел оботащенія. Въ тоже время потомство Ягелла воцарилось въ Чехіи и Венгрін; и поляки стали вмѣшавться въ дѣла румыновъ, защищая ихъ отъ турокъ. Польша простиралась тогда отъ Балтійскаго до Чернаго м. и отъ Диѣпра до Дуная; никогда потомъ не достигала она такихъ размѣровъ. Но внутреннія связи огромнаго государства были слабы. Южная Русь и Литва стремились къ самостоятельности: при Альбрехтѣ, въ Литвѣ былъ даже свой великій князъ, братъ его, Александръ. Но опасиѣе всего была илягата, на готорую опирался польскій монархизмъ. Шляхта — та же аристократія: она была врагомъ пановъ только потому, что желала присвоить ихъ права. Короли должны были уступать ей эти права, такъ какъ не имѣли постояннаго войска, этой опоры монархизма на Западѣ: въ Польшѣ продолжало существовать средневѣковое посполитое рушеное, т.-е. пародное ополченіе, состоявшее изъ шлахты. Въ награду за войну, короли раздавали шляхтѣ свои земли въ вотчинное владѣніе, предоставляя ей въ нихъ полную власть надъ крестанами. Шляхта получила даже право безпошлиннаго сплава своего хлѣба за-границу, что подрывало развитіе горожанъ. Затѣмъ она пріобрѣла политическую власть: она стала собираться на сеймики для обсужденія своихъ дѣлъ; а около 1500 г. верховнал власть перешла отъ короля къ сейму, который состояль не только изъ селама (паны н ещекопы), но и изъ носольской избът, гдѣ засѣдала шляхты, который свыто годянень такае на Литву и южную Русь. Оттого Польша ослабъла на сейменъ ва прасть насъфаственною; но за это короли все увеличивали права шляхты, которыя были распространены такае на Литву и южную Русь. Оттого Польша селачбъв на къ концу 15-го в., когда у

образованность. Въ Краков в началось печатание перковно-славянскихъ книгъ (1491). Явились поэты и ученые по всъмъ отраслямъ наукъ, кромъ политическихъ, и во главъ ихъ знаменитый Коперникъ. Хорошая латынь распространялась среди шляхты, даже между слугами и женщинами; были въ модъ также языки итальянскій и німецкій. Но протестантизмъ увеличиваль смуту, съ помощью которой шляхта еще болве усилилась. Она захватила королевскія им'єнія и церковныя м'єста; даже цаны переходили въ ея ряды. Шляхта стала своевольна и изн'вженна: она "срывала сеймы" и не хот'вла воевать. Король уже откупался отъ татаръ. Габсбурги захватили престолы Богемін и Венгрін. Н'ямецкій ордень, избравь Альбрехта Бранденбургскаго, перешель въ протестантизмъ (1525) и сталь терщогствому прусскиму, лишь по имени признавая себя вассаломъ Польши. Точно также магистръ ливонского ордена, Кетлеръ, сталъ герцогомъ курляндскимъ (1559), отдавъ Ливонію Польшъ; а пріобр'єтеніе Ливоніи означало войну съ Москвой, которая уже захватила Смоленскъ, Полопкъ и Нарву, т.-е. лостигла Балтійскаго м. Это заставило Литву и Польшу подкръпить связь, которая была только династическая: устроили люблинскую унію (1569). Но она не помогла дёлу: управленіе постарому оставалось раздёльное; сверхъ того, Польша обидёла литовцевъ, отнявъ у нихъ Кіевъ, Подолію и Волынь и навязавъ имъ Ливонію, т.-е. борьбу съ Москвой и Швеціей.

При такихъ обстоятельствахъ прекратилась династія Ягеллоновъ (1572) — и настало безкоролевье, омраченное борьбой католиковъ съ протестантами. Католики побъдили, съ помощью явившихся тогда іезуитовъ. Они выбрали Стефана Баторія трансильванскаго, который должень быль утвердить привилегіи шляхты. Умный и талантливый Баторій устроиль хорошее войско и вынудиль деньги у шляхты. Онъ оградиль южную Русь отъ татаръ, благодаря казачеству. Затемъ Баторій ударилъ всеми силами на Москву. Между тъмъ, какъ шведы отняли Нарву у Ивана Грознаго, онъ выгналъ русскихъ изъ остальной Ливоніи и возвратиль Полоцкъ. Но когда Баторій хотель, после побѣды, утвердить монархизмъ, шляхта возстала; и онъ умеръ, говорять, оть яда. Въ короли быль избрань сынь шведскаго короля, Сигизмундъ III, воспитанный іезуитами, которые и управляли страной, въ союзъ съ шляхтой. Тогда шляхта пріобрвла право составлять конфедераціи или вооруженныя общества, а также liberum veto или право запрета, по которому

каждый шляхтичь могь срывать сеймь, крикнувь "не позволяю!". Положеніе народа стало невыносимо: прежде польскіе холопы бътали въ южную Русь цълыми округами; теперь и тамъ господствовалъ шляхтичъ-помъщикъ. Но сама властительная шляхта подчинялась іезунтамъ, которые воспитывали въ ней католическій фанатизмъ. Тогда столица была перенесена изъ протестант-скаго и панскаго Кракова въ Варшаву — гнѣздо іезуитскаго фанатизма и шляхты. Литература пала, такъ какъ іезуиты уничтожали книги и школы 16-го в. Они задумали даже окатоличить русскихъ посредствомъ уніи, а для обращенія Москвы поддерживали Лжедимитрія. Когда малоросы отказались признать унію, ихъ стали принуждать жестокими насиліями. Отсюда возстанія и войны съ малороссійскими казаками въ теченіе всей первой половины 17-го в., а также стремленіе южной Россіи къ соединенію съ Москвой. Въ Москвъ же погибло много поляковъ, вмѣстѣ съ самозванцемъ, и Польша принуждена была вести съ нею тяжелыя войны. Іезуиты замышляли еще уничтожить протестантизмъ въ Швеціи, посадивъ на ея престоль своего Сигизмунда; но шведы горячо стали за собственнаго короля, Карла ІХ, и его знаменитаго сына, Густава-Адольфа. Отсюда жестокая 60-лётняя война между Польшей и Швеціей, которая ослабила оба государства. Такое положение дълъ продолжалось и при сынъ Сигизмунда, Владиславть IV. Сверхъ того, разгорълось волненіе казаковъ. Всѣ эти неблагопріятныя для поляковъ обстоятельства давали возможность Москв усиливаться. § 112. Иванъ III. Собираніе русской земли. — Василій

§ 112. Иванъ III. Собираніе русской земли. — Василій Темный (§ 95) оставиль сыну своему, Ивану III, готовыя средства для развитія самодержавія и объединенія Руси. Московское государство уже могло выдержать борьбу съ послідними пережитками первобытной разрозненности. Эта борьба наполняеть цільй періодь, такъ что его можно называть смутными временемь, котя этимъ именемь обозначается собственно разгарь смуть при самозвандахъ. Ивану III помогали счастливыя обстоятельства, сопровождавшія его долгое (43 г.) княженіе, а также его личныя свойства 1). Этотъ красивый, высокій, но сутуловатый и худой человість напоминаль нравомь Людорика XI (С. И. § 149). Онъ быль одарень смітливостью и желізною волей. Разсчет-

<sup>1)</sup> Когда пана прислалъ Ивану III портретъ его невѣсты, Софіи Палеологъ, и для нея былъ набросанъ портретъ жениха однимъ изъ ея посланцевъ-грековъ. Съ него-то сдѣлана гравюра въ сочиненіи извѣстнаго географа Тевэ (*Theret*: La Cosmographie universelle. Paris. 1575). Всѣ другіе портреты Ивана III вымышлены

ливый, осторожный и настойчивый, онъ умёль долго сдерживаться, но никогда не покидаль разъ задуманнаго дела и не ственялся въ выборъ средствъ, которыя неръдко отличались утонченнною жестокостью. Иванъ былъ недоступенъ чувствамъ: если онъ быль ужасенъ въ гнввв, то и здвсь отчасти двиствовалъ разсчетъ, отчасти сознаніе своего величія. Его не могла сломить и обычная тогда чувственность: онъ былъ въренъ своимъ объимъ женамъ и удалялся съ пировъ, когда начинался



Иванъ III Васильевичъ.

разгулъ. Его строгое благочестіе не переходило за предълы обрядности и не впадало въ суев рія: онъ смотр влъ и на религію, какъ на орудіе политики; поступаль съ еретиками различно, по обстоятельствамъ; заставлялъ трепетать духовенство наравнъ со всъми и не принялъ схимы на смертномъ одрѣ. Вѣчно занятый разсчетами, Иванъ ежегодно объъзжалъ свое царство-вотчину, чтобы все видъть своимъ хозяйскимъ глазомъ. Но къ нему самому трудно было приблизиться. Онъ душевно и внушне жиль особнякомь, на недосягаемой высоту

въ 18-мъ в. На нашемъ рисункъ, взятомъ у Тевэ, Иванъ изображенъ въ украшенной каменьями шапкъ, въ видъ колпака. На немъ мъховой кафтанъ, съ длиннымъ овчиннымъ воротникомъ, въ родъ бурки. Онъ застегнуть спереди дорогими запонами

власти: его отдёляли отъ міра мрачность, замкнутость нрава, строжайшая чинность быта и умышленная пышность представительства.

Всв силы этого терпвливаго и неутомимаго политика были сосредоточены на пріумноженіи достоянія предковъ. Оттого при немъ собираніе русской земли шло хотя тихо, но безостановочно; и онъ уже думалъ о присоединеніи южной Руси. Тогда-то пало самое сильное изъ съверныхъ княжествъ, Тверь. Послъдній тверской князь, Михаилъ Борисовичъ, предвидя свою погибель отъ усиленія Москвы, породнился съ Казиміромъ литовскимъ. За это Иванъ объявилъ ему войну. Тверскіе бояре покинули своего князя и начали отъ взжать въ Москву. Самъ Михаилъ испугался и бъжалъ въ Литву. Тверь безъ выстръла была присоединена къ Москвъ (1485). Послъ этого уже не могли удержаться слабыя удёльныя княжества, тёмъ болёе, что тамъ сидъли родственники и даже родные братья Ивана. Какъ ни угождали ему эти ничтожные князьки, Иванъ всегда находилъ предлогъ отнять у нихъ землю. Такъ, отдавъ свою родственницу замужъ за верейскаго князя, онъ вдругъ потребовалъ назадъ ен приданое и объявилъ, что засадитъ ихъ обоихъ въ тюрьму: молодые бѣжали со страха въ Литву, а Верея была присоединена къ Москвъ. Другіе удъльные князья изъ страха отказывали Ивану свои земли, особенно если умирали бездътными: такъ перешли къ Москвъ часть Рязани и Дмитровт. А кто сопротивлялся, того постигала участь брата Иванова, Андрея углицкаго, походившаго нравомъ на Шемяку (§ 95): онъ былъ внезапно схваченъ, когда прівхалъ погостить въ Москву, и вмёстё съ своими сыновьями посаженъ въ тюрьму, гдѣ вскорѣ умеръ; а Уиличт былъ присоединенъ къ Москвѣ. § 113. Паденіе Новгорода.—Ивану III удалось захватить

§ 113. Паденіе Новгорода. — Ивану III удалось захватить даже Новгородъ. Этотъ маститый представитель стараго строя не могъ существовать долѣе при той жгучей потребности русскаго народа въ силоченіи, которая стала такъ очевидна уже къ концу прошлаго періода (§ 108). Ктому же онъ рѣшалъ борьбу, разгорѣвшуюся тогда между Москвой и Литвой. При такихъ условіяхъ, Новгороду нельзя было устоять, еслибы онъ былъ даже Кареагеномъ (Д. И. § 39), Венеціей или гнѣздомъ рыцарства (С. И. §§ 84, 112). А въ немъ не было ни правильнаго развитія, ни прочнаго устройства, ни героизма. Онтые додумался даже до самостоятельной торговой политики: вѣчно оставался лишь передаточнымъ мѣстомъ и потому зависѣлъ отъ сво-

его рынка, отъ Московской земли. Борьба партій достигла въ немъ крайнихъ размъровъ (§ 51). Въче стало поприщемъ раздоровъ и переметчивости: его ръшенія были случайны и узки. "Меньшіе", черные люди, теснимые "лучшими" или боярами, надеялись поправить свое положение, подчинившись могучему московскому князю, который льстиль имъ. Ихъ настроение раздвляль Исковъ, который до того чувствоваль свою силу, что не хотель считаться пригородомъ своего высокомърнаго отда на Волховъ. Эту массу паселенія связывало съ Москвой православіе, которымъ искусно пользовался Иванъ III: новоизбранный тогда владыка новгородскій не хотёль быть ставленникомъ склоннаго къ уніи (§ 101) кіевскаго митрополита, котораго новгородцы называли "латиняниномъ", а москвичи — "еретикомъ". Съ другой стороны, "лучшіе" люди ненавидёли Москву, отстаивая выгодныя имъ преимущества; и къ нимъ присоединялся всякій, кто дорожилъ древнею независимостью. Но эта, вычевая, партія утопала въ богатствъ и роскоши, спутникомъ которыхъ являлись своекорыстіе и вообще недостатокъ нравственности. Здёсь не было героическихъ вождей. Душой партін оказалась женщина, Марва Борецкан, вдова недавно умершаго посадника, окруженная двумя молодыми сыновьями, внуками и боярами. Она отличалась умомъ, сильною волей, живостью и славилась своимъ достаткомъ даже въ богатомъ Новгородъ: ея роскошный домъ назывался "чюднымъ" и служилъ вѣчникамъ мѣстомъ сбора.

Эта партія понимала, что въ сѣверной Руси никто не поможеть ей: мелкое княжье, которое, бывало, ходило съ новгородцами на Москву, бъжало, вмъстъ съ своими боярами, въ .Титву. Туда же должны были обратиться за помощью и въчники. Казиміръ обрадовался: подобно своимъ предшественникамъ, онъ самъ мечталъ о присоединении Новгорода. Онъ поспъшилъ прислать въчникамъ своего, впрочемъ православнаго, подручника, князя Михаила Олельковича, котораго друзья Москвы считали женихомъ Мареы. Но Казиміръ больше ничего не сділаль: ему помінали польскія дёла да ливонцы. Между тёмъ, новгородцы начали нарушать формальныя права великаго князя (§§ 91, 95). Они перестали платить пошлины Ивану III и оскорбляли его пословъ, говоря имъ, что "Великій Новгородъ—не отчина великаго князя, а самъ собъ государь и изв'вка вольная земля". А Иванъ III кр'вико хватался за всякій намекъ на свои права, последовательно орудоваль въ самомъ Новгородъ, хладнокровно готовился къ ръшительному удару. извёдывая слабыя стороны противника и усыпляя его добродушными переговорами. Наконецъ, онъ тихонько собралъ огромную рать, въ которой было не мало и татаръ. Раздѣливъ ее между своими братьями и псковичами и разрѣшивъ ей опустошать все дотла на своемъ пути, онъ началъ стягивать желѣзное кольцо вокругъ Новгорода. Жителей онъ гналъ въ городъ, чтобы тамъ разгорались уже начавшійся голодъ и зараза; плѣннымъ, сверхъ того, отрѣзывалъ носы и губы. Оторопѣлые новгородцы принуждены были принять бой, не изготовившись. Они потерпѣли жестокое пораженіе у р. Шелони, оставивъ множество убитыхъ и изувѣченныхъ; одинъ изъ сыновей Мароы былъ взятъ въ плѣнъ, и ему отрубили голову. Осторожный Иванъ III оставилъ Новгороду вѣче, только отнялъ часть земель и взялъ большой откупъ. Но онъ уже чинилъ въ немъ судъ и расправу черезъ своего намѣстника, ссылалъ его бояръ въ свои владѣнія, роздалъ высшія должности своимъ сторонникамъ, наѣзжалъ, какъ государь—и новгородцы устраивали ему пиры и несли дары.

Вскорѣ ничтожный случай привелъ дѣло къ концу. Прі-ѣхали въ Москву, по дѣламъ, новгородскіе послы и почему-то повеличали Ивана "государемъ", тогда какъ прежде всегда на-зывали московскаго князя "господиномъ". Новгородцы поспѣшили объяснить, что это-ошибка, что они не желають никакихъ измененій въ своемъ правленіи. Но Иванъ настаивалъ на томъ, что теперь онъ уже сталь ихъ государемъ. На ихъ возраженія онъ отвѣчалъ: "Хотимъ такого же государства въ Великомъ Новгородъ, какое у насъ въ Москвъ: не быть въ Новгородъ въчевому колоколу и посаднику, а быть намъстнику великаго князя". Въ теченіе этихъ переговоровъ, которые Иванъ III съ умысломъ затягивалъ, снова собралась большая московская рать. Она начала пустошить земли св. Софіи и, наконець, снова окружила жельзнымъ кольцомъ Новгородъ, гдъ опять появились голодъ и зараза. На этотъ разъ новгородцы не могли даже собрать войско. Они покорились безпрекословно, присягнули на подданство великому князю, выдали свой вѣчевой колоколъ и лари съ бумагами: оттого мы имъемъ лишь одностороннія извъстія московскихъ лътописей о паденіи Новгорода. Въ Москву послъдовали также Мароа Борецкая съ внукомъ и главные бояре. Остальные главари въчевой партіи были заточены по разнымъ городамъ (1478). Затѣмъ, въ теченіе десяти лѣтъ, еще сотни "лучшихъ" были пытаны, казнены, разбросаны по тюрьмамъ; тысячи были переселены въ глубину московскаго государства. На ихъ мъсто

былъ присланъ "презрѣнный народъ", какъ говорили ливонцы, — холопы, купцы, боярскія дѣти поплоше изнутри Россіи. А чтобы и это безцвѣтное населеніе не разбогатѣло, Иванъ III, заручившись тайнымъ договоромъ съ Даніей и только-что утвердивъ права ганзы на много лѣтъ, внезапно закрылъ ея контору въ Новгородѣ, самихъ ганзеатовъ бросилъ въ тюрьму, а имѣнія ихъ отобралъ въ казну. Новгородъ сталъ лишь проходомъ въ Ливонію, которая теперь выдвинулась впередъ въ московской политикѣ.

§ 114. Софья, самодержавіе и Западъ.—Теперь на всемъ сѣверѣ Россіи только часть Рязани да Исковъ не были еще присоединены къ Москвъ. Но Иванъ III собиралъ не одну русскую землю: онъ сдёлалъ больше всёхъ московскихъ князей и для собиранія власти или для утвержденія самодержавія. Этому способствовала, между прочимъ, его женитьба на греческой царевнъ, имъющая историческое значеніе. Первая жена Ивана, Марія тверская (§ 95), вскор'в умерла, оставивъ сына, Ивана Молодого, и суевърный народъ приписалъ смерть ея ворожеъ. Тогда проживала въ Римъ сирота, София Палеолого, илемянница последняго византійскаго императора (§ 74). То была красивая, изворотливая и упорная принцесса, съ гордымъ и властительнымъ нравомъ. За нее сватались западные принцы, но она не хотела соединять свою судьбу съ католикомъ. Папа предложиль ей бракь съ московскимъ княземъ, слава котораго, какъ искуснаго политика, проникла на Западъ. Онъ надъялся, черезъ этотъ бракъ, ввести унію въ Москвѣ и съ помощью ея поднять крестовый походъ противъ турокъ: оттого, вмъстъ съ невъстой, прибылъ къ Ивану папскій легатъ, который ходилъ въ красной одеждъ кардинала и въ перчаткахъ, что возмущало русскихъ. Ивану III было чрезвычайно лестно породниться съдомомъ, носившимъ титулъ, который считался у русскихъ высшею почестью на землъ. Бракъ состоялся (1472). Но легать, который вздумаль-было спорить съ русскими книжниками о въръ, долженъ былъ удалиться ни съ чемъ. Вскоре и папа разгиввался на Софью, которая строго держалась православія и не думала стать орудіємъ Рима. Не въ религіи, а въ политикъ почувствовалось вліяніе Софьи. Тогда прямо, повизантійски, быль поставлень вопрось о самодержавіп — и началась борьба старины съ новою властью, длившаяся полтора въка. Современники назвали то время началом смуты. Бояре говорили: "какъ пришла сюда Софья, то наша земля замъшалася; ве-

ликій князь обычаи перем'вниль; онъ пересталь сов'ятоваться съ нами, а всъ дъла дълаетъ, запершись у себя самъ-третей со своею княгиней да съ наперсникомъ". Они называли Софью колдуньей и приписывали ей раздоры въ княжеской семьѣ. Дѣй-ствительно, когда умеръ Иванъ Молодой, оставивъ сына, Димит-рія, на попеченіе своей вдовы, Елены молдавской, и родственныхъ ей князей Патрикъевыхъ (§ 99), у Ивана III былъ уже сынъ отъ Софьи, Василій. Закинтла вражда между двумя царственными женщинами. Врагамъ удалось очернить Софью, при-писывая ей даже смерть Ивана Молодого. Иванъ III посадилъ Василія въ тюрьму, а своимъ наслёдникомъ объявилъ внука, Димитрія. Приверженцы Софьи были жестоко казнены. Съ нею самою стали обращаться сурово: ночью хватали ходившихъ къ ней старухъ и топили ихъ въ Москвъ-ръкъ, какъ колдуній. Но Софья вскор' возстановила свое влінніе на мужа. Иванъ III возвъстилъ, что его дъло-ръшить судьбу сына и внука, и что тосударство будеть принадлежать тому, кому онъ скажеть. Вдругъ враги Софьи подверглись страшнымъ опаламъ. Димитрій быль заключень къ тюрьму; а Василій, который сталь искусно льстить отцу, объявленъ наслёдникомъ.

Ненависть бояръ къ Софъ объясняется тымъ, что эта надменная и лукавая гречанка способствовала установленію самодержавія въ Москвъ. Она внушила Ивану обращаться съ боярами и князьями, какъ съ подданными, и окружить себя пышностью и почти церковною обрядностью византійских императоровъ. Придворные обычан и порядки Царьграда перешли въ Москву. Византійскій черный двуглавый орелг сталъ московскимъ тербомъ. Появились греческіе придворные чины, подъ именемъ постельничаго, ясельничаго и окольничаго. Ивана стали называть "царемъ", били ему челомъ въ землю; при дворъ совершались пышныя церемоніи. Иванъ сталъ недоступенъ, суровъ и гнввенъ. Онъ строго наказывалъ бояръ за малвитую провинность и не дозволялъ имъ отъ взжать изъ Москвы; онъ уже казнилъ ихъ и лишалъ имущества. Казни начали постигать даже иностранцевъ, посъщавшихъ Москву. Наконецъ, Иванъ III установиль престолонаслюдіе, назначивь своимь преемникомь Василія и зав'ящавъ, чтобы ему насл'ядовалъ тоже сынъ, а не братъ. Государство принимало стройный видъ. Бояре, лишивтись права отъбзда, перестали смутничать и исполняли свои обязанности. Подъ строгимъ надзоромъ князя, они стали завъдывать дёлами, которыя впервые были раздёлены по своему

содержанію, разсортированы. Пванъ III однимъ боярамъ "приказывалъ вершить" одни дѣла, другимъ—другія: такъ образовались приказы — родъ министерствъ. Явился порядокъ и въ сельскомъ и городскомъ управленіи. Всѣ должны были платить опредѣленную подать; и для этого писцы ѣздили по странѣ, составляя писцовыя книги (народную перепись). И судное дѣло приняло болѣе правильный видъ. Было издано (1497) лучшее, хотя еще скудное и отрывочное, собраніе законовъ—Судебникъ. Иванъ III былъ богаче всѣхъ прежнихъ князей. У него было много новыхъ земель, и онъ прекратилъ выходъ въ Орду (§ 83). Иванъ много получалъ съ богатаго Новгорода и со всѣхъ подданныхъ, которые становились зажиточнѣе прежняго. Кромѣ податей, онъ собиралъ много разныхъ мытъ — пошлинъ съ внутренней торговли. Тогда же появились на Руси горные промыслы.

Жизнь становилась шире и разнообразнъе, развивались умственныя потребности, — и московская Русь впервые почувствовала необходимость войти въ связи съ Западомъ, чему содъйствовала также Софья. Тогда начались сношенія русских съ иностранными державами—съ Австріей, Даніей, Римомъ, Венеціей, Турціей и Греціей. Иванъ III любилъ призывать иностранныхъ мастеровъ изъ Германіи, Италіи и Греціи. Возникло небывалое въ Москвъ умственное движеніе, которое охватывало значительный кругъ людей, послужившій истиннымъ началомъ русской интеллиенціи (§ 65): уже не одни р'ядкіе церковные книжники, но многія лица разныхъ классовъ задумывались надъ отвлеченными вопросами. Конечно, умственное движение должно было сосредоточиваться въ области религіи, за отсутствіемъ свътскихъ знаній. Это — ереси, которыя играли ту же роль и на Западѣ (§ 34). Первая обширная ересь на Руси, стригольники, явилась въ концъ 14-го в. (§ 103); но гораздо важнъе была ересь временъ Ивана III — жидовство, бывшее отчасти развитіемъ стригольничьяго движенія. Оно затронуло всі лучшіе умы, вызвало горячую борьбу и пріобрело даже политическое значеніе, когда перешло въ Москву. Оно привело къ сознанію потребности въ умственныхъ и нравственныхъ преобразованіяхъ.

§ 115. Геннадій, Іосифъ Санинъ и Нилъ Сорскій. — Жидовство быстро распространилось въ высшемъ обществ Москвы:
ему сочувствовали многіе бояре, съ Патрик вевыми во глав в, и
вдова Ивана Молодого; самъ Иванъ III не трогалъ еретиковъ.
Но въ Новгород воказался упорный защитникъ православія — архіепископъ Геннадій, челов вкъ см втливый, кинжный и настойчи-

вый до неумолимости. Долго его усилія оставались тщетными: еретики, пользуясь вліяніемъ при дворѣ, даже произвели своего единомышленника въ митрополиты. Но Геннадій смѣло изобличалъ самого митрополита, осуждаль даже излишнюю мягкость Ивана III и писаль грозныя посланія іерархамь. Наконець, и епископы стали требовать преслідованія еретиковь. Чувствуя всю тяжесть борьбы, Геннадій призваль къ себѣ на помощь другого недюжиннаго человъка, Іосифа Санина. Сынъ московскаго дворянина, Іосифъ смолоду удалился въ монастырь, гдв прославился подвижничествомъ. Онъ былъ такъ неумолимъ къ себѣ, что основалъ собственную строжайшую обитель, въ лѣсной глуши Волоколамска. Здѣсь, кромѣ иноческихъ подвиговъ, Іосифъ занимался священными книгами и сталъ первымъ начетчикомъ на Руси. Онъ началъ писать горячія посланія духовенству и обличенія противъ еретиковъ; его сочиненія были собраны по-томъ въ одну книгу, подъ названіемъ "Просвѣтитель". Сверхъ того, Іосифъ получилъ доступъ къ Ивану III, который очень уважалъ его за ученость и святость жизни. Софья, ненавидѣвшая жену Ивана Молодого, помогала ему. Подъ вліяніемъ Геннадія и Іосифа, еретики потеряли умственное вліяніе: поставленный ими митрополить отрекся отъ престола, а Иванъ III созвалъ соборъ для суда надъ еретиками (1504). Ихъ вожди частью были сожжены, частью искальчены и заключены по тюрьмамъ и монастырямъ. Но самая ересь продолжала существовать, хотя тайно и въ слабыхъ размърахъ: до сихъ поръ встрѣчаются ея послѣдователи, которые съ негодованіемъ про-износять имя осифлянт (приверженцевъ Іосифа).

Жидовство возбудило умственную дѣятельность общества. Геннадій сталь требовать учрежденія училищь для духовенства и перевель недостающія книги св. Писанія съ латинскаго и еврейскаго, при помощи придворнаго переводчика и одного доминиканца, принявшаго православіе. Соборъ 1504 г. приняль мѣры къ исправленію духовенства. Тогда же, подлѣ крупныхъличностей Геннадія и Іосифа, выдвинулся Нилъ Сорскій. Это быль крестьянинъ, смолоду поступившій въ Кириловъ-Бѣлозерскій монастырь, но вскорѣ ушедшій на Авонъ. Нилъ возвратился ученымъ человѣкомъ, съ знаніемъ греческаго языка и съ высокимъ идеаломъ монашества. Онъ основалъ, близъ Кирилова-Бѣлозерскаго монастыря, на р. Сорт, скитъ — нѣчто среднее между общежительнымъ монастыремъ и уединенной пещерой: въ скиту живутъ два-три монаха, каждый въ отдѣльной кельѣ;

по они помогають другь другу. Нилъ придавалъ значеніе не вившнему аскетизму, а внутрениему — удаленію отъ мірскихъ номысловъ, чтенію св. Писанія, молитвѣ: онъ требовалъ полнаго нищенства и возмущался твмъ, что монастыри владвютъ землями и крестьянами. Какъ человъкъ, уважаемый всъми и самимъ Иваномъ III, онъ былъ призванъ на соборъ 1504 г., гдъ первый подняль вопросъ о томъ, должны ли монастыри владъть селами? Уже митрополить Кипріань, при Донскомъ, писаль: "святыми отцами не предано, чтобы инокамъ держать села и людей; древніе отцы богатства не копили; пагуба чернецамъ селами владъть и туда часто ходить". Но тогда только возникло сомнъніе у одного іерарха насчеть церковныхъ имуществъ; теперь же Ниль прямо поставиль этоть вопрось. Ивань III, съ политической точки зрѣнія, сочувствовалъ Нилу: онъ самъ думаль объ отнятіи монастырскихъ имуществъ. Но Іосифъ Санинъ и большинство отстояли право монастырей на владёніе селами. Съ тъхъ поръ Іосифъ и Нилъ стали заклятыми врагами. Нилъ упрекалъ Іосифа въ жестокостяхъ съ еретиками; Іосифъ называлъ самого Нила еретикомъ. Нилъ возставалъ противъ ложнаго благочестія, противъ ханжества, противъ монаховъ-попрошаекъ и ихъ чудесъ, очищалъ житія святыхъ отъ позднъйшихъ вставокъ: Іосифъ уличалъ его въ невъріи. Эта борьба, вызвавшая много литературныхъ произведеній, была прекращена смертью Нила, вскоръ послъ собора 1504 г. Около того же времени умеръ Геннадій, покинувшій свою должность, такъ какъ врагамъ удалось обвинить его во взяткахъ. Іосифъ пережилъ своихъ знаменитыхъ современниковъ и самого Ивана III.

§ 116. Казачество. — При такомъ умственномъ движеніи и при такой силѣ государства, немыслимо было чужеземное иго, хотя бы самое слабое. Внѣшняя политика должна была преслѣдовать болѣе широкія цѣли, чѣмъ прежде. Она сосредоточивалась на двухъ задачахъ уже не мѣстнаго, московскаго значенія: это, съ одной стороны, тогдашній восточный вопросъ, уничтоженіе татарщины, съ другой — вопросъ западно-европейскій, борьба съ Польшей.

Татарская сила постоянно слабѣла, по мѣрѣ развитія русскаго народа. Явственно сокращались даже ея виѣшніе предѣлы. Понемногу исчезало самое раздолье степняковъ, это безбрежное море роскошныхъ травъ съ переливчатыми цвѣтами, могильная тишина котораго нарушалась лишь пискомъ ястреба вверху да таинственнымъ шелестомъ впизу, когда не раскидывался на немъ случайный таборъ кочевниковъ. Здѣсь еще со временъ бродниковъ (§ 45) кишѣла наша вольница, въ родѣ молодцовъ-повольничковъ (§ 51). Позднѣе, когда у Оки и нижняго Днѣпра образовалась живая изгородь засѣчной стражи, вольница разросталась отъ притока станичниковъ (§ 98), слѣды которыхъ видны и теперь въ насыпяхъ и курганахъ южныхъ губерній. Это легкое воинство пріобрѣтало привычки степняковъ и заимствовало у бусурманъ названіе казаковъ (§ 83).

Казачество порождено двумя причинами — внутреннею и внъшнею. Быстрое усиление самодержавия, къ которому еще не приспособилась первобытная вольность населенія, да бъдность государства поддерживали изначальную привычку "разбрестись розно". Татары также заставляли народъ разбътаться, да еще придавали нравственную силу бъглецамъ, освящая ихъ выходъ изъ русскаго строя знаменіемъ борьбы съ невърными иноплеменниками. Казаки — сбродъ всякихъ выходцевъ изъ Руси, въ особенности же холоповъ. Эти нищіе бѣжали на южныя окраины или Украйны, въ чисто-поле древнихъ богатырей. Тамъ встръчало ихъ привольное житье. Тамъ былъ полный просторъ для силы-волюшки, которая еще ходила ходуномъ по косточкамъ и просилась "полевать", охотиться. А продовольствія было достаточно для невзыскательной забубенной головы, которая не дорожила и собой: всегда можно было "показаковать" насчеть татарвы, а въ крайнемъ случав — и насчетъ своихъ. Бътлецы составляли общины, связанныя кръпкимъ духомъ товарищества и управляемыя сходкой или кругом, который избиралъ атамана. Съ ними ничего нельзя было подълать, при слабости государственнаго наряда, при отсутствіи границъ въ степяхъ. Ктому же они приносили существенную пользу своею борьбой съ татарами и заселеніемъ травяныхъ пустынь. Вотъ почему правительство вскоръ бросило мысль "казнить ослушниковъ, кто пойдетъ самодурью на Донъ въ молодечество". Оно стало прощать казакамъ побъги и принимало ихъ на свою службу, съ обязательствомъ жить въ пограничныхъ городахъ и сторожить границы. Такъ образовался среди этой вольницы осъдлый отдълъ, — казаки *городовые* или "сторожевые". Они возникли преимущественно на *Дону*, и больше изъ рязанцевъ: лътопись впервые глухо упоминаетъ о нихъ при Василіи Темномъ. Но съ теченіемъ времени, по мѣрѣ ослабленія татаръ, казачество распространялось по всемъ южнымъ окраинамъ, въ особенности же на низовьяхъ Днъпра. Новые пришельцы, съ

характеромъ еще не установившимся, кочевымъ, уходили подальше въ степь и не признавали надъ собой никакого правительства. Это - вольные или "степные" казаки, народъ опасный, отчаянный, грабившій все, что ни попадалось подъ руку: они одинаково охотно дрались и съ татариномъ, и съ своимъ братомъ, городовымъ казакомъ. Первоначально особенно отважна и многочисленна была донская вольница, которая господствовала на водахъ Волги, не давая проходу какъ азіатскимъ караванамъ, такъ и русскимъ купцамъ и царскимъ посламъ. Впослъдствін историческое значеніе перешло къ казакамъ дивпровской Украйны. Они показались почти въ одно время съ донцами, подъ именемъ то малороссійских казаковъ, то "украинцевъ", то "черкасъ" (по ихъ главному притону въ городъ Черкасахъ). Сначала это были бъглые польскіе холопы да русскіе, уходившіе отъ польскаго господства изъ Галича, Волыни, Подоліи и Кіева, въ особенности когда стала развиваться церковная унія. Подъ гнетомъ поляковъ и натискомъ татаръ украинцы превратились изъ мирныхъ рыболововъ въ отважную вольницу. Баторію (§ 111) удалось обратить ихъ въ правильное воинство, записавъ въ списки: отсюда название "реестровыхъ" казаковъ, соотвътствовавшихъ городовымъ на Дону. Но около половины 16-го в. подлё нихъ вновь явилась такая же вольница, какъ на Дону, подъ именемъ запорожиевъ.

§ 117. Прекращение татарскаго ига. — Не одно развитие русскаго народа подрывало силу татаръ. Она разлагалась внутренно. Въ началъ періода татары уже распались на три самостоятельныя Орды (§ 82). Отъ нихъ отваливались другія частицы, въ родъ разбойничьихъ шаекъ, которыя враждовали съ ними и поглощали другъ друга. Ханы Золотой Орды старались подчинить себѣ непокорныхъ подручниковъ: отсюда ихъ вѣчная борьба съ Казанью и Крымомъ, которые обращались къ русскимъ за помощью. Въ самомъ Сарав свирепствовали усобицы, вследствіе козней разныхъ искателей престола. Московскіе князья искусно и неотступно разжигали ихъ: они ласкали татарскихъ князьковъ-перебъжчиковъ, облекали ихъ въ высокіе саны, а больше всего поселяли ихъ, для сторожевой службы, въ пограничныхъ мъстахъ, въ Касимовъ, Каширъ и Серпуховъ. Видя такое ослабление татаръ, Иванъ III не обращалъ на нихъ вниманія, не исполняль никакихь обязательствъ передъ ними и тайно поддерживаль нападенія повольниковь, которые однажды пробрались изъ Вятки до самаго Сарая. Ханъ Золотой Орды, Ахмат (Магометь), рѣшился, наконець, наказать его. Понадѣявшись на союзь съ Казиміромъ литовскимъ, который распаляль его ненависть къ Москвѣ, онъ воскликнулъ, что, подобно Батыю, приведетъ великаго князя плѣнникомъ и покончить со всѣмъ христіанствомъ. Ахматъ началъ опустошать русскія области, требуя, чтобы Иванъ присылалъ ему выходы, кланялся его изображенію и выслушиваль его грамоты, стоя на колѣ-



няхъ. Осторожный и боязливый Иванъ не зналъ, какъ поступить. Но убъжденія Софьи и ростовскаго архіепископа, Вассіана Рыло, упрекавшаго его въ трусости, а также негодованіе народа заставили его собрать большое войско и выступить противъ Ахмата на р. Угру (1480). Дъло не дошло до боя: противники боялись другъ друга и нъсколько мъсяцовъ стояли на разныхъ берегахъ ръки. Настала зима; ударили жестокіе морозы, такъ что глаза слипались; а татары ободрались

почти до наготы. Литовцы и не думали нападать на русскихъ съ тыла, а позади татаръ, въ Сарав, было непокойно. Ахматъ внезапно ушелъ. Подъ Азовомъ онъ быль заръзанъ, въ собственной ставк'в, ногайскими и тюменьскими татарами. Сыновей Ахмата преследовала ожесточенная вражда крымскихъ Гиреевъ. Менгли-Гирей, который задумаль разрушить Сарай и сбросить съ себя зависимость отъ Порты, наложившей на него дань, сталъ верпымъ союзникомъ Ивана III. Онъ напалъ на Золотую Орду. Сыновья Ахмата были перебиты; Сарай разрушенъ дотла, какъ свидътельствуютъ его развалины 1). Такъ окончилось существование Золотой Орды, а съ нею и татарское иго въ Россіи. Въ то же время ослабъло и новое царство Казанское, гдъ кипъла борьба за престолъ между двумя братьями. Одинъ изъ нихъ, Махметъ-Аминъ, попросилъ помощи у Ивана и назвалъ его своимъ "отцомъ"; свергнувъ своего соперника, онъ сталъ подручникомъ Москвы.

§ 118. Наступленіе на западъ. Смерть Ивана III. — При Иванъ III западный вопросъ уже сталъ важнъе восточнаго. Литва, соединившись съ Польшей и захвативъ всю юго-западную Русь, стала опасною сосъдкой. Она старалась остановить развитіе Москвы и соединялась со всёми ея врагами. Съ своей стороны, Москва, уже въ силу потребности въ сплоченіи, вовлекалась въ смертельную борьбу съ Литвой изъ-за русскихъ земель. Ея властители теперь впервые высказали мысль, что вс'в русскія области должны составлять одно государство: въ сношеніяхъ съ иностранцами, Иванъ III сталъ называть себя государем всея Руси и съ замъчательнымъ упорствомъ держался этого титула. Такъ около 1500 г. съверо-восточная Русь перешла въ наступление относительно Запада. Литовская политика Ивана III отличалась особеннымъ упорствомъ и искусствомъ. Во все его царствованіе, наряду съ громкими событіями, правильно шло дёло тихихъ пріобр'єтеній насчеть Литвы по мелочамъ. Этому содъйствовало отвлечение на западъ внимания Казиміра, который искаль богемскаго престола для своего сына, а также неурядицы между литовскими панами. Но

<sup>1)</sup> Эти развалины, планъ которыхъ представленъ на предыдущей страницѣ, — безпорядочныя кучи кургановъ и насыпей, пересохшія русла канавъ п водоемовъ, обломки стѣнъ, валовъ, изрѣдка кирпичныхъ построекъ. Кругомъ, на разстояніи 300 верстъ, видны слѣды татарскихъ поселеній. По самой срединѣ развалинъ Сарая цѣлый холмъ: по преданію, въ немъ и теперь сидитъ Мамай, живой, и сторожитъ зарытаго тамъ золотаго коня.

болли въ клъткахъ даже потомковъ князей; мучили и грабили ниаже иностранцевъ, особенно врачей, если имъ не удавалось гуеченье. Наконецъ, стали казнить жидовствующихъ, и въ то "Ре время внезапно умерла въ тюрьмъ ихъ покровительница, сеглена. Ивана стали называть Грознымъ. Женщины падали въ нобморокъ отъ одного сердитаго взгляда великаго князя; челос битчики нёмёли, съ жалобами въ рукахъ, когда онъ появлялся с на престолъ; придворные трепетали за свою жизнь и не знали, з какъ развлекать своего господина. Софья также становилась все болье недоступной. Наконець, черезъ два года послъ ел . смерти, умеръ Иванъ III, 65-ти лътъ отъ роду (1505). Не стало одного изъ самыхъ крупныхъ государей Руси и своего времени. Далеко не храбрецъ, не полководецъ и вовсе непривлекательная личность, Иванъ III вездъ побъждалъ и все стягиваль къ себъ, умъя раздълять своихъ противниковъ, а самъ выступая всюду съ подавляющею силой, въ полномъ, тихо изго-1 товленномъ снаряженіи. Постигнувъ потребность своего народа, 1 онъ выставилъ правило, что вся власть на Руси, а также всъ с нѣкогда русскія земли должны примкнуть къ Москвѣ, которая должна стать оплотомъ православія и въ чужихъ краяхъ. И рушился старый строй въ лицѣ Новгорода, исчезъ позоръ татарскаго ига, русскія земли въ Литвъ потянули обратно къ Москвъ. А въ самой Москвъ сильно шагнуль впередъ внутренній нарядь, скрупляемый самодержавіемь. Подъ вліяніемь Запада, развилось военное дёло, въ особенности артиллерія; возникло небывалое умственное движеніе; обогатился внѣшній быть. Ивана боялись, но не любили: лѣтописи холодно отмѣчають его кончину. Но чувствовалось его значеніе, какъ представителя главныхъ свойствъ и потребностей русскаго народа: въ этомъ народъ зародилось тогда національное самосознаніе.

§ 119. Василій III и самодержавіе.—Ивану III наслѣдоваль сынь его, Василій III 1). Онь походиль на отца постоян-

¹) Прилагаемый портреть Василія III взять изт Герберштейна (Rerum moseoviticarum commentarii. 1549), въ нѣсколько уменьшенномъ видѣ. Гравюра у Герберштейна исполнена по карандашному рисунку Гиршфогеля (1547), который хранится въ Императорской Публичной Библіотекѣ. Но у Гиршфогеля лицо Василія III еще болѣе сурово и менѣе красиво. И у него нѣтъ никакой обстановки, кромѣ герба: теремъ съ видами изъ оконъ и колонны московскаго пошиба прибавлены впослѣдствіп. На нашемъ рисункѣ Василій III сидитъ въ креслѣ. На немъ колпакъ съ мѣховой оторочкой и кафтанъ на запонахъ, съ мѣховымъ воротникомъ, маленькимъ сравнительно съ овчиной Ивана III (§ 112). Надъ портретомъ

почти до наготы. Литовцы и не думали нападать на русских съ тыла, а позади татаръ, въ Сараѣ, было непокойно. Ахмат внезапно ушелъ. Подъ Азовомъ онъ былъ зарѣзанъ, въ сос ственной ставкѣ, ногайскими и тюменьскими татарами. Сынове Ахмата преслѣдовала ожесточенная вражда крымскихъ Гиреевъ Менгли-Гирей, который задумалъ разрушить Сарай и сброситі съ себя зависимость отъ Порты, наложившей на него дань, сталъ вѣрнымъ союзникомъ Ивана III. Онъ напалъ на Золотую Орду. Сыновья Ахмата были перебиты; Сарай разрушенъ дотла, какъ свидѣтельствуютъ его развалины 1). Такъ окончилосъ существованіе Золотой Орды, а съ нею и татарское иго въ Россіи. Въ то же время ослабѣло и новое царство Казанское, гдѣ кипѣла борьба за престолъ между двумя братьями. Одинъ изъ нихъ, Махметъ-Аминъ, попросилъ помощи у Ивана и назвалъ его своимъ "отцомъ"; свергнувъ своего соперника,

онъ сталъ подручникомъ Москвы.

§ 118. Наступленіе на западъ. Смерть Ивана III. — При Иванъ III западный вопросъ уже сталь важнъе восточнаго. Литва, соединившись съ Польшей и захвативъ всю юго-западную Русь, стала опасною сосъдкой. Она старалась остановить развитіе Москвы и соединялась со всёми ея врагами. Съ своей стороны, Москва, уже въ силу потребности въ сплоченіи, вовлекалась въ смертельную борьбу съ Литвой изъ-за русскихъ земель. Ея властители теперь впервые высказали мысль, что всѣ русскія области должны составлять одно государство: въ сношеніяхъ съ иностранцами, Иванъ III сталъ называть себя государем всея Руси и съ замъчательнымъ упорствомъ держался этого титула. Такъ около 1500 г. съверо-восточная Русь перешла въ наступление относительно Запада. Литовская политика Ивана III отличалась особеннымъ упорствомъ и искусствомъ. Во все его дарствованіе, наряду съ громкими событіями, правильно шло дёло тихихъ пріобрётеній насчеть Литвы по мелочамъ. Этому содъйствовало отвлечение на западъ вниманія Казиміра, который искаль богемскаго престола для своего сына. а также неурядицы между литовскими панами. Но

<sup>4)</sup> Эти развалины, планъ которыхъ представленъ на предыдущей страницѣ, — безпорядочныя кучи кургановъ и насыпей, пересохшія русла канавъ и водоемовъ, обломки стѣнъ, валовъ, изрѣдка кирпичныхъ построекъ. Кругомъ, на разстояніи 300 верстъ, видны слѣды татарскихъ поселеній. По самой среднив развалить Сарая цѣлый холмъ: по предапію, въ немъ и теперь сидитъ Мамай, живой, и сторожитъ зарытаго тамъ золотаго коня.

гали въ клъткахъ даже потомковъ князей; мучили и грабили даже иностранцевъ, особенно врачей, если имъ не удавалось леченье. Наконецъ, стали казнить жидовствующихъ, и въ то же время внезапно умерла въ тюрьмъ ихъ покровительница, Елена. Ивана стали называть Грознымъ. Женщины падали въ обморокъ отъ одного сердитаго взгляда великаго князя; челобитчики нёмёли, съ жалобами въ рукахъ, когда онъ появлялся на престолъ; придворные трепетали за свою жизнь и не знали, какъ развлекать своего господина. Софья также становилась все болье недоступной. Наконець, черезъ два года послъ ея смерти, умеръ Иванъ III, 65-ти лътъ отъ роду (1505). Не стало одного изъ самыхъ крупныхъ государей Руси и своего времени. Далеко не храбрецъ, не полководецъ и вовсе непривлекательная личность, Иванъ III вездѣ побѣждалъ и все стягиваль къ себъ, умън раздълять своихъ противниковъ, а самъ выступая всюду съ подавляющею силой, въ полномъ, тихо изготовленномъ снаряжении. Постигнувъ потребность своего народа, онъ выставилъ правило, что вся власть на Руси, а также всъ нѣкогда русскія земли должны примкнуть къ Москвѣ, которая должна стать оплотомъ православія и въ чужихъ краяхъ. И рушился старый строй въ лицѣ Новгорода, исчезъ позоръ татарскаго ига, русскія земли въ Литвѣ потянули обратно къ Москвъ. А въ самой Москвъ сильно шагнулъ впередъ внутренній нарядь, скрупляемый самодержавіемь. Подъ вліяніемь Запада, развилось военное дёло, въ особенности артиллерія; возникло небывалое умственное движеніе; обогатился внѣшній быть. Ивана боялись, но не любили: лѣтописи холодно отмѣчають его кончину. Но чувствовалось его значеніе, какъ представителя главныхъ свойствъ и потребностей русскаго народа: въ этомъ народъ зародилось тогда національное самосознаніе.

§ 119. Василій III и самодержавіе.—Ивану III наслѣдоваль сынь его, Василій III 1). Онь походиль на отца постоян-

¹) Прилагаемый портреть Василія III взять изь Герберштейна (Rerum moseoviticarum commentarii. 1549), въ нѣсколько уменьшенномъ видѣ. Гравюра у Герберштейна исполнена по карандашному рисунку Гиршфогеля (1547), который хранится въ Императорской Публичной Библіотекѣ. Но у Гиршфогеля лицо Василія III еще болѣе сурово и менѣе красиво. И у него нѣтъ никакой обстановки, кромѣ герба: теремъ съ видами изъ оконъ и колонны московскаго пошиба прибавлены впослѣдствіи. На нашемъ рисункѣ Василій III сидитъ въ креслѣ. На немъ колпакъ съ мѣховой оторочкой и кафтанъ на запонахъ, съ мѣховымъ воротникомъ, маленькимъ сравнительно съ овчиной Ивана III (§ 112). Надъ портретомъ



Василій III Ивановичъ.

ствомъ, выдержкой, терпѣливостью; но былъ болѣе подозрителенъ, скрытенъ и благочестивъ: онъ принялъ схиму передъ смертью, вопреки совътамъ приближенныхъ. Онъ правильно продолжалъ дело своего отца, но былъ не такъ счастливъ, встрвная болве препятствій. Это—последній "собиратель русской земли", т. е. сверо-восточной Руси: юго-западную надо было завоевывать, а не собирать. Василій мирно присоединиль къ Москвъ послъднія области—Псковъ и остальную часть Рязани. Въ Псковъ онъ внезапно назначилъ своего намъстника, князя Репню-Оболенскаго, который "былъ лютъ до людей". Псковичи называли его Найденомъ, потому что онъ явился въ нимъ "не будучи прошенъ и объявленъ": его просто нашли неожиданно на загородномъ дворъ. Исковичи послали своихъ посадниковъ и бояръ жаловаться на намъстника. Но Василій оставиль ихъ у себя заложниками, обвиняя псковичей въ томъ, что они "государское имя презирали". Онъ потребовалъ, чтобы они уничтожили въче, выдали его колоколъ и приняли московскихъ нам встниковъ. Псковичи умоляли "не погубить ихъ до конца". Но Василій предсталь къ нимъ самъ, съ большимъ войскомъ. Никогда не было такой скорби у псковичей: они плакали и стонали цёлые сутки, бросаясь другь другу въ объятія. Вёчевой колоколь быль увезень ночью. Тогда же, безь сборовь, должны были потянуться въ Москву до 300 лучшихъ семействъ; а на ихъ мъсто прислали поволжскихъ купцовъ. Деревни выселенцовъ Василій отдаль своимъ боярамъ, а въ Псковъ прислаль на кормъ и постой своихъ намъстниковъ, дьяковъ и пищальниковъ. Такъ "отнялась слава псковская" (1510), говоритъ льтописень. Затьмъ Василій покончиль съ Рязанью. Уже Иванъ III распоряжался ею по произволу, въ малолътство ея владътеля, Ивана Ивановича. Теперь этотъ князь выросъ, а Рязанью продолжали управлять москвичи. Иванъ Ивановичъ возсталь-было, но его посадили въ тюрьму, откуда онъ бъжаль въ Литву; а Рязань была присоединена къ Москвъ. Такъ какъ рязанцы отличались храбрымъ и буйнымъ характеромъ, то ихъ цѣлыми толпами переселяли въ предѣлы московскаго государства. Та же тяжелая властная рука чурствовалась въ самой семь великовня жеской. Василій III такъ угнеталь своихъ

латинская надпись. Воть ея переводъ: "Я—русскій Царь и Господинъ по праву крови. Я ни у кого не покупаль государственнаго титула ни просьбами, ни деньгами. Я не подвластенъ ничьему закону. Вѣрую только во единаго Христа и презираю нищенски вымаливаемыя почести".

братьевъ, что одинъ изъ нихъ бѣжалъ въ Литву. Когда умирали его родственники, онъ отбиралъ ихъ наслѣдіе.

Василій шель по стопамь отца и въ развитіи самодержавія. Онъ быль высоком врн ве и неумолим ве его. Иванъ III хоть изредка совещался съ боярами; Василій же окончательно заперся въ своемъ дворцѣ, съ дворецкимъ Шигоной Поджогинымо и несколькими дьяками, такъ что боярская дума существовала только по имени. Вообще боярство клонилось къ упадку. Надъ нимъ возвышались ничтожные люди — боярскія дъти и дьяки, которые всъмъ были обязаны государю. Василій давалъ своимъ любимцамъ не вотчины, а помъстья, какъ жалованье за службу, и отнималь ихъ при малейшемъ нерадении. Этихъ помѣщиковъ было уже до 3000. Бояре, которыхъ было немного, не могли и думать о сопротивлении. Къ тому же у нихъ не было вождей. Самые сильные и умные изъ нихъ, князья Патриктевы (§ 114), были уничтожены еще при Иванъ III. Они ненавидѣли Софью, какъ главнаго врага боярства, и за это были пострижены въ монахи. Старшій Патриквевъ скоро умеръ. Сынъ его, князь Василій, въ монашествъ Вассіанъ Косой, быль переведень изъ Кирилова - Бѣлозерскаго монастыря въ Москву. Онъ славился умомъ, начитанностью и непреклонною волей. Вассіанъ продолжалъ дѣло своего отца и своего учителя, Нила Сорскаго (§ 114): онъ горячо боролся съ жившими еще друзьями Софьи, особенно съ Іосифомъ Санинымъ. Казалось, возобновлялась борьба партій временъ Ивана III, тёмъ болёе, что еще былъ живъ, томившійся въ тюрьмё, пле-мянникъ Василія III и его единственный соперникъ, Димитрій (§ 113). За Вассіана стояли нівкоторые бояре, въ томъ числів Семенъ Курбскій, и у него явился хорошій помощникъ-Максимь Грекь. Это быль весьма ученый и развитой монахъ съ Авона, который учился въ Парижъ и путешествовалъ по Италіи. Василій III самъ выписалъ его для исправленія старыхъ церковныхъ книгъ и для перевода новыхъ. Максимъ исправилъ много ошибокъ въ церковныхъ книгахъ, сдёлалъ много переводовъ и написалъ умныя сочиненія противъ предразсудковъ и суевърій русскаго народа. Понятно, что Максимъ подружился съ Вассіаномъ; и они вздумали возобновить умственное движеніе временъ Ивана III, поднявъ вопросъ Нила о непристойности монастырямъ владъть селами. Но ихъ постигла неудача, связанная съ развитіемъ самодержавія. Друзья не нравились Василію III своей ненавистью къ "осифлянамъ", которые усивли

угодить ему; но окончательно погубиль ихъ случай. Не имѣя дѣтей, Василій рѣшился развестись съ своей женой, послѣ 22-лѣтняго брака, и жениться на другой. Митрополить (изъ осифлянъ), а за нимъ все духовенство и бояре одобрили замыселъ государя; но Вассіанъ Косой и Максимъ Грекъ горячо возстали противъ этого нарушенія церковныхъ уставовъ. Василій достигъ развода и женился на Еленю, дочери литовскаго выходца, князя Глинскаго. Максимъ былъ обвиненъ въ порчѣ церковныхъ книгъ, а Вассіанъ въ составленіи еретическихъ сочиненій, и оба были заточены въ монастыри.

Такъ были уничтожены послёдніе слёды партіи, опасной для самодержавія; въ то же время Димитрій умеръ въ темниці отъ истязаній. Тогда-то Василій пріобрёль власть, которой не было ни у одного монарха въ мірі, по словамъ німецкаго посла, Герберштейна. По малійшему подозрінію подвергались опалі самые приближенные люди, свергались съ престоловъ епископы и самъ митрополить. Всі подданные стали смотріть на себя, какъ на "холоповъ" князя, а его называли "ключникомъ и постельникомъ Божіимъ". Они служили ему безпрекословно и безъ жалованья: одинъ дьякъ, котораго отправляли посломъ въ Віну, сказаль, что ему не на что іхать; у него отобрали имущество, а самого бросили въ тюрьму, гді онъ и умеръ. Но при Василіи было меньше казней, чімъ прежде. Его политика была утонченніе. На словахъ и по внішности, онъ сохраняль старые нравы и обычаи; но въ сущности тихо и искусно отміняль ихъ, пользуясь всякимъ случаемъ.

§ 120. Внішняя политика. Глинскій. — И во внішней по-

§ 120. Внѣшняя политика. Глинскій. — И во внѣшней политикѣ Василій III шель по стопамь своего отца. У него то же стремленіе къ Западу, которое поддерживалось Еленой, воспитанной въ польскихъ понятіяхъ. Изъ любви къ молодой женѣ, которой онъ черезчуръ довѣрялъ, Василій даже сдѣлалъ преступленіе въ глазахъ русскихъ — сталъ брить бороду. Онъ поддерживалъ почти постоянныя сношенія съ Вѣной и даже съ папами, такъ что католики считаютъ его время лучшею для себя порой въ древней Россіи. Василія связывала съ Западомъ и главная опасность, которая сосредоточилась въ Литвой, тѣмъ болѣе, что крымцы измѣнили политику: видя усиленіе Москвы, они отстали отъ нея и вступили въ союзъ съ Литвой. Соотвѣтственно измѣнилась и политика Москвы: старый врагъ нѣмцевъ, она стала теперь союзницей бранденбургскихъ курфюрстовъ и тевтонскихъ рыцарей. Москва и Литва ждали только случая, чтобы возобно-

вить войну, тъмъ болъе, что Александръ литовскій (§ 118) уже умеръ, а братъ его, Сигизмундъ, сталъ принуждать его вдову къ переходу въ католичество. Случай представился въ лицъ дяди Елены, Михаила Глинскаго. Это быль потомокъ татарскаго князька, который бъжаль въ Литву, принялъ католичество и получиль вотчину Глинскъ въ Малороссіи. Изв'єстный и въ Европъ, гдъ онъ много путешествовалъ, этотъ князь славился богатствомъ, знатностью и военнымъ дарованіемъ, а еще болѣе образованностью и привътливостью европейца. Глинскій играль первую роль не только въ Литвѣ, но и въ Польшѣ: онъ былъ другомъ и правою рукой Александра, по смерти котораго мечталъ даже занять литовскій престоль. Онь возненавиділь Сигизмунда, какъ счастливаго соперника, а тотъ отвъчалъ ему пренебреженіемъ, опираясь на зависть къ нему остальныхъ пановъ. Глинскій передался къ Василію III, со своими братьями, единомышленниками и землями, и взволновалъ южную Русь противъ поляковъ.

Василій послаль ему войско на помощь, которое взяло Смоленскъ, послъ трехлътнихъ усилій, благодаря пушкарямъ, выписаннымъ черезъ Глинскаго съ Запада. Но война длилась цёлыхъ 15 лётъ. Однажды князю Константину Острожскому удалось отомстить русскимъ за Ведрошъ (§ 118): онъ воспользовался раздорами ихъ воеводъ и превосходствомъ своей артиллеріи и нанесь имъ жестокое пораженіе у Орши (1514). Литовцамъ помогло мимолетное соединение Гиреями татаръ крымскихъ, казанскихъ, ногайскихъ, которые такъ неожиданно напали на русскихъ, что захватили сотни тысячъ плънныхъ и доходили до Коломны. Но вследъ затемъ Орды снова перессорились — и крымцы угомонились, а казанскій царь призналъ себя подручникомъ Москвы. Русскіе оправились, стали изъ года въ годъ опустошать литовскія земли и даже потребовали себъ Кіева, Полоцка. Витебска и другихъ городовъ, которые польскій король "держить за собою неправдою". Кончилось тъмъ, что ихъ завътная мечта, Смоленскъ, остался за Москвой. Глинскій над'ялся, что его вознаградять этимъ городомъ; но ему ничего не дали. Онъ задумалъ изм'внить Василію и снова бѣжаль къ полякамъ; но его схватили на дорогѣ и бросили въ тюрьму. Заступничество племянницы и переходъ въ православіе спасли его впосл'ядствін: онъ даже сталъ другомъ великаго князя.

Война съ Литвой расширяла вифшиія сношенія Русп

отъ Волги до Вѣны. Но они пошли еще дальше къ концу жизни Василія. Москва заключала миры, перемирія и союзы со шведами, ганзеатами и датчанами. Она переговаривалась съ Портой, которая хлопотала за казанцевъ и крымцевъ, и съ напой, который звалъ Василія въ крестовый походъ, чтобы отстаивать "свою отчину константинопольскую".

§ 121. Правленіе Елены и бояръ. — Василій умеръ вне-

§ 121. Правленіе Елены и бояръ. — Василій умеръ внезаино, отъ язвы, 55-ти лѣтъ отъ роду (1533). Онъ оставилъ двоихъ сыновей, изъ которыхъ старшему, Ивану IV,
было всего три года, на попеченіе своей "жены горемычной".
Умирающаго тревожила мысль о смутахъ: "Молись, отецъ, о
земскомъ строеніи", шепталъ онъ любимому игумену. На Руси
впервые, послѣ Ольги (§ 19), настало правленіе женщины
(1533—1538). Оно было прямымъ продолженіемъ княженія
Василія III, благодаря строгимъ преданіямъ, хранившимся въ
боярской думѣ, которую направлялъ сначала Михаилъ Глинскій, по желанію покойнаго великаго князя. Сама Елена
Глинская оказалась женщиною безстрашной и проницательной скій, по желанію покойнаго великаго князя. Сама Елена Глинская оказалась женщиною безстрашной и проницательной. При ней развивалась удачная политика Москвы относительно сосёдей, строились и укрёплялись города, усиливались переселенія, даже пришло въ порядокъ денежное дёло. Тёмъ не менѣе никто не любилъ правительницы, какъ видно и изъ настроенія лѣтописцевъ. Въ этой суровой и рѣшительной иностранкѣ, чувствовавшей свое превосходство по воспитанію, русскіе видѣли ополяченную татарку, обязанную своимъ величіемъ дядѣ-перебѣжчику и помилованному измѣннику да браку, нарушенному ею дружбой съ княземъ Иваномъ Овинюй-Телепневымъ-Оболенскимъ. Ихъ враждебность разгорѣлась, когда Елена отдала всю власть этому честолюбивому потомку Рюриковичей, который оказался готовымъ на все для собственнаго благополучія. Бояре, мечтавшіе сами властвовать въ правленіе женкоторый оказался готовымъ на все для собственнаго благополучія. Бояре, мечтавшіе сами властвовать въ правленіе женщины, начали крамольничать тайкомъ, пріученные Василіемъ III къ молчанію и внѣшней покорности. Чтобы предупредить свою погибель, Оболенскій спѣшилъ уничтожить всѣхъ непріятныхъ ему людей, а сестра его, кормилица великаго князя, шпіонила во дворцѣ. Много бояръ и дѣтей боярскихъ было казнено, заточено, бито кнутомъ; нѣкоторымъ удалось бѣжать въ Литву. Двое дядей Ивана IV были брошены въ тюрьму, гдѣ одного задушили, другого уморили голодомъ. Та же судьба постигла Михаила Глинскаго, когда онъ высказался противъ этихъ жестокостей и хотѣлъ показать свою властную руку. Вдругъ

Елена скончалась, и такъ внезапно, что пошелъ слухъ объ ея отравленіи.

Настало девятилѣтнее (1538—1547) правленіе бояръ, двад-цати членовъ думы, во главѣ которыхъ стоялъ Рюриковичъ Василій Шуйскій, правая рука Василія III, вѣтатель знатныхъ смольнянъ, стоявшихъ за Польту. То былъ жадный до власти и скрытный старикъ: его называли Молчальникомъ. Онъ внезапно схватилъ Оболенскаго съ сестрой и уморилъ ихъ голодомъ въ тюрьмѣ, а самъ женился на молоденькой родственницъ великаго князя. Но тотчасъ же поднялась смертельная борьба между Шуйскими и нементе сильнымъ родомъ бояръ Бѣльскихъ (Гедиминовичей). Она отличалась своекорыстіемъ и неразборчивостью въ средствахъ: всякій старался воспользоваться минутой самоуслажденія. Смута овлад'вала всею Русью: "люты были, какъ львы, намъстники и ихъ люди; снова поднялось лжесвид тельство противъ хорошихъ людей", печаловался лътописецъ. Соперники поперемънно то овладъвали правленіемъ. то бросали другь друга въ тюрьму. Года два управляль Иванъ Бильскій, оставившій хорошее воспоминаніе о себъ: онъ не преследоваль своихъ враговъ, освободиль заточенныхъ при Василіи III, разбилъ крымцевъ. Но Шуйскіе задушили Бѣльскаго, а его приверженцевъ бросили въ тюрьму, причемъ былъ избитъ и заточенъ въ монастырь митрополитъ московскій.

Между тѣмъ, Иванъ IV подросталъ, и въ немъ начали проявляться чувства: ему понравились дяди матери, Глинскіе, а еще больше бояринъ Воронцовъ. Опасаясь вліянія Воронцова, Шуйскіе исколотили его до полусмерти на глазахъ государя-мальчика и только по слезамъ его ограничились ссылкой несчастнаго любимца. Иванъ IV затаилъ месть въ своемъ детскомъ сердце. Но вскорт, ободряемый Глинскими и всеобщимъ внтшнимъ рабол в піемъ, онъ вдругъ всенародно бросилъ одного изъ Шуйскихъ на растерзаніе псамъ, остальныхъ сослалъ. Ему было тогда 13 лътъ. "Съ этихъ поръ бояре начали бояться государя", говорить лѣтописецъ. Въ немъ стала развиваться кровожадность. Въ следующие три года погибло въ мученияхъ много жертвъ его свиръпости, въ томъ числъ самые близкіе къ нему люди; быль казнень, безь всякой вины, и Воронцовь. Въ то же время Иванъ, котораго ничему не учили, гнушался всякими занятіями, кром'в церковныхъ обрядностей, и сталъ предаваться буйству и развлеченіямъ: сегодня онъ разъвзжалъ по монастырямъ, завтра охотился; но больше всего любилъ мучить животныхъ да скакать по Москвѣ, съ толпой отчаянныхъ сверстниковъ, и давить и бить народъ. Мальчикъ наблюдалъ еще кровавую борьбу наглыхъ и буйныхъ бояръ. "Помню — говоритъ Иванъ — какъ, бывало, мы съ братомъ играемъ подѣтски, а князь Иванъ Шуйскій сидитъ на лавкѣ, опершись локтемъ на постель отца нашего, да еще ногу на нее положитъ, а съ нами повластелински обращается, какъ съ рабами. Ни въ одеждѣ, ни въ пищѣ не было намъ воли. А сколько-то казны отца нашего и дѣда они перебрали!"

§ 122. Иванъ IV. Добрая пора. — Когда Ивану IV исполнилось 17 лътъ, онъ вдругъ объявилъ митрополиту, что хочетъ жениться и самолично править государствомъ. Владыка и бояре приняли его волю "съ великою радостью", —и въ 1547 году Иванъ короновался, но не великимъ княземъ, а царемъ. Царями называли византійскаго императора да хана Золотой Орды; къ московскимъ князьямъ применяли этотъ титулъ только случайно, впрочемъ иногда даже на монетахъ (§ 106). Иванъ же принялъ его оффиціально и требовалъ признанія его со стороны иностранныхъ державъ. Онъ основывалъ свои права на происхождении по женской линіи отъ византійскихъ императоровъ. Кром'в того, тогда составилось преданіе о томъ, что Мономахъ завъщалъ хранить царскій вѣнецъ и бармы (§ 42), пока не явится на Руси князь, достойный царскаго титула. Наконецъ, Иванъ принялъ литовскую сказку о томъ, будто какой-то братъ римскаго императора, Августа, прибыль въ Литву, и его потомкомъ былъ Рюрикъ. Вследъ за коронованіемъ, Иванъ женился на Анастасіи Романовню, дочери окольничяго, Романа Юрьевича Захарына-Кошкина, выбравъ ее на смотринахъ боярскихъ невъстъ, какъ дълалось при византійскомъ дворъ. Онъ попрежнему буйствоваль, а управляли Глинскіе — бабка его, Анна, съ сыновьями. Глинскіе дали волю своимъ людямъ, которые мучили народъ и были тѣмъ ненавистнъе москвичамъ, что ихъ набрали изъ другихъ областей. Народъ ропталъ. Вдругъ упалъ колоколъ-благовъстникъ; затъмъ вспыхнули, одинъ за другимъ, три пожара, въ которыхъ погибли тысячи народу, особенно дітей, и даже дворець, причемь самь царь съ митрополитомъ спаслись какимъ-то чудомъ. Пронесся слухъ, что "княжна Анна со своими детьми и со своими людьми вынимала сердца человъческія и клала ихъ въ воду, да тою водою, ъздячи по Москвъ, кропила, и отъ того Москва выгоръла". Разъяренная толпа, подстрекаемая Шуйскими, бросилась къ царю требовать выдачи Глинскихъ. Иванъ, жившій тогда въ подмосковномъ селѣ Воробьевѣ, пришелъ въ ужасъ; и тутъ явился передъ нимъ священникъ придворнаго Благовѣщенскаго собора, Сильвестръ, съ горячею укоризной за пороки и бездѣйствіе. Пванъ покаялся и обѣщалъ слѣдовать совѣтамъ человѣка, который показался ему святымъ. Между тѣмъ, толиу разогнали силой, причемъ было много убитыхъ.

Первый царь быль юнота высокій, стройный, съ приподнятыми плечами, сухопарый, но съ крѣпкими мышцами и широкою грудью. Роскотные волосы и длинные усы украшали



Иванъ IV Васильевичъ.

его пріятное лицо, съ римскимъ носомъ, съ сѣрыми, проницательными и горячими глазами. Одаренный блестящими, но не глубокими способностями, этотъ несчастный человѣкъ былъ не на своемъ мѣстѣ. Рабъ необузданнаго воображенія и чувства, онъ могъ быть, въ лучшемъ случаѣ, журналистомъ, ораторомъ, пожалуй, даже поэтомъ. Но отсутствіе воспитанія и дурныя вліянія наложили на него печать проклятья, какъ на образецъ безграничной власти при безграничной неподготовленности къ ней. Основными свойствами Ивана IV стали страстность и впечатлительность до нервности: онъ не могъ сдерживать ни своей чувственности, ни слѣпого своенравія, ни

неумъстной откровенности. У него все — порывъ, все - съ пъной у рта, съ судорогами въ тълъ. Вся эта, частью страшная, частью жалкая, жизнь прошла не по внушеніямъ разума, а въ какомъ-то удушливомъ чаду, по случайнымъ впечатленіямъ, которыя порождали въ его болъзненномъ воображении фантастическія представленія и налагали отпечатокъ суев рія на всв его таги. Эта неуравновътенная душа, видъвшая въ дътствъ только ужасы и незаконныя покушенія, прониклась страхомъ и подозрительностью ко всёмъ, въ особенности же къ людямъ властительнымъ. И она пошла сама отъ преступленія къ преступленію, отъ ужаса къ ужасу. Но это подрывало ея послёдніе устои: Иванъ IV чувствовалъ свое нравственное паденіе. Отсюда его въчныя всенародныя ръчи, устныя и писанныя, то въ обличеніе враговъ, то въ оправданіе своего изувѣрства: его прозвали "словесной премудрости риторомъ". Но вначаль эта бользненновпечатлительная натура боролась съ надвигавшимся на нее мракомъ: молодость отдавала дань добру. Оттого въ жизни перваго русскаго царя было нѣсколько душевныхъ переворотовъ. До 1547 г. онъ былъ дурнымъ юношей; съ 1547 по 1560 хорошимъ правителемъ; а съ 1560 по 1584-грознымъ больнымъ тираномъ, какъ видно и по его лицу 1).

Добрая пора настала подъ вліяніемъ Сильвестра. Этотъ даровитый попъ служить обращикомъ того глубокаго пониманія, до котораго дошла тогда интеллигенція на Руси (§ 65). Смѣтливый, дѣятельный и крѣпкій волей новгородскій выходець, Сильвестръ многое видаль на своемъ вѣку, зналь людей и жизнь, а также отличался начитанностью не только въ церковныхъ, но и въ свѣтскихъ книгахъ, особенно лѣтописяхъ. Онъ проникся сознаніемъ идеальнаго величія своего званія, и именно долга печалованія (§ 66): его вліяніе замѣтно на Иванѣ Бѣльскомъ. Какъ придворный попъ, онъ приблизился къ царственному юношѣ, который томился страхомъ передъ загробною тай-

<sup>1)</sup> Иванъ Грозный служиль благодарнымъ предметомъ для художниковъ, также какъ и для поэтовъ. Есть много его изображеній, но въ большинствѣ это— игра фантазіи живописцевъ и ваятелей. Болѣе достовѣрны только два современныхъ портрета, въ особенности же тотъ, который хранится въ вѣнской публичной библіотекѣ. Нашъ рисунокъ представляетъ значительно уменьшенный снимокъ съ вѣнскаго портрета, сдѣланнаго, вѣроятно, кѣмъ-нибудь изъ членовъ австрійскаго посольства въ Москвѣ. Здѣсь Иванъ IV изображенъ въ парчевомъ кафтанѣ и въ шапкѣ-колпакѣ, украшенной жемчугомъ и драгоцѣнными каменьями и отороченной мѣхомъ.

ной и старалъ жаждой книжнаго знанія. Въ Воробьевъ онъ предсталъ ему, какъ грозный учитель, и "повъдалъ о чудесахъ и явленіяхъ", которыхъ сподобился онъ отъ Господа. "И во- шелъ страхъ въ душу мою и трепетъ въ кости мои, смирился духъ мой, умилился я и позналъ свои согръшенія", признается царь Иванъ. Юноша подчинился своему спасителю, какъ околдованный: онъ дълалъ и думалъ, ълъ и одъвался по его наказамъ.

Настала одна изъ самыхъ свътлыхъ минутъ въ древней Россіи. Сильвестръ собралъ у престола "избранную думу", какъ выразился просвъщенный Андрей Курбскій, внукъ Семена (§ 119), принадлежавшій къ ней. Тутъ были и князья (Курбскій, Воротынскій, Серебряный, Одоевскій, Шереметевъ), и темные люди. Особенно выдавались дарованіями последніе, и во главе ихъ Алекспи Адашевъ. Онъ случайно попалъ во двору, въ одну изъ самыхъ низшихъ должностей. По словамъ Курбскаго, онъ "быль невфроятень среди грубыхъ людей и уподоблялся какъбы ангелу". Его умъ, въ особенности же доброта и честность, вошли въ пословицу. Сильвестръ выбралъ Адашева своимъ главнымъ помощникомъ и сдълалъ его окольничимъ. При дворъ повѣяло словно духомъ отшельничества: церковные соборы слѣдовали одинъ за другимъ, для исправленія пастырей и паствы. А въ 1549 году совершилось небывалое событіе: былъ созванъ земскій соборг, какъ бы всероссійское віче, чтобы думать о всемъ земскомъ строеніи. Въ Москву стеклись съ разныхъ краевъ Руси князья, бояре, служилые и горожане. Царь вышель къ народу на Красную площадь. Поклонившись съ Лобнаго мъста на всв стороны, онъ сказалъ ему задушевное христіанское слово. Онъ покаялся въ своихъ прегръшеніяхъ, просилъ о забвеніи прошлаго и о всеобщемъ примиреніи. Онъ грозно обличалъ "бояръ и вельможъ", этихъ "неправедныхъ судей, лихоимцевъ и хищниковъ", и клялся "людямъ Божіимъ", что отнынъ будетъ имъ "судьей и обороной", будетъ "неправды раззорять и похищенное возвращать". Передъ лицомъ народа онъ приказалъ Адашеву принимать челобитныя, не боясь "сильныхъ и славныхъ, губящихъ своимъ насиліемъ бъдныхъ и немощныхъ".

§ 123. Преобразованія.—Вслідь затімь была назначена особая дума изъ царя, его родныхъ и бояръ, которая составила новый Судебникъ (1550), взамінь устарівшаго Судебника Ивана III (§ 111). Это первая книга законовъ со всероссійскимъ значеніемъ. Въ ней разоблачались царствовавшія всюду вопіющія злоупотребленія и указывались міры къ огражденію

отъ произвола власти. Подъ вліяніемъ новгородскихъ обычаевъ, Судебникъ Ивана IV стремился даже сократить власть, раздъ-ливъ управленіе на "государево" и "земское": онъ настаивалъ на томъ, чтобы народъ самъ выбиралъ себъ излюбленных старость и ипловальниковь, цёловавшихъ крестъ (присягавшихъ) своимъ выборщикамъ; а для "разбойныхъ дѣлъ" (уголовщины) народу предоставлялось выбирать особыхъ *губныхъ* старостъ. Тогда же было сокращено рабство: отменили много случаевъ, когда свободный человъкъ обращался въ холопа. Народъ полюбилъ свое излюбленное земское правленіе. Земскій судъ былъ даровой: при немъ не платилось царю судебныхъ пошлинъ. Онъ былъ и справедливъе государева суда: при немъ не было "поля", которое замінялось обыскому—спросоми общины насчетъ личности подсудимаго. Улучшая судъ и управленіе, облег-чая низшіе классы, Иванъ IV старался улучшить и боярство отмѣной вреднаго обычая мъстничества, этого пережитка родового быта. Мъстничество состояло въ въчныхъ спорахъ бояръ изъ-за "мъстъ", потому что всякій боялся "унизить" честь своего рода. Получая должность, бояринъ справлялся прежде всего, кто у него начальникъ, и не подчинялся ли какой-нибудь предокъ этого начальника какому-нибудь его предку? Справки наводились по разрядныме книгамъ, которыя велись для этого, какъ правительствомъ, такъ и боярами: въ нихъ записывали всв служебныя назначенія и всв случаи мъстничества. Эти понятія были такъ укоренены, что противъ нихъ не дъйствовали никакія казни: здёсь сопротивленіе царской волё считалось законнымъ, гдъ бы ни случился споръ — въ походъ, приказѣ или при дворѣ. Нерѣдко за царскимъ столомъ происходили безпорядки, даже между боярынями: каждый доказываль, что онъ долженъ сидъть ближе къ царю, на болъе почетномъ мъстъ. Сплошь и рядомъ приходилось силой перетаскивать упрямца съ одного мъста на другое; но тогда онъ кричалъ, что ему наносять кровную обиду, и уходиль. Чаще всего мпстничались воеводы вт походахт, что, понятно, сильно вредило ратному делу: воеводы обыкновенно больше воевали между собой, чёмъ съ непріятелемъ. Иванъ IV сначала хотълъ совстмъ отменить мъстничество; но среди бояръ поднялось такое смятеніе, что царь ограничился опредъленіемъ, кому "быть безъ мъстъ", т. е. сокращеніемъ случаевъ мъстничества. Такъ, въ походахъ дозволено было мъстничаться только самымъ высшимъ чинамъ. Иванъ улучшилъ ратное дёло еще тёмъ, что завелъ постоянное

войско, стрыльцову. Въ то же время принимались усиленныя мъры къ привлеченію въ Россію полезныхъ иностранцевъ съ Запада - мастеровыхъ, рудознатцевъ, художниковъ, врачей и другихъ умныхъ и ученыхъ людей. Иногда заботы правительства объ улучшеніяхъ доходили до мелочей. Такъ, была введена для торговъ новая хлёбная мёра—"осмина". Мёдный образецъ ея былъ разосланъ въ отдаленныя мъста, чтобы по нему дълали деревянныя міры; веліно было штрафовать тіхь, которые стали бы мърить старыми мърами. Много было сдълано и въ церковномъ быту, который требовалъ серьезныхъ преобразованій. Тогда бълое духовенство подчинялось владыкть (епископу), который быль царемъ въ маломъ видъ. У владыки были свои служилые люди, которымъ онъ раздавалъ помъстья, свои судьи, свои земли, въ которыхъ онъ собиралъ подати и пошлины. Владыка велъ роскошную жизнь, а низшее духовенство было забито, бѣдно и безграмотно. Церковныя книги переводились такъ, что въ нихъ трудно было доискаться смысла, который окончательно искажался отибкими переписчиковъ. Не лучте былъ бытъ чернаго духовенства. Подлъ монастырей развелась масса пустынь, заводимыхъ тунеядцами и преступниками. У монаховъ былъ свой деспотъ — отецъ игумент (настоятель) или архимандритъ, управлявшій черезъ своихъ родственниковъ или "племянниковъ". Онъ употреблялъ на себя богатую монастырскую казну, а братія неръдко разбъгалась съ голоду и бродила по Руси, собирая подаяніе и воруя, подъ личиной юродивыхъ и пророковъ. Церковный соборъ 1551 г. выступилъ противъ зла, подготовивъ постановленія, изв'єстныя подъ именемъ Стоглава (они раздёлялись на 100 главъ). Стоглавъ далъ право попамъ выбирать изъ своей среды поповских старость и десятских, которые ограничивали власть владычныхъ "десятильниковъ" и "намъстниковъ". Стоглавъ обязалъ владыкъ заводить богадёльни и училища и смотрёть за книгами, чтобы не соблазнять народъ апокривами. Онъ предписалъ также надзирать за иконописцами, которые писали Богъ знаетъ что, вмѣсто ликовъ святыхъ: владыки должны были издавать подлинники или образцы, отъ которыхъ тв не смели бы отступать. Стоглавъ запретилъ построение лишнихъ церквей и устройство мелкихъ пустынь, а также затронуль старый вопрось о церковныхъ имуществахъ. Впервые было ограничено право владыкъ и монастырей владъть вотчинами: имъ запрещено было покупать вотчины безъ царскаго разрѣшенія и вовсе не дозволялось брать земли на поминъ души.

§ 124. Гибель волжскихъ татаръ. — Добрая пора ознаменовалась бодрою дѣятельностью и удачами и во внѣшнихъ дѣлахъ. Прежде всего нужно было оградить Русь отъ набѣговътатаръ, которые привыкли грабить ее въ смутное время, послѣдовавшее за смертью Василія III. На очереди стояла ближайшая къ Москвѣ Казань. Тамъ свирѣпствовали смуты, сократившія число ея защитниковъ до 30.000. Но казанцами овла-



Корона Казанскаго царства.

дъло предсмертное одушевленіе. Они отчаянно сопротивлялись, съ кликами: "Магометь! Всё помремъ за нашъ городъ!" Астраханцы, крымцы, даже обитавшіе между Волгой и Дономъ ногаи (§ 82) обёщали выручить этотъ передовой постъ ислама. Два раза казанцы побёдоносно отбивались отъ русскихъ. Въ третьемъ походё выступило 300.000 москвичей. Впервые послё Димитрія Донского (§ 93), въ числё рати шелъ самъ царь, по требованію народа и по увёщаніямъ митрополита и Сильвестра. Полтора мёсяца длилась осада, причемъ хорошую службу сослужили пушки и нёмецкіе "размыслы" (инженеры). Нако-

нецъ, когда Иванъ молился въ полевой часовив, позади войска, пришло изв'ястіе, что Казань пала (1552). Ея воины были перебиты всв до единаго; женщины и двти уведены въ полонъ. Драгоцвиная корона Казанскаго дарства 1) стала однимъ изъ перловъ Оружейной палаты въ Москвъ; слово "царь казанскій и касимовскій чвеличило длинный титуль русскаго государя. Паденіе Казани — одно изъ важн'вйшихъ событій того времени, снискавшее славу Ивану IV даже на Западъ. Оно показывало, что прекращалось постыдное торжество исламской луны надъ крестомъ, котораго не могъ охранить католическій Западъ. Русь придвигалась къ Кавказу и Сибири, и ей открывался путь къ богатому Востоку. Ея переселенцы, эти знаменосцы европейской цивилизаціи, шедшіе все на сѣверо-востокъ, теперь двинулись и на юго-востокъ: казанскія земли были розданы русскимъ служилымъ людямъ и духовенству. Впрочемъ потребовалось еще лъть пять, пока перешли къ москвичамъ эти земли, принадлежавшія данникамъ Казани — черемисамъ, мордвъ, чувашамъ, вотякамъ, башкирамъ. Зато въ то же время Иванъ IV успѣлъ легко покорить еще Астраханское царство (1556), пользуясь его усобицами. Многіе уже совътовали ему идти и на крымцевъ, но онъ на ръшился. Это значило столкнуться съ сильною Оттоманскою Портой. Покуда довольно было того, что Русь защищали отъ крымцевъ малороссійскіе казаки, на которыхъ такъ подъйствовала слава единовърнаго царя, что многіе изъ нихъ уже поступали къ нему на службу. Ивана больше всего занималь Западъ, такъ какъ стремленіе къ просвъщенію усиливалось въ Россіи съ каждымъ днемъ. Но для этого нужно было имёть берега Балтійскаго м. Отсюда задушевная мысль Ивана-пріобръсти Ливонію. Ливонскіе рыцари сами подавали поводъ къ нападенію на нихъ, не пуская къ намъ западныхъ ученыхъ и мастеровъ. Иванъ жестоко опустошилъ ихъ землю и забралъ до 20 городовъ. Но въ это время уже насталъ новый переломъ въ царствованіи Ивана.

<sup>1)</sup> Эта корона или шапка казанская, изображенная на нашемъ рисункѣ, весьма богата. Она подробно обозначена въ описяхъ Оружейной Палати 1642 — 1702 гг. Это—золотая сканная (сѣтчатая), съ чернью, корона. На ней 14 "лаловъ" (рубиновъ), 38 бирюзъ, 12 крупныхъ жемчужинъ; на верхнемъ яблокѣ 12 искоръ краснаго яхонта; а на самомъ верху красуется большой желтый яхонтъ при двухъ крупныхъ жемчужинахъ. Папка опушена соболемъ и подбита атласомъ. Вѣситъ она около 5 фунтовъ. Цѣна ей полагалась, въ 1702 г., 684 рубля. Она помѣщалась въ серебряномъ верхѣ, вѣсомъ 1½, ф., цѣной болѣе 10 р.

§ 125. Подготовка бъдствій. Курбскій. — Успъхи во внъшнихъ дѣлахъ, послѣ испытаннаго страха, произвели потрясающее дѣйствіе на впечатлительнаго царя. Онъ почувствовалъ свою силу, когда, послъ казанскаго похода, вступилъ въ Кремль, въ шапкъ и бармахъ Мономаха, а передъ нимъ все падало ницъ, не исключая митрополита, который сравниваль его, во всенародной рѣчи, съ Константиномъ Великимъ, Владиміромъ св., Донскимъ и Невскимъ. Иванъ сталъ тяготиться опекой "избранной думы", особенно подъ вліяніемъ царицы и Захарьиныхъ, которые сами желали управлять. "Избранные", съ своей стороны, принуждены были заручиться поддержкой бояръ внѣ ихъ круга, между которыми были люди непріятные царю. ихъ вруга, между которыми были люди непріятные царю. Обстоятельства усиливали разладъ. Однажды Иванъ заболѣлъ горячкой и потребоваль, чтобы бояре присягнули его сыну, вскорѣ умершему младенцу. Бояре собрались въ сосѣдней комнатѣ; и царь слышалъ, какъ многіе отказывались присягать, шумѣли, бранили Захарьиныхъ. Роптавшіе, и громче всѣхъ отецъ Адашева, заявляли, что наслѣдникомъ престола долженъ быть двоюродный братъ царя, Владиміръ Андреевичъ; и ихъ сторону явно держалъ Сильвестръ. Оправившись отъ болѣзни, Иванъ началъ странствовать по монастырямъ. "Избранные", опасаясь внушеній своихъ враговъ, осифлянъ, направляли его къ Троицкой Лаврѣ, гдѣ жилъ ихъ пріятель, Максимъ Грекъ. Максимъ посовѣтовалъ Ивану не ѣздить по монастырямъ, а заниматься лѣлами. Но это Ивану не вздить по монастырямь, а заниматься двлами. Но это не понравилось царю, и онъ повхаль дальше. По преданію, въ одномъ монастырв закоренвлый осифлянинь, монахъ Bacciant, сказаль ему: "Если хочешь быть самодержцемь, не держи при себъ ни одного совътника, который быль бы умнъе тебя, ибо ты лучше всъхъ". Вскоръ Иванъ разошелся съ "избранными" и во взглядахъ на внъшнія дъла: онъ предался мысли покорить Ливонію, а тѣ требовали прежде покончить съ Крымомъ. И ливонію, а тъ треоовали прежде покончить съ крымомъ. И эта ливонская война, которую Иванъ считалъ своимъ личнымъ дорогимъ дѣломъ, началась такъ бѣдственно, что имъ овладѣвали страхъ и негодованіе. Наконецъ, враги "избранныхъ" убѣдили суевѣрнаго царя, что Сильвестръ—чародѣй, околдовавшій его нечистою силой; и Сильвестръ самъ посиѣшилъ удалиться въ монастырь, а Адашевъ уѣхалъ въ Ливонію, къ арміи. Въ 1560 г. въ Москвѣ опять страшный пожаръ, и умерла бользненная Анастасія. Иванъ былъ глубоко потрясенъ, а окружающіе нашептывали, что царицу извели враги чарами. Царь сослалъ Сильвестра въ Соловки, а Адашева заточиль въ тюрьму

въ Деритв, гдв онъ вскорв умеръ; затвмъ онъ женился на злой и грубой дочери черкесского князька.

Тогда настала злая пора-цълое 20-лътіе бъдствій, какихъ еще не испытывала Русь. Прежде всего были умерщвлены друзья Адашева съ ихъ женами и малютками; одинъ изъ нихъ быль убить у алтаря, за об'вдней. Многіе были сосланы. Замътивъ, что остальные старались ускользнуть въ Польшу, Иванъ сталь брать съ нихъ "записи" о неотъвздв, которыя укрвилялись "поручными кабалами", т.-е. имущественнымъ поручительствомъ со стороны людей разныхъ званій; иногда даже встръчались поручители за поручителей. Тѣмъ не менѣе многіе бѣжали, и не только бояре, но даже дъти боярскія и мъщане. Самымъ важнымъ, по своимъ последствіямъ, былъ отъездъ въ Литву князя Курбского (§ 125). Это личность замъчательная по уму, образованію и талантамъ. Государственный мужъ, полководець, писатель, любознательная и пылкая натура, Курбскій быль предтечею новаго русскаго челов вка: онъ отличался ръдкимъ для того времени свободомысліемъ и облагороженною любовью къ отечеству. Онъ скорбель о "Святорусской земле" за ея невъжество и за дурное правленіе, которое обращаетъ ее въ "землю лютыхъ варваровъ". Его политическій идеалъ основанъ на миролюбіи и благъ земщины. Въ добрую пору, Иванъ IV понималъ такого человъка. Онъ дорожилъ имъ и за дъловитость, особенно на войнъ, и за любовь къ книгамъ: называль его "любимымъ моимъ" и поручаль ему самыя важныя дъла. Но теперь сталь подозръвать его и преслъдовать. Гордый и горячій Курбскій мстиль Ивану за себя и за своихъ друзей не однимъ оружіемъ, предводительствуя польскими войсками: онъ писалъ ему злыя укоризны. Царь вздумалъ оправдываться, и возникла переписка, которая, вмъстъ съ сочинениемъ Курбскаго о современныхъ ему событіяхъ, составляетъ главный источникъ для исторіи Ивана IV. Курбскій въ різкихъ, горячихъ словахъ отвергаетъ самодержавіе, стоитъ за старые порядки, за участіе боярг вт правленій и за ихъ право отъ взда; онъ порицаетъ горячность, угнетенія и безчелов'вчіе царя. Иванъ былъ подавленъ гнѣвомъ и ненавистью: онъ пригвоздилъ къ землѣ ногу посланца Курбскаго своимъ желѣзнымъ костылемъ, на который опирался, пока читали посланіе князя. Любитель річей и изліяній, Иванъ отв'вчалъ Курбскому столь же безперемонно и искренно, и съ такими же библейскими оборотами. Пзъ этихъ страстныхъ ответовъ, то богословскихъ, то циничныхъ,

то острыхъ, то натянутыхъ, полныхъ и высокомърія, и страха, видно, какъ душевное разстройство овладъвало Иваномъ. Зло пошло отъ оскорбленнаго самолюбія властелина, по вопросу о престолонаслъдіи, во время бользни царя. Въ отуманенной яростью головъ гвоздемъ засъла мысль объ "измънъ вельможъ", которые будто бы "снимали власть" съ своего господина, задумали, чтобы онъ только "словомъ былъ государъ", а нетоего "и съ дътьми извести". "За себя есми сталъ", отвъчалъ Иванъ Курбскому. Онъ не отрицалъ обвиненій своихъ противниковъ, но ставилъ имъ въ вину свои прегръщенія, а свое безчеловъчіе оправдывалъ, какъ божескую казнь преступныхъ крамольниковъ. Ему представилось, будто такую власть, какъ у него, должно являть какимъ-то особеннымъ, небывалымъ образомъ. Наконецъ, ему почудилось, будто вся русская земля—его тюрьма, а весь народъ—его тюремщикъ и палачъ.

И совершилось неслыханное, страшное дёло. Русскій царь назваль русских плутами, а себя—нёмцемь; онъ ушель изъ этой ужасной родной земли, скрылся отъ этого лютаго своего народа, чтобы "скитаться по странамь".

§ 126. Злая пора. Опричнина. — Въ концъ 1564 г. Иванъ внезапно покинулъ столицу, со всёмъ своимъ гнёздомъ, съ любимцами и ихъ семьями, съ отрядомъ головоръзовъ, набранныхъ со всей Руси. Онъ захватилъ съ собой челядь, приказныхъ, коней, пожитки, казну, главныя святыни и драгоценности Кремля. Невиданный таборъ переселенцевъ остановился въ любимой царемъ Александровской Слободю, въ 100 в. отъ Москвы, между Троицей и Владиміромъ. Черезъ мѣсяцъ въ столицу пришли отъ царя двъ грамоты. Въ одной онъ жаловался на мятежныхъ бояръ и ихъ друзей изъ духовенства, которые будто бы сговорились погубить государство; въ другой говорилъ купцамъ и простонародью, что на нихъ не гнъвается и не тронетъ ихъ; вообще же онъ не желаетъ править и поселится тамъ, гдъ ему Богъ на душу положитъ. Народъ пришелъ въ ужасъ, оставшись безъ царя, тъмъ болъе, что тогда была въ разгаръ война съ поляками и крымцами. "Увы, горе! — вопилъ онъ. Согрѣшили мы передъ Богомъ, прогнѣвали государя своего. Какъ могутъ быть овцы безъ пастыря?" Рѣшили "бить челомъ государю и плакаться", чтобъ "избавлялъ онъ ихъ отъ рукъ сильныхъ людей": а "за государскихъ лиходевъ и изменниковъ они не стоятъ и сами ихъ истребятъ". Иванъ согласился, но съ условіемъ, что онъ устроить опричнину (§ 97), т.-е. отдёльное отъ остальной Руси правленіе ("опричь" — кромѣ, особо), чтобы лучше выводить крамолу изъ русской земли.

Такъ, въ русскомъ царствъ образовалось враждебное ему царство, царь котораго былъ прозванъ трепещущимъ народомъ Грознымъ. Опричнина устроилась въ Александровской Слободъ, окруженной валомъ и глубокимъ рвомъ, охраняемой отрядами стр'вльцовъ, которые никого не впускали и не выпускали безъ въдома царя. Она состояла изъ лицъ (до 6.000), выбранныхъ самимъ царемъ преимущественно изъ служилыхъ людей, т.-е. изъ дворянъ и дътей боярскихъ (§ 99). Во главъ ихъ стояли любимцы Ивана — Малюта Скуратова изъ рода Бёльскихъ (§ 121), Басмановы и Аванасій Вяземскій. Отличіями опричниковъ были топоръ, собачья голова и метла, привязанные къ съдлу: они защищали царя, какъ върные исы, и выметали крамолу изъ Руси. Ихъ обязанностью было доносить о каждомъ словъ, въ которомъ можно было подозръвать обиду для опричнины, а также бить и грабить земскихъ людей, съ которыми они не должны были ни пить, ни всть. При вступленій въ опричнину давали клятву повиноваться всемъ обрядамъ Александровской Слободы и, если нужно, не щадить никого, не исключая собственныхъ семей. Для содержанія опричнины были опредёлены извёстные города и села, а также часть Москвы: всв, кто не попаль въ опричнину, немедленно изгонялись вонъ изъ этихъ земель, съ ихъ семьями; а ихъ добро отбиралось для новыхъ хозяевъ. Появленіе опричниковъ приводило жителей въ трепетъ. Для нихъ не было ничего святого: однажды они растерзали мощи чудотворца. Стоило опричнику сказать слово — и у оклеветаннаго отнималось имущество, а неръдко и самая жизнь. Чъмъ свиръпъе и дъятельне быль опричникъ, темъ боле нравился онъ царю. Въ противоположность опричнинъ, вся Русь была названа земщиной. У нея было отдъльное, старое правленіе, съ боярскою думой во главъ; но она была въ опалъ у опричнины.

Жизнь въ Александровской Слобод тлавных по уставу, написанному самимъ Грознымъ. 300 главныхъ опричниковъ носили монашескія шапочки и черныя рясы сверхъ раззолоченныхъ кафтановъ, подъ которыми были длинные ножи. Съ полуночи шли въ церковь, гд молились почти до об да: самъ Иванъ съ сыновьями звонилъ въ колокола и до изнеможенія, до шишекъ на лбу клалъ земные поклоны. За об домъ царь читалъ Житія Святыхъ, и никто не см троронить слова. Зат в начинались

пытки и казни: жертвы приводились сотнями. По вечерамъ Грозный слушаль въ постели сказки нищихъ слѣпцовъ и тревожно засыпаль подъ распъвы былинь. Но чуть не ежедневно молитвы и кровопролитія смінялись шумными пиршествами, особенно по поводу свадебъ, которыя любилъ играть царь: онъ самъ былъ женатъ не менте пяти разъ, все жалуясь духовенству, что его женъ отравляютъ враги. Въ последній разъ онъ женился на Маріи Нагой, всего за четыре года до своей смерти, и уже собирался развестись съ нею, чтобы вступить въ бракъ съ родственницей Елизаветы англійской. Пиршества при двор'в становились все безобразние и невыносимие для народа. Пресыщенность требовала изобрътенія новыхъ наслажденій, смъны забавъ: красота молодежи всякихъ званій становилась проклятіемъ. Самъ Иванъ могъ привязываться лишь на короткое время къ такимъ красавицамъ, какъ Василиса Мелентьева. При такой-то жизни, Ивана грызло еще сознаніе стыда. Онъ наказываль своимъ посламъ въ Польшт говорить, если спросятъ про опричнину, что это -- "людскія враки"; торжественное посольство Сигизмунда-Августа онъ принялъ въ Москвъ, въ обычной боярской обстановкъ, словно ничего не было. Этого не выдержало бы никакое здоровье. Уже въ 43 года Грозный самъ называлъ себя старикомъ. Нельзя было узнать прежняго красавца (§ 122) въ этой страшной, отвратительной фигурф, изможденной, какъ щепка, съ костлявыми плечами, съ выпавшими даже изъ бороды волосами, съ жидкими усами, съ дикимъ, лихорадочнымъ взоромъ подслеповатыхъ глазокъ, съ ехидною усметкой на глинистомъ лицъ.

§ 127. Война съ подданными. — Не счесть всёхъ жертвъ опричнины; а лётописцы говорятъ только о людяхъ именитыхъ. Желая оправдать свои злодёянія и свалить вину на другихъ, Иванъ сначала пытками вынуждалъ у этихъ несчастныхъ записи о томъ, что они крамольничали заодно съ иноземцами. Затёмъ онъ выбиралъ изъ дрожащей кучи приговоренныхъ свои жертвы на каждый день. Пресыщеніе сказывалось и въ кровожадности. Изобрётались все новыя казни: топили, душили, травили псами, сажали на колъ, допекали "поджаромъ", —какою-то "составною мудростію огненною". Утонченность пытокъ сопровождалась сатанинскими насмётками и злорадствомъ. Смутилась и дрогнула душа народная: не выдержалъ, запечаловался глава русской церкви, митрополитъ Филиппъ. Сердобольный владыка, причисленный впослёдствіи къ лику святыхъ, отказалъ

Ивану, на соборной службѣ, въ благословеніи и потребовалъ, чтобы онъ бросилъ опричнину, какъ богомерзкое дѣло. Шайка опричниковъ сволокла его съ амвона и содрала облаченіе; потомъ старца возили по городу и били метлами. Народъ стоналъ и рыдалъ. Наконецъ Филиппа посадили, въ кандалахъ, въ монастырь, гдѣ его задушилъ Малюта Скуратовъ. Тогда же Владиміръ Андреевичъ (§ 125), съ своею женой и четырьмя дѣтьми, были призваны въ Слободу и отравлены; а потомъ были утоплены мать Владиміра и вдова царскаго брата, — обѣ монахини. Ближній къ царю человѣкъ, казначей, его жена и четверо дѣтей были разрублены на части. Наконецъ, Грозный сталъ подозрѣвать въ измѣнѣ собственную опричнину—и полетѣли головы Басманова и Вяземскаго: по приказанію царя, Басмановъ былъ убитъ собственнымъ сыномъ.

Но отдъльныя казни уже не насыщали жадности кровопійцы: нужно было истреблять цёлыя населенія. Грозный поднялся въ походъ противъ своихъ подданныхъ. Особенно тяжель быль 1570-й годь, когда царь пошель мстить Твери, Пскову и Новгороду за ихъ былую силу, за то, что ихъ предки когда-то сопротивлялись Москвъ, какъ вычиталъ онъ въ лѣтописяхъ. Во время этого похода опричники получили приказъ бить и грабить все, что ни попадется по дорогъ: всякій встрѣчный погибалъ уже для того, чтобы не открылся путь, по которому направлялось нашествіе. Въ Тверскомъ княжествъ были обезлюднены всѣ города одинъ за другимъ. Особенно ужасны разсказы льтописцевь о пяти-недыльной расправь Грознаго на родинъ Сильвестра, въ Новгородъ, о которомъ ему быль сдёлань вздорный подметный донось, будто онъ хочеть поддаться Польш'в. Городъ быль окруженъ стрильцами, чтобы никого не выпускать. Собрали монаховъ и поповъ, заковали ихъ въ кандалы и нъсколько дней избивали ихъ дубинками съ утра до ночи, потомъ взяли ихъ имънія и опустошили церкви до последняго сосуда. Купцовъ "поджаривали" и бросали въ Волховъ, вмъстъ съ семьями, а стръльцы сновали на лодкахъ, убивая тёхъ, которые всплывали. Затёмъ царь сталъ ёздить по окрестностямъ и разослалъ опричниковъ кругомъ, верстъ на 250, все грабить и жечь, а людей истреблять. Годъ спустя, уцълъвшіе новгородцы пошли къ объднь. Вдругь имъ показалось, что Грозный возвратился: опи разбъжались, куда глаза глядять, — и городъ опуствль. Послв этого погрома погибло въковое торговое значение Новгорода: край до того обнищаль, что иксколько лѣтъ былъ голодъ; люди ѣли мертвечину. Псковъ отдѣлался однимъ ограбленіемъ. Его спасли необычайная покорливость жителей, величавый трезвонъ массы колоколовъ да дерзкій поступокъ одного дурачка. Юродивый Никола подалъ Ивану кусокъ мяса, а былъ постъ. "Я христіанинъ и не ѣмъ мяса въ постъ", сказалъ Грозный. "Ты хуже дѣлаешь, возразилъ юродивый: ты ѣшь человѣчье мясо". Иванъ задумался и быстро удалился, но только для того, чтобы содрогнулось самое сердце Россіи отъ лютости своего царя, помраченнаго страхомъ крамолы, которой не было и слѣда.

Иванъ двинулся въ Москву. У него былъ лукъ за спиной, а на шев коня болталась собачья голова; подлв вхалъ шутъ на быкв. Прибывъ въ столицу, онъ воздвигъ на Красной площади рядъ висвлицъ и высокій костеръ съ огромнымъ котломъ наверху; кругомъ были разложены всевозможныя орудія пытки. Народъ весь попрятался; но опричники отыскали его и согнали батогами на площадь. Здвсь, въ теченіе четырехъ часовъ, замучили 120 именитыхъ людей, въ томъ числв приближенныхъ и даже любимцевъ царя. Женъ мнимыхъ преступниковъ сначала приводили къ Ивану, чтобы онъ полюбовался ихъ муками, потомъ топили.

Вслъдъ затъмъ міръ увидълъ нельпое смиреніе паче гордости, служившее поруганіемъ самой власти: царь сдълалъ "великимъ княземъ всея Руси" крещенаго татарскаго хана, Симеона Бекбулатовича, а себя назвалъ только "московскимъ княземъ". Какъ подданный, онъ писалъ Симеону унизительныя прошенія. Наконецъ, Грозный, всегда ходившій съ жельзнымъ костылемъ, ударилъ имъ по головъ старшаго сына своего, Ивана, заступившагося за свою беременную жену, избитую отцомъ, который уже заставилъ его развестись съ двумя женами. Царевичъ умеръ на пятый день. Грозный долго убивался въ отчаяніи, вскакивалъ по ночамъ и кричалъ; даже объявилъ, что не хочетъ болъе царствовать и пострижется въ монахи; потомъ снова принялся за казни. Но ему оставалось житъ уже не болъе двухъ лътъ. Его преслъдовали тъни жертвъ, мщеніе которыхъ предзнаменовалось, въ его глазахъ, хвостатою кометой. Онъ разсылалъ по монастырямъ деньги съ "синодиками" (поминаніями), въ которые заносилъ дрожащею рукой имена казненныхъ, то отдъльно, то огульно, причемъ приписывалъ насчетъ ихъ числа: "ты самъ, Господи, въси". Вънчаннаго злодъя грызли страхъ и подозрительность: въ завъщаніи

онъ совътовалъ сыновьямъ "отъ людей беречься" и, ножалуй, сохранить опричнину. Его подтачивала страшная бользнь,— награда за безпутную жизнь: твло гнило внутри и пухло снаружи; тяжелъ былъ духъ отъ него. Иванъ разослалъ грамоты по святымъ обителямъ, отъ Бѣлоозера до Царыграда, 1ерусалима и Синая: здѣсь "великій князъ" (а не царь) "касался преподобію ногъ" братіи и "билъ челомъ", чтобъ молились объ "отпущеніи грѣховъ его окаянству". А съ финскаго сѣвера были призваны во дворецъ 60 колдуновъ и звѣздочетовъ. На смертномъ одрѣ Иванъ сталъ ласковъ со всѣми и все призывалъ загубленнаго сына, Ивана. Онъ внушалъ живому сыну, Федору, царствовать милостиво и благочестиво, даже избѣгатъ войнъ съ христіанами. А между тѣмъ кровь казнимыхъ поливала послѣдніе вздохи умирающаго; и потухающіе взоры приковывались къ невѣсткѣ, къ красавицѣ Иринѣ Годуновой. Грозный умеръ послѣ обряда постриженія (1584). Ему было тогда около 54 лѣтъ; царствовалъ онъ самодержавно 37 лѣтъ.

§ 128. Сибирь. Ливонія и Польша. — Разрушительна была злая пора Грознаго; но Россія до того окрѣпла передъ тѣмъ, что уже не могла возвратиться къ татарщинъ, главный притонъ которой быль погублень ею при Иванъ же. У великаго народа образовался уже неистребимый запась силь. Оттого мы встръчаемъ тогда какъ умственное движеніе, такъ и дальнъйшее развитіе правительственныхъ мъръ. Правда, дъятельность по внутреннимъ дъламъ относится преимущественно къ доброй порѣ (§ 123). Но во внѣшней политикѣ много дѣлалось до самаго конца, хотя и здёсь все лучшее также относится къ доброй порѣ (§ 124). Тогда были успѣхи, потомъ послѣдовали неудачи да большія затрудненія. Впрочемъ важно, что въ добрую пору Иванъ воевалъ на востокъ, а въ пору казней на западъ. На востокъ Россія могла брать верхъ, потому что превосходила азіатовъ образованіемъ. Тамъ дѣла шли хорошо даже поздне, когда силы царя были отвлечены на западъ. Русскіе сами, безъ помощи правительства, расправлялись съ заволжскими туземцами и продолжали завоеванія, начатыя покореніемъ Казани и Астрахани. Вождями ихъ были Строгановы да Ермакъ—люди простые, не боярскаго рода. Стро-гановы — образецъ смътливаго, предпріимчиваго и упорнаго русскаго переселенца. Эти богатые промышленники, вм'всто того, чтобы проводить жизнь дома въ довольствъ, употребляли свой достатокъ на самыя опасныя предпріятія, устремляясь къ

полудикимъ племенамъ. Строгановы выпросили у Ивана большое пространство земли на р. Камѣ и стали выводить туда русскихъ поселенцевь, устроили общирное хлѣбопашество и соляныя варняцы. Основавъ дѣлое промышленное государство у подошва Урала, они обратили вниманіе на земли по ту сторону горъ, тѣмъ болѣе, что жившіе тамъ тапары, съ ихъ предпріначивымъ каномъ, Кучумомъ, выказывали намѣреніе безпокопть ихъ владѣнія. Строгановы исполнили и эту новую задачу безъ помощи правительства, выхлопотавъ только у цари право строить крѣпостцы по р. Тоболу и его притокамъ, добкватъ желѣю, лить пушки и нанимать ратныхъ людей. На Западѣ это явленіе вовникло позже, подъ видомъ индійской компаніи англичанъ (Н. И. § 34). Запасшись огнестрѣльнымъ оружіемъ, котораго не знали за Ураломъ, Строгановы скоро пашли и армію, обратившинсь къ казакамъ (§ 116). Въ то время особенно славилас донекая вольница. Иванъ IV не разъ посылалъв войска противъ нея и жестово казнилъ пойманныхъ казаковъ, по не могъ искоренить ея. Особенно славилась удальствомъ и разбоемъ шайка атамана Ермака Тимофесения, которал пробралась даже до Камы. Ее-то Строгановы пригласили на службу, объщая парское помилованіе. Ермакъ согласился и совершилъ то же самое, чѣмъ прославились немного раньше Кортецъ и Иизарро въ Америкѣ (Н. И. § 43). Собравъ свою шайку и прихвативъ съ собой еще плѣныхъ нѣмцевъ, латовцевъ и другой сбродъ, служившій у Строгановыхъ (всего 850 человѣкъ), онъ пошель за Уралъ. Ему легко было справиться съ татарами, которые распадались на множество сварлявыхъ родовъ, съ "князъцомъ" во сталену ва берегу Иртыша (1582). Впослѣдствіи онъ быль убить ногамии, а его семъя была отправлена въ Москву. Ермакъ послалъ къ Ивану своего помощника, атамана Кольцо съ сибирокъми сокровищами. Царь простилъ казакамъ старые разбон и принялъ ихъ на свою службу съ большимъ жалованьемъ, а въ Сибиръ отправиль своихъ воеводъ.

Но на Занадѣ дѣла шли плохо въ тъченіе почти 25 лѣтъ. Тамъ обетонтельства сложились крайне неблагопрітитю для Москвы; и только горячее личное участіе къ ливонскому

сестру. Но вышло наобороть. Король жестоко разгиваль его своимъ отказомъ. Въ то же время русскіе успѣхи въ Ливоніи были остановлены союзомъ нъмецкихъ рыцарей съ поляками: въ виду погибели, грозившей съ востока, магистръ ливонскаго ордена, Кетлеръ, даже сталъ вассаломъ польскаго короля и уступилъ ему Ливонію, а себѣ оставилъ только Курляндію съ титуломъ герцога. Такъ ливонская война перешла въ польскую. Иванъ объявилъ, что выйдетъ самъ со всеми своими силами для смертельнаго боя: онъ возьметь съ собой гробъ, чтобы сложить въ него или свою, или королевскую голову. Но сразу были разбиты всв его три рати, посланныя противъ Ливоніи, Литвы и Кіева. Иванъ такъ растерялся, что решился на небывалый шагь: онъ созваль земскій соборь (1566) для решенія вопроса о войнъ и миръ. На этомъ соборъ были не одни ратные люди, но также духовенство и купцы. Ръшили продолжать войну. Иванъ сделалъ новыя общирныя приготовленія, собралъ большой "нарядъ" и принялъ любопытную политику въ огражденіе себя отъ непріязни Даніи и Швеціи, которыя устремились тогда на востокъ. Пользуясь паденіемъ ливонскего ордена, шведы отняли у него Ревель, а датчане - о. Эзель, гдъ поселился ихъ королевичь, Магнусъ. Иванъ предложилъ Магнусу титулъ вороля Ливоніи, если только онъ станетъ такимъ же подручникомъ у Россіи, какъ Кетлеръ у Польши: онъ надъялся выставить Данію противъ Швеціи, которая тогда уже объявила войну Москвъ. Магнусъ согласился и сталъ даже женихомъ царской племянницы. Но всв приготовленія Ивана были тщетны. Война продолжалась несчастливо. Шведы постоянно нападали въ одно время съ литовцами, поляками и нѣмцами. Кромѣ того, крымцы стали тогда вассалами Порты и съ ея помощью дошли-было до Астрахани; разъ даже сожгли Москву. Но хуже всего было появленіе Баторія (§ 111), этого см'яльчака, который мечталь о "Восточной имперіи". Баторій смирилъ и упорядочилъ шляхту и набралъ хорошую пъхоту изъ венгровъ и нъмцевъ, съ лучшими пушками и ружьями, — словомъ, выступилъ во всеоружін образованнаго Запада. Онъ быстро дошель до Пскова, между темъ какъ шведы отбили у русскихъ всв города у финляндской границы. Иванъ обратился къ пап'в съ просьбой примирить его съ врагами. Папа прислалъ въ Москву іезунта, Антонія Поссевина, который началь сь попытки совратить царя въ латинство. Встрътивъ отпоръ, іезуитъ сталъ держать сторону Баторія въ переговорахъ, которые привели къ перемирію у

Запольскаго Яма. Иванъ уступилъ Баторію всѣ свои завоеванія въ Ливоніи и Литвѣ, а шведамъ отдалъ завоеванные ими города. Грозный хотѣлъ возобновить борьбу за Ливонію, но поняль, что съ Западомъ нельзя воевать безъ помощи какойнибудь западной же державы: отсюда его упорное желаніе вступить въ союзъ съ Елизаветой англійской. Онъ обрадовался, когда англійскіе купцы, отыскивая новыя земли на сѣверѣ, зашли въ устье Сѣверной Двины, обласкаль ихъ и предложилъ Елизаветѣ за союзъ торговую монополію въ Россіи, что самъ же считалъ "тяжелѣе дани". Въ то же время Иванъ сватался то за самое Елизавету, то за ея родственницу, и просилъ у нея убѣжища, въ случаѣ если "мятежные" подданные выгонять его изъ царства. Елизавета ограничилась любезностями. § 129. Оедоръ I и бояре.—Когда закрылъ глаза много-

§ 129. **Федоръ I и бояре**.—Когда закрылъ глаза многогрѣшный Грозный царь, народъ плакалъ и голосилъ, а лѣтонисцы молчали. Надъ Русью носилось смутное предчувствіе бѣдствія, которое должно было родиться изъ такого всеобщаго разложенія, какъ опричнина. Ни для кого не было тайной вырожденіе Рюрикова племени. Было извѣстно, какъ ненадежны были его послѣдніе отпрыски—два сына Ивана IV,  $\theta e \partial o p \tau$  отъ Анастасіи и Димитрій—отъ Нагой. Димитрій, которому отецъ завѣщалъ Угличъ, лежалъ еще въ пеленкахъ. Федоръ, несмотря на свои 27 л., былъ также ребенкомъ. Малорослый, блѣдный, опухлый, онъ говорилъ невнятно, ходилъ нетвердо и вѣчно ухмылялся, особенно когда сидѣлъ на престолѣ и любовался скипертомъ и державнымъ яблокомъ. Онъ все молился да звонилъ въ колокола: его считали постникомъ, молчальникомъ и даже "чудотворцемъ". Затѣмъ Федоръ спалъ да забавлялся карлами, шутами, кулачными и медвѣжьими боями, "избывая мірской суеты и докуки", т. е. дѣлъ.

Какъ въ малолътство Ивана IV, началась борьба между боярами, изъ которыхъ одни хотъли захватить власть именемъ Өедора, другіе — именемъ Димитрія. Во главъ послъднихъ стоялъ смътливый, даровитый, но крайне честолюбивый и коварный Богданг Бюльскій. Но бояре противной стороны распустили слухъ, что онъ хочетъ извести Өедора и самъ състь на престолъ. Взбунтовалась московская чернь, къ которой пристали буйные рязанцы Ляпуновы. Бояре тотчасъ же сослали Бъльскаго въ Нижній, а царевича Димитрія отправили въ Угличъ, вмъстъ съ матерью и Нагими. Затъмъ они собрали своихъ приверженцевъ, подъ видомъ земской думы, которая ръшила

царствовать Оедору. Но неизвъстно было, кто именно будетъ управлять его именемъ: нъсколько боярскихъ семей были близки къ нему; и между ними должна была возникнуть смертельная борьба, такъ какъ, за бездътностью Өедора, вопросъ шелъ уже не о временномъ правленіи, а о созданіи новой династіи.

Самыми знатными изъ бояръ были Гедиминовичи Мстиславскіе и Рюриковичи Шуйскіе, а самыми близкими къ престолу — родственники Өедора, Романовы-Юрьевы 1) и Годуновы. Бояринъ Никита Романовичъ доводился царю дядей по матери, а Борисъ Оедоровичъ Годуновъ былъ братъ жены царя, Ирины. Сначала власть перешла къ Никитъ Романовичу. Но онъ былъ очень старъ и вскоръ былъ пораженъ параличемъ, а затъмъ умеръ. Уже во время его болъзни власть сосредоточилась въ рукахъ Бориса Годунова, которому вполнъ подчинялась царица Ирина, имъвшая большое вліяніе на Өедора. Но главы знатнъйшихъ фамилій, Иванъ Мстиславскій и Иванъ Шуйскій, считались соправителями Годунова и стъсняли его. Они даже настраивали московскую чернь и собирались умертвить его. Борисъ предупредилъ враговъ. Онъ быстро расправился съ недалекимъ и вялымъ представителемъ рода Мстиславскихъ: по какому-то доносу, князя Ивана постригли въ монахи, а его друзей сослали. Труднъе было одолъть Шуйскихъ, которые всегда отличались мужествомъ, предпріимчивостью, дарованіями, а также славились блестящимъ прошлымъ. Иванъ Шуйскій, ознаменовавшій себя подвигами въ польской войнь, въ пору бъдствій Руси, умълъ еще привязать къ себъ московскихъ купцовъ и мъщанъ, а также смълаго и упорнаго митрополита Діонисія. Шуйскіе составили искусный замысель развести царя съ Ириной и женить его на дочери Мстиславскаго. Но Борисъ, у котораго было множество шпіоновъ, узналъ все. Онъ подговорилъ слугъ Шуйскаго донести, будто ихъ господинъ хочетъ извести царя,

<sup>1)</sup> Они назывались сначала Кобылиными-Кошкиными (§ 99) и вели свое происхожденіе отъ знатной литовской фамиліи. Такъ какъ въ древности быль обычай сохранять имена, то произошли сложныя фамиліи, за которыми тёмъ труднёе слёдить, что прозвища, бывшія также въ большомъ ходу, въ свою очередь обращались въ фамиліи. Такъ внуки Өедора Кошки, породнившагося съ тверскими князьями при Василіи І, назывались еще Голтяевыми и Беззубцевыми; а дёти и внуки Захара Кошкина, засфавшіе въ думё при Иванё ІІІ и Василіи ІІІ, назывались Захарыными-Кошкиными. При Грозномъ является Романъ Юрьевичъ, отецъ царицы Анастасіи (§ 122): отсюда Романовы-Захарыны-Юрьевы или Романовы-Юрьевы, а потомъ просто Романовы.

и внезапно сослалъ соперника и его товарищей въ отдаленные города, гдѣ они были казнены втихомолку. Діонисія заточили въ захолустный монастырь, а на его мѣсто поставили архіенископа ростовскаго, Іова, покорное орудіе Годунова. Инымъ изъ гостей и посадскихъ московскихъ рубили головы, другихъ бросали въ тюрьмы и ссылали по дальнымъ городамъ. Вообще опять много крови было пролито и въ застѣнкахъ, на пыткахъ, и на эшафотахъ. И Борисъ сталъ единымъ правителемъ государства (1587), съ титуломъ "конюшаго, ближняго великаго боярина и намѣстника царствъ казанскаго и астраханскаго". Ему кланялись иностранные послы; онъ получалъ огромные доходы и жалованья: Годуновы могли выставить тогда на свой счетъ 100.000 ратниковъ. Борисъ самовластно управлялъ Россіей, именемъ царя, 11 лѣтъ, до смерти Федора.

§ 130. Годуновъ-правитель. — Родоначальникомъ Годуно-

\$ 130. Годуновъ-правитель. — Родоначальникомъ Годуновыхъ былъ мурза Четъ (§ 91), внукъ котораго получилъ прозвище Годуна. Цари одарили Годуновыхъ вотчинами, гдѣ татарскіе выходцы жили мирными помѣщиками, отличаясь благочестіемъ. Ихъ государственная роль создана случаемъ—женитьбой Өедора на Иринѣ, а также ловкостью Бориса, который чтобы болѣе приблизиться къ Грозному, женился на дочери Малюты Скуратова. Иванъ IV полюбилъ изворотливаго Бориса, котя новый наперсникъ разъ чуть не умеръ отъ его желѣзнаго костыля. По смерти Грознаго, Борису было 32 г. Это былъ плотный, плечистый, круглолицый красавецъ, съ черными волосами и густою бородой; онъ только ходилъ съ трудомъ, отъ подагры 1). Его повелительный видъ и темные проницательные глаза внушали страхъ и покорность; но это сглаживалось "сладкорѣчіемъ" и обворожительными улыбками. Знатокъ людей и опытный правитель, Борисъ умѣлъ властвовать: превосходно владѣя собой, онъ честилъ владыкъ и бояръ внѣшнимъ почтеніемъ, благосклонно выслушивалъ ихъ, разсуждалъ съ ними, а поступалъ посвоему. Но ему не хватало образованности и нравственнаго величія. Годуновъ поражалъ иностранцевъ широтой природнаго ума: онъ презиралъ тупое самодовольство москвичей, былъ "добрѣ потоковникъ ереси латинской и арменской"; а между тѣмъ трепеталъ передъ чародѣями. Это было олицетворенное коварство: смотря по обстоятельствамъ, Борисъ сегодня

<sup>1)</sup> Мы не можемъ приложить портрета Годунова: достовърнаго не дошло до насъ; а обычные портреты — не болье, какъ фантазіи на основаніи одного изображенія 18-го въка.

быль "светлодушень", нищелюбивь, обворожителень, завтра—свирень и кровожадень. Но всегда онь быль доступень подозрительности и наушничеству. Окруживь себя массой шпіоновь и обладая проницательностью, онь все зналь во-время, а при своей железной волё могь выжидать цёлые годы, вырабатывая свои замыслы до мелочей. Въ этихъ замыслахъ не было ничего новаго; но даровитый правитель глубже своихъ предшественниковь понималь дёло. Тё увлекались отрицательной стороной—истребленіемъ пережитковь, мёшавшихъ объединенію Руси и установленію самодержавія, причемъ иногда доходили до имъ же вредной опричнины. Борисъ же развиваль положительную сторону: быль "строителень зёло, о державё своей много попеченія имёя", говорить современникъ. Въ этомъ смыслё онъ быль отдаленнымъ, хотя и мелкимъ, предтечею Петра Великаго.

Годуновъ занимался не истребленіемъ бояръ, а возвышеніемъ низших классовъ. Его любимымъ деломъ было возстановление павшихъ городовъ (Курскъ, Воронежъ и др.) да постройка новыхъ (Архангельскъ, Саратовъ, Царицынъ, Цивильскъ, Яицкъ, Ливны, Березовъ, Томскъ, Тобольскъ и др.), а также заселеніе пустынныхъ мъстъ, въ особенности на южной Украйнъ; онъ построилъ крупости въ Астрахани и Смоленску и обнесъ Москву новою стѣной. Борисъ былъ разумный колонизаторъ: онъ не насильно сгоняль народь въ пустыни, а привлекаль его льготами и денежной поддержкой. Такъ, онъ устроилъ прочную цёнь сторожевыхъ станицъ изъ черкасъ (§ 116), которымъ давалъ помъстья, деньги, сукна, хлъбъ, а также свинецъ и селитру для пороха. То же стремленіе къ развитію положительной стороны дёла проявилось въ пристрастіи Бориса къ миру и просвъщенію. Годуновъ, по самой своей природѣ, быль политикъ, а не воинъ: плохой полководецъ, онъ не любилъ битвъ; осторожный лицемъръ, онъ боялся прямаго образа дъйствій. Ему хотелось достигать всего искусною дипломатіей: онъ даже у Баторія купиль мирь деньгами и посылаль міха цезарю въ Віну. Борисъ желалъ не воевать съ Западомъ, а устрашать его внутреннею силой, хорошимъ устройствомъ Руси. Но онъ понималъ, что для этого необходимо заимствовать у Запада его науку и гражданственность: у него стремленіе къ европейскому просвъщенію было сознательнье, чъмъ у Ивана III и Грознаго. Сдёлавшись царемъ, Годуновъ задумалъ было основать цёлую систему школь, въ которыхъ учителями были бы иностранцы. Невъжественное духовенство не допустило его до этого; но онъ

настояль на томъ, чтобы хоть посылать молодыхъ людей учиться за границу. Борисъ всячески выказывалъ свое пристрастіе къ иностранцамъ: давалъ льготы и привилегіи ихъ купцамъ; содержаль ихъ ученыхъ, особенно врачей, какъ первыхъ бояръ; дорожилъ своимъ немецкимъ отрядомъ более, чемъ всею русскою арміей; завелъ при дворе много обычаевъ, а отчасти и обстановку Запада. Подражая ему, бояре также начали измънять свой быть на европейскій ладь: заводили понемногу даже обычай брить бороды. Кром' иностранцевь, Годуновь старался лично привязать къ себ' низшіе классы. Никто до него не выказывалъ столько заботливости о бъднотъ: не проходило дня безъ того, чтобы онъ не благотворилъ. Случится ли гдъ пожаръ, грабежъ, моръ-отъ Бориса тотчасъ присылались деньги, кормъ, платья, врачи; самъ онъ часто вздиль по областямъ и вездв кормилъ, поилъ, ласкалъ народъ. Но народъ не любилъ Бориса. Онъ върилъ всякому дурному слову про него; при всякой внезапной смерти виднаго лица проносилась молва, что это-дъло рукъ Бориса: даже когда ослъпъ Симеонъ Бекбулатовичъ (§ 127), всв заговорили, что онъ подсунулъ несчастному какого-то зелья. Что ни делаль Борись, чтобы снискать любовь и доверіе народа, народъ считалъ его злодъемъ и чародъемъ. Правда, невъжественная толпа не могла понимать этого нарушителя ея въковыхъ предразсудковъ, какъ позже она не понимала Петра Великаго. Но у народа есть нравственное чутье: онъ благоговълъ передъ Петромъ за величіе его души и чуялъ, что въ лицъ Годунова исторія поставила передъ нимъ мелкаго и лживаго честолюбца, способнаго на ехидныя злодъянія, къ которымъ подталкивало его смутное время, когда на московскомъ престоль угасаль родь Рюрика. Народь видьль, что у этого выскочки не было великодушія генія, чтобы основать царственное значеніе своей семьи на правдѣ, на самоотверженной преданности общественному дѣлу. Годуновъ былъ, какъ говоритъ лѣтопись, "лукавою лисой" и себялюбцемъ, когда пресмыкался у престола; онъ остался такимъ, когда овладѣлъ имъ. Въ этомъ смыслѣ онъ былъ воспитанный опричниной потомокъ смѣтливаго татарина, а не предшественникъ Петра Великаго. § 131. Крѣпостничество и патріаршество. — Подозритель-

§ 131. Крѣпостничество и патріаршество. — Подозрительность народа часто оправдывалась и относительно мелкихъ преступленій Годунова. Но важнѣе всего основное противорѣчіе въ дѣятельности Бориса. Годуновъ старался подкупить низшій классъ грошовыми подачками на бѣдность; но гораздо важнѣе

вредныя для народа м'вры, которыми онъ подкупалъ выстія сословія.

Здёсь важите всего мёры, которыя клонились къ лишенію крестыны свободы. Тогда все богатство служилыхъ людей заключалось въ землъ. Но земля не могла прокормить ихъ, если не была населена земледвльцами, притомъ работающими правильно и неустанно. А этого не могло быть, пока крестьяне имъли право свободнаго перехода (§ 100), тъмъ болже, что крестьянъ переманивали отъ служилыхъ льготами богатые землевладъльцы, въ особенности же церковь, у которой поэтому были отняты льготы передъ правленіемъ Годунова. Для поддержки служилыхъ московскіе государи постепенно ствсняли свободный переходъ крестьянъ. Но Годуновъ ввелъ самыя сильныя мёры въ этомъ смыслё. И если, ставши царемъ, онъ нёсколько ослабиль ихъ, то только съ тъмъ, чтобы крестьяне переходили не къ богатымъ, а къ мелкимъ помъщикамъ. Соотвътственно съ этою участью крестьянъ, понизилось и положение вольных з слуга, которые сразу обращались въ холоповъ. Такое закръпощеніе и закабаленіе вольныхъ людей действовало гибельно на благосостояніе главной массы населенія, которая была принесена въ жертву немногочисленному классу военныхъ: доказательствомъ тому служить немедленное появление бъглыхъ массами и соотвътственное развитие казачества и разбойничества. Но ближайшая цёль, обезпеченіе государства арміей, была достигнута, а также служилые были привлечены къ Годунову.

Желая привлечь и духовенство, Борисъ покровительствоваль, вопреки послъднимъ соборамъ (§ 123), церковному землевладъню: онъ возстановилъ его льготы, давалъ владыкамъ и монастырямъ свободу отъ разныхъ повинностей. Онъ думалъ еще болѣе привязать къ себъ духовенство, возвысивъ главу русской церкви въ санъ nampiapxa, не соображая, сколько вреда могло произойти отсюда въ будущемъ. Годуновъ видълъ только одно: патріаршество, склоняя къ нему духовенство, еще доставитъ ему новый блескъ, какъ царю государства, въ которомъ глава церкви имъетъ значеніе какого-то восточнаго папы, такъ какъ царьградскій патріархъ сталъ рабомъ султана. Во всякомъ случаъ, представитель русской іерархіи становился выше кіевскаго митрополита, а это должно было привлекать къ Москвъ православныхъ въ Литвъ. Соперничества же новой власти Борисъ не боялся: патріархомъ сталъ Іовъ (§ 129). Это случилось (1589) слъдующимъ образомъ. Тогда пріъхалъ на Русь собп-

рать милостыню бѣдный, угнетенный турками константинопольскій патріархъ, Іеремія. Годуновъ никого не пускалъ къ нему и не выпускаль его слугъ, а въ то же время пожаловлъ ему щедрую милостыню. Іеремія посвятилъ Іова въ патріархи, хотя ему самому желалось занять этотъ постъ. Въ то же время четыре архіепископа были повышены въ митрополичій санъ, а шесть епископовъ стали архіепископами. Іеремія далъ еще благословеніе на то, чтобы впредь русскій патріархъ поставлялся русскими же владыками.

Опираясь на величавое съ виду, но покорное духовенство и на массу мелкопомъстныхъ служилыхъ, Годуновъ старался еще обезопасить себя отъ сильныхъ людей. Онъ не разбиралъ средствъ, чтобы отдълаться отъ вліятельныхъ бояръ и владыкъ. Онъ истребилъ, пользуясь всякими случаями, и "лучшихъ людей" среди московскихъ посадскихъ, уничтожая въ зародышъ то значеніе, которое они начинали пріобрътать при Грозномъ.

§ 132. Смерть царевича Димитрія.—Своекорыстная, преступная природа Годунова особенно обнаружилась въ мелкихъ средствахъ, къ которымъ онъ прибъгалъ для утвержденіи своей власти. Припомнимъ судьбу Бъльскаго, Нагихъ, Шуйскихъ, митрополита Діонисія, а также быстрое обогащеніе Бориса, какъ только онъ захватилъ власть при Өедоръ. Но еще важнъе мъры, которыя онъ принималъ, чтобы отдълаться отъ лицъ, имъвшихъ больше правъ на престолъ, чъмъ онъ. Въ то время, когда царевичъ Димитрій былъ заточенъ въ Угличъ, случилось слъдующее. Въ Ригъ проживала родственница царя Өедора, вдова короля Магнуса (§ 128), Марія Владиміровна, съ своей маленькой дочерью. Годуновъ уговорилъ ее переселиться въ Москву, объщая ей горы золота. Марія пріъхала, но вскоръ ее разлучили съ дочерью и постригли въ монахини; немного лътъ спустя, внезапно умерла ея малютка.

Но самымъ важнымъ дѣломъ, которое навсегда врѣзалось въ памяти народа, была судьба иаревича Димитрія. Этотъ ребенокъ представлялъ дѣйствительную опасность Годунову. У хвораго Өедора не было дѣтей, а Димитрія всѣ признавали царевичемъ: его имя поминалось на ектеніяхъ. Говорятъ, Нагіе воспитывали ребенка такъ, что онъ дурно говорилъ о приближенныхъ брата и даже лѣпилъ человѣчковъ изъ снѣга, называлъ ихъ боярами, и особенно Борисомъ, снималъ имъ головы палкой. По свидѣтельству всѣхъ русскихъ лѣтописей и большинства сказаній иностранцевъ, Годуновъ съ самаго начала задумывался о грозящей

ему опасности; и ему помогали совѣтами приближенные, въ особенности окольничій Клешнинъ да князь Василій Шуйскій. Въ 1591 г., когда царевичу было 7 лѣтъ, отъ Бориса пріѣхаль въ Угличъ дьякъ Битяговскій, съ своимъ сыномъ, племянникомъ и сыномъ мамки Димитрія, чтобы помогать царицѣ Маріи въ хозяйствѣ. Мать почуяла бѣду и не спускала ребенка съ своихъ глазъ въ хоромахъ. Но однажды, въ полдень, когда всѣ обѣдали, мамкѣ удалось вывести царевича на дворъ, гдѣ сподручники Битяговскаго перерѣзали ему горло. Соборный пономарь, видѣвшій убійство съ колокольни, ударилъ въ набатъ. Сбѣжался народъ и въ остервененіи бросился на убійцъ: тутъ погибло 12 человѣкъ, въ томъ числѣ самъ Битяговскій.

Годуновъ назначилъ следствіе, которымъ руководили Клешнинъ и Шуйскій. Угличане утверждали, что царевичь убить подосланными Борисомъ людьми; на томъ же стояли Нагіе, претерпѣвая крѣпкую пытку въ Москвъ, въ присутствіи самого Годунова. Тъмъ не менъе слъдствіе, освященное признаніемъ патріарха Іова, рішило, что Димитрій, играя ножомъ въ тычку, самъ заръзался въ припадкъ падучей бользни, по небрежению Нагихъ. Царица Марія была пострижена въ монахини; ея три брата были заключены въ тюрьмы по разнымъ городамъ. Изъ угличанъ 200 человъкъ поплатились головой; многимъ уръзали языки; остальныхъ сослали въ разные города, но больше всего въ Сибирь, гдф изъ нихъ образовался Пелымъ. По преданію, даже колоколъ, давшій набатъ, былъ увезенъ въ Тобольскъ, откуда его возвратили въ Угличъ въ наши дни. А убійцы были похоронены съ большою честью, семьи же ихъ были одарены вотчинами и деньгами.

Смущенный народъ упорно вёрилъ, что погибель царевича—дёло рукъ Бориса. Онъ объяснялъ новый пожаръ въ Москвё желаніемъ лицемёра задержать царя, который будто бы собирался самъ въ Угличъ. Говорили даже, что Борисъ подводилъ крымскаго хана подъ Москву, "боясь земли за убійство царевича". Вслёдъ за гибелью Димитрія, у царя родилась дочь; она вскорё умерла — и въ народё слухъ, что это новая жертва Годунова. Вскорё скончался (1598) самъ Өедоръ — и опять толки, что его отравилъ Борисъ, чтобы самому сёсть на престолъ.

Отъ Өедора не осталось ни дътей, ни завъщанія. Несчастный вънценосецъ весь сказался въ своихъ послъднихъ словахъ: "Въ семъ царствъ воленъ Богъ; какъ ему угодно, такъ

и будеть". Въ Литву писали изъ Москвы, будто Өедоръ сказалъ на смертномъ одрѣ, что въ цари должны выбрать не такого человѣка "подлаго рода", какъ Годуновъ, а представителя маститаго племени Романовыхъ, Өедора Никитича; но онъ внушалъ послѣднему ничего не дѣлать безъ совѣта Бориса, который "умнѣе всѣхъ". Доносили также, что какъ только Өедоръ закрылъ глаза, бояре стали бранить Годунова за убійти ство Димитрія, "который теперь очень нуженъ"; и Өедоръ Ни-китичъ даже бросился-было на злодъя съ ножомъ. Съ другой стороны, шпіоны канцлера литовскаго, Льва Сапѣги, пріѣзжавшаго въ Москву посломъ при Өедорѣ и Борисѣ, извѣщали оттуда,
будто Годуновъ "держалъ при себѣ своего друга, очень похожаго во всѣхъ отношеніяхъ" на Димитрія, и собирался выставить его царемъ, если не выберутъ его самого. Правда, по смерти Өедора власть, прежде всего, переходила къ вдовствующей царицъ; но Ирина вдругъ постриглась и удалилась въ Новодъвичій монастырь, подъ Москвой, куда послъдоваль за нею и брать. Тогда внезапно быль устроень земскій соборт, преимущественно изъ подчиненнаго Іову духовенства и изъ московскихъ служилыхъ людей, щедро одаренныхъ Годуновымъ. Онъ избралъ Бориса на царство. Годуновъ два раза отказывался, по тогдашнему обычаю и по разсчету; но патріархъ пришелъ въ Новод'євичій монастырь съ крестнымъ ходомъ умолять царицу Ирину, чтобы она благословила и уговорила брата. Привалила и толпа народа. Всѣ стояли на колѣняхъ, стонали, голосили, обливались слезами и все просили Годунова, пока онъ не согласился принять шапку Мономаха. При вѣнчаніи на царство, Борисъ сказалъ всенародно: "Богъ свидѣтель, что въ моемъ царствѣ не будетъ нищихъ и бѣдныхъ!" Затѣмъ, взявшись за воротъ своей рубашки, онъ прибавилъ: "И послѣднюю рубашку раздёлю со всёми!"

§ 133. Борисъ-царь. — Кровавою цѣной пріобрѣлъ Борисъ 5 лѣтъ спокойнаго царствованія и 2 года тревогъ, погубившихъ его. Это краткое царствованіе было безславно. Все важное въ политикѣ Годуновъ совершилъ правителемъ. Годуновъ-царь думалъ только о своей безопасности, вѣчно дрожа отъ мысли, что его изобличатъ, всюду видя мстителей. Впрочемъ сначала онъ попробовалъ оградить себя кротостью и полезными для государства мѣрами. Борисъ соблюдалъ миролюбіе и старался водворить порядокъ, искореняя мздоимство, разбои и воровство, преслѣдуя всякую вольницу, стѣсняя даже казаковъ на Дону и на Днѣпрѣ.

Онъ пытался просвётить и обогатить свой народъ, лаская ученыхъ иностранцевъ и ихъ гостей, давая даже полную свободу ихъ богослуженію. Цёлый годъ не взимали податей и торговыхъ пошлинъ, закрывали царскіе кабаки, даже отчасти возобновили Юрьевъ день. Борисъ помогалъ нищимъ, выпускалъ заточенныхъ, возвращалъ опальныхъ; даже сдёлалъ своимъ другомъ энергическаго Богдана Бёльскаго (§ 129), а Романовыхъ ласкалъ, какъ родныхъ.

Но народъ продолжалъ выказывать недовъріе: онъ все вспоминаль и оплакиваль безъ вины погибшій посл'єдній отпрыскъ Рюрикова племени. Около 1600 года вдругъ пронесся, какъ утъщение его наболъвшей душъ, новый слухъ, который тотчась проникъ до Польши. Стали перешептываться, будто въ Угличъ заръзали подмъннаго мальчика, а царевичъ былъ заранъе скрытъ предусмотрительною матерью, съ помощью его врача и враждебныхъ Годунову бояръ: онъ живъ и цвътеть непорочною юностью гдф-то тамъ, за литовскою границею. Борисъ пришелъ въ ужасъ и сбросилъ маску. Страна покрылась донощиками, которымъ платили изъ имъній оклеветанныхъ; даже родные доносили другъ на друга; мужчины наушничали царю, женщины — царицъ. Съ литовской границы привозили въ оковахъ кучи людей: Борисъ разставилъ тамъ караулы и, не сміз объявить, кого онъ ищеть, приказаль хватать всякаго проъзжаго. Такъ какъ Годуновъ особенно боялся бояръ, то посыпались доносы холоповъ на господъ, будто бы желавшихъ извести царскую семью чарами. Пошли жестокія пытки, казни и ссылки въ Сибирь. Богданъ Бъльскій вдругъ превратился въ преступника: ему выщипали бороду и сослали его въ южную Украйну. Особенно пострадали дъти Никиты Романовича Романова (§ 129). Ихъ обвинили, по доносамъ, въ храненіи отравнаго зелья: ихъ пытали, со всёми ихъ родственниками и холопами, но, ничего не допытавшись, сослали въ разные концы Россіи. Самый умный и упорный изъ пяти братьевъ Романовыхъ, Өедоръ Никитичъ, былъ постриженъ въ монахи, подъ именемъ Филарета, и сосланъ въ дальній монастырь, а жену его постригли въ монахини, подъ именемъ Мароы, и сослали въ Заонежье. Сынъ же ихъ, маленькій Михаиль, былъ сосланъ, вмёстё съ своей теткой, на Бёлоозеро. Только этотъ ребенокъ да его отецъ уцълъли: остальные Романовы вскоръ умерли отъ истязаній приставовъ, сопровождавшихъ ихъ въ заточеніе.

Чёмъ больше лилась кровь, тёмъ кровожадиве и подозри-

тельнъе становился Борисъ. Онъ уже сталъ почти невидимъ: его дворецъ превратился въ замкнутую тюрьму, отъ которой прогоняли просителей палками и пинками. Но туда доходили упорные слухи о спасенномъ царевичъ Димитріи, который скоро придетъ разсчитаться съ похитителемъ престола. Кругомъ стали совершаться мрачныя знаменія: тамъ и сямъ свиръпствовали небывалыя бури; гдъ исчезали птицы, гдъ рыба; появилась комета, смутившая суевърный народъ. Наконецъ, вслъдствіе неурожая, насталъ страшный голодъ, съ своимъ спутникомъ, моровою язвой. Въ одной Москвъ умерло отъ голода болье 100.000. Проъзжему опасно было останавливаться на постоялыхъ дворахъ: того и гляли изжарятъ и съблятъ Народъ объжаль толровою язвой. Въ одной Москвѣ умерло отъ голода болѣе 100.000. Проѣзжему опасно было останавливаться на постоялыхъ дворахъ: того и гляди, изжарятъ и съѣдятъ. Народъ бѣжалъ толнами, куда глаза глядятъ, а больше всего въ Сѣверскую Украйну (губерпіи Орловская, Курская, Черниговская). Образовалось много разбойничьихъ шаекъ, которыя доходили до Москвы; да и въ самой Москвѣ не рѣшались выходить изъ дому ночью, опасаясь кистеня. Одна шайка, предводимая Хлопкой Косолалом, едва не одолѣла царскаго отряда подъ Москвой и убила его воеводу. Народъ волновался, ропталъ на царствованіе, котораго не благословляетъ Господь; и изъ устъ въ уста перелетало, въ сказочномъ освѣщеніи, имя царевича Димитрія. Борисъ мучился тяжельми предчувствіями, даже началъ совѣщаться съ вѣдунами и ворожемии. Тутъ ему донесли, что царевичъ Димитрій вступилъ въ предѣлы Руси, сопровождаемый благословеніями народа (1604).

§ 134. Условія смуты. — Народъ признавалъ смерть царевича Димитрія. Онъ естественно оплакиваль его, какъ святого мученика, и оттого не могъ сойтись съ подозрѣваемымъ убійцей, возсѣвшимъ на его престолъ. Тѣмъ не менѣе успѣхъ Лжедимитрія былъ поразителенъ. На это было много важныхъ причинъ. Во всей Европѣ свирѣпствовали бури перехода отъ среднихъ вѣковъ къ новой исторіи, связанныя съ умственнымъ, хозяйственнымъ и общественнымъ переворотами (Н. И. §§ 45, 49, 58—60). Вездѣ господствовали смуты: были и смѣны династій, и самозванцы (Н. И. §§ 30, 37, 68). На Руси также происходилъ послѣдній разсчетъ между пережитками старины и новыми потребностями; а корень старины, племя Рюрика, вымерло, выродившись предварительно такъ, что оно само подготовлало смуту, въ лицѣ Ивана Грознаго. Люди еще не успѣли приладиться къ новому порядку, требовавшему и новыхъ навыковъ, и новыхъ жертвъ. Хозяйственный и общественный перевороты, съ измѣненіемъ

положенія бояръ и крестьянства, также потрясали страну; а подконецъ въ нимъ присоединились отуманившія народъ физическія б'ядствія — голодъ и моръ. Русь представляла разстроенное немощное тело и готовое поприще для всеобщихъ безпорядковъ. Оголтелые, голодные холопы и крепостные бежали, вспомнивъ изначальное правило предковъ — разбрестись розно. Особенно наполнялась бъглецами пограничная Съверская земля. Они увеличивали и безъ того огромное число вольницы Украйны, черкасъ и донцовъ, казацкая удаль которыхъ не могла еще войти въ тиски новаго строгаго порядка. Внутри Россіи также все разваливалось, все спѣшило захватить власть, оброненную съ вымираніемъ старой династіи. Бояре были на ножахъ между собой, борясь уже не за выгоды временщиковъ, а за основаніе новой династін. Горожане также тянулись къ кормилу правленія, почувствовавъ свое значеніе со временъ Грознаго (§ 123). Тъмъ естественнъе было воскресение преданий самоправления въ старыхъ въчевыхъ городахъ, особенно въ Псковъ, Рязани, Твери.

При такихъ условіяхъ новая династія могла утвердиться только при крупныхъ, блестящихъ подвигахъ, которые захватили бы всё силы народа. А осторожный Борисъ избёгалъ ихъ даже въ свою лучшую пору. Народъ называлъ его царствованіе "несчастливымъ", а подконецъ оно стало горькимъ напоминаніемъ ужасовъ опричнины. Ктому же этотъ нелюбимый, подозрительный и коварный царь быль другомъ иноземщины, хотѣль, съ помощью "латинскаго" Запада, просвѣщать свой народъ, который видъль святотатство во всякомъ ученьи, ересь — во всякомъ "новшествъ". Невъжество было превосходнымъ подспорьемъ смуть. Источникъ легковърія, оно склоняло подозрительныя, забитыя нуждой массы внимать самымъ нелёнымъ слухамъ, внезапно принимать всякія чудеса за действительность. При полномъ отсутствіи гласности, при плохихъ средствахъ сообщенія, при наклонности бродягъ къ розсказнямъ, не было и возможности провфрять слухи. Все сказанное служило лучшею подготовкой той нравственной неустойчивости, безъ которой, какъ безъ воздуха, немыслима смута, сама составляющая колоссальную ложь. Всв извъстія современниковъ, какъ туземныхъ, такъ и иностранныхъ, рисують яркую картину паденія нравовь въ пору самозванщины. Всякій стремился только къ самоублаженію; признавалось только право сильнаго; не ценились ни честь, ни добро, ни даже жизнь ближняго. Обманъ и лицемфріе, клевета и доносъ, гдъ

нельзя было пустить въ ходъ насиліе, считались признакомъ ума и даровитости. Личность не признавала общественныхъ сдержекъ: каждый жилъ "особъ", при одномъ внъшнемъ, насильственномъ объединеніи Руси. Въ основъ личныхъ сношеній лежала подозрительность, равная легковърію невъжества въ общихъ дълахъ. Русскій очевидецъ прибавляетъ: "Впали мы въ объяденіе и въ пьянство великое, въ блудъ и въ лихвы, и въ неправды, и во всякія злыя дъла". А иностранцы изумлялись еще одному признаку невъжества — "нестерпимому глумому высокомърію" яко бы избраннаго Богомъ народа.

отсюда недоброжелательство и недовъріе къ Москвъ за-границей, которыя способствовали смутъ. Разложеніе Руси было выгодно ея сосъдямъ—шведамъ и особенно полякамъ. По-ляки, и еще больше литовцы, истомились отъ возростающихъ трудностей борьбы съ Москвой. Съ прекращеніемъ династіи Ягеллоновъ (§ 111), они стали помышлять о соединеніи съ Русью, надёнсь двинуть ее противъ турокъ. Царь, искавшій даже руки сестры ихъ короля (§ 128), также задумывался объ этомъ соединеніи, мечтая обратить поляковъ въ своихъ православныхъ холоповъ. Баторій (§ 111) намёревался покончить съ Москвой однимъ ударомъ, съ помощью папы и іезуитовъ, давно мечтавшихъ окатоличить ее (§ 101). По смерти его, Өедоръ сталъ бы польскимъ королемъ, если бы поступился православіемъ или поставилъ Польшу выше Россіи. Но всё попытки прекратить поставилъ Польшу выше Россіи. Но всѣ попытки прекратить мучительную сосѣдскую распрю единеніемъ приводили только къ новой враждѣ и недовѣрію. Поляки, іезуиты, папа не должны были упускать такого блестящаго случая къ завладѣнію Москвой, какъ смута. И если среди русскихъ, соединенныхъ началомъ самодержавія, героемъ, знаменосцемъ смуты могъ быть только представитель старой династіи, хотя бы и ложный, то онъ долженъ былъ показаться изъ-за польскаго рубежа. При первой молвѣ о спасеніи царевича Димитрія, въ народѣ заговорили, что онъ укрывается за литовскою границей (§ 133).

§ 135. Самозванецъ и гибель Годуновыхъ. — Въ 1603 г., въ свитѣ польскаго пана, князя Вишневецкаго, появился православный юноша лѣтъ 20-ти, статный, съ изящными руками, съ благородными манерами, но некрасивый: при смугломъ лицѣ, покрытомъ бородавками, у него были рыжіе волосы и толстый носъ. Но лобъ и глаза обличали умъ и проницательность. Онъ быль вѣжливъ, краснорѣчивъ, съ порывами страсти, но съ

быль въжливь, краснорычивь, съ порывами страсти, но съ умъньемь сдерживаться. Онъ обнаруживаль даровитость, прямо-

душіе и мягкосердечіе, зналъ попольски, бойко говорилъ и красиво писалъ порусски, но полатыни понималь плохо и писалъ, какъ ученикъ. Вскорѣ юноша открылся своему пану, какъ царевичъ Димитрій 1); и тотчасъ его призналъ таковымъ слуга Льва Сапѣги (§ 132), бѣглый москвичъ. Вишневецкій свезъ самозванца къ сендомірскому воеводѣ, Мишшку, человѣку жадному и честолюбивому, у котораго была дочь, Марина, такая же разсчетливая и надменная, но легкомысленная, любившая наряды и роскошь, красавица, съ очаровательными манерами, худенькая, небольшого роста, съ холоднымъ взоромъ, съ тонкими губами и острымъ подбородкомъ 2). Самозванецъ искренно полюбилъ Марину, обѣщалъ дать ей русскія земли и перешелъ въ католичество. Мнишекъ сталъ возить будущаго зятя

<sup>&#</sup>x27;) Происхожденіе этого лица остается загадкой. По русскимъ источникамъ, основаннымъ на слухахъ, это—смѣтливый, рѣшительный сынъ галицкаго служилаго, Юрій Отрепьевъ, который появился въ Москвѣ незадолго до смерти Федора І. Онъ проживалъ у разныхъ враждебныхъ Годунову бояръ, въ томъ числѣ у Романовыхъ; а когда они подверглись опалѣ, постригся, подъ именемъ Григорія, въ Чудовомъ монастырѣ и вскорѣ сталъ писцомъ у самого патріарха Іова. Но онъ позволялъ себѣ дерзкія выходки: однажды, говорятъ, хвастался даже, что будетъ царемъ въ Москвѣ. Затѣмъ Григорій вдругъ исчезъ и, послѣ долгихъ скитаній, пробрался въ Литву. Тамъ онъ поучился немного въ школѣ, съѣздилъ къ казакамъ на Украйну и, наконецъ, поступилъ на службу къ Вишневецкому. Изъ иностранныхъ источниковъ рѣдко кто принимаетъ его за Отрепьева: они считаютъ его то истиннымъ Димитріемъ, то побочнымъ сыномъ Баторія, то валахомъ и даже итальянцомъ. Русскіе историки вообще видять въ немъ самозванца, подставленнаго поляками и іезунтами, а отчасти и боярами. Иностранные историки склонны къ предположенію, что это былъ дѣйствительно сынъ Ивана Грознаго.

<sup>2)</sup> Наше изображение Лжедимитрія и Марины снято съ одного изъ двухъ достовърныхъ, схожихъ между собой, портретовъ 1605—1606 гг., блестяще гравированнаго Олещинскимъ. Здъсь самозванецъ въ своемъ обычномъ одъяніи — въ кафтан'в польского гусара. Марина держить сына на рукахъ. Она въ парчевомъ платъв съ высокимъ лифомъ, длинными рукавами и огромнымъ воротникомъ изъ кружевъ въ складкахъ, какъ у Маріи Стюартъ; на головѣ у нея усыпанный жемчугомъ кокошникъ, а на немъ коронка. Подле Марины ея отецъ, въ польскомъ кунтуше, съ медалью на цфии. Подъ портретами очерки битвъ поляковъ съ русскими. Ниже напечатано попольски: "Димитрій. Марина. Мнишекъ. 1605". Въ самомъ низу французская надпись: "Димитрій, прозванный русскими историками Гришкой Отреньевымъ, бѣжалъ изъ Чудова монастыря и прошелъ разныя мѣста Польши. Онъ решился выдать себя за наследника московского престола, Димитрія, убитаго Борисомъ въ Угличь, въ 1591 г. Его сходство съ нимъ теломъ и душой, его возрасть, тъ же качества и взгляды поддерживали въру въ его дерзкія заявленія. Георгій Мнишекъ, воевода сендомірскій, над'язсь, что онъ жепится на его дочери. Маріи. снабдиль его войсками и средствами для достиженія его цели. Но Димитрій пренебрегаль обычаями націи и быль убить народомъ въ день своей свадьбы".

по панамъ, а также свелъ его съ папскимъ нунціемъ и іезуитами, которымъ самозванецъ объщалъ распространять католичество на Руси и поднять ее въ крестовый походъ, если ему удастся осчастливить страшно угнетенный московскій людъ. Наконецъ, загадочный юноша былъ представлепъ Силизмунду III (§ 111), которому онъ объщалъ отдать Смоленскъ и Съверскую



Лжедимитрій I, Марина и Мнишекъ.

землю. Король, послѣ таинственнаго разговора съ нимъ, не сталъ открыто за него, но далъ ему содержаніе и разрѣшилъ панамъ помогать ему. Паны собрали ему маленькій отрядъ изъ праздныхъ людей, особенно изъ бѣглыхъ русскихъ, которымъ хотѣлось возвратиться въ отечество; а самозванецъ разослалъ по Россіи подметныя грамоты, чтобы поднять народъ на возстаніе противъ Бориса.

Грамоты подъйствовали на русскую Украйну, населенную

бъглецами изъ внутреннихъ земель, въ особенности же на донскихъ и съверскихъ казаковъ. Вскоръ въ самой Москвъ бояре стали пить за здоровье царевича; а нъкоторые воеводы уже поговаривали, что трудно будеть биться съ "природнымъ государемъ". Борисъ обнародовалъ всю исторію "самозванца Лжедимитрія", а патріархъ Іовъ вельлъ проклинать по церквамъ "Гришку Отрепьева". Но народъ подсмвивался надъ этимъ именемъ и толковалъ, что Борисъ самъ сочинилъ всю эту исторію. Когда Лжедимитрій явился со своимъ отрядомъ въ южные предълы московскаго государства, съверские города стали сдаваться ему безъ боя, кром' Новгорода Стверскаго, гдт распоряжался мужественный воевода Басмановъ. Подъ стѣнами этого города самозванецъ разбилъ гораздо болфе многочисленное войско Годунова, которое не хотъло драться противъ "царевича". А къ Годунову онъ послалъ грозную грамоту, какъ бы вызывая его на судъ Божій за всё его окаянства. Патріархъ Іовъ отвёчаль грамотами духовенству, чтобы молились объ избавлении Руси отъ Гришки Отрепьева, этого "вора, бъглаго чернеца разстриги", котораго напустилъ "литовскій король Жигимонтъ, чтобъ православныхъ христіанъ въ латынскую и лютерскую ересь привести и погубить". Но черные люди и казаки вездъ передавались самозванцу и вязали бояръ; начали измѣнять даже рати московскія. Борись заболёль и скоропостижно умерь послё сытнаго объда; но его нъменкие доктора распустили слухъ, что онъ отравился (1605).

Пораженная Москва притихла. Бориса схоронили поцарски и безропотно присягнули сыну его, 16-лътнему Өедору, дебелому, красивому юношъ, съ большими черными глазами, который получилъ прекрасное воспитание и отличался степенностью и красноръчіемъ. Къ войску послали самаго надежнаго человъка, Басманова. Но тотъ, прітхавъ къ армін, увидълъ, что она уже настроена въ пользу Лжедимитрія, и решился изменить Годуновымъ, чтобы "быть въ чести" у самозванца. Въ войскъ первые зашумъли въ пользу Лжедимитрія рязанскіе дворяне, Ляпуновы (§ 129), которыхъ поддержали люди украинскихъ городовъ, а затъмъ и вся армія. Между тъмъ въ Москвъ народъ волновался отъ грамотъ и посланцевъ самозванца. Годуновы сидъли, запершись въ кремлевскихъ теремахъ, охраняемые немногими стръльцами, имъвшими зловъщій видъ. Наконецъ, двое дворянъ открыто привезли грамоту отъ "Димитрія Ивановича". Толпа заставила прочитать ее на Красной площади. Потомъ вытребовали Василія Шуйскаго, и онъ заявиль, что царевичъ былъ спасенъ, а вмъсто него похоронили поповскаго сына. Въ народъ раздалось дружное: "Буди здравъ, царь Димитрій Ивановичъ!" — и толпа бросилась въ Кремль "искоренять Годуновыхъ". Ихъ перевезли, на водовозныхъ клячахъ, въ ихъ старый боярскій домъ и отдали подъ стражу струльцамъ, перешедшимъ на сторону народа; а ихъ родственниковъ и друзей разсажали по тюрьмамъ. Къ Лжедимитрію послали повинную грамоту, во главъ которой стояло имя патріарха Іова. Въ отвътъ на нее прибыли изъ стана самозванца двое бояръ. По ихъ приказанію, Іовъ былъ опозоренъ и сосланъ въ далекій монастырь. Өедөръ и его мать были удавлены; его сестру, красавицу Ксенію, постригли въ монахини, послѣ ряда тяжкихъ испытаній. Родственниковъ и друзей Годуновыхъ (до 25 семействъ) отправили въ пограничные города. Прахъ царя Бориса быль выкопань въ Архангельскомъ соборѣ и похороненъ въ бъдной обители. Дней десять спустя, Лжедимитрій съ торжествомъ вступилъ въ Москву.

§ 136. Лжедимитрій І.—Толпа ликовала, какъ опьяненная, и падала ницъ передъ "нашимъ солнышкомъ праведнымъ". Она умилилась, когда увидёла, какъ онъ горько плакаль надъ гробомъ Грознаго; она довърчиво прислушивалась къ горячимъ словамъ Богдана Бъльскаго (§ 133), который ручался, что это истинный царевичъ. Всякія сомнінія исчезли, когда царица Мареа, послів таинственнаго свиданія съ Лжедимитріемъ въ шатр'я подъ Москвой, всенародно приласкала его, какъ своего сына, а онъ окружилъ ее сыновнимъ почетомъ и сталъ каждый день навъщать ее. Послѣ этого уже безпрепятственно совершилось весьма торжественное и свътлое вънчание на царство. Народъ радовался, видя милости, изливавшіяся на жертвы Годунова— на Нагихъ и Романовыхъ, изъ которыхъ Филаретъ (§ 133) былъ сдёланъ митрополитомъ ростовскимъ. Былъ возвращенъ изъ ссылки даже "дарь" Симеонъ (§ 130). Лжедимитрій не преследоваль и враговъ: онъ не тронулъ одного владыку, который открыто молился за Бориса и проклиналъ "Гришку Отрепьева". Еще великодушнъе поступилъ онъ съ Василіемъ Шуйскимъ, который сталь разглашать, что хотя царевичь Димитрій и живь, но этотъ—не царевичъ, а самозванецъ. Лжедимитрій отдалъ Шуйскаго на судъ самого народа и, несмотря на присуждение къ смерти, сохранилъ ему не только жизнь, но даже имънія и боярскій сань. Самозванець всегда оставался верень своимь

словамъ: "Есть два образца держать царство - или всъхъ жаловать, или быть мучителемъ. Я избралъ первый". Все его 11-ти мъсячное правление было проникнуто этимъ духомъ, а также правдивостью. Въ новомъ царъ ничто не изобличало лжеца. Онъ велъ себя искренно, свободно, весело; смъло отдавалъ свое дёло на судъ всей земле, смёло брался за важныя и необычныя на Руси дела. Онъ ненавиделъ доносы и доходилъ до крайности въ своей довърчивости. Опъ лично принималь челобитныя, запросто толкался въ толпъ и самъ работаль въ мастерскихъ, хотя умёлъ, гдё нужно, выказывать величіе и достоинство царя. Онъ старался облегчать всёхъ: духовенство удостоилось новыхъ преимуществъ; служилые стали получать двойное жалованье; было запрещено потомственное холопство, а б'ыглый крестьянинъ становился свободнымъ черезъ 5 лътъ. Правительство приняло новый видъ. Дума стала сенатомъ, въ которомъ Лжедимитрій присутствовалъ ежедневно, поражая бояръ и духовенство своими способностями и познаніями. Этотъ юноша казался учителемъ среди сѣдобородыхъ школьниковъ: онъ добродушно подсмфивался надъ неуклюжестью и невъжествомъ думцевъ и говорилъ, что пошлетъ ихъ дътей учиться за-границу. Судъ сталъ безплатнымъ; строго запрещалось брать взятки и грубо обращаться съ народомъ. Торговля и промыслы были объявлены свободными и безпошлинными, чего не было тогда даже нигдъ на Западъ. Всякому дозволялось безъ паспортовъ и разрѣшеній пріѣзжать въ Московское царство и выбажать изъ него. Тогда на Руси впервые явилась полная свобода исповиданій. "Я не хочу никого стёснять", говариваль Лжедимитрій: "пусть мои владфнія будуть свободны во всфхъ отношеніяхъ; и пусть повсюду разнесется добрая слава о моемъ царствованіи".

Самая жизнь Лжедимитрія была какъ бы укоромъ скучному, обрядовому быту низенькихъ, душныхъ кремлевскихъ палатъ. Онъ любилъ непринужденность, шутки, дамское общество; говорилъ, что желаетъ, чтобы весь народъ веселился. Онъ даже устроилъ себѣ два высокихъ деревянныхъ дворца, блиставшихъ европейскими украшеніями и удобствами. Здѣсь впервые начала играть музыка за обѣдомъ, а по вечерамъ устраивались то танцы и пѣсни, то игра въ карты и шахматы. Особенно много было женщинъ при дворѣ, въ томъ числѣ Ксенія Годунова. Послѣ обѣда цари, бывало, ложились спать, а Лжедимитрій ходилъ пѣшкомъ по городу. Часто онъ занимался и охотой, самъ хо-

дилъ на медвъдей: прежде травили ручныхъ звърей. Все это было проявленіемъ европейскаго вліянія на Руси. Лжедимитрій открывалъ собою эпоху преобразованій въ русской исторіи, о которой думалъ Годуновъ и которая достигла развитія при Петръ І. Но Лжедимитрій не былъ рабомъ Запада: его внъшная политика была основана на русскихъ выгодахъ. Папа былъ увъренъ, что наконецъ-то Москва обратится въ католичество, а Сигизмундъ III разсчитывалъ превратить Русь въ своего вассала; но оба ошиблись. Лжедимитрій сталъ вести себя съ ними съ достоинствомъ и даже принялъ титулъ "непобъдимаго" иезаря (императора). Онъ объявилъ, что не уступитъ ни пяди русской земли и не пуститъ въ Москву іезуитовъ, съ которыми разсуждалъ только о просвъщеніи народа. Онъ даже склонялъ Марину къ принятію хотя обрядовъ нашей церкви и поддерживалъ русское братство во Львовъ, цълью котораго было охранять православіе отъ напства. Но Лжедимитрій старался дружить и осоюзиться чуть не со всею Европой, мечтая о крестовомъ походъ противъ турокъ, для котораго уже собиралъ рать, лилъ пушки и готовился даже посредствомъ воинскихъ потъхъ. Особенно же его сочувствіе склонялось къ Генриху IV французскому (Н. И. § 38), т.-е. къ лучшему государю того времени. Народъ любилъ самозванца. Когда появлялись злоумышленники, Лжедимитрій отдавалъ ихъ на судъ ему, и онъ разрываль ихъ на части.

Но тѣмъ болѣе ненавидѣли его бояре, которые опасались, что, опираясь на массу, онъ отниметъ у нихъ значеніе. Нѣкоторые изъ нихъ сами мечтали о царскомъ вѣнцѣ, особенно властолюбивый и жестокій Василій Шуйскій, великодушно пощаженный Лжедимитріемъ. Онъ составилъ кружокъ заговорщиковъ, которые старались поселить въ народѣ недовѣріе къ самозванцу, пользуясь пристрастіемъ послѣдняго ко всему иноземному. Лжедимитрій завелъ во дворцѣ стражу изъ нѣмцевъ и французовъ, окружилъ себя поляками, рѣдко посѣщалъ церковь, необычно прикладывался къ иконамъ, не ходилъ въ баню, не соблюдалъ постовъ, одѣвался поиноземному, нарочно часто ѣлъ телятину, что считалось въ Москвѣ неприличнымъ; и передъ его дворцомъ красовался трехглавый песъ, Церберъ, который назывался у насъ Адомъ. Соблазнъ для толпы увеличился, когда Лжедимитрій женился на Маринѣ Мнишекъ, которой онъ не промѣнялъ на предлагаемыхъ ему царственныхъ невѣстъ. Сама высокомѣрная и образованная полячка презирала

русскихъ, какъ полудиварей: она даже долго откладывала свой прівздъ въ Москву и съ трудомъ согласилась одіться порусски и подчиниться нашимъ обрядамъ при коронованіи. Съ нею на-Ехало множество поляковъ, которые бражничали и обижали москвичей, врываясь въ ихъ дома. Ея свадьба сопровождалась безконечными шумными празднествами и заморскими потехами. Впрочемъ, народъ прощалъ эти увлеченія молодому царю. Заговорщикамъ оставалось прибъгнуть къ хитрости. Весной 1606 г. Шуйскій, съ мечемъ въ одной рукѣ, съ крестомъ въ другой, повель ихъ на Красную площадь и закричаль, что поляки хотять убить царя. Толпа бросилась на поляковъ, а заговорщики темъ временемъ устремились ко дворцу, во главе преступниковъ, которыхъ они выпустили изъ тюремъ. Увидя ихъ въ окно, самозванецъ бросился внизъ, надъясь выйти въ народу подъ защиту, но оступился и упаль; туть его пристрълили. Дома поляковъ были разграблены, многіе иностранцы убиты. Вдругъ разнесся слухъ, что Лжедимитрій самъ признался въ самозванствѣ; тогда же Мароа объявила, что это—не ея сынъ. Толпа разсвирѣпѣла и начала кричать противъ "злаго еретика". Тѣло Лжедимитрія выволокли на Красную площадь, надёли на лицо безобразную маску, всунули въ губы волынку, потомъ бросили его въ яму, предназначенную для преступниковъ. Но, вотъ, заговорили, что покойникъ встаетъ изъ могилы и ходитъ по городу: тогда трупъ несчастнаго былъ сожженъ; пепломъ зарядяли пушку и выстрълили на юго-западъ.

§ 137. Царь Василій Шуйскій и Болотниковъ. — Россія опять осталась безъ царя. Но бояре собрали толпу на Красной площади и "выкрикнули" царемъ Василія Шуйскаго, который въ молодости служилъ Грозному (§ 121), а потомъ старался угодить всякому, кто занималь московскій престоль. Этоть приземистый, изможденный, сгорбленный, подслёповатый старикъ, съ большимъ ртомъ и реденькой бородкой, отличался алчностью, безсердечіемъ, страстью къ шпіонству и наушничеству; онъ быль невъжественъ, занимался волхвованіемъ и ненавидълъ все иноземное. Онъ проявляль мужество и крайнее упорство только въ отстаиваніи своей короны, за которую уцепился съ лихорадочностью скряги. Народъ не теривлъ Шуйскаго, который и быль избрань не земскимь соборомь, а московскими боярами, ставшими за него, какъ за потомка Невскаго и какъ за человъка настолько бездарнаго, что они надъялись управлять его именемъ. Ктому же бояре взяли запись съ Шуйскаго въ томъ, что онъ ничего не будеть дѣлать безъ ихъ совѣта. Бояръ поддерживала толпа московскихъ суевѣровъ и приверженцевъ старины, которые воображали, что Шуйскій хочетъ спасти Россію отъ дьявола и отъ иноземцевъ, съ помощью которыхъ Лжедимитрій замышлялъ будто бы уничтожить православіе: они ликовали, когда Василій сослалъ Мнишка съ Мариной въ Ярославль, а важныхъ поляковъ—въ другіе города, остальныхъ жевыпроводилъ домой. Но вскорѣ обнаружилось всеобщее недовольство.

Тогда все вело къ разгару смуты, продолжавшемуся цълыхъ семь лътъ (1606—1613). Въ самой Москвъ у Василія Шуйскаго не было корней. Новый патріархъ, Гермогенъ, держалъ его сторону, какъ вънчаннаго царя, но не долюбливалъ его лично и грубилъ ему. Бояре, среди которыхъ были и приверженцы Лжедимитрія, частью завидовали ему, сами стремясь къ престолу, частью старались пользоваться взятою съ него записью; а онъ началъ разсылать ихъ воеводами по далекимъ городамъ, а у нѣкоторыхъ отнималъ даже помѣстья и вотчины. Смутники изъ черни, выкрикнувшіе Василія на площади, тщетно ожидали наградъ отъ алчнаго старика. Еще хуже было внъ Москвы. Тамъ менъе всего могли довърять новому царю, избранному безъ въдома земли, одною Москвой, которая потеряла значеніе сердца Руси послѣ лжи и преступленій, терзавшихъ ее со временъ опричнины. Тамъ сожалъли о Лжедимитріи. Когда Шуйскій и Гермогенъ разослали грамоты о томъ, что "Гришка Отрепьевъ" былъ въдунъ и чернокнижникъ, народъвознегодовалъ на очернение памяти "царя Димитрія" и говориль, что самъ Шуйскій тайкомъ, "воровски", занялъ престоль. Еще хуже было впечатлѣніе, произведенное грамотой царицы Мароы, которая вчера только признала Лжедимитрія своимъ сыномъ, а теперь говорила, что это-злодъй, сынъ же дъйствительно убитъ въ Угличъ. Сами москвичи смутились, когда Шуйскій объявиль царевича Димитрія святымь и торжественно перенесъ его мощи изъ Углича въ Москву: они помнили, какъ самъ же онъ доказывалъ на слъдствіи, что царевичъ заръзался въ припадкъ падучей болезни и потому былъ недостоинъ даже погребенія, какъ самоубійца (§ 132). Умы помутились отъ этихъ безтолковыхъ оповъщеній, которыя перекрещивались съ кучей противор вчивых в слуховъ, своихъ и заграничныхъ. Правительственное увърение въ чародъйствъ Лжедимитрія облегчало въру въ новое спасеніе злополучнаго сына Ивана IV. А туть со-

сланные Шуйскимъ бояре стали увърять народъ въ его лживости и жестокости. Ихъ много было на рубежахъ Украйны, подла казаковъ, которые не могли жить безъ покорнаго ихъ вольницъ самозванца. Здъсь-то, попреимуществу у донскихъ и терскихъ казаковъ, появилось тогда до десятка самозванцевъ, среди которыхъ были и Лжедимитріи, и небывалыя діти сыповей Грознаго, Ивана и Өедора. Всв они быстро исчезали, какъ настоящіе "воры".

Но м'всяца два спустя посл'в воцаренія Василія, возникъ болъе опасный самозванецъ. Вдругъ разнесся слухъ, будто на югъ появился спасенный вторично сынъ Ивана IV. Виновникомъ его былъ одинъ изъ приверженцевъ Лжедимитрія, который бѣжалъ въ Литву и по дорогѣ разглашалъ, будто царевичъ снова спасся. Москвичи начали върить этому, потому что трупъ Лжедимитрія лежаль на Красной площади съ маской на лицъ. Вследь затемь въ Северской Украйне явился какой-то человъкъ, собиравшій рать для "царя Димитрія", который будто бы поджидаль въ Литвъ. То быль Ивант Болотниковт, бывшій холопъ, котораго турки взяли въ плень еще мальчикомъ. Отчаянный головорызь, онъ отличался ловкостью, предпримчивостью, умфньемъ возбуждать къ себф довфріе. Онъ теперь только возвратился въ Россію черезъ Польшу и, не видавъ въ глаза ни царевича, ни Лжедимитрія, пов'єрилъ въ подлинность неизв'єстнаго человъка, котораго принято называть Лжедимитріемъ ІІ. По призыву Болотникова, чуть не вся Русь, отъ Сфверска до Тулы, Пскова, Вятки, Перми и Астрахани, возстала за "Димитрія царя" противъ Шуйскаго. Бъдняки и холопы избивали богачей и помъщиковъ, мъщане и мужики-своихъ воеводъ и намъстниковъ. Множество ратныхъ людей, стръльцовъ и казаковъ собралось къ Болотникову. Главаремъ ихъ сталъ душа храбрыхъ рязанцевъ, дворянинъ Прокопій Ляпуновъ, красивый, искусный, предпріимчивый воевода, но дерзкій и отчаянный мужикъ, ненавидъвтій все иноземное. Полный кипучихъ силъ, онъ былъ высоком вренъ, косился на бояръ, которые не пропускали наверхъ людей его званія, и готовъ былъ на все для своего возвышенія. Болотниковъ нісколько разь разбиль войска Шуйскаго и уже быль недалеко отъ Москвы, какъ вдругъ счастье изм'внило ему. Самъ Лжедимитрій не являлся, —и русскіе, подозрѣвая обманъ, оставались въ нерѣшительности, а иные посиѣшили съ повинной къ Шуйскому: таковъ былъ самъ Ляпуновъ, котораго наградили саномъ думнаго дворянина. Въ то же время

у Василія явился прекрасный полководець — его племянникь, Михаиль Скопинь-Шуйскій. Онъ разбиль Болотникова, который быль сначала лишень зрѣнія, потомъ утоплень. Но вслѣдъ затѣмъ показался самъ Лжедимитрій II. 

§ 138. Лжедимитрій II. Тушино. — Неизвѣстно, кто быль но-

вый самозванецъ. Одни считаютъ его литвиномъ или малоросомъ, другіе—евреемъ, поповичемъ и даже сыномъ князя Курбскаго. Его подослали изъ Литвы паны, и именно родные Марины. То былъ бездарный, невѣжественный мужикъ, грязный и сквернословный, котораго поляки тщетно обучали хорошимъ манерамъ. Тѣмъ не менѣе его появленіе въ Сѣверской области, въ началѣ 1608, было удачно. Не говоря уже про казаковъ, къ нему тотчасъ же пристали многіе поляки, у которыхъ случился тогда мятежь, а также холопы служилыхь, оставшихся върными Шуйскому. Города и войска царя Василія стали переходить на его сторону. Во главъ силь, собравшихся вокругь Лжедимитрія ІІ, находились донской атамань Заруцкій и отважный литовскій натадникъ Лисовскій. Заручкій сдітства быль ный литовскій на відникъ Лисовскій. Заручкій сдітства быль плітникомъ крымцевь; юношей онъ біжаль на Донь, гдіт плітниль казаковъ своею отвагой, смітливостью, красотой и статностью. Лисовскій — непокорная натура, отчанный головорізь, который наводиль страхъ на всю Польшу въ посліднемъ бунті и прославился даже за ея преділами, какъ неуловимый и безпощадный геній мелкой войны, этой охоты на людей. Теперь онъ начальствоваль толпами набіжавшихъ изъ Польши бунтарей, преступниковъ, нищихъ и должниковъ, которые совершали такіе ужасы, что одно имя "лисовчиковъ" приводило русскихъ въ трепеть. Подліт Лжедимитрія ІІ было еще много пановъ съ ихъ свитами которые помыкали имъ какъ своимъ оруліемъ и трепеть. Подлъ Лжедимитрія II было еще много пановъ съ ихъ свитами, которые помыкали имъ, какъ своимъ орудіемъ, и до того притѣсняли его, что онъ запилъ съ горя. Вскорѣ появился здѣсь и Мнишекъ съ дочерью. Шуйскій отправилъ его въ Польшу, вмѣстѣ съ поляками, захваченными послѣ убіенія Лжедимитрія I, думая задобрить этимъ Сигизмунда. Но Мнишекъ увѣдомилъ новаго самозванца о своемъ путешествіи и просилъ освободить его отъ московской стражи, сопровождавшей его; польскій удалецъ, Янъ Сапта, съ своими отчаянными "гусарами", отбилъ Мнишка съ дочерью и привозт ихт вт. Птоти рами", отбилъ Мнишка съ дочерью и привезъ ихъ къ Лжеди-митрію ІІ. Марина плакала, мучилась, не желая признать неизвѣстно кого своимъ мужемъ; но отецъ принудилъ ее, за что получилъ отъ самозванца 300.000 руб., съ которыми поспѣшилъ домой. Послѣ признанія Марины, русскіе окончательно увѣровали въ Лжедимитрія II, и онъ расположился укрѣпленнымъ лагеремъ въ 15-ти верстахъ отъ Москвы, въ селѣ Тушинъ. Враги и прозвали его Тушинскимъ Воромъ.

Вокругъ особаго дворца, построеннаго для "парика". собралось множество всякаго сброда со всёхъ краевъ Руси: были и московскіе служилые бояре, во главѣ которыхъ стоялъ отчаянный и грубый кутила, князь Трубецкой. Кто приставаль къ самозванцу искренно, кто изъ страха или ненависти къ Шуйскому. Большинство же привлекала привольная жизнь въ Тушинъ. Здъсь былъ не военный лагерь, а скоръе разгульная казацкая кочевка. Тушинцы, которые и сами не знали своего числа (ихъ было болъ 100.000), распадались на множество шаекъ, каждая съ своимъ выборнымъ атаманомъ. Подлъ лагеря устроился поселокъ торгашей, привозившихъ всякіе товары. Сосъдніе крестьяне курили вино и варили меды, привозили хлѣбъ, масло, молоко, пригоняли скотъ. Шайки рыскали всюду, подбирая все, что плохо лежало. Всв соперничали въ бражничествъ и буйствъ. Особенно отличались веселостью и сварливостью поляки да казаки. которые любили играть въ карты и кости, причемъ неръдко происходила потасовка. Лагерь оживлялся присутствіемъ женщинъ, которыхъ набралось множество: однъ приходили сами повеселиться, другихъ пригоняли насильно изъ окрестныхъ селъ. У многихъ тушинцевъ водились деньжонки: они не разъ переходили на сторону Шуйскаго и снова возвращались, получая жалованье и въ Москвъ, и въ Тушинъ. Этихъ людей называли перелетами. Шайки тушинцевъ ходили далеко отъ Москвы и забирали города, которые "жили просто, безъ совъту и обереганья". Ръдко гдъ встръчали онъ такое сопротивленіе, какъ въ Ростовъ, гдъ Филаретъ (§ 136) отчаянно отбивался въ соборъ, пока не были перебиты сидъльцы. Самого Филарета привезли въ Тушино и назвали патріархомъ; но онъ оставался "твердъ въ правой въръ", по словамъ очевидцевъ, и за то содержался подъ крѣпкою стражей. Самые отважные атаманы, Сапъта и Лисовскій, бросились даже на укръпленную Троицкую давру, славившуюся своимъ богатствомъ.

Но вскорѣ положеніе тушинцевъ измѣнилось, по ихъ собственной винѣ. Они грабили и мучили людей, которые нерѣдко убивали себя и топились, чтобы избавиться отъ нихъ. Особенно отличались поляки, которые выказывали притомъ презрѣніе ко всему русскому и оскверняли святыни. Оттого, всего три мѣсяца спустя послѣ устройства лагеря, народъ сталъ бить и то-

пить тушинцевъ; села и города снова переходили на сторону Шуйскаго; съверскіе города, болье удаленные отъ Тушина, пересылались между собой грамотами насчетъ того, какъ бы истребить "воровское" гнъздо. Въ самомъ Тушинъ завелись смуты. Перебъжавшіе изъ Москвы спъсивые бояре хотъли играть первую роль, которой не уступали имъ поляки; а казаки своевольничали и знать не хотъли никакого начальства. Всякій жилъ для себя, и всъ забыли про самозванца; а польскіе паны даже обзывали его воромъ и грозили ему смертью, такъ что онъ прятался отъ нихъ. Марина мучилась все время, и, не зная, какъ отдълаться отъ ложнаго, противнаго мужа, хотя она имъла отъ него сына, "Ивашку", писала укоризны отцу, который продалъ ее и бросилъ на произволъ судьбы. Наконецъ Сапъга съ Лисовскимъ встрътили замъчательное сопротивленіе со стороны Троицкой лавры. Тысячи полторы ратниковъ, которымъ помогали крестьяне, монахи и ихъ служки, отсиживались 16 мъсяцевъ отъ вдесятеро сильнъйшаго врага, несмотря на заразу и такое истомленіе, что люди "обезножъли". Полякамъ пришлось снять осаду.

монахи и ихъ служки, отсиживались 16 мѣсяцевъ отъ вдесятеро сильнѣйшаго врага, несмотря на заразу и такое истомленіе, что люди "обезножѣли". Полякамъ пришлось снять осаду. § 139. Гибель Тушина и царя Василія. — Примѣръ Троицкой лавры отразился далеко. Истомленный "ворами" народъ сталъ самъ заботиться объ устроеніи порядка. Пошла пересылка между городами и волостями; подымались возстанія противъ тушинскаго вора. Собирались даже общія рати, и князь Димитрій Пожарскій разбиль отрядъ тушинцевъ подъ Серпуховомъ. А въ Москвѣ легко были подавлены попытки бунтарей уничтожить Шуйскаго—и москвичи начали биться съ тушинцами. Въ то же время царь Василій согласился наконецъ на предложеніе зиведовъ выру-Василій согласился, наконецъ, на предложеніе *шведов*т выручить его за уступку Кореліи и за отступленіе отъ Ливоніи. Шведы дали ему отрядъ хорошаго войска, который присоединился къ русской рати, двинувшейся на Тушино отъ Новгорода. Этою арміей начальствовалъ Михаилъ Скопинт-Шуйскій (§ 137), одна изъ самыхъ привлекательныхъ личностей въ русской исторіи. Скопинъ, которому было тогда всего 24 г., былъ рослый, статный красавецъ, съ привѣтливыми манерами; иностранцы единодушно хвалили его за учтивость и проницательный умъ, а русскіе любили его, какъ родного, и гордились имъ. Ско-пинъ уже успѣлъ обнаружить блестящія дарованія, какъ полко-водецъ и государственный человѣкъ. Лжедимитрій I приблизилъ его къ себъ. Соединившись со шведами, онъ поразилъ тушинцевъ и, очистивъ путь отъ нихъ, съ торжествомъ вступилъ въ Москву. Народъ падалъ передъ нимъ на колѣни; тамъ и сямъ

уже поговаривали открыто, что ему, а не Василію, слѣдуетъ сидъть на престолѣ. Василій, устрашаемый еще ворожеми, сталъ опасаться Скопина; но всего болѣе ненавидѣлъ юнаго героя братъ царя, Димитрій Шуйскій, ничтожный, но заносчивый человѣкъ, который надѣялся царствовать послѣ бездѣтнаго Василія. Черезъ нѣсколько недѣль по вступленіи Скопина въ Москву, родственникъ царя, князь Воротынскій, пригласилъ его крестить сына: на пиру Скопинъ внезапно заболѣлъ и вскорѣ умеръ на рукахъ любимой жены и матери. Говорятъ, его отравила жена Димитрія Шуйскаго, дочь Малюты Скуратова. Народъ оплакивалъ смерть своей единственной надежды, юнаго героя-человѣка, горючими слезами и увѣковѣчилъ его память именемъ "очистителя государства россійскаго".

Между тёмъ тушинцамъ былъ нанесенъ послёдній ударъ польскимъ королемъ, хотя онъ выступилъ противъ ихъ врага, Василія. Сигизмундъ не могъ смотръть равнодушно на союзъ Шуйскаго съ заклятымъ врагомъ Польши, Швеціей. Онъ надівлся еще, пользуясь смутой, овладіть московскимъ престоломъ: его послы увъряли, что бояре изъ ненависти въ Шуйскому готовы провозгласить царемъ королевича Владислава (§ 111), какъ только войска Сигизмунда появятся въ предълахъ Россіи. Сигизмундъ перешелъ границу съ большимъ войскомъ, которое велъ лучшій его полководець, а также умный политикь и мягкій, образованный человъкъ, гетманъ Жолкпескій. Онъ обложилъ Смоленскъ, жители котораго объявили, что умрутъ "за домъ Пресвятой Богородицы"; а Жолк вскій разбиль рать Василія, предводимую ненавистнымъ ей Димитріемъ Шуйскимъ. Это решило участь Тушина. Какъ только здёсь узнали, что Сигизмундъ подвигается къ Москвъ, поднялось страшное смятеніе. Самозванецъ бъжалъ въ Калугу, въ навозныхъ саняхъ, переодевшись мужикомъ. Марина осталась-было, но видя, что тушинцы хотять передаться Сигизмунду, переодълась гусаромъ и бъжала туда же, съ отрядомъ казаковъ, подъ начальствомъ ея друга, Заруцкаго. На дорогъ ее схватили; но она угрожала битвой и вообще вела себя мужественно и гордо, не переставая именоваться "парицей всея Руси". Людямъ, совътовавшимъ ей возвратиться въ Польшу, она отвѣчала, что обязана защищать свое царское достоинство. Тупинцы, между тъмъ, сами сожгли Тупино и присоединились къ Сигизмунду. Тутъ были и русскіе, съ митрополитомъ ларетомъ во главъ, -- какъ князья и бояре, такъ и дьяки и такіе люди, какъ расторонный торговый мужикъ, Оедька Андроновъ. Но они признали Владислава царемъ на условіяхъ. Королевичъ обязывался: вѣнчаться въ Москвѣ по старому обычаю и сохранять нерушимо православіе; не давать должностей на Руси польскимъ и литовскимъ панамъ; увеличить права духовенства и бояръ, безъ которыхъ никого не казнить, не перемѣнять законовъ и не вводить податей, а также не дозволять крестьянскихъ переходовъ и не давать вольности холопамъ; не понижать невинно людей великихъ чиновъ, но и возвышать меньшихъ людей по заслугамъ; "для науки вольно каждому изъ народа московскаго ѣздить въ другія государства христіанскія".

Такъ, новая бѣда шла на царя Василія, который сталъ совсѣмъ противенъ народу послѣ смерти Скопина, порвавшей послѣдною связь между нимъ и родомъ Шуйскихъ. Бѣшеный, безстрашный Ляпуновъ хотѣлъ "ссадить" Василія еще при жизни Скопина, которому онъ предлагалъ корону; но его остановила вѣрностъ царю зарайскаго воеводы, князя Димитрія Пожарскаго. Теперь онъ готовъ былъ идти, съ своими рязанцами, на Москву, гдѣ его единомышленникомъ былъ близкій къ царю человѣкъ, бездарный и трусливый воевода, князь Василій Голицынъ. Москвичи, поднятые братомъ Ляпунова, вдругъ составили сходку всякихъ чиновъ и, вопреки увѣщаніямъ Гермогена, низложили Шуйскаго за то, что онъ "не по правдѣ, не по выбору всей земли русской сѣлъ на престолъ и былъ несчастенъ на царствѣ" (1610). Затѣмъ заставили его принять схиму. Во время постриженія, Василія держали за руки, и одинъ бояринъ произносилъ за него согласіе, а онъ кричалъ: "Не хочу, не хочу!" Правленіе, до выбора новаго царя, было передано боярской думю, съ первымъ бояриномъ, княземъ Мстиславскимъ, во главѣ.

\$ 140. Иноземщина. Владиславь и Сигизмундь. — Дума разослала по городамъ грамоту о томъ, чтобы избрать царя "всею землею". Многіе мечтали, конечно, о государѣ изъ русскихъ: такъ увѣщевали и Гермогенъ, и Филаретъ, пріѣхавшій въ Москву послѣ разгрома Тушина. Имѣлось въ виду выбрать или Голицына, или же юнаго сына Филарета, Михаила. Но подъ обезсиленной столицей стояла сила короля и сила царика. Если чернь, съ Ляпуновыми во главѣ, еще сочувствовала самозванцу, надѣясь, что онъ, опасаясь бояръ, станетъ ласкать ее, то дума и именитые люди, къ которымъ склонялся и Гермогенъ, предпочитали поляковъ, особенно послѣ условій тушинцевъ съ королемъ. Но они хотѣли воцарить не самого Сигизмунда, который не могъ отлучиться изъ Польши и былъ опасенъ своимъ

могуществомъ, а Владислава. Они требовали также, чтобы королевичъ подтвердилъ всв условія отца, кромв возвышенія меньшихъ людей и повздовъ за-границу. Стоявшій подъ Москвою Жолкввскій пониль, что иначе поляку и нельзи състь на русскомъ престоль: онъ согласился на условія бояръ и былъ впущенъ въ Москву. Жолкъвскій принялъ отъ москвичей присягу Владиславу и отправиль отъ ихъ имени посольство къ Сигизмунду съ просъбой прислать королевича и уговорить его принять православіе, а также отступить отъ Смоленска. Чтобы удалить изъ Москвы опасныхъ лицъ, онъ отправилъ послами Филарета и Голицына. Жолк вскій строго смотр влъ за поляками, заступался за москвичей, вообще обходился со всеми такъ справедливо и ласково, что привлекъ къ себъ даже чернь и такихъ ненавистниковъ иноземщины, какъ Гермогенъ и Ляпуновъ, а наши стръльцы не чаяли въ немъ души. Въ то же время онъ успёль расправиться съ самозванцемъ, войско котораго перешло на его сторону. Лжедимитрій II запиль больше прежняго и сталъ такъ своевольничать, что свои же убили его. Отъ него остался сынъ, котораго непокорная Марина и не покидавшій ее Зарупкій провозгласили наслідникомъ русскаго престола.

Но вдругъ Жолкъвскій убхаль къ королю, подъ Смоленскъ, захвативъ съ собой бывшаго царя Василія и поручивъ Москву бездарному, чванному и жадному пану Гонсъвскому. Тамъ онъ убъдился, что его дъло проиграно. Поляки выдвинули столь опасный тогда религіозный вопрось, отклонивь переходь королевича въ православіе. Они даже собирались заправлять Русью, а іезунты — обращать ее въ католичество. Сигизмундъ, одно имя котораго, по признанію самихъ поляковъ, было ненавистно москвичамъ, объявилъ, что самъ будетъ царемъ. Онъ отправилъ московское посольство въ Польшу, ограбленное, Филарета и Голицына—въ цёпяхъ. Затёмъ онъ разгромилъ Смоленскъ, сидёльцы котораго сами взрывали себя на воздухъ, и устроилъ торжественный въёздъ въ Варшаву, причемъ царь Василій играль унизительную роль, послё которой онъ вскорё умерь. Гонсъвскому быль послань привазъ раздавать земли и должности полякамъ, а съ москвичами обращаться, какъ съ мятежниками. Главныхъ бояръ обидели темъ, что стали возвышать тушинцевъ, людей незнатныхъ, и посадили въ думу Өедьку Андронова. Гонствскій началь распоряжаться, какъ въ завоеванномъ городъ: часть казны онъ взилъ себъ, часть отправилъ

Сигизмунду. Себялюбивая дума признала Сигизмунда царемъ и посылала ему унизительныя письма; именитые люди, съ Мстиславскимъ во главѣ, выпрашили у него вотчинъ и разныхъ милостей.

§ 141. Ополченіе Руси. Троицкіе люди—Но народъ ропталь и готовился къ мщенію: съ погибелью Тутинскаго Вора, страхъ отпустиль его разумъ, и стало ясно, что передъ нимъ единственный врагь — иноземщина. Этоть духъ проявился прежде всего въ двухъ видныхъ лицахъ. "Начальный человъкъ", патріархъ, выдвигался на первый планъ среди безвластія. Гермочень быль истый москвичь той поры. Въ глазахъ русскихъ, его односторонность, грубость, подозрительность, доступность навътамъ искупались ненавистью ко всякой иноземщинъ, ко всякому иновърію, да преданностью порядку. Онъ признавалъ только повиновеніе царю и церкви; онъ въ жизни каждаго видълъ одну только задачу — "все подъ руку покорять московскому царю". Презирая Шуйскаго лично и грубя ему, онъ защищалъ его отъ крамолы; ненавидя Владислава, онъ призналъ его, какъ орудіе истребленія воровъ и иноземцевъ. Но увидъвъ свою ошибку, Гермогенъ поднялся, какъ стражъ русскихъ, которому "Господь велълъ стеречь, чтобы кого-нибудь изъ нихъ сатана не укралъ". Онъ началъ гремъть, что поляки, какъ и всъ иноземцы и "латыняне" — прирожденные враги Руси и православія. Страстный Ляпуновъ, который сначала также горячо стоялъ за Владислава, жаждалъ мести за обманъ. Въ одно время полетѣли по Руси увъщательныя грамоты — изъ Москвы отъ Гермогена и изъ Рязани отъ Ляпунова. Онѣ взывали къ "чистотъ душевной и братству"; онъ требовали, чтобы вся русская земля соединилась и шла къ Москвъ выручать православіе и избирать себ'в царя. По городамъ и селамъ звонили въ колокола, собирали народъ, списывали грамоты и разсылали ихъ дальше. Тамъ и сямъ показывались виденія, призывавшія къ покаянію, къ очищенію земли русской. Народъ налагаль на себя посты. Всякій несь пожертвованія, а способные носить оружіе снаряжались, какъ ни попало, и шли къ Москвѣ полками земскихъ людей. Такъ составилось, весной 1611 г., первое русское ополченіе (до 100.000). Національное чувство проснулось даже въ казакахъ, съ ихъ Заруцкимъ. Не зная, куда деваться по смерти самозванца, они приставали къ ополченію, руководимому Ляпуновымъ.

Какъ только подошло ополчение, люди котораго тайкомъ

пробирались въ столицу, и въ томъ числъ Пожарскій, москвичи возстали. Но такъ какъ они были безоружны и нестройны, то поляки избили ихъ до 7.000; раненый Пожарскій съ трудомъ укрылся въ Тронцкой лаврѣ. Однако, смущенные бодростью москвичей, поляки выжгли часть столицы и заперлись въ Кремлѣ и Китай-городѣ: ихъ не было и 5.000. Отсюда они грабили городъ и обогащались до того, что стрѣляли жемчугомъ, вмъсто дроби; въ то же время бражничали и тиранили русскихъ плѣнниковъ, въ особенности же обижали женщинъ. Больше всъхъ принялъ страданій упорный Гермогенъ. Поляки и ихъ друзья, бояре, требовали, чтобы онъ приказалъ ополченію разойтись; но патріархъ въ глаза проклиналъ ихъ и благословляль ополченцевь. Несчастнаго заточили въ подваль Чудова монастыря, мучили и, наконецъ, уморили голодомъ. Подъ ствнами Москвы русскимъ патріотамъ также не счастливилось. Они учредили временное правительство: такъ какъ ополчение состояло изъ земщины и казаковъ, то въ правители были избраны Ляпуновъ-земскій челов'єкъ и Заруцкій съ Трубецкимъ — вожди казаковъ. Даровитый и прямой Ляпуновъ сталъ играть первую роль; а это не нравилось его товарищамъ, которые, какъ бояре, считали себя выше его; въ особенности негодовалъ пылкій Заруцкій, честолюбіе котораго разгаралось отъ близости къ Маринъ. Ляпуновъ въ глазахъ всъхъ быль бдительнымь, искуснымь "воеводой всего войска", который "скакалъ, какъ левъ, по полкамъ". Онъ правилъ безпристрастно, необыкновенно строго, и не обращалъ вниманія на бояръ, которыхъ заставлялъ долго ждать себя передъ избой. Особенно допекаль онъ своевольныхъ казаковъ: жестоко наказывалъ ихъ за разбои, топилъ цёлыми десятками и попрекалъ службой въ Тушинъ. Гонсъвскій подослаль казакамъ ложное письмо Ляпунова, въ которомъ тотъ будто-бы требовалъ, чтобы ихъ вездъ топили, какъ разбойниковъ. Казаки повърили и убили Ляпунова, а съ нимъ и много земскихъ людей и дворянъ. Затъмъ они стали грабить и бить народъ вокругъ Москвы, а Заруцкій провозгласилъ царемъ Маринина "Ивашку" (§ 138). Теперь казаки стали въ глазахъ русскихъ такими же "ворами", какъ поляки; и когда Русь вновь ополчилась, то уже разомъ и противъ тъхъ, и противъ другихъ. Неладно было и далеко отъ Москвы. Шведы, ставшіе нашими врагами, когда Владиславъ быль объявленъ царемъ, овладъли Новгородомъ; неугомонный Лисовскій чуть не взяль Пскова. Такъ окончилось неудачей первое ополчение.

Но уже поднималось другое, болѣе счастливое ополченіе, по призыву чернецовъ. *Троицко-Сергіевская лавра* снискала тогда всероссійскую славу, благодаря своему архимандриту *Діонисію*. Сынъ зажиточнаго мѣщанина, Діонисій увлекся чтеніемъ священныхъ книгъ, и когда внезапно умерла его молодая жена, постригся. Красавецъ, веселый, краснорѣчивый и достаточный человѣкъ, Діонисій пожертвовалъ всѣмъ для своего призванія и сталъ образцовымъ монахомъ. Понимая монашество, какъ человъвъ, Діонисій пожертвоваль всёмы для своего призванія и сталь образцовымь монахомь. Понимая монашество, какъ служеніе ближнему, онъ отлучался изъ монастыря для добрыхъ дъль и часто навъщаль Москву, гдъ подружился съ Гермогеномъ. Все время осады Москвы тушинцами Діонисій провель съ своимъ другомъ, поддерживая его въ патріотическомъ подвигъ. Затѣмъ его сдѣлали архимандритомъ Троицкой лавры, когда подъ Москвой все обратилось въ какой-то адъ, наполненный трунами и голодающими, которые бродили, какъ тъни. Одна лавра, отбившая набѣги Сапѣти и Лисовскаго, стояла твердыней, въ которой было много здоровыхъ и сильныхъ подей, много запасовъ и казны. "Что у насъ ни есть хлѣба разаного и пшеницы и въвсовъ въ погребѣ—все отдадимъ раненымъ людямъ, а сами будемъ ѣсть хлѣбъ овсяной; и безъ квасу, съ одной водой, не умремъ! сказалъ Діонисій и поднялъ вею свою обитель на ноги. Монахи, подвергая свою жизнь опасности, разъѣзжали далеко по октестностямъ, подбирали умирающихъ, строили въ лаврѣ больницы, богадѣльни и транезныя. Впереди всѣхъ всюду поспѣвалъ одушевленный и кроткій Діонисій. Онъ, сверхъ того, рѣшился взять на себя всероссійскую роль, когда умоляъ голосъ его друга и главы народа въ безгосударное время, Гермогена. Въ его кельѣ "борзописцы" начали писать увѣщательныя и ободрительныя грамоты въ духѣ патріарха, а монастырскіе служки скакали съ ними во всѣ концы Россіи. На грамотахъ значилось, подлѣ имени Діонисія, имя его вѣрнаго сподвижника, Авраимія Палицына. Этоть дѣловой человѣкъ былъ добавленіемъ идеалиста Діонисія, своего друга и учителя. Знатный малоросъ, Палицынъ потерраль свое богатство при Өедорѣ I за связи съ Шуйскими и попалъ въ монахи. При царѣ Василіи онъ сталъ веларемъ Троицвой лавры, т.-е. ел хозинномъ и ходатаемъ во дворцѣ. Во время осады Палицынъ находился при Шуйскомъ, потомъ сопровждалъ посольство въ Смоленскъ. Изворотливый, краснорѣчивый и начитанный дѣлецъ, онъ вездѣ успѣвалъ и всѣхъ одушевляль своею болростью и мужествомъ. Теперь Палицынъ былъ правою рукой Діонисія, незамфнимымъ заправилой текущихъ дель. Онъ заслужиль намять въ потомствъ и описаніемъ событій

смутнаго времени.

§ 142. Очищеніе Руси. Мининъ и Пожарскій. — Вслівдъ за смертью Ляпунова, одна изъ троицкихъ грамотъ попала въ Нижній-Новгородз. Здісь еще при Шуйскомъ стояли противъ воровъ: сюда часто навзжалъ Пожарскій изъ своей вотчины, лежавшей неподалеку. Когда читали грамоту въ соборъ, нижегородцы рыдали и закручинились. Вдругъ выступиль изъ толпы одинъ посадскій и сказалъ: "Будетъ намъ похотъть помочи московскому государству, ино намъ не пожальть животовъ своихъ, да не пожалъть и дворы свои продавать, и жены и дъти закладывать". То быль выборный земскій староста, мясной торговець, Кузьма Мининг, по прозванью Сухорукт. Толпа откливнулась на призывъ своего старосты. Тогда Кузьма предложилъ выбрать начальника ополченія или ратнаго дёла и указаль на князя Димитрія Пожарскаго. Родъ Пожарскихъ шелъ отъ Рюриковичей, но "захудалъ". Князь Димитрій также занималъ сначала одинъ изъ невидныхъ военныхъ постовъ и недавно сталъ воеводой зарайскимъ. Это былъ человъкъ спокойный, медлительный, скромный и такой добрякъ, что прощалъ даже посягателямъ на его жизнь. Онъ не отличался дарованіями и не зналъ честолюбія; но зато его ничьмъ нельзя было запугать или сбить съ пути. Его правиломъ было: "будетъ на Москвъ царь Василій, ему и служити; а будеть хто иной, и тому также служити". Онъ прямилъ Шуйскому, не согласился съ Ляпуновымъ возвести на престолъ Скопина и боролся съ Тушинскимъ Воромъ (§ 139), за что едва не быль убить собственными войсками. Пожарскій недавно возвратился отъ Троицы въ свою вотчину для излеченія отъ ранъ и еще не совстмъ оправился. Но онъ согласился на просьбу согражданъ, только потребовалъ, чтобы Кузьма былъ избранъ для сбора денегъ и для раздачи ихъ ратникамъ. Опасаясь, чтобы нижегороды не отстали отъ дела, когда остынетъ первый пыль, Мининъ заставиль ихъ составить "приговоръ", въ которомъ они обязывались повиноваться ему и Пожарскому; и затёмъ сталъ дёйствовать строго и рёшительно. Онъ потребовалъ отъ каждаго 1/3 имущества на содержание ратниковъ: кто не даваль, у того онъ браль силой, а самого утайщика, вмѣстѣ съ семьей, продаваль въ кабалу. Впрочемъ, вообще давали, и даже больше, чемъ следовало. Между темъ, Пожарскій разсылаль воззванія, подписываясь на нихъ и за себя,

и за безграмотнаго Минина. За осень и зиму собралось много денегъ и ратниковъ.

Весной 1612 г. двинулось въ Москвъ второе ополчение, сытое, конное и оружное. Но тяжело шло оно, дълая запасы, поджидая ратниковъ издалека. Въ Ярославлъ совсъмъ пріостановились. Здъсь Пожарскій созвалъ соборъ выборныхъ отъ разныхъ городовъ, во главъ котораго сталъ владыка ростовскій. Здѣсь же услышали о новыхъ врагахъ: шведы требовали, чтобы выбрали въ цари ихъ королевича, и собрались идти на Москву. Ходкѣвичъ шелъ къ столицѣ съ свѣжимъ войскомъ и съ запасами для поляковъ, осажденныхъ въ Кремлъ. А казаки образовали что-то въ родъ тушинскаго лагеря: они признали третьяго самозванца, въ Псковъ, и принялись постарому трабить своихъ же; злодъи даже чуть не погубили Пожарскаго, подославъ въ Ярославль тайныхъ убійцъ. Но изъ Троицкой лавры все приходили грамоты, убъждавшія ополченцевъ спъшить, чтобы опередить Ходкъвича. Самъ Авраамій явился въ Ярославль и уже не отставаль отъ ополченія. Наконецъ, подошли къ Москвъ. Пожарскій сталъ подъ нею, отдъльно отъ казаковъ Трубецкого, этихъ босыхъ оборванцевъ, которые много грабили, но все пропивали и проигрывали. Казаки тотчасъ же завели ссоры съ ополченцами, требуя жалованья и подсмъиваясь надъ "богатыми дворянами". А тъмъ временемъ подошелъ Ходкъвичъ. Тогда только, тронутые грамотами Діонисія и ръчами да денежными объщаніями Авраамія, казаки соединились съ ополченцами,—и Ходкъвичъ былъ отброшенъ отъ Москвы, послъ двухъ жаркихъ схватокъ, причемъ честь ръшительнаго удара принадлежала Минину, племянникъ котораго былъ убитъ на его глазахъ. Общая защита и побъда окончательно примирили земскихъ людей съ казаками, тъмъ болъе, тельно примирили земскихъ людей съ казаками, тѣмъ болѣе, что Пожарскій, человѣкъ мягкій и скромный, самъ уступилъ первое мъсто Трубецкому, который быль старше его званіемъ. Русскіе умилились: они обръли способность къ братству и всепрощенію. Казаки даже первые пошли на приступъ къ Кремлю. Поляки не могли долго сопротивляться: они были голодны, ъли ремни, трупы и даже другъ друга. Зная кровожадность казаковъ, они вступили въ переговоры съ однимъ Пожарскимъ; и тотъ объщалъ сохранить имъ жизнь. Поляки сначала выпустили изъ Кремля забранныхъ ими бояръ и боярынь, въ томъ числъ Ивана Романова съ его племянникомъ, Михаиломъ Өедоровичемъ. Казаки бросились-было терзать ихъ, но были остановлены ополченцами, которые окружили несчастныхъ и бережно отвели въ свой станъ. Такъ же спасены были поляки, сдавшіеся Пожарскому: они были разосланы по городамъ, гдѣ ихъ хорошо содержали. Русскіе ликовали: Москва была освобождена; исчезли всѣ враги—и поляки, и "воры".

§ 143. Избраніе Михаила Оедоровича Романова. — Посл'в восьми л'єть неслыханной смуты, русскій народь должень быль начать съ того, до чего дошелъ передъ ней: нужно было возстановлять единство Руси и самодержавіе. Такъ какъ прямая линія Рюриковичей вымерла, то приходилось повторить опыть, бывшій въ началь нашей исторіи—призвать кого-нибудь для государственнаго наряда. Русскимъ не было нужды снова приглашать чужихъ изъ-за моря, какъ дълали поляки незадолго передъ тъмъ (§ 111): у нихъ самодержавіе уже установилось такъ прочно, что смута была случайнымъ явленіемъ; они знали, что кого изъ своихъ ни посади на престолъ, она прекратится. При твердости государственнаго преданія, русскіе сознавали, что каждый изъ нихъ, такъ сказать, рожденный правитель и не испортить дела, притомъ сравнительно легкаго, установившагося. Вотъ почему, очистивъ землю отъ враговъ, они прежде всего занялись избраніемъ себъ царя изъ своихъ.

Дёло облегчалось тёмъ, что народъ былъ подготовленъ къ нему исторіей: издавна существовали земскіе соборы, которыхъ было особенно много недавно, при Грозномъ. Русь быстро была извѣщена грамотами, — и выборные от встх сословій, не исключая крестьянъ, събхались въ Москву, всего черезъ три мъсяца послъ изгнанія поляковъ изъ Кремля. Первые дни соборъ представлялъ картину только-что кончившейся смуты. Было много споровъ, криковъ. Не обошлось и безъ козней притязателей на престолъ, безъ подкуповъ и подсыловъ. Но ни одна сторона не брала верхъ явно: лишь робко произносились тамъ и сямъ имена Голицына, Шуйскаго, Трубецкаго, Пожарскаго. Вдругъ выступилъ одинъ дворянинъ съ грамоткой, гдв говорилось о ближайшемъ родствв Романовыхъ съ прежними царями. То же сдёлалъ одинъ донской атаманъ. Одинакій голось двухь ратей смутнаго времени, ополченія и казачества, склонилъ соборъ къ избранію 16-тильтняго Михаила Өедоровича (§ 133). Но русскіе стали крайне осторожны посл'в жестокихъ испытаній: имъ хотвлось наиболве прочно подвести новую основу подъ свое многов вковое государственное строеніе. Рішили подождать многихъ еще не прибывшихъ соборянъ,

а покуда разослать надежныхъ людей по городамъ и увздамъ, чтобы вывъдать мнъніе всей земли объ избранникъ. Посланные принесли въсть о всеобщей радости. Тогда еще разъ спросили соборъ—и всъ подтвердили письменно начальный выборъ. Рязанскій владыка, келарь Авраамій и бояринъ Морозовъ спросили еще москвичей съ Лобнаго мъста: кого похотять въ цари? Толпа грянула: "Михаила Өедоровича Романова!" (февраль 1613). Въ тъ времена внъшнее положеніе человъка значило больше

всего въ глазахъ народа. Но опасно было взять кого-нибудь изъ родовитыхъ княжескихъ фамилій: недавній опыть показалъ, что другія подобныя же семьи будуть завидовать и строить козни. Да среди нихъ и не было выдающейся личности, вродъ Скопина. Въ такихъ случаяхъ, вниманіе народа останавливается на менъе громкихъ, но извъстныхъ ему семьяхъ высшаго сословія. Таковы были Романовы, люди скромные, не блиставшіе ни богатствомъ, ни безпокойною геніальностью, но зато не запятнанные столь обычною въ старой знати дурною славой и знакомые всей Руси, какъ сотрудники въ строеніи ея государственнаго хозяйства. То былъ маститый родъ. Предки его, Кошкины (§ 129), одни только изъ древнихъ бояръ уцѣлѣли у престола при наплывѣ къ московскому двору княжескихъ семей, Рюриковичей и Гедиминовичей. Они были заправилами, думцами и даже любимцами у обоихъ Василіевъ (§ 95) и у Ивана III. Еще ближе стали они къ престолу при Грозномъ и Өедорѣ I. Романовы вошли въ вымиравшую царскую семью черезъ царицу Анастасію (§ 122), которая доводилась двоюродною бабкой Анастасію (§ 122), которая доводилась двоюродною бабкой Михаилу Өедоровичу: при избраніи послѣдняго, старый царскій родь какъ бы переходиль только въ побочную, женскую линію. Была и нравственная связь между Романовыми и народомъ. Измученный угнетеніемъ и смутой, народъ представляль себѣ Романовыхъ въ привлекательномъ видѣ, какъ олицетвореніе своихъ страданій. Онъ зналъ, сколько претерпѣли они при Годуновѣ, и видѣлъ, какъ страдалъ Филаретъ въ польскомъ плѣну (§ 140), а его жена—въ монастырѣ, въ разлукѣ съ ребенкомъ, который чуть не погибъ подъ ножами поляковъ. Въ воображеніи народа носились кроткіе образы Анастасіи, смирявшей звѣрскіе порывы Грознаго, и Никиты Романовича (§ 129), печало ваніе котораго за несчастныхъ передъ Иваномъ IV даже вованіе котораго за несчастныхъ передъ Иваномъ IV даже воспъто въ прсняхъ.

Послѣ избранія отправили за новымъ царемъ знатное посольство съ грамотой земскаго собора. Михаилъ пребываль

тогда, съ своей матерью, инокиней Мареой, въ Костроми, въ монастырь, куда онъ скрылся посль освобожденія изъ Кремля. Какъ ни скромно жилъ онъ здёсь, но въ окрестностяхъ, особенно въ селъ Романовыхъ, Домнинъ, знали о его мъстопребываніи. Слухи привели сюда и шайку поляковъ, которая хотела умертвить Михаила, прослышавъ объ его избраніи на царство. Злодви не знали, гдв именно находится ихъ жертва, и требовали отъ попавшагося имъ домнинскаго крестьянина, Ивана Сусанина, чтобы онъ показалъ имъ дорогу. Тотъ отказался и быль за это замучень до смерти. Это было лучшимь отвътомъ на сомнънія Мароы, которая сначала не хотъла давать своего сына, упрекая русскихъ, передъ лицомъ соборнаго посольства, въ томъ, что они "измалодушествовались", измъняли своимъ царямъ-Борису, Лжедимитрію и Шуйскому. Но посольство объяснило ей, что то были не цари, а самозванцы; ея же сынь-настоящій царь: онъ-избранникъ всей Руси, такъ какъ русскіе люди "наказались и пришли въ соединеніе". Тогда Михаилъ съ матерью согласились. Но они долго вхали, посылая по пути грамоты въ Москву, въ которыхъ требовали поставить имъ золотую палату, собрать побольше запасовъ во дворцъ и возвратить дворцовыя села, а боярамъ собраться встрътить царя. На увъдомленіе, что еще мало собрано и казна бъдна, они отвъчали новымъ требованіемъ, причемъ Михаилъ писалъ: "учинились мы царемъ по вашему прошенью, а не своимъ хотъньемъ". Наконецъ, все было исполнено, —и въ іюлъ 1 No 1621 произошло вѣнчаніе Михаила на царство.

§ 144. Истребленіе "воровь".—Оставалось въ живыхъ еще нѣсколько дѣятелей смутнаго времени. Въ Москвѣ проживали Мининъ и Пожарскій. Мининъ былъ возведенъ Михаиломъ въ званіе думнаго дворянина; но онъ умеръ черезъ три года, оставивъ сына, съ которымъ прекратился этотъ доблестный родъ посадскаго человѣка. Пожарскій пережилъ своего товарища на 25 лѣтъ; но незавидна была его участь. Хотя ему пожаловали боярство, однако онъ не былъ въ почетѣ: ему были даны маленькія вотчины, и на службѣ онъ занималъ не важныя мѣста. Вѣроятно, причиной тому были его скромность да неблестящія способности, которыя ослаблялись еще "чернымъ недугомъ" (меланхоліей). Въ польскомъ плѣну томился царскій отецъ, Филаремъ Никитичъ. До сихъ поръ вся жизнь этого образованнаго (зналъ даже полатыни), вѣжливаго и ласковаго человѣка, когдато перваго щеголя и красавца на Москвѣ, была страданіемъ.

Въ польскомъ плѣну онъ твердо отстаивалъ пользу Россіи и ободрялъ своихъ товарищей даже "принять смерть за отечество". Филаретъ осуждалъ русскихъ за избраніе его сына. Лѣтъ шесть спустя, онъ былъ вымѣненъ на плѣнныхъ поляковъ, сталъ патріархомъ, и болѣе, чѣмъ сынъ, управлялъ Россіей въ теченіе 14 лѣтъ, до самой своей смерти. На краю Руси укрывались Марина, съ своимъ Ивашкой, и Заруцкій (§ 141). Они держались сначала въ Коломнѣ, откуда подсылали убійцъ, чтобы уничтожить Пожарскаго; потомъ бѣжали на югъ отъ преслѣдованій царскаго отряда. Бъглецы укръпились въ Астрахани. Къ нимъ стекались всё худшіе соки смутнаго времени; но главную ихъ силу составляли черкасы, которые, ненавидя великорусовъ, слышать не хотъли о съверномъ царъ. Кромъ того, Марина вошла въ сношенія съ персидскимъ шахомъ, съ ногайскими татарами и турками, и разослала прельстительныя письма къ волжскимъ и донскимъ казакамъ. Между тъмъ, явилось царское войско, и астраханцы приняли его съ радостью. Марина съ Заруцкимъ бросались въ разныя стороны, ища спасенія — сначала вверхъ по Волгъ, потомъ въ море; наконецъ, они очутились на одномъ островъ р. Яика, прикрытые густымъ лъсомъ. Тутъ ихъ схватили. Заруцкаго запытали и посадили на колъ; 4-лътняго Ивашку удавили; а самое Марину бросили въ тюрьму, гдѣ она и умерла съ тоски. Въ памяти народа "Маринка" осталась кровожадною вѣдьмой; пѣсни называютъ ее "безбожницей и еретицей".

Долгое царствованіе Михаила (32 г.) было посвящено борьбъ съ вредными послъдствіями смутнаго времени—искорененію внутреннихъ безпорядковъ и войнъ съ Польшей. Въ то самое время, когда покончили съ послъдними тушинскими вождями, пришлось усмирять "воровъ" или казаковъ, какъ назывались тогда шайки разбойниковъ, состоявшія не столько изъ дъйствительныхъ казаковъ, сколько изъ бъглыхъ боярскихъ холоповъ, а частью изъ стръльцовъ. Этихъ кровожадныхъ шаекъ, осквернявшихъ даже церкви, было множество; и нъкоторыя изъ нихъ доходили до 10.000. Казаки были "грубнъе" Литвы и нъмцевъ, по словамъ очевидцевъ. Они не давали правительству собирать подати и, наконецъ, стали стекаться къ Москвъ, чтобы осадить самого царя. Но царское войско истребило ихъ, въ теченіе трехъ лътъ. Тогда же избавились отъ Лисовскаго (§ 138), который оставался на Руси, какъ кровавое напоминаніе объ ужасной поръ. Онъ прославился тогда по всей Европъ быстро-

той и внезапностью своихъ набѣговъ. Какъ злой духъ, носился . Інсовскій по русской землѣ, словно выростая изъ нея тамъ, гдѣ его не ожидали. Подъ лисовчиками, состоявшими изъ литовцевъ, поляковъ и русскихъ воровъ, падали лошади; но они пересаживались на свѣжихъ коней и мчались дальше, появляясь сегодня подъ Смоленскомъ и Орломъ, завтра—подъ Суздалемъ и Рязанью. Пожарскій долго гонялся за ними, пока усталость не свалила его въ постель. Только случай избавилъ Россію отъ лихого наѣздника: Лисовскій однажды упалъ съ лошади и умеръ отъ ушиба.

§ 145. Польскія войны. — Лисовчики были какъ бы передовымъ отрядомъ поляковъ, которые еще долго видъли въ своемъ Владиславъ московскаго царя. Черезъ три года по воцареніи Михаила, гетманъ Ходкпвичт вступилъ въ наши предълы съ королевичемъ. Борьба съ Польшей была крайне тяжела для Россіи, истощенной смутами. Денегъ въ казнъ не было, а чрезвычайные налоги трудно было собирать съ обнищалаго народа. Служилые разбъгались или же старались поскоръе вернуться домой, чтобы поправлять разстроенное смутами хозяйство. Вооруженіе было самое жалкое. Крупости состояли изъ полуразрушенныхъ башенъ и бойницъ, изъ осыпавшихся валовъ и едва замътныхъ рвовъ. Оттого были посланы на Западъ иностранцы, прижившіеся въ Москвъ, закупать орудія, ружья, сабли и порохъ; призывали за большое жалованье чужеземцевъ, умфющихъ лить ядра, укрфплять города, стрфлять изъ пушекъ; нанимали и всякихъ европейскихъ солдатъ, только не католиковъ, и съ условіемъ оставлять Россіи свое оружіе по истеченіи срока найма. Старались преобразовать и собственную армію. Поручили наемнымъ иноземцамъ обучать ее иностранному строю, чего никогда не было. Обратили особенное вниманіе на стръльщов, напоминавшихъ иностранное войско, стараясь образовать изъ нихъ ядро постоянной арміи. Сюда набирали охочихъ людей, умѣющихъ стрѣлять; имъ давали хорошее содержание и много льготъ, въ томъ числъ свободу отъ общаго суда и право выбирать себъ начальника или "голову". Наконецъ, царь не разъ созывалъ земскій соборъ, т.-е. взывалъ къ отчизнолюбію всёхъ сословій. Тяжесть борьбы съ Польшей объясняется еще невыгоднымъ положеніемъ нашей иностранной политики. У Михаила не было никакихъ союзниковъ, кромъ турокъ. Но они обыкновенно опаздывали съ своими нападеніями на поляковъ; ктому же ихъ нужно было въчно задаривать соболями, да и то они легко обращались изъ союзниковъ во враговъ, такъ какъ донскіе казаки начали нападать тогда на ихъ азовскія владѣнія. У Польши же было много союзниковъ: помимо малороссійскихъ казаковъ и крымцевъ, ей помогала Австрія, какъ глава католицизма, который началъ тогда Тридцати-лѣтнюю войну съ протестантами (§ 109).

Михаилу пришлось выдержать двѣ войны съ Польшей, и обѣ неудачныя. Въ первый разъ Ходкѣвичъ съ Владиславомъ легко дошли до *Тушина*, куда прибыли и черкасы съ своимъ гетманомъ, Конашевичемъ - Сагайдачнымъ, воспѣтымъ въ украинскихъ пъсняхъ. Но на Руси повторились сцены временъ второго ополченія: прислушиваясь къ грамотамъ Михаила, купцы отдавали послѣднюю копѣйку; служилые стремились къ Москвѣ спасать царя. Врагь быль оттѣснень отъ столицы, послѣ неудачнаго жестокаго приступа. Это заставило поляковъ согласиться на миръ, хотя и крайне тяжелый для Россіи: ей только возвратили плѣнниковъ, въ томъ числѣ Филарета; она же уступала Польшѣ земли Смоленскую, Черниговскую и Съверскую; и даже Владиславъ не отказался отъ титула московскаго царя. Россія должна была смыть этоть позоръ новою кровью, тѣмъ болѣе, что поляки все еще не хотѣли именовать Михаила царемъ въ своихъ грамотахъ и даже грозили выпустить на Русь новаго самозванца. Лѣтъ 15 спустя, когда Польша замутилась по смерти Сигизмунда (§ 111), русскіе вторгнулись въ ея предѣлы. У нихъ была уже порядочная армія. Ими предводительствовалъ уже полководецъ новаго типа. То былъ даровитый, знакомый съ европейскими обычаями, извѣстный своими заслугами и знавшій себѣ цѣну бояринъ Шеинъ; онъ подсмѣивался надъ боярами, умѣвшими только "сидѣть за печами", и держалъ себя гордо даже въ присутствіи царя. Но этотъ походъ сгубилъ высокомѣрнаго воеводу. Шеинъ отлично повелъ осаду Смоленска, какъ вдругъ узнали о нашествіи крымцевъ, поднятыхъ поляками. Ратники бросились домой защищать свои семьи отъ татаръ, а тутъ подошелъ Владиславъ. Шеинъ сдался на условіи бросить обозъ и пушки и преклонить знамена передъ шатромъ короля. Враги его зашевелились—и несчастному отрубили голову, какъ измѣннику; а его сынъ умеръ на дорогѣ въ ссылку. Затѣмъ послѣдовалъ миръ (1634) на р. Поляновкъ (близъ Вязьмы), по которому прежнія завоеванія остались за поляками, и имъ была уплачена контрибуція; но зато Владиславъ отказался отъ московскаго престола и призналъ царемъ Михаила. Россія должна была смыть этотъ позоръ новою кровью, тъмъ

Ссоры между Россіей и Польшей не прекращались и посл'я того, но он'я ограничивались мелкими непріятностями: такъ, одно время поляки выставляли шляхтича Луба Марининымъ Иваш-

кой (§ 141) и величали его царевичемъ.

съ польскими войнами шла борьба съ Швеціей, также завъщанная эпохою смуть. Тогда Новгородъ покорился шведамъ (§ 141), которые требовали даже назначить ихъ королевича московскимъ царемъ. Когда выбрали Михаила, они выступили противъ Россіи. Швеція была тогда главой протестантизма и сильн в тем державой въ Европ в. Ею правилъ геніальный полководецъ, Густавъ Адольфъ (Н. И. § 39), который самъ явился въ Россію и гналъ наши войска, опустошая все на своемъ пути. Но Исково оказалъ непреодолимое сопротивленіе; а новгородскіе повольники, выб'єгая изъ л'єсовъ, жестоко мстили шведамъ за порабощение. Въ то же время подготовлялась Тридцати-лътняя война, и Польша собиралась напасть на Швецію. Все это заставило Густава Адольфа согласиться на миръ въ сель Столбовь, подль Ладоги (1617). Шведы больше всего опасались появленія русскихъ на моръ. Густавъ Адольфъ клялся, что не дастъ имъ перейти "черезъ этотъ ручеекъ" (Ботническій заливъ), и получилъ по Столбовскому миру приморскую полосу (Ивангородъ, Ямъ, Копорье, Корелу). Русскіе могли утъшаться только тъмъ, что пріобръли друзей на съверъ: вступившись за протестантизмъ въ Тридцати-лѣтней войнѣ, Густавъ Адольфъ долженъ былъ бороться съ католическою Польшей и дорожиль союзомь съ Москвой. Такъ, случайно мы въ первый разъ были нъкоторое время въ дружбъ съ нашимъ въчнымъ врагомъ, Швеціей.

Также случайно и временно находились мы тогда въ натанутыхъ отношеніяхъ съ нашей вѣчной союзницей, Австріей, у которой были общіе съ нами враги—поляки и турки. Какъ глава католичества, Австрія принуждена была вступить въ союзъ съ Польшей и дѣлала намъ дипломатическія непріятности, особенно взявшись посредничать между нами и поляками. Такое поведеніе Австріи вызвало столь же неестественныя отношенія между Москвой и турками. Чтобы вредить ей, Михаилъ старался льстить Портѣ: оттого остался безплоднымъ блистательный подвигъ русскихъ на южной окраинѣ. Тогда донскіе казаки поставили цѣлью своей жизни борьбу съ исламомъ, въ лицѣ турокъ, точно также, какъ ихъ днѣпровскіе то-

варищи посвятили себя истребленію крымцевъ. Они пускались даже на маленькихъ лодкахъ въ море и истребляли мусульманскія суда. Наконецъ, съ помощью черкасъ и астраханскихъ манскія суда. Навонецъ, съ помощью черкасъ и астраханскихъ татаръ, донцы овладѣли важною крѣпостью, Азовомъ. Зная, что имъ не удержаться здѣсь (ихъ было менѣе 5.000), они послали сказать Михаилу, что отдаютъ ему крѣпость. Между тѣмъ, 200.000 турокъ и крымцевъ, съ сотней пушекъ, осадили Азовъ. Около полугода длилась осада. Мусульмане почти разрушили стѣны Азова и 24 раза бросались на приступъ; но были отбиты. Казаки молодецки "отсидѣлись" въ Азовѣ. Но Михаилъ, посовѣтовавшись съ земскимъ соборомъ, увидѣлъ истощеніе своей страны и послалъ соболей султану и хану, а казакамъ велѣлъ покинуть Азовъ. Обиженные донцы чуть-было не ушли на Яикъ. Подвигъ донцовъ доставилъ Руси только славу и былъ воспѣтъ народомъ, подъ именемъ "Азовскаго сидѣнія".

§ 147. Далекій Западъ. Иностранцы въ Москвѣ. — При Михаилѣ возстановились сношенія съ далекимъ Западомъ, прерванныя татарщиной. Тогда и мы искали Запада, и Западъ искалъ насъ. Московскіе послы появились въ самыхъ отдаленныхъ краяхъ Европы; и они удивляли уже не своимъ восточ-

искаль нась. Московскіе послы появились въ самыхъ отдаленныхъ краяхъ Европы; и они удивляли уже не своимъ восточнымъ длиннопольемъ и грубымъ высокомъріемъ, а своимъ "учтивствомъ" и скромностью. Въ самомъ началѣ царствованія, во время войны съ Швеціей, русскіе просили помощи у морскихъ державъ—Франціи, Англіи и Голландіи. Представители Англіи тотчасъ же явились въ Москву съ предложеніемъ дружескихъ услугъ въ дѣлѣ примиренія съ Густавомъ Адольфомъ. Глава ихъ, англійскій купецъ Джонъ Мерикъ, уже прежде посѣщавній Россію для торга просиль у наря за ихъ услуги безтій Россію для торга, просиль у царя, за ихъ услуги, без-пошлинной торговли въ его государствъ и свободнаго проъзда въ Персію. Михаилъ разръшилъ англичанамъ только безпошлинную торговлю, да и на это роптали наши купцы, которые не были въ силахъ соперничать съ богатыми и ловкими иноне были въ силахъ соперничать съ богатыми и ловкими ино-странцами. Англичане сдержали свое слово, выступивши на-шими защитниками въ переговорахъ со шведами. А потомъ, во время польской войны, ихъ король, Яковъ І (Н. И. § 68), даже далъ Михаилу значительную сумму денегъ: это былъ нашъ первый иностранный заемъ, который вскоръ былъ уплоченъ. За это англичане снова просили свободнаго пути въ Персію. Но царь вторично отказалъ имъ, также какъ и голландцамъ, дат-чанамъ, французамъ и голштинцамъ, которые добивались того же. Михаилъ, въ свою очередь, просилъ помощи у Франціи противъ

поляковъ; и хотя союза не состоялось, однако Москва впервые увидвла въ своихъ ствиахъ французскаго посланника. Тогда же появился у насъ первый шведскій "резидентъ" (постоянный представитель), такъ какъ послъ Столбовскаго мира шведы жили въ большой дружбѣ съ нами. А съ Даніей едва не завелись родственныя связи: Михаилъ, зазвавши въ Москву ея королевича, употреблялъ всевозможныя средства, чтобы женить его на своей дочери. Филаретъ хот вль-было женить самого Михаила на датской или шведской принцессь; но Мароа воспрепятствовала этому. Зато ничто не мѣшало призыву иностранных ремесленников и солдат. Михаилъ усердно нанималъ войска заграницей (§ 145). Въ то же время въ Россін проживало довольно много иностранцевъ-тружениковъ, которые устраивали у насъ заводы — желъзные, мъдные, стеклянные и другіе, причемъ обязывались ничего не скрывать изъ своихъ ремеслъ и обучать имъ русскихъ. Подлъ самого царя было много сведущихъ иностранцевъ - лекарей, аптекарей, алхимиковъ, органщиковъ. Михаилъ особенно не жалълъ денегъ для "географусовъ", лишь бы они были "научены астрологіи и небеснаго круга и землем рію и инымъ подобнымъ мудростямъ". Онъ чувствовалъ также пристрастіе къ часовщикамъ: за объдомъ подлъ него всегда стояло двое часовъ

§ 148. Двоевластіе. Филареть. — Внутреннее управленіе того времени представляло небывалое на Руси явленіе, связанное съ нравомъ перваго царя новой династіи. Михаилъ Өедоровичъ 1), весьма тихій и неспособный по природѣ, былъ воспитанъ от- шельникомъ, благодаря своей набожной и суровой матери, которой онъ подчинялся, какъ ребенокъ. Онъ все сидѣлъ дома, а если и выѣзжалъ, то только въ церковь да въ монастыри. Умственныя занятія были недоступны Михаилу: онъ едва умѣлъ читать. Оттого имъ овладѣвала "кручина" (меланхолія). За него правили другіе; и сначала замѣчалось многовластіе, какъ бы печальный отголосокъ смуты. Дѣла попали въ руки бояръ Салтыковыхъ, большихъ друзей Марөы. Люди злые, не-

<sup>4)</sup> Прилагаемое изображеніе снято съ гравюры при сочиненіи Олеарія (1647), которая послужила образцомъ для всёхъ портретовъ Михаила Өедоровича. Здёсь первый изъ Романовыхъ представленъ въ полномъ царскомъ облаченіи, со скипетромъ въ рукё и въ шапкё-коронё, отороченной мёхомъ. Вокругъ портрета латинская надпись: "Царь Михаилъ Өедоровичъ, великій князь московскій, 42-хъ лѣгъ". Внизу: "Царь Михаилъ Өедоровичъ, милостивъе котораго не было князя. почему онъ и долженъ быть хранимъ".



Михаилъ Өедоровичъ Романовъ.

вѣжественные и корыстолюбивые, они приносили много вреда и народу, и самому царю. Но вліяніе матери исчезло, какъ только возвратился изъ плѣна отецъ, Филаретъ Никитичъ, который тотчасъ же занялъ патріартій престолъ, опустѣвтій съ кончины Гермогена (§ 141).

Незначительный съ виду, средняго роста и такой же полноты, Филаретъ былъ недюжинная личность. Онъ отличался большимъ здравымъ смысломъ, опытностью, знаніемъ людей, въ особенности же сильною волей. Безкорыстный, справедливый, онъ умёль цёнить полезныхъ дёятелей: это быль единственный защитникъ Шеина. Но старикъ былъ крайне строгъ къ своекорыстнымъ, въ особенности же къ сильнымъ людямъ и честолюбцамъ, которые называли его «опальчивымъ, мнительнымъ и такимъ владътельнымъ, что его боится самъ царь". Случайно попавши въ монахи (§ 133), Филаретъ не былъ гораздъ въ божественномъ: онъ лучше зналъ и любилъ земскія Пользуясь покорностью мягкаго сына, онъ тотчасъ захватиль власть въ свои руки: грамоты писались отъ имени Михаила и Филарета; иностранные послы представлялись обоимъ правителямъ вмъстъ, а въ церквахъ поминались рядомъ имена обоихъ "великихъ государей". Это время даже называли двоевластіемъ. Филаретъ немедленно сослалъ Салтыковыхъ и замъстиль ихъ любимцевъ новыми, лучшими слугами. Россія благословляла своего дёльнаго патріарха, который оказалсн "дарствію помогатель и строитель, сирымъ защитникъ и обидимымъ предстатель". Она чувствовала, какъ, съ появленіемъ Филарета, стала замътна наверху хозяйская рука, которая приводила въ порядокъ государство, дошедшее до плачевнаго состоянія.

Народъ обнищаль и одичаль во время смуть, разбъгался и прятался, чтобы не платить податей. Воеводы и приказные, не чувствуя надъ собой верховнаго надзора, были все своего рода Салтыковы. Всюду свиръпствовало разбойничество, а на западной границъ кипълъ неравный бой съ Польшей. Филаретъ началъ съ ознакомленія съ Россіей: онъ разослаль писцовъ и дозорщиковъ, которые должны были составить народную перепись: тогда-то явилась сносная карта Россіи — исправленное изданіе "Большаго чертежа русской земли", составленнаго при Годуновъ. Затъмъ Филаретъ сталъ созывать земскіе соборы, на которыхъ самъ народъ объяснялъ свои нужды. Всему правленію была придана стройность развитіемъ системы приказовъ. Филаретъ много сдъ-

лаль также для укрупленія и заселенія нашихъ окраинъ, особенно южной, откуда въчно нападали на насъ крымцы: онъ привлекалъ сюда населеніе льготами, строилъ гсрода, и такіе важные, какъ Тамбовъ, заводилъ новыя сторожевыя линіи. То же дізалось въ Сибири, гді передовые нашей гражданственности, казаки (§ 128), продолжали пробираться все дальше и дальше черезъ дебри, промежъ дикарей, и присоединили къ Россіи еще до 70.000 кв. миль. Тогда же завелся обычай ссылать въ Сибирь преступниковъ. Филаретъ заботился и о просвъщеніи страны, насколько могь: онъ призываль изъ-за границы не только мастеровъ, но и ученыхъ, которые окружали престолъ. Филаретъ возобновилъ книгопечатаніе, вознившее при Грозномъ и погибшее въ смутное время, и велълъ извъстному Діонисію троицкому исправить церковныя книги. Наконецъ, онъ основаль преко-латинское училище по западному образцу, при которомъ естественно было появление переводовъ свътскихъ книгъ, вродѣ космографіи. Темнымъ пятномъ въ дѣятельности Филарета были финансы: денегь требовалось много, а плательщиковъ податей было мало. Филаретъ прибъгалъ ко всякимъ средствамъ для увеличенія казны. Явилось множество налоговъ съ предметовъ самыхъ необходимыхъ; завелось даже "пролубное", т.-е. сборъ за водопой скота и за мытье былья въ рычкы. Казна становилась монополистом или единоторговцемь, захватывая въ свои руки даже продажу такихъ жизненныхъ предметовъ, какъ соль. Наконедъ, развилась откупная система: даже подати отдавались на откупъ. Такъ какъ винные откупа приносили большой доходъ, то казна старалась повсюду увеличивать число царскихъ

§ 149. Земля и населеніе. "Розруха".—Въ четвертомъ періодѣ нашей исторіи (1450—1650) внѣшній видъ Россіи сильно измѣнился. Ея границы раздвинулисъ, какъ никогда, хотя нѣкоторыя земли захватывались ею лишь временно (§§ 145, 146). При Михаилѣ Федоровичѣ даже иностранцы считали "Московію" самымъ большимъ государствомъ въ Европѣ: она раскидывалась уже слишкомъ на 3.000 верстъ въ длину и 1.500—въ ширину (не считая Сибири) и занимала пространство въ десять разъ больше, чѣмъ въ началѣ періода. Около 1650 г. границы Россіи на сѣверо-востокѣ уходили въ невѣдомую даль. На сѣверѣ онѣ простирались, благодаря открытію Бѣлаго м. англичанами (1553), до Соловецкаго о. и устьевъ Печоры, на востокѣ—до Лены, на западѣ—до Пскова и Смоленска, на югѣ—до днѣпров-

скихъ пороговъ, до устьевъ Дона и Терека, до Астрахани и Янцкаго Городка. Къ землямъ третьяго періода были присоединены Сибирь, Казань, Астрахань, нижній Донъ, Псковъ и Новгородъ; и тотчасъ послѣ завоеванія Астрахани, врѣзался клиномъ далеко на Кавказъ Терскій Городокъ, главное пристанище "терскихъ" казаковъ. Благодаря завоеваніямъ за Камнемъ (Уральскимъ хребтомъ), къ концу періода прибавилось около полмилліона квадратныхъ верстъ.

Эта громада земли поражала иностранцевъ не только своими размѣрами, но и природнымъ богатствомъ. За исключеніемъ самой Московской области, съ ен песками, суглинкомъ и суровымъ климатомъ, вездѣ красовалась благодать Божья. Во многихъ мъстахъ почти дъвственная почва была производительна на славу. По берегамъ Оки хлёбъ родился самъ-тридцатъ. Въ Рязанской области не было мъста, гдъ бы не колосились высокія густыя нивы. Между Волгой и Дономъ неоглядныя "поля" (степи) злачныхъ травъ скрывали подъ собой толстый слой жирнаго чернозема. У Сфверной Двины родился хорошій хлібо, безъ удобренія, и его увозили въ Европу черезъ Бълое м. Всюду протягивались ленты глубокихъ рѣкъ съ такимъ изобиліемъ жизни, что рыба кишела на всёхъ рынкахъ. Если большая часть Руси была покрыта лъсами, то это были первозданные дремучіе боры съ соснами-великанами, поражавшими иностранцевъ. Въ нихъ хранились неисчерпаемые запасы дикаго меду и воску, въ такихъ дуплахъ столетнихъ деревьевъ, что ходили разсказы о мужикъ, который утонулъ въ меду и былъ спасенъ медвъдемъ. Лѣсъ былъ наполненъ всякою живностью и пушнымъ звѣремъ не въ Сибири только, а и подбокомъ. Берега Оки изобиловали бълками, куницами, горностаями. Въ Смоленской области водилось множество лосей, вепрей, куницъ, а бобровъ столько, что звѣроловы назывались тамъ "бобровниками". Сѣверъ славился еще отборными соболями, чернобурыми лисицами, соколами и кречетами. Иноземные "рудознатцы" много говорили подконецъ и о баснословныхъ горныхъ богатствахъ страны, особенно на Камнъ и за нимъ.

Но эта необозримая и благодатная земля все еще представляла пустынный и нищенскій видъ. Попрежнему (§ 96) наростанію населенія м'яшали и физическія, и историческія б'ядствія. Голода и его спутникъ, мора, не переставали свиръпствовать, хотя и не были такъ повсемъстны, какъ прежде. Приснопамятны были такіе ужасы, какъ трехлітнія голодовки при

Годуновъ и Шуйскомъ, когда цѣна четверти ржи подымалась съ 20 коп. до 20 р. на тогдашнія деньги, особенно благодаря кулакамъ, которые устраивали цѣлую биржевую игру на хлѣбъ. Въ первомъ случаѣ погибло болѣе полумилліона въ одной Москвѣ, куда привалилъ народъ изъ голодныхъ мѣстъ: тамъ ѣли человѣчье мясо, которое продавалось, какъ говядина. И это несмотря на то, что Борисъ первый изъ нашихъ правителей взялся за государственныя мѣры для борьбы съ бѣдствіемъ: онъ открылъ всѣ хлѣбные запасы, завелъ общественныя работы, привезъ хлѣбъ съ окраинъ, билъ кнутомъ скупщиковъ, продавалъ ихъ запасы, установилъ обязательныя цѣны. То былъ голодъ отъ воли Божіей. Въ лѣтописяхъ продолжаются записи о неурожаяхъ и подобныя извѣстія: "пришла мышь малая изъ лѣсовъ тучами" и не оставила ни былинки. Но и безъ того голодъ всегда былъ наготовѣ уже отъ недостатка путей сообщенія. При уединенности мѣстностей, которая поддерживала ненія. При уединенности м'єстностей, которая поддерживала нев'єжество, съ свойственнымъ ему страхомъ и неразсчетливостью, рынокъ былъ очень пугливъ, нервенъ. Хотя въ общемъ цёны были устойчивъе нынъшнихъ, въ силу медленнаго роста жизни, но онъ легко подвергались мимолетнымъ колебаніямъ: даже въ урожай запоздаеть привозь хлѣба—и цѣны вдругь возрастуть впятеро; затѣмъ навезуть—и онѣ страшно повалятся. Ктому же тогда Русь кормилась нечерноземною полосой: въ нашей житницѣ, на югѣ, хлѣбопашество только-что заводилось. Моръ былъ чистымъ наказаніемъ Божіимъ, такъ какъ попрежнему почти не было средствъ противъ болѣзней: только начали принимать мѣры противъ распространенія заразы. Съ Василія III кое-гдѣ, въ особенности въ Новгородѣ и Псковѣ, начали оцѣплять мѣста мора, загораживать подъѣзды къ нимъ, ставить заставы со сторожами для осмотра пріѣзжихъ, печатать опасные дома, хоронить заразныхъ за поселеніемъ; иногда даже сожигали покойниковъ со всѣмъ ныхъ за поселением; иногда даже сожигали покоиниковъ со всъмъ ихъ добромъ. Попрежнему много народу погибало отъ пожаровъ и разбоевъ. Даже въ Москвѣ, въ концѣ періода, не проходило недѣли, чтобы не сгорали цѣлыя улицы отъ неосторожности, пьянства и лихихъ людей. Оттого цѣнное имущество хранилось въ подземельяхъ. Въ Москвѣ страшно было ходить по улицамъ ночью отъ постоянныхъ душегубствъ. А по уѣздамъ разбойники разгуливали стройными шайками съ атаманами: противъ нихъ ходили царскіе отряды съ ратнымъ боемъ. Тутъ нерѣдко встрѣ-чались стрѣльцы и приказчики помѣщиковъ, въ особенности мелкихъ. Пограничныя мѣста подвергались нападеніямъ враговъ

въ мирное время. Поморскому съверу не было покоя отъ тведовъ, городамъ Двинской и Камской областей—отъ уральскихъ инородцевъ и калмыковъ, которые въ смуту угрожали даже Нижнему: только на крайнемъ съверо-востокъ исчезли югра и смириласъ самоядъ, страшасъ городка Пустозерска, построеннаго въ началъ періода.

Историческая жизнь также была почти безсменно Божіей карой. Въ 16-мъ в. уже представлялось раемъ начало періода, когда мужикъ занималъ и бъгалъ не такъ часто, когда пища его была сытнъе и разнообразнъе, когда не мало даже обучались грамотъ, и страна была "и хлъбна, и скоты велики, и ленъ, и жельзо добро". Затымь настала тяжелая пора: русскій человыкь обливался кровавымъ потомъ. Сначала нужно было покончить съ Ордой; потомъ закипѣлъ безпрерывный бой съ крымцами. Тогда же шла борьба за существование съ остзейскими нъмцами, съ польско-литовскимъ государствомъ и съ Швеціей, достигшими своего высшаго развитія. Впрочемъ, хотя войны стали обширнье, зато онъ были менъе опустошительны, чъмъ прежде: русскіе вездъ перешли въ наступленіе, и врагь уже почти не вторгался въ наши владенія. Велики были и внутреннія бедствія, задерживавшія рость населенія, въ особенности опричнина и смутное время. При Грозномъ многолътніе неурожаи, сначала набъги татаръ, въ силу которыхъ пустыня начиналась въ 100 верстахъ отъ Москвы, потомъ бремя наборовъ и повинностей для борьбы съ ними и за Ливонію, гнетъ пом'ящиковъ, наконецъ, злая пора (§ 126)—все гнало русскаго изъ сердца Руси. Сначала онъ толокся внутри страны, слоняясь съ мъста на мъсто, потомъ бъжалъ за ея предълы, куда глаза глядятъ-не только на благодатный южный просторъ, но и въ тесноту Литвы и Ливоніи, и даже въ нев'єдомую суровую даль, "за Камень". Всюду, даже по бойкимъ торговымъ дорогамъ, встръчались "селища, деревнища, пустоши", какъ назывались тогда пепелища покинутыхъ поселковъ, порой даже помертвѣлый городъ. Перепись указываеть на множество "порозшихъ земель", что "лежать впусть, и не владьеть ими никто", а также случайныхъ пашень, воздъланныхъ "навздомъ"; даже въ ближнихъ къ Москвъ уъздахъ пестръли поростія лъскомъ пустоти, "что были деревни". А затъмъ настала смута или "розруха" русской земли. Она терзала самую сердцевину Руси: Москва до конца періода была мен'ве людною, чімь до нея; въ богатых вотчинахъ Кирило-Бълозерского монастыря, гдъ было 1.500 мужиковъ, стало 150. Начавшійся при Грозномъ отливъ населенія изнутри страны къ окраинамъ усилился. Цѣны даже на предметы первой нужды поднялись до неимовѣрной высоты и надолго застыли тамъ. Развилось въ небывалыхъ размѣрахъ бобыльство — захудалое крестьянство: мужикъ, потерявъ свои орудія отъ разгрома, совсѣмъ бросалъ землю или безжалостно дробилъ свою кормилицу на мелкія доли, тѣмъ болѣе маломочныя, что онъ не зналъ иныхъ способовъ хозяйства, кромѣ допотопныхъ. Этотъ "сирота", какъ все еще называли его, приравнивая къ древнимъ изгоямъ (§ 28), вносилъ подати по частицамъ и обросталъ недоимками, несмотря на "нещадный" правежъ. Между тѣмъ какъ лучшіе города превращались въ большія села, деревни состояли изъ 2—3 дворовъ. Дорога отъ Москвы до Новгорода поражала иностранца своею днкостью и затишьемъ. Нищіе встрѣчались зловѣщими артелями на каждомъ шагу въ самой Москвѣ, гдѣ обыватель носилъ съ собою запасъ грошиковъ, чтобы отдѣлываться отъ ихъ назойливости: отъ этой оѣды мало помогали монастыри и "богадѣльныя избы", которыя завелись передъ смутой. Во все теченіе 17-го в. московское государство не могло достигнуть той силы, какою оно пользовалось передъ розрухой.

оно пользовалось передъ розрухой.

§ 150. Переселенія. Перепись. — Только къ концу періода Русь начала поправляться. Населеніе возвращалось изъ лѣсовъ. Въ помѣстьяхъ и вотчинахъ поля уже не покрывались порослями; на цѣлинахъ копошились пахари, и бобыль обзаводился нивой. Въ средней полосѣ уже пошли деревни въ 5—6 дворовъ, а мѣстами и болѣе 20. Запашки становились крупнѣе, а семьи многочисленнѣе. Погустѣло и на посадахъ. Оживали торги и промыслы, особенно въ менѣе пострадавшихъ уѣздахъ: самая бойкая дорога, окаймленная людными селами, пролегала между Москвой и Ярославлемъ.

Но то были лишь ничтожные задатки лучшей участи. Общею же чертой всего періода было излюбленное выраженіе лѣтописей и челобитныхь— "разбрестись розно" (§ 116). Пашенный мужикъ исчезаль изъ средоточія земли: и служилые, и приказные гонялись за нимъ, какъ за рѣдкою рабочей силой, что привело къ его закрѣпощенію. Русь представляла необычайную картину. Внутри ея пустота нѣсколько возмѣщалась разными инородцами и иноземцами, которыми кишѣла особенно Москва, гдѣ не было только евреевъ, которыхъ не пускали; а границы русской народности все расширялись. Развивалось знаменитое

W

переселение русака; только прежде оно шло на сверо-востокъ (§ 96), а теперь обратно. На северо-западе уступали полякамъ и шведамъ людные города и столько земель, что литовская граница проходила въ 300 верстахъ отъ Москвы. А въ противоположномъ направленіи совершалась неудержимая тяга людская изъ середины страны. Двигались толпы бъглецовъ на тоть югъ, гдъ красовалась извъчная луговая паренина, которую когда-то покинули русскіе, ускользая отъ кочевниковъ, отъ "идолища поганаго" (§ 19). Онъ прочистился теперь отъ татарвы—и съ Оки потянулся народъ на Придонье, Поволжье и Пріуралье, перебираясь даже въ непривътливую Сибирь, гдъ все-таки была "вольная воля", избавление отъ "тяготы мірской" среди дремучихъ лъсовъ, снъжныхъ пустынь и неоглядныхъ тундръ, среди полукочевыхъ вогуловъ, остяковъ, самобдовъ, тунгузовъ, якутовъ, юкагировъ, татаръ, башкиръ и калмыковъ. Сибирью дорожило само правительство: оно брало выгодный ясакъ съ инородцевъ, устроило тамъ много дворцовыхъ земель и служилыхъ помъстій, ссылало туда на поселеніе пашенныхъ людей съ ихъ семьями и скарбомъ. Вельможи и монастыри также засылали чужихъ бъглецовъ въ свои окрайныя пустынныя вотчины, гдъ ихъ нельзя было сыскать. Всё эти переселенія были такъ громадны, что привели къ важному государственному дёлу, слёды котораго не изгладились до нашихъ дней: образовалось знаменитое казачество (§ 116).

Такъ совершалось странное явленіе: между тімь какъ границы Руси быстро расширялись, населеніе ея скорже сокращалось, чемъ росло. Во всякомъ случав, она попрежнему (§ 96) была бъдна и малонаселенна; а соразмърно съ обширностью границъ представляется даже болве безлюдною. И народъ сознаваль это: большая семья считалась Божьимъ благословеніемъ. Безд'ятные были во всеобщемъ презр'яніи: они мучились и ходили по монастырямъ молиться о дарованіи имъ чадородія. Въ концѣ періода не насчитывалось и пяти милліоновъ; и 1/20 часть ихъ скучивалась въ Москвъ. Конечно, это лишь приблизительныя цифры: въ Россіи и теперь затруднительно точное счисленіе. Но для четвертаго періода у насъ есть статистическій матеріаль, какого не было прежде. Это-писцовыя книги, съ ихъ подраздёленіями (книги перечневыя, разметныя, приправочныя, дозорныя, сотныя и т. д.), которыя появились съ начала періода (§ 114). Онъ были плодомъ народной переписи, которая съ Димитрія Донскаго стала производиться правильно, ради татарскихъ

выходовъ (§ 91). Впрочемъ она совершалась не въ опредѣленные сроки и не вездѣ сразу. Изъ женщинъ писали только вдовъ. Правила были плохія, да и тѣ подрывались невѣжествомъ, своенравіемъ и плутнями "писцовъ, описчиковъ" или "бѣльщиковъ" изъ приказныхъ, которые получали съ обывателей сначала "писчую бѣлку", потомъ денежную плату и подводы. Запуганное населеніе, желая облегчить свое тягло, лгало, убѣгало, иногда даже убивало писцовъ или не пускало ихъ къ себѣ: оттого было много "неписьменныхъ мѣстностей". Прибавимъ путаницу и неясность отношеній въ самой жизни—и ненадежность писцовыхъ книгъ станетъ ясна. Но на Западѣ, за исключеніемъ Англіи, дѣло было еще хуже. На писцовыя книги положено много труда. Онѣ даютъ приблизительную оцѣнку земель, промысловъ и торговъ въ уѣздахъ и городахъ. Онѣ служили основой правительственнаго оклада, а мѣстами играли роль крѣпостей на землю и на крестьянъ до самаго 19-го в. Въ нихъ встрѣчаются ссылки на "чертежи" или "лубы". Въ царскихъ ларяхъ хранилось много этихъ чертежей и описаній мѣстъ, тогда какъ прежде владѣнія опредѣлялись такими выраженіями: "куда соха (топоръ, коса) ходила". А главное—писцовыя книги раскрываютъ финансовыя стремленія правительства. Цѣлью ихъ были выгоды казны: онѣ зорко слѣдятъ за тяглецами, за всякими капиталами и оборотами, которые можно было обложить.

выгоды казны: онѣ зорко слѣдять за тяглецами, за всякими капиталами и оборотами, которые можно было обложить.

§ 151. Самодержавіе. — Въ четвертомъ періодѣ происходила послѣдняя борьба новаго порядка съ старымъ (§ 97), которая привела къ смутамъ. Она была уже легка: съ самаго начала удѣльно-вѣчевой строй явно склоняется передъ самодержавіемъ, которое развивалось неуклонно. Иванъ III назывался уже, въ домашнемъ обиходѣ, "царемъ", даже "императоромъ" и учредилъ обрядъ вѣнчанія на царство, а также ввелъ новые придворные чины. Престолъ онъ считалъ своею личною собственностью: несмотря на то, что Москва уже привыкла къ наслѣдственности, съ 1303 г. (§ 88), онъ, по прихоти, ставилъ внука выше сына и восклицалъ: "Кому хочу, тому и даю царство!" Иванъ III признавалъ всѣхъ русскихъ и даже собственныхъ дѣтей своими холопами; совѣщался онъ не съ боярами, а съ любимцемъ-татариномъ. Благодаря Софьѣ, Иванъ устроилъ придворную жизнь, какъ церковный обрядъ, и отдѣлился отъ народа (§ 114). Онъ ставилъ себя только ниже крымскаго хана, помня свое подчиненное положеніе передъ Ордой; съ нѣмецкимъ императоромъ онъ держалъ себя на равной ногѣ, а Литву унижалъ—

писалъ грамоты туда не полатыни, а порусски (ему отвъчали побълорусски). Съ Швеціей же и Ливоніей Иванъ гнушался даже входить въ прямыя сношенія: он'в должны были обращаться къ его пограничнымъ намъстникамъ. Такъ же гордо и упрямо вели себя наши послы заграницей. Тогда выработались строгіл правила посольского чина. Посолъ былъ безчувственнымъ орудіемъ обряда величанія своего государя, ради котораго онъ переносиль всякія мученія. Тонко разв'ядывая обо всемь чужомь, какъ сыщикъ, онъ не смълъ проронить словечка о своемъ государствъ. Но главною его службой было смотръть въ оба, чтобы не "умалить" достоинства своего господина. Отсюда въчные жестокіе споры изъ-за "величанія" или титула русскаго государя. И Москва, разъ пріобрѣтя малѣйшее преимущество въ международныхъ сношеніяхъ, уже не поступалась имъ, хотя бы за него приходилось вести рядъ неудачныхъ войнъ. Начавшаяся при Иван' III русская дипломатія сразу пріобр'вла прочное устройство, цёпкость и упорство.

Василій III уже обладаль невиданною властью (§ 119). Иностранцы называли его: "Ітретаtor totius Russiae. Kaiser. König". На монетахь онъ писался: "Божьею милостію государь (даже царь) всея Руси" (§ 106). Въ глазахъ подданныхъ онъ

быль "какъ бы Богъ", съ изумленіемъ доносили иностранные послы. Русскіе говорили, отказываясь отъ собственнаго сужденія: "То вѣдаетъ Богъ да великій князь", или—"Воля Божья да государева". Въ именины государя никто не работалъ, а церковные праздники зачастую не соблюдались. Разсказывать, что дѣлается во дворцѣ, считалось не только преступленіемъ, но и грѣхомъ, — все - равно, что подымать голову при явленіи св. даровъ. Въ домашней бесѣдѣ, при имени государя, снимали шапки. Русскіе гордились божественностью своею владыки: "Мы, братъ, служимъ своему государю не по-вашему", говорили они иностранцу. Всякій считалъ себя, свою семью, свое добро достояніемъ своего господина, именемъ котораго замѣнилось старое выраженіе—"Русская земля". Въ обращеніи

къ Василію бояре стали называть себя "холопъ твой Ивашка", "рабица твоя", купцы— "мужикъ твой", чернь— "сирота твой"; и сынъ его, уничижая себя въ самопомраченіи (§ 127), подписывался "Иванецъ Васильевъ". Государь окружилъ себя рындами — отборными, нарядными молодцами изъ дътей бояр-

скихъ, съ копьями, саадаками и рогатинами; впрочемъ, они жили за Москвой-рѣкой, такъ какъ "зѣло бражничали" и обижали обы-

вателей: ихъ слободка называлась Наливай-городъ. Василій совсѣмъ не совѣщался съ боярами, которые даже возроптали на это; но боярину Беклемишеву отрубили голову, а дьяку Жареному подрѣзали языкъ и били его кнутомъ. Одинъ бояринъ отказался ѣхать посломъ (правительство не давало посламъ денегъ на издержки): его заточили навѣки въ тюрьму, а имѣніе взяли въ казну. Бояре ссорились изъ-за чести быть за столомъ государя, получить изъ его рукъ хлѣбъ и особенно соль: хлѣбъ означалъ благоволеніе, соль—любовь. Еще строже сталъ посольскій чинъ, особенно дома.

Иванъ III и Василій III сдѣлали больше всѣхъ для самодержавія. Пора Ивана IV была его испытаніемъ. Онъ приносильему не мало вреда. Сначала онъ завелъ-было соборы и выборныя власти (§ 123); но никто и не подумалъ воспользоваться этимъ. Затѣмъ онъ устроилъ опричнину, это возстановленіе худшихъ нравовъ Сарая (§ 80): народъ безропотно перенесъ ее, какъ татарское иго, какъ кару Божью за общіе грѣхи. Съ тѣхъ поръ новое начало пошло прямымъ путемъ и пережило даже "розруху" земли. Иванъ IV — первый признанный русскій иаръ. Въ его титулѣ цѣлая молитва и перечисленіе 26-ти покоренныхъ государствъ; его грамоты полны пышныхъ выраженій изъ бумагъ восточныхъ султановъ. Тогда выводили изъ Апокалипсиса, будто всѣ державы міра покорятся новому царю, этому владыкѣ "третьяго Рима", такъ какъ второй Римъ (Константинополь) попалъ въ руки нехристей. "Страхъ овладѣлъ всѣми языческими землями", говоритъ лѣтописецъ; и порабощенные турками христіане стали возлагать на Москву свои надежды. А Грозный произвелъ себя въ потомки Пруса, брата императора Августа, — сказка, которая слагалась уже съ пріѣзда Софьи Палеологъ, но теперь была внесена въ лѣтописи и въ грамоту къ польскому королю.

Иванъ IV посвятилъ себя утвержденію самодержавія и довель его до опасныхъ предёловъ, когда еще не было полнаго единодержавія на Руси. Ради этого онъ всю жизнь боролся съ небывалою "крамолой". Все выдающееся, сильное было въ его глазахъ грёховнымъ и осуждалось на погибель. Онъ долженъ былъ оставаться единымъ властелиномъ, какъ солнце одно на небё: съ тёхъ поръ исчезаютъ договорныя отношенія между князьями (§ 97). Грозный то давалъ служилымъ князьямъ и боярамъ дурныя земли на сёверѣ, вмёсто ихъ хорошихъ, то просто отнималъ у нихъ вотчины или захватывалъ ихъ по смерти вла-

двльца, несмотря на завъщание. Надъ ними возвысились люди безправные, обязанные всёмъ милости царя, въ особенности же поднялись дъяки и подъячіе. выходившіе изъ посадскихъ, а чаще всего изъ поповичей, какъ грамотныхъ людей. Они сидъли въ приказахъ и намъстничествахъ и заправляли воеводами. Бояре говорили про нихъ: "Есть у царя новые верники, которые его половиною кормять, а большую себъ беруть, которыхъ отцы нашимъ отцамъ въ холонство не годились, а теперь не только землею влад'вють, но и головами нашими торгуютъ". Точно также было унижено духовенство, при всей набожности Ивана IV: онъ уже самъ назначалъ митрополитовъ. Грозный обращался даже съ иностранными послами, какъ съ холопами или преступниками. Сила самодержавія при Грозномъ тымь явственные, что нерыдко самь онъ поступаль вопреки собственнымъ замысламъ. Въ немъ еще сохранялись пережитки удёльной поры. Онъ назначиль большой удёль младшему сыну, Өедору, при жизни старшаго, Ивана: хорошо, что Өедоръ пережиль всёхь притязателей на владётельныя права. Безумная опричнина (§ 126) была возвращеніемъ вспять — изъ столицы и дворца въ деревню и избу, отъ единодержавія къ удёламъ (§ 97). Она оставляла Русь старому порядку, боярскому правленію. Бояре говорили въ смутное время: "Видали мы отъ прежнихъ государей опалы себъ, только во всемъ государствъ справа всякая была на насъ".

Иванъ IV сделалъ все для подрыва новаго порядка. Онъ истощилъ московскую Русь непосильными войнами на западъ (§ 128). Онъ оттолкнулъ Русь западную и косвенно помогъ люблинской уніи (§ 111), направивъ притокъ служилыхъ обратно нзъ Москвы въ Литву (§ 125). Своимъ болѣзненнымъ звѣрствомъ и истребленіемъ собственной династіи онъ подготовилъ смуту. А самодержавіе все развивалось, какъ основа государства и нравовъ русскаго народа, какъ его неподавимая потребность, обнаруженная уже въ концѣ прошлаго періода (§ 108). При Өедоръ I русские съ пренебрежениемъ смотръли на страны съ инымъ образомъ правленія. Сами бояре, погибавшіе подъ тяжелою десницей его отца, говорили полякамъ: "У насъ государи прирожденные изначала, и мы ихъ холопы прирожденные; а вы выбираете своихъ государей". Вольные любечане, эти новгородцы Германіи, были въ ихъ глазахъ презрѣнными "мужиками торговыми". Для нихъ самихъ званіе "слуги" царскаго становилось верхомъ почести. Высочайшій

титуль сталь еще пышнъе: такъ какъ тъснимый турками и персіанами князь Иверіи искаль подручничества у Москвы, Өедоръ назвался "государемъ земли Иверской, грузинскихъ царей и Кабардинской земли, черкасскихъ и горскихъ князей". Тогда же выяснилось, что земскіе соборы не ограничивали самодержавія. Чаще всего созывались они при Михаиль Өедоровичъ; но никогда самодержавіе не было такъ сильно, какъ при немъ. Не больше значенія имѣли попытки записей. Массы народа были противъ вынужденной боярами записи царя Василія (§ 137): "въ московскомъ государствъ того не повелось", говорили онв. И Василій действоваль не мене произвольно, чемъ Борисъ. Запись Владислава (§ 139), которая ограничивала власть уже не думой, а земскимъ соборомъ, была случайностью, приличною польскому королевичу. А извёстіе Котошихина о записи Михаила Өедоровича даже находится подъ сомнъніемъ. Но еслибы она и была взята, все-таки несомнънно, что вскоръ, съ прівздомъ Филарета, самодержавіе воскресло съ новою силой. Михаилъ объявилъ: "По нашему указу, сдълана печать новая, больше прежней, и прибавлено въ подписи-Самодержецъ. А надъ головами у орла корона". Даже желаніе увидъть царя стало преступленіемъ. Одинъ попъ выдумалъ какую-то военную машину, но требовалъ лично переговорить о ней съ царемъ: его посадили, въ цъпяхъ, въ монастырь, какъ смутника. Заточили также князя Хворостинина за слово "деспотъ", которое сочли унизительнымъ для царя: оно значитъ погречески только владыка, а не царь и самодержецъ. А отъ сына Михаила никто уже и не думалъ спрашивать записи.

Въ то же время самодержавіе уже подавляло все не только величіемъ своей власти, но и своимъ богатствомъ. Цари были все Калиты (§ 91). Они отличались скопидомствомъ и считали Русь своею вотчиной. Была только иарская казна, а не государственная; и царь самъ окладывалъ своихъ подданныхъ, какъ хотѣлъ. Скопляемая вѣками, казна была очень богата. Земля также вся считалась царскою. Народъ говорилъ: "Земля эта великаго князя, а нашего владѣнія". Царь распоряжался участками, какъ хотѣлъ, "чья земля ни оуди". Онъ отдавалъ "черныя" (§ 100) земли служилымъ или церковникамъ, перечислялъ ихъ въ разрядъ дворцовыхъ, превращалъ тарханныя (§ 102) имущества въ тяглыя. Онъ покупалъ земли за безцѣнокъ, нето отбиралъ ихъ по прихоти или за проступки владѣльцевъ, постепенно стѣсняя права вотчинниковъ и мона-

стырей. Онъ могъ отнять у каждаго и всякую другую собственность или право. При присоединеніи каждаго удёла, въ казну шла самая значительная и лучшая доля земель княжескихъ, боярскихъ и церковныхъ. Такъ, у государей скоплялась куча лишней земли, которую они и употребляли на усиленіе своей власти, раздавая ее пом'єщикамъ. Отсюда правило: у кого есть земля, тотъ обязанъ нести службу государеву или тянуть тягло. На Запад'є государи нуждались въ деньгахъ и давали за нихъ политическія льготы: у насъ цари сами одаряли бывшихъ дружинниковъ землями и крестьянами, превращая ихъ самихъ въ холоповъ. Лишь на минуту, въ конц'є періода, посл'є розрухи и посл'єдовавшихъ за нею войнъ съ Западомъ, казн'є пришлось обратиться за денежною помощью къ народу—и дёло земскихъ соборовъ оживилось, какъ никогда.

§ 152. Царскій чинъ. "Пресвътлое величество" и дворъ.— Къ концу періода придворный бытъ сложился въ тотъ недосягаемый и строгій "царскій чинъ", который показываль, что новый порядокъ уже отдёлался отъ пережитковъ старины. Прошли простодушныя времена, когда князь быль "стражемъ земли", которая "рядилась" съ нимъ и "кормила" его, какъ "Божьяго слугу", что носить мечь "въ месть злодвемъ, въ похвалу же добродъемъ" (§ 58). Навъки миновала пора, когда въче говорило ему: "ты собъ, а мы — собъ" (§ 51); онъ же называль мірь "братьей моей милою". Уже съ Ивана III говорили, поглядывая на Верхъ: "Русь переставила свои обычаи". Но до половины періода тамъ еще сквозила отеческая простота: великій князь хоть послу подаваль руку и садиль его "противу себя близко". Съ Грознаго же образуется "пресвътлое царское величество". Его обиталище превратилось изъ "двора" или усадьбы вотчинника въ сказочныя "палаты" и "комнаты" съ златоверхими теремами, гдф жизнь текла чтивымъ, степеннымъ "обрядомъ", по уставамъ и положеніямъ Византіи.

Пресвътлое величество постепенно удалялось отъ народа на недосягаемую высоту, изобрътая для себя все новыя, неслыханныя клички. Старый титул измельчаль: всякій владътельный князь сталь называть себя "великимъ". И вотъ, московскій князь назначаеть во вновь пріобрътенныя земли своихъ сыновей съ титуломъ великихъ, а самъ уже именуется "господиномъ". Но истрепалось и это слово: оно стало такимъ же выраженіемъ въжливости, почтенія, какъ "самъ", хозяннъ; топзеідпецт превратился въ топовісит. Тогда въ Москвъ козникъ

"государь" (господарь, государить), — титуль, значение котораго ясно изъ спора Ивана III съ Новгородомъ (§ 113). Но и государями норовили всѣ величаться—и служилые князья, и митрополиты, и Новгородъ. Тогда объявился "великій" государь, государь "всея Руси" и, наконецъ "царь",—послѣднее въ знакътого, что московскій государь уже не данникъ Орды: царями называли татарскихъ хановъ. При Грозномъ уже въ дѣловыхъ бумагахъ стоитъ единое "царство русское" или "государство Московское": старинное перечисленіе "великихъ княжествъ "сохранилось лишь въ полномъ титулѣ царя, какъ государственное тщеславіе. Такъ установился знаменитый титуль, хотя всё эти клички издавна путались между собой, какъ и все въ древней Руси. Прозвище "самодержецъ", переведенное книжниками съ греческаго, употреблялось издревле (§ 97), какъ знакъ почтенія: оно приличествовало всякому независимому князю, какъ слово "самъ". Но государственное значеніе оно получаетъ лишь со временъ "царевны цареградской": при Иванъ III оно освящено благословеніемъ митрополита и церковнымъ обрядомъ "вѣнчанія на царство", которымъ замѣнилось посаженіе на столъ татарскимъ посланцомъ. Въ титулъ же слово "самодержецъ" входить только вмъстъ съ "царемъ", а въ концъ періода оно появляется и на государственныхъ печатяхъ. Этихъ печатей набралось цёлыхъ три, большихъ и малыхъ; да при Михаилъ возникла еще особая, "для скорыхъ и тайныхъ царскихъ дълъ", которая хранилась у постельничаго, какъ личная собственность самодержца.

Возвеличенію имени сопутствовало возвышенное обособленіе самого государя. Онъ постепенно отдаляется даже отъ родни: старикъ-дядя называетъ себя холопомъ племянника-ребенка. Рюриковичи превращаются въ служилыхъ князей и трепещутъ даже въ предълахъ своей власти: чуть дъло сомнительно, думецъ или начальникъ приказа "докладываютъ" на Верхъ, "не смъя указать безъ государева указу". Прежде "страдали за землю": теперь все "служитъ государю". "Служилый" стало высшимъ, почетнымъ званіемъ. Князья и вельможи, какъ дворня, не смъли даже безъ спросу ни уйти въ гости, ни жениться: они безотлучно стояли на Верху, получая съ царскаго стола "поденную подачку", а при милости— шубу или кафтанъ съ царскаго плеча. Къ концу періода "дворянинъ" сталъ выше "дътей боярскихъ", т. е. новая придворная услуга поднялась надъ старою вольною службой, холопъ (§ 97) возобладалъ надъ дружинникомъ. И

первымъ д'вломъ всякаго служилаго стало "обереганіе чести государева двора", т. е. неукоснительное соблюденіе обрядовъ царскаго чина.

На Верху всюду наблюдались степенность, тишина и порядливость, какъ въ храмф: бояръ стегали кнутомъ за "непригожее" слово на лъстницъ. Первые вельможи и даже послы слазили съ коней далеко отъ дворца, а мелочь даже въ Кремль входила пъшкомъ. Холопъ, проведшій лошадь боярина черезъ царскій дворъ хотя бы по невъдънью, наказывался кнутомъ. Было указано, до какихъ лъстницъ или комнатъ доходить каждому чину. Простой народъ снималъ шапки, завидя дворецъ, какъ передъ церковью. Всв падали ницъ при видв царя и особенно царицы, которую встр втить нечаянно значило подвергнуться жестокому розыску. Царицу и царь видёль только по вечерамъ: онъ обыкновенно объдаль одинь, какъ бы совершая торжественный обрядъ. Видъть пресвътлое величество вообще было очень трудно. Лишь въ особыя торжества его выводили подъ руки въ соборъ; и всяческіе чины, кладя земные поклоны, "жаловались къ его рукъ", которую поддерживаль дородный, облитый золотомь, первый бояринъ. Редкимъ счастьемъ, великою честью считалось "видеть пресвътлыя очи государскія", т. е. быть "пущеннымъ въ комнату", гдъ самые родовитые и съдовласые вельможи все "били челомъ" — за особую милость до 30 разъ. Удаленіе отъ двора было жестокою опалой, которая изсушала несчастнаго.

Эта необычайная возвышенность и обособленность величества ни въ чемъ не сказывались такъ ясно, какъ въ брачных в затрудненіяхъ. Прежде великіе князья женились на удёльныхъ княжнахъ, а иногда на дочеряхъ дружинниковъ и даже новгородскихъ посадниковъ. Но теперь—всѣ холопы, а въ законахъ древней Руси "по робѣ холопъ": по словамъ Котошихина, "князи и бояре есть холопы, а въчный позоръ — за раба выдать госпожу". Иванъ III, самъ женившись на иноземной царевнъ, сталъ искать своимъ дътямъ невъстъ и жениховъ на Западъ. Но тамъ боялись звъроподобія Московіи. А намъ претило то, что "не одной въры", да и наши царевны "иныхъ государствъ языка и политики не знаютъ, о отъ того бъ имъ было въ стыдъ". И старались отдавать царевенъ хоть за крещеныхъ татарскихъ царевичей, лишь бы избъжать родства съ собственными холопами. Но еще проще — ихъ сначала держали взаперти въ теремахъ, а потомъ отдавали въ монастырь. Для царевичей же пришлось, скрын сердце, довольствоваться

боярышнями. Чтобы избѣжать опаснаго возвышенія вельможныхь родовь, рѣшились выбирать изъ дѣвицъ всѣхъ чиновъ: такъ бывало и въ Византіи; да къ этому велъ и вотчинный взглядъ на семьи подданныхъ, какъ на собственность государя. Уже Иванъ III призвалъ на смотръ для наслѣдника 1.500 лучшихъ дѣвицъ со всего царства. Забракованныя обыкновенно въ тотъ же день обручались съ сановниками, "по милости царя", а избранницу брали во дворецъ. Съ той минуты даже отецъ не смѣлъ называть ее дочерью. Она для всѣхъ становилась недоступною "великой государынею царицей", а ея родъ получалъ чины, деньги, кормленья, вотчины и помѣстья.

Обособление величества завершилось выработкой главнаго средоствнія — придворнаго чиноначалія. Въ этомъ смыслв, дворъ установился именно теперь, причемъ его последние чины возникли въ самомъ концѣ періода, несмотря на розруху. Онъ сталъ блестящъ и многочисленъ, какъ въ сказкѣ. Тутъ были всѣ князья, бояре, княжата и дъти боярскія. Всъ лучшіе роды добивались чести попасть на Верхъ. Ихъ представители стояли "у крюка" (у дверей) "комнаты", прислуживали государямъ за столомъ, сопровождали ихъ въ качествъ возницъ и "ухабничихъ", которые поддерживали возокъ царя на ухабахъ. Всъ они, нъсколько сотъ человъкъ, каждый день спозаранку толпились на лъстницахъ, на крыльцъ и въ передней дворца. Всякій мечталъ о счастіи попасть въ "ближніе" или "комнатные" царя, чтобы сильть съ нимъ въ возвът вильты ото просредения оди подарати дъть съ нимъ въ возкъ, видъть его пресвътлыя очи, подавать ему лекарства: "близъ царя, близъ милости". Въ концъ періода придворныя должности уже стали обязательными ступенями ко всёмъ высшимъ чинамъ въ государстве. Среди нихъ выше всёхъ стояли некоторые изъ путныхъ (§ 97) бояръ, этого гнезда именитыхъ родовъ, и особенно конюшій (оберъ-шталмейстеръ), этотъ первый бояринъ "чиномъ и честью", которому подчинялись ясельничіе. Затёмъ больше всёхъ поднялись бывшіе дворовые холопы -- окольничій и дворецкій. Окольничіе сначала завъдывали ъздою царя, его путями и станами, а также являли ему иностранныхъ пословъ, а подконецъ занимали высшія должности, стали приближенными царя, врод'в гофмейстеровъ: оттого число ихъ дошло до 17. Дворецкій (министръ двора) также сталъ близокъ къ царю, зав'єдуя вс'ємъ хозяйствомъ государя и его столомъ: онъ сидълъ, во время объда, за особымъ постав-цомъ, оберегая высочайшее здоровье. Послъднюю обязанность раздъляль съ нимъ крайчій (оберь-шенкъ), смотръвшій за напитками. Немного мен'ве вліятельными были: оружничій (начальникъ Оружейной Палаты—арсенала и кладовой съ драгоцвиностями), казначей (хранитель хозяйственныхъ запасовъ) и постельничій, который в'єдаль платье государя, спаль въ одной комнат'ь съ нимъ, водилъ его въ баню и былъ на его выходахъ "со стряпнею" или съ его необходимыми вещами (стряпать - дълать, служить). Далье следовали ловчій съ сокольничимъ, въдавшіе охотниковъ, псарей, сокольниковъ, подсокольниковъ, ястребниковъ, кречетниковъ, бобровниковъ, подлазчиковъ, подледчиковъ, неводниковъ. За ними стоялъ печатникъ, который привъшивалъ къ грамотамъ и указамъ печати на снуркъ, вмъсто рукоприкладства царя; но подконецъ эта обязанность перешла къ думному дьяку, который всегда носиль на вороту малую государеву печать. Къ нижнимъ придворнымъ чинамъ относились стольники и чашники, которые "въ столы сказывали" (приглашали къ столу), стояли у государева стола и надвирали за стряпчими, какъ буфетчики. За ними шли стряпчіе, которые разносили блюда за столомъ и разливали напитки, подавали царю стуль съ подушкой, скамеечку, подножье (коврикъ), полотенце (платокъ), шапку, солношникъ (зонтикъ), иногда замънявшійся балдахиномъ, а также одвали и раздвали его, въ качествв спальниковъ. Стряпчихъ была такая куча, что однихъ назначали, по именной росписи, къ разнымъ службамъ при особъ царя, другихъ разсылали по полкамъ; и они пополугодно служили то при дворъ, то въ дворцовыхъ деревняхъ. Наряду съ ними стояли "дворяне московскіе". Ихъ назначали по наряду, для дворцовой стражи, въ свиту государя при его отлучкахъ и на разныя послуги: 40 ночевали подлъ царской опочивальни.

У царицы быль свой дворь, попреимуществу женскій. Здёсь высшій чинъ составляли "дворовыя или верховыя боярыни" (фрейлины), и во главё ихъ "мамы" (гувернантки), по старшинству царскихъ дётей: это — вдовы, обыкновенно родственницы царской четы. За ними слёдовали: кравчая, казначея, постельница, судья. Ниже стояли: ларешница и учительницы грамоты, кормилицы, псаломщицы и "сённыя боярышни" изъ дворянокъ, которыя стольничали и развлекали царицу; еще ниже—спальницы и "комнатныя бабы" (лекарки и повитухи), изъ мелкихъ дворовыхъ чиновъ. Всего до 150 женщинъ. Изъ мужчинъ упоминаются: приказные Постельнаго царицына приказа (дворецкій съ подъячими) да крестовые дьяки (дьяконы). Но больше всего было стольниковъ—до 250. Это—пажи царицыны, молодцоватые

и нарядные подростки (10—17 лѣтъ) изъ дворянъ и дѣтей боярскихъ. Они служили своей госпожѣ за столомъ, при ея походахъ и выѣздахъ, а также на посылкахъ и караулахъ.

Этимъ не исчерпывалось населеніе кремлевскаго дворца.

Этимъ не исчернывалось населеніе кремлевскаго дворца. Кучи бояръ вызывались изъ своихъ усадебъ пополугодно, чтобы только придавать блескъ двору. Многіе вельможи и дворяне засёдали въ думѣ. У Краснаго Крыльца (парадный входъ во дворецъ) думные дьяки принимали челобитныя отъ народа. На Постельномъ Крыльцѣ (площадь въ средоточіи дворцовыхъ зданій) съ утра до вечера толпились дворяне и приказные, кто по службѣ, кто изъ любопытства: здѣсь можно было узнать всѣ правительственныя новости и сплетни; здѣсь же объявлялись царскіе указы. Всюду сновали "жильцы", или низшіе придворные для разныхъ послугъ, а на "стойкѣ" вытягивались стрѣльцы. На кухнѣ орудовали кучи поваровъ, пирожниковъ, хлѣбниковъ, калачниковъ, курятниковъ и т. д., подвѣдомыхъ Дворамъ—Сытенному, Кормовому, Хлѣбенному и др. Были еще винокуры, пивовары, бочкари, сытники и проч., не говоря про цѣлыя "людскія" села, работавшія исключительно на дворецъ. У царицы было много мастерицъ и ученицъ, золотныхъ и бѣлыхъ (золотошвеи и бѣлошвеи), портомой, прачекъ, истопниковъ, сторожей и мастеровыхъ, которые жили особою слободою Кисловкою,—имя, сохранившееся до нашихъ дней въ серединѣ Москвы. Разной этой челяди при дворѣ насчитывалось болѣе тысячи.

§ 153. Царскій быть.—Не легка была жизнь повелителя среди этой пышности и строгой чинности. Усложненіе дёль въ разросшемся государствѣ, первобытная путаница въ нихъ, мѣстничество бояръ, невѣжество и лукавство приказныхъ, общій духъ кляузничества, вѣчныя войны, наконецъ, кропотливое, фараоновское (Д. И. § 13) исполненіе малѣйшихъ обрядовъ царскаго чина—все требовало большой работы у кормила правленія. Вотъ поднимается его пресвѣтлое величество, съ зарей, часа въ 4. Постельничій "убираетъ" его, съ помощью спальниковъ и стряпчихъ. Государь выходитъ въ Крестовую, гдѣ крестовый попъ со своими дьяками встрѣчаетъ его и окропляетъ святою водой, затѣмъ читаетъ краткую молитву и приличное дню мѣсто изъ какого-нибудь "Златоуста". Помолившись, царь обсылается съ царицей насчетъ здоровья или здоровается съ нею въ ея передней, и вмѣстѣ идутъ въ верховую церковь къ заутрени. Между тѣмъ первые бояре уже толиятся въ Золотой Палатѣ. Они бросаются "бить челомъ" ему, когда онъ вступаетъ въ

нее, не спимая тафыи (шапки): то-же дѣлаетъ самъ патріархъ, который жалуется къ рукѣ. Начинается "сидѣнье съ бояры" или дума, которая всегда была при царѣ, не исключая праздниковъ. Посидѣвъ часа 4, всѣ идутъ къ обѣднѣ, которая длится часа 2, причемъ царь слушаетъ доклады и отдаетъ приказы. Послѣ обѣдни—опять въ Золотую Палату, гдѣ происходитъ слушаніе челобитныхъ да начальниковъ приказовъ, изъ которыхъ каждый имѣлъ свой день для докладовъ: тутъ бояре уже стоятъ; который устанетъ—тихохонько выйдетъ на площадку вздохнуть.

Въ полдень высочайшій об'вдъ, торжественный, по чину, блюдъ 70; но царь все это разсылалъ своею милостью, самъ же кушаль умъренно и просто. Послъ объда государь "отдыхалъ" часика 3 и, просыпаясь съ благовъстомъ къ вечернъ, опять тель въ церковь со вновь собравшимися боярами. Затъмъ снова въ думъ; и все-таки бояре "всходили въ Верхъ на докладъ" еще въ неурочные часы, даже когда царь кушалъ. Вечеръ посвящался развлеченіямъ или у себя, съ "ближними", или на половинъ царицы, въ семьъ; затъмъ ужинъ и опять молитва въ Крестовой - на сонъ грядущій. Пресв'єтлое величество любиль позабавиться, но тоже степенно, прилично сану. Главное развлечение — чтение божественнаго да лътописей, которыя нередко подправлялись высочайшею рукой. Затемъ властелинъ Руси уносился тихою мечтой въ ея богатырскую и любомудрую первобытность, благоговъйно вслушиваясь въ спокойное журчаніе сказки, былины и духовнаго стиха: для этого во дворцъ жили "бахари", "слѣпцы" да "верховые богомольцы и юродивые", а у царицы—бывалыя "старицы". Много было также, на объихъ половинахъ, "дураковъ и шутовъ", "дурокъ и шутихъ", а также карловъ и карлицъ. Тамъ играли въ карты, шашки, бирки; но царь больше снисходиль къ шахматамъ, къ этой мудрой и степенной игрѣ Аль-Рашидовъ (С. И. § 54). Въ Потѣшной Палатѣ его увеселяли скоморохи, музыканты и медвёдчики. Зимой онъ смотрълъ "медвъжье поле" — бой охотника съ дикимъ Мишкой. Охота была не только забавой, но и важнымъ государевымъ дёломъ: это-"царская тышь". Она вызвала особый общирный отдыль двора. Царь охотился, гдъ ему полюбится; и мъстные жители должны были кормить всю его справу, давать дворы для ея постоя и подводы, выставлять проводниковъ, сторожей, облавщиковъ, забивать на рѣкахъ ѣзы — запруды для ловли рыбы. Государева охота была попреимуществу соколиная; на нее уходило много лѣтняго времени, которое проводилось больше въ загородныхъ дворцахъ.

Такова была обыденная жизнь дворца. Сказочною, восточною пышностью отличались его праздники. Туть сіяль главный чертогъ - Грановитая Палата, гдъ совершались пріемы пословъ и большія столованья, принимались поздравленія, собирались земскіе соборы. Тутъ все щеголяло парчами, атласами, шелками, соболями, которые возвращались, послѣ службы, въ дворцовыя кладовыя, вмъсть съ безцънною утварью; а по стънамъ палать, по крыльцамь и лъстницамь лъпились толпы царедворцевь, которые служили живымъ убранствомъ, стоя, какъ истуканы, не отвъчая на поклоны знакомыхъ и гостей. При поздравленіяхъ только бояръ "пущали" въ палату, по разрядному списку: взойдетъ осчастливленный въ одну дверь, ударитъ челомъ передъ престоломъ и удаляется другимъ выходомъ. Дворяне же и остальная мелочь и туть видали государскія очи только въ съняхъ и на крыльцахъ, при проходъ царя въ соборъ. "Вънчание на царство" было даже церковнымъ обрядомъ. Тутъ новый "помазанникъ" "облачался" въ храмъ "въ царскій санъ," по византійскому обычаю. Это, прежде всего, — "платно", верхняя одежда изъ золотой парчи, безъ "стана" (таліи), съ короткими, широкими рукавами, какъ архіерейскій саккосъ, этотъ близнецъ византійской порфиры; оно было подбито горностаемъ, опушено соболемъ, обвѣтано жемчужнымъ кружевомъ, усыпано драгоцвиными каменьями. На платив красовались, какъ собраніе сокровищъ Шехерезады, бармы (§ 42) или "діадима", т.-е. оплечіе, и наперсный крестъ. Облаченіе довершали: сіявшая каменьями золотая "шапка" (корона) съ собольимъ околомъ, столь же богатые башмаки изъ бархата или сафьяна и царскій жезль, тоже облишенный каменьями. Все это такая тяжесть, что облаченному и не двинуться бы, еслибы не водили его бояре, поддерживая подъ руки.

Подобною же торжественною обрядностью сталъ посольскій чинъ. За-границу посылались уже не простые "гонцы", но "посланники" и даже "великіе послы". Послѣднихъ сопровождала цѣлая походная часовня и пышная свита, нагруженная подарками—безцѣнными мѣхами. Ихъ время шло главнымъ образомъ на неукоснительное исполненіе своихъ обрядовъ и сбычаевъ да на переодѣванья. Когда къ намъ пріѣзжалъ посоль, приказывали запирать лавки и сгоняли разодѣтый народъ на дорогу, чтобы Москва показалась гостю многолюдною, могучею, богатою и довольною. Пристава всячески "оберегали честь государя", заставляя посла перваго снять шапку и т. под.: оттого сразу завязывались ссоры и

чуть не драки. "Караульщики" никого не пускали къ послу, который и выходиль редко, да и то въ сопровождении приставовъ. Его кучера водили коней на водопой въ особое мъсто, и также окруженные стражей. Москвичамъ воспрещалось проходить мимо его жилья. Послу не позволялось писать домой, а письма къ нему прочитывались и уничтожались. Харчи давались ему готовые; но дело было не столько въ "ествахъ", сколько въ питье или "здоровьихъ", которымъ вели списокъ съ строгимъ соблюденіемъ титуловъ. При высочайшихъ пріемахъ посолъ слізаль съ коня далеко отъ дворцовой лъстницы, по которой спускалось множество царедворцевъ, одинъ другого пышнѣе. Особенно знат-нымъ посламъ дѣлались, на Красномъ Крыльцѣ, "встрѣчи" большія, среднія и меньшія: въ разныхъ містахъ лістницы выстраивались "встръчники" изъ царедворцевъ, а царь встръчалъ у ступеней трона. Въ огромной палатъ, куда вводили посла, стояли у стънъ до 500 сановниковъ и длиннобородыхъ съдыхъ гостей въ богатъйшемъ одъяніи. Вокругъ разукрашеннаго престола разм'вщались большія иконы, держава цільнаго золота, такой же посохъ царя и вызолоченная лохань съ рукомойникомъ и полотенцомъ. Все это охранялось кругомъ изъ рындъ съ серебряными бердышами. Царь, возсъдая на престолъ, даваль послу цёловать свою руку, потомъ обмываль ее и, посидъвши молча, приглашалъ гостя къ объду, а самъ величаво удалялся. Объдъ длился съ 2 до 11 ч. пополудни, причемъ прислуживали до 150 стольниковъ, и всѣ переодѣвались по три раза. За столомъ подлѣ царя оставалось настолько мѣста, насколько онъ могъ обнять, разведя руками. Посолъ сидёль за особымъ столомъ, и царь изъ своихъ рукъ посылалъ ему ъства, за что тотъ долженъ былъ вставать и кланяться. Всв исполняли то же самое, при всякой подачкъ съ царскаго стола кому-нибудь. Лишь изрѣдка царь оказываль послу особую честь — пиль за здоровье его государя. Послъ объда пристава "поили посла" у него, а сами воздерживались, чтобы вывъдывать у гостя. Наконецъ-то принимались за переговоры, причемъ бояре на каждомъ шагу произносили титулъ царя и рылись въ ларяхъ-архивахъ, истомляя посла формалистикой и придирками. Если дело налаживалось, послу дарили соболью шубу, сорока два соболей, сотни три горностаевъ, тысячи полторы бёлокъ, а гость отдаривалъ монетой. Но чуть только ръчи посла не нравились царю, ему дълали всякія непріятности, его не принимали во дворецъ. иногда даже не отпускали домой.

Величавы были и такія торжества, какъ "выходы" государевы или явленія царя народу. На стрѣлецкомъ караулѣ Краснаго Крыльца велись о нихъ, также какъ о погодъ, "дневальныя записи". Особенно чинны были выходы "на богомолье". Они возвъщались "выходнымъ" звономъ. Царь медленно выступалъ изъ комнаты во всемъ сіяніи своего пресвътлаго величества, въ сопровождении постельничаго съ 20 стряпчими и боства, въ сопровожденіи постельничаго съ 20 стряпчими и боярь, разодітыхь въ указанные по росписи кафтаны. Низтіе царедворцы, ударивъ ему челомъ на лістниців, шли впереди, по три въ рядь, до Успенскаго собора, гдів выстраивались по обівимъ сторонамъ пути. Въ приділів собора царь возлагалъ на себя царскій санъ. Если выходъ шелъ за преділы Кремля, государь таль въ колыматі (кареті) или росписныхъ саняхъ, причемъ стольники стояли "на ухабахъ", а бояре "на оглобляхъ"; а впереди шли стрільцы съ батожками (прутьями) для тісноты людской". Самый пышный, всенародный выходъ былъ на Богоявленіе. Тогла со всего госуларства стітата пись въ Москву на Богоявленіе. Тогда со всего государства събзжались въ Москву поглядъть на "водокрестіе". И вся эта масса, до 400.000 головъ, падала ницъ, завидя шествіе къ Іордани, въ которомъ участвовало болъ 800 человъкъ одной свиты. Впереди шагаль цёлый полкъ стрёльцовъ и отрядъ рындъ, въ цвётныхъ платьяхъ, съ золочеными пищалями въ перламутровыхъ ложахъ, съ коньями въ золотыхъ галунахъ, съ золочеными алебардами на древкахъ изъ чернаго дерева съ серебряными кистями. Затъмъ двигалось духовенство, въ преднесени святынь, — до 300 поповъ и 200 дъяконовъ со всъхъ сорока сороковъ церквей столицы. Наконецъ, шли бояре и самъ царь; а за ними гости въ золотыхъ кафтанахъ, по наряду, и приказные. Іорданская сѣнь уподоблялась сказочной ставкѣ. А по Москвѣ-рѣкѣ пестрѣли, въ концъ періода, солдатскіе полки въ цвътныхъ одеждахъ, со знаменами и барабанами. Въ воздух в раздовалось п вніе церковныхъ хоровъ и причтовъ, разносился оглушительный звонъ колоколовъ.

Такъ, бытъ Верха доказывалъ побъду новаго порядка. Здъсь старина сохранялась лишь въ нравахъ и понятіяхъ. Царь оставался прежнимъ русскимъ человъкомъ, вотчинникомъ, по своимъ привычкамъ, понятіямъ и образованію: онъ жилъ только въ большей "прохладъ", былъ болъе крупный "самъ", господинъ; у него было больше золота и "цатъ", сокровищъ. Кремль былъ усадьбой помъщика, среди его деревень и слободъ на Москвъ. Дворецъ даже назывался зачастую "избой".

Настроивъ роскошныхъ каменныхъ налатъ, цари держали ихъ для торжествъ, а сами жили постарому, скромно, въ тесныхъ, низкихъ хоромахъ и покояхъ, съ неизбежнымъ коникомъ, крюкомъ у дверей и краснымъ угломъ. Все еще непривычно, жутко было имъ на просторъ, въ большомъ обществъ: они сидъли въ своей "комнатъ", запершись самъ-другъ съ наперсниками. Пностранцы изумлялись нъкоторымъ пережиткамъ родственныхъ отношеній къ народу: бояре, владыки, протопоны въчно при царъ, и онъ все угощаетъ ихъ; при выходахъ мужикъ вправъ подать ему челобитную, которая тотчасъ шла въ Челобитный приказъ, и рѣшеніе по ней читалось подъячими "всъмъ людемъ" на площади, передъ государевымъ дворомъ. Но привътное величество уже ушло отъ народа на недосягаемую высоту, при которой трудно было обмениваться лучами взаимной любви. А уединенность, безпочвенность воспитывали жуткое чувство, которое поддерживалось суевъріями. Верхъ сталъ юдолью страха, трепета и той подозрительности, того наушничества, при которыхъ часто пустое "слово и дъло" вело къ сыскамъ, пыткамъ и гибели даже братьевъ, дѣтей и невѣстъ государя. Объ этомъ свидътельствуетъ весь складъ дворовыхъ порядковъ.

Здъсь все было направлено къ "береженью государскаго здоровья". Забредетъ-ли кто случайно во дворецъ, не по росписи или наказу, его допрашивають накрыпко и даже подъ пыткой. При входъ въ покои даже родственники царя снимали свое обычное оружіе, поясные ножи, и клали палки; обезоруживали и пословъ. Въ опочивальнъ царя спалъ постельничій, пососъдству — цълый отрядъ стряпчихъ и спальниковъ, въ третьей комнатъ - тоже; а у внъшнихъ дверей сторожили молодые силачиистопники. Высочайшее лекарство пиль предварительно врачь нли наперсникъ, а кушанье отвъдывали сначала поваръ, потомъ несшіе ихъ изъ кухни ключники, наконецъ дворецкій, стольники и крайчій; тоже продёлывалось съ напитками, которые пробоваль напослёдокь чашникь, отливавшій изъ кубка въ ковшъ царю. На дворъ денно и нощно держали караулъ 250 стрѣльцовъ, съ заряженными пищалями и дымящимися фитилями. А въ самомъ дворцъ дневали и ночевали ихъ отборные товарищи — тысячи дв в "стременныхъ", которыхъ разставляли по всёмъ закоулкамъ именно "для обереганія" государя. Не дов'вряли самимъ царедворцамъ, которые были мастера на всякія козни. Къ концу періода установилось общее "крестоц влованье", присяга на службу, которая прежде дробилась по отдёльнымъ

случаямъ, вырабатываясь изъ самой жизни. "Крестоцъловальная запись" гласила: "Лиха никакого никакъ не хотъти, не мыслити, ни думати, ни дълати никакими дълы, никоторою хитростію"; а что я такого "свъдаю или со стороны услышу, мнъ сказати государю" или черезъ ближнихъ его "то слово донести до государя". Каждый придворный чинъ дълалъ еще "припись". Крайчій: "не испортити государя въ ъствъ и питьъ", а постельничій — "въ постеляхъ". Ясельничій: "зелья лихаго не положити въ государскія съдла, узды, плети, ни въ полость санную, ни въ хвость у коня", стряпчій — "ни въ полотенцо и ни во всякую стряпню", верховыя боярыни и кормилицы — "ни въ сорочки, ни въ порты, ни въ постели" и т. д.

§ 154. Боярская дума. — Законодательство все еще находилось въ первобытномъ видъ. Судебникъ Ивана III (§ 114) быль лишь скуднымь добавленіемь Русской Правды (§ 26). Здёсь опредёлялось, что судьями могутъ быть бояре и окольничіе, нам'єстники и волостели; имъ давался процентъ съ д'влъ или судебная пошлина, но уже запрещалось брать "посулы" (взятки). "Поле" допускалось лишь въ указанныхъ случаяхъ; вводилась пытка; наказаніе чаще всего состояло въ смертной казни. Судебникъ Ивана IV (§ 123) былъ справедливѣе, больше бралъ въ разсчетъ нужды народа, отличался болѣе государственнымъ, чемъ вотчиннымъ взглядомъ. Но и онъ былъ лишь скромнымъ развитіемъ прежняго Судебника и безсвязно дополнялся всяческими указами да уставными грамотами. Иностранцы дивились, какъ это въ Москвъ нътъ законовъ, кромъ одной этой тощей книжки. Тогда законъ все еще замънялся изустнымъ распоряжениемъ властей; а источникомъ его считалась воля государя: "именной указъ" служилъ высшею законодательною формой. При каждомъ новомъ дёлё приказные выписывали "примъры и образцы", а если ихъ не было, докладывали въ думу: указъ собственно означалъ приговоръ государя совмъстно съ боярами.

Дума была высшею ступенью всёхъ властей. Она руководила приказною расправой и принимала "извёты" на нее, а также "жалобы" на такихъ судей, которые "просудились", вершали дёло "не дёломъ". Она даже опредёляла такія мелочи, какъ подарки иностраннымъ государямъ и выдача впередъ жалованья дьякамъ. Но попреимуществу она законодательствовала, поставляя образцы для рёшенія необычныхъ дёлъ. Она приняла болёе опредёленный видъ, стала учрежденіемъ постояннымъ, окончательно превратилась изъ дворцовой конторы (§ 98) въ государственный совътъ всея Руси: съ 16-го в. въ этомъ смыслъ употребляются слова — "дума, думцы" (въ переводахъ министры), ихъ "приговоръ". Дума состояла уже не изъ случайныхъ бояръ, пути которыхъ касалось дёло, а изъ всёхъ (до 90) совътниковъ государя, къ которымъ причислялись не одни "думные" бояре, но еще окольничіи и "думные" дворяне. Дълопроизводствомъ у нея занимались не дворцовые дьяки, состоявшіе при путяхъ (§ 97), а собственные, "думные", которыхъ иностранцы называли государственными секретарями. Дума работала образцово. Она въчно засъдала "въ Верху" (§ 153), и ръдко не присутствовалъ въ ней самъ государь. Думцы часто слушали дело "вдругорядь", чтобы не ошибиться, навести справки, а также провърить приговоръ, который дьяки иногда умышленно "переправливали". Они вообще любили долго разжевывать дёла и иногда вступали даже въ горячія пренія. Имъ только трудно было писать. Они даже не подписывали дель: приговоры думы, въ видъ государевыхъ указовъ, или "кръпили" всъ думные дьяки, или "пом'вчалъ" одинъ только дьякъ, смотря по ихъ важности.

Дума, этотъ "сенатъ" иностранцевъ и "синклитъ" духовенства, была съ виду маститымъ учрежденіемъ. Въ Судебникъ Грознаго значилось, что законы издаются "съ государева доклада и со всъхъ бояръ приговора". Дума была соучастницей власти, при которой стояла неотступно, даже при походахъ государей; а дёла, которыя она вершила безъ государя, рёдко шли къ нему на утверждение: оттого она не знала отвътственности. Дума блистала знатностью: ея члены назначались царемъ по очередямъ мѣстничества; ея "первосовѣтникъ", въ отсутствіе царя, казался иностранцамъ вице-королемъ. Но въ сущности дума была ничто. Это-невидимка, которую заслоняли отъ народа царь да дьякъ. Темна ея исторія; загадоченъ даже ходъ дълъ въ ней. У нея не было ни учредительныхъ грамотъ, ни хартій объ ея отношеніяхъ къ верховной власти и къ подчиненнымъ мъстамъ; не видно даже установленнаго распорядка, правильной канцеляріи и архива. Знаемъ только, что низшія власти "взносили" сюда свои вопросы или "статьи", составлявшія иногда целые "статейные списки". Думцы вчинали еще "сидъть" о дълъ по государеву указу да по челобитьямъ, какъ отдъльныхъ лицъ, такъ и цълыхъ классовъ общества. "Челобитныя" вели къ надзору надъ приказами и служили поводомъ къ весьма важнымъ мѣрамъ: онѣ были однимъ изъ послѣднихъ отголосковъ прямого участія всего народа въ законодательствѣ. Сами же думцы не поднимали никакихъ вопросовъ: у нихъ не было законодательнаго почина, какъ у англійскаго парламента (С. И. § 160). Они только слушали да приговаривали, а доклады или предрѣшенія шли отъ государя да отъ дьяка: "царь указалъ, бояре приговорили", писалось въ указахъ. Эти доклады сочинялись въ комнатть царской, въ "ближней" или "тайной" думѣ. Она завелась съ Ивана III, который "всѣ дѣла дѣлалъ запершись у себя самъ-третей" (§ 114). Здѣсь родственники государя и его наперсники подготовляли дѣла, которыя онъ вносилъ въ боярскую думу для одного порядку, да и то когда хотѣлъ. Не основанная на правѣ, законѣ, безсильная и безмолвная,

Не основанная на правѣ, законѣ, безсильная и безмолвная, боярская дума существовала лишь по обычаю, который поддерживался необходимостью для крупнаго вотчинника имѣть управляющихъ и сподвижниковъ. Сверхъ того, при вѣчныхъ войнахъ, она играла роль военнаго совѣта: ея члены разсылались на военачальство, а въ промежуткахъ совѣщались съ своимъ государемъ больше всего о военныхъ дѣлахъ да о связанныхъ съ ними вопросахъ липломатіи и служилаго землевлалѣнія.

ними вопросахъ дипломатіи и служилаго землевладѣнія.

§ 155. Земсніе соборы. — Выше боярской думы была великая земская дума или земскій соборъ. Онъ отчасти замѣнилъ вѣче, этотъ первобытный образъ народнаго правленія, съ его поголовнымъ участіемъ всѣхъ свободныхъ, съ его "одиночествомъ" (единогласіемъ). Вѣчевой порядокъ, который замиралъ уже въ концѣ прошлаго періода (§ 98), прекратился съ паденіемъ Новгорода и Пскова (§§ 113, 119). Память о немъ сохранялась только въ сельскихъ сходахъ да въ челобитныхъ, которыя каждый былъ воленъ подавать царю. Когда московская Русь сбросила съ себя татарское иго, объединилась и раскинулась далеко, вѣчевой строй сталъ невозможенъ. Но и новый порядокъ еще не выработался: наверху боролись честолюбивые "хищники"; а народъ страдалъ отъ "несправедливыхъ судей и лихоимцевъ" и "докучалъ" государямъ челобитными, напоминая тѣмъ, что въ его душѣ еще мерцала память объ участіи въ "строеніи земли". Все это особенно обнаружилось въ малолѣтство Ивана IV, когда дѣло дошло до мятежа въ Москвѣ. И власть рѣшилась приблизиться, какъ встарь, къ "людямъ Божіимъ", къ народу, ко всей землѣ (§ 122).

Но поголовное участіе народа въ правленіи должно было



смъниться представительствомъ — и съ 1549 г. возникли земскіе соборы, по образцу церковныхъ и по новгородскимъ воспоминаніямъ попа Сильвестра: эта мысль сродна "избранной думъ" (§ 122); за нее стояли Курбскій и его единомышленники. На соборахъ должна была участвовать "вся земля", "люди всякихъ чиновъ" или разрядовъ свободныхъ людей; только выстіе чины (владыки, бояре и царедворцы) призывались поголовно, а низшіе (попы съ монахами, дворяне съ д'ятьми боярскими, стрельцы съ казаками и тяглые) посылали, съ "наказами", своихъ выборныхъ, которыхъ каждый чинъ избиралъ отдёльно въ каждомъ городе съ его уездомъ. Но на деле полныхъ соборовъ не бывало; и они вообще не представляли страны правильно. Свободные крестьяне (о крупостныхъ не могло быть и рѣчи) участвовали только разъ, при избраніи Михаила Өедоровича. Купцовъ также было мало. Большинство состояло изъ церковниковъ, бояръ и служилыхъ. Имълись въ виду только чины, а не мъстности. Не было никакихъ соотношеній между числомъ избирателей и выборныхъ. Самое число выборныхъ (300-500) вообще опредълялось правительствомъ произвольно; нето призывная грамота просто требовала прислать "сколько пригоже". Иногда присылалось больше, чёмъ слёдуетъ, и даже ничтожными городами, а крупныя мъстности никого не присылали. Больше всего давалъ "царствующій градъ" Москва: многіе "земскіе" соборы были самозванцами, чисто московскими въчами изъ случайно бывшихъ подъ рукою людей. Обыкновенные соборы созывались царемъ, когда ему было угодно, а избиравшie на царство — боярскою думой или патріархомъ. Зас'єдали они во дворцѣ, когда нѣсколько дней, а когда и съ полгода. Сначала царь читалъ свою многословную ръчь, затъмъ шли совъщанія по чинамъ. Дьяки составляли письменные отвъты, по чинамъ же. Но для общаго решенія требовалось единогласіе, точно также, какъ при выборахъ губныхъ старость и цъловальниковъ. Перечень заседаній скреплялся печатями царя, патріарха и думцевъ, а со стороны низшихъ чиновъ - крестоцѣлованіемъ. Было и рукоприкладство; за неграмотныхъ подписывались грамотные. Царь обыкновенно утверждаль приговоръ или "соборное уложеніе".

При неопредѣленности самихъ соборовъ и при скудости извѣстій о нихъ, трудно опредѣлить даже ихъ число. До конца періода ихъ было не менѣе 20: круглымъ числомъ одинъ въ 5 лѣтъ, а при Михаилѣ—въ 3½ тода, и въ началѣ его царствованія лѣтъ 10

почти безмѣнно. Соборы имѣли свою печать и разсылали по странѣ грамоты отъ своего имени. Они избрали 6 государей— Оедора I, Бориса, Лжедимитрія I, Василія, Владислава и Михаила: изъ царей того времени только первый, Иванъ Грозный, былъ безсоборнымъ помазанникомъ. Соборы освящали участіемъ народа и болѣе обычныя, но крупныя мѣры по "устроенію государства". Они вѣдали вопросы о войнѣ и мирѣ, о казнѣ, торговлѣ и промыслахъ, даже о расправѣ съ "ворами" (§ 144). Ихъ плодомъ былъ улучшенный Судебникъ (§ 123). Соборы объединяли Русь, подобно полюдью (§ 26); только тамъ князь ходилъ по людямъ, а тутъ люди приходили къ царю со всѣхъ концовъ огромной страны. Они и прямо спасали свою землю, не жалѣя ни добра, ни животовъ своихъ въ пору бѣдствій. Наконецъ, черезъ соборы доносились до Верху голоса всей земли, "чтобы о всемъ разореніи было вѣдомо", какъ сказано въ грамотѣ Михаила: они подавали челобитныя "обо всякихъ нуждахъ своей братіи", которыя вскрывали язвы государства.

Такъ, соборы, подобно боярской думѣ, съ виду были однимъ изъ маститыхъ устоевъ строенія земли: въ своей полторасталѣтней исторіи (1549—1698) они касались первѣйшихъ дѣлъ и иногда вершили судьбу Руси. Но по существу, земскіе соборы не были представительнымъ учрежденіемъ, котя наши послы и называли англійскій парламентъ ихъ именемъ. Они напоминали не это орудіе конституціи, а собранія государственныхъ чиновъ Франціи (С. И. §§ 128, 160), да и то въ болѣе блѣдномъ видѣ. Соборы не были полною картиной земли русской. Они представляли не цѣльную ея нужду, а выгоды разрозненныхъ "чиновъ", которые говорили каждый о своемъ дѣлѣ, отказывалсь отвѣчать на вопросы, бывшіе имъ "не за обычай". Если и на материкѣ Европы собирались "чины", то это были крѣпкія, сплоченныя сословія, словно государства въ государствѣ: они упорно отстаивали свои политическія выгоды въ борьбѣ съ колеблющимся престоломъ. У насъ же, при всеобщей розни и уединенности на первобытномъ просторѣ, чины не только не представляли воли земщины, но и сами-то никогда не были представлены вполнѣ. Низшіе люди, отдаленные отъ Москвы, тяготились этимъ дѣломъ, какъ повинностью, вмѣсто того, чтобы дорожить имъ, какъ своимъ правомъ: это отдавало выборы въ руки мѣстныхъ властей, а поголовное призваніе высшихъ чиновъ было совсѣмъ въ волѣ царя. За исключеніемъ соборовъ, избиравшихъ на царство, которые были неизбѣжны и имѣли

ръшающее значение, остальные не были даже учреждениемъ. Они влачили жалкое существованіе. Здёсь все запутано, неопределенно, все-случай, обычай, голый фактъ, а не право или сознанная мысль, не законъ или хартія. Никакое постановленіе не обязывало созывать соборы. Царь могъ вовсе обходиться безъ нихъ, также какъ онъ воленъ былъ поступать согласно съ ихъ приговорами или вопреки имъ. Соборное уложение начиналось словами: "по нашему указу и всей земли приговору", или-"мы, великій государь, приговорили на соборъ". Главнымъ дъломъ соборовъ было денежное вспоможение да оберегание страны и ея главы: обыкновенно духовенство приговаривало молиться Богу о покореніи подъ нози супостата, служилые - биться, не щадя головъ, тяглые — не жалъть своихъ животовъ и труда. Чаще всего созывались соборы при Михаилъ, но только для того, чтобы "наказанная" земля исполнила свое объщаніе, при его избраніи, - поддерживать престоль; и къ концу его царствованія мощная власть (§ 151) выдвигала обычай призывать "на совъть" сведущихъ людей, которые обсуждали, вместе съ думцами, мелкія правительственныя міры.

Соборы созывались лишь по необходимости, въ тяжкія минуты, въ силу войны и внутренней смуты, сопутствовавшей борьбѣ новаго порядка съ старымъ. Они были вызваны быстрымъ ростомъ государства, его непосильными задачами. Этоне уполномоченный общества, а временно пригодное орудіе правительственной расправы: это тоть же служилый да тяглецъ, потребованные на Верхъ для опроса и для лучшаго исполненія наказовъ въ своемъ углу. Мимолетная сила соборовъ заключалась въ слабости власти: они особенно процвътали во время самозванцевъ да въ началъ парствованія Михаила и обратились въ простое орудіе престола, когда онъ утвердился съ прибытіемъ Филарета (§ 148). Наши земскіе соборы, какъ и государственные чины Франціи, были недозръвшимъ зародышемъ ограничительнаго представительства, народовластія. Какъ тамъ, такъ и здѣсь, страна томилась глубокою потребностью единства (§ 108), вследствіе своей разноплеменности и постоянныхъ войнъ на открытыхъ границахъ. У насъ эта потребность становилась страстью отъ общирности земли. Оттого соборы никогда не думали добиваться значенія англійскаго парламента: они, напротивъ, старались закръпить самодержавіе.

§ 156. Приказы. — Наряду съ думой и соборами, возникла высшая распорядительная власть для всей земли — мо-

сковскіе приказы. Прежде, у князей, были только путные бояре, которымъ они "приказывали" вѣдать извѣстный разрядъ дворцовыхъ дѣлъ (§§ 98, 99). Въ этомъ смыслѣ "приказные" также стары, какъ княжеская власть; но приказы, какъ подобія министерствъ (§ 114), обособились лишь въ теченіе четвертаго періода. Ихъ вызвало, съ одной стороны, такое накопленіе дёль, что боярская дума уже не могла справиться съ ними, съ другой — быстрый ростъ самодержавія, желавшаго сосредоточить власть, сокращая число посредниковъ, которые, при плохомъ надзоръ, тягостны для народа и опасны для престола. Такъ, дворцовые пути удёльной поры, эти конторы вотчинника и канцелярія его думы, преобразились въ приказы, которые сначала даже назывались то "избами, подклѣтами, дворами, палатами" дворца, то "четями" (четвертями) или отдѣлами думы, состоявшими подъ въденіемъ четырехъ думскихъ дьяковъ. Главные приказы-Разрядный, Помфстный и Посольскій — сохранились въ этомъ видѣ, и на нихъ некуда было жаловаться; Посольскій даже всюду следоваль за царемь, какъ его походная канцелярія. Потомъ приказы совсемъ выделились, подъ управленіемъ бояръ и окольничихъ, которые, впрочемъ, зависьли отъ своихъ дѣловитыхъ "товарищей" — дъяковъ, между тѣмъ какъ письмоводствомъ въ нихъ занимались подъячіе.

Приказы постепенно вырисовываются съ начала періода. Прежде всего, при Иванѣ III, обособляются собственно дворцовыя дѣла—приказы Дворцовый (или Большаго Дворца, бывшее вѣдомство дворецкаго), Казенный (или Казенная Палата),
Конюшенный, Холопій, Ямской и Земскій. Около того же времени
являются думскія чети—приказы Посольскій, Помѣстный, Разрядный и Казанскаго Дворца. Передъ смутой было уже на лицо
большинство приказовъ; къ концу періода (§ 148) ихъ насчитывалось десятка два. И здѣсь съ виду все было въ порядкѣ.
Одни приказы предназначались для извѣстныхъ дѣлъ (Разрядный, Помѣстный, Посольскій, Сытенный, Каменный, Челобитный, Земскій, Разбойный и др.), другіе—для разрядовъ лицъ
(Холопій, Стрѣлецкій, Пушкарскій и др.), третьи—для данныхъ мѣстностей (Владимірскій, Сибирскій, Костромская Четь,
Казанскій Дворецъ—для Поволжья и др.). Но на дѣлѣ приказы
представляли первобытный хаосъ. Они не заводились по мысли
даннаго лица, по писанному плану, а выростали "по нужѣ",
какъ кривыя улицы Москвы съ тупыми переулками. Такъ, приказы правили страной черезъ областныхъ властей, а иная во-

лость, даже иное пом'встье прямо в'вдались съ ними. Ихъ власть не была опредълена: они сами не знали, что вершить самимъ, что взносить въ думу. Предметы ихъ въдомства перепутывались до того, что трудно было находить дела. Отсюда знаменитая "московская волокита", которая затягивала дёла на десятки лътъ. Она поощряла лихоимство, хотя приказнымъ было чёмъ жить: въ "вёденіе" каждаго приказа приписывались целые города или разряды тяглыхъ. Приказные, люди елеграмотные, не могли понимать сущности дель, да имъ нужно было еще сдълаться необходимыми: оттого они изобръли мудреное бумажное крючкотворство. Такъ, высшая расправа была цёнью ябедъ, кляузъ и взятокъ, встрёчныхъ и поперечныхъ. исковъ. Десятки челобитныхъ объ одномъ и томъ же "записывались" въ приказахъ и клались подъ сукно или пересылались изъ одного приказа въ другой.

Безпорядокъ господствовалъ въ самомъ стров приказовъ. То не были строго очерченныя чиновничьи царства. Здёсь грамоты составлялись по "боярскому докладу", т.-е. по рёшенію начальника: онъ писались подъячими и только скръплялись подписью дьяковъ. Но начальникъ полагалъ решение по совещанию "съ товарищи", т.-е. требовалось обычное въ древней Россіи единогласіе. Часто бояре или окольничіе были только пышною вывъской, а орудовали дьяки: иногда приказы даже прямо поручались дьякамъ и, какъ годы въ консульскомъ Римъ (Д. И. § 191), назывались ихъ именами, которыя стояли на ларяхъ, куда складывались бумаги съ ихъ скренами. Дьяки — первобытные "приказные", ядро приказовъ.

Греческое слово дъякт не раньше 14-го в.: прежде это были "писцы", т.-е. письменные люди, которые обучали грамотъ именитую молодежь, а главное—вѣдали письмоводство и "прибытокъ" (казну) князя, по его "приказу". Сначала дьяки были люди худородные— "страдничьи дѣти", поповичи, вольноотпущенники да княжьи дворовые слуги. Они долго терли лямку въ подъячихъ или на посылкахъ - приставами, гонцами; затъмъ сидъли дъяками по приказамъ, переходя изъ низшаго въ высшій, пока не достигали званія думнаго дьяка въ первыхъ приказахъ-Разрядномъ или Посольскомъ. Въ промежуткахъ они вздили въ областной городъ или за-границу-въ "товарищахъ" намъстника, воеводы или посла; иногда получали особыя порученія, вродѣ описыванія земель. Такъ, дьяки становились знатоками государскихъ дълъ, вырабатывали своеобразные пріемы расправъ,

а также особый, приказный языкъ, какъ доказываетъ замѣчательное сочиненіе подъячаго Котошихина.

И они заняли положение западныхъ легистовъ (§ 72), предоставляя одинъ внѣшній блескъ безграмотнымъ боярамъ, которые въчно отрывались отъ дълъ для походовъ. Правительство не могло ступить шагу безъ нихъ. Оно дорожило ими еще потому, что эти выскочки снизу, встыть обязанные ему, были его върными опорами въ борьбъ съ притязаніями боярства. Дьяки постепенно достигають роли первой спицы въ колесницъ. Въ началъ періода, когда ихъ скръпа стала освящать всякую государственную бумагу, дьячество дълается чиномъ, который ведеть до самаго окольничества. Передъ смутой является "думный "дьякъ, который продвигается въ рядъ "ближнихъ" или "великихъ" людей. Главные дьяки уже выходятъ изъ служилаго слоя, иногда даже изъ старыхъ родовъ удёльнаго боярства. Они роднятся съ вельможами и сами мечтають о наслъдственности: зарождаются приказныя династіи. Дьяки получають вотчины, помъстья, большое жалованье, "дьячьи пошлины". Въ ихъ рукахъ сосредоточиваются мъстническія, вотчинныя, межевыя дъла, даже судъ. финансы и ратное дѣло. На Москвѣ стали говорить: "быть такъ, какъ помѣтилъ дьякъ". Въ уѣздахъ онъ уже гораздо полиже представляль власть царя, чемъ старый намъстникъ-кормленщикъ. А въ глуши дьякъ, сидя въ съъзжей избъ рядомъ съ воеводами, не ломалъ шапки даже при имени государя и травилъ обывателей медвъдями. Передъ смутой вся Государя и травиль обывателей медвъдями. Передъ смутой вся Европа дивилась могуществу братьевъ Щелкаловыхъ. Составились цѣлыя сказанія о "насильствахъ" и "самовольствѣ" одного изъ нихъ, Андрея. Этотъ смѣтливый и крайне работящій, но злой и "зѣло злохитрый" дьякъ скопилъ большое богатство и измѣнялъ даже приказанія Грознаго, хотя за это и удостоился плетей. Годуновъ называлъ его "своимъ отцомъ" и ничего не дѣлалъ безъ его совѣта. Онъ былъ лично обязанъ ему своимъ возвышеніемъ, но затёмъ опалился на него-и Андрей постригся въ монахи. Лжедимитрій І указываль на Щелкаловыхъ, какъ на своихъ спасителей отъ убійцъ Бориса.

Щелкаловы — высшее проявленіе засилія дьячества. Они заправляли самымъ важнымъ изъ приказовъ — Разрядомъ, который иностранцы называли государственною канцеляріей: онъ былъ посредникомъ между царемъ и остальными приказами и вѣдалъ мѣстническія и служебныя дѣла. Здѣсь-то Щелкаловы искажали родословныя книги, вершили боярскіе споры, состав-

ляли списки должностныхъ назначеній, выдавали грамоты безъ государевыхъ указовъ. Передъ ними трепетали думцы и воеводы; ихъ ненавидѣли иностранцы. Зато все родовитое, все, помнившее былую независимость, не терпѣло дьяковъ. Знать гнушалась этими "новыми вѣрниками" царя (§ 151). И напрасно Михаилъ запрещалъ принимать въ подъячіе поповичей, посадскихъ и пашенныхъ людей: дъяки, эти потомки дворни государевой, не сливались съ дѣтьми боярскими, потомками вольныхъ слугъ. Они оставались "неродословными", у нихъ не было "отеческой чести", ихъ должность считалась "худымъ чиномъ". Думный дъякъ стоялъ въ думѣ, между тѣмъ какъ бояре сидѣли.

§ 157. Областное управленіе. — Приказные порядки столичнаго правленія тяжело отражались .на всей Руси черезъ областное управление. Намъстники и волостели вполнъ зависъли отъ нихъ. Приказы назначали и смъняли ихъ, снабжали ихъ всемогущими дьяками и, взаменъ прежнихъ разъ-**Б**здчиковъ (§ 98), разсылали по странѣ писцовъ (§ 114), этихъ царскихъ дозорщиковъ по податнымъ и крепостнымъ деламъ. Приказные учиняли всякія придирки, чтобы чаще смънять ихъ или получать съ нихъ откупы. Областные правители принуждены были удвоить посулы, чтобы утолить ихъ алчность; а такъ какъ ихъ стали сменять чуть не ежегодно, то они спъшили "покормиться, быть сытыми" насчеть народа, мало заботясь объ охраненіи его отъ "лихихъ людей, татей и разбойниковъ". Особенно въ смуту, при малолътствъ Ивана IV, они уподоблялись "львамъ", по выраженію лътописца: "многіе города и волости пустыми учинили, и много злокозненныхъ дълъ учинили, сдълались гонителями и разорителями". Посадскіе и крестьяне жаловались царю: "отъ насильства, продажъ, татебъ многіе разбрелись безвъстно кой-куда; а намъстники и тіуны беруть съ оставшихся свой кормъ и свой поборъ сполна". Доходило до того, что неръдко население избивало своихъ гонителей. Оттого въ Судебникъ Ивана IV впервые положено наказаніе за злоупотребленіе властью: судьямъ штрафъ, дьякамъ тюрьма, подъячимъ кнутъ.

Мало того. Народъ сталъ обращаться въ Москву съ такими челобитьями: "государь бы пожаловалъ — намѣстника и тіуновъ отставилъ и велѣлъ бы управу чинить во всяких земских дълах выборным лучшимъ людямъ, кого мы излюбимъ". Челобитчики обязывались сами собирать и переправлять въ

Москву "намѣстничій откупъ" — переложенные на деньги законные поборы областныхъ властей: жалованныя грамоты въ этомъ смыслѣ и назывались "откупными". Такъ, при Грозномъ возникло выборное начало въ областномъ управленіи (§ 123). "Губныя" (губа — часть волости, судебный округъ) и "уставныя" грамоты предоставляли городскимъ и сельскимъ общинамъ намѣстничьи дѣла, въ особенности же судъ надъ ворами и разбойниками, дозволяя имъ выбирать для этого земскую избу или "излюбленныхъ головъ и старостъ", а въ помощь имъ — цѣловальниковъ, сотскихъ, десятскихъ и земскихъ дьяковъ. Земской избѣ поручалось даже надзирать за воеводами, "порочить" ихъ передъ думой, т.-е. вести правильные иски и тяжбы: съ этою цѣлью предписывалось посылать въ избы списки воеводскихъ наказовъ. Наряду съ областными соборами, которые, впрочемъ, встрѣчаются только въ смутное время, земская изба была послѣднимъ развитіемъ первобытнаго народовластія.

Но новое областное управление не могло привиться. Какъ все тогда, оно было лишь случайнымъ дёломъ, а не правомъ, закономъ или сознанною мыслью: оно вводилось, какъ опыть, и гдѣ попало, по просьбамъ населеній. Больше всего видимъ его внутри страны, особенно въ старовольныхъ областяхъ Новгорода и Пскова. На окраинахъ, въ опасныхъ углахъ, при томъ же Грозномъ, появилась, напротивъ, власть болѣе сильная, чѣмъ намѣстникъ: это — воеводы пограничныхъ мѣстъ, которые заботились о ратномъ дѣлѣ, сидя въ "острогѣ" (крѣпости), между тѣмъ какъ намѣстникъ завѣдывалъ "городомъ" или гражданскою частью. А главное, земская изба противоръчила кръпостничеству и самодержавію, съ его сосредоточеніемъ власти въ столицѣ. Выборными правами могли пользоваться только свободные крестьяне; а они уже расплывались въ массъ кръпостныхъ и холоповъ. Самодержавіе могло допускать только ничтожныя, отнюдь не всеувздныя и всесословныя, самоправныя общины, и только для помощи ему, особенно въ сборъ податей. Оно и схватилось за выборное начало въ видахъ сокращенія опасной власти намъстниковъ и волостелей да увеличенія собственныхъ доходовъ: "намъстничь кормъ" и "присудъ" пошли въ царскую казну. Самъ Грозный, въ злую пору, старался превращать новыя общины просто въ служебныя орудія высшей власти, такъ что выборы становились не правомъ, а повинностью. Ктому же бѣдное населеніе давало лишь ничтожную "подмогу" своимъ излюбленнымъ, хотя имъ приходилось посвящать все свое время

земскимъ дѣламъ да еще собирать откупъ и везти его въ Москву, отвѣчая за просрочку и за каждую копѣйку. Оттого въ нѣкоторыхъ волостяхъ не находилось охотниковъ на такую службу; или же брался за дѣло пройдоха съ цѣлью нажиться. Вскорѣ начались такія же жалобы на земскихъ избранниковъ, какъ прежде на намѣстниковъ, волостелей и тіуновъ.

Впрочемъ, вообще народъ дорожилъ своимъ выборнымъ правомъ и начиналъ привыкать къ нему, темъ более, что оно значительно распространилось при Годуновъ и въ смутное время. Но при Михаилъ правительство начало возвращаться къ прежнему порядку; а мъстами ставило своихъ намъстниковъ подлъ земской избы, и они поднимали войну съ нею. Народъ жаловался, что безъ спросу насажали намъстниковъ и приказныхъ тамъ, гдъ прежде были свои старосты и головы, и даже соглашался увеличить оброки, если только освободять его отъ притеснителей. Тогда стали соединять въ рукахъ воеводо обе власти, и гражданскую и военную; и воеводская събзжая изба нербдко дълилась на столы. Къ концу періода въ областномъ управленіи видимъ почти везд'є не нам'єстниковъ и волостелей съ тіунами и доводчиками, а воеводъ съ приказными. Если въ нам встник в сохранялись следы областной самостоятельности удъльной поры (§ 37), то воевода былъ лишь орудіемъ московскаго сосредоточенія власти. Онъ безпрекословно тянуль къ приказамъ, стараясь, какъ подчиненный, заручиться ихъ содъйствіемъ.

При такомъ союзѣ властей, отношеніе областнаго управленія къ обывателямъ не могло измѣниться къ лучшему съ измѣненіемъ названія. Къ концу періода уже слышатся такія же жалобы на воеводь, какъ прежде на намѣстниковъ. Воеводы смотрѣли на взиманіе податей, какъ на старую кормлю, причемъ потакали помѣщикамъ въ ущербъ тяглецамъ, а иногда просто забирали себѣ не малую толику казенныхъ сборовъ. Они "чинили насильства, убытки и продажи великія, брали посулы, поминки и кормы многіе". Они "правили" съ населенія "въѣзжее, посошный хлѣбъ, празднишныя деньги, вседневныя харчи, пивныя вари, винныя браги, конскій кормъ, лучину" и проч.; брали даже посуду, а при свадьбахъ "новоженный убрусъ". Они принуждали народъ работать на себя, какъ на барщинѣ: мужикъ былъ даже у нихъ деньщикомъ; мастеровой дѣлалъ имъ все даромъ; извощикъ возилъ ихъ безвозмездно. Воевода почасту звалъ къ себѣ посадскихъ на обѣдъ,

за который ихъ же заставляль дорого расплачиваться. Онъ задерживаль продажу соли, даже грабиль церкви, такъ что не было объденъ и въ храмовые праздники. Въ челобитныхъ посадскіе часто грозили "разбрестить розно", если не смѣнятъ воеводу; и разбредались или закладывались за сильныхъ людей. Тамъ и сямъ вспыхивали даже "безчинства" и "воровскіе заводы" или "мятежи".

Все это путанное разнообразіе областнаго управленія основывалось на сложномъ правительственномъ дъленіи древней Руси. Здъсь пережитки отдаленной старины переплетались съ попытками необходимыхъ новшествъ. Совствъ исчезла только основа первобытности—взглядъ на родную страну, какъ на "Божью", народную, землю. Съ начала періода уже нѣтъ другой земли, кромѣ "государевой" (§ 151). Но она распадается на разряды по употребленію, которое д'влаеть изъ нея государь. Сначала следь старины виднелся въ томъ, что вся эта Божья благодать считалась "черною" или государственною, т. е. обиталищемъ народа -- этой вольной черноземной силы, но обязанной тягломъ на общія нужды. Но съ 15-го в. государь все больше и больше раздаеть ее служилымь и духовенству: образуются частныя, "владъльческія" земли, въ видъ помъстій, вотчинь, церковныхъ и монастырскихъ имуществъ. Гораздо меньше было "дворцовыхъ" земель, гдъ помъщикомъ былъ самъ государь, если не считать необозримой массы "порозшихъ" земель, которыя принадлежали ему же непосредственно, за неимъніемъ особыхъ хозяевъ. Но зато уже съ 16-го в. государи стараются подбирать владѣльческія земли, особенно у церковниковъ, встрѣчая тутъ сочувствіе со стороны народа. Таковы были разряды земель, какъ въ уѣздахъ, такъ и въ посадахъ: въ правительственномъ отношении село и городъ также мало различались между собой, какъ и въ бытовомъ.

Болъе прочно сохранялся другой коренной пережитокъ — община. Если она падала политически (§ 61), зато, какъ мелкая, деревенская единица, еще оставалась обычнымъ видомъ сельской жизни вездъ, — и у черносошныхъ, и у владъльческихъ крестьянъ. Здъсь уцълъло исконное, поголовное, народовластіе. Здъсь еще жилъ древній "міръ", съ его "земскою или схожею избой", съ его погодно избираемыми "старостами" и "десятниками", съ его "сходами", которые въ юго-западной Руси даже носили имя въчъ, пока оно не замънилось названіемъ "громадъ". Община участвовала и въ судъ, отчасти кос-

венно, повальными обысками, отчасти и прямо, черезъ своихъ "судныхъ мужей" (родъ присяжныхъ, какъ и на Западъ въ средніе въка, С. И. § 4), на которыхъ ссылались, какъ на "правду". Правительству и помещику было даже выгодно поддерживать міръ: онъ отв'вчалъ передъ ними круговою порукой и ограничивалъ своеволіе м'єстныхъ властей. Государи и крупные вотчинники иногда даже поручали управление своими имфніями не своимъ прикащикамъ, а сельскимъ старостамъ. Одно время міръ даже высоко поднялся: когда было введено выборное начало въ областяхъ, сходы стали заниматься не однимъ "мірскимъ уложеніемъ" (раскладка повинностей и назначеніе сельскихъ властей), но и выборомъ земской избы. Но затъмъ общинный строй началъ падать, подъ давленіемъ приказныхъ порядковъ. Внутри страны онъ исчезъ, въ смыслѣ крупной единицы или "черной волости", а на югъ совсъмъ замеръ среди однодворцевъ, которые составляли военныя поселенія.

Съ развитіемъ крѣпостничества, выдвигалось вотчинное начало въ низшемъ управленіи. Селами начинають завѣдывать царскіе и помѣщичьи прикащики, съ вотчинною полиціей и судомъ, съ печатью владѣльца. Въ писцовыхъ книгахъ земли описываются уже не по общинамъ, а по вотчинамъ и помѣстьямъ. Самое имя "волости", какъ части уѣзда (§ 98), напоминавшее свободное, бытовое дѣленіе страны, къ концу періода уступаетъ мѣсто правительственному, хотя и взятому изъ старины, названію—станъ. Самый уѣздъ подвергся государственному вліянію: прежде это было нѣчто неопредѣленное—все, что "уѣхано, заѣхано" къ данному средоточію, къ городу: теперь же ясны межи; государевы разъѣздчики (§ 98) и "разводчики", а то и писцы, дѣлаютъ "разрубы и разводы" земель, "грани тешутъ, ямы копаютъ".

Увздъ, станъ, село (большая деревня, съ церковью, съ общинными властями, съ помѣщиками и ихъ приказчиками и холопами), деревня стали болѣе отчетливыми единицами областного дѣленія. Но путаница еще видна даже въ названіяхъ. Гдѣ—станъ, гдѣ—волость и даже "губа", а иногда губа значитъ часть волости. Гдѣ—село, а гдѣ—"погостъ"; но этимъ древнимъ именемъ (§ 19) иногда называется то рядъ деревень, то приходъ, или же, какъ теперь, церковь съ кладбищемъ. Вмѣсто "деревня" говорятъ иногда "сельцо, слобода, поселокъ, починокъ, выставка". Мѣстами даже сохранялось исконное дѣленіе на "земли и области"; а въ Новгородѣ еще не забыли своихъ пл-

тинъ (§ 51). Главари "міра" назывались гдѣ старостами, а гдѣ—сотскими, пятидесятниками, цѣловальниками, земскими "судей ками" "судецкими дьячками".

§ 158. Казна. "Онладная роспись".—Важнѣйшая отрасль, финансы, находились въ такомъ же смутномъ состояніи, означавшемъ борьбу удѣльныхъ пережитковъ съ новымъ порядкомъ. Они путались между собой, въ силу разнообразія и изобилія ихъ источниковъ, которые открывались постепенно, причемъ старые обыкновенно не отмѣнялись, а только иногда принимали новыя названія. Финансовое управленіе представляло такой же хаосъ. Тутъ вотчинное начало перемѣшивалось съ государственнымъ, земельное — съ сословнымъ. Поступленія разбивались случайно и неотчетливо между разными приказами и, по слову царя, переводились изъ одного въ другой. Одна и та же подать съ одного и того же мѣста шла, въ разныя времена, въ разныя учрежденія. Иногда населеніе приписывалось, по взносамъ, къ приказамъ вовсе не казеннаго свойства. А приказы вели казенныя книги "по-купечески", т.-е. какъ ни попало, подомашнему. подомашнему.

Положеніе финансовъ всегда было печально, хотя народъ быль отягощенъ непосильными поборами. Все бремя лежало на слабосильныхь, за исключеніемъ безправныхъ и нищихъ холоновъ: "тяглецомъ" былъ крестьянинъ, даже бобыль, да посадскій "черныхъ сотенъ", а "бѣломѣстцемъ" и тарханникомъ— бояринъ, служилый, церковникъ, приказный да богатый "гость". Государь, смотрѣвшій на Русь, какъ на свою вотчину, старался наполнять свою казну, не заботясь о завтрашнемъ днѣ. Оттого страна была бѣдна и все управленіе было нищенское, а казна была полна: царь считался однимъ изъ богатѣйшихъ государей Европы Европы.

Богатство государей тымь болые росло, что они отличались скопидомствомы и скупостью. Уже у Ивана III была большая казна: выходы вы Орду почти прекратились, а оны все собиралы ихы, и если требовалось 70, оны умыль брать 700. У него прибавилось много земель, тымь болые, что удыльные князья не копили, зная, что умруть они—и ихы добро достанется Москвы. Иваны III не пренебрегалы ничымы для увеличенія своей казны: если узнаваль, что есть вы Азіи дорогой коверь или рыдкая жемчужина, тотчась наказываль посламы искать ихы и пріобрысти подешевле. Оны даже бралы себы шкуры при выдачы посламы корма баранами. У него скопилась куча одной "рухляди"—

дорогихъ одеждъ, мѣховъ, золота, серебра, драгодѣнныхъ каменьевъ и хозяйственныхъ запасовъ. Она хранилась по многимъ городамъ. Въ случат опасности, царскія сокровища увозились изъ Москвы въ Ярославль или Белоозеро. Недвижимость росла соотвътственно. Этому помогала борьба царей съ вельможествомъ: вотчины бояръ то-и-дъло "отписывались на государя". А когда дочери умершаго служилаго достигали совершеннольтія, выдьленная имъ часть помъстья отходила въ казну за обычай. Основная, поземельная подать возросла при Өедоръ I до 1 1/2 мил. р., сумма огромная по тому времени и по количеству населенія. Это обширное имущество государей потребовало особыхъ въдомствъ для своего управленія: явились приказы—Дворцовый (Большой Дворецъ), Большая Казна, Большой Приходъ, Счетный, Казенный Дворъ, Царская и Царицына Мастерская, Хлебный, Панафидный, Конюшенный и др. Изъ нихъ Большая Казна была главною кладовой государства. Она пом'вщалась въ Кремл'в. Въ ея подклѣтахъ, съ глубокими погребами и камнесводчатыми подвалами, хранились всв поступленія и всв деньги, ежегодно остававшіяся въ приказахъ. Отсюда же выдавались, въ крайности, большія средства, особенно на военныя нужды. Для провърки Казны и приказныхъ счетовъ состоялъ особый разрядъ подъячихъ.

Все это вѣковое дѣло накопленія казны рушилось въ смутное время. Казна опустѣла — и спѣшили собирать возможно больше съ обнищалаго населенія. Разсылали самыхъ рёшительныхъ людей сборщиками, и все понукали ихъ. А сборщикъ такъ оправдывался передъ царемъ: "Я посадскимъ людямъ не норовиль и сроковъ (отсрочекъ) не даю; я правиль на нихъ твои государевы всякіе доходы нещадно, побиваль на смерть". Чтобы поскоръе обогатить Москву, насильно переводили въ нее именитыхъ людей семьями изъ другихъ городовъ, а скрывавшихся отыскивали съ помощью пушкарей и разсыльщиковъ. Откупа достигли замвчательныхъ размвровъ: чего никогда не бывало — отдавали съ торговъ доходы дворцовыхъ земель, кабаки, квасъ, брагу, сусло, ботвинью, мыло, овесъ, деготь, а также извозъ, бани и другіе мелкіе промыслы. Оброки росли быстро; и они уже не только заменяли натуральныя повинности, но сами становились новымъ налогомъ, котораго не могъ избыть ни служилый, ни бобыль "за худобою". Земли уже рѣдко "обълялись": напротивъ, вдругъ приписывались къ посаду нетяглыя слободы.

казна. 363

Строй казеннаго дѣла, безпорядочный тогда и на Западѣ, потрясенномъ приливомъ метала (Н. И. § 59), представлялъ у насъ особыя затрудненія. Если татарское иго, вызвавшее общую подать для хановъ, дало ему ранній толчекъ, зато быстрый ростъ государства, вѣчныя войны и смуты, да кочеванье населенія разбивали всѣ разсчеты. Нигдѣ не было такого рокового стремленія "избывать тягла", для чего было много способовъ помимо основного — бѣгства: многіе прятались, сами себя лишая правъ, за спиной бѣломѣстца или зажиточнаго тяглеца — поступали въ захребетники, закладни, сосѣди и холопы, иногда даже попадали въ попы и "затесывались" въ стрѣльцы. А между тѣмъ въ Москвѣ отражался и европейскій переходъ отъ природнаго хозяйства къ денежному (Н. И. § 59). Прежде великій князь кормился, какъ вотчинникъ, собственными "путями" (§ 97), все получалъ натурой и издѣльемъ отъ холоповъ своихъ "людскихъ" деревень, которые назывались "задворными", въ отличіе отъ "дворовыхъ" или дворни государя; тотъ же порядокъ былъ распространенъ постепенно на черносошныхъ. Теперь же натура стала перекладываться на денежный оброкъ, сначала въ посадахъ, потомъ и въ деревняхъ. Впрочемъ, это новшество прививалось туго до самаго конца періода и путалось со старымъ порядкомъ.

Трудно опредѣлить съ точностью казенное дѣло того вре-

Трудно опредълить съ точностью казенное дѣло того времени, въ особенности расходы, которые зависѣли отъ любого слова, сказаннаго въ "комнатѣ". Доходы строились по простымъ правиламъ, имѣющимъ въ виду прежде всего выгоды и нужды правительства. Это — окладные сборы, при которыхъ сразу опредъляется общая сумма поступленій. Они дешевы, не требуютъ хорошей описи имуществъ, а между тѣмъ даютъ заранѣе точную цифру каждогодной казны. Они обезпечивались общиннымъ строемъ, съ его круговою порукой и выборными властями, которыя лучше всѣхъ могли выправить сумму, наложенную на ихъ мѣстность безъ всякихъ соображеній объ ея податныхъ силахъ. Окладной порядокъ, связанный съ развитіемъ государства и поглощеніемъ личности народа, распространялся, въ четвертомъ періодѣ, даже на пятинныя, процентныя, деньги, а иногда и на таможни, гдѣ сборщики отвѣчали за недоборъ, что дѣлало возможнымъ переложеніе пошлинъ натурой на оброкъ. Основою обложенія были не лица, которыхъ не учесть, когда они разбредаются розно, а имущество—именно земля, а отчасти и промыслы.

Каждый годъ дума утверждала общегосударственную оклад-

ную роспись или "большую годовую смету", выведенную изъ "приказныхъ смътъ", составленныхъ на основани воеводскихъ "смѣтныхъ списковъ" или отчетовъ за истекшій годъ. Роспись разсылалась по всему лицу земли русской для неукоспительнаго исполненія. И начиналась самая мудреная финансовая задача-"разрубъ, разводъ, разметъ" оклада, причемъ наиболѣе шевелилась стародавняя жизнь общины: дело разруба называлось даже мірскою раскладкой и производилось сельскими старостами да выборными цъловальниками — "разрубными, оброчными" и др. Тутъ происходилъ цълый Содомъ, и возились круглый годъ, кром'в л'втней страды, такъ какъ разныя подати требовались въ разныя времена. Каждому хотелось, если не совсемъ избыть тягла, то свалить его добрую долю на чужія плечи. Люди именитые — "прожиточные, семьянистые, горланы и ябедники" — "воровствомъ и заговоромъ сбавливали съ себя и на молодшихъ накладывали", пользуясь тёмъ, что сами излюбленные цёловальники были не прочь "корыстоваться". Черносошные воевали съ бъломъстцами, стараясь "притянуть" ихъ къ мірскому тяглу. То же норовили сдёлать другь съ другомъ всякіе разряды населенія. Волость боролась съ волостью, а всё онё — съ посадами, которые не выдълялись изъ уъздовъ, а облагались "въ свалъ" съ селами. Наконецъ, выборныя власти были на ножахъ съ воеводами и приказными, которые надзирали за раскладкой, вм вшиваясь въ общинное самоправленіе.

Эта борьба двухъ политическихъ началъ обострялась при взиманіи податей. Оно поручалось тімь же раскладчикамь, а иногда особо выбраннымъ цъловальникамъ и "ходокамъ". Но туть воевода съ приказными уже работали ревностиве, такъ какъ сами желали покорыстоваться насчеть казны да и отвъчали собственною шкурой: не доправить чего воевода — беруть съ него пеню, неръдко съ прибавкой кнута на торгу, ссылки и даже смертной казни. Круглый годъ, частями, отдельными податями свозились казенные сборы въ городъ, во всеувздныя избы, земскую и посадскую, гдв ихъ принимали подъячіе, выдававшіе платежные "отписки" за воеводскою печатью. При недоимкъ не смотръли на то, злостная ли она или по несчастью: каждый недоданный грошъ считался "воровствомъ", и за него ставили на правежъ "нещадно" да отбирали животы. Воевода "правилъ" подати до изнеможенія, "весь день до вечера", а на ночь "металъ" виновныхъ въ тюрьму. Въ случав смерти тяглеца, правили съ его вдовы и дътей, затъмъ — съ остальныхъ

казна. 365

членовъ общины и съ самихъ сборщиковъ. Сборы доставлялись въ Москву цѣловальниками, рѣдко воеводой; еще рѣже насылался оттуда "нарочный сборщикъ".

§ 159. Подати и сборы. — При всей путаницъ даже въ названіяхъ налоговъ, видно, что окладная роспись обнимала основные, постоянные, доходы. Корнемъ ихъ были прямые налоги или собственно подати, а въ простонародъ — тяло (раньше — "тягость"), которое означало подконецъ, какъ и теперь, также надёль, участокъ пашни. Сюда входили всякіе сборы—и натурой, и деньгами, а также издёльныя повинности. Но первымъ дёломъ было поземельное. Обычною единицей обложенія издревле считалась соха (§ 100). Но ея величина мёнялась, возростая съ теченіемъ времени. Въ четвертомъ періодъ считали "московскою", большою, сохой, которая дёлилась на "выти" и означала уже не мъру земли, а количество посъва — "четей" (четвертей) и "десятинъ" 1). Раскладка тягла по сохамъ была самымъ мучительнымъ дёломъ. Приходилось разравнивать его по доходности земель и по разрядамъ владъльцевъ, брать въ разсчетъ качество почвы и тяжесть другихъ налоговъ: само правительство предписывало подданнымъ верстаться самимъ "по животамъ и по промысламъ", т.-е. по тяглоспособности плательщиковъ. Возможной справедливости достигали тъмъ, что клали разное количество земли на соху, которая оттого и была, какъ въ Византіи, не дійствительною мітрой поверхности, а вымышленною пашенною единицей. Землю дёлили на худую, среднюю и добрую: чёмъ хуже она, тёмъ больше шло на соху. Чёмъ меньше падало на мѣстность побочныхъ сборовъ, тѣмъ дробнѣе были сохи: такъ на черныхъ земляхъ на соху приходилось по 400 четей, на вотчинныхъ и дворцовыхъ, обремененныхъ оброками въ пользу пом'ящиковъ и государя, — по 800 и 1.200. Вс эти

<sup>4)</sup> Первоначально соха была мёрой пашни, осиленной хозяйствомъ средней руки. Старая, новгородская, соха состояла изъ трехъ обежъ; а "обжа" — "одинъ человёкъ на одной лошади оретъ" въ теченіе лёта; московская соха была въ десять разъ больше. Въ концё періода въ ней полагалось уже отъ 400 до 1.200 четвертей или вполовину этого десятинъ (десятина—2 четверти или 2.400 кв. саженей). Въ выти считалось около 15 четвертей. Московская четверть равнялась 1/4 бочки; но и она различалась по мёстамъ и временамъ. Вообще она вёсила 4 тогдашнихъ пуда (около 5 нынёшнихъ) ржи, т.-е. была немного больше половины теперешней торговой четверти ржи, вёсомъ въ 9 п. 5 ф. Рожь четвертаго періода соотвётствовала, по вёсу, самой добротной ржи нашего времени. Къ сожалёнію, до насъ не дошли тогдашнія казенныя хлёбныя мёры—клейменныя "четверти, осмины, четверики".

разрубы и разводы окладовъ совершались съ номощью "вервленія": нашня изм'врялась волостными веревками, которыя вносились въ "веревныя книги".

Но соха постепенно замѣнялась вытью, которая имѣла въ виду уже не столько землю, сколько трудовую способность владѣльца. А въ концѣ періода (ок. 1630 г.) выдвинулось подворное обложеніе, вызванное "розрухой" и болѣе выгодное, какъ для правительства, такъ и для народа. Раньше оно встрѣчалось только на посадахъ, рядомъ съ "городскою сохой"; но теперь явились челобитныя о введеніи его и по уѣздамъ. При этомъ обложеніи дворы расписывались по разрядамъ: одна и та же сумма податей падала въ высшемъ разрядѣ на меньшее число дворовъ, чѣмъ въ среднемъ, въ среднемъ—на меньшее, чѣмъ въ низшемъ. Міръ бралъ въ разсчетъ также число работниковъ во дворѣ, сильнѣе накладывая тамъ, гдѣ ихъ было больше. Подворное обложеніе благодѣтельно подѣйствовало на населеніе и возвысило доходы казны.

Собранное такими путями "посощное" составляло главную часть тягла. Остальное заключалось во множествъ разнообразныхъ повинностей, которыя постепенно перелагались съ натуры и издёлья въ денежный оброкъ. Такъ, "тягло къ дворецкому", или дворцовыя барщины, и намъстничь кормъ перешли въ "казначеевы, дьячьи и подъячьи пошлины" и въ оброкъ. Съ появленіемъ струльцовъ возникла новая, "струлецкая подать", а рядомъ собирались старинныя "данныя деньги" — бывшая "дань" татарамъ, которая пріобрѣла государственное значеніе еще въ то время, когда всв другіе доходы казны носили вотчинный отнечатокъ. Къ этой дани подходили "полоняночныя деньги" для выкупа плѣнныхъ, въ особенности же "пятинные сборы" — для войнъ съ татарами, поляками и шведами. Пятинные сборы, которые назывались иногда еще "полтинными, полуполтинными, 10-ою, 15-ою, 20-ою деньгою", напоминаютъ подоходный налогъ; и взимались они даже съ бъломъстцевъ.

Но сохранялось еще не мало натуральныхъ и издѣльныхъ повинностей. Онѣ примыкали главнымъ образомъ къ военному дѣлу. Очень тяжела была сама "ратная" повинность — выставленіе "даточныхъ" или "посохи", отъ которой не были избавлены даже вотчины, помѣстья и монастыри. Посоху "набирали" по требованію обстоятельствъ и на разные сроки. Иногда брали ратника съ десяти дворовъ, а когда и съ двухъ, изрѣдка даже пятаго, третьяго человѣка. Общины

казна. 367

снабжали даточныхъ ратными орудіями-заступами, кирками, да какимъ попало вооруженіемъ. Онъ справляли также "зелейное" дъло — изготовляли порохъ и свинецъ; иногда съ нихъ взимались и даточныя лошади (конскій наборъ). Сверхъ того, тяглецы поставляли припасы на кормленье войска, на полгода, а когда и на цёлый годъ. Они сами возили въ Москву или на мёсто военныхъ дёйствій не только хлёбъ и сухари, но даже соль, мясо, куръ, шубы, и несли жестокія наказанія за мал'єйте упущеніе. Населеніе обязано было также давать постой служилымъ, особенно въ городахъ и монастыряхъ, куда посылались даже кони ратниковъ на покормъ. "Городовое и острожное дѣло" было такою тяжелою повинностью, что нерѣдко населеніе "не шло, чинилось непослушнымъ". Тутъ приходилось и доставлять матеріалъ, и строить "остроги" съ стоячимъ тыномъ, а гдѣ поопаснѣе — цѣлые "города" съ бойницами и деревянными вѣнчатыми стѣнами, обмазанными глиной. Да еще давай разныя деньги—мостовщину, поворотное (на со-держаніе вороть), загонное (на ночные обходы) и т. д. Изуми-тельна тягость "сибирскихъ отпусковъ": такъ какъ служилымъ въ Сибири было не до паханья, то имъ посылали хлѣбъ поморскіе уѣзды—нынѣшнія Архангельская, Вологодская и Вятская губерніи. Зимой привозили его въ Верхотурье; а съ нимъ прі-\*Взжали и плотники, которые рубили суда для его сплава, лѣтомъ, по рѣкамъ, до Красноярска. Тамъ же, въ Азіи, съ инородцевъ взималась поголовная подать, ясакъ (§ 83), —по пяти соболей съ мужчины. Уцёлёла и такая древняя издёльная повинность, какъ ремесленная служба. Ее несли посадскіе—плотники, кузнецы, каменщики и др., которыхъ высылали, по надобности, въ Москву или куда требовалось. Они имъли собственныхъ старостъ и получали жалованье отъ казны; дворы ихъ были объльные. Едва-ли не самою тяжкою повинностью была ямская служба, плодъ татарскаго ига ("ямъ" — потатарски дорога). Населеніе было обязано возить сарайскихъ пословъ и баскаковъ; потомъ оно откупалось "ямскими деньгами". По прекращеніи ига, эти деньги пошли въ московскую казну; а ямщину сталь отбывать особый разрядъ "ямщиковъ", которые жили въ ямскихъ слободахъ на казенныхъ земляхъ, подъ началомъ старостъ, и получали жалованье. Помимо гоньбы, ямская община дёлала дороги, давала подмогу ямщикамъ, кормила провзжихъ чиновниковъ и отводила имъ постои, —все это безъ всякихъ правилъ, по произволу провзжаго. Къ тяглу посадскихъ прибавлялось

полавочное обложение, по правилу: "кто больше торгуеть, тотъ больше и даеть".

Къ неокладными сборами относилась масса косвенныхъ налоговъ или собственно "сборовъ", которые напоминали Западъ своимъ разнообразіемъ и назывались также, какъ тамъ, пошлинами (H. И. §§ 44, 66, 122), т. е. обычаемъ, что пошло по старинв. Увеличились всв прежнія мыта (§ 97), какъ судебныя, такъ и торговыя, для которыхъ всюду стояли внутреннія таможни. Проигравшій тяжбу платиль  $10^{0}/_{0}$  съ суммы иска; съ преступника шла въ казну половина имущества. При продажъ брали помѣрное, поштучное натурой; брали со всего - съ рубля, съ воза и саней, съ куска мяса, съ соли, птицы и рыбы; съ лука, оръховъ, золы и рогожъ; брали за провозъ, за остановку, за складъ и взвѣшиваніе, за проходъ по мосту и т. д. Нѣкоторыя пошлины отдавались, по татарскому образцу, на откупт. Остальныя взыскивались черезъ выборныхъ даможенныхъ головъ и цъловальниковъ" изъ купцовъ, которые отвъчали своимъ имуществомъ за ихъ полность и, подобно откупщикамъ, не щадили торговцевъ.

Казна пользовалась еще многими монополіями или исключительнымъ торгомъ, и именно по предметамъ первой важности: пиво, медъ, хмъль и т. д., а также продажа хлъба за-границу были въ ея рукахъ. Одна казна содержала "кружечные дворы", т.-е. изготовляла и продавала пиво, медъ, водку. Она продавала остатки оброка натурой, и пока не распродасть всего, никто не смёль торговать этими предметами. Запрещалось даже продавать персіанамъ лучшіе міха, чтобы не умалить цёны царскимъ подаркамъ шаху. Наконецъ, изыскивались мелкіе и неуловимые доходы. Такъ, при смѣнѣ намѣстника, старались подольше не присылать новаго, собирая, однакожъ, въ казну кормъ намъстничь. Подготовлялась новая войнаправительство взимало "вспоможеніе", т.-е. безпроцентный государственный долгь, который не возвращался, если даже война не состоялась. При Грозномъ понадобились пищали — явились "пищальныя деньги". Отдаленныя волости не могли поставлять посоху—съ нихъ стали брать "посошныя деньги".

Казна, можно сказать, не упускала ни одного гроша, ни одного человъка. Ея рвеніе и искусство въ извлеченіи доходовъ съ народа, избывавшаго тягла, стали замъчательны къконцу періода. Но въ то же время начиналось улучшеніе казеннаго дъла. Выдвигались выть и дворъ, какъ единицы обло-

женія. Привлекались къ тяглу пом'єщики. Ст'єснялось церковное землевладівніе. Натура и издієлье замізнялись деньгами. Государственное начало брало верхъ надъ вотчиннымъ, новый порядокъ—надъ первобытностью. Ожидалось только улучшеніе ихъ вида и пріємовъ.

§ 160. Войско. — Не менте мучительно и безпорядочно было ратное дъло. Войны собственно не прекращались. Даже въ мирное время население несло береговую службу: каждую весну собирались полки на берега Оки стеречь Русь отъ крымцевъ. Самымъ труднымъ дъломъ было начало войны. Постоянной арміи все еще не было: каждый разъ приходилось заново составлять войско, которое достигало уже иногда полумилліона. Основу арміи попрежнему (§ 98) составляли служилые, именно дворяне и дъти боярскія, тогда какъ бояре занимали высшіе чины. Во главъ ихъ числились московские дворяне (§ 152)богатая гвардія царя и офицерскій штабъ. Но сила была не въ этихъ нарядныхъ неженкахъ, а въ рядовыхъ служилыхъ. Они были обязаны пожизненною службой; и ихъ было уже до 100.000, да каждый выходиль по крайней мере съ двумя людьми съ каждой четверти помъстной земли. Служилымъ изръдка производили смотры. Но ихъ нелегко было поднять въ походъ. Туть было много хлопотъ главному учрежденію, вѣдавшему ратное дѣло-Разряду или Разрядному приказу, гдъ хранились списки служилыхъ людей извъстнаго возраста. Разрядъ разсылалъ по областямъ повъстки о томъ, куда являться служилымъ. Затемъ онъ отправлялъ важнаго царедворца собирать людей по спискамъ и отводить ихъ къ воеводъ. Поспоривши изъ-за мъстъ съ воеводой, царедворецъ таль по служилымъ, отмъчая въ спискахъ "ести" и "нъти". Ни старость, ни бользнь не оправдывали неявки; тъмъ не менъе много пом'вщиковъ оказывалось въ нютяхо, т.-е. откупались у приказныхъ дьяковъ, прятались, нето бъжали съ дороги. Сыскавъ нътчика, стегали его кнутомъ и отправляли въ полкъ; если не отыскивался, держали въ тюрьмъ его дътей, приказчиковъ и крестьянъ, пока не сыщется.

Пока такъ собиралась рать, врагъ вторгался въ наши предѣлы. Оттого воеводамъ приказывалось, въ опасныхъ мѣстахъ, сгонять семьи служилыхъ и ихъ крестьянъ въ городъ, "въ осаду"; кто не шелъ, того били кнутомъ и бросали въ тюрьму. По окончаніи похода, распускали служилыхъ "по волямъ". Но иногда они проживали въ городахъ, особенно

украйныхъ, держа караулы и участвуя въ степныхъ разъ-вздахъ станичниковъ; нето сидёли, съ своими "дворниками", въ своихъ осадныхъ дворахъ, превращая въ нихъ любой дворъ тяглеца за ничтожную плату. Служилые спаряжались на свой счеть. Кормъ въ походъ отпускался имъ деньгами или припасами которые доставлялись подрядчикомъ или обязательно населеніемъ. Но обыкновенно рать сама себя кормила, грабя своихъ же по дорогъ. Болъе зажиточные служилые привозили изъ дому собственныя лакомства: "кошъ" (потатарски — обозъ) состоялъ попреимуществу изъ ихъ коней съ прислугой. Здёсь, въ татарскихъ "вьюкахъ", у нихъ хранились крупы, сыръ, ветчинка, сушеное мясо, соленая рыба, а также походная посуда, труть и огниво; а у посохи (§ 159) сухари и толокно (поджареная овсяная мука), лукъ да чесночокъ. Содержимая насчетъ своихъ бъдныхъ общинъ, посоха была совсёмъ плоха, напоминала легко вооруженныхъ древности (Д. И. § 189). Несмотря на ея многочисленность (до 30.000), ее ръдко пускали въ чистое поле: она употреблялась для осадъ и черной работы. Посоха, въ свою очередь, то-и-дёло оказывалась въ нётяхъ; и общины съ пом'ещиками укрывали бъглецовъ, нуждаясь въ рабочихъ рукахъ.

Были еще "приходцы" или "охочіе" люди — поселенные въ Россіи татары, струльцы и московскіе казаки. Строльцы, этотъ зародышъ постоянной арміи изъ своихъ (§ 123), подбирались изъ разныхъ слоевъ: тутъ были и дворяне, и дъти боярскія, и даже отпущенные холопы дворовые. Они подчинялись собственнымъ головамъ, сотникамъ, десятникамъ, и состояли въ въденіи Стрълецкаго приказа. Ихъ было тысячъ 15. Стрельцы входили въ составъ дворцовой стражи, всюду следуя за царемъ, а въ мирное время исправляли должность полиціи; часть ихъ была разставлена гарнизонами въ пограничныхъ городахъ. Они получали отъ казны жалованье и земли, могли заниматься торговлей и промыслами, проживая въ своихъ особыхъ слободахъ. Въ стрельцы поступали, изъ охочихъ, "добрые и резвые" люди, умѣвшіе орудовать "огненнымъ боемъ": они стрѣляли изъ "самопаловъ" или "ручницъ" (ручныхъ пищалей)—тяжелыхъ, толстыхъ ружей съ маленькою пулькой, съ фитилемъ вмѣсто замка. Московскіе казаки, которыхъ строго отличали отъ казацкой вольницы (§ 116), были также правильнымъ отделомъ русской рати, который все разростался: ихъ насчитывалось уже до 25.000. Имъ давали жалованье и земли; въ ихъ ряды зачислялись бъглые, которыхъ даже увольняли отъ повинностей.

войско. 371

Они жили на рубежахъ юго-восточныхъ степей — въ Рязани, Тулѣ, Смоленскѣ, Черниговѣ и др. Ихъ "станицы", какъ встарь (§ 98), несли, на украйнахъ, "польскую (полевую) службу", которая была теперь строго опредълена: онѣ частью гарцовали по степи, частью стояли "на сторожахъ", наблюдая не только за татарвой, но и за казацкою вольницей. Наконецъ, появились отряды иностранцевъ, которыхъ, впрочемъ, насчитывалось не болѣе 5.000. Сначала, при Грозномъ, это были выходцы изъ Литвы, потомъ голландцы, шведы, датчане, нѣмцы, даже шотландцы, греки и турки, — все охочіе наемники. При Михаилѣ являются еще полки русскихъ ратниковъ, обученныхъ иноземному строю, съ иноземцами-офицерами. Иностранцы завели иаряод или артиллерію. Сначала было лишь нѣсколько неподвижныхъ крѣпостныхъ пушекъ (§ 98) изъ желѣза, въ обручахъ, съ каменными ядрами. Съ Ивана III итальянцы и нѣмцы стали отливать намъ много подобныхъ орудій, а также "пищалей" или маленькихъ пушекъ, съ желѣзными ядрами; а англичане привозили, черезъ Нарву и Архангельскъ, готовый нарядъ. При Федорѣ I русскій литейщикъ соорудилъ Царьпушку. Къ концу періода завелась значительная полевая и осадная артиллерія, и даже съ мѣдными пушками; а "зелье" мы приготовляли уже сами. При нарядѣ состояли "пушкари" и "пищальники", которыхъ набирали въ городахъ, по способностямъ. Они подчинялись Пушкарскому приказу.

Только иностранцы, стрѣльцы, да и то не всѣ, и посоха представляли зародышъ пѣхоты, которою уже щеголялъ тогда Западъ (Н. И. § 44); вообще же наша рать, состоявшая преимущественно изъ служилыхъ, была комиая. Она сохраняла много первобитныхъ свойствъ. Значительно возвысившись надъ азіятскимъ вониствомъ, она еще стояла далеко ниже западной арміи: она наводила страхъ на татаръ, особенно навядомъ: но поляки, ли-

инствомъ, она еще стояла далеко ниже западной арміи: она наводила страхъ на татаръ, особенно нарядомъ; но поляки, литовцы, шведы смъялись надъ нею и побивали ее въ открытомъ бою. Русскіе попрежнему были мастера только отсиживаться бою. Русскіе попрежнему были мастера только отсиживаться въ городахъ, причемъ употребляли еще "Гуляй-городокъ" — летучій лагерь, который живо скрывался въ крѣпости при неустойкъ. Но они не любили ходить на приступы, а вымаривали врага голодомъ и опустошеніями при долгихъ осадахъ; не любили и укрѣплять лагерей, предпочитая отступать при мальйшей опасности. Лишенный обученія, плохо вооруженный, съ такими пушками, что онъ часто разрывались и вредили своимъ же, нашъ ратникъ плоховалъ вездѣ, гдѣ требовались искусство, ловкость, храбрость и стойкость. Онъ отличался скороналительностью ребенка, выносливостью нищаго и силою мускуловъ: нер'вдко онъ ходилъ въ-одиночку на медв'вдя съ одною рогатиной или даже съ дубиной. О строгости военнаго порядка и общаго подчиненія никто не им'влъ и понятія. Воеводы жестоко м'єстничались между собой передълицомъ непріятеля; служилые разсыпались по окрестностямъ на грабежъ, хотя ихъ нещадно били за то кнутами на торгу; при взятіи непріятельскаго лагеря происходила всеобщая потасовка.

Вотъ идетъ московская рать. Она распоряжена уже не на четыре (§ 59), а на пять полковъ — большой, правая, лѣвая рука, передовой и сторожевой; а въ каждомъ полку нъсколько "сотенъ" или отрядовъ ратниковъ по убздамъ. Въ челъ каждаго полка вдетъ свой воевода, назначаемый, по порядку мъстничества, изъ думцевъ знатнъйшихъ родовъ, хотя бы и неспособный. Онъ вдетъ щеголевато и спъсиво, увъренный въ наградъ-въ золотой овальной деньгѣ-медали. Воевода въ полномъ блескъ вооруженія. На немъ островерхій стальной "шеломъ" или "шишакъ" и жельзный "доспьхъ" — кольчуга, "панцырь", "бехтерецъ" съ стальными дощечками, а иногда и "зерцало" (латы изъ булатныхъ досокъ), стальные же наручи и наколенки (§ 80). Сверхъ доспъха нарядная ферязь изъ бархата; а подъ нимъ атласный подлатникъ -- кафтанъ на ватъ или шерсти. Въ рукахъ у него сабля, копье, иногда кистень; за поясомъ длинный ножъ; за плечами татарскій "саадакъ" (лукъ) и колчанъ со стрълами. Подъ нимъ играетъ ръзвый "аргамакъ" — турецкій или ногайскій конь. Подл'я воеводы двигаются "набаты" или "литавры" (родъ мъдныхъ котловъ, обтянутыхъ кожей) и множество музыкантовъ; мѣдныя трубы, сурны (дудки), бубны поднимали ръзкій шумъ и наводили уныніе своимъ однообразіемъ. "Ставка" (шатеръ) воеводы выдёлялась своей величиной и богатствомъ; а у царя она покрывалась золотою пеленой, убиралась жемчугами и узорочьемъ. Посл'в воеводъ красовались сотенные "головы" — офицеры изъ лучшихъ служилыхъ своей сотни или изъ московскихъ дворянъ. Голова, какъ и всякій зажиточный служилый, подходилъ съ виду къ воеводъ, но обыкновенно довольствовался жельзною шапкой, стрылами, саблей да кистенемъ. Сыдло у него татарское-высокое, съ короткими стременами. Тяжело, неуклюже, поджавши ноги, сидить онъ махиной, на понуромъ дробномъ меринъ, который шагаетъ, безъ подковъ, на легкой уздъ, пропитываясь подножнымъ кормомъ; а у слуги въ поводу

запасный конь <sup>1</sup>). Мелкопомѣстный служилый приближался видомъ къ своимъ людямъ, которые нерѣдко были вооружены одною рогатиной и носили простыя, но толстыя шапки и



Московскіе воины 16-го вѣка.

такіе же кафтаны. Только "нарядъ" имѣлъ внушительный, европейскій видъ; да стрѣльцы, съ саблями и бердышами (сѣкирами),

<sup>1)</sup> Нашъ рисунокъ взятъ изъ Герберштейна, только немного уменьшенъ. Это—служилые люди временъ Василія III (§ 119). На нихъ "тегиляи"—очень толстые стеганые кафтаны, замѣнявшіе кольчугу, съ короткими рукавами и высокими воротниками вмѣсто бармицы (§ 80). Ихъ желѣзныя шапки и стремена разукрашены повосточному. Столь же красивы узорчатые саадаки и колчаны. У каждаго всадника въ рукахъ длинная узловатая плеть, на боку широкая сабля. За поясомъ у него кистень —желѣзное яблоко съ острыми шишками на ремнѣ или на желѣзной цѣпи, прикованной къ древку; а на древкѣ шнурокъ, чтобы вѣшать кистень на руку, какъ плеть. Иностранцы изумлялись, какъ ловко нашъ ратникъ справлялся съ такою

шли стройно и молодцовато, разсчитывая на серебряную медаль. Но позади илелась толной посоха — голодная, полуодѣтая, съ тоноромъ, а зачастую и съ одною рогатиной или дубинкой. Такъ подвигалась московская рать безпорядочнымъ таборомъ. Если врагъ выросталъ передъ нею въ чистомъ полѣ, она столь же безпорядочно, поазіатски бросалась на него съ гикомъ и ревомъ, какъ бѣшеная; но если непріятель выдерживалъ, тотчасъ разсыналась. Еще пѣхота иногда выказывала стойкость. Конница же съ самаго начала словно говорила врагамъ своимъ видомъ: "бѣгите, нето мы побѣжимъ".

При всѣхъ своихъ недостаткахъ, московская рать уже начинала спорить съ западнымъ войскомъ по своей многочисленности, а подконецъ и по задаткамъ улучшенія. Но о флотть еще не было и помину. Впрочемъ, и тутъ "розруха" остановила мысль, мелькавшую наканунѣ: Грозный пробовалъ, съ помощью иностранцевъ, завести кораблестроеніе то въ Архангельскѣ, то въ Астрахани; но онъ не имѣлъ удачи.

§ 161. Великорусскіе казаки.— Въ четвертомъ періодъ развилось еще казачество, это зерно знаменитаго "иррегулярнаго" войска. Оно было плодомъ великихъ переселеній русскаго племени (§ 150).

Еще въ началѣ періода, тотчасъ за Воронежомъ разстилалась степь на необозримое пространство къ юго-востоку; конь съ трудомъ пробирался сквозь травяной уборъ этой пустыни, гдѣ лишь изрѣдка мелькали кочевья ногайцевъ. А въ половинѣ 16-го вѣка здѣсь уже стояла твердою ногой донская казацкая вольница (§ 116), пуская свои отрасли до Терека, Яика и Камы. Донщы набрались изъ самой сердцевины Московскаго государства, съ Оки; а подконецъ къ нимъ забѣгали и малороссы отъ притѣсненій поляковъ: эти гости нерѣдко приходили, на лодочкахъ, моремъ вверхъ по Дону, ускользая отъ грузныхъ турецкихъ кочермъ. Встрѣчались и переселенцы изъ татаръ. Въ концѣ періода донцы могли выставить тысячъ пять оружныхъ молодцевъ. Они раздѣлялись на "низовыхъ" и "верховыхъ";

кучей разныхъ орудій въ рукахъ. Малорослые, но крѣпкіе, выносливые кони нашихъ всадниковъ—въ наборной сорув, повосточному. Богачи щеголяли убранствомъ коней, какъ въ Шехерезадъ. Они покрывали ихъ гривы сътками изъ пряденаго серебра и золота; сѣдла и узды обтягивали бархатомъ, парчей, усыпали драгоцънными каменьями, особенно бирюзой. У иныхъ щеголей татарскій "чапракъ", съ узорочьемъ и бахрамой, покрывалъ всего коня; а пногда его замѣняла тигровая или леопардовая кожа.

границей между тѣми и другими служило большое село Раздоры, при впаденіи Донца въ Донъ. Низовые считали себя старшими. У нихъ, въ Черкаскѣ, было и главное управленіе казаковъ — войсковой атаманъ, есаулы и сотники, для письмоводства войсковой дьякъ. Но власть этихъ старшинъ, въ особенности атамана, съ его чародѣйкой — "насѣкой" (трость), была велика только при исполненіи всеобщихъ приговоровъ да во время войны. Они избирались на годъ "кру́гомъ", этимъ казачьимъ вѣчемъ, гдѣ всякій могъ участвовать, становясь въ кружокъ на "майданѣ" (потатарски — площадь), и гдѣ, какъ на сходкѣ, требовалось единогласіе, бывало шумно и доходило до потасовокъ. Здѣсь голосъ самого атамана имѣлъ не больше значенія, чѣмъ мнѣніе послѣдняго казака: "у насъ большихъ нѣтъ; всѣ мы равны", говорили донцы москвичамъ. Войско раздѣлялось на станицы, которыя управлялись станичными атаманами и имѣли "становыя избы". Были и "городки" — остроги съ двойнымъ плетнемъ, среди болотъ, или на островкахъ. Бездомные удальцы ютились въ "зимовищахъ" — шалашахъ и землянкахъ, откуда они уходили, по веснѣ, на добычу.

Донцы не признавали никакихъ стъсненій. Они свободно занимали всякія пустыя "юрты" (потатарски—земля); отлучались, куда хотъли и когда угодно. У нихъ не было и духовенства. Бракъ и разводъ состояли въ простомъ заявленіи кругу: сначала даже было мало женатыхъ, пока молодцы не обзавелись пленными татарками, турчанками и черкешенками. Донцы были связаны кръпкими узами товарищества и побратимства. Этотъ духъ сказывался не въ одномъ общинномъ землевладении, которое они вынесли изъ Руси: казаки всёмъ дёлились между собой, всегда выручали другъ дружку. Они вообще проводили время вмёстё, собираясь въ кружки то на майданахъ, то въ становыхъ избахъ: здъсь кто правиль оружіе, кто чиниль тенета или вязаль съти, кто налаживаль соху; и всё растабарывали о лихихъ походахъ да объ удалыхъ дёлахъ. По праздникамъ—скачки, татарскія джигитовки (гарцованье на конё), стрёльба въ цёль, гоньба на "каюкахъ" (потатарски—лодки). Зассорится пылкая молодежь старики мирять: иной разъ самъ атаманъ повалится въ ноги соперникамъ, прося ихъ не порочить товарищества, не ѣздить тягаться въ Черкаскъ. Зато донцы были подозрительны и недовърчивы ко всему чужому: они даже запорождевъ окружали почетнымъ карауломъ и не пускали въ Черкаскъ. А съ врагами они были жестоки, какъ разбойники. Ограбление и избіе-

ніе купцовъ и пословъ, какъ азіятскихъ, такъ и русскихъ, были обычнымъ дёломъ. Оттого уже Годуновъ собирался расправиться съ ними, какъ вдругъ разразилась смута, когда ка-заки распоряжались Русью "грубнъе Литвы и нъмцевъ" (§ 138). Особенно свиръпствовали донцы, избивая даже всъхъ плънныхъ, въ въчныхъ стычкахъ съ азовцами, а подконецъ и съ калмыками, прикочевавшими изъ-за Волги въ задонскія степи. Но у нихъ же замъчались признаки гражданственности. Они приближались въ городской жизни и богатели отъ мирныхъ занятій. Они даже торговали, сбывая русскія произведенія въ Азію, а азіатскія издёлія—въ Москву; покупали же себё хлѣбъ, оружіе, суда. Но главнымъ ихъ пропитаніемъ было рыболовство да скотъ, который самъ находилъ себъ подножный кормъ и зимой на этой благодатной почвъ. Въ концъ періода донцы азовскимъ подвигомъ (§ 146) какъ бы хотели показать свое значение для Руси и расплатиться съ нею за свои прегръшенія въ смуту. Й народная пъсня запечатльла его, съ благодарностью, на въчную память: въ глазахъ русскаго донцы были роднымъ отпрыскомъ и одною изъ надеждъ страны.

Донцы кучами пробирались и въ Поволжье, гдв они сливались съ другими бъглецами изъ Московскаго государства. Такъ образовались волжские казаки, особенно послъ покоренія Казани, когда переселеніе устремилось сюда. Здёсь дёло пришельцевъ облегчалось твмъ, что не требовалось очищать целину отъ лесовъ и болотъ, какъ на съверъ: садились по опустълымъ селамъ, которыхъ осталось множество послѣ бѣжавшихъ или истребленныхъ туземцевъ. Волжскіе казаки быстро усилились: они до того смёло обижали царскихъ пословъ и грабили купеческіе караваны, что, послѣ Грознаго, правительство стало особенно усердно строить города въ томъ краю — Самару, Уфу, Царицынъ, Саратовъ и др. Средоточіями волжцевъ служили Переволока и Самарская Лука. Здёсь добычникамъ привольно было строить свои орлиныя гнезда, скрытыя въ лесахъ, и пещерахъ, среди горныхъ утесовъ. На Лукъ и теперь есть села Ермаковка и Кольцовка: по преданію, это-становища героевъ завоеванія Сибири (§ 128).

Между тёмъ какъ эти удачники спаслись отъ опалы царя всенародною заслугой, ихъ товарищей постигъ разгромъ. Грозный послалъ ратныхъ людей противъ "воровскихъ казаковъ" на Волгѣ. Разбитые казаки бросились въ разныя стороны. Съ полсотни укрылись въ густыхъ камышахъ у устьевъ Яика. От-

сидъвшись тамъ, они стали подниматься вверхъ по ръкъ, истребили столицу ногайцевъ, Сарайчикъ, и продвинулись до того мъста, гдъ Яикъ поворачиваетъ на востокъ. Здъсь они стали яшикими казаками, признавъ власть московскаго царя на льготныхъ условіяхъ: уральское войско основываеть свои права на грамотъ Михаила Өедоровича, которая впрочемъ сгоръла при Петрѣ І. Новые казаки начали быстро утверждаться. Тотчасъ соорудили городокъ, а когда татары разорили его невзначай, построили новый — Яицкъ (теперь Уральскъ). Сюда стекалось много донцовъ, бътлыхъ изъ Руси и татаръ съ Кубани. Разселялись по правой сторонъ Яика, въ благодатномъ краю, гдъ шумѣли первозданные лѣса, покоились тучные залежи дѣвственнаго чернозема, зеленъли неоглядныя пастбища, а главное-неслась величавая горная река, полноводная и многорыбная, сопровождаемая безчисленными ериками, затонами и озерами. Яикъ, впадавшій тогда въ море множествомъ рукавовъ, протоковъ, тихихъ заводей, густо поросшихъ камышемъ, былъ кормильцемъ казаковъ. Они сначала жили, помимо грабежа, рыболовствомъ, которое не потеряло значенія до нашихъ дней, тімь боліве, что сбыть рыбы быль обезпечень близостью приволжскихь городовь. Потомъ стали заниматься еще коневодствомъ и хлъбопашествомъ, усыная черноземныя мъста зимовками и хуторами. Яицкіе казаки упорядились такъ же, какъ ихъ старшая братья — казаки донскіе и волжскіе. Это была та же вольная община, съ атаманомъ, есаулами и кругомъ, на который сзванивали всъхъ. И здъсь все было общинное - земля, пастбища, сънокошение и даже рыболовство, сохранившее этотъ видъ до сихъ поръ. Только на Яикъ больше сохранялось первобытныхъ чертъ, чёмъ на Дону. Здёсь долго не развивалась городская жизнь, съ ея неравенствомъ состояній, но также съ ея образованностью. Здёсь неизвёстна была грамотность: кругъ отвѣчалъ словесно на обычный вопросъ— "любо-ль, нелюбо?" Яицкіе казаки славились не только удалью, но и грубостью. Они любили буйныя забавы и выпивку; женщина была у нихъ рабой; грабежи не прекращались. Но въ глазахъ русскаго эти гръхи искупались въчною и молодецкою борьбой со всякими инородцами, которые неслись къ намъ изъ Азіи, какъ тучи саранчи.

Въ четвертомъ періодѣ вполнѣ развилось малороссійское казачество (§ 116); но оно принадлежало Польшѣ.

§ 162. Бояре. — Наряду съ засиліемъ самодержавія (§ 151), главнымъ отличіемъ четвертаго періода нашей исторіи служить

развитіе высшаго сословія, съ которымъ прямо связана судьба крестьянства. Въ общественномъ быту, то была пора боярская попреимуществу: красною нитью проходить по ней вопросъ о судьбѣ нашей знати. А такъ какъ всеподавляющею силой становилось самодержавіе, то дѣло сводилось къ вопросу политическому — къ борьбѣ между боярствомъ и престоломъ. Оттого четвертый періодъ былъ какъ бы сплошнымъ смутнымъ временемъ (§ 112).

Эта борьба была неизбѣжна, какъ и на Западѣ (§ 109). Боярство было пережиткомъ удъльнаго строя, съ его первобытною раздробленностью, съ кучей дворянскихъ гнёздъ, этихъ опричиннъ (§ 97), гдё сидёли все государи-вотчинники. Здёсь коношились старыя преданія. Брать Василія III (§ 119), Юрій Ивановичь, быль еще удёльнымь княземь. До половины 16-го въка встръчались вельможи, которые сидёли въ своихъ бывшихъ удёлахъ, носившихъ ихъ имя (князья Микулинскіе въ Микулинскомъ убздів), и пользовались верховною властью, раздавая жалованныя грамоты, выставляя собственные полки. Но сначала эти преданія жили безсознательно, тускло, какъ искра тлветъ подъ пепломъ. Ихъ не расшевеливаль новый порядокь вещей, служившій отрицаніемь удъльнаго строя. Еще слабая и столь же безсознательная верховная власть осторожно, лишь по нуждь, вводила "московскій обычай". Въ высшемъ управленіи долго сохранялись пережитки мѣстныхъ учрежденій: въ 16-мъ вѣкѣ въ Москвѣ были "дворцы" (приказы) Новгородскій, Тверской и др., съ своими дворецкими. Пріобр'втая новыя княжества, Москва не сразу сливала ихъ съ собой: цари посыдали туда своихъ сыновей съ титуломъ великихъ князей, ограничивая ихъ во внъшнихъ сношеніяхъ и въ правъ бить собственную монету. Иногда "княжье" назначалось въ намъстничество туда, гдъ оно занимало столы. Нъкоторые Рюриковичи присоединяли къ фамиліямъ наименованія своихъ прежнихъ удъловъ (Ромодановскіе-Стародубскіе и др.). Бояре получали, среднимъ числомъ, четей по 200 земель въ помъстья и жалованья по 1.000 р.; и эти оклады увеличивались, по милости государя, при особой выслугъ. Сверхъ того, они пользовались воеводскимъ кормленіемъ и вотчиннымъ судомъ и расправой. Правительство не касалось даже мъстничества, при всемъ вредѣ этого прибѣжища боярской спѣси: государи часто даже самолично разбирали эти счеты. Недалекіе бояре воображали, что все идетъ постарому, и ударились въ погоню

БОЯРЕ. 379

за личными выгодами, которая была нелегка при ихъ наплывъ въ Москву. Не замѣчая, что этотъ же наплывъ поднимаетъ самодержавіе, они даже гордились обширностью и богатствомъ своей Руси. Такъ, въ концѣ третьяго періода, боярство превращалось въ служилое сословіе и даже на перебой выслуживалось передъ великимъ княземъ (§ 99).

Безсознательный миръ между различными укладами жизни былъ нарушенъ, когда Русь собралась, низвергла татарское иго и даже перешла въ наступленіе на Западъ. Представитель такой силы, московскій князь, почуялъ главную потребность страны (§ 118). Западное вліяніе, съ византійскими преданіями, уяснило ему его новое положеніе. Съ тѣхъ поръ самодержавіе словно спѣшило жить: въ своей страсти изглаживать слѣды удѣльнаго строя, оно даже видѣло опасность, гдѣ ея не было, по русской пословицѣ—у страха глаза велики. Лихорадочная дѣятельность Грознаго, его опричнина означала ломиться въ открытую дверь. Власть отчасти сама создавала изъ бояръ политическую силу.

Боярство встрепенулось: пробудились его дремавшія преданія. И на немъ отражалось сближение Руси съ Западомъ: польское вліяніе уясняло ему его роль (§ 125). Боярство пользовалось обстоятельствами. Войны и усложнение государстваеннаго наряда дёлали его необходимымъ: хотя власть рано оцёнила значеніе людей снизу (§ 151), ихъ было еще мало. На самомъ Верху порядокъ еще не наладился, тъмъ болъе, что частые браки и разводы государей вели къ кознямъ между родственниками ихъ женъ: Василій III молился, умирая, о "земскомъ строеніи" (§ 121). А съ Ивана III началось вырожденіе племени Рюрика, къ которому вело поведение самихъ его главъ (§§ 114, 119, 121, 127). Боярамъ случалось даже управлять Русью за малолетствомъ государя (§ 121). Безъ нихъ не обходится никакое дёло государское. Они, какъ тёнь, слёдують за верховною властью, въ качествъ ен совътниковъ и исполнителей. При выёздё царя, имъ "приказываютъ" Москву и царицу. При вънчаніи государей на царство, они стоять на "чертежномъ мъстъ" — возвышение въ 12 ступеней въ Успенскомъ соборъ. Они "дядьки" (воспитатели) царевичей, а ихъ жены — "мамы" при высочайшихъ дътяхъ (§ 152).

Самый наплывъ знати въ Москву способствовалъ зарожденію политическихъ притязаній въ ея средѣ. Уже въ концѣ прошлаго періода, княжье и старые бояре образовали матерые "роды"

(§ 99). Когда повалили отовсюду новые выходцы, стараясь "заважать" ихъ, роды начали стремиться къ замкнутости: съ конца 15-го в. они принимаютъ фамиліи, которыя отчасти были связаны съ родовыми печатями. Такъ какъ новички брали дарованіями и личною выслугой, то старики выдвигали происхожденіе, преданіе, какъ право на исключительное унаслѣдованіе своихъ льготъ. А потомъ и выходцы старались превратить личныя льготы, которыми привлекалъ ихъ государь (§ 118), въ сословныя преимущества. Отсюда пресловутое мыстничество (§ 123).

Это явленіе, блёдное подобіе котораго можно видеть Франціи (Н. И. § 104), уходить въ глубокую древность, къ самому началу боярства: раньше Москвы, въ Рязани, Нижнемъ и въ другихъ удълахъ встръчаются мъстнические суды, съ ихъ "правыми" грамотами; еще въ 14 в. каждый прівзжій бояринъ поднималь вопрось о своемь "мъстъ" среди туземныхъ товарищей. Ему указывалось мѣсто, по его богатству и вліятельности, а главное - по "отечеству", по породъ: родовитому было "невмѣстно" стоять ниже иного безроднаго проходимца, который далеко не былъ ему "въ версту." Потомки и цёплялись за это мъсто: на его основании "держали счеты", если только они не нарушались опалами или преступленіями. Сначала эти счеты велись по "памятямъ" бояръ-старожильцевъ. Иванъ III учредилъ "разряды" или "государевы разрядныя книги" т.-е. списки всякихъ служебныхъ назначеній - военныхъ, гражданскихъ и дипломатическихъ. При Василіи III мъстничество — уже установленіе: вчиналось много "счетныхъ дълъ", и возникъ Разрядо въ смыслъ приказа (§ 156). Здёсь-то велись разрядныя книги, по мёрё того какъ кочующіе бояре и вольные слуги превращались въ холоповъ московскаго государя. Если онъ утратились за первые полвѣка, зато сохранилось много списковъ у частныхъ лицъ, которыя любили "справливать" ихъ въ свою пользу по памяти, а иногда даже по лътописямъ и разнымъ грамотамъ. Разрядъ составилъ (1555 г.) и "Государевъ Родословецъ" изъ 43 главъ, или послужной списокъ родовитыхъ бояръ, съ котораго делалось также много частныхъ списковъ, съ присоединеніемъ такихъ сказокъ, какъ: "выбхалъ изъ Прусъ" и т. под. Съ этими родословцами связано появленіе фамилій. Въ 16-мъ в. все рѣже и рѣже лицо опредъляется только именемъ и отчествомъ, съ присоединеніемъ иногда имени дѣда (Иванъ Петровичъ Борисовъ): подлъ ставится прозвище, съ окончаніемъ на "овъ" для прозвищъ мужескаго рода и "инъ" — для женскаго (Волковъ,

БОЯРЕ. 381

Лисицынъ). Фамиліи стали такимъ же почетнымъ отличіемъ бояръ отъ простыхъ смертныхъ, какъ прежде "вичъ".

По Родословцу и разряднымъ книгамъ установилось цёлое чиноначаліе знати. І разрядь—служилое княжье или титулованное боярство, и именно потомки великихъ князей (Патрикъевы, Мстиславскіе, Бъльскіе, Шуйскіе, Долгоруковы, Волконскіе, Ромодановскіе, Одоевскіе, Вяземскіе, Ръпнины, Щербатовы и др.). Несмотря на свое позднее появленіе, они занимали первое мъсто при московскомъ дворъ. Цари особенню жаловали не столько своихъ родныхъ Рюриковичей, сколько литовскихъ князей (Хованскіе, Голицыны, Куракины, Трубецкіе и др.) да разныхъ инородцевъ (Урусовы, Мещерскіе, Юсуповы, Имеретинскіе и др.): въ походахъ ихъ ставили въ челѣ рати. Изъ нетитулованныхъ въ І разрядъ держались только Кошкины (§ 129), да и то съ трудомъ. И разрядъ—потомки крупныхъ удѣльныхъ князей (Курбскіе, Глинскіе, Холмскіе, Оболенскіе, Воротынскіе и др.), а также главные изъ нетитулованныхъ (Воронцовы, Юрьевы, Бутурлины и др.). III разрядь — потомки мелкихъ удѣльныхъ князей (Прозоровскіе и др.) и второстепенные изъ простыхъ бояръ (Сабуровы, Морозовы, Шеины, Шереметевы, Годуновы, Салтыковы и др.). Каждый изъ разрядовъ стремился къ наслёдственности. Имъ соотвётствовали вначалё думскіе чины (§ 154). "Думные бояре" или старъйшіе думцы, это-попреимуществу княжье. Они были избавлены отъ телесныхъ наказаній; за оскорбленіе ихъ взыскивалось особенно строго; служилые даже высокихъ чиновъ слъзали съ коня передъ ними и били имъ челомъ; народъ, съ которымъ они обходились отечески, не отдёляль ихъ отъ царя въ почестяхъ, считаль ихъ своими "промышленниками", попечителями. Въ началъ періода, въ дум в подлъ бояръ появляются окольничіи (§ 152), которые не имѣютъ ничего общаго съ бывшими "около" великаго князя ца-редворцами (§ 97): это — гнѣздо стараго московскаго боярства. Но такъ какъ половина боярства все-таки не попадала въ думу, то прибавили "думныхъ дворянъ". Это — дъти боярскія, "княжата" и бояре по "отечеству", но не по разряду или службъ; это — потомки "захудалыхъ" (не двигавшихся по службъ) княжескихъ и боярскихъ родовъ (Ржевскіе, Татищевы и др.).

Такъ, съ виду боярство напоминало немного западную аристократію (Н. И. §§ 45, 100). Оно даже начинало задумываться, обнаруживать проблески сословнаго сознанія, подъ за-

паднымъ вліяніемъ. Въ глазахъ родовитыхъ писателей, Патрикъева и Куроскаго (§§ 119, 122), московские государи—"издавна кровопійственный родъ", который "губилъ своихъ братьевъ ради ихъ убогихъ вотчинъ", а Софья и Елена (§§ 114, 121)— "чародъйка" да "жена законопреступная", заводчицы смуты на Руси. Бояре почуяли врага и въ такомъ иночествъ, какъ "вселукавые и многостяжательные мнихи, глаголемые осифлянами" (§ 115). Они не знали, какъ проклинать Санина, этотъ "соблазнъ и смѣхъ всему міру", который принесъ столько зла своими "шептаніями" на Верху. Оттого они недолюбливали обогатившихъ монастыри "мужиковъ сельскихъ" или чудотворцевъ. Ихъ ненависть возбуждали "писаря" или дьяки, эти дъти народа. Боярамъ претила и "автокефальность" (самостоятельность) русской церкви, потому что она подчиняла ее престолу. Наконецъ, описывая ужасы власти, они пророчествовали о смутъ, о гибели династіи, о частой смінь царей, о возстаніи чина на чинъ. Но все это была одна безполезная воркотня. По существу, боярство было ничтожествомъ. До самаго прекращенія Рюрикова племени на московскомъ престолѣ, оно не пошло дальше этихъ немногихъ озлобленій, думскихъ чиновъ да мъстническихъ пререканій. Цілью его жизни была одна боярская спъсь: каждый матерой бояринъ только и смотрълъ, какъ бы свой же братъ не "утянулъ" изъ "чести" его рода, да ухищрялся изсмыслить родословное "древо" позабористъе. Никто не думаль объ обезпечении сословныхъ выгодъ, о дружной политической борьбъ, въ виду растущаго самодержавія.

§ 163. Борьба и крушеніе боярства. — Пока бояре ворчали и усов'ящивали втасть, она д'ялала свое д'яло неотступно, и ч'ямъ дальше, т'ямъ р'яшительн'яе. Уже Иванъ III вышель безпощаднымъ поб'ядителемъ изъ борьбы, проникавшей до глубины устоевъ (§§ 114, 118). При немъ начались казни вельможъ и частью "отписываніе" вотчинъ въ казну, частью ограниченіе ихъ насл'ядственныхъ правъ. Тогда же падало право отъ зда, на которое уже въ конц'я третьяго періода "опалялись" московскіе государи: прежде они грабили вотчины отъ здчиковъ, теперь вышелъ указъ объ отобраніи ихъ въ казну. Иванъ III даже бралъ съ подозрительныхъ бояръ записи о неотъ зд'я и содержалъ ихъ подъ стражей, хотя еще не было закона о неотъ зд'я и возвращавшіеся принимались съ ничтожнымъ наказаніемъ. Онъ облегчилъ задачу своему сыну и т'ямъ, что, съ паденіемъ Новгорода, могучій бояринь этой



общины уже не стояль передь московскимь вельможей соблазнительнымь примъромь (§§ 51, 113). Немудрено, что Василій III совсьмь губиль зародыши боярскихь притязаній. При немь посльдній удьльный князь пошель въ тюрьму, сопровождаемый насмышкой московскаго юродиваго (§ 119); а бояре благодарили самодержца за "исправленіе", когда удостоивались отъ него побоевь, и считали высшимь несчастьемь, если онь, за какую-нибудь "встрычу" (возраженіе) въ думь, "отнималь у нихь свои государскія очи", воспретивши имь "съблажать со двора" (домашній аресть). Василій могь перваго боярина низвесть на степень послыдняго смерда.

Боярство уже подсыкалось подъ корень: выдвигались низшіе слои общества. Противъ княжья и матерыхъ бояръ выставлялись княжата и дыти боярскія, подъ видомъ думныхъ дворянъ. Вскорь

княжата и дети боярскія, подъ видомъ думныхъ дворянъ. Вскоре сюда примкнула всякая неразрядная мелочь, которая всёмъ была обязана государю и получала отъ него за службу уже не вотчины, а пом'єстья. Это— "новики", выскочки, больше изъ "поповства" да "всенародства",—Сукины, Поджогины (§ 119) и т. под. Иванъ IV говорилъ, что "взялъ" Адашева (§ 122) "отъ гноища, отъ нищихъ и отъ самыхъ молодыхъ людей". Выскочки терли лямку, начиная съ подъячихъ, занимая самыя хлопотливыя и черныя должности (печатники, казначеи, стряпчіе, начальники самыхъ рабочихъ приказовъ), пока поднимались до думнаго дьяка, думнаго дворянина, иногда даже до окольничаго (Адашевъ, Щелкаловъ). Эти мастера приказныхъ дълъ становились все необходимъ управление было уже сложною и замысловатою машиной, а бояре знали только старый немудреный навыкъ; да они часто и уъзжали изъ Москвы намъстничать по городамъ или воеводствовать надъ полками. Такъ, у насъ, какъ и на Западъ (Н. И. §§ 45, 100), подлъ родового вельможества выросла служебная, правительственная знать. вого вельможества выросла служебная, правительственная знать. Въ то же время боярская дума затемнялась "комнатой" (§ 154). Званіе "комнатнаго", "ближняго" человѣка становилось особою "честью", доставляло право "видѣть очи государевы", котораго были лишены "рядовые" бояре; а оно давалось сначала спальникамъ да стольникамъ, т.-е. боярскимъ дѣтямъ, потомъ и неразрядной мелочи. Словомъ, царь произвольно "думу сказывалъ", т.-е. словесно жаловалъ думные чины, сообразуясь развѣ только съ возрастомъ: дума была буквально совѣтомъ старцевъ, сенатомъ. А отъ чина зависѣло все—и должность, и оклады помѣстнаго и денежнаго жалованья помъстнаго и денежнаго жалованья.

На такое-то боярство "опалился" Грозный, принявъ себя за орудіе Провидінія для искорененія "изміны вельможь" (§ 125). Онъ не только буквально истребляль бояръ, но даже многимъ запрещалъ жениться. Онъ окончательно подрывалъ кормленіе, которое ограничивалось уже въ третьемъ період' уставными грамотами, гдв опредвлялся списокъ доходовъ, а населенію давалось право челобитья, въ случав превышенія его; Грозный сократилъ судныя пошлины кормленщика, а мъстами передалъ судъ выборнымъ властямъ (§ 123). Иванъ IV искоренилъ и право отъвзда: онъ бралъ не только записи съ подозрительныхъ бояръ и "поручныя" съ ихъ присныхъ, но даже "подручныя" съ тѣхъ, которые ручались за поручителей. При немъ случился небывалый соблазнъ: воеводы, поссорившись изъ-за мъстъ, не пошли на непріятеля; царь послаль дьяка да дворянина начальствовать надъ полками и подчинилъ имъ соперниковъ. Послъ опричнины, слёды верховной власти бояръ въ вотчинахъ стали нев вроятнымъ преданіемъ. Но сама опричнина была такимъ же возвратомъ къ старинѣ (§ 151), какъ титулы "царь казанскій, царь астраханскій", или какъ зав'єщаніе уд'єла младшему сыну. Она-плодъ личнаго раздраженія и державной спеси больного челов вка. То была опала на весь народъ: "жаловать своихъ холопей мы вольны, а и казнить ихъ вольны же", восклицалъ Грозный, подобно удъльному державцу или вотчиннику. И въ его синодикъ, рядомъ съ боярами, красуются подъячіе, монахи, псари, мастеровые - вообще "скончавшіеся христіане мужескаго, женскаго и дътскаго чина"; и летъли головы самихъ заправиль опричнины (§ 127). Этотъ "опричный" всъмъ (чужой, сторонній) царь только устами поминаль иногда "людей Божінхь, бъдныхь и немощныхь": "мы вась, страдниковь, приближали", писалъ онъ Васюткъ Грязному. На дълъ же онъ оставиль Русь въ управленіи бояръ. Они нужны были самодержавію, какъ помощники въ судѣ и расправѣ, какъ воеводы, сами выставлявшіе иногда цёлые полки, какъ союзники въ дёлё прикрѣпленія крестьянъ и отмѣны монастырскаго землевладѣнія. Грозный только способствоваль расторженію этого союза. Онъ расшевелилъ удъльныя преданія бояръ. Опричнина и связанное съ нею вырождение племени Рюрика на московскомъ столъ уяснили имъ ихъ политическую задачу. Бъгство бояръ изъ Москвы въ Польшу усиливало западное вліяніе, которое и безъ того производило умственное броженіе, благодаря наплыву иностранцевъ. Тогда-то разыгрывалась спесь бояръ. Они по западному, словно державцы, завели свои гербы и родословцы, производя себя, по примъру царя (§ 151), "изъ прусъ, изъ нъмецъ" и даже изъ Рима (Римскіе-Корсаковы).

Со смертью Грознаго начинаются высшія притязанія бояръ. Они борятся уже не за роль временщиковъ, а за основаніе новой династіи изъ своей среды. Въ 1598 г. имъ казалось, что русскій престолъ, подобно польскому, становится избирательнымъ (§ 132); и власть впервые была ограничена добровольно посуломъ Бориса никого не казнить смертью въ теченіе пяти лѣтъ, а затѣмъ—манифестомъ Лжедимитрія I, гдѣ обѣщано боярамъ "честь и повышеніе учинить". Самозванецъ обращался съ думой, какъ съ польскимъ сенатомъ: былъ ласковъ и простъ съ думой, какъ съ польскимъ сенатомъ. облъ ласковъ и простъ съ боярами, даже заводилъ съ ними горячіе споры. При воцареніи Шуйскаго является первый государственный договоръ — ограничительная "запись" (§ 137). Но она напоминала не "рядъ" новгородцевъ (§ 51) или великую хартію англичанъ (С. И. § 99), а аристократическія конституціи Польши (§ 111) и Швеціи (Н. И. § 44). То быль планъ олигархіи нѣсколькихъ высшихъ родовъ, которые погубили сначала Годунова, потомъ Лжедимитрія I, выдвигавшихъ народъ противъ ихъ притязаній. Въ записи говорилось только о выгодахъ бояръ, и Шуйскій былъ ихъ игрушкой; они же "ссадили" его, когда онъ вздумалъ, наконецъ, стать самодержцемъ. Подобною же записью, быть можеть, быль ограничень и Михаиль Өедоровичь. Но въ от выть можеть, быль ограничень и Михаиль Өедоровичь. Но вы смуту же (1610) возникь и плань болье народной конституціи, вы виды договора съ Владиславомь (§ 139). Онь принадлежаль низшей знати, особенно служилымь и дьякамь, во главы которыхь стояли Салтыковь, Ляпуновы и "торговый дытина", Өедька Андроновь. Здысь ограждаются права разныхь сословій, кромы крестьянь, и царь ограничивается не только боярскою думой, но и земскимь соборомь. По низверженіи Василья, этоть договорь быль принять и московскими боярами; но они выкинули статьи о возвишенія меньших дюлей и о правы фалить за статьи о возвышеніи меньшихъ людей и о правъ твадить за границу.

Съ появленіемъ новой династіи Московское государство возвратилось къ тому строю, какимъ оно отличалось въ концѣ старой. И земскіе соборы, и боярская дума потеряли свое мимолетное значеніе. Волны смуты пронеслись безслѣдно надъ гранитомъ, который утвердила, въ 16-мъ вѣкѣ, великая народная потребность. А боярству онѣ нанесли послѣдній ударъ: между тѣмъ какъ самозванцы поднимали низшіе классы, вельможи

перекорялись изъ-за власти, а потомъ заперлись съ поляками въ Кремлѣ, такъ что "дошло до послѣднихъ людей", которые снасли Русь и заправляли думой въ лицѣ мужика-кожевника, Оедьки Андронова. Теперь торжествующая власть добивала обломки величія вельможества: у бояръ отнимались помѣстья, а порой и вотчины, за все—за взятку, за мѣстничество при крестномъ ходѣ, за пріѣздъ ко двору лицъ, у которыхъ зараза въ домѣ, и т. под.

Боярство потеривло решительное поражение въ борьбе съ самодержавіемъ. Къ концу періода, когда разсыпались прахомъ записи, оказалось, что нечего было и закръплять ими. Былая сила боярства, лежавшая въ обычав, вывътрилась. Потускивли преданія удвльной поры. Рушился самый составъ боярства: "прежніе большіе роды безъ остатку миновались", говорить очевидець. Они частью "закоснъли, захудали", частью просто вымерли, какъ въ Польшт и на Западъ. Лавно уже не слышно про такихъ "столповъ", какъ Патрикъевы, Бъльскіе, Ховрины, Воронцовы, Головины и др. Въ смутное время исчезають Шуйскіе, Мстиславскіе, Воротынскіе; сошли со сцены Годуновы и Голицыны. При Михаилъ уже заправляють безв'єстные Салтыковы. Маститая боярская дума становится формой безъ содержанія: она пережила русское вельможество. Родовитый бояринь уже сохраняеть за собой только воеводство, городовое или полковое; а въ думъ, въ боярахъ и окольничихъ, сидятъ люди темныхъ родовъ (Чоглововы, Хлоповы, Чаадаевы), да и тѣ исчезають, какъ мыльные пузыри. Чтивую боярскую старину затирають растущіе, какъ грибы, "ближніе", эти владыки дворцовыхъ должностей, люди "самые худые, дътишки боярскія, ноповичи, мясники" (Кузьма Мининъ), какъ подсмъивались польскіе паны. Эти люди владъютъ тысячами крестьянь; а некогда пышное княжье живеть иногда уже подобно своимъ потомкамъ начала 19-го в., которые сами пахали, въ красныхъ фуражкахъ. Словомъ, чинъ, "государево жалованье" становятся властью, а порода, "отечество" - древностями, увядшими мечтами придворнаго обряда.

Крушеніе боярства было неизбѣжно. Это — плодъ непреодолимыхъ условій, коренившихся и въ немъ самомъ, и въ средѣ. Боярство пало не отъ творчества враждебной силы. Самодержавіе также не отличалось сознательностью: оно столь же мало постигало народныя, а порой и свои собственныя выгоды; оно столь же лично ставило вопросъ и, случалось, рабо-

тало въ руку врагу. Но оно изображало собой новое, жизненное начало, въ сравненіи съ затхлымъ пережиткомъ русскаго средневъковья. За него была глубокая потребность огромной страны въ единеніи для спасенія отъ могучихъ сосѣдей. Не видя другихъ путей, народъ неизмѣнно вѣровалъ въ избранное средство, которое сіяло въ его воображеніи вѣнцомъ божественности. Онъ вынесъ всевозможныя тяготы, и за одинъ мигъ теплаго слова объ "оборонѣ людей Божьихъ" простилъ весь адъ опричнины. Кромѣ чернаго люда, за новое начало стояли служилые и церковники — одни ради своихъ помѣстій, другіе — ради своихъ тархановъ. На Руси власть была богата землями, и это рѣшало вопросъ. Польскіе паны выставляли такое соображеніе противъ выбора царя въ короли: "мы погибнемъ; онъ переманитъ къ себѣ всю нашу шляхту помѣстьями". Захвативъ Новгородъ, Иванъ III роздаль его земли въ помѣстья слугамъ бояръ. Государь прикрѣплялъ этимъ средствомъ и самихъ бояръ (§ 99); а когда собралась Русь, имъ и некуда было "отъѣзжать"; бѣжать же за рубежъ значило стать измѣнникомъ народу.

городъ, Иванъ III роздалъ его земли въ помъстья слугамъ бояръ. Государь прикръплялъ этимъ средствомъ и самихъ бояръ (§ 99); а когда собралась Русь, имъ и некуда было "отъъзжатъ"; бъжать же за рубежъ значило стать измънникомъ народу.

Потерявъ право отъъзда, бояре попали въ самые кръпкіе хозяйственные тиски. Вотчины у нихъ были небольшія, сравнительно съ знатью на Западъ: онъ дробились, за отсутствіемъ майората (права первородства), и таяли отъ размноженія бъглыхъ, отъ царскихъ опалъ да отъ обычая завъщать монастырямъ на поцарскихъ опаль да отъ обычая завѣщать монастырямъ на поминъ души. Бояре были плохіе хозяева. У нихъ не было своихъ замковъ, какъ у рыцарей (С. И. § 126); они не сидѣли, какъ англійскіе джентльмены (Н. И. § 100), по своимъ угламъ. Ихъ жилища, какъ у дружинниковъ, лѣпились подлѣ государевыхъ палатъ. Они толпились при дворѣ, какъ французскіе дворяне (Н. И. § 44): то были рѣдкіе гости даже въ "подмосковныхъ", а въ далекія вотчины они и не заглядывали. А боярину хотѣлось сладко пожить, да и почти царскій обиходъ такого важнаго чина требовалъ много тратъ въ столицѣ. И вельможа выпрашивалъ у власти помѣстій, а также указовъ для удержанія бѣглыхъ, для закрѣпощенія крестьянъ, хотя бы во вредъ самому государству: вопреки усиліямъ Грознаго на Стоглавомъ соборѣ, боярамъ удалось отстоять право принимать людей "въ закладъ", который освобождалъ ихъ отъ "государской подати и земской тягли". А это возстановляло противъ нихъ всѣ сословія. нихъ всѣ сословія.

Никому не было мило боярство и по своему нраву, этому плоду роковыхъ обстоятельствъ. То была алчная и спе-

сивая порода, дряблая смёсь племенъ, отъ шведа до татарина (§ 99). Безъ корней въ странъ, безъ историческихъ воспоминаній, она никого не любила и не понимала ни прошлаго, ни настоящаго. Она забыла судьбу новгородскаго боярина, который быль силень только союзомь съ земщиной (\$ 51) и погибъ, когда она пошла навстречу московскому самодержавію, чтобы избавиться отъ его притесненій (§ 113). Московскіе вельможи доводили народъ до бунтовъ своими насиліями. Они вели себя "въчными господами" съ служилыми, которыхъ приравнивали, на соборахъ, къ посадскимъ; а изъ посадскихъ даже "лучшіе люди" не удостоились ихъ вниманія, когда Иванъ IV и Годуновъ расправлялись съ ними не хуже, чёмъ съ самимъ вельможествомъ. Подконецъ, когда жизнь государства кипъла, дела росли, нагромождались приказы, бояре не хотели приложить своихъ бёлыхъ рукъ къ этой черной работъ, которая и ушла къ новикамъ: самые бъдные и худородные предпочитали клянчить въ Разрядъ, чтобъ ихъ "пустили покормиться" на воеводство, чёмъ браться за должность губнаго старосты. Оторванные отъ народа, вельможи знали одно "лазанье на Верхъ"; но тамъ они, помня свое происхождение (§ 152), только раболъпствовали, чтобы нахватать подачекъ и насытить свое тщеславіе. Они продремали въ думъ свое времячко, не задумываясь о законодательномъ починъ; они проявляли тамъ барскую спесь даже предъ своимъ худороднымъ братомъ. Мъстничество, которое не доставляло выгодъ спорщикамъ и, вредя государству, возстановляло всёхъ противъ нихъ, лучше всего доказываетъ ничтожество этой среды. Передъ нимъ блёднёли даже личныя выгоды, которыя всегда перетягивали часть вельможъ на сторону власти. Этотъ злополучный пережитокъ даже возрасталь съ теченіемъ времени, словно зараза, такъ какъ число охотниковъ "завзжать" товарища прибывало, а достоинства предковъ забывались. При Михаилъ "усчитывали другъ друга предками" уже и "неродословные, меньшіе" люди, до подъячаго и последняго рынды. На половинъ царицы также строго соблюдались "честь" и "мъсто" между боярынями и боярышнями. Чъмъ болве раболвиствовали бояре на Верху, темъ щекотливве становились они къ мечтательной чести. Повсюду, въ особенности же на Постельномъ Крыльцѣ, а иногда и на Красномъ, они "лаялись" неимовърно, "гоняли" другъ за другомъ, "съ лъстницы кубаремъ летъли". Царя закидывали челобитьями о такихъ кровныхъ обидахъ, какъ "недопись или прописка" въ

имени или чинѣ: о вмѣсто а, отчество безъ "вича", "князь" вмѣсто "князь Иванъ". Въ челобитьяхъ жаловались на такія выраженія: "холопъ, дьякъ, страдникъ, ребенокъ, бездушникъ, небылица; отецъ твой лапотникъ; не лай; у тебя въ лицѣ искра пьяная". Одинъ оскорбился тѣмъ, что соперникъ "посмотрѣлъ на него звѣрообразно". И только`въ этихъ спорахъ исчезала дряблость породы. "Мѣстники" готовы были лишиться всей будущности, денегъ, здоровья: проигравшаго зачастую били батогами и метали въ тюрьму.

Боярство должно было пасть въ неравной борьбѣ. У него не было нигдѣ опоры: самыя его политическія мечтанія не коренились въ родной почвѣ, а были связаны съ ея "розрухой". Ограничительная запись Шуйскаго, которая обезпечивала только выгоды боярства, не встрѣтила сочувствія ни въ одномъ слоѣ общества: "здѣсь не Польша, есть и больше", самодовольно говорили русскіе. Какъ земскіе соборы походили скорѣе на государственные чины Франціи, чѣмъ на англійскій парламентъ, такъ и нашъ бояринъ напоминаетъ французскаго жантильома, а не англійскаго джентльмена (Н. И. §§ 87, 100). Но среди такого великаго страстотерпца, какъ русскій народъ, въ такой тяжелой судьбѣ, какъ его исторія, и боярство было притянуто къ общему тяглу. И оно пролило не мало крови, перенесло не мало горя, предводительствуя полками. И среди него встрѣчались Скопины, Пожарскіе и Шеины. А подконецъ оно тянулось къ образованію, обѣщая въ будущемъ послужить родной странѣ съ большею пользой.

§ 164. Служилые. Дворяне.—Если родовитая знать, бояре, были не политическою силой, а слугами самодержавія, то еще менѣе значенія могь имѣть низшій слой знати, названный служильнии людьми попреимуществу. Служилые соотвѣтствовали западному рыцарству (С. И. § 84) и польской шляхтѣ (§ 111) только по своимъ правамъ надъ простонародьемъ. Въ государственномъ же смыслѣ, это — окончательное ничтожество. Служилые съ самаго начала были истинными "слугами" престола, который и создалъ ихъ для защиты Руси отъ враговъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ самое ихъ происхожденіе.

Какъ московскій бояринъ произошелъ отъ матерого спод-

Какъ московскій бояринъ произошель отъ матерого сподвижника князя, дружинника-отца, такъ служилый—отдаленный потомокъ "дѣтей боярскихъ" или гриди-мечниковъ (поскандинавски gred — мечъ), щитоносцевъ, первобытныхъ пажей (С. И. § 119). Сначала это были родныя дѣти бояръ, двухъ степе-

ней — "дътскіе" и "отроки" (§ 27), потомъ вообще менъе именитые бояре, такъ какъ безъ единонаслъдія (майората) дъти были бёднёе отцовъ. Съ зарожденіемъ самодержавія на сёверовостокъ, этотъ низшій слой дружины получаетъ названіе, въ которомъ отразилось перерождение стараго порядка. Прежде въ княжихъ договорахъ поминалось: "а боярамъ и слугамъ межи насъ вольнымъ — воля ". Теперь же низтій слой слугъ становится дворянами князя, составляеть его дворъ, вмъстъ съ его холопами (§ 60): это— "дворные" люди, дворня, домочадцы. Къ концу третьяго періода, когда уже вся старая дружина превращается, благодаря помъстьямъ, въ служилыхъ московского государя, бояре и дети боярские начинають отличаться отъ дворянъ только нъкоторыми преимуществами, хотя на дълъ всъ они уже перестають быть "вольными" слугами (§ 99). Въ четвертомъ періодъ еще бояре гнушались ролью государева холопа: хотя "дворянинъ" сталъ чиномъ, они кричали о "потеркъ" своей чести, если ихъ называли этимъ именемъ. Но дъти боярскія уже сливались съ дворянами, какъ служилые и помъщики попреимуществу. Передъ смутой изглаживается самое ихъ имя; и если оно употребляется иногда наряду съ "дворяниномъ", то становится ниже его.

Въ концѣ періода, когда выработалось московское чиноначаліе, уже всѣ служилые — дворяне, раздѣленные на "московскихъ" и "городовыхъ". Первые — столичники и царедворцы, вторые — провинціалы и рядовые: цари жаловали городовыхъ дворянъ чиномъ московскаго дворянина. Московскіе дворяне (числомъ до тысячи), первоначально набирались изъ лучшихъ уѣздныхъ дворянъ, которыхъ переводили въ подмосковныя помѣстья. То было государево дворовое войско, конные тѣлохранители, которые держали караулы во дворцѣ и всюду слѣдовали за царемъ. Они занимали низшія придворныя должности (§ 152), стояли въ челѣ ратей и разсылались по областямъ "для всякихъ дѣлъ" государевыхъ.

Если этотъ цвътъ служилыхъ былъ такимъ же безправнымъ слугою престола, какъ всъ русскіе, то ему, по крайней мъръ, жилось хорошо, наряду съ боярами. Но положеніе массы городовыхъ дворянъ было печально. Эта глубокая армейщина нищенствовала по областнымъ захолустьямъ. Она жила только помъстьями, но обязывалась за нихъ въчною солдатчиной. Намъстники и воеводы вели "разборныя книги" служилымъ и посылали ихъ въ Москву. На основаніи этихъ описей, Разрядъ

снаряжаль, передь войной, въ увзды "разборщиковъ" и "окладчиковъ", которые смотрвли и "верстали" въ службу "новиковъ" или "поспввшихъ недорослей" (18-ти лътъ). За это служилый получалъ право на "испомъщение" — на помъстный окладъ въ 100 — 200 четвертей земли. Но помъстье принадлежало ему, только пока онъ служилъ и былъ исправенъ. А строгость была примърная. "За толчкомъ не гнались": тогда и бояре мало обращали вниманія на тълесныя наказанія, которыя были обычнымъ явленіемъ сверху до низу. Но бѣда въ томъ, что умаляли помѣстья и совсѣмъ отбирали ихъ въ казну при малѣй-шемъ поводѣ, не говоря уже о такихъ преступленіяхъ, какъ "нѣтье" (§ 160), ложная сказка о количествѣ земли и крестьянъ, или отступленіе отъ православія. Ничтожная небрежность въ походъ, опоздание къ явкъ за болъзнью или старостью - все было поводомъ къ тому, чтобы пустить служилаго по-міру. Тогда помъстье отдавалось сыновьямъ, но уже способнымъ нести полковую службу. Если ратникъ погибалъ на войнъ, дътямъ его давалось денежное жалованье до возрасту, вдовъ-до новаго замужества. Ратная служба была не постоянная, а ополченіями, по нужді: въ мирное время дворянинъ проживаль въ своей деревнѣ, занимаясь хлѣбопашествомъ, торгомъ, охотой, тяжбами да кутней. Но сабля рѣдко ржавѣла у него на стѣнѣ при почти безпрерывныхъ войнахъ; а постоянное ожиданіе призыва не дозволяло ему сдёлаться хорошимъ хозяиномъ. Сверхъ того, царь всегда могъ употребить его на какія-нибудь "посылки", чаще всего—на тяжкое городовое дёло (§ 159). Самымъ жалкимъ слоемъ дворянъ была бѣднота, служившая въ украйныхъ и полевыхъ городахъ,—сначала стрѣльцы, копейщики, пушкари, станичники, воротники, позже—солдаты, рейтары и т. п. Это—однодворцы, которые сидъли особняками и жили "легкимъ дъломъ, съ большимъ опасеніемъ": одной рукой они наставляли соху, въ другой держали оружіе. Наконецъ, служилые принимали нѣкоторое участіе въ тяглѣ, владѣя крестьянами. Немудрено, что многіе дворяне омужичивались, носили лапти; а иногда даже нанимались въ батраки къ зажиточному тяглецу. На земскихъ соборахъ служилыхъ причисляли къ посадскимъ.

Самодержавію нечего было опасаться такого забитаго власса. Всёмъ обязанные престолу, тёснимые мёстною властью и церковью, невёжественные и нищіе дворяне городовые прозябали разбросанно по своимъ медвёжьимъ угламъ. Постоянно отры-

ваемые въ полки, они не имъли никакихъ связей съ "своимъ мѣстомъ", съ волостною общиной, не составляли сплоченныхъ землевладѣльческихъ обществъ, да еще враждовали съ народомъ, какъ помъщики. Они тянули въ Москвъ, какъ холопы царя, всегда готовые броситься исполнять его наказъ. Сверхъ того, самодержавіе справедливо вид'вло въ служилыхъ свою главную опору въ борьбъ съ боярствомъ. Оттого, если государи усердно набирали земель отовсюду (§ 151), то главнымъ образомъ для испомъщенія дворянъ: передъ смутой имъ было роздано уже до 50 милліоновъ четвертей земли. Тогда же цари начали, хотя и съ большимъ трудомъ, уступать ихъ стремленію превращать свои пом'єстья въ вотчины. Поэтому Разрядъ, гдъ вершились поземельныя дъла, сталъ важнъйшимъ приказомъ; и въ думъ "сидъли" уже преимущественно о вопросахъ службы и дворянскаго землевладѣнія. Сверхъ того, съ введеніемъ подворной подати (§ 159), дворяне стали бѣломѣстцами и постепенно начали получать жалованье изъ казны - до 20 рублей въ годъ.

Но положение служилыхъ все-таки было тяжело, особенно въ первую половину періода. Земля имѣла цѣнность, только когда при ней были безотрывочно руки. А ихъ-то не хватало попрежнему (§ 61, 100). Даже стало хуже: съ Грознаго цѣ-лыя массы народа дѣлаются "безъ вѣсти бѣгунами изъ отечества" (§ 150). Остальные носятся съ мъста на мъсто пчелиными роями, но рѣдко садятся на землѣ служилаго: ихъ переманивали льготами въ свои вотчины бояре и особенно церковники. Помъстья, лишенныя крестьянъ и владъльцевъ, уходившихъ на войну, пустъли. И вотъ, дворяне закидываютъ правительство челобитными насчеть своихъ "великихъ нуждъ и тощеты". Отсюда вопросъ о монастырскихъ имуществахъ (§ 115): попробовали уничтожить тарханы (§ 102), но неудачно. Тогда прибътнули къ закръпощенію крестьянъ (§ 131), примъръ которому подавала Литва, гдъ уже началось пожалование людьми и явился законъ, наказывавшій пом'єщика за уменьшеніе барщинъ и оброковъ. Такъ создалось "господское", владъльческое сословіе по отношенію къ народу, но безправное передъ властью, которая, даровавъ ему эту льготу, стала еще строже относиться къ его служебнымъ обязанностямъ.

§ 165. Крестьяне. Община. — Кръпостничество перевернуло судьбу крестьянъ почти на три въка. Передъ нимъ она была сносна. Въ началъ періода, земля Московскаго государства

была занята сравнительно-вольнымъ народомъ, который сидёлъ на ней старымъ порядкомъ. Основою быта служила сельская община, это преобразование родовыхъ узъ въ хозяйственныя связи (§ 11). Русскіе вездѣ селились кучками, деревнями, тогда какъ рядомъ финнъ ютился въ-одиночку, въ глухихъ мъстахъ. Они дорожили исконнымъ строемъ общежитія, который замвняль имъ важное при начальной безпомощности родство, укръпляль ихъ взаимопомощью, спасаль ихъ отъ нищенства, безземелья, отвъчалъ чувству "правды" и братства, мало стъсняя свободу: вступленіе и выходъ изъ общины были легки; заимки (§ 61) оставались невозбранными; передёлы заводились лишь въ концу періода; муживъ былъ почти собственникомъ своего участка. Строгость родовыхъ нравовъ, отсутствіе личности, съ ея своеобразными понятіями и стремленіями, съ ея новыми способами и орудіями житейскаго діла, изобиліе свъжины, куда уходилъ лишній приплодъ людской, — вся эта однообразная, застоявшаяся первобытность поддерживала общину. Сама власть Москвы, это ядро новаго бытового уклада, еще хранившее въ себъ самомъ родовые пережитки, благоволила ей, въ виду обезпеченія тягла круговою порукой: она оберегала ее отъ ретивости намъстниковъ и воеводъ и отъ внутреннихъ раздоровъ; она даже дѣлала рядъ попытокъ расширить ея государственное значеніе. И сельская община удержалась до конца періода, несмотря на такой коренной переворотъ въ быту крестьянъ, какъ ихъ закрепощение и почти полное обезземеление. Но она сохранилась не вездъ и не во всемъ одинаково. Въ большей чистот она уцълъла по окраинамъна сверв да у южной казацкой вольницы, гдв хранились еще неоглядныя залежи пустырей, при рѣдкости населенія, и гдѣ новый порядокъ еще слабо втѣснялся въ первобытность; въ Сибири и сейчасъ много слъдовъ этого какъ бы оледенъвшаго быта нашей древности. Устойчивъе всего общинный обычай былъ въ пользованіи угодьями — стокосами и особенно выгонами и лѣсами, а также рыболовствомъ, бортными ухажаями, охотой, рудами, глинами, даже волоками (перевозами), дорогами, мостами, мельницами, площадями. Этою своею стороной онъ держался даже среди украйныхъ однодворцевъ. Общинный духъ проникаль во всё отрасли хозяйственнаго быта. Въ промыслахъ, ремеслахъ, даже въ торговлъ онъ проявлялся въ видъ артелей или товариществъ "сябровъ", строй которыхъ напоминалъ сельскую общину. Сохранялись древнъйшія ватаги (§ 107) звъродововъ и рыболововъ. Всюду возникали товарищества для покупки или арендованія земель, угодьевъ, мельницъ, для косьбы сѣна, для соляного промысла; заводились артели плотниковъ, каменщиковъ, колесниковъ, волочанъ, чернорабочихъ, а также "дружины" иконописцевъ.

Но чёмъ дальше отъ начала періода, тёмъ больше видоизм'внялась и слаб'вла вся первобытность, а съ нею и сельская община. Это особенно замѣчалось внутри государства, въ этомъ родникъ новой жизни, гдъ нарождались иныя потребности и иные способы ихъ удовлетворенія. Населеніе росло, размножая лишнихъ людей, и земельные участки сжимались, дробились. Тягла тяжельли, и, при ихъ разверсткъ, плодились внутренніе раздоры на сходахъ, съ ихъ начальнымъ "одиночествомъ" (§ 155), невозможнымъ въ крупныхъ обществахъ: нередко общины сами взывали къ вмѣшательству воеводъ для упорядоченія ихъ дѣлъ. Развитіе промысловъ и торговли выдвигало денежный людъ, который разъедаль однообразіе первобытности и поддерживаль стремленіе личности высвободиться изъ путь родовыхъ пережитковъ. Частная собственность росла рядомъ съ общинной. Но важние всего было воздийствие такой ломовой силы, какъ государственный строй Москвы, который поднялся совсёмъ на иныхъ устояхъ. Онъ каждымъ своимъ движеніемъ подавлялъ и разлагалъ общину. Ее подрывали уже раздачи земель и правительственныя дёленія государства, которыя совершались безъ вниманія къ ея предёламъ, въ выгодахъ только служилыхъ и казны. А развитіе самодержавія, съ его вотчинами, пом'єстьями и кормленіями, съ тою смутой (§ 112), которая сопутствовала ему и увънчалась розрухой, подсъкало общину въ корнъ. Самый кръпкій строй крестьянской старины не могь устоять, когда пашенный людъ, чтобъ избыть тягла, разбредался розно, переходилъ въ батраки и бобыли; когда онъ норовилъ взять поменьше участокъ и дробиль его; когда, при громадности земли, процвътало безземелье да малоземелье. Самыя попытки правительства поднять значеніе общины только роняли ее, выходя изъ потребностей новаго уклада жизни. Московская власть въ теченіе цёлаго вёка хваталась за общину, какъ за орудіе своихъ казенныхъ цълей, надъясь найти въ ней лучшаго слугу, болъе расторопнаго и дешеваго приказчика: выборные земщины (§ 123) должны были "быть къ нашему дѣлу пригожи". Какъ въ черныхъ, такъ и во владёльческихъ земляхъ, государи вручали общинъ судъ и расправу, полицію и раскладку податей, даже надворъ за нам'встниками и

право смерти надъ своими выборными, —словомъ, возлагали на нее обязанности своихъ кормленщиковъ, лишь для болѣе успѣшнаго взиманія тягла да для прикрѣпленія крестьянъ. Эти опыты прекращаются къ концу періода, когда управленіе снова было отдано воеводамъ и помѣщикамъ. Община сохранила власть только въ поземельныхъ дѣлахъ. Тогда же стали падать товарищества: на смѣну имъ выступали отчасти толстосумы, отчасти пошлины и единоторговля правительства (§ 148).

При всъхъ своихъ видоизмъненіяхъ, сельская община лежала въ основаніи русской жизни четвертаго періода, образуя и единицу правительственнаго дъленія (§ 157). Ядро ея составляли "пашенные" мужики или крестьяне собственно, т.-е. христіане (§ 100). Это слово, съ конца 14-го в., постепенно вытъсняеть "смерда" (§ 61), только не можеть подавить имени "сироты", которое въ началѣ Руси примѣнялось къ изгоямъ (§ 28), такъ какъ "хрестьяне" мучились пуще прежняго, "тянули во всѣ потуги". Въ отличіе отъ бѣломѣстцевъ, крестьяне назывались тяглецами и черносошными. Это - "сидъльцы земли", живущіе своимъ хозяйствомъ. Но теперь у нихъ ужъ почти нътъ собственнаго угла. Своеземцы (§ 100), владъвшіе волостными или общинными землями на правъ полной собственности, сохраняются только на съверъ, въ областяхъ Новгорода, и то за редкость: ихъ уже называютъ "опричными", особь-статьей. Крестьяне почти сплоть сидели на владельческихъ или на дворцовыхъ земляхъ. Темъ не мене, до половины 16-го века положение ихъ было сносно. Они сохраняли право мѣнять арендуемыя земли, переходить отъ владъльца къ владъльцу. Крестьяне охотно пользовались этимъ правомъ, которое сдерживало алчность владъльцевъ, такъ какъ ряды съ ними заключались не больше, чёмъ на годъ: число "старожильцовъ" (§ 96) все сокращалось. Рядились уже не по правиламъ половничества (§ 61), которое сохранялось только на сѣверной Украйнѣ, а по оброку и подконецъ по издълью, которое опредълялось не числомъ рабочихъ дней, а количествомъ обработанной земли. Впрочемъ неръдко вст способы соединялись; а оброкъ взносился то хлтбомъ, то деньгами. Во всякомъ случав, мужикъ платилъ не болве <sup>1</sup>/<sub>5</sub> своего дохода. Сверхъ того, онъ пользовался правомъ имъть лавки въ посадъ и производить въ нихъ торгъ. У крестьянъ заводились деньжонки: они стали делиться, по достатку, какъ посадскіе, на лучшихъ, среднихъ и молодшихъ.

Съ половины 16-го въка видъ сельской общины мъняется.

Быстрый рость государства, съ непомфрнымъ возвышениемъ тягла и ратной повинности, да внутреннія нестроенія гибельно отзываются на ея благосостояніи. Мужикомъ овладѣваетъ страсть избыть непосильнаго тягла. Кто могъ, бѣжалъ. Но оставшимся твмъ труднве было нести бремя окладныхъ податей (§ 158). Отсюда, наряду съ убылью тяглецовъ, необычайное размножение "затяглыхъ" или безземельныхъ, которыхъ было мало въ началъ періода. Явственнъе всего развитіе бобыльства (§ 149), особенно внутри Россіи, близъ Москвы. Бобыли, избушки которыхъ лепились обыкновенно на церковныхъ земляхъ, были иногда пастухами, бортниками, сельскими ремесленниками и даже торговдами, но больше чернорабочими у пашенныхъ; ихъ наряжали для такихъ неземледъльческихъ повинностей, какъ подводная; а иные кормились мірскимъ подаяніемъ. Бобыль часто кончаль тімь, что поступаль въ холопы или бъжалъ, куда глаза глядятъ. Были еще, особенно на съверъ, "подворники", захребетники" и "подсусъдники". Они жили на чужихъ дворахъ или работали на чужой землъ. Внутри страны развивался типъ бездомнаго перехожаго рабочаго на вст руки: это — "приходцы", которыхъ иногда называли казаками.

Все чаще мужикъ лишалъ самъ себя не только собственнаго угла, бросая свой участокъ земли, но и правъ свободнаго человъка. Бъднякъ, избывая тягла, поступалъ къ зажиточному въ "послуживцы" или въ "вольные слуги"; а до смуты всякій, не исключая холопа, имълъ право держать такихъ слугъ. Этопережитокъ наймитства или закупничества, съ его последствіями (§§ 27, 61). Послуживецъ исполнялъ всякія порученія нанимателя и обыкновенно бралъ плату впередъ, что вело къ холопству: "нанялся — продался". Но больше всего, послѣ бѣгства, развивалось закладничество (§ 100), бывшее какъ бы переходомъ отъ закупа къ холопу. Закладывали или себя лично, или свое имущество. При неуплатъ долга въ срокъ, что было почти неизбѣжно, закладень обращался въ холопа. Закладничество принимало такіе разм'єры, что правительство начинало осторожно ограничивать его, чтобы не лишиться всёхъ своихъ тяглецовъ.

§ 166. Холопство и крѣпостничество. — Закупничество и закладничество — болѣе легкіе виды холопства, съ котораго началась утрата крестьянской свободы. Холопство видимо развивалось. До сихъ поръ существовалъ только одинъ его видъ: можно было быть только "обелью", т. е. полнымъ холопомъ

(хлопецъ—парень, слуга) или рабой (отъ работать), челядью (чадью—отъ чадь, домочадцы). Источники обели были прежніе—плѣнъ и самопродажа, а также женитьба на рабѣ да исполненіе рабскихъ должностей. Тіунъ или ключникъ "безъ ряду" (не оговорившій своей свободы), смотрѣвшій за холопами и ходившій по хозяйству "за ключемъ" господина, самъ становился холопомъ; также и другіе "приказчики" хозяина. Эта знать холопства у великаго князя управляла не только его частными, но и государственными дѣлами; то же значеніе имѣли тіуны и дьяки у намѣстниковъ и волостелей. Оттого въ Судебникѣ Ивана IV "холопья честь" (плата за безчестье) для "большихъ" рабовъвыще, чѣмъ честь свободнаго крестьянина. У холопской знати была своя "собина" (собственность), даже вотчины; иногда господа занимали у нея деньги. Но это было только "попущеніе". И тіунъ, и приказный—тотъ же обель: господинъ могь отнять у нихъ собину и убить ихъ самихъ. Оттого государи возвели своихъ рабовъ-наперсниковъ въ придворный чинъ дворянъ; а "задворныхъ" холоповъ или рабовъ своихъ деревень (§ 152) и слободъ переводили въ черносошные и посадскіе. Развитіе холопства уже въ концѣ третьяго періода сказывается въ разнообразіи названій обели (§ 100), въ особенности съ появленіемъ "грамотъ" (прежде дѣло происходило словесно, при свидѣтеляхъ) различнаго вида, которыя стали вноситься, передъ смутой, въ "записныя книги".

Въ началѣ четвертаго періода установляется, подлѣ обели, новъ выть рабстве жабота установляется, подлѣ обели, новъ вы пработа установляется, подлѣ обели, новъ выть рабстве жабота установляется, подлѣ обели, новъ вы пработа установляется, подлѣ обели, новъ вы пработа сталивность сталивность сталивность сталивность сталивность сталивность новътъ вы пработа на пработа на пработа на пработа на пработа на

редъ смутой, въ "записныя книги".

Въ началѣ четвертаго періода установляется, подлѣ обели, новый видъ рабства—кабальное холопство. Мужику становилось не подъ силу вести хозяйство безъ чужой помощи: онъ занималъ деньги, съ условіемъ платить ростъ издѣльемъ, личною работой, или давалъ на себя "служилую кабалу". Кабала (потатарски—долговая росписка) или "крѣпость" крѣпила "заемщика" заимодавцу, который получалъ даже право суда надънимъ. Сначала кабала прекращалась сама собою со смертью господина; потомъ кабальный, а по его смерти и его семья, служили и наслѣдникамъ заимодавца. Такъ какъ денегъ негдѣбыло достать для уплаты долга, то кабальные обращались на дѣлѣ въ обель: ихъ продавали то семьями, то врозницу. Избывали кабалы только бѣгствомъ. Кабальство развивалось быстро, тѣмъболѣе, что всякій, не исключая помѣщичьяго крестьянина, имѣлъправо брать служилую крѣпость на вольныхъ людей: правительство старалось даже ограничивать его, чтобы не лишаться тяглецовъ. Въ подобное же положеніе попадали не только закладни,

но и "вольные слуги": нослёднихъ господинъ превращалъ въ обель даже безъ займа, ссылаясь на то, что свободный всегда становился холопомъ, походивъ ключникомъ или тіуномъ. Столь же легко возникла мысль ссылаться на кабальство для при-крёпленія крестьянъ: "серебро" — тотъ же заемъ, "издёлье" — та же уплата роста личною службой (§ 100). Такъ, самый "рядъ" становился дёломъ, которое, помимо воли мужика, крёпило его навёки помёщику, какъ господину, тогда какъ помёщикъ могъ всегда развязаться съ нимъ — продать, заложить, промёнять его съ землей или безъ земли.

Этимъ путемъ крипостничество постепенно, незамитно проникало въ жизнь задолго до вмъшательства государства, какъ обычай. Уже въ концъ прошлаго періода свободный "выходъ" или "отказъ" былъ ограниченъ Юрьевымъ днемъ (§ 100). Оба Судебника подтверждали это правило. Мужики сначала не обращали на него вниманія, а владёльцамъ хотёлось уничтожить самый Юрьевъ день. Крестьяне проигради: къ концу 16-го в. вообще ихъ выходъ замираетъ самъ собой. Помъщики самымъ дёломъ крёпили своихъ сребряниковъ—не давали имъ отказа: то "чинили зацъпки", насчитывая лишнее подъ видомъ какогото "пожилого", то просто задерживали ихъ насильно. Въ борьбъ съ ними крестьяне прибъгали къ разнымъ мърамъ: право выхода вырождалось въ своеобразныя явленія, которыя, впрочемъ, также исчезали съ теченіемъ времени. Чаще и проще всего быль побъгъ мужика: иногда составлялись даже разбойничьи шайки изъ бъглыхъ крестьянъ и холоповъ. Затъмъ распространялся такъ-называемый "свозъ". Не имъя чъмъ выплатить серебро, мужикъ рядился съ другимъ помѣщикомъ или "откащикомъ", который выкупаль его и свозиль на свою землю. Сначала владёльцы отпускали своихъ сребряниковъ безпрекословно; но съ Грознаго они стали избивать ихъ, вязать, ковать въ жельзо и грабить ихъ добро: около Юрьева дня всюду пошли драки, ссоры, кляузы по судамъ. Въ то же время прекращался "сходъ" сребряника съ своего участка. Подконецъ исчезала и "сдача" участковъ другимъ "жильцамъ", которые принимали на себя всъ обязательства, между тъмъ какъ сребряникъ уходилъ въ бобыли. Такъ, передъ смутой крестьянство обращалось въ холопство силою вещей, безъ законовъ. Правительство стало понемногу освящать этотъ порядокъ, чтобы выручить служилыхъ и соблюсти выгоды казны. Такимъ образомъ, постепенно сложилось законное кръпостничество, - дъло.

въ которомъ львиная доля гржха принята на себя Годуновымъ (§ 131).

вымъ (§ 131).

Главною подготовкой въ узаконеніи крѣпостничества были писцовыя книги (§ 150), которыя особенно усердно велись Годуновымъ да Филаретомъ (§ 148). За кѣмъ записали крестьянина въ этихъ книгахъ, тому онъ и былъ крѣпокъ; и по нимъ можно было издавать указы противъ быльихъ. Это слово, какъ законное обозначеніе новаго разряда лицъ на Руси, является съ воцаренія Феодора І. Вѣроятно, тогда же было отмѣнено право выхода и сложилась грустно-насмѣшливая поговорка: "вотъ тебѣ бабушка и Юрьевъ день"! Но первымъ изъ дошедшихъ до насъ установленій крѣпостничества былъ указъ 1597 г. Онъ объявлялъ бѣглыми всѣхъ крестьянъ, которые ушли безъ отказу не ранѣе, какъ за пять лѣтъ до того. Онъ же узаконялъ существовавшее на дѣлѣ кабальное холопство. Если въ указѣ иски по кабаламъ ограничивались 10-лѣтнею давностью, и холопъ получалъ свободу со смертью господина, зато прибавлено, что вольный слуга, прослужившій не меньше полугода, становится кабальнымъ, ибо "господинъ кормилъ, одѣвалъ и обувится кабальнымъ, ибо "господинъ кормилъ, одъвалъ и обувалъ" его.

вать вознать ворышль, поо посподнить ворышль, одаваль в обрышль его.

Законное закрыпощеніе произвело такое потрясеніе вы народь, посыпалось столько жалобь оты несчастныхь, что самы Годуновь, ставши царемь, пытался ослабить это дыло рукь своихь (§ 133); но косвенно оны поддерживаль его, запретивши свозы крестьянь. Шуйскій успыль, вы свое короткое царствованіе, положить государственныя основы крыпостничеству, превративь побыть крестьянина изы гражданскаго проступка вы уголовщину. Указы 1607 г., подтверждая давность указа Осодора І, предписываль областнымы властямы сыскивать быглыхь, а за ихы укрывательство налагаль, кромы вознагражденія владыльцу, 10 р. пени; за подговоры же кы побыту назначалась, сверхы пени, торговая казнь, т.-е. наказаніе кнутомы на рынкы, всенародно. Свытымы лучемы вы этой мрачной исторіи было мимолетное правленіе Лжедимитрія І (§ 136). Но послы него закрыпощеніе развивается сь неудержимою силой. Вы условіяхы избранія Владислава снова и рышительно была установлена суровая участь крестьянина и холопа (§ 139). При Михаилы и противь своза приняты такія же строгія мыры, какы противь побыга; кабальный же лишался не только возможности жаловаться на своего помыщика, но и права "собину копить". Закрыпощеніе всячески облегчалось. Составленіе крыпостей и вне-

сенте ихъ въ книги допускалось не только въ Холопьемъ приказъ въ Москвъ, но и у намъстниковъ по всъмъ городамъ; а отпускныя грамоты можно было выдавать только въ столицъ, Новгородъ да Исковъ.

Такъ, къ концу періода установилось крѣпостничество. Оно уже встръчается почти повсюду въ Московскомъ царствъ: только на глухой съверной Украйнъ, въ Поморьъ, сидятъ исконные половники, какъ живой следъ вольнаго крестьянства съ правомъ перехода. Кръпостничество уже дъйствуетъ въ жизни не только какъ обычай и быль, но и какъ освященное закономъ право. Изъ "порядныхъ" (договоры крестьянъ съ помѣщиками) на насъ въетъ строгою новою жизнью, залегшею на тяжелыхъ пережиткахъ. Здъсь ясны ея основные камни, скръпленные жельзными выраженіями холопьихъ записей. Крестьянину "всякую страду страдать и оброкъ платить, чемъ онъ (помещикъ) изоброчитъ". А владѣльцу — власть надъ личностью и "животами" крестьянина. Онъ уже не знаетъ никакихъ "урочныхъ лѣтъ" (правъ давности): крестьянинъ весь, съ своимъ скарбомъ, съ своею семьей и потомствомъ, становится въчною собственностью его и его потомства. Помъщикъ продаетъ, закладываетъ, мъняетъ своихъ мужиковъ, какъ холоповъ, съ землей и безъ оной. Онъ судить и наказуеть ихъ, применяя и расширяя древнія вотчинныя права бояръ; даже ставить ихъ за себя на правежъ и руководитъ ихъ браками. Онъ дълитъ ихъ, по произволу, на оброчныхъ и барщинныхъ, на пашенныхъ и дворовыхъ; и дворня все размножается, съ развитіемъ роскоши и барской спеси. Подконецъ укореняется и новое примъненіе двухъ старыхь словъ: крестьянинъ сталъ именовать своего владъльца "государемъ", какъ говорили холопы о своемъ господинѣ; около 1630 года въ крестьянскихъ порядныхъ является название "крѣпостной", которое прежде означало только холоповъ разнаго рода.

Къ концу періода стонъ стоялъ надъ русскою землей. Побѣги учащались отъ угнетенія крѣпостныхъ господами. Правительство, закидываемое жалобами помѣщиковъ, неустанно наказываетъ "сыскивать бѣглыхъ всякими сысками накрѣпко". Между владѣльцами кипитъ борьба изъ-за пашеннаго мужика. Всѣ гоняются за нимъ, какъ за звѣремъ на охотѣ, сманиваютъ его, вырываютъ другъ у друга.

§ 167. Горожане. — Высшій слой тяглыхъ, посадскіе, выгодно отличались отъ крестьянъ только тѣмъ, что сохранили

личную свободу. Въ остальномъ ихъ положение было столь же незавидно. Они и назывались, какъ крестьяне, "черными людьми", тяглецами, и были лишены политическихъ правъ, не составляли, какъ на Западъ, средняго сословія, сильнаго своимъ единствомъ, сознаніемъ собственныхъ выгодъ. Государи не заботились объ ихъ развитіи, какъ на Западѣ (§ 72), за отсутствіемъ у насъ сильной знати, противъ которой власть выдвигаетъ среднее сословіе. Независимость горожанъ сохранялась только на юго-западѣ: въ польской Руси—въ Гроднѣ, Витебскѣ, Смоленскѣ, Кіевѣ, Полоцкѣ — распространялось магдебургское право (§ 100), и литовскіе князья защищали горожанъ отъ притесненій своихъ наместниковъ жалованными грамотами. Въ московской же Руси, съ паденіемъ Новгорода и Пскова (§§ 113, московской же Руси, съ паденіемъ Повгорода и Пскова (\$\$ 115, 119), исчезли послѣдніе слѣды первобытной вольности посадскихъ: слово "вѣче" стало означать сначала просто совѣщаніе, хотя бы двухъ лицъ, а затѣмъ—крамолу, бунтъ. Съ тѣхъ поръ, хотя число городовт прибавлялось (передъ смутой ихъ насчитывалось болѣе 200), значеніе горожанъ не возвысилось. Новые города строились правительствомъ, и все по окраинамъ, въ военныхъ видахъ, особенно на югѣ и западѣ: Курскъ, Воронежъ, Тамбовъ, Царицынъ, Яицкъ, Саратовъ, Кромы, Бѣлгородъ, возобновленный Орелъ, Архангельскъ и др. Это были ничтожныя поселенія, для государственной расправы, безъ всякаго торговаго движенія. Здівсь торгово-промышленные обороты были немного больше, чімь въ сіверныхъ "рядкахъ" или торговыхъ поселкахъ, въ которыхъ сохранялись сліды древней общины.

Съ Ивана III посадскіе теряють послѣднее значеніе: съ образованіемъ рати изъ служилыхъ миновала нужда въ городовыхъ полкахъ. Посадскіе начали-было подниматься только передъ смутой. При Грозномъ въ городскихъ "мірахъ", точно также, какъ въ сельскихъ (§ 157), было введено выборное начало; посадскіе появились на земскомъ соборѣ, и царь жаловался имъ на бояръ (§ 122). При Өеодорѣ I торговые люди принимали горячее участіе въ борьбѣ Шуйскихъ съ Годуновымъ. Но это все московскіе торговые люди, и Годуновъ живо расправился съ ними (§ 129). А городскіе міры относились къ своей новой свободѣ такъ же, какъ села, которыхъ они напоминали мѣстами даже по своимъ общиннымъ порядкамъ. Они частью вовсе отказывались отъ нея, частью выбирали такихъ старостъ, что сами просили потомъ замѣнить ихъ царскими

нам встниками. А ихъ "излюбленные" пріобрѣтали лишь власть правительственныхъ слугъ: горожане не получали отъ этого ни облегченій, ни политическихъ правъ. Смута выдвинула-было горожанъ, наравнѣ со всею земщиной; и въ манифестѣ Лжедимитрія І обѣщаны посадскимъ льготы въ даняхъ и пошлинахъ. Но земщина ограничилась изгнаніемъ враговъ и возстановленіемъ стараго порядка, въ которомъ не было мѣста среднему сословію. Оттого хотя горожанъ призывали, при Михаилѣ, на земскіе соборы, но только для того, чтобы убѣдить ихъ въ неизбѣжности великихъ жертвъ послѣ "розрухи".

А розруха гибельно отразилась на городахъ. Многіе изъ нихъ представляли развалины, и особенно тамъ, гдъ они процвѣтали — на западѣ, благодаря войнамъ съ Польшей: изъ Литвы посадскіе шли толнами въ Псковъ, а тамъ служилые забирали ихъ въ кабалу и посылали, въ ценяхъ, просить милостыню. Торговля и промыслы пріостановились, темъ более, что разнузданность народа проявлялась долго посл'в смуты вт вид'в разбоевъ (§ 144). Ихъ подрывали непосильные поборы и монополіи правительства, сп'єшившаго наполнить опуст'єлую казну, а также произволь и алчность воеводь и приказныхь, желавшихъ поскор ве снова нажиться. Московская волокита наводила такой страхъ, что псковскіе богачи платили по 10 р. нахаламъ, призывавшимъ ихъ на судъ въ станицу по ложнымъ грамотамъ. Этихъ же богачей и ихъ новгородскихъ собратій насильно переводили въ Москву, лишая ихъ насиженныхъ доходныхъ мёсть. Таково было положение болёе именитыхъ или, лучшихъ" посадскихъ, которые вели весьма выгодную оптовую торговлю безпошлинно. А они встръчались только въ Москвъ, Новгородъ да Псковъ.

Остальные города были наполнены "средними" (мелочные торговцы) и "молодшими" (ремесленники, земледъльцы, чернорабочіе) людьми. Это— "черныя" сотни. Онъ были близки къ черносошнымъ сельчанамъ (§ 165), по своей безправности и бъдственному положенію. Онъ, кромъ обычнаго тягла, взносили лавочный оброкъ. Онъ были обязаны еще, по круговой порукъ, платить за пустые дворы, которые числились по писцовымъ книгамъ. А этихъ дворовъ стало великое множество. Обнищалые посадскіе избывали тягла всякими способами: многіе закладывались за богатыхъ и знатныхъ или за монастыри, въ видъ сосъдей, или захребетниковъ (§ 165); грамотные выходили въ подъячіе; массы же, обыкновенно, пропадали безъ въсти. Часто доносили въ Москву:

"многіе посадскіе людишки разбрелись розно, покинувъ женъ своихъ, дѣтей и животы". Угрозой разбрестись ровно оканчивались и безконечныя челобитья, со всѣхъ концовъ Руси, отъ "сиротъ, гостишекъ, торговыхъ людишекъ", которые жаловались на погибель "промыслишковъ". Михаилъ Өедоровичъ обыкновенно удовлетворялъ ходатайства сиротъ и, въ жалованныхъ грамотахъ городамъ, наказывалъ приказнымъ "оборонять ихъ отъ бояръ своихъ и отъ всякихъ людей". Но онъ довершилъ прикрѣпленіе посадскихъ, которое шло медленнѣе прикрѣпленія крестьянъ. До него они все еще бродили "межъ дворъ", несмотря на старанія правительства стѣснять мѣщанскую общину относительно поступленія въ нее и выхода изъ нея. Михаилъ же воспретилъ общимъ закономъ переходы посадскихъ. Высшій слой тяглецовъ прикрѣплялся къ городамъ такъ же, какъ низшій былъ закрѣпленъ за помѣщиками. Онъ "сидѣлъ" теперь прочно, по своимъ лавкамъ, на "посадахъ", подлѣ "городовъ", гдѣ проживали служилые: самое слово посадскіе, возникшее въ прошломъ періодѣ (§ 100), вытѣснило старыя названія купцовъ, гостей, торговыхъ мужиковъ.

Только въ Москвъ сохранялось старое почетное имя гостей, подобно тому, какъ служилые назывались у престола боярами и московскими дворянами (§ 162). Оно обозначало выстій слой посадскихъ, который зародился, подлъ рядовыхъ, "черныхъ" сотенъ, передъ смутой и сталъ развиваться къ концу періода. Гости распадались на "гостинную" и "суконную" сотню (родъ 1-й и 2-й гильдіи) и торговали въ Китав-городв отдельными рядами, которые сломаны лишь недавно: разница между ними видна изъ поговорки— "съ суконнымъ рыломъ да въ гостинный рядъ". Гости—чины (родъ коммерціи совътниковъ), связанные съ льготами и правами, но только личными: царь жаловаль грамоту, съ красной печатью, на "гостинное имя" за службу безмездную и разорительную, такъ какъ гость отвъчалъ за казенные сборы, отдаваль чужимь веденіе собственныхь діль. Торговые чины вытекли изъ потребности государства-монополиста въ опытныхъ людяхъ ради своихъ торговыхъ дълъ, непостижимыхъ для приказныхъ. Ктому же купцы владёли землями, а съ землею связывалась служба. Правительство и сдёлало какъ бы рекрутскій наборъ съ посадскихъ, зачисляя ихъ, противъ воли, въ "вѣрную" службу или въ присяжные головы и цѣловальники по сбору пошлинъ, по надзору за взиманіемъ окладныхъ повинностей, по веденію казенныхъ торгово-промышленныхъ предпріятій.

Обыкновенно ихъ назначали для этихъ дёлъ въ тё мъстности, откуда они были взяты: гости, этотъ финансовый штабъ правительства, набирались изъ сливокъ "лучшихъ" посадскихъ по всъмъ городамъ, подобно московскимъ дворянамъ, этому военному штабу Москвы.

§ 168. Иностранцы. — Къ концу періода усиливалась новая причина тяжелаго положенія горожанъ. Посадскіе стали жаловаться на наплывь иностранных гостей, съ которыми они никакъ не могли "стянуть". Помимо высшаго развитія, образованности и опытности, иностранцамъ помогало право безпошлинной торговли, которое давало имъ правительство, наставившее внутри страны таможенъ на каждомъ шагу. Иностранцы становились уже неразрывною частью нашей исторіи. Они старались не пускать къ себъ русскихъ, ни для торговли, ни для ученья; одинъ русскій попробоваль самь повезти мѣха въ Голландію; но у него и на рубль не купили. Сами же иностранцы стали во множествъ наъзжать въ Россію, въ качествъ купцовъ, или селиться въ ней, какъ промышленники. Особенно много прибывало послёднихъ: русскіе возставали только противъ чужихъ купцовъ, съ которыхъ правительство не брало даже подворнаго налога; промышленниковъ же они уважали, такъ какъ могли научиться у нихъ. Этихъ мастеровъ своего дела даже обязывали "людей государевыхъ научать и никакого ремесла отъ нихъ не скрывать".

Правительство вызывало ихъ почти изъ всёхъ странъ Европы, съ самаго начала періода. Иванъ III привлекалъ изъ Италіи художниковъ, инженеровъ, мастеровъ, врачей, а изъ Венгріи — рудознатцевъ (§ 114). "У насъ есть золото и серебро, но мы не умфемъ достать ихъ", признавался онъ европейцамъ, безъ всякой національной спеси. Грозный послаль въ Германію німца Шлитте, которому удалось набрать для Россіи болже сотни ученыхъ и мастеровъ; но сосжди не пустили ихъ, испугавшись успъховъ московитовъ, если они просвътятся. Тогда Грозный сталъ пользоваться мастерами изъ ливонскихъ плѣнниковъ. Онъ обрадовался появленію англичанина Ченслора (Chancelor) у устьевъ Сѣверной Двины (1553) и последовавшимъ за нимъ другимъ иностранцамъ, особенно голландцамъ, которые начали заселять нашъ пустынный северовостокъ. Онъ одарилъ англичанъ торговыми льготами и вообще такъ ласкалъ ихъ, что наши завистливые и невъжественные купцы стали называть его "англійскимъ царемъ" (§ 128).

Тогда же у Строгановыхъ, на Уралѣ, завелись иностранные мастера и ученые.

Годуновъ питалъ пристрастіе ко всякимъ иностранцамъ (§ 130), давалъ своимъ дѣтямъ новое воспитаніе, мечталъ выдать свою Ксенію за датскаго принца. Онъ окружалъ себя иностранцами, въ обществѣ которыхъ чувствовалъ себя особенно уютно. Онъ послалъ въ Германію за профессорами для московскаго университета, и ученые Запада начали прославлять его. При Лжедимитріи І, который хотѣлъ перенести въ Московію всю западную гражданственность, множество иностранцевъ пересилось къ намъ. При Михаилѣ увеличивается ихъ наплывъ отовсюду, даже изъ Франціи: онъ посылалъ на западъ вербовать въ русскую службу тысячи солдатъ и мастеровъ. Больше всего наѣзжало сосѣдей, нѣмцевъ. Въ Москвѣ уже роптали, что они все забираютъ въ свои руки; а попы жаловались на опустѣніе приходовъ подъ ихъ вліяніемъ. Тамъ было, при Михаилѣ (§ 147), до 1.000 протестантскихъ семействъ, одаренныхъ всякими льготами, даже правомъ строить свои "кирки". Они составляли уже отдѣльную Нюмеикую Слободу или Кукуй-городокъ, на ручьѣ Кукуѣ. Тогда же появились въ Москвѣ иностранные резиденты.

Въ четвертомъ періодѣ установляется и непрерывный рядь сказаній иностранцевъ о Россіи. Раньше, съ 1412 г., встрѣчаются только бѣглыя замѣтки трехъ европейцевъ, случайно понавшихъ къ намъ: подобныхъ извѣстій много бывало и послѣ, но они имѣютъ лишь небольшое значеніе для географіи. Отъ 16-го в. имѣемъ уже 17 важныхъ описаній, сдѣланныхъ нѣм-цами, англичанами и итальянцами. Они начинаются замѣчательною книгой посла нѣмецкаго императора, Герберштейна (§ 119), который два раза посѣтилъ Москву (1517, 1526). Съ половины 16-го в. выступаютъ англичане, которымъ, какъ сонерникамъ португальцевъ и испанцевъ, хотѣлось открыть сѣверо-восточный проходъ въ Тихій океанъ. Они составили цѣлую "Московскую компанію купцовъ-искателей", которой мы обязаны многими записками о Московіи, преимущественно съ хозяйственной стороны: это — сухія наблюденія и голые факты; но нѣтъ ничего лучше ихъ, по обстоятельности и изобилію извѣстій. При Иванѣ IV важны и наблюденія итальянцевъ, особенно надърелигіозно-нравственнымъ состояніемъ Руси: папы замышляли тогда обратить ее въ католичество. Особенно замѣчательно сочиненіе Поссевина (§ 128), который два раза былъ въ Москвѣ

(1581, 1582). Смута вызвала нѣсколько любопытныхъ записокъ, и во главѣ ихъ трудъ француза Маржерета, который долго жилъ въ Россіи и состоялъ капитаномъ отряда иностранныхъ тѣлохранителей при Годуновѣ и Лжедимитріи І.

Четвертый періодъ начался и кончился самыми важными изъ сказаній иностранцевъ—книгами Герберштейна и голштинца Олеарія (§ 148), который описалъ два своихъ путешествія въ Московію (1634, 1636) и украсилъ ихъ, подобно Герберштейну, любопытными изображеніями быта русскихъ. Они описали видъ страны, ея бытъ и даже исторію, но больше всего, какъ послы, распространялись о государствѣ, дворѣ и Москвѣ. Герберштейнъ даже вставилъ, въ переводахъ, отрывки изъ русскихъ лѣтописей и разныхъ рукописей. Позднѣйшіе иностранцы много заимствовали у Герберштейна и Олеарія.

Сказанія иностранцевъ драгоцѣнны, какъ свѣденія людей свѣжихъ, образованныхъ и не скрывавшихъ недостатковъ Руси, которые бросались имъ въ глаза. Но въ нихъ не мало мелкихъ ошибокъ: за исключеніемъ Герберштейна, всѣ они весьма плохо были знакомы съ нашимъ языкомъ.

§ 169. Церновь и духовенство. — Среди всеобщаго разгрома, одна церковь осталась на Руси несокрушимою. Даже самодержавіе пошатнулось и было ограничено въ смуту; церковь же возвысилась въ ту гибельную пору, какъ единственная представительница народа, какъ его опора не только нравственная, но и матеріальная (§ 141). Процвѣтаніе, котораго достигла она прежде (§§ 101, 102), развивалось въ теченіе всего періода.

Неразрывно связанная съ государствомъ, русская церковь распространялась вмѣстѣ съ расширеніемъ его границъ: она была спутникомъ даже всякой вольницы, которая бѣгствомъ разрывала связи съ государствомъ. Гдѣ ни поселялся русскій, тотчасъ, подлѣ пашни и городка, заводилась своя часовенка и свой батюшка: при Михаилѣ уже въ Тобольскѣ появился архіерей. Наряду съ храмами, умножались святыя обители. Новыхъ монастырей возникло больше, чѣмъ даже въ татарскую пору (§ 102),—до 300. Правда, среди нихъ не было такихъ крупныхъ силъ, какъ Троицкая лавра; но самая эта лавра только теперь закрѣпила свое значеніе великою заслугой передъ отечествомъ; а Іосифовъ Волоколамскій монастырь (§ 115) сталъ родникомъ глубокаго движенія въ обществѣ. Если замирала колонизаторская роль обителей, то все-таки онѣ возвышали

достоинство православія, распространяя христіанство нравственными средствами на окраинахъ, не успѣвшихъ войти въ составъ епархій. Изъ нихъ еще выходили подвижники, напоминавшіе Стефана Пермскаго (§ 102). Таковъ былъ, при Грозномъ, святитель стараго закала, новгородецъ Трифонъ. Смолоду странствовалъ онъ по лѣсамъ, ища уединенія для молитвы, и добрелъ до Бѣлаго моря. Тамъ долго жилъ онъ, какъ звѣрь бездомный, и проповѣдовалъ. Лопари, настраиваемые колдунами, истязали его, гоняли съ мѣста на мѣсто; но онъ возвращался и все поучалъ. Трифонъ обратилъ много лопарей и отыскалъ какого-то попа въ Колѣ, который крестилъ ихъ и поставилъ имъ церковку. Не на однѣхъ окраинахъ монастыри еще имѣли вліяніе на народъ, хотя не такое глубокое, какъ при татарахъ. Почти всѣ они были общежительными. Въ нихъ сохранялось выборное начало: сама братія ставила игумена, или настоятеля, и келаря или хозяина. Обители показывали примѣръ зажиточности, въ силу хорошаго домоводства и земледѣлія. Онѣ обносились каменными стѣнами, съ башнями и "нарядомъ", и давали отпоръ врагу. Онѣ все еще были главными хранителями письменности, разсадниками грамотности, школами иконописи.

менности, разсадниками грамотности, школами иконописи.

Еще больше, чѣмъ нравственное значеніе, росло внѣшнее могущество церкви. Чѣмъ пышнѣе расцвѣтало самодержавіе, тѣмъ болѣе блестящимъ и льготнымъ становилось ея положеніе. Русскіе уже не довольствовались тѣмъ, что со времени Іоны (§ 95) ихъ митрополиты избирались безъ поѣздки въ Царьградъ, хотя неизвѣстно, была ли и на то патріаршая грамота. Имъ хотѣлось узаконить независимость своей церкви, а кстати и повысить ее чиномъ. Явилось новос патріаршество (§ 131), которое было признано пятымъ на соборѣ патріарховъ въ Константинополѣ; но русскіе приписывали ему третье мѣсто, считая Москву третьимъ Римомъ (§ 151). Патріаршество придавало православію невиданную пышность. Оно принижало кіевскаго митрополита и нравственно подчиняло польскую Русь Москвѣ, а также подавляло насмѣшки іезуитовъ надъ зависимостью нашей церкви отъ султанскаго раба. Патріархъ, въ митрѣ съ крестомъ наверху, въ бархатной багряницѣ, возсѣдающій на амвонѣ съ 12 ступенями (у митрополита было только 8), окруженный "освященнымъ соборомъ" архіереевъ, который онъ собиралъ лишь въ особыхъ случаяхъ, представлялся набожному народу подобіемъ Саваова съ его силами. Онъ былъ всегда подлѣ государя; и въ думѣ его сидѣлъ, больше одинъ, безъ

собора, рядомъ съ нимъ, по правую руку, только на особомъ мѣстѣ. По его печалованіямъ цари смягчали собственные приговоры преступникамъ. Онъ посылалъ на Верхъ "столы" (угощеніе), когда справлялъ свой "праздничный столъ", который былъ такъ же пышенъ и чиновенъ, какъ у государя. При поминовеніи государей, за почетнымъ столомъ духовенству, царь стоялъ передъ патріархомъ и подносилъ ему кубки и блюда; а въ праздникъ вшествія Господа въ Герусалимъ онъ велъ подъ уздцы коня, на которомъ сидѣлъ святитель. А въ междуцарствіе патріархъ былъ "начальнымъ человѣкомъ", правилъ страной во главѣ думы и своего собора.

Священное имя этого собора было перенесено и на совъщаніе всей земли, и на боярскую думу, когда въ ней являлись святители. Его члены, въ просторъчьи владиміръ. Они сохраняли великое право печалованія за народъ передъ государями; а государи совъщались съ ними. явно или тайно; въ областяхъ же владыки были постоянными совътниками воеводъ и намъстниковъ. Ихъ часто призывали въ думу, гдъ они разбирали дъла не одной церкви, но и всего огромнаго круга нравственности, всецъло зависъвшей отъ религіи: сюда относились всякіе вопросы—отъ женитьбы государя до мъръ противъ иностранцевъ и до надзора за торговыми мърами и въсами. Важнъйшіе законы, въ родъ Судебника Ивана IV, были изданы при участіи церкви. Столь же широка была судебная власть владыкъ, еще не подточенная временемъ.

Но важите всего хозяйственное могущество церкви. Среди всеобщаго обнищанія, она одна сохранила свои богатства и искусно умножала ихъ. Находясь въ близкихъ, часто даже въ родственныхъ отношеніяхъ съ земщиной, духовенство умѣло лучше всѣхъ прилаживаться ко всѣмъ ея прибыльнымъ угодьямъ. Оно участвовало во всякихъ промыслахъ, изрѣдка даже въ торговлѣ и ремеслахъ. Но главная его сила лежала въ землѣ. Люди, грѣшившіе всю жизнь любостяжаніемъ, не переставали, передъ смертью, удѣлять ей, изъ накопленнаго, на поминъ души. Тарханы продолжали привлекать крестьянъ на церковныя земли. Крѣпостничество, начавшееся здѣсь еще въ прошломъ періодѣ (§ 100), было особенно прибыльно для церкви: тайна богатствъ Троицкой лавры связана отчасти съ правомъ не пускать крестьянъ въ Юрьевъ день, дарованнымъ ей еще въ 1460 г. При развитіи денежнаго хозяйства среди оголтѣлой массы,

(§ 158), монастыри стали крупными банкирами: они совершали широкія денежныя сдёлки посредствомъ земель съ крестьянами, что напоминало биржевую игру.

Правительство, само хорошій счетчикъ, поняло таившуюся здѣсь опасность и пыталось ограничить хозяйственное могущество церкви (§§ 115, 123). Съ Ивана III государи отбирали у нея земли въ присоединенныхъ областяхъ и запрещали завѣщать вотчины на поминъ души. Василій III требовалъ отъ монастырей отчетовъ въ употребленіи денегъ и давалъ имъ наказы "какъ беречь казну и доволить братію". Иванъ IV отбиралъ княжескія вотчины у монастырей и запрещалъ имъ покупать земли или брать ихъ въ закладъ. И тархановъ становилось все меньше и меньше. Но владыки грозили самому Грозному гнѣвомъ св. угодниковъ и требовали съ него записи о захватѣ церковнаго добра, для предъявленія потомству. И Годуновъ поспѣшилъ возстановить ихъ льготы (§ 131), чувствуя себя залетною птицей на престолѣ. Всѣ эти богатства. обращикомъ которыхъ могла служить Троицкая лавра (§ 141), копились и не выходили изъ своего круга. Тарханы избавляли церковь отъ государева тягла; низшее духовенство было тяглецомъ только своихъ владыкъ, которые, какъ цари, раздавали помѣстън собственнымъ боярамъ и дѣтямъ боярскимъ. Духовенство уже становилось замкнутымъ сословіемъ (§ 102), тѣмъ болѣе, что его бѣлый отдѣлъ былъ брачный, т.-е. самъ собою пополнялся: уже рѣдко соблюдался обычай апостольскихъ временъ — чтобы сами прихожане избирали поновъ изъ вольныхъ грамотѣевъ, которымъ выстригали волосы на маковкѣ.

Единственная среда грамотная, съ учительскимъ вліяніемъ, съ монастырями-замками, богатая, одаренная льготами, сцѣпленная единствомъ и ясностью цѣлей, церковь казалась государствомъ въ государствъ. Но на дѣлѣ она была такимъ же покорнымъ орудіемъ государства, какъ и всѣ другіе слои общества. Подобно пережиткамъ феодализма во Франціи (Н. И. § 100), она имѣла власть только передъ народомъ, но не передъ престоломъ. Если тогда можно было, напримѣръ, даже учреждать монастыри безъ разрѣшенія правительства, то лишь потому, что государство вполнѣ довѣряло церкви, которая оправдывала это снисхожденіе. То были двѣ власти, которыя продолжали развиваться рядомъ, но въ неизмѣнномъ соподчиненіи, точно такъ же, какъ при татарахъ (§§ 101, 102). Духовенство жило милостями престола: у него не было иной опоры.

Съ паденіемъ Византін, исчезла его последния поддержка вив Россіи: константинопольскій патріархъ самъ обращался въ слугу царя и попрошайку, молящаго о милостынъ и заступничествъ передъ султаномъ. А московскіе государи стали, съ Ивана III, защитниками православія у всёхъ славянъ и грековъ: у нихъ начались постоянныя сношенія съ восточными перквами, которымъ шла помощь изъ ихъ казны; а это возвышало ихъ религіозное значеніе, въ ущербъ русскимъ митрополитамъ, которые не могли ничего заявлять міру отъ себя. Не было у нашего духовенства опоры и внутри Россіи. Оно было на ножахъ съ боярами, какъ соперникъ светской власти, въ ея борьбъ съ ними, и какъ соперникъ по землевладънію. Погоня за пашеннымъ мужикомъ и вообще хозяйственныя льготы ставили его также во враждебныя отношенія къ служилымъ и посадскимъ. Между темъ, какъ на Западе аристократы посвящали одного изъ своихъ сыновей церковному поприщу (Н. И. § 66), у насъ ръдко служилый или тяглецъ поступалъ въ духовенство, да это запрещалось и правительствомъ, не желавшимъ теривть убыли въ войскахъ и доходахъ. На массу же духовенство не могло имъть должнаго вліянія по своему невъжеству, по своимъ семейно-хозяйственнымъ заботамъ, по непорядкамъ своего быта: съ 16-го в. на Руси даже замолкла проповёдь. Это засвидётельствовано лучше всего церковными соборами и іерархами, которые, съ Ивана III, заботились объ "исправленіи" духовенства. Митрополитъ Өеодосій дъйствовалъ примърами и поученіемъ; онъ даже изгонялъ недостойныхъ поповъ, что, впрочемъ, привело только къ опустънію церквей и къ народному недовольству. Геннадій (§ 115) требоваль народныхь училищь. Іосифь Волоцкій старался исправить монашество строгими уставами, а Нилъ Сорскій — уничтоженіемъ церковныхъ имуществъ. Соборы издавали суровыя постановленія противъ пороковъ духовенства. Но ничто не дъйствовало. Стоглавъ показалъ передъ лицомъ всей страны (§ 123), какъ "поисшатались" добрые старые обычаи и "нарушились" лучшія преданія церкви. А успъхи еретичества (§ 119) доказывали справедливость этого приговора.

Оторвавшись отъ народа, это замкнутое сословіе тёмъ плотн'є прижималось къ престолу, что было обременено многочисленными семьями и страдало отъ внутреннихъ раздоровъ, какъ засвидітельствовалъ всенародно тотъ же Стоглавъ, не упоминавшій еще о соперничеств между двумя митрополитами — москов-

скимъ и кіевскимъ. А къ концу періода подготовлялся еще расколь и начался наплывъ иностранныхъ ученыхъ, т.-е. разрывались послѣднія связи церкви съ народомъ: она утрачивала нравственное, учительское вліяніе. Такъ, духовенство окончательно превращалось въ одно изъ колесъ государственнаго строя, наравнѣ съ дьяками и помѣщиками. Оно даже стало выставлять, подобно служилымъ, по два ратника со 100 четвертей земли. Подобно служилымъ, оно уже получало денежное и хлѣбное жалованье, или "садилось на ругу", въ церквахъ казеннаго поставленья, да еще само ѣздило за нею въ Москву.

Оттого не имѣли успѣха рѣдкія попытки іерархіи придать значеніе духовной власти. Такова была борьба митрополита Геронтія съ Иваномъ III. Иванъ хотѣлъ отнять у него землю, но владыка воспротивился и приподнесъ ему свою владѣтельную грамоту: государь разорвалъ бумагу. Потомъ между ними возникъ споръ по одному церковному вопросу, и Геронтій уѣхалъ изъ Кремля, оставивъ свой посохъ въ Успенскомъ соборѣ. Почти все духовенство стало за митрополита—и государь поѣхалъ къ нему повиниться, обѣщалъ слушаться его. Но вскорѣ Геронтій отлучился изъ Кремля за немощью; Иванъ тотчасъ же назначилъ ему преемника, а его держалъ въ монастырѣ. Геронтій не разъ уходилъ въ Москву, но его хватали и возвращали въ заточеніе. А попы и игумены не были избавлены при Иванѣ III даже отъ торговой казни. Василій III подчинилъ монастыри строжайшему надзору и самъ назначалъ игуменовъ. Немудрено, что уже съ тѣхъ поръ владыки стали величать государей "императорами".

Впрочемъ, въ началѣ періода владыки еще не забывали своего учительскаго долга: тотъ же Геронтій и архіепископъ Вассіанъ посылали къ Ивану III на Угру (§ 117) сильныя увѣщанія противъ трусливыхъ. Но вскорѣ замеръ этотъ возвышенный голосъ. Своею расправой съ митрополитомъ Филиппомъ (§ 127), Грозный отнялъ у духовенства даже вѣковѣчное и нерушимое, по заповѣди Христа, право печалованія. Онъ своимъ "повелѣніемъ" назначалъ владыкъ и самъ вручалъ посохъ митрополиту; даже дьяковъ въ церковныхъ судахъ стали держать "съ царскаго вѣдома". Новгородскаго владыку Грозный велѣлъ зашить въ медвѣжью шкуру и затравить собаками. Преемникъ несчастнаго уже обращался къ царю съ такими посланіями: "Пишу тебѣ не потому, чтобы хотѣлъ учить и наставлять твое остроуміе и благородную премудрость, но какъ ученикъ учителю,

какъ рабъ государю". Далѣе онъ уподоблялъ власть Ивана "власти Царя Небеснаго" и утверждалъ, что "царь выше солнца".

Съ техъ поръ владыки только съ виду избирались освященнымъ соборомъ; въ сущности же все зависвло отъ "изволенія" государя, на глазахъ котораго, въ думъ, происходили самые выборы. Царь утверждаль не только ихъ, но и патріарха, изъ трехъ кандидатовъ собора. Онъ созывалъ по своей волъ церковные соборы; и если они учащались именно съ Грознаго (до него не было и 30, въ теченіе почти полтысячельтія), то лишь съ цёлью упорядочить дёло по указаніямъ свётской власти и на пользу ей: Стоглавъ былъ такимъ же обрядовымъ объединеніемъ Руси, какъ Судебникъ Ивана IV — гражданскимъ (§ 123); царская дума засъдала на соборъ 1551 г. Вообще эта дума принимала прямое участіе въ перковномъ управленіи, которое было подогнано подъ приказно-подъяческій порядокъ; а государь касался даже обихода церковной службы. Освященный же соборъ дерзалъ давать "встръчу" царю (возражать) только въ такихъ случаяхъ, какъ вопросъ о монастырскихъ имуществахъ при Грозномъ. Но вообще святые отцы на все соглашались, говоря: "его государева воля, а наша должная за него Богу молиться; а совътовати намъ непригоже". Учрежденіе патріаршества было плодомъ возвышенія Москвы въ чинъ "царства" и одоленія татаръ, а также убежденія русскихъ, что ихъ странъ, какъ единственной независимой державъ среди православія, суждено смѣнить господство мусульманъ и въ Царьградъ. Личныя побужденія Годунова еще ярче обнаруживають государственный смысль патріаршества, которымъ возвышалось одно внъшнее значение деркви. Первый же патріархъ быль послушнымь орудіемь въ рукахъ временщика, будущаго царя (§§ 132, 135). И если царь вель "осля" подъ уздцы, то обрядъ кончался темъ, что онъ целовалъ святителя "въ мышцу", а тотъ его— "въ десницу".

Окончательное подчинение церкви государству выразилось и

Окончательное подчинение церкви государству выразилось и въ усилении нетерпимости въ то самое время, когда на Западъ католическая реакція доходила до крайности въ томъ же направленіи (Н. И. §§ 25—63). Свътская власть приступила къ обращенію иновърцевъ, какъ къ сбору даней и войскъ,— посредствомъ внътнихъ мъръ, причемъ владыки становились какъ бы духовными воеводами. Казанскому архіерею наказывалось всячески привлекать татаръ къ крещенію: "звать ихъ къ себъ объдать почаще, понть ихъ у себя за столомъ ква-

сомъ, а послѣ стола-медомъ". Если провинившійся татаринъ убъжить къ владыкъ и похочеть креститься, то "назадъ его воеводамъ никакъ не отдавать, а покоить у себя". Если вина не важная, и воевода не долженъ казнить, то пусть онъ грозитъ казнью и будто бы освободить отъ нея только по предстательству владыки. Съ помощью такихъ мёръ, было крещено нёсколько тысячь мусульмань и язычниковь; прівзжали въ Москву даже черкесскіе князьки, увлекаемые выгодами. Но въ душт новокрещены сохраняли старую религію; да еще иновърцы стали "ругаться православной въръ", строить мечети даже тамъ, гдъ ихъ никогда не было. Өедөръ приказалъ поселить новокрещенъ въ особой слободъ и подчинить боярскому сыну, который должень быль некрыпкихь вы выры "вы тюрыму сажать, въ желѣза, въ цѣпи, и бить". Воеводы должны были "всѣ мечети посместь и въ конецъ ихъ извести", а также воспрещать русскимъ жить у татаръ и немцевъ, которые живо совращали ихъ въ свою въру.

§ 170. Пережитки въ нравахъ. – При такомъ состояніи учительскаго сословія, при описанномъ государственномъ и общественномъ стров, при постоянной борьбв съ внвшними врагами и съ внутреннею смутой, русскому народу почти не оставалось времени на самосовершенствование. Въ массахъ господствовало прежнее нев'яжество (§ 103). Даже многіе бояре и князья ровно ничему не обучались. Грамотность все еще приличествовала только церковникамъ да приказнымъ. Но и подъячіе писали, "языкъ высуня"; а думцы сидъли, "брады уставя", какъ подсмѣивался Лжедимитрій I. Сами попы неръдко служили на память, не одолъвъ даже чтенія, не говоря уже про письмо; а владыки знали священное писаніе лишь настолько, насколько требовалось для обрядности. Единственные учителя, дьяки-грамотфи, сами съ трудомъ разбирали письмена. Повелъние Стоглава заводить школы по городамъ, чтобы выходили "достойные" попы, поневолъ оставалось однимъ добрымъ желаніемъ. Иностранцамъ, даже въ концъ періода, казалось, что "во всей Московіи ніть училищь". Рукописей прибавилось противъ прежняго; но все еще ихъ берегли, какъ святыню, и списки сочиненій были наперечеть. А главное — пошло "растлѣніе книгъ". Онъ кишъли ошибками не только доморощенныхъ переводчиковъ, но и невъждъ-переписчиковъ, съ ихъ "прилогами" (вставками) и "разгласіями". Чёмъ дальше, тёмъ больше тексты искажались отъ небреж-

ности и уминчанья "борзописцевъ", этихъ промышленниковъ, которые постепенно замъняли старыхъ "доброписцевъ" или списателей-подвижниковъ (§ 65). Оттого всегда ссылались не на книгу, а на ея, полные разногласій, изводы (§ 105). А когда завели книгопечатаніе — новая бъда. Невъжественные "уставщики" или первые печатники уставовъ, наплодили кучу ошибокъ. "Справщики" книгъ, въ концъ періода, были также еле-грамотны, не имъли понятія "ни о православіи, ни о кривославін", по словамъ современника: они распространили бол'ве 6.000 книгъ съ грубыми искаженіями. Такъ, поддерживалось мнѣніе, что грамота—таже пагуба. Отъ нея воздерживали молодежь: того и гляди "въ книгахъ зайдется" (зачитается), нето ударится въ ересь. И заходились въ книгахъ: одна грамотность, безъ науки, безъ свътской школы, вела къ тому, что "книгочіи" вдавались въ жалкое буквоъдство. Ктому же книги зачастую были для нашего начетчика "мудростью запечатленною", не только въ силу безсмысленныхъ искаженій и буквальныхъ переводовъ, но и оттого, что онт говорили выспреннимъ византійскимъ слогомъ о византійскихъ вещахъ: у насъ, напримъръ, называли доморощенныя суевърія обычаями "треклятыхъ еллинъ", т.-е. классическою минологіей, которую изобличали Богословы и Златоусты.

Немудрено, что въ самомъ концѣ періода письма были рѣдкостью на Руси, да и тѣ отличались безсодержательностью: въ
нихъ ничего, кромѣ обычныхъ поклоновъ, здоровій и благословеній. Наши послы увѣдомляли изъ-за границы о пустякахъ.
Они дивились "каменнымъ мужикамъ и рыбамъ", но не за ихъ
красоту, а оттого, что изъ нихъ вода идетъ. Они описывали
всѣ выходы актеровъ и издержки на пьесу, а о самой пьесѣ
ни слова. Ихъ поражали огромные "яблоки" съ "небесными
богами" (глобусъ). Всѣ народы у нихъ— "нѣмцы" (не горазды
говорить понашему) да "еретики", а церкви ихъ— "мечети".
Чуть не всѣ имена у нихъ перевирались: Стокгольмъ превращался въ Стекольный, Майнцъ—въ Мецъ, Леопольдъ—въ Діопольдусъ, Людовикъ XIV—въ Алюисъ IV.

При прежнемъ невѣжествѣ неизбѣжно сохранялась первобытность нравовъ и понятій. Въ основѣ ея лежало звъроподобіе или "звѣринскій" обычай, какъ говорилъ Несторъ (§ 68), т.-е. отсутствіе человѣчныхъ, идеальныхъ чертъ. Оно поддерживалось отчасти вліяніемъ Азіи черезъ татаръ, а больше—войнами и смутами, неизбѣжными при исключительномъ ростѣ

государства, этой внѣшней, грубой стороны жизни. Попрежнему господствовали эсестокость и чувственность. "Жесточь" власти достигла рѣдкой въ исторіи степени, въ видѣ опричнины (§§ 126, 127). Самъ Грозный, убійца собственнаго сына, однажды на пиру вылилъ горячіе щи на голову шута, потомъ пырнулъ его ножомъ и велѣлъ врачу "излѣчить добраго слугу"; когда оказалось, что шутъ уже мертвъ, онъ назвалъ его псомъ и продолжалъ веселиться. Но эти нравы не исчезли съ нимъ. на Верху росло число шутовъ, карловъ, калмыкъ, а подконецъ и араповъ обоего пола. Съ ними продълывались такія же кровавыя "потъхи", какъ съ медвъдями, а подконецъ со львами, слонами и другими звърями "псареннаго двора"; и на эти забавы смотръли даже царскія дъти. При крайней подозрительности, на Верху казни и пытки были обычнымъ явленіемъ (§ 153). Войны все еще были узаконеннымъ разбоемъ и душегубствомъ. Смертная казнь укоренилась такъ, что уже казалась не византійскимъ (§ 22), а доморощеннымъ учрежденіемъ: къ ней привыкли съ тѣхъ поръ, какъ всенародность (§ 92) придала ей значеніе воспитательницы кровожадности. Она утонченно разнообразилась: даже сожигали живьемъ, а фальшивымъ монет нообразилась: даже сожигали живьемъ, а фальшивымъ монетчикамъ заливали горло растопленнымъ металломъ. Къ разнымъ способамъ членовредительства прибавилось урѣзываніе носовъ, даже у женщинъ, за нюханіе табаку. Казни особенно размножились въ смутную пору. Пытка стала обычнымъ дѣломъ даже при ничтожныхъ проступкахъ: тутъ узнавали "подноготную", вбивая деревянные гвозди подъ ногти. Тѣлесныя наказанія превратились во всеобщее средство исправленія, какъ у татаръ (§ 83), воспитывая рабскія чувства даже у вельможъ и родныхъ государя: они считались царскою милостью, за которую благодарили; наказанные скорѣе пріобрѣтали, чѣмъ теряли уваженіе, ибо "за битаго двухъ небитыхъ даютъ". Въ Москвѣ рѣдкій день проходилъ безъ того, чтобы кого-нибудь не полосовали на площади батогами или кнутомъ. Кнутъ былъ уже такимъ привычнымъ дѣломъ, что его не стыдились ни палачи, ни жертвы: онъ сталъ и всенародною, "торговою казнью", причемъ обнажали даже женщинъ на глазахъ у всѣхъ. Сами истязуемые какъ будто мало обращали на него вниманія. Онъ достамые какъ будто мало обращали на него вниманія. Онъ доставался всякому за ложную жалобу, а боярамъ—и за мъстничество; чиновниковъ же стегали, какъ "воровъ и измънниковъ", за простыя оплошности по службъ: тъмъ не менъе всякій лъзъ съ кляузами и родовыми счетами; а приказная волокита счи-

талась правиломъ. И деньги выколачивали: поазіатски ставили "на правежъ", т.-е. били палками по ногамъ, пока не выправять долга или недоимокъ; при взиманіи податей драли всѣхъ, отъ воеводъ до бобыля, а оно производилось круглый годъ.

Но, какъ вездѣ, нравы правительства служили лишь отра-

женіемъ нравовъ общества.

Въ древней Руси до самаго конца не откуда было взяться понятію о томъ, чтобы рукамъ воли не давать. Самосудъ долгое время признавался, въ видѣ "поля". Кулачная расправа считалась первымъ средствомъ воспитанія, порядка, возмездія и даже забавъ. Въ думѣ иногда царь, а нето и бояре, собственноручно колотили челобитчика. Въ каждомъ домъ стонъ стояль отъ побоевъ, которые даже добрый хозяинъ расточаль всемь домочадцамь, начиная съ своей жены, за всякій пустякъ, въ особенности же за ослушаніе, чтобы учить ихъ "вѣжеству и смиренію". Любимымъ развлеченіемъ были кулачные бон "съ убивствомъ" да медвѣжьи потѣхи, причемъ звѣрь, случалось, задираль медвъдчика. А объ Рождествъ знатная молодежь бъгала по улицамъ, въ видъ "халдеевъ", съ лучинами, и подпаливала бороды прохожимъ, если тъ не откупались грошикомъ. Бъднякъ отъ нужды и гнета ударялся въ разбойничество (§ 149), которое придало такое значение губнымъ старостамъ и достигло крайнихъ размъровъ въ смуту (§ 144). Въ Москвъ ръдкая ночь обходилась безъ душегубства и поджоговъ. Населеніе, давая ратника, представляло поручителей въ томъ, что онъ не только не сбѣжитъ со службы, но и людей не побьетъ, грабить не будетъ. Сильный человъкъ считалъ слабаго своею добычей. Не говоря о властныхъ боярахъ, ихъ слуги и мелкіе пом'вщики, а также дьяки приказные, мучили тяглыхъ безнаказанно, иногда даже изъ одной спеси или звърскаго своенравія. Бояре и служилые, эти паши въ своихъ деревняхъ, не давали покоя ни посадскимъ, ни монахамъ, не говоря уже про мужиковъ, надъ которыми у нихъ была законная, вотчинная власть: они нападали на нихъ съ смертнымъ боемъ и грабежомъ, а потомъ брали съ несчастныхъ "мировыя записи". Случалось, что знатный задиралъ бъдняка медвъдями, которые составляли принадлежность его двора, наравив со сворами злыхъ псовъ. Царедворцы устраивали на Верху всякое тайное "лихо", даже изводили царицъ и царскихъ невъстъ. Бояре били и грабили даже иностранныхъ пословъ. Нето зазовутъ пріятеля на пирушку и продълаютъ съ нимъ то же. Дрались и между собой: пирушки зачастую кончались убійствомъ, особенно когда проигрывались въ зернь (карты), кости или шахматы. Такой развитой человѣкъ, какъ Іосифъ Санинъ, требовалъ казни еретиковъ. Иностранцы говорили: "русскіе наслаждаются зрѣлищемъ помѣшанныхъ, калѣкъ, уродовъ, особенно, когда эти несчастные пьяны". Тогда расплодилось множество калѣкъ перехожихъ (§ 29), которые, при случаѣ, не клали охулки на руку. Они сидѣли, лежали не только на папертяхъ, но и на торгахъ, путяхъ, мостахъ. Они кишѣли въ каждомъ достаточномъ домѣ, и на Верху, подъ видомъ благочестія, распѣвая духовные стихи.

Первобытная чувственность, грубая и грязная, проявлялась, главнымъ образомъ, въ "пьянственномъ недугъ", связанномъ съ чревоугодіемъ. Крестьянину было не до него: онъ работалъ даже по воскресеньямъ, послъ объдни; да и по закону ему разръшалось пить только по большимъ праздникамъ. Но у людей именитыхъ эта "слабость" была истиннымъ недугомъ. И наши предки считали ее какъ бы долгомъ и даже подвигомъ: тотъ былъ молодцомъ, кто могъ всвхъ перепить; не пить значило "чваниться" и прослыть не-русскимъ, не помнящимъ завъта св. Владиміра (§ 28). Старались спаивать другъ друга: не щадили и не стыдились даже иностранныхъ пословъ (§ 153). Послѣ знатной пирушки обыкновенно "лѣчились" или "отворяли кровь" съ помощью немецкихъ врачей, а "рожковую руду пускали" съ помощью нѣмецкихъ врачей, а "рожковую руду пускали" свои бабки. Въ Москвѣ, по праздникамъ, не было проходу отъ "мертвецки" пьяныхъ, которые валялись по улицамъ. Столь же убійственны и грязны были "братчины" — пиры вскладчину, этотъ пережитокъ языческаго побратимства, на который обратили вниманіе даже лѣтописи. Тутъ-то, среди разгула, было царство тѣхъ жалкихъ потѣхъ и "прохладъ" (забавъ), которыми заправляли скоморохи (§ 63). Эти бездомные тунеядцы бродили по Руси ватагами въ 50—100 человѣкъ, грабя крестьянъ и забавляя помѣщиковъ "еллинскими кощунствами" — грязными плясками, пѣснями, прибаутками. Въ городахъ они были необходимою принадлежностью кабаковъ, куда ежедневно валилъ посадскій и приказный людъ, съ 3 часовъ, выспавшись послѣ грузнаго обѣда. Скоморохи были лучшими выразителями звѣроподобной обѣда. Скоморохи были лучшими выразителями звѣроподобной откровенности,—этихъ непристойностей и особенно "сквернословія", которое поражало иностранцевъ. Грязны и необычайны, дики съ виду были даже враги скомороховъ, прозванные "юродивыми", уродами. А учителя нравственности, церковники,

и по существу не отличались отъ толпы. Монастыри были притонами безобразій. Грозный говориль: "многіе только по одеждъ монахи; они по четкамъ скверными словами бранятся; любострастные разорили первоначальное крѣпкое житіе". А Михаилъ Өедоровичъ нашелъ, что во многихъ монастыряхъ завелись харчевни, бани, табакъ, бражничанье и "всякое нестроеніе". Даже у Троицы, послѣ осады, "благочестіе изсякло и монастырь оскудёлъ". Ея служки грабили окрестности на далекое разстояніе. Ею зацравляль грязный, еле-грамотный монахъ, Логинъ, пользуясь своимъ крѣпкимъ кулакомъ и "громогласіемъ", которое считалось первымъ достоинствомъ церковника. Онъ тиранилъ добряка Діонисія (§ 141). Такихъ примфровъ самоуправства дерзкихъ проходимдевъ съ физической силой было множество, особенно въ техъ монастыряхъ, гдъ постригались бояре, чтобы тунеядствовать и насильничать. Не лучте было бълое духовенство. Зачастую безграмотные попы и дьяконы поставлялись за мзду; а вдали являлись даже самозванцы, безъ владычныхъ грамотъ. Они вѣнчали въ пятый разъ, или при живой жень, и женили родственниковъ, ссорились изъза гроша всенародно, занимались всякими прибыльными дёлами, даже отдавали деньги въ ростъ; а владыки обзывали ихъ "собаками, ворами, измѣнниками". Обѣдню "отхватывали" поскорѣе, безпорядочно, въ нъсколько голосовъ разомъ, обыкновенно не понимая словъ, нередко искаженныхъ въ книгахъ до утраты всякаго смысла. А православные прохаживались по церкви въ шапкахъ, рукоплескали, сквернословили, "ползали, пискъ творили", учиняли драки, "мятежъ и соблазнъ"; въ поминальные дни храмъ превращался въ торжище. Эта картина лучше всего обрисовывается церковными соборами, въ особенности Стоглавомъ, да правительственными бумагами царя Михаила.

Таково было звъроподобіе того времени, образцомъ котораго служить творець опричнины, утвердившій татарскій правежь и предававшійся противоестественнымъ порокамъ Азіи. Но не меньше бросалась въ глаза ложь, въ широкомъ смыслѣ слова, — черта, вездѣ сопутствующая человѣку при его выходѣ изъ первобытности. У насъ она наиболѣе поражала иностранцевъ, такъ какъ ее поддерживало не одно невѣжество, но и особенно тяжкая борьба за существованіе. Ложь гнѣздилась во всѣхъ слояхъ общества, — гдѣ голая, гдѣ прикрытая разными видами. У правительства она проявлялась особенно наивно въ таинственности и обрядности быта Верха, въ посольскомъ

чинъ и въ обращении инородцевъ (§§ 151, 153, 169). Въ сно-шеніяхъ съ иностранными державами до того лукавили, что даже снабжали своихъ сановниковъ громкими титулами, которыхъ они никогда не имъли — "имени для", т.-е. для пущей важности. Иностранные послы больше всего дивились двуличважности. Иностранные послы больше всего дивились двуличности, отпирательству и непостоянству московскихъ дипломатовъ, которые, если уличали ихъ въ обманѣ, не краснѣли, а только самодовольно улыбались, поглаживая бороды. Та же первобытная дипломатія выражалась въ "опричномъ" взглядѣ властей на свое дѣло, который велъ къ утайкамъ и къ полицейскому сыску. Онъ достигъ чудовищнаго проявленія въ самой опричнинѣ, съ ея "великимъ княземъ" Бекбулатовичемъ, которая тѣмъ поразительнѣе, что она слѣдовала тотчасъ за полною искренностью доброй поры (§§ 122, 127). Такъ же рѣзка противоположность между лукавствомъ Годунова и правдивостью Лжедимитрія І. Но самъ случайный представитель искренности былъ самозванцемъ, т.-е. олипетвореннымъ обманомъ. Все смутбылъ самозванцемъ, т.-е. олицетвореннымъ обманомъ. Все смутное время — чудовищная ложь, которою завершилась исторія древней Руси. Она лежала въ основаніи всего правительственнаго строя. Лихоимство и волокита гнъздились не въ одномъ мірѣ приказныхъ и воеводъ. Ими было проникнуто и выборное начало: прихожане брали мзду съ избираемыхъ ими поповъ и дьяконовъ. Во всъхъ слояхъ общества господствовала та же неправда. Всякій норовиль избыть повинностей, не исполнять долга, примоститься въ жизни такъ, чтобы тунеядствовать, казаться не тѣмъ, что онъ есть, выставлять внѣшность, лишенную содержанія. Отсюда, рядомъ съ прямымъ обманомъ, тщеславіе, чванство, ханжество, противорѣчіе между словомъ и дѣславіе, чванство, ханжество, противорѣчіе между словомъ и дѣломъ. Иностранцевъ поражало вообще "нестерпимое глупое высокомѣріе" (§ 134), при крайней мелочности нрава и скаредности быта. Святые отцы совѣтовали кривить душой при нуждѣ. "Лучше солгавши животъ получити, нежели истинствуя погибнути", писалъ владыка Ивану III, побуждая его нарушить присягу хану. Въ случаѣ свары между слугами, колоти ихъ, "хотя бы они были правы", училъ попъ Сильвестръ. Трусливый, косный бояринъ становился героемъ при мѣстническомъ спорѣ (§ 123), забывался даже предъ лицемъ царя, когда задѣвали его ретиво̀е. Въ его домѣ пахло ладономъ, царствовали степенство и чинность монастыря; а жизнь его была сплошнымъ грѣхомъ; и случалось, что онъ пострижется въ монахи, когда хватитъ его карачунъ, а выздоровѣетъ—разстригается. Онъ выше

всего ставилъ порядокъ, чиноначаліе, повиновеніе, строго соблюдаль весь обрядь общежитія, до малейшаго поклона, и съ кривляньями отказывался трижды какъ отъ чарки вина, такъ и отъ престола. А на деле у него все сводилось къ китайскимъ церемоніямъ, заглушавшимъ простоту и искренность; и самъ онъ былъ богатыремъ своеволія, самоуправства, нарушенія божеских и челов вческих законовь. То же внішнее степенство соблюдалъ именитый купчина; а самъ руководился правиломъ-, не надуешь, не продашь" и считалъ даромъ Божіимъ "изворотливость", умънье "продать и отца роднаго". Московскіе гости выводили изъ себя иностранцевъ своимъ плутовствомъ. Они продавали въ 20 разъ дороже, чёмъ слёдуетъ; клялись и божились, подсовывая бракъ и учиняя неуловимо-мелкія продълки. Они запрашивали "въ три дорога" и плакались на разореніе, прикидывались "казанскою сиротой": отсюда татарскій правежъ, который неръдко достигалъ цъли. Плутовство вообще царствовало вездѣ, касаясь даже невозможнаго: былъ "большой обманъ на дѣвокъ" — выдача больной и безобразной дочери вмѣсто здоровой и красивой.

Описанные нравы засвидетельствованы нашими правительственными бумагами, постановленіями соборовъ, памятниками письменности. Они лежатъ и въ основании Домостроя, этого учебника житейской мудрости, составленнаго однимъ изъ лучшихъ людей того времени, попомъ Сильвестромъ (§ 122). Здъсь изображенъ идеалъ человъка высшаго круга. Это - олицетворенное внъшнее благочестіе, деспотизмъ и рабольпіе родового быта, да сытость, съ ея орудіями — скаредностью и скопидомствомъ, съ ея заповъдью - все выносить, "всякому угодить, никому не прекословить, обиду терпъть и на себя вину полагать", даже кривить душой; а о просв'ящении ни слова. Домостроевский "самъ" не пропускаетъ ни заутрени, ни объдни, ни вечерни. Да еще у него каждый день начинается на дому "часами" и келейнымъ "правиломъ" — молитвами, земными поклонами, чтеніемъ изъ "Златоуста" или Житій. А на сонъ грядущій вся семья слушаетъ "навечерницу", послъ которой нельзя ни ъсть, ни разговаривать. Не мфшаетъ еще въ полночь тихонько подняться и со слезами помолиться. Пуще всего почитай духовныхъ лицъ. На молитвъ стой чинно, не озираясь. Крестъ, образа, мощи цълуй, духъ въ себъ удержавъ, губъ не разъвая. Просвирку не кусай зубами, а ломай мелкими кусочками и жуй губами, а ртомъ не чавкай. Д'втей учи рукодвльямъ, а главное— "раны на нихъ возлагай, казни ихъ отъ юности; не ослабъвай, біл младенца; бей его жезломъ". Всегда будь строгъ съ ними: не смѣйся, даже "игры творя". Смотри накрѣпко, чтобы никто изъ домочадцевъ не сидѣлъ безъ работы, и все пріумножай доходы, откладывая ежегодно малую толику на приданое дочерямъ. "Домострой" наполненъ самыми мелочными совѣтами по хозяйству: онъ учитъ, какъ нужно обрѣзки при кройкѣ беречь и какъ собирать зелень отъ овощей и крошки со скатерти для корма домашнимъ животнымъ. Въ немъ помѣщается цѣлая поваренная книга.

Картина нравовъ четвертаго періода дорисовывается и уясняется иностранцами, этими свъжими наблюдателями изъ другаго міра. Появленіе московскаго посольства въ Европ'в возбуждало всеобщее любопытство. На него сходились смотрѣть, какъ позднѣе бѣгали за китайцами. Но, вглядѣв-шись, спѣшили уходить, особенно въ Италіи, которая уто-пала тогда въ блескѣ своего Возрожденія и элеганціи (*H. И.* § 48). Вотъ что говорили тамъ единогласно о нашихъ посольствахъ конца періода (Ушаковъ въ Вѣнѣ, 1613, и Чемодановъ въ Италіи, 1657). Московиты отличаются "свинствомъ". У нихъ грязные халаты, длинные и тяжелые. Они **Б**дятъ некрасивыми ручищами, насаживая ими куски на вилки; а спять на полу, въ одеждахъ. Особенно тяжелъ духъ отъ нихъ: послъ нихъ ничего не подълаеть и съ окуриваніями. Они больше всего пьянствують, затъмъ насильничають и предаются всякимъ излишествамъ, впрочемъ низшаго разбора: они бѣдны. Эти "полузвѣри, мамелюки" вѣчно грызутся между собой н сквернословять, а драки учиняють даже съ туземцами. А именно отъ всего такого кръпко предостерегали ихъ царскіе наказы, которые обращались къ нимъ частью какъ къ дѣтямъ, частью какъ къ разбойникамъ. Но правительство снабжало ихъ плохо, и то не деньгами, а мѣхами. Московиты являлись въ Европѣ въ видѣ азіатскаго каравана — съ кучей сундуковъ, въ которыхъ хранились и собственные харчи. Гдѣ ни остановятся, сейчасъ заводятъ мелочной торгъ, какъ въ своемъ гостинномъ ряду, не обращая никакого вниманія на запрещеніе мѣстныхъ властей. При этомъ поднимаютъ шумъ, гамъ, торгуются, плутуютъ, запрашиваютъ и даже попрошайничаютъ. Затъмъ выкладывають цёлые иконостасы, устраивають чуть не часовню и по десяти разъ въ день стукаются лбами въ землю или стоятъ со свъчами, а сами зъваютъ и перебраниваются. Они долго совершали свои обряды даже передъ балами, на которыхъ сидъли, какъ истуканы, и молча пръли въ своихъ парчевыхъ мѣш-кахъ. Въ дѣлахъ московиты проявляли "глупость, спесь и невъжество": даже въ ихъ наказахъ то пропущено имя царя, то названъ не тотъ государь, къ которому ихъ послали. А они боятся всякой мелочи, о которой не помянуто тамъ. Тѣмъ не менѣе показываютъ видъ, будто все знаютъ и сдерживаютъ свое удивленіе. Московиты невообразимо упрямы: ихъ нельзя переубѣдить ни въ чемъ: они чуть не дрались изъ-за буквы въ титулѣ своего царя. Они вездѣ видѣли свои порядки и лгали въ своихъ донесеніяхъ: всѣ-де государи считаютъ себя холопами царя. Въ Вѣнѣ императоръ не далъ своего портрета этимъ "негодяямъ и собакамъ".

Въ Россіи европейца также больше всего поражали грубость и ложь туземцевъ. Онъ дивился ихъ внёшней и внутренней неопрятности, о которой свидътельствуетъ и совътъ Домостроя "носа не копать пальцемъ, ни сморкать, ни харкать, ни плевать; если же нужно, то, отошедъ въ сторону, устроиться въжливенько". Въ Москвъ иностранца возмущала вонь отъ мясныхъ лавокъ, гдъ лежало много протухлыхъ, ничъмъ не прикрытыхъ тушъ. Онъ ступалъ, "какъ по подушкамъ", по волосамъ на Вшивомъ Рынкъ (теперь — Вшивая Горка), гдъ стриглось простонародье. Его слухъ былъ переполненъ сквернссловіемъ, которое задъвало всъхъ родственницъ ругающихся и сопровождалось непристойными телодвиженіями. Иностранцамъ брасались въ глаза двъ врайности: съ одной стороны, неимовърная териъливость по отношенію къ старшимъ, съ другой — горячностъ, крайняя обидчивость и спесь съ равнымъ себъ или съ низшимъ. Малъйшая шутка своего брата принималась за "безчестное, непригожее" слово и вызывала въ отвътъ "неистовую, непристойную" брань. Мъстнические споры проникали до подклътовъ дворца: они вызывали потасовки между дворовыми бабами на кухнъ и въ портомойнѣ. Каждый норовилъ "поддѣть, подсидѣть, подкузмить" пріятеля, подставить ему ножку, проявляя при этомъ большое пристрастіе къ кляузамъ и извѣтамъ, къ "слову и дѣлу", къ полицейскому сыску. Жадная завистливость не давала житья ничему выдающемуся: "искони на Руси если человъкъ хотя мало прійдеть въ славу и честь и въ богатство, не могуть не возненавидъти", говоритъ и Котошихинъ. Всъ заклевывали своего брата, если онъ дерзалъ чѣмъ-нибудь выйти изъ ряду. Участь Хворостинина (§ 151) едва не постигла одну смълую боярыню, которая бросила румяны: всеобщее смятение

заставило смириться непокорную. А рядомъ — раболѣпіе, которымъ пропитались всѣ слои общества и всѣ житейскія отношенія. Даже равные между собой, друзья и родные употребляли такія правила вѣжливости: "князь Юшка (Юрій) Ромодановскій князю Голицыну челомъ бьетъ". Жена Голицына писала своему мужу: "женишка твоя, Дунька, много челомъ бьетъ до лица земнаго". Поведеніе вельможъ на Верху (§ 152) говоритъ само за себя. Они, въ дни своихъ ангеловъ, подносили именинные калачи царицѣ и ея дѣтямъ и получали подарки. Они наперерывъ предлагали свои руки "дѣвкамъ", которыя привозились въ невѣсты царю, но не удостоились его выбора (§ 152). Герберштейнъ говоритъ: "этотъ народъ имѣетъ болѣе наклонности къ рабству, чѣмъ къ свободѣ". А въ концѣ періода другой иностранецъ замѣчаетъ: "этотъ народъ благоденствуетъ только подъ дланью своего владыки, и только въ рабствѣ онъ богатъ и счастливъ".

Иностранцы приводили раболепіе, также какъ и взаимную грызню, въ связь съ татарскимъ игомъ. Но они не замѣчали болѣе глубокихъ причинъ. Этими чертами отличаются всѣ первобытныя, слагающіяся общества. Здѣсь всякъ за себя: личностями руководить одно только чутье животнаго существованія, безь сознанія общенародныхъ или хотя бы сословныхъ выгодъ и правъ. Это-стадо; но стадность же помогаетъ основной потребности въ сплоченіи, которая удовлетворяется, въ такихъ случаяхъ, внѣшнею силой, могущественною властью. Стадность русскихъ, съ которою связана ихъ ръдкая переимчивость, была изумительна. Всѣ спѣшили наперерывъ, не разсуждая, сдѣлать, что прикажеть спасительная внёшняя сила, и тёмъ вызывали у иностранцевъ сравнение то съ баранами, то съ обезъянами. Безволіе, дряблость общества поддерживались у насъ громадностью земли, не потому только, что она развивала потребность въ сплоченіи: она давала возможность разбрестись розно, сбъжать отъ тяготы и горя, схорониться "за тридевять земель", найти въ степи новую вольную волю, а не бороться на мъстъ, не отстаивать себя и своихъ ближнихъ.

§ 171. Новыя черты нравовъ. — Презрѣніе, негодованіе, брезгливость европейца объясняются не одною китайскою враждебностью къ нему русскаго. Онъ сознаваль себя творцомъ высшей гражданственности. Тогда Западъ уже успѣлъ выработать различные образы правленія и глубокомысленныя ученія о государствѣ (Н. И. §§ 44, 53, 99, 113). Онъ выставилъ блестя-

щій рядъ подвижниковъ истины и бойцовъ за правду на пользу всему человъчеству, создавшихъ цёлыя новыя науки (Н. И. §\$ 52—55, 111—115). Его быть украсился высокими созда-ніями искусства (Н. И. §\$ 56, 57, 115—117). Подъ вліяніемъ этихъ усивховъ идеализма, смягчались нравы Запада, особенно подконецъ, когда къ итальянской "элеганціи" и французской "галантности" прибавился духъ англійскаго пуританства; когда развились общительность и "филантропія" и умножились средства просвѣщенія (Н. И. §§ 48, 103, 106, 107). Съ своими Колумбами, Коперниками, Эразмами и Беконами, Сервантесами, Рабле и Шекспирами, Рафаелями, Ліонардами да-Винчи и Микель-Анджелами, Лютерами, Цвингли и Кальвинами, Карлами V, Генрихами IV, Ришелье и Кромвелями, западный человъкъ чувствовалъ себя на героической высотъ "цивилизаціи". Ему претила азіатчина "Московіи"; его возмущала какъ хозяйственная, такъ и душевная скаредность этого "варварскаго" конца свъта, который былъ посрамленъ даже немного потершимся въ "Европъ" Лжедимитріемъ I. При такомъ ръзкомъ сравненіи, онъ забывалъ собственные гръхи и пороки, созерцание которыхъ сломило подконецъ геній Шекспира (Н. И. § 51), -- это тяжкое положение массъ, эти пытки инквизиции, звърства тридцатилътней войны, тонкости макіавелизма и іезуитства (Н. И. §§ 29, 45, 53, 63, 100). А въ Россіи ему бросались въ глаза однѣ крупныя отрицательныя стороны: ему трудно было уловить черты иного рода, хотя мелкія и случайныя, но неизбъжныя, если Московіи суждено было жить.

Эти новыя черты, задатки лучшаго будущаго, проглядывають въ нравахъ тогдашней Руси, особенно къ концу періода. Московская расправа смягчалась: повтореніе опричнины стало немыслимо. Правительство все строже надзирало за злоупотребленіемъ обельнымъ холопствомъ. При Иванѣ III "безхитростный должникъ, жертва невзгоды, получалъ отсрочку и даже прощеніе роста. Потомъ злостный заемщикъ и даже тать выдавались головою потерпѣвшему уже не на продажу, а "до искупа", т.-е. до уплаты долга и возмещенія убытковъ. Холопы, бѣжавшіе изъ плѣна, становились свободными. Годуновъ и Шуйскій освобождали холоповъ, которыхъ господа или не кормили, или не женили. Облегчалась и участь кабальныхъ. Полоняночныя деньги (§ 159) связывали правительство съ земщиной въ подвигѣ благотворительности: въ этой "общей милостынѣ" участвовали и царь, и послѣдній холопъ. Въ то же время исчезаеть

"поле"; и умноженіе приказовъ, тяжебъ доказываетъ вообще паденіе самосуда. Съ Ивана III идетъ непрерывный рядъ попытокъ власти и соборовъ исправить нравы: Стоглавъ представляетъ даже страстную критику растлѣнія Руси. При Грозномъ 
преслѣдовали распутство, азартныя игры и даже невинныя развлеченія: излюбленнымъ старостамъ предоставлялось не только 
штрафовать, но и "выбивать вонъ изъ волостей" скомороховъ, 
наряду съ волхвами, ворожеями, зерньщиками, корчемниками 
и развратниками. Филаретъ (§ 148) запрещалъ даже кулачные 
бои подъ страхомъ кнута; и его пристава ходили по рынкамъ, 
чтобы тутъ же драть за сквернословіе. Онъ строго каралъ пороки церковниковъ и приказныхъ и истреблялъ разбойничество, 
а къ честнымъ людямъ былъ снисходителенъ: оскорбитель православія и самодержавія, Хворостининъ, подвергся временному 
заточенію въ монастырѣ и потомъ возвратился ко двору. При 
Михаилѣ иностранцы уже дивились "учтивствамъ" московскихъ 
дипломатовъ. Тогда же, вмѣстѣ съ появленіемъ иностранныхъ 
порядковъ въ арміи, война превращалась изъ бойни и грабежа 
въ правильное, хотя и печальное, орудіе политики.

Въ обществъ искры идеализма поддерживались попрежнему (§ 102) христіанствомъ, а къ концу періода къ нему шло на помощь просвътительное вліяніе Запада. Въ отворъ тлетворному примъру богатыхъ и знатныхъ монастырей (§ 170), въ далекихъ, скудельныхъ обителяхъ да въ угрюмыхъ пустыняхъ не переводились подвижники, которые служили укоромъ мірской порочности. Прирожденное массъ добродушіе ходило слъдомъ за Горемъ-Злосчастіемъ людей Божіихъ (§ 122) и изувърствомъ входившихъ въ засиліе себялюбцевъ. Всюду признавалось милосердіе или сострадательное братство, этотъ лучшій даръ Спасителя, исцълявшій язву первобытнаго звърства. Оно проглядываетъ въ общинъ и сельскихъ и городскихъ мірахъ, съ ихъ "одиночествомъ", съ ихъ стремленіемъ къ справедливому уравненію всѣхъ въ общихъ тягостяхъ. Имъ согръты поученія пастырей церкви. Домострой внушалъ юношъ не пьянствовать, чтобы не ссориться и не драться; а главное—быть милосердымъ: "пюдей своихъ держи такъ, чтобы они во всякомъ довольствъ и благоденствъ всегда были; нищихъ, малолътнихъ, бъдныхъ, скорбныхъ, странствующихъ призывай въ домъ свой, по силъ накорми, напой, согръй; милостыню давай въ дому, въ торгу, на пути. Домострой совътовалъ купцу торговать такъ честно, чтобы даже брать свой товаръ назадъ, если онъ не понравится.

Въ особенности онъ помнитъ о горькой долъ подневольныхъ. Іосифъ Санинъ, требовавшій казни еретикамъ, писалъ лютому вельможѣ, что рабовъ нужно "какъ братію миловать".

И то не были голоса въ пустынъ. Неръдко "по дутъ" (въ духовныхъ) давали "прость" кабальному, т.-е. прощали долгъ холопу, а также серебро—крестьянину (§ 100). Иногда владълецъ, "отходя сего свъта", даже наказывалъ "надълити, а не оскорбити" его "людцовъ, мужичковъ и женочекъ", дабы люди, покидая господскій домъ, "не заплакали". Всюду встръчались "нищелюбцы, христолюбцы", творившіе милостыню "отай", тайкомъ. Самъ царь, подъ большіе праздники, дѣлалъ "тайный" выходъ, въ сопровождении стръльцовъ и приказныхъ Тайнаго приказа: онъ ходилъ по тюрьмамъ и размножавшимся богадёльнямъ (§ 149), гдё изъ собственныхъ рукъ раздавалъ милостыню, не забывая и нищихъ по дорогъ. Рядомъ съ криками отчаянія, надъ Русью носились такія слова сердечной въры: "Въ рай входять святою милостыней. Нищій богатымъ питается, а богатый молитвою нищаго спасается". Всеобщая страда и нищета, эта внутренняя связь бродившаго общества, выковывали узы всеобщаго братолюбія: "сирота", какъ назывался каждый крестьянинъ, "калъка перехожій", "убогенькій" были учителями нравственности. Въ такія минуты, какъ "розруха", наряду съ душевною распущенностью, множились такіе приміры истиннаго христіанства, какъ подвигъ Троицкой лавры (§ 141). И народъ припоминалъ слова древнихъ пастырей, что церковное богатство—нищихъ богатство. Подъ такими вліяніями, въ концъ періода, лучшіе люди уже не съ тупымъ равнодушіемъ относились къ проявленіямъ звъроподобія. Если встрѣчалась еще "жесточь" въ правительствѣ, на нее смотрѣли лишь какъ на неизбъжное и временное зло, при грубости массъ. И начинали гнушаться палачами, презирать битыхъ.

Слой лучшихъ людей возросталъ. Сначала это были больше тѣ странные и съ виду жалкіе люди, которыхъ называли юридивыми. Это — тѣ же невѣжественные нищіе, бездомные скитальцы, вродѣ каликъ перехожихъ. Но они были въ міру такимъ же ходячемъ укоромъ порочности, какъ въ обителяхъ—
подвижники: они служили примѣромъ нестяжанія и незлобивости; своимъ правдивымъ, безкорыстнымъ словомъ они обличали пороки общества и даже властей. За это-то толпа считала своихъ доморощенныхъ Діогеновъ пророками и святыми,
задумывалась надъ ихъ иносказательными, подчасъ нелѣцыми

изреченіями. Она ціловала имъ руки, хранила, какъ святыню, клочки ихъ грязныхъ лохмотьевъ. Юродивые живали и на Верху въ подобномъ же почеті. Особенно прославились Никола въ Пскові (§ 127) и "праведный нагоходецъ" Василій Блаженный—въ Москві.

Наконецъ, Русь четвертаго періода выставила, хотя и короткій, но непрерывный рядъ лучшихъ людей новаго, болѣе человѣчнаго склада, на которыхъ замѣтны черты личности, въ благородномъ смыслѣ этого слова. Онъ тянется съ самаго начала періода,—съ той поры, когда, при Иванѣ III, зародилось умственное движеніе, которое коренилось въ семьѣ Патрикѣевыхъ и достигало престола (§ 115). Тутъ враги сходились между собой въ идеализмѣ. Геннадій требовалъ просвѣщенія; Нилъ Сорскій возставалъ противъ любостяжанія и хищничества; Іосифъ Санинъ защищалъ рабовъ, ибо "вси есми созданіе Господне, вси плоть едина". Преданія этихъ ревнителей нравственнаго совершенствованія поддерживались, при Василіи III, последнимъ изъ рода Патрикъевыхъ, Вассіаномъ Косымъ, да иностранными выходцами — Глинскимъ и Максимомъ Грекомъ. Ихъ расцвътъ представляеть добран пора Ивана IV. Тогда самъ царь былъ привлекательнымъ идеалистомь; его окружалъ сонмъ подобныхъ же личностей, какъ туземныхъ, такъ и завзжихъ (§ 122). Тутъ были представители разныхъ слоевъ общества. Снизу вышелъ евангельскимъ примъромъ "невъроятный" Адашевъ, который держаль у себя прокаженных и обмываль имъ язвы собственными руками. Открывшій его попъ Сильвестръ былъ также человъкъ ръдкаго нравственнаго закала: своею жизнью онъ очищаль православіе въ глазахъ народа. Человѣколюбіе Домостроя было плодомъ этой жизни. Сочинитель самъ "заключенныхъ въ темницы, плѣнныхъ, должныхъ выкупалъ, голодныхъ кормилъ, рабовъ своихъ всѣхъ освободилъ и надѣлилъ, и чужихъ рабовъ выкупалъ"; изъ дому его "никогда никто не вышелъ тощъ или скорбенъ"; многихъ несчастныхъ онъ "вскормилъ
воспоилъ и научилъ"; у него служили все свободные люди. Тотъ же попъ Сильвестръ завъщалъ потомству: "не богатствомъ

жить съ добрыми людьми, правдою да ласкою, а не гордостью, и безо всякой лжи; погубить Богъ вся глаголющая лжу".

Возвышенные облики Сильвестра и Адашева остались какъ бы преданіемъ. Если русскіе много грѣшили въ смутную пору, зато тогда же созрѣло сознаніе всероссійской лжи. Прежде митрополиты благословляли клятвопреступленіе въ видѣ отъѣзда

бояръ; теперь последній мужикъ гнушался "перелетами" (§ 138) и клеймиль собственное коварство, восклицая съ сокрушениемъ сердца: "мы измалодушничались!" "Послъдние люди" (§ 163) спасли отечество отъ "воровства". Они соборно покаялись, "наказались" (§ 143). Они выставили такихъ подвижниковъ любви къ общему дълу, какъ Мининъ, Сусанинъ, Гермогенъ. Тогда же очищалась духомъ и знать. Пожарскій рудкій примъръ скромнаго и честнаго исполнителя стараго склада; Шеинъ (§ 145)--новый тинъ воеводы и боярина; Хворостининъ-невиданный образецъ юноши-идеалиста въ княжей семьъ. Очаровательный обликъ Скопина придавалъ величіе маститому роду Шуйскихъ, опозоренному скаредною личностью царя Василія (\$\$ 137, 139), и покрывалъ своимъ свътомъ пятна всего вельможества. Тогда же именно въ нравственномъ смыслъ поднимался еще одинъ древній родъ: сложившееся въ народъ понятіе о немъ, какъ о страдальцъ и печальникъ за русскую землю, доставило престолъ Михаилу (§ 143). Первый правитель изъ новаго дома оказался, по тихости нрава, противоположностью Грознаго. И если онъ былъ бользненъ, зато отецъ его быль на своемъ мъстъ, въ качествъ правителя государства (§ 148). Филаретъ выступилъ съ высокими нравственными требованіями отъ русскихъ. Онъ доходилъ въ нихъ до суровости подвижника, омрачавшей свътлое впечатлъніе его личности. Но это быль другъ лучшихъ людей, единственный защитникъ Шеина. Отъ него въетъ Западомъ, какъ и отъ Скопина, Шеина, Хворостинина. Въ его дъловитой неумолимости, въ его стремлении къ просвётительнымъ преобразованіямъ мелькаютъ намеки на правнука, этого богатыря нравственной силы.

Такъ "розруха", это рѣдкое въ исторіи бѣдствіе, эта великая всенародная ложь, не убила Руси нравственно. Напротивъ. Нашъ народъ чуялъ, что подъ ея развалинами погребалось его первобытное звѣроподобіе. Жестоко наказавшись за большіе грѣхи, за долгое круглое невѣжество, онъ стремился сбросить съ себя ветхаго, азіятскаго человѣка, рвался впередъ, къ самоочищенію, къ свѣту науки. Иностранцы замѣтили этотъ порывъ. И они возлагали надежды на русскаго человѣка, дивясь его смѣтливости, ловкости, переимчивости, а также его неимовѣрной выносливости и терпѣнію. Имъ были извѣстны также такія проявленія его отваги и предпріимчивости, какъ наши кунцы въ Индіи, Персіи и Египтѣ, дьякъ Истома у береговъ Норвегіи, казаки у Ледовитаго океана и въ Камчаткѣ.

У народа съ такими душевными задатками было будущее, тѣмъ болѣе, что у него хранилась еще непочатая нравственная сила въ лицѣ русской женщины.

§ 172. Женщина.—На женщинь, какъ на основь семьи и житейскаго обихода, особенно ярко отражаются нравы общества. Здѣсь, у себя дома, человѣкъ безъ стѣсненій проявляетъ всѣ свои свойства и завѣтныя стремленія, и тѣмъ замѣтнѣе, чѣмъ менѣе развита среда. Въ первобытныхъ обществахъ, гдѣ женщина лишена всякихъ поприщъ, кромѣ семьи, и всякихъ средствъ умственнаго превосходства, она служитъ орудіемъ мущины, болѣе сильнаго тѣлесно и болѣе свободнаго въ выборѣ жизненныхъ путей. И на немъ, какъ на строителѣ семьи, лежитъ вся отвѣтственность передъ потомствомъ не только за внѣшнее, но и за нравственное состояніе его подруги, этого зеркала, въ которомъ онъ отражается весь.

Менѣе всего могло быть свѣтлыхъ чертъ въ положеніи женщины четвертаго періода нашей исторіи, когда душой общества были крѣпкіе пережитки первобытныхъ взглядовъ и звѣроподобія. Здѣсь еще процвѣтали порядки, вымершіе на Западѣ вмѣстѣ съ средними вѣками (С. И. § 118). Здѣсь во всей чистотѣ отражались языческія суевѣрія, родовыя преданія, отголоски Византіи и татарщины, — всѣ устои старины, которые сводились къ праву сильнаго, къ господству мышцъ.

Женщина попрежнему (§ 67) считалась вмъстилищемъ чертовщины. Это — сама въдъма, колдунья, наперсница нечистой силы, или по крайней мере ея сообщница и воспитанница. Вовсе не зная Марины, народъ видълъ еретицу въ этой "дъвкъворухъ и ненавидълъ ее больше "Гришки Отрепьева" (§ 144). Онъ истязалъ и истребляль въдьмъ и ворожей, хотя самъ прибъгалъ къ ихъ искусству. Онъ едва терпълъ присутствіе женщины въ храмъ, желая сохранить за собой преимущество и на небесахъ: ее пріобщали св. тайнъ не изъ царскихъ вратъ, а изъ боковыхъ дверей. Создавъ безчисленное множество житій, онъ ръдко посвящаетъ ихъ женщинамъ, и только шесть княгинь призналъ святыми. Несчастная сама подчинялась взгляду, который преследоваль ее на каждомъ шагу, какъ лучшее средство воспитанія. Для облегченія своей горькой доли, она знавалась съ нечистою силой: въчно возилась съ знахарками и ворожеями, воруя деньги у своего мужа, чтобы заплатить имъ за самообмороченіе.

Бракт не могъ освятить и возвысить такое существо. На-

родъ думалъ, что онъ нуженъ развѣ только киязьямъ да боярамъ для пущей важности. Попрежнему (§ 103) часто встръчалось первобытное сожительство, особенно въ глуши: оно и дешевле; попу не платить, свадьбы не играть. Стоглавъ наноминаль даже, чтобы бёлое духовенство было женато. Онъ же дозволяль не больше трехъ браковъ для одного лица и требовалъ, чтобы жениху было не менве 15 лвтъ, а неввств — 12-ти. Браки были плодомъ сдвлокъ между родителями, при посредствъ свахъ. Конечно они были обыкновенно несчастливы, тъмъ болье, что вынчали почти дытей или незнакомых другь другу; да еще совершался "большой обманъ на девокъ". Тогда женъ зачастую бросали и, при ихъ жизни, женились на другихъ, причемъ не разбирали степеней родства. Нето мужъ приневоливалъ жену истязаніями идти въ монастырь - лучшая тогда замѣна развода. А иногда отдѣлывались отъ своихъ подругъ отравой. Женъ, также какъ и дъвицъ, продавали, воровали и закладывали.

Такъ, женщина была, прежде всего, самкой, необходимымъ предметомъ потребленія, живымъ товаромъ. Она имѣла значеніе только какъ сама, домохозяйка и добавление "самого". Надъ дъвицею мудриль каждый въ семьъ, какъ надъ домашнимъ животнымъ, которое составляло обузу: неспособная ни прокормить себя, ни привлечь кормильца, она считалась плохимъ товаромъ, который можно сбыть только обманомъ, съ прибавкой "приданаго" (§ 103). Засидъвшаяся въ дъвкахъ не была годна для жизни, какъ залежавшійся товаръ: она шла въ монастырь, если не хотела оставаться рабой, которою всякій помыкаль въ доме, упрекая въ дармобдствъ. Этотъ взглядъ поддерживался у насъ, помимо чувственности, чутьемъ малолюдности страны, которому отв'я чали первобытныя понятія Ветхаго Зав'ята. Настоящая женщина — "жена", т.-е. родильница (санскритское "джан" — рождать). Только "матерая" вдова пользовалась почетомъ и властью въ семьъ: бездътная же-человъкъ "богадъльный", церковный, наравнъ съ сиротами, убогими и калъками. "Безчадіе" было проклятіемъ женщины и поводомъ для мущины къ перемънъ подруги. Постригая такую въ монахини, мужъ приводилъ слова Св. Писанія: "неплодную смоковницу измещуть изъ вертограда". Нето злополучная чета странствовала по монастырямъ, къ угодникамъ и чудотворцамъ, служила молебны, пила св. воду; а не помогало-бросалась къ вороженмъ и знахаримъ. Если родились только презрѣнныя дѣвочки—другая бѣда: тогда чета молилась, "съ великимъ плачемъ и рыданіемъ до изступленія ума", чтобы "прижити чадо мужеска полу".

Самка должна быть породиста, какъ Бобелина рыцарскихъ сказокъ. Красавица, это — большая нога при тонкой рукѣ, лицо-кровь съ молокомъ, а главное - полный станъ, такъ чтобы она ходила вперевалку, какъ утица. Худая да блѣдная—значитъ больная: чтобы растолстѣть, пили водку и валялись по цёлымъ днямъ въ постели. Всё натирались неимовърно красками розовою, бълою, синею, красною, даже коричневою, — и все такими, "какъ на трубахъ нашихъ домовъ", говорятъ иностранцы. Подводили брови, сурьмили ръсницы; чернили зубы и даже бълки глазъ, подмалевывали шею и руки: бълила и румяна обязательно клались въ приданое. Разными снадобьями притирали морщины, рябины, прыщи и всякіе видные недостатки; налепливали мушки на лицо, выръзывая ихъ въ видъ разныхъ предметиковъ. Словомъ, на теле "писаной" красавицы не оставалось местечка для живой красоты, которую признавали иностранцы, восхвалявшіе стройность русскихъ женщинъ, ихъ нъжныя руки, тонкіе пальцы, средній рость, "черные" глаза. Красавица должна была еще походить на китаянку волосатостью, низкимъ лбомъ и узкими глазами. Оттого женщины тратили много времени сначала на отращиваніе длинныхъ и пышныхъ косъ, потомъ на уходъ за ними. Прическу и головной уборъ стягивали до того, что "бъльмы выкатывались", т.-е. нельзя было закрыть глазъ; а иной разъ съ франтихой делалось дурно. Впрочемъ косой щеголяли только девицы, для привлеченія мужчины, который и самъ былъ волосатъ. Вышедши замужъ, онъ старались тщательно скрывать этотъ намекъ на грѣховные помыслы: онѣ уже до смерти носили "фату" — покрывало изъ батиста, иногда усаженное жемчугомъ. Даже случайно открыть волосы, "опростоволоситься", считалось срамомъ и глупостью: въ глазахъ мужчины, долгій волось, который для него же ростили, быль знакомъ короткаго ума.

Не одинъ волосъ: нужно было прятать всю женщину. Это—воплощенный соблазнъ, который, при первомъ взглядѣ, вызывалъ первобытнаго человѣка на грѣхопаденіе своею раскраской, своимъ богатымъ и вычурнымъ уборомъ: "зазорно" было смотрѣть на женщину. Оттого "станъ" не допускался въ ея одеждѣ: онъ не долженъ былъ обнаруживаться ни одною морщинкой и на ея верхнемъ мѣшкообразномъ одѣяніи. Исчезали и укра-

шенія, связанныя съ оголѣніемъ рукъ — браслеты и обручи. Даже роднымъ братьямъ не легло было видѣть сестеръ. Женщины лишь въ крайнихъ случаяхъ покидали свой домъ; да и то онв тащились въ крытыхъ колымагахъ со слюдяными оконцами. Всю жизнь онъ были обречены сидъть на задахъ дома, передъ высокимъ заборомъ, въ отдёльномъ помещении, ключъ отъ котораго хранился у "самого". То была пора процвътанія терема (§ 103). Съ начала періода онъ окончательно замыкается, какъ монастырская тюрьма. Девицъ никому не повазывали до замужества. Жену лишь изредка самъ хозяинъ выводиль, при особыхъ торжествахъ, для высшаго почета гостямъ, какъ поднимаютъ большія иконы. То былъ обрядъ угощенія, напоминавшій рукоцілованіе на Верху. "Сама", во всемъ блескі убора и красокъ, становилась истуканомъ въ переднемъ углу, съ дорогими чарками на подносѣ; гости выстраивались у дверей. Она кланялась имъ "малымъ обычаемъ" (до пояса), они отвъчали "большимъ" (въ землю). Тутъ "самъ" отвъшивалъ гостямъ земные поклоны, прося цёловать жену. Каждый гость снова кланялся хозяйкъ въ землю, прикладывался къ ея губамъ и паки кланялся. Она подносила каждому по чаркъ, пригубивъ сама. Гость выпиваль и клаль последній земной поклонь. Затемь сама тихо уходила на свои задворки. Больше нигдъ не было мъста женщинъ: если ей случалось выходить изъ этого заколдованнаго круга, она становилась "лицомъ зазорнымъ", а дѣло ея — "срамнымъ". Котошихинъ говоритъ про нашихъ женщинъ: "онъ грамотъ неученыя, а породнымъ разумомъ простоваты и на отговоры (отвъты) несмышлены и стыдливы, понеже отъ младенческихъ лътъ до замужества у отцовъ своихъ живутъ въ тайныхъ покояхъ, и онъ людей видъти не могутъ". Немудрено, что наши послы были огорчены и изумлены, увидевь французскую королеву съ открытымъ лицомъ, встръчая на Западъ женщинъ, на разныхъ поприщахъ, замътивъ, что мелкая торговля въ ихъ рукахъ.

Въ затхлыхъ "тайныхъ покояхъ" лучше всего сохранялся коренной пережитокъ родового быта—родительская власть. Здѣсь не было уже никакого намека на личность, на самостоятельность членовъ семьи. "Самъ" изображалъ собой родового князя (§ 4). Даже домохозяйка была лишь исполнительницею его повелѣній, старшею рабынею-ключницей. Она отчасти лишилась даже своихъ исконныхъ имущественныхъ правъ (§ 103): Грозный ограничилъ, въ своихъ вотчинахъ, наслѣдованіе мужскимъ

потомствомъ. Всё обряды напоминали женщинё о рабстве, при самомъ вступленіи ея въ жизнь. При обрученіи невёста получала желёзный перстень, женихъ — золотой. Передъ вёнцомъ ея отецъ вручалъ жениху "державу" — новую плеть, причемъ слегка ударялъ ею дочь, заставляя зятя сдёлать то же. Во время вёнчанія ей внушали со всёхъ сторонъ "бояться мужа" и "повиноваться ему, какъ господу". Лишь изрёдка сердобольный отецъ вставлялъ въ свадебную рядную запись: "смирять ее, но не извёчить".

Участь женщины замужемъ отчетливо изображена въ Домостров. Здёсь цёль ея жизни сводится къ тому, чтобы "Богу и мужу угодити, уноровить ему и во всемъ покорятися". Ей не дозволяется "тайкомъ отъ мужа ни ѣсть, ни пить; чужаго у у себя не держать безъ мужня вѣдома". Она должна "обо всемъ совътоваться съ мужемъ", всему учиться у него; знаться только съ къмъ онъ велитъ; даже въ храмъ Божій ходить, насколько онъ разрѣшить. А мужъ наставляеть жену на путь истинный, но безъ сердцовъ и наединъ: при большой винъ, онъ сниметъ съ нея рубаху и "въжливенько постигаетъ плеткой, держа за руку" и прося не гнъваться за "ученіе". Жена и въ людяхъ безмолвствуетъ, отвъчая только, когда спросятъ, или осторожно прося совътовъ, за которые низко бьетъ челомъ; и тотчасъ все передаетъ мужу. "Сама" всегда поглощена "всякою домашнею порядней - кухней, рукод вльемъ да расправой съ челядинцами: у нея въ ларцъ ключи отъ всего. Жизнь ея — что часы заведенные. Она подымается съ зарей, чтобы разбудить весь домъ; помолится—и раздаеть челяди уроки, строго, безь улыбокъ и разговоровъ; а сама минуты не сидитъ безъ дъла, пока не кликнетъ ее самъ. Этотъ же идеалъ женщины лучшаго круга изображенъ въ житіи Іуліаніи Лазаревской — кроткой, цёломудренной и набожной, но безграмотной и скучной хозяйки, окруженной только домочадцами и рабами.

Но на дѣлѣ нерѣдко семейный адъ кончался ужасами. Раба и нищая, тварь зазорная, по животному взгляду своего мущины, она оправдывала свое воспитаніе. Она привыкала утаивать добро своего властелина, сама таиться и лукавить передъ нимъ. Со скуки и въ подражаніе мужу, она тиранила домочадцевъ, предавалась пьянству и распущенности, при помощи "потворенныхъ бабъ". Отъ отвращенія къ нелюбому мужу и отъ его побоевъ жена, случалось, пускала противъ него "слово и дѣло", а иногда даже "избывала" его съ помощью снадобій знахарокъ,

хотя за это ей доставались самыя жестокія муки, помимо обычнаго кнута: мужеубійць даже зарывали въ землю по горло.

Чемъ выше званіе, темъ тяжелее была жизнь женщины, твмъ крвиче и твснве становилась ел клвтка. Въ крестьянствв она была такая же, какъ и теперь. Тамъ не было терема: бабы и девки тянули тягло, страдали страду вместе съ мужиками. Не то было на Верху, которому старались подражать бояре и даже гости. Здёсь пережитки первобытности являлись во всей наготъ, освященные обрядностью царскаго чина и преданіями Византін; да еще они осложнялись кознями честолюбцевъ. Нигдъ не обнаруживалось такъ ярко исключительное значеніе женщины, какъ орудія "чадородія". Царевны, протомившись лучшіе годы въ полномъ затворничествь, въ пость и молитвь, поступали въ монастырь (§ 152). Царица надобилась только для того, чтобы "не изсякъ корень государева рода". Ее выбирали изъ "дъвокъ" всего царства по "росту, красотъ, стыдливости и скромности". Съ этою цёлью окольничіе и приказные разъёзжали по увздамъ съ "мврой" роста, какъ было въ Византіи и въ сказкв о Замарашкв. Верховыя боярыни и комнатныя бабы (§ 152) осматривали привезенныхъ "до самой сокровенности" и годныхъ пом'вщали на особую половину дворца, куда, иногда по цёлымъ мёсяцамъ, приходилъ смотрёть ихъ царственный женихъ. Наконецъ, онъ вручалъ избранницъ ширинку (носовой платочекъ) и кольцо. Затъмъ слъдовалъ обрядъ "нареканія царевною", причемъ невъстъ давалось новое имя: съ той минуты она отрекалась отъ міра, теряла отца (§ 152), становилась дворцовою собственностью. Избранницу навъки принималъ въ себя царскій теремъ, эта раззолоченная клітка со всякими прохладами, но безъ капли свободы. Вокругъ нея тотчасъ же клубкомъ обвертывались козни. Роды обойденныхъ невъстъ и старые наперсники государя старались "испортить" ее, пользовались всякимъ ея легкимъ недомоганіемъ, иногда даже "изводили" ее до вънца. Про "неплодіе" и говорить нечего. Велика была радость цёлой кучи родичей и друзей царицы, вогда проносился слухъ, что она "непраздна". А царь ничего не могъ знать: онъ жилъ на другой половинъ. Ръдкому счастливцу удавалось лицезръть свою государыню. Верховыя боярыни принимали даже кушанья въ свняхъ, чтобы никого не допустить до нея. Когда нужно было врачу пощупать ей пульсъ, наглухо завъшивали окна и окутывали высочайшую ручку тонкимъ покровомъ. Царица не присутствовала даже на

погребеніи братьевь и сестерь, а вь верховую или сінную церковь ходила по особой галлерев, закрытой со всвхъ сторонъ, и стояла тамъ на особомъ "мъстъ", завъшанная тафтой, хотя церковь очищалась, на такой случай, отъ народа. Вывзжала царица редко, только на богомолье, на заре или ночью, въ возкъ, закутанномъ въ персидскую камку; а если случалось пройтись ей пъшкомъ, со всъхъ сторонъ несли суконныя полы, вродъ подвижного ящика. На такія торжества, какъ пріемъ пословъ, царица, сидя въ "тайникъ" (чуланчикъ наверху), глядъла съ дътьми въ смотрительную ръшетку, которая сохранилась до сихъ поръ въ Грановитой палатъ. Жизнь государыни проходила по Домострою — въ молитвѣ, милостынѣ и рукодѣльяхъ. Только по годовымъ и семейнымъ праздникамъ были пріемы "прівзжихъ боярынь" и "старицъ-монахинь" (бывшія боярыни), по особому "зву" и по списку царицына дворецкаго. Утромъ обыкновенно занимались рукодъльемъ, даже шили куклы своимъ дътямъ; послъ объда забавлялись въ большихъ съняхъ. Здъсь, среди сѣнныхъ дѣвицъ, были искусныя "игрицы" для хороводовъ. Лѣтомъ больше всего были въ ходу "рели" (качели), зимой—ледяныя горы. Царицъ развлекали еще шутихи, карлицы, уроды, нищіе, а также занимали бесёды съ юродивыми, инокинями, странницами и духовными отцами.

Быть русской женщины оказался самымъ върнымъ хранителемъ старины. Только въ немъ не замъчалось почти никакихъ перемѣнъ въ теченіе всего четвертаго періода. Лишь подконецъ царевны и нъкоторыя боярышни начали обучаться грамоть; но читали онъ въ своихъ свътлицахъ такіе сборники, какъ "Златоустъ", изъ котораго много заимствовалъ Домострой. Боярыни начали вывъжать чаще, и не въ одинъ храмъ или на Верхъ, но и въ гости. У нихъ уже развязывался языкъ: иногда онъ засиживались во дворцѣ до поздна; и тогда ихъ сопровождалъ конвой. Это дѣйствовалъ примѣръ иностранокъ, число воторыхъ быстро увеличивалось. Рядъ ихъ начинается съ царственныхъ женщинъ съ Софьи Витовтовны, Софьи Палеологъ и Елены Глинской (§§ 95, 114, 121), которыя не прятались отъ пословъ и лично занимались въ думъ. Женщина, впервые послъ Ольги (§ 19), даже показалась у кормила правленія: Софья Витовтовна и Елена правили государствомъ, за малолътствомъ своихъ сыновей; а Софья Палеологъ, такъ же какъ Марина (§ 136), имъли вліяніе на государственныя дъла. Просвътительное вліяніе Запада должно было вскоръ охватить и русскую женщину, которую сами иностранцы ставили высоко не только за красоту, но и за природный умъ. А объ ея добромъ сердцѣ свидѣтельствовали не одни дѣла милосердія, но также пѣсни и сказанія народа, который и повѣсти о "злыхъ и хитрыхъ женахъ" не самъ сочинилъ, а взялъ изъ византійскихъ источниковъ.

Такъ, къ концу періода замѣчалось, что печальныя черты нравственности древней Руси были, какъ вездѣ, не прирожденными пороками, а данью времени, запоздалыми пережитками первобытности. Онѣ должны были постепенно сглаживаться, уступая мѣсто болѣе человѣческому подобію, подъ вліяніемъ лучшихъ понятій, приносимыхъ просвѣщеніемъ.

§ 173. Пережитки въ умахъ. — Лучтія понятія зарождались медленно, въ связи съ проблесками просвѣщенія. Сначала, при первобытномъ невѣжествѣ, сохранялась древняя основа умоначертанія — двоевѣріе (§ 71), которымъ поддерживалось двоедутіе, двуличность (§ 170). Оно никогда не вскрывалось такъ явственно, какъ на соборѣ 1551 года (§ 123).

Повсюду были еще живы многочисленныя суевърія и обряды язычества всякаго вида - славянскаго, финскаго, мусульманскаго, даже классического, связанного съ котоличествомъ. Они не были чужды самимъ пастырямъ церкви: не только попы, но и владыки избъгали проповъдей отчасти именно изъ страха обмолвиться ересью. Это придавало силы волшебству точно такъ же, какъ и увъренность народа въ его всевъденіи и цълебности: волхвовъ, кудесниковъ, колдуновъ, ворожей называли "знахарями, въдунами, въдъмами и врачами". Ихъ страшились попрежнему и, въ минуты отчаянія, истребляли, какъ "нечистую силу", но больше чтили и ублажали. Безъ нихъ не обходилось ни одно событіе въ жизни русскихъ. Наши "прелестніе и падкіе на волхвованіе" предки относили мал'єйшее недоразумение къ "дыявольскому навождению", къ сглаживанью, вынутію следа, напущенію болезни по ветру и т. п. Волхва ставили выше церковника. Обыватель возвращался домой, если, при выходъ, встръчалъ "попа, инока, черницу, свинью или лысаго коня". Тяжебники, бывало, поцелують крестъ, въ знакъ примиренія, а потомъ учиняютъ поле (§ 26), по наущенію чароджевь, которые гадають имь по "планидамь". Въ лътописяхъ опричнина приписываетси врачу-голландцу, "лютому волхву", котораго подослали немцы, чтобы внушить Грозному "на русскихъ людей свиръпство". При Годуновъ, "фортуна" котораго объяснялась также чарами, доморощенный лекарь свалиль на вѣдуновъ смерть одного вельможи — и ихъ сожгли послѣ истязаній, а надъ кострами "слетѣлись стаи сорокъ и воронъ". Въ смуту, въ Перми жгли огнемъ какого-то мужиченка, который "напущалъ на людей икоту".

Гдѣ не хватало волхвовъ, тамъ шлялись пророки и пророчицы. Босые, полунагіе, простоволосые, они били себя въ грудь, тряслись и именемъ Пятницы или апостоловъ отдавали нелъпыя приказанія, которымъ безпрекословно повиновались. Православные предавались "чернокнижію". Никогда еще не было столько такихъ "гадальниковъ", оракуловъ, какъ Колядникъ, Альманахъ (календарь съ предсказаніями и примътами), Аристотелевы Врата (якобы написанныя Аристотелемъ для Александра Великаго и переведенныя сначала на арабскій, потомъ на латинскій языкъ), Звъздочтецъ, Задей, Воронограй, Рафли (гадалка), Чаровникъ (книга объ оборотняхъ), Волховникъ, Остронумъл и проч. Къ этому списку 1551 года церковный уставъ 1608 г. прибавилъ рядъ такихъ запрещенныхъ книгъ, какъ Острологъ, Землемъріе, Громникъ, Путникъ (примъты по встръчамъ), Сонникъ, Зелейникъ или Травникъ, Шестокрылъ (еврейскія таблицы), Птичьи Чары и пр. Наконецъ, было много анокрифическихъ молитвъ-заклинаній, особенно объ изгнаніи лихорадокъ или 12-ти "окаянныхъ дѣвъ", какъ-то: Тресея, Желтея, Пухлея, Знобея, Сухотея и др. Народъ еще придерживался первобытныхъ "бъсовскихъ потъхъ" съ "сатанинскими пъснями" (§ 14). Ими сопровождались и христіанскіе обряды: при вѣнчаніи, скоморохи шли передъ попомъ съ своими играми (§ 63). Само духовенство неръдко совершало языческія требы.

Суевърія проникали всюду. Книжники жаловались, что не только "невъжи, невъгласы", но и "въжи" увлекаются "поганскими" обычаями, "бъсовскими" пъснями и прохладами. Суевърія проходили до самаго Верху, касались не однихъ доморощенныхъ невъждъ, но и иностранцевъ, которые видъли то же на Западъ (Н. И. §§ 47, 102). Къ Софъъ Палеологъ, во время борьбы за престолонаслъдіе (§ 114), ходили "бабы съ зельемъ", и супругъ жилъ съ нею "въ береженіи"; Максимъ Грекъ почиталъ за гръхъ обувать турецкіе сапоги; Андрей Курбскій описывалъ, какъ казанцы чарами напускали на русскихъ вътеръ и дождь. На Верху держали колдуновъ и ворожей. Передъ ними трепеталъ не только совсъмъ больной, передъ смертью, Иванъ IV, но и прозорливецъ Годуновъ, мучимый сознаніемъ своей неправоты и холодности народа (§§

127, 130). До самаго конца Верхъ былъ наполненъ страхомъ не одной измѣны (§ 153), но и "порчи". Усмотрятъ ли дыру на царской сорочкѣ, пропадетъ ли грибъ съ высочайшаго стола — тотчасъ розыски о колдовствѣ, пытки стольникамъ, слугамъ и мастерицамъ. Особенно не знали, какъ уберечь отъ чаръ царскихъ женъ и невѣстъ, въ виду ихъ недолговѣчности и внезапныхъ болѣзней (§ 172). Въ крестоцѣлованъѣ царедворцевъ (§ 153) говорилось: "государя всякимъ вѣдовскимъ мечтаніемъ, ни на слѣду, ни по вѣтру, не испортити". Въ смуту правительство искренно возвѣщало о чарахъ "разстриги". При Михаилѣ запрещали покупать хмѣль, подъ страхомъ смертной казни, такъ какъ прошелъ слухъ, что въ Литвѣ вѣдунья нашептывала на него. За нюханье табаку, какъ дъявольскаго зелья, было урѣзано много носовъ.

Живучесть суевърій была связана съ невозможностью, для неразвитого народа, проникнуть въ сущность новаго ученія. Христіанство все еще цінилось попреимуществу съ внішней стороны, какъ новая обрядность, которую перетолковывали опять-таки согласно съ пережитками язычества. Всюду чудилось сверхъестественное. Паломники видели въ Іерусалим' только такія дива, какъ случай съ Гагаринымъ: на Пасху, онъ возжегъ свою свъчу отъ сходящаго съ неба огня, у Гроба Господня, и какъ ни жегъ ею себъ бороду, ни одного волоска не опалилъ. Больше всего расходились книги, наполненныя сказками и чудесами, въ особенности апокрифы, эти склады предразсудковъ, съ которыми связаны отчасти и ереси. На площадяхъ, перекресткахъ, дорогахъ ставились кресты и иконы, мимо которыхъ никто не смёлъ пройти, не снявъ шапки и не перекрестившись, такъ же какъ черезъ кремлевскія ворота. Во время такихъ бъдствій, какъ моръ, выростали, какъ грибы, церкви-обыденки (§ 106). Въ лесныхъ чащахъ созидались обители-тамъ, гдф показывались явленныя иконы. Были признаны всероссійскими святыми многіе мъстные подвижники.

При внутренней распущенности (§ 170), снаружи русскій казался просто инокомъ. Обителью вѣяло отъ его жилья, прокуреннаго ладономъ и постнымъ масломъ, осѣненнаго внѣшнимъ благочестіемъ и степенствомъ. У него всюду, даже въмыльнѣ, стояли иконы, завѣшанныя тафтой, чтобы не видѣть имъ житейскихъ дѣлъ, а въ спальнѣ—"поклонный" крестъ, сокрушающій нечисть по ночамъ. Въ рукахъ у него висѣли четки

и лѣстовицы, ременвыя и набранныя по атласу, "по которымъ кладутся поклони". Онъ возставаль противъ всякихъ радостей жизни—противъ шахматовъ, "плясанія на пиру" и "если басию бають". Ст постическою мыслью строиль онъ одежду своей женщинъ (§ 172): поясъ допускался только на платьъ нивкихъ людей да холоповъ. Посты, противъ которыхъ напи предки восвали еще въ 12-мъ в., были доведены ими теперь до изувърства: не ѣли по три дня въ недълю; и матъ лишала младенца своей груди. На Верху, довольно заглянуть въ Крестовую, чтобы замътить тоже умопачертаніе, только въ болѣе яркомъ видъ. Она переполнена "святынами". Не говори уже про всякія иконы, кресты, "праздичичую" святую воду, каіи и вербы, здѣсь такія рѣдкости: "камень, гдѣ стояль Христосъ на воздусѣ"; несокъ Іордани, "гдѣ Христосъ крестилела"; ручка Богородица; зубъ св. Антонія, зубнаго цѣлителя; лапти и онучи Пафнутія Боровскаго (основателя мопастыря въ Боровскѣ, въ началѣ періода); "чудотворный медъ". По всему дворну развѣшаны, въ золоченыхъ рамахъ, "молитвы", писанныя уставомъ на раскрашенныхъ доскахъ; вездѣ разставлены "поклонныя скамейки" изъ бархата и золота, на которыя клалнов земные поклоны. Царъ даже дѣлами занимался въ храмѣ и облачался поперковному (§ 153). На коронѣ царицы возвышалось 12 башенокъ, по числу апостоловъ.

Но и виѣшняя сторона христіанства понималась превратно самими его учителями. При Иванѣ III всталъ большой соблазнъ изъ-за того, по-солонь (по солицу), или наобороть, ходить вокругъ церкви, при ез освящении: въ книгахъ ничего пе нашли объ этомъ. Тогда же спорили жестоко о томъ—"сугубитъ" ли (дюнтъ) или троить аллилуя (въ притъвѣ: "аллилуя, слава тебъ, Боже!"), а также — креститься ли тремя перстами или двумя, какъ благословалють попы? Стоглавый соборъ сталь за сугубое сълмалуя и двумеретное сложение. Подобныя ошибки, роковыя въ неразвитомъ обществѣ, были освящены потомъ еще первонечатными книгами. А происходили онѣ оттого, что, по невъжеству, толковали Св. Писаніе вкривы и вкось. Такъ, воосразили будто скали тороновъть в неразвитомъ обществъ

телей. "Пошлый" было почетнымъ названіемъ. Все старинное, начиная съ предковской рухляди, пользовалось особымъ почетомъ: дорожили даже старою книгой, хотя бы она была свътская, а не душеспасительная. За малъйшій проступовъ противъ старины, за пустое слово карали опалой общества: по меньшей мъръ отдавали "подъ началъ", т.-е. на исправленіе въ монастырь, гдѣ виновный сидѣлъ на цѣпи и справляль всякую трудную работу, непрестанно замаливая свой гръхъ. Самъ попъ Сильвестръ, сочинитель Домостроя, гонитель жидовствующихъ, оказался, въ глазахъ царскаго дьяка, опаснымъ "въ своихъ мудрованіяхъ", такъ какъ дозволиль какія-то "новшества" въ спискахъ со старыхъ иконъ, сделанныхъ после пожара 1547 года. А о судьбѣ людей съ новыми понятіями можно судить по примъру Шеина и Хворостинина (§§ 145, 151): последняго наказали, именно какъ "самомнителя", который "высокоуміемъ вознесся".

Старина особенно ненавидела все иностранное, чуя, что здѣсь-то врагь, съ которымъ ей не стянуть (§ 168). Тутъ толпа, поддерживаемая церковниками и боярами (§§ 130, 140), ръзко проявляла свое "глупое высокомъріе" (§ 170). При Грозномъ духовенство добилось закрытія единственной школы въ Москвъ, гдъ учились полатыни. Когда само правительство издало "козмографіи" (географіи), она кричала, что и безъ нихъ понимаетъ движение планетъ, ибо "ангелы тварь (зодіакъ) водятъ". Нечего говорить про евреевъ, которыхъ вовсе не пускали къ себъ, тогда какъ въ Литвъ они были сравнены, въ правахъ, съ шляхтой (§ 100). Но даже протестантъ и католикъ считались погаными и зловредными бусурманами. Про Марину говорили: это - "латынской въры дъвка, луторка, кальвинка, еретица, безбожница; она сорокою обернулася и изъ палатъ вонъ вылетела". Западные христіане должны были перекрещиваться, переходя въ православіе. Жутко приходилось иностранцамъ въ Москвъ, особенно врачамъ, которыхъ при, равнивали къ волхвамъ. Скелеты, анатомические препаратызоологическіе предметы считались чертовщиной. При Иван'в III, двое лекарей изъ нѣмцевъ были убиты, когда умерли ихъ больные, а итальянца Аристотеля держали, какъ въ плену, и ограбили и бросили его въ тюрьму, когда онъ попросился домой. Иностранцевъ не пускали въ церковь. Ихъ всячески оскорбляли въ Москвъ, несмотря на то, что они стали одъваться порусски. Наконець, ихъ перевели за городь, въ Нѣ-мецкую Слободу, которая была истреблена въ "розруху".

Правительство принуждено было уступать этому жестокому духу нетерпимости. Даже Лжедимитрій І стѣсняль католиковь, вопреки своему обѣщанію (§ 136), такъ какъ ненависть къ "латынѣ", внушенная русскимъ Византіей, поддерживалась вѣковою борьбой съ Литвою и Польшей. Иностранныхъ пословъ, а однажды даже византійскаго патріарха (§ 131), держали какъ въ плѣну. И царь наносилъ торжественное оскорбленіе Европѣ, омывая руки послѣ пріема нѣмецкаго посла. А Стоглавъ объявилъ грѣхомъ носить иновѣрную одежду, брить бороду, подстригать усы, нюхать табакъ, ѣсть колбасу и зайца. Выѣздъ за границу былъ воспрещенъ до самаго конца періода. Сочиненія малороссійскихъ ученыхъ подвергались цензурѣ Филарета (§ 148); и она находила "папизмъ" во всемъ, что "не сходилось со старыми переводами", а именно, что приводилось, какъ примѣры изъ свѣтскихъ наукъ.

Старина поддерживалась пережитками родоваго быта. Въ политикѣ они слабѣли замѣтно съ самаго начала нашей исторіи (§§ 11, 37, 85). Но въ нравахъ и понятіяхъ они коренились до самаго конца древней Руси, въ видѣ первобытной силы родительской власти. По Домострою, "самъ, большій"—такой же "государь дома", какъ царь—государь всей земли. Онъ—божество. Власть его не опредѣляется: остальной домъ существуетъ только для него, какъ его придатокъ. Въ тѣхъ книгахъ, откуда черпалъ попъ Сильвестръ, онъ называется "игуменомъ, апостоломъ дому своему", а въ Домостроѣ — "стражемъ надъ домочадцами, сосудомъ избраннымъ". Родовое, отеческое (патріархальное) начало проникало всюду. Ярче всего проявлялось оно въ положеніи женщины (§ 172). Но и у мужчины мысль о совершеннолѣтіи (§ 103) еще не утвердилась: она служила лишь для государственныхъ цѣлей (§ 164). Попрежнему передъ старшими всякій былъ недорослемъ до могилы и нуждался, какъ въ родительской опекѣ, такъ и въ отеческомъ наставленіи. "Самъ" дѣлалъ съ сыномъ, что хотѣлъ: онъ возлаталъ на него раны до сѣдыхъ волосъ, женилъ его въ дѣтскомъ возрастѣ, отдавалъ его подъ началъ, до четырехъ разъ продавалъ его въ холопство. У него самого не было иной чести, кромѣ отеческой, ради которой онъ клалъ спину подъ батоги: самое слово "честъ" происходитъ отъ слова "отецъ, отчить, чтить"; а преданіе называлось "отчиной", напоминая наслѣдственную землю.

По этому, домостроевскому, умоначертанію, а не по писаннымъ законамъ, разверстывались всв жизненныя отношенія, строился весь укладъ общества. Въ хозяйственномъ быту родовое начало царствовало въ видъ общины. Въ нравственной жизни оно поддерживалось церковью, которая учила: "Господь бо гордымъ противится, смиреннаго любитъ, а покорному благодать даетъ. Всякъ возносийся смирится, а смиряяйся вознесется". Наша л'втопись — ничто иное, какъ пояснение этого правила примърами. Въ политическомъ быту та же родительская опека и всеообщее послушание безъ разсуждений. Тутъ все построено на строгомъ чиноначаліи. Какъ пригороды стояли на томъ, "на чемъ положатъ" города, такъ вся земля ждала, что прикажетъ общій отець съ Верху. Земскій соборь, также какь и боярская дума, были сборомъ семьи, которая откровенно говорила и ничего не рѣшала, полагаясь на "самого". У каждаго русскаго въ отдъльности не было собственнаго обличія, какъ не было и фамиліи: все Иванъ, сынъ Петровичъ, или Петровичъ. И когда у бояръ зародились фамиліи, онъ по большей части происходили не отъ мъстностей, какъ на Западъ (С. И. § 177), а отъ предковъ (Семеновъ, Ивановъ). Всякій намекъ на личную или общественную самостоятельность считался ересью или, по меньшей мфрф, непростительнымъ "умствованіемъ, высокоуміемъ, мудрованіемъ, гордыней". Въ учительныхъ писаніяхъ говорилось: "всёмъ бёдамъ мати-мнёніе; мнёніе-второе паденіе". Оно ведеть къ развитію отдёльнаго человёка, а личность все еще казалась гръхомъ и крамолой: всюду придерживались "одиночества" (§ 155), которое отвъчало потребности въ государственномъ сплоченіи.

Оть отеческой опеки, также какъ отъ "пошлины", некуда было укрыться. Въ "Повъсти о Горъ-Злосчастіи" описаны ужасные плоды "ослушанья родительскаго" — порыва добра молодца, "жить, какъ себъ любо": молодецъ погибаетъ, какъ "гулящій", блудный сынь, и спасается лишь въ монастырь, смирившись. Разгуль воли, полный разрывъ съ домашнимъ гниздомъ, буйный переходъ отъ покорности раба къ беззавѣтности богатыря или казака-вотъ единственный выходъ изъ оковъ родовыхъ пережитковъ. Но сколько ни "разбредался розно" русскій народъ, за нимъ следовало Горе-Злосчастіе: онъ самъ налаживаль, на новыхъ мъстахъ, старые устои быта.

§ 174. Новыя понятія и просвѣщеніе. Максимъ Грекъ. — Благодаря невѣжеству и пережиткамъ всякихъ суевърій (§§ 170, 173), умоначертаніе четвертаго періода— сумрачная нескладица. Нѣтъ отчетливыхъ понятій: всюду неясность мысли, неспособность къ точнымъ опредѣленіямъ. Рядомъ— боязнь

неспособность къ точнымъ опредѣленіямъ. Рядомъ — боязнь обобщеній: вездѣ примѣры, образцы, да обычай — словомъ, "пошлина". У тогдашнихъ законниковъ на каждомъ шагу перечисленія и обозначенія, но они путаются между собой: и нѣтъ безспорныхъ требованій власти, какъ нѣтъ порядка въ самомъ государственномъ "строеніи", о которомъ больше всего заботились. Новая жизнь могла возникнуть только съ новыми, болѣе соподчиненными, болѣе ясными и человѣчными понятіями. Они и мерцаютъ тамъ и сямъ. Съ открытіемъ періода зарождается небывая, свѣтская, интеллигенція (§ 114). Если это весьма тонкій слой надъ глубиной невѣжества, какъ бывало вездѣ въ началѣ, зато въ немъ ясны отрадные задатки. При всей тяжести условій жизни, въ первыхъ новыхъ людяхъ Руси много одушевленія и воли. Ихъ стремленія прямо связаны съ несокрушимой силой просвѣщенія, проникавшаго къ намъ отъ болѣе образованныхъ народовъ "Возрожденіе" Запада коснулось и далекаго Востока. народовъ "Возрожденіе" Запада коснулось и далекаго Востока. И если тамъ ему предшествовала подготовка, которую называютъ "первымъ" Возрожденіемъ (С. И. § 120), то у насъ она совершалась именно тогда. Наше первое Возрожденіе тѣмъ болъ свидътельствуетъ о силъ идеализма русскаго народа, что

оно расцвёло въ злую пору, въ опричнину.

Какъ прежде, въ церковную пору, Русь была ученицей Византіи, такъ теперь она подпала вліянію Запада, и прежде всего Италіи, гдё красовалось не "божественное" знаніе, павшее вмёстё съ Константинополемъ и съ средними вёками, а "человёческая" наука или гуманизмъ (С. И. § 168). Это, "фряжское", вліяніе постепенно укрёплялось, благодаря прямымъ сношеніямъ, начиная съ "цареградской царевны", которая была не только послёднею представительницей византійства, но и воспитанницей Италіи. Впрочемъ, далекая Италія быстро уступила роль нашей наставницы нашимъ сосёлямъ—полякамъ уступила роль нашей наставницы нашимъ сосъдямъ — полякамъ и нѣмцамъ.

Какъ только, въ лицѣ Софьи Палеологъ, лучъ Возрожденія прорѣзалъ мракъ Руси, тотчасъ "наша земля замѣшалася" не въ одномъ политическомъ отношеніи (§ 114). Немедленно началось великое дѣло перезыванія свѣдущихъ людей съ Запада (§ 168), а вслѣдъ затѣмъ и отправка русской молодежи къ самому источнику просвѣщенія: Грозный посылалъ ее еще въ Царьградъ и на Авонъ, а Годуновъ-уже на Западъ. И загорълась

жажда знанія и разсужденія, которую уже нельзя было ничьмъ утолить; а она вызвала умственное движеніе, котораго никто не остановить. Древняя Русь заговорила въ смущеніи: "земля наша свои обычаи переставливаеть". И она спѣшила сберечь старину отъ порывовъ юности, собравъ ее въ свои Четьи-Минеи и Азбуковники, въ свой Домострой.

А все, что было молодо душой, эти неизбъжные въ каждомъ живомъ обществъ новые люди, передовики, рвались къ свъту, къ неизв'вданному, къ челов вчной жизни, какъ даровитые ученики. Въ кружкъ Максима Грека одинъ бояринъ предпочиталъ турецкіе порядки московскимъ. Въ опричнину многіе жаловались на Москву, что ни тебу самому събздить, ни дутей послать въ чужіе края. Тогда бъжало не меньше народу, чъмъ погибло отъ палачей, - бѣжало, по словамъ Курбскаго, изъ "отечества неблагодарнаго", изъ "земли лютыхъ варваровъ", туда, далеко, на западъ солнца, "слышачи о вольностяхъ и свободахъ". За этими первыми выходцами не прекращался рядъ людей, очарованныхъ новою жизнью. Посланные Годуновымъ 14 юношей не возвратились, пристроившись за границей. Про поляковъ старички говорили, покачивая головами: "одно л'єто побывають наши съ ними на службъ-и у насъ на другое лъто не останется и половины лучшихъ людей; а бъдныхъ людей не останется ни одинъ человъкъ". Въ смуту, князь Хворостининъ (§ 151) сошелся съ поляками, съ Лжедимитріемъ І, —и въ его письмахъ "объявились многія непригожія и хульныя слова о православной въръ, св. угодникахъ и о людяхъ московскаго государства". Онъ сталъ говорить противъ воскресенія мертвыхъ, на Страстной влъ мясо, на Пасху не явился на Верхъ, даже своимъ людямъ запретилъ ходить въ церковь. Еще доносили о такихъ похвальбахъ отщепенца: "На Москвъ людей нътъ: все людъ глуный, жить не съ къмъ. Московскіе люди съють землю рожью, а живутъ ложью. Государь—деспотъ русскій". Хворостининъ собирался, наконецъ, уйти въ Польшу или въ Римъ.

Между тёмъ какъ одни бёжали, а другіе ёздили за границу, остальные работали дома, подъ тёмъ же вліяніемъ и въ томъ же направленіи. При Иванѣ III и его сынѣ закипѣло небывалое умственное движеніе. Ему способствовалъ уже прямой примёръ протестантовъ и католиковъ, появившихся на Руси: при Василіи III подымалось цёлое дёло о врачѣ царя, Николаѣнѣмчинѣ, который былъ завзятымъ папистомъ. Но больше всего броженіе сосредоточивалось вокругъ ересей, которыя выступали

теперь смёлёе и служили не обычнымъ церковнымъ споромъ, а отрицаніемъ старины вообще (§§ 115, 119). Во главѣ ихъ стояло жидовство. Это-вторая крупная ересь на Руси, послъ стригольниковъ, съ которыми ее связывало общее вліяніе Запада (§§ 103, 114). Жидовство занесено изъ Кіева въ Новгородъ ученымъ евреемъ, Схаріей. Еретики, подобно лютеранамъ (Н. И. § 2), отвергали Троицу, святыхъ, иконы, монатество и многіе обряды. Люди краснорѣчивые и ученые, хотя, конечно, не пренебрегавтіе астрологіями, они увлекали мыслящихъ изъ православныхъ, въ особенности духовенство и бояръ, съ Патрикъевыми во главъ. Жидовство сплелось даже съ политикой и выдвинуло рядъ такихъ крупныхъ борцовъ, какъ Геннадій и Іосифъ Санинъ, съ одной стороны, Нилъ Сорскій, его върный ученикъ, Вассіанъ Косой и Максимъ Грекъ-съ другой. Все это личности, озаренныя новымъ свътомъ, несмотря на печальныя увлеченія иныхъ изъ нихъ, въ пылу борьбы. Глава предстателей старины, Геннадій, требоваль училищъ, чтобы хоть ставить поповъ-то грамотныхъ. На замъчаніе, что наша земля не родить грамот вевь, онъ восклицаль: "но в в это — позоръ всей земл в!" Неприступный отпельникъ православія, Нилъ Сорскій, былъ пламеннымъ защитникомъ широкаго взгляда на церковь и образование и непримиримымъ врагомъ старины, которую онъ изобличалъ не хуже любого еретика и не щадя даже ея кощунственныхъ обителей. Требуя въ своемъ "Уставъ о жительствъ скитскомъ", чтобы всъ иноки работали, онъ говоритъ: "кто не хочетъ трудиться, тотъ пусть и не встъ".

Но важнъе всъхъ для новыхъ понятій и для просвъщенія на Руси Максимъ Грекъ. И другъ просвъщенія, Геннадій, и первый справщикъ рукописей, Нилъ Сорскій, и лучшіе начетчики своего времени, Іосифъ Санинъ съ Вассіаномъ Косымъ,— все это еще церковные дъятели, даже подвижники. Геннадій, съ своимъ соратникомъ, Іосифомъ, прославились даже, какъ творцы "осифлянства" (§ 115), этого церковнаго Домостроя, этого суроваго прибъжища православной старины, откуда со скрежетомъ зубовнымъ толкали назадъ правительство, не знавшее сначала, на какую ногу стать ему съ еретиками. Максимъ же Грекъ, это—само западное Возрожденіе пришло къ намъ учительствовать: съ него должно начинать исторію просвътительныхъ началъ на Руси. Подобно своему русскому преемнику, Ломоносову, работавшему въ пору нашего настоящаго Возрож-

денія, этотъ иностранецъ, посвятившій всѣ свои силы Россіи, совмѣщалъ въ себѣ, при первомъ нашемъ Возрожденіи, цѣлый университетъ и академію. Онъ расшевеливалъ тяжелые умы косной страны не одними своими сочиненіями, которыхъ набралось до полуторы сотни почти за 40 лѣтъ, но также обаяніемъ своей благородной личности и своего дѣльнаго искренняго слова. Онъ былъ душой передовыхъ русскихъ людей эпохи (§ 119), которые гордились названіемъ его "учениковъ" и дѣлали ему честь, въ лицѣ такихъ пылкихъ, безкорыстныхъ сподвижниковъ правды и свѣта, какъ Вассіанъ Косой. Эта душа отразилась, въ слѣдующемъ поколѣніи, въ "избранной думѣ" и въ Стоглавомъ соборѣ.

Знатокъ древнихъ и новыхъ языковъ, питомецъ и поклонникъ гуманистической Италіи, Максимъ былъ такой же идеалисть, какъ ея пророкъ, Савонарола, послужившій ему образцомъ (С. И. § 154). Живой, неугомонный и неутомимый южанинъ съ Авона, онъ былъ "разжигаемъ божественною ревностью" и, не стъсняясь своимъ плохимъ русскимъ языкомъ, возсталъ противъ всѣхъ пережитковъ въ умахъ на Руси (§ 173), под-нялъ бурю противъ всякихъ ея "темнителей". Словомъ и перомъ отзывался онъ на всв злобы дня, среди борьбы съ личными врагами, съ клеветой и кознями на Верху. Нетерпимость въ дълъ жидовства, пороки духовенства и церковныя имущества, ложь, ханжество и звъроподобіе мірянь, "звъздодвижное колесо счастья" и апокрифы — все подвергалось нетеривливому бичеванію этого честнаго и талантливаго грека. Въ то же время онъ раскрывалъ глаза правительству. Онъ внушалъ: "нельзя только мінять заповіди; обычаи же царскіе и земскіе перемінять слъдуеть, какъ лучше государству". Въ "Словъ о нестроеніяхъ и безчиніяхъ властителей" обличаются козни, распри, сребролюбіе, лихоимство, роскошничанье, — словомъ, засиліе тѣхъ, кому много было дано, но съ кого мало взыскивалось. А другою рукой Максимъ непосредственно съялъ просвъщение, призванный именно для того самимъ Василіемъ III. Человѣку, видъвшему Лоренца Медичи, Полиціана, Пика делла-Мирандолу, Ліонарда да Винчи, Альда (С. И. §§ 154, 169; Н. И. § 56), приходилось объяснять такую азбуку христіанства, какъ "М. Ө." на иконахъ Богородицы: наши грамотъи читали — "Мароа". На его долю выпало первому коснуться зам'вчательнаго собранія греческихъ рукописей, валявшихся въ княжемъ книгохранилищъ, чтобы сдълать много новыхъ переводовъ. Опъ же началь знаменательную борьбу съ "растленіемь" рукописей (§ 170): это — нашъ первый "справщикъ", отецъ исправленія богослужебныхъ книгъ. Максимъ долженъ былъ спешть: подлё него не было ни типографій, ни школъ, о которыхъ онъ только мечталь въ своихъ сочиненіяхъ. Понятны ошибки въ его исправленіяхъ. За нихъ-то схватилась старина, во время столкновенія ученаго съ властью (§ 119). Невежество отплатило просветителю обычною данью: грекъ пострадалъ, вмёстё съ своимъ родовитымъ другомъ и сподвижникомъ, Вассіаномъ Косымъ. Онъ трижды унижался передъ церковнымъ соборомъ, винился въ мнимыхъ преступленіяхъ, чтобы только облегчить свое суровое заточеніе, лишавшее его даже чтенія и письма. И какъ ни просился онъ домой, на Авонъ, его не пустили: онъ умеръ у Троицы. А одного изъ его учениковъ, Силуана, митрополитъ "уморилъ злою смертью" у себя на дому.

А на обоихъ друзьяхъ еще лежала печать древняго благочестія. Одинъ былъ авонскій монахъ, другой — князь-инокъ. Максимъ посвятилъ большинство своихъ сочиненій защитѣ православія отъ еретичества. При всемъ своемъ гуманизмѣ, онъ не терпѣлъ лютеровой "ереси" и армянскаго "зловѣрія" наряду съ исламскою "прелестью". Онъ превозносилъ "богодухновенное богословіе блаженныхъ мужей", въ отпоръ "суесловію и латинскому ухищренію", т. е. древней философіи. А одинъ изъ его учениковъ называлъ Аристотеля и Платона "мошкарниками, комедійниками", т. е. шутами гороховыми. Въ слѣдующемъ поколѣніи умственное движеніе, очищенное гоненіемъ, становится еще болѣе свѣтскимъ, смѣлымъ и широкимъ, болѣе походитъ на гуманизмъ.

§ 175. Политика и просвъщеніе. Книгопечатаніе. — Новое направленіе овладъваетъ Верхомъ. "Избранная дума", изъ передовыхъ людей церкви, боярства и "сиротъ", это—его мимолетная побъда. Добрая пора царя Ивана IV, Стоглавъ-обличитель, рядъ новыхъ мъропріятій, все это — дружная работа его питомцевъ, кружка первыхъ русскихъ преобразователей, одушевленныхъ любовью къ правдъ и знанію, состраданіемъ къ "людямъ Божіимъ", государственнымъ сознаніемъ (§§ 122, 123). На мефистофельской фигуръ Грознаго этотъ лучъ играетъ до конца: вообще хорошій начетчикъ, онъ не переставалъчитать и умствовать; и въ разгаръ опричнины его не покидало страстное стремленіе къ Западу. Когда онъ узналъ, что англичане, которыхъ онъ такъ ласкалъ, мѣшаютъ другимъ ино-

странцамъ торговать съ нами, у него вырвалось наивное восклицание способнаго ученика: "Можно ли отгонять иноземцевъ отъ насъ! Божью дорогу, Океанъ-море, какъ можно перенять, унять и затворить?" Однажды онъ сказалъ англичанину: "Русскіе мои всѣ воры". На замѣчаніе, что и онъ — русскій, царь возразиль: "Я не русскій: предки мои были германцы" (онъ вообразилъ, что "бояре" значитъ "бавары"). Вообще Верхъ шелъ впереди на новомъ пути, встрѣчая прямое противодѣйствіе въ толпѣ и духовенствѣ. Онъ поневолѣ привлекалъ иностранцевъ, давалъ льготы ихъ гостямъ, въ особенности же ласкаль ихъ врачей (§ 168). Онъ заботился и о первыхъ семенахъ просвещения, хотя видёль въ науке только "хитрость", орудіе для удовлетворенія житейскихъ нуждъ. Такъ, Стоглаву хотвлось устроить церковныя училища, чтобы готовить "гораздныхъ" въ грамотъ и пъніи поповъ и дьяконовъ, взамънъ старыхъ грамотвевъ, которыхъ Геннадій называлъ "робятами глупыми". Цари мечтали завести своихъ знатоковъ иностранныхъ языковъ, чтобы не отправлять послами фрязиновъ (итальянцевъ), англичанъ, нѣмцевъ да греческихъ монаховъ. Верхъ тщательно собиралъ не однъ ръдкія жемчужины (§ 158), но и книжныя сокровища. Его книгохранилище, знакомое Максиму Греку, было переполнено принадлежавшими византійскимъ императорамъ роскошными рукописями, на тонкой харать въ золотыхъ окладахъ. Тутъ встрвчались списки такихъ греческихъ и даже латинскихъ классиковъ, о которыхъ и въ Византіи, и на Западъ знали только по ссылкамъ да понаслышкъ 1).

Въ обществъ также развивалось стремленіе къ знанію, къ западному просвъщенію, особенно среди молодежи. "За-граница" становилась чарующимъ словомъ, возбуждавшимъ сладкія мечтанія. Курбскій знаваль на Руси многихъ юношей, "тщаливыхъ къ науцъ, хотящихъ навыкати писанія". Возникла такая потребность въ чтеніи, что митрополитъ Макарій возымълъ смълую мысль собрать "всъ книги, въ русской землъ чтомыя". Тогда же типографщики въ Германіи собирались печатать славянскія книги, надъясь на хорошую прибыль въ Московіи. А

<sup>1)</sup> Эта библіотека хранилась близь дворца, въ двухъ каменныхъ сводчатыхъ тайникахъ. Она рёдко открывалась: при Грозномъ книги были покрыты густою пылью. По всёмъ извёстіямъ, тайники были завалены землей, въ 18-мъ в., когда вели ровъ отъ Тайницкихъ воротъ къ р. Неглинной. Еще не утрачена надежца, что тамъ найдутся такія сокровища классическаго просвёщенія, которыя послужатъ какъ бы третьимъ Возрожденіемъ наукъ и искусствъ.

здёсь уже Максимъ Грекъ советовалъ завести собственную типографію, прославляя печатные станки Венеціи (С. И. § 166). То же внушаль Грозному Макарій. Царь и самъ поняль, что иначе новыя церкви, которыя онъ строилъ во множествъ, останутся безъ внигъ, а растленію рукописей не будетъ конца. Онъ договорилъ типографщиковъ въ Германіи; но ихъ не пустили. Тогда нашлись собственные первопечатники, ученики итальянцевъ. То были двое простыхъ людей, безфамильцевъвосторженный любитель своего дёла, дьяконъ Иванъ Өедоровъ, и его подручный, Петръ Тимонеевъ. Они стали работать въ особомъ домѣ, построенномъ на счетъ царской казны: этотъ Печатный Дворъ-нын вшняя синодальная типографія, на Никольской улицъ въ Москвъ. Болъе двухъ покольній спустя посл'в первой книги, напечатанной славянскою кирилицей (краковская Псалтырь 1491 г.), вышла первая русская книга-Апостол 1564 года 1).

Умственное движение захватывало все более широкие круги. Направленіе Нила, Вассіана и Максима проявлялось тамъ и сямъ, въ видъ "руганій" или порицаній старины вообще. Они связывались съ отпрысками жидовства, которые прозябали, послъ разгрома 1504 года (§ 115), въ Новгородъ, Псковъ, да у "заволжскихъ старцевъ", какъ называли монаховъ бълозерскихъ и вологодскихъ обителей. Ихъ оживляли связи съ Литвой и Ливоніей, куда проникло тогда протестантство. Главаремъ движенія объявился боярскій сынъ изъ Москвы, Башкинъ. Вчитавшись въ Евангеліе, онъ "что было кабалъ, все изодралъ" (отпустилъ своихъ холоповъ) и просилъ поповъ "пользовать его душевно", разрѣшить его "недоумѣнные" вопросы. Попы донесли на него. Грозный "содрогнулся душою", темъ более, что за Башкина уже стояли одинъ епископъ и одинъ игуменъ. Онъ созвалъ церковный соборъ. Оказалось, что башкинцы признаютъ только разумъ и ученіе Христа, а Ветхій Завѣтъ и Житія Святыхъ у нихъ-басни, монашество же и посты-ханжество; они хулять всёхь православныхь, и въ особенности духовенство, за неисполнение запов'ядей; они осуждають рабство и казни вообще, а жестокость осифлянъ въ частности; они называютъ иконы идолами, а причастіе — простымъ хлібомъ и виномъ; они вздять въ Нѣмецкую Слободу и восхваляютъ ел въру. Башкинъ отрекся отъ своихъ заблужденій и повинился въ сношеніяхъ съ "ла-

<sup>1) &</sup>quot;Апостолъ" 1564 года—одно изъ лучшихъ произведеній печатнаго искусства того времени. Его шрифтъ красивъ и четокъ; тискъ тщателенъ—вездѣ одинаковъ трачевскій.—русская исторія. 2-е изданів.

тынниками". Неизвъстно, что сталось съ нимъ. Его товарищей заточили по отдаленнымъ монастырямъ; впрочемъ, многимъ изъ нихъ удалось бъжать въ Литву. Но ихъ ученіе жило среди немногихъ грамотъевъ, иноковъ, заволжскихъ старцевъ и даже владыкъ. Его послъднимъ отголоскомъ была ересь Өеодосія Косаго, бъглаго холопа изъ Москвы, постригшагося на Бълоозеръ. Она напоминала лютеранство, опиралась на Евангеліе да на слова Вассіана и Максима. Простота ученія и пріятная личность учителя очаровывали многихъ: самъ помъщикъ подчинился вліянію своего холопа. Когда соборъ посадилъ Өеодосія въ тюрьму, онъ бъжалъ вмъстъ съ своими сторожами. Ересеначальникъ пристроился на Волыни, гдъ женился на еврейкъ и успъшно распространялъ свое ученіе.

Такъ, умы расшевеливались, а царь, ставшій-было въ челѣ движенія, малодушно измѣнилъ ему. Онъ началъ сожигать то,

и легокъ, какъ теперь на типографскихъ образцахъ; строка ровная, прямая отъ правильной отливки буквъ; приводка киновари (§ 65) къ черниламъ весьма исправна; бумага голландская—бѣлая, добротная и клееная. Азбука заимствована изъ крупнаго полуустава 16-го вѣка, для котораго употреблялись лебединыя перья. Киноварью сдѣлано все, что внѣ текста, а внутри его—прописныя буквы и подраздѣленія. Недурны, свѣжи и украшенія, тиснутыя съ рѣзныхъ обронныхъ (выпуклыхъ) досокъ. Это—киноварная вязъ (§ 104), начальныя росписныя буквы, заставицы (§ 65) и рисунки. Къ сожалѣнію, слова то слишкомъ далеко другъ отъ друга, то сливаются; и пестритъ отъ множества надстрочныхъ знаковъ, хотя и ихъ меньше, чѣмъ въ рукописяхъ. Да знаки препинанія, какъ въ рукописяхъ: запятая, малая точка (внизу строки) и большая точка (посрединѣ строки), потомъ превратившаяся въ ;. Зато правописаніе лучше рукописнаго: здѣсь все нынѣшнее — и ударенія, возникшія съ начала періода, и "титла" или "взметы", и "звательцо" (придыханіе), и "ерокъ". Текстъ также приближается къ нынѣшнему: въ немъ много исправленій, и удачныхъ.

"Апостолъ" напечатанъ въ малый листъ, на 267 листахъ. Онъ снабженъ оглавленіемъ, съ изложеніемъ содержанія и послѣсловіемъ, которое объясняетъ работу. Нашъ рисунокъ представляетъ 1-й листъ Дѣяній, почти въ величину подлинника. Но онъ считается 3-мъ, какъ указываетъ помѣтка ( $\Gamma$ ) въ нижнемъ углу направо: на 1-мъ—только заглавіе ("Сказаніе Дѣяній"), на 2-мъ—изображеніе евангелиста Луки. Въ верхнемъ углу направо "знаменанія"—означеніе древнихъ главъ текста ( $\alpha$ =1). Подлѣ, тамъ же, киноварный счетъ "зачалъ" — начальныхъ словъ перковныхъ чтеній, съ указаніемъ лней и случаевъ, которымъ они присвоены (зач,  $\alpha$ ). Самое зачало напечатано внизу также киноварью: "на святую и великую недѣлю пасхи, и на вознесеніе господне". Наверху черная заставица, а подъ нею узловатая вязь киноварью: "Дѣянія святыхъ апостолъ списана святымъ апостеломъ и евангелистомъ Лукою глава". Нашъ рисунокъ взятъ изъ "Сборника памятниковъ, относящихся до книгопечатанія въ Россіи",—роскошное изданіе московской синодальной типографіи, сдѣланное, съ разрѣшенія святѣйшаго спиода, по поводу 300-лѣтія первой русской книги.



## THINTIPACION OF PAINTING FOR A

ервоебувоелово сотворну в овсь х в , За ебфиле . Онйженачать те, тво ритиже по учити . донегоже дне , Запов т дав в аплом в дхом в сты , йхже не враво знесесть . Пренимнже на поставнее в жива пострадании

**Бอต์าชีท** ที่เอาที่เชีย ที่ว กลังงุท . ที่หล่อง หองอีทเอต์ทเอ

L.

чему поклонялся, помогая вожделеніямъ старины и невежественной толпы, хотя самъ стыдился просвещенныхъ людей: онъ отрицаль опричнину передъ лицомъ иностранцевъ. Ему сталъ ненавистенъ кружокъ новыхъ людей: безвременно погибла избранная дума, а съ нею исчезли преобразованія. Стремленіе къ Западу выродилось въ войнолюбіе и дипломатическое коварство (§ 128); а для подданныхъ Грозный самъ "затворилъ Божью дорогу" на Западъ. Типографія на другой же годъ была сожжена толной, науськанной переписчиками; а наши первопечатники бъжали, отъ обвиненій въ ереси, сначала въ Вильну, потомъ въ Острогъ и Львовъ, гдв издали много книгъ. Но мысли нельзя погасить, разъ она загорелась; просветительнаго движенія нельзя остановить, разъ оно началось. Безъ типографін уже нельзя было обойтись. Она работала снова въ Москвъ, и даже въ Александровской Слободъ: при Грозномъ же напечатано нісколько десятковъ богослужебныхъ книгъ. А Шуйскій успъль построить большой домь для типографіи и прибавить шрифту. И если это орудіе мысли служило еще старинъ, зато сама мысль шла все дальше и смеле. Ее разжигали гоненія, подобно тому, какъ опричнина расшевелила притязанія боярства (§ 162). Она совствить вышла изъ очарованнаго круга церкви и ударилась въ политику. Среди интеллигенціи пошелъ глухой ропоть; появились и открытыя заявленія противъ тиранства, увънчанныя жестокими письмами Андрея Курбскаго (§ 125).

Прекращеніе династіи и избраніе Годунова и Шуйскаго, въ особенности же смута, прямо связанная съ Западомъ черезъ поляковъ, окончательно расшевелили умы. При царѣ Василіѣ даже чернь московская готова была хоть каждую недѣлю ставить или "ссаживать" царей (§ 139); а у мыслящихъ людей слагались политическіе идеалы, напоминавшіе планы Курбскаго. По словамъ иностранцевъ, Лжедимитрій І "давалъ чувствовать русскимъ, сколь счастливъ народъ свободный". Бояре обвиняли даже его, неограниченнаго записью, за то, что онъ сносился съ Польшей безъ вѣдома московскихъ "сенаторей". Приказные писали о земскихъ "депутятахъ". Дьяки, вмѣстѣ съ боярами, похваливали избирательную монархію въ Польшѣ. Они толковали, что явись и впрямь царевичъ Димитрій—ему не быть царемъ, если "его на государство не похотятъ". Самъ властолюбецъ Шуйскій настаивалъ на томъ, что онъ избранъ "людьми всѣхъ чиновъ". И всѣ запримѣтили его крестоцѣлованіе "ксей

землъ", съ объщаніемъ ничего не дълать безъ ея собора,— "чего искони въковъ въ московскомъ государствъ не важивалось". Шуйскій кричаль, когда пришли ссаживать его, что этого нельзя сдълать "безъ большихъ бояръ и совъта всей земли". Ополчение Пожарскаго старалось окружить себя соборомъ: въ его грамотахъ поминались "указы, приговоры, совътъ всей земли". Даже въ станъ Ляпунова дъла ръшались "всею ратью", казацкимъ кругомъ. Избравъ Михаила, соборъ остался при юномъ монархѣ, чтобы поддержать его силою всей земли. Послѣ разныхъ плановъ конституціи (§ 163), можно пов'єрить, что право "обирать" царей не считалось прекращеннымъ съ этимъ выборомъ. Самъ Филаретъ, бывшій бояринъ, писалъ изъ плѣна, когда и не мечталъ о двоевластіи (§ 148), что возстановленіе самодержавія было бы гибелью отечества: чтобъ не видъть ея, онъ готовъ былъ умереть въ польской тюрьмъ. Наконецъ, множество "сказаній" изъ смутнаго времени представляетъ небывалое оживление русскихъ умовъ въ разныхъ слояхъ общества. Здёсь кипять страсти и борются разныя мнёнія, отчасти прямо связанныя съ ходомъ событій. Зд'єсь доставалось и своимъ, и чужимъ. Протопопъ Терентій выпустиль такую обличительную повъсть противъ отечественнаго чревоугодія, что по всей Руси быль установлень 6-дневный пость. Сигизмундь польскій жаловался боярамъ насчетъ того, что "писали" тогда у насъ о

Къ концу періода замізчались предвізстники близкаго торжества новыхъ понятій и просв'єщенія. При Михаил'є поднимались всв нити образованности, брошенныя въ печальную пору, и къ нимъ прибавлялись новыя. Иностранцы, которыми Годуновъ и Лжедимитрій I дорожили даже больше, чёмъ Грозный (§§ 130, 136), засёли уже плотнымъ слоемъ въ столицъ. Нъмецкая Слобода (§ 168), съ ея кирками, съ ея собственными нравами и обычаями, была настоящимъ уголкомъ Германіи. Русскіе высшаго круга не только не чуждались ея, но любили посъщать ее открыто и даже стыдились собственнаго прошлаго: въ своихъ частныхъ родословцахъ они стали выводить свои роды изъ-за границы (§ 163). Наши послы глубже знакомились съ Западомъ, входили во вкусъ его, присылали любопытныя свёденія, привозили съ собой много книгъ и полезныхъ вещей. Поклонникъ иностранцевъ, Морозовъ, былъ дядькой царевичей и даже нашиль имъ немецкихъ платьевъ. На Верху, гдв съ Годунова появились клавикорды, раздавались, на соблазнъ православнымъ, "треклятые органные гласы": тамъ и часы играли. У предѣла древней Руси стоитъ цѣлый рядъ крѣнкихъ русскихъ людей съ западнымъ складомъ—Скопинъ, Шеннъ, Хворостининъ, Морозовъ, самъ митрополитъ, отецъ царскій. Филаретъ зубрилъ латинскую грамматику, написанную для него однимъ иностранцемъ русскими буквами. Онъ выписывалъ изъ-за границы не однихъ мастеровыхъ: Олеарій (§ 168) былъ приглашенъ въ качествѣ "остралома (астронома), географуса и землемѣра". Наконецъ, первому Романову принадлежитъ честь основанія (1633 г.) перваго настоящаго, европейскаго, училища, подъ названіемъ "патріаршаго" или греколатинскаго (§ 148). Хотя цѣль училища была все еще религіозная, но первыми учителями въ немъ поневолѣ поставили иностранцевъ. А самое названіе его показываетъ, что это—классическая гимназія, т.-е. гуманизмъ, который составлялъ тогда душу свѣтскаго образованія на Западѣ (С. И. § 166).

При Михаилъ была также возстановлена на прочныхъ началахъ типографія, погибшая въ смуту. И тотчасъ же снова выдвинулась безконечная борьба съ "растленіемъ" рукописей. Послъ Максима Грека дъло исправленія книго поднималось вновь на Стоглавомъ соборъ, но заглохло, за недостаткомъ умственныхъ силъ. Филаретъ поручилъ его Діонисію (§ 141). Но и теперь время еще не приспъло для столь ученаго труда. Противъ добряка, троицкаго архимандрита, возстала старина, въ лицъ дикаго инока Логина и невъжественныхъ уставщиковъ (§ 170). Логинъ издъвался вообще надъ "хитростью грамматическою" и "философствомъ книжнымъ", а Діонисія объявилъ еретикомъ за выпущенное въ одномъ переводъ лишнее слово "огонь". За доносчика стала царица-мать; толпъ внушили, что справщикъ хочетъ "огонь въ мірѣ вывести". И незлобиваго ученаго заковали въ цепи. Его били, оплевывали, выкуривали; а народъ выходилъ на него съ дрекольемъ, закидывалъ его грязью и камнями. Впрочемъ, правда взяла свое хоть на чужбинъ: восточные јерархи признали исправленія Діонисія върными.

Старина такъ же ожесточенно боролась за свое существованіе въ типографскомъ дѣлѣ. Не одни переписчики злоумышляли противъ творенія Гуттенберга, какъ первые извозчики— противъ желѣзныхъ дорогъ. Толпа косилась на него, отчасти отъ недовѣрія къ дѣлу, которое увѣковѣчивало ошибки справщиковъ, но больше отъ косности, по привычкѣ и изъ уваженія къ предкамъ. "Книга" попрежнему значила рукопись. Дѣло

списателей даже сильно развивалось къ концу періода: среди писцовъ и владъльцевъ книгъ нерѣдко встрѣчались посадскіе и крестьяне. Иностранцы даже при Петрѣ I дивились такому прилежанію русскихъ въ списываніи, "какого нѣтъ, кажется, ни у одного народа". Потребность въ чтеніи росла быстро. По церквамъ большихъ городовъ скоплялось до 2.000 рукописей, которыя обращались между обывателями; въ крупныхъ монастыряхъ возникла должность книгохранителя. Рукописи уже продавались на торжищахъ; и долго харатьями (§ 65) оклеивали типографскіе столы на Печатномъ Дворѣ въ Москвѣ. Оттого подлѣ типографщиковъ размножались "борзописцы", и настало царство безобразной скорописи (§ 104) — неразборчивыхъ, своенравныхъ, сливающихся другъ съ другомъ каракуль, съ кучей значковъ и росчерковъ 1). Борзописцы выводили ихъ гусиными перьями, на Верху

Чтобы видёть, какъ быстро и любопытно скоропись превращалась, въ 17-мъ въкъ, изъ печатнаго вида въ почеркъ, предлагаемъ два образца, которые требуютъ поясненія, какъ своего рода іероглифы. 1) Отрывокъ изъ челобитной 1610 г. читается такъ: "Царю государю і великому князю владиславу жигимонтовичю всеа русиі бъетъ челом и извещает холоп твой івашко зубатої старог борисовсково двора на назара на блудова в том что дала государь за нег царица шуйская дѣвку свою приданку старог своево двора а дала за нею твоей государевы казны лѣтникъ ал камчатъ да два лѣтника тафтяных один червчат широкая тафта а другой желтъ да шубку накладную свѣтло зелену".—2) Отрывокъ изъ челобитной 1643 г. гласитъ: "Се яз семен іванов стрелецкого приказу подячей да яз герасим василевъ сынъ веригин торопченин да яз богдан еедоров сынъ коротневъ новгородецъ да яз яков михаилов сынъ елманов да яз зомятня еомин сынъ нозаревъ ружанин да яз сергѣй маркелов сынъ рукин таможенного приказу пристав да яз торас васильевъ сынъ сабанчѣев да яз максим тимофѣев сынъ дымов таможенного приказу все мы приставы да яз михаило борисовъ сынъ мансуров московской дворенин".

<sup>1)</sup> По нынёшнему, скоропись—письмо, уставъ и полууставъ-печать. Первая вытекла изъ последней: это-постепенное и медленное упрощеніе, для обихода, старыхъ начертаній, которыя уподоблялись рисунку и "выводились" тихонько. Связь полуустава съ уставомъ очевидна при сличеніи нашихъ рисунковъ на страницахъ 128 и 432; а начальная скоропись 15-го и 16-го в вковъ прямо примыкаетъ къ полууставу. Въ 17-мъ въкъ она начинаетъ покидать видъ печати, превращается въ настоящее письмо, и чёмъ дальше, тёмъ скорбе. Скоропись 18-го вёка представляеть лишь развитие начертаній 17-го віка, доходящее до полнаго произвола и почти до уродливости и непонятности. Затъмъ начинается, подъ вліяніемъ школъ чистописанія, выработка яснаго и красиваго почерка. Она и теперь далека отъ совершенства, до котораго дошла на Западъ, гдъ прежде также царствовали каракули вмѣсто письма. Тамъ отчетливый и изящный почеркъ, свидѣтельствующій объ уваженій къ себъ и къ другимъ, служить такимъ же признакомъ благовосиитанности, какъ умѣнье хорошо держать себя въ обществѣ; у насъже еще недавно невозможный почеркъ считался чуть-ли не признакомъ геніальности писателя и сановитости крупнаго чиновника.

и у бояръ—лебяжьими; были и карандаши. Бумагу полосовали на "столбцы", которые подклеивались по написаніи: у писаки всегда красовалась на столѣ "клеельница", подлѣ чернильницы и песочницы. Употреблялись также "спица" или грифель, иногда на золотой цѣпочкѣ, и "книжки", иногда пергаментныя, а больше "каменныя" (аспидныя), у богачей—въ дорогихъ оправахъ.

§ 176. Новыя черты письменности. Публицистина. — Новыя понятія и просв'єтительныя начала естественно отразились и

Скоропись 1610 года.

въ московской письменности. Она замѣтно развилась, обогатилась новыми чертами, сбрасывала съ себя исконный отпечатокъ косности, однообразія и ученичества. Время было живое, тревожное: чувствовалось, что Русь снимается съ многовѣковыхъ основъ и готова двинуться въ новый путь. Западныя вліянія и смута заставляли оглядѣться, задуматься и заспорить. Слово становилось такою потребностъю общества, что понадобилась быстрота печатнаго станка. Оно норовило всюду вмѣшаться. Оно и поучало толпу, и указывало властямъ; оно и уязвляло само-

любіе, и превращалось въ народный судъ. Какой-нибудь попъвдовецъ, слыша огульное осужденіе нравовъ себѣ подобныхъ, защищался уже не доносами или самоуправствомъ, а "Написаніемъ вдоваго попа". Словомъ, возникло умственное движеніе (§§ 114, 174), которое тотчасъ же отразилось въ письменности своими обычными чертами.



Скоропись 1643 года.

Въ такія, переходныя, времена мыслящіе люди стараются оглядѣться, подвести итоги прожитому, сравнивать его съ надвигающеюся новизной. Отсюда всеобземлющій (энциклопедическій), общественный (публицистическій) и воинственный (полемическій) характеръ главныхъ произведеній письменности. Такъ было въ эпохи Цицерона (Д. И. § 250), Эразма (С. И. § 171) и Вольтера. Русскому человѣку четвертаго періода эти черты приличествовали тѣмъ болѣе, что на Руси возникло тогда, подлѣ Москвы, новое средоточіе письменности—Кіевъ. И вотъ, потом-

ство получаетъ отъ писателей того времени такіе итоги, какъ труды Максима Грека, библія Геннадія, Четьи-Минеи Макарія, Домострой Сильвестра, Азбуковники и Судебники: здѣсь вся Русь, съ ея вѣрой и нравами, съ ея любомудріемъ, познаніями и законами.

По условіямъ жизни Руси, новыя черты письменности сводились къ одной, самой важной и любопытной: это - ея решительный повороть къ свътскости, который лишь робко начинался въ прошломъ періодѣ (§ 105). А такъ какъ первою свѣтскою задачей Руси было государство, то на немъ прежде всего сосредоточилась выходящая изъ пеленокъ русская мысль. Политическимъ оттънкомъ отмъчена вся тогдашняя наша интеллигенція (§ 175). Онъ сквозить также повсюду въ ея литературъ и блещеть самобытною силой, въ отличіе отъ церковной письменности, этого сплошного перевода или незначительной передълки духовнаго наследія Византіи. Таковы сочиненія даже всёхъ крупныхъ церковниковъ четвертаго періода, начиная съ Вассіана Рыла (§§ 117, 169), который возбуждаль храбрость Ивана III изреченіями классиковъ и прим'врами изъ отечественной исторіи, негодуя на "лжеименитыхъ развратниковъ", что "шепчутъ въ уши льстивыя слова". Таковъ "Стоглавъ" (§ 123),—это горячее обличение пороковъ церкви и государства, въ формъ царскихъ вопросовъ и соборныхъ ответовъ. А къ нему примыкаетъ целый рядъ наставительныхъ и критическихъ произведеній. Но самъ онъ тъсно связанъ съ Максимомъ Грекомъ, этимъ заъзжимъ отцомъ нашей публицистики и журналистики, къ которому жадно прислушивалось просыпавшееся общество: сохранилось много сборниковъ его сочиненій. Это значеніе Максима ясно изъ мыслей о задачахъ самодержавія въ его трехъ посланіяхъ Василію III и Грозному, а также въ "Словъ о нестроеніяхъ" (§ 174).

Политическое направленіе письменности стало такою потребностью, что сама власть снизошла до литературнаго поприща для борьбы съ нимъ. Возникла знаменитая война публицистовъ, извѣстная подъ именемъ переписки Курбскаго съ Грознымъ (2 письма царя и 4—князя). Здѣсь лучше всего отразились главныя черты нашей интеллигенціи четвертаго періода (§§ 125, 175). Противники сходились въ стремленіи къ Западу и въ ревности къ ученію, которая у нихъ, какъ у новичковъ, доходила до ученой спеси или педантизма. Сначала они и работали сообща въ дѣлѣ преобразованія Руси (§ 123). Но вскорѣ царь сталъ "сопротивенъ" свѣжему направленію: въ этомъ и

состояла злая пора (§ 126). Грозный ударился въ старину: Макарій, Сильвестръ и другіе церковники помогали ему въ полемикѣ; сынъ Иванъ передѣлалъ одно житіе. Онъ возненавидѣлъ родную страну и, покинувъ ее, сталъ терзатъ ее изъ своей опричнины. Курбскій же тосковалъ по "Святорусской землѣ", убѣжавъ отъ безполезныхъ мученій. Онъ попрежнему видѣлъ виновника зла прежде всего въ духовенствѣ, ибо оно "больше въ болгарскихъ басняхъ или, лучше, въ бабьихъ бредняхъ упражняется", а "не обличаетъ злости, лукавства и лютости царей и князей", окружающихъ себя темнителями, которые "угождаютъ ласкательными слухами". Онъ, какъ всегда, требовалъ исправлять переводы да издавать самихъ отцовъ церкви, а не толкованія на нихъ. Ключемъ къ просвѣщенію были, въ его глазахъ, "философскія искусства", т.-е. гуманизмъ или свѣтская наука, за которою должно ѣздить въ далекіе края: онъ позоритъ Грознаго за то, что тотъ "затворилъ царство русское, аки въ адовѣ твердынѣ".

Еще разительнѣе несходство въ политическихъ идеалахъ

Еще разительные несходство въ политическихъ идеалахъ противниковъ. Грозный взиралъ на свою власть, какъ на божественное преданіе, порой даже какъ на тяжкій долгъ: онъ гордился передъ поляками тымъ, что на Руси государи "по Божьему изволенію", а не "по многомятежному человыческому хотынію". Въ отвыть на мныніе Курбскаго, что онъ "растлынь умомь", царь не нашелся сказать ничего, кромы: "Я хотыль владыть вами, а вы не хотыли быть подъ моею властью, за что и заслуживали мои опалы: кто же растлынны — вы или я?" Онъ требоваль повиновенія во всякомь случаь: "Господь повелыль не противиться злу". А Курбскій писаль: "Даръ духа дается не по богатству внышему и не по силы царства, но по правости душевной. Царь, аще дарованій оть Бога не получиль, должень искати совыта", и "не токмо у совытниковь" (боярь), но и у "всенародныхь человыкь".

Въ длинномъ рядѣ политическихъ и религіозныхъ сочиненій Курбскаго, въ его краткой и стройной рѣчи, только испещренной полонизмами и латинизмами, виденъ разносторонній ученикъ Максима Грека, 20 лѣтъ прожившій въ Литвѣ, гдѣ онъ искусился "не только въ грамматическихъ и риторскихъ, но и въ діалектическихъ и философскихъ ученіяхъ". Терпимостью и гуманизмомъ вѣетъ отъ всѣхъ его жизненныхъ воззрѣній. Въ пылу борьбы за русскую народность и православіе, онъ восхваляетъ католиковъ за ихъ образованность, пори-

цаетъ осифлянъ за жестокость, оправдываетъ башкинцевъ. Онъ пишеть царю слезами, предстательствуя за жертвы опричнины. "Избіенные тобою просять, стоя у престола Господня, отмщенія на тебя. Посланіе сіе, измоченное слезами, я повелю во гробъ съ собой положити, грядуще съ тобою на судъ Господа моего". Грозный же--начетчикъ-самоучка, который возросъ въ душномъ теремъ на Верху, зналъ только церковно-славянскія книги да нѣсколько лѣтописей. Онъ на все смотрѣлъ повизантійски, словно отшельникъ: отсюда у этого падшаго нравственно человъка злыя укоризны русскимъ за распущенность, которыми наполнены и "Рѣчи и Вопросы" Стоглавому собору, и "Иосланіе въ Кирило-Бѣлозерскій монастырь". У творца опричнины холодная, "кусательная" насмёшка, съ притворнымъ самоуничиженіемъ Иванца Васильева (§ 170), и грязная шутливость въ дух Даніила Заточника (§ 67). Его вдохновеніемъ была ярость больного властелина. Онъ стыдитъ Курбскаго поведеніемъ его посланца, замученнаго опричниками, досадуя, что господинъ ускользнулъ отъ ихъ истязаній. Взявъ Вольмаръ, гдъ сначала укрывался Курбскій, Грозный самъ возобновиль переписку, чтобы похвастать, что и безъ нихъ, умниковъ, "вездъ коня нашего ноги были". При этомъ, въ увлечении яростью и побъдой, онъ самъ себя изобличаетъ во лжи и въ личной мести: онъ пишетъ, будто Курбскій попралъ христіанскую в ру, а бояре довели его до убіенія сына и истребили Анастасію (§ 125), что и вызвало "Кроновы жертвы". Самая ръчь Грознаго нескладна, порывиста, испещрена утомительными выдержками изъ Св. Писанія и л'втописей: Курбскій удивлялся какъ можно посылать въ чужую, образованную страну такое "широковъщательное и многошумящее писаніе"! Царь любилъ н говорить столь же широко, какъ "словесной премудрости риторъ"; но только тамъ, гдъ молчали: съ Поссевиномъ (§ 128) онъ не ръшился препираться. Но есть страсть, колкость, находчивость въ придиркахъ, — словомъ, своеобразная сила въ его старо-русской ръчи, пересыпанной мъткими народными оборотами.

Новое направленіе не исчерпывается сочиненіями Курбскаго. Встрѣчаются еще такія произведенія, какъ Беспда валаамских чудотворцевт одного новгородскаго книжника, которая блещеть яснымь, теплымь и самобытнымь слогомь глубокаго отчизнолюбца. Здѣсь подчеркивается и развивается мысль Курбскаго о земскомъ правленіи. Подлѣ царя долженъ стоять вселенскій

совътъ изъ всякихъ людей, отъ всъхъ градовъ и уъздовъ. Царь обязанъ, "безъ величества и безъ высокоумной гордости, съ христоподобною смиренною мудростію, безпрестанно всегда держати погодно при себъ" этихъ людей "и на всякъ день ихъ добрѣ и добрѣ распросити самому про всякое дѣло міра". Тогда-то онъ "можетъ скрѣпити отъ грѣха власти и воеводы своя, и приказные люди своя, и приближенныхъ своихъ отъ поминка и отъ посула, и отъ всякія неправды, и сохранитъ ихъ отъ всякихъ льстивыхъ льстецовъ. И объявлено будетъ тѣми людьми всякое дѣло предъ царемъ, да правдою тою держится во благоденствѣ царство его".

Еще явственные проходить новая струя въ письменности послъ смуты, которая такъ возбудила умы (§ 175). Въ 16-мъ в. все еще замътно предпочтение церковности и Византии: самъ Курбскій прежде всего желаль распространенія Св. Писанія. Онъ не терпълъ католичества и особенно протестантства; въ

Онъ не терпѣль католичества и особенно протестантства; въ страхѣ за чистоту православія, онъ считаль болѣе надежными отцовъ восточной церкви. Съ началомъ же 17-го в. русская мысль рѣшительнѣе, сознательнѣе обращается къ Западу, къ европейскимъ идеаламъ въ политикѣ, къ свѣтской наукѣ.

§ 177. Свѣтсная наука. — Новое направленіе до того развивалось въ четвертомъ періодѣ, что свѣтская письменность становится уже богаче, разнообразнѣе церковной. Какъ ни жалки были зародыши свѣтской науки, но они явственны со всѣхъ сторонъ. Послѣ публицистики, больше всего выдвигается люмописъ, какъ спутница главной злобы того времени — политики, государственнаго строенія. Она перестаетъ быть дѣломъ священнымъ, монастырскимъ: она переходитъ въ свѣтскія руки горожанъ. Въ ней зарождается гражданская точка зрѣнія — снащеннымъ, монастырскимъ: она переходитъ въ свътскія руки горожанъ. Въ ней зарождается гражданская точка зрънія—сначала, конечно, узкая, какъ отраженіе "нестерпимаго глупаго высокомърія" (§ 134). Лътописцы уже стоятъ горой не за одно православіе, но и за "отечество", за свою "землю", за свое "государство", —чувство, которое прорывается даже въ церковныхъ посланіяхъ. Но свътскость тотчасъ привела къ разборкъ, къ различнымъ взглядамъ. О паденіи Новгорода (§ 113) одинъ лътописецъ говоритъ сжато, скръпя сердце: "сильная кручина" не даетъ ему разглагольствовать. Другой же злорадствуетъ и проклинаетъ "отступниковъ, измънниковъ" новгородцевъ. О походъ на Угру (§ 117) встръчаются не одни кичливыя извъстія. Въ лътописи говорится и такъ, что Иванъ III отступилъ, "слушая злыхъ люлей, сребролюбиевъ богатыхъ и брюхатыхъ, прешая злыхъ людей, сребролюбцевъ богатыхъ и брюхатыхъ, предателей христіанскихъ, поноровниковъ бесерменскихъ". А когда дъло кончилось, великая княгиня Софья "вернулась изъ бъговъ: она бъгала отъ татаръ на Бълоозеро, и съ боярынями, а не гонимая никъмъ; и по которымъ странамъ она ходила, тамъ стало пуще татаръ отъ боярскихъ холоповъ, отъ христіанскихъ кровопивцовъ". Во время опричнины находились лътописцы, которые какъ бы вторили Курбскому. Въ смуту возникло особенно много разногласій, какъ видно изъ большого запаса лътописей и сказаній. Это разнообразіе взглядовъ показываетъ, что еще сохранялись частныя, мъстныя лътописи, среди которыхъ выдъляется Софійскій Временникъ (до 1534 г.), — сборникъ, найденный въ новгородской Софіи.

Но вообще продолжалось то паденіе областного літописанія, которое началось въ прошломъ періодъ (§ 105). Подконецъ оно прозябало только въ Новгородъ и Псковъ, подъ надзоромъ назначаемыхъ царями владыкъ, пока не замерло на отрывочныхъ записяхъ и житіяхъ святыхъ. Літописное діло окончательно сосредоточивалась въ Москвъ. Здъсь, съ Ивана III, завелся и архивт или собрание государственныхъ бумагъ изъ разныхъ вѣдомствъ - грамоты, ярлыки, челобитья, судные списки, служебные наряды, мъстническія дъла, списки ямовъ, а также чертежи городовъ и убздовъ, лътописи и статейные списки или посольскіе отчеты, куда наши дипломаты старательно заносили все видънное и слышанное. Этотъ богатый запасъ источниковъ исторіи быль разложень по ларямь съ именами приказныхъ дьяковъ и хранился въ "казнъ", вмъстъ съ царскою рухлядью (§ 151). Но онъ по большей части погибъ для потомства, а современники мало пользовались имъ. У нихъ лътопись пріобръла значеніе правительственнаго орудія. Царскіе дьяки делали выборки изъ старыхъ летописцевъ, хронографовъ, сказаній, даже изъ житій святыхъ, полагая въ основу начальную "повъсть" (§ 68); затъмъ они продолжали, все о Москвъ, по кудреватымъ запискамъ, которыя выдавались имъ съ Верху. Таковы "Царственная Книга" (объ Иванъ IV), витіеватая черновая "Рукопись Филарета" о смуть и "Никоновскій списокъ" (до 1630 г.). На эти лътописи ссылались государи и бояре въ своихъ земельныхъ и мъстническихъ спорахъ, тъмъ болъе, что онъ составлялись отчасти по разряднымъ книгамъ.

Важнѣе были статейные списки, которые съ каждымъ царствованіемъ становились дѣльнѣе и любопытнѣе. При Михаилѣ изъ нихъ стали дѣлать выборки, съ присоединеніемъ извѣстій изъ голландскихъ газетъ: такъ возникли Куранты—первая газета на Руси. Впрочемъ, они составлялись въ Посольскомъ приказъ для одного Верха и хранились въ строгой тайнъ. Куранты и статейные списки—уже не русская, а всеобщая исторія. Вкусъ къ ней вообще развивался по мъръ расширенія сношеній съ Западомъ. Въ обществъ онъ удовлетворялся хронографомъ, который такъ полюбился, что мы имъемъ до 150 его списковъ, въ разныхъ изводахъ; и они переходятъ даже въ 18-й въкъ. Онъ чъмъ дальше, тъмъ больше не походилъ на свое жалкое начало (§ 105). Къ переводнымъ присоединился русскій хронографъ—сборъ примыкающихъ къ Палеъ (§ 67) разныхъ извъстій изъ византійскихъ и нашихъ лътописей, изъ повъстей, апокрифовъ, житій святыхъ; все это отъ сотворенія міра, которое еще лежало въ основаніи нашего лътосчисленія. Къ концу періода хронографъ добавлялъ всеобщую исторію латинскими и польскими лътописями и космографіями. Но расширялся и русскій отдълъ, причемъ въ изложеніи смуты сквозятъ уже черты историческаго сочиненія.

Началась и настоящая исторія или самостоятельная обработка историческихъ извѣстій. Прямымъ переходомъ къ ней
служитъ "Степенная Книга". Это — обширный лѣтописный сборникъ, начатый еще въ прошломъ періодѣ, но оконченный митрополитомъ Макаріемъ, который вставилъ въ него многое изъ
житій святыхъ. Степенная Книга представляетъ собой витіеватую отдѣлку и подборъ извѣстій, съ цѣлью прославленія православія и русскихъ государей. Здѣсь наша исторія распредѣлена по 17-ти "степенямъ", т. е. по государямъ, въ нисходящей линіи, отъ Владиміра св. до Ивана IV. Тогда же возникла
первая попытка исторической монографіи, или описанія отдѣльнаго событія, въ видѣ "Исторіи Казанскаго Царства" одного
попа, который долго былъ въ плѣну у татаръ. Наконецъ, появился на Руси первый настоящій историкъ, въ лицѣ Андрея
Курбскаго. Онъ написалъ "Исторію флорентійскаго собора",
направленную противъ папистовъ, и "Исторію князя великаго
московскаго". Послѣднее произведеніе, описывающее, въ 9 главахъ, жизнь Грознаго до 1578 г., замѣчательно. По свѣденіямъ, это — драгоцѣный источникъ для исторіи Грознаго, а по
ихъ обработкѣ, это — умный, живой и талантливый прагматизмъ
(Д. И. § 172), который ставитъ сочинителя въ рядъ лучшихъ
историковъ своего времени. Мысль сочиненія опредѣляется его
цѣлью: Курбскій хотѣлъ разоблачить "презлыхъ и лукавыхъ

людей нагубныя и скверныя дёла", а также отвётить на вопросы литовцевъ насчетъ роковой перемёны въ Грозномъ. Эта перемёна объясняется смёной "избранной думы" клеветниками, "ласкателями, подобёдами и трапезными товарищами". Но оба сочиненія Курбскаго не могутъ быть поставлены въ разрядъ строго-научныхъ произведеній: они страдаютъ тенденціей или предвзятою мыслью. Въ особенности сочинитель не могъ писать вполнё спокойно о событіяхъ, въ которыхъ онъ самъ участвовалъ: Пушкинъ назвалъ его исторію Грознаго "озлобленною лётописью". Но это скореме мемуары или записки современника. Въ концё періода начинаетъ распространяться этотъ родъ историческихъ сочиненій, который уже давно дошелъ на Западё до совершенства (С. И. § 174). Первымъ намекомъ на него служатъ краткія "Памяти" Алексёя Адашева и безсодержательныя, витіеватыя записки кн. Шаховскаго, который упражнялся также въ виршахъ, канонахъ и т. под.

Чертами записокъ отличается и множество сказаній о мятежах или о розрухв, составленных при Михаилв людьми, близкими къ событіямъ. Здёсь уже не погодныя замётки старой лѣтописи, а попытки разсуждать, высказывать свои чувства, даже обрисовывать личности дѣятелей. Это — цѣлая публицистика (§ 176), далекая отъ эпическаго однообразія и умственной плоскости прежнихъ лѣтописей. Но она еще въ младенческомъ состояніи. Подобно житіямъ (§ 104), сказанія о мятежахъ даютъ весьма мало, при всей ихъ многочисленности. Смута изображается въ нихъ вообще карой небесной за общіе гръхи, хотя и прибавляются разныя светскія причины. Кто чернить, кто превозносить Годунова; но у всёхъ это-крупная личность, а Шуйскій—ничтожество. Къ героямъ розрухи также относятся различно: кто за "князей" Пожарскаго и Трубецкаго, кто за "мужика" Кузьму. Но всѣ они очерчены одинаково блѣдно. Вообще сказанія страдають разнорѣчивостью, пустотой, риторическимь многословіемь. Таково и главное изъ нихъ, "Объ осадѣ Троицко-Сергіева монастыря и о мятежахъ" Палицына (§ 141) произведение витіеватое, неясное, недостов фрное, направленное противъ прегръшеній Годунова. Оттого смутное время—смута и въ нашемъ бытописаніи. Въ одномъ только согласны всѣ сказанія и лѣтописи—въ любви къ Скопину да въ ненависти къ Лжедимитрію I и особенно къ "Маринкъ", которые представлялись высокомбрію невбждъ воплощеніемъ колдовства и иноземщины. Впрочемъ, всѣ свидѣтельствуютъ, что простонародье сочувствовало самозванцу.

Подлѣ исторіи, появились начатки другихъ наукъ, отчасти еще неслыханныхъ на Руси. Прежде такую роль игралъ Азбуковникъ (§ 105), который теперь сильно распространялся. Онъ понемногу удовлетворялъ любознательности, такъ какъ, объясняя "иностранныя рѣчи" (нерусскія слова), не пренебрегалъ свѣтскими знаніями. Но эта энциклопедія изъ византійскихъ источниковъ была сводомъ древняго домашняго русскаго чтенія до половины 16-го в.: цѣль ея—охранить "поисшатавшуюся" старину, истолковавъ "ухищренія (затруднительныя мѣста) божественныхъ писаній". Азбуковникъ возстаетъ противъ апокрифовъ, заодно съ Стоглавомъ.

А апокрифы входили во всв сборники назидательнаго чте-А апокрифы входили во всѣ сборники назидательнаго чтенія, которые наиболѣе утоляли жажду знанія, возраставшую съ каждымъ днемъ. Тогда развелось множество сборниковъ, съ картинными названіями, столь обычными у новичковъ дѣла: Златая Цѣпь, Златая Матица, Златоструй (болгарскаго царя Симеона), Златоустъ, Маргаритъ (жемчугъ), Измарагдъ (изумрудъ), Пчела, Цвѣтникъ, Вопросы и Отвѣты, Бесѣды. Ихъ приписывали такимъ знаменитостямъ, какъ Давидъ, Соломонъ, ап. Павелъ, Іоаннъ Златоустъ, Василій Великій и т. под. Сборники распространялись неимовѣрно, именно потому что давали отвѣты на "недоумѣнныя" вещи, и въ духѣ времени: они облечены частью въ перковную, частью въ поэтивремени: они облечены частью въ церковную, частью въ поэтическую и суевърную форму. Въ нихъ говорится о всевозможныхъ предметахъ, которые только заманивали пытливость тоныхъ предметахъ, которые только заманивали пытливость то-гдашняго человѣка, отъ богословскихъ тонкостей и житій свя-тыхъ до сказокъ, загадокъ и шутокъ. Здѣсь затрогиваются та-инственные вопросы философіи о міротвореніи, міроправленіи и назначеніи человѣка; и готовъ замысловатый отвѣтъ, въ видѣ загадокъ, сказокъ и т. п. Есть и такія премудрыя бесѣды: сколько времени Адамъ пробылъ въ раю? Отъ 6 до 9 часовъ. Когда воз-радовался весь міръ? Когда Ной вышелъ изъ ковчега. Кто рорадовался весь міръ? когда ной вышель изъ ковчега. Кто родился прежде Адама, съ бородой? Козелъ. Какъ держится земля? Она "стоитъ на трехъ китахъ великихъ", и "пупъ земли" въ Іерусалимъ. Или же объясняется, что звъзды движутся ангелами, которыхъ видълъ св. Павелъ, восхищенный въ видъніи до третины небесъ. Нето повъствуется о птицъ Алконостъ,—имя, которое произошло изъ неправильнаго чтенія фразы: "Алкіонъ есть морская птица". Или птица Фениксъ смѣтивается съ финикомъ (§ 105).

Но въ этихъ же сборникахъ, чѣмъ позже, тѣмъ больше церковность уступаетъ мѣсто "физіологамъ" (естествознанію), и особенно "бестіаріямъ" (зоологіи), что связано съ усиленіемъ заимствованій изъ западныхъ источниковъ. Любимцемъ читателя сталь Луцидарій или Просвѣтитель, напичканный всевозможными свѣденіями изъ разныхъ наукъ, изъ классической миюологіи и средневѣковыхъ сказаній. Правда, по своему суевѣрію, Луцидарій былъ скорѣе Тенебраріемъ или "темнителемъ", какъ называлъ его Максимъ Грекъ; а подлѣ физіологіи было множество "математикъ" или астрологій и оракуловъ (§ 173). Но сборники давали и первыя крупицы наукъ. "Врачевальныя молитвы" знакомили съ трясавицами, а "Вертограды"—и съ другими болѣзнями, связывая ихъ съ тайнами украшенія тѣла. Съ помощью "математики" были составлены пасхальныя таблицы, около 1500 г., когда ждали кончины міра, съ истеченіемъ 7000 л. отъ его сотворенія.

Еще явственнъе выдвигались свътскія знанія внъ сборниковъ. Особенно посчастливилось географіи. Правда, и зд'ясь главнымъ учителемъ былъ старинный Козьма Индикопловъ (С. И. § 48), у котораго земля — плоскій четыреугольникъ, окруженный океаномъ и стеной, где она сходится съ небомъ; а светила закатываются за высокую гору. Но зато даже статейные списки становились богатымъ источникомъ сведеній о землю и народахъ. Развились путешествія, и не съ одною религіозною цёлью, какъ прежде (§ 105). При Иван' III повхалъ купецъ Никитинъ, съ товаромъ, по Волгъ. Его ограбили въ Астрахани: остался только дорогой жеребець, котораго онъ и ръшиль свести въ Индію. Года четыре бъдствовалъ нашъ смъльчакъ за Гималаями, гдъ тогда еще не бывала нога европейскихъ путешественниковъ, и не хуже позднъйшаго Васко де Гамы (С. И. § 175) описалъ все видънное въ своемъ "Хожденіи за три моря". Иванъ IV, убивши своего сына, послалъ купца Коробейникова въ Іерусалимъ, Египетъ и на Синай, съ милостыней, —и явилось новое "Хожденіе", которое живо распространилось въ сотняхъ списковъ. При Михаилъ ходилъ въ Азію Котовъ "въ купчинахъ, съ государевою казною": онъ также оставиль дёльный "Ходъ въ персидское царство". Тогда же появился первый учебникъ "козмографін" (географін): это—сдѣ-ланный, по заказу царя, въ Посольскомъ приказѣ переводъ

Меркатора. Одновременно была исправлена первая наша карта, "Большей Чертежъ земли русской" (§ 148), составленный еще при Өедорѣ; при ней былъ изданъ текстъ — "Книга Большой Чертежъ", важная по исчезнувшимъ съ тѣхъ поръ именамъ мѣстностей. Вслѣдъ затѣмъ явилось и пособіе для всеобщей географіи — карта Меркатора, подъ названіемъ "Чертежъ всего свѣта земель".

По заказу царя Михаила была составлена первая наша азбука—*Букваръ* славянскій, гдѣ граматическія правила пересыпаны церковными изреченіями.

Наконець, возникъ цёлый новый отдёлъ письменности—
Вожди по жизни, которыхъ было множество и на Западё, и въ Византіи. Это — тё же поучительныя "слова", которыя иногда и назывались: "како жити христіаномъ". Они заключались въ выборкахъ изъ священныхъ книгъ, которыя составляли ходячія присловія въ устахъ церковниковъ. Лучшимъ образчикомъ Вождей служитъ Домострой (§ 170), тёмъ болѣе важный, что онъ преподавалъ правила житейской мудрости не для иноковъ, а для свётскихъ лицъ. Это — подборъ правилъ о вёрѣ и о "мірскомъ и домовномъ строеніи" изъ церковныхъ книгъ (особенно изъ Златоуста) да изъ "Поученій отца къ сыну", которыхъ было много, начиная съ произведенія Мономаха (§ 42). Статьи въ немъ о женщинѣ напоминаютъ также старые сборники "о злыхъ женахъ", идущіе изъ Византіи. Изложеніе сухое и самое обыкно-

венное. "Домострой" имъетъ значеніе, лишь какъ сборникъ свъденій о домашнемъ бытъ высшаго слоя общества, да какъ зеркало нравовъ и понятій того времени. Попъ Сильвестръ былъ однимъ изъ самыхъ видныхъ представителей этого общества. Впрочемъ, онъ только сократилъ полный "изводъ" Домостроя, который постепенно сложился къ тому времени въ Новгородъ. Собственно его перу принадлежитъ только 64-я глава — "Наказаніе отъ отца къ сыну". И это — самая привлекательная часть Домостроя: здъсь описана жизнь самого Сильвестра, посвященная дъламъ милосердія.

§ 178. Поэзія.—Такъ, русскій народъ переходиль отъ господства церковной прозы къ прозъ свътской. Но народная поэзія и въ четвертомъ періодѣ была скудна и блѣдна. Она даже ослабъла противъ прежняго времени. Правда, тутъ многое утрачено. Поэтическія стремленія, конечно, были въ русскихъ массахъ, какъ и вездѣ въ юности народовъ. Ктому же они были общимъ достояніемъ арійцевъ (§ 2): между народною поэзіей Руси и Запада много общаго; у насъ встръчаются намеки на германскій эпосъ точно также, какъ въ этомъ эпосъ есть черты Ильи Муромца. Но на Западъ поэтическое творчество расцвъло пышнее, какъ доказываетъ и миоологія. Притомъ оно упрочилось тамъ, благодаря богатой книжной обработкъ, которая увънчалась "Божественною Комедіей" Данта (С. И. § 124). И затъмъ оно уже стало тамъ предметомъ изученія, какъ пережитое міровоззрѣніе. У насъ же это настроеніе просуществовало до 18-го въка, а въ глубинъ массъ не умерло до сихъ поръ. Но оно уцълъло лишь въ ничтожныхъ обрывкахъ устной поэзіи—въ преданіяхъ летописей, въ древнихъ намекахъ песень, въ обломкахъ былинъ, въ духовныхъ стихахъ, да въ кучъ такихъ мелочей, какъ повърья, примъты, загадки, пословицы, колядки, заклинанія и т. под. (§ 29). Оно проявлялось еще въ пристрастіи ко всему чудесному, — къ гадальнымъ книгамъ, къ апокрифамъ и житіямъ святыхъ. Народная поэзія была убита у насъ книжниками, которые, принадлежа къ церкви, ненавидѣли ее, какъ язычество, какъ бѣсовское навожденіе, и проклинали ее наравнъ съ потъхами скомороховъ. А на мъсто ея они вносили, для удовлетворенія народной потребности, христіанскую поэзію, въ видѣ житій и апокрифовъ.

Апокрифъ постепенно проникалъ всюду, какъ духовная сказка, какъ церковная поэзія, привлекая сердца и отголосками первобытности, и мъстными, народными оттънками. Онъ прогля-

поэзія. 469

дываетъ и въ преданіи о крещеніи Владиміра, и въ Изборникъ Святослава (§ 67), и въ былинахъ, служащихъ иногда просто его передѣлкой. Иногда онъ прямо шелъ за сказку: таковы апокрифы о царѣ Соломонѣ, о Китоврасѣ (центаврѣ), о Двѣнадцати Пятницахъ. Пятница—олицетвореніе постничества, сливающееся съ св. Параскевой, которую житіе называетъ "нареченною Пятницей", потому что такъ наименовали ее родители, постившіеся по пятницамъ. У насъ и теперь церкви во имя Параскевы называются "пятницкими"; и народъ говоритъ, что "св. Пятница бываетъ на св. Прасковью".

Но явственнъе всего присутствіе апокрифа въ духовных стихахг. Эта древнъйшая поэзія (§ 29) окончательно сложилась теперь, въроятно, какъ и на Западъ, въ монастыряхъ, откуда ее разносили въ народъ калики перехожіе. Она представляетъ сліяніе старыхъ формъ поэзіи, народной пісни, съ церковнымъ содержаніемъ, искаженнымъ пережитками язычества. Такъ, въ стихъ о Егоріи Храбромъ святой поб'єдоносецъ оказывается "святорусскимъ могучимъ богатыремъ". Въ стихъ о Женъ милосердой или Аллилуевой (онъ съ припъвами "аллилуія"), эта жена, чтобы спасти Христа отъ гоненій, взяла его на руки, а своего младенца бросила въ печь, гдъ онъ остался невредимъ. Было еще множество стиховъ-о Страшномъ Судъ, Плачъ Адамовъ, Сонъ Богородицы, Воскресеніе и Вознесеніе Спасителя, Разговоръ царевича Іосафа съ пустыней, объ Іосифѣ Прекрасномъ, о Варлаамѣ и Іосафъ и др. Калики любили "пъть Лазаря" да Алексъя Божія человіка, видя здісь собственную исторію. Стихи мало брали изъ русской жизни-объ Александръ Невскомъ, о Михаил'в и Өедор'в черниговскихъ, о Петр'в митрополит'в, о Борисъ и Глъбъ и др. Однимъ изъ самыхъ древнихъ и наиболъе распространенныхъ стиховъ была "Голубиная Книга", этотъ перлъ и вмъстъ загадка нашей народно-церковной поэзіи. Это исторія сотворенія міра по апокрифу (Бесьда трехъ святителей), который чудесно слился съ старъйшими пережитками арійской космогоніи, мерцавшими въ памяти народа. Духовные стихи распъвались не только нашими Гомерами, слъпыми старцами, но и семьями, хоромъ, особенно въ постъ, взамънъ свътской пъсни.

Поэтическое творчество массъ не могло удовлетвориться сказочнымъ міромъ духовнаго стиха. Если народная пѣсня давно перестала быть гимномъ божеству и воспѣваніемъ богатырей, то теперь она тѣмъ болѣе старалась овладѣть міромъ дѣйстви-

тельнымъ. Историческія писни (§ 105) великоруссовъ никогда еще не были такъ разнообразны и содержательны. Онъ примыкають, главнымъ образомъ, къ страшной личности Ивана IV. Въ пѣснѣ о свадьбѣ Грознаго умирающая царица слезно просить царя "не быть ярымъ, а быть милостивымъ", и не жениться ни въ "проклятой" Литвѣ, ни у "поганыхъ" крымцевъ на чародъйкъ, сестръ Мастрюка Темрюковича. Но Грозный тотчасъ же поступаетъ напротивъ,—и дворомъ овладѣваютъ ино-земцы. Впрочемъ, вскорѣ "дѣтина деревенскій", Вася Хромоногій, убиль Мастрюка въ единоборствь, а царь должень быль самъ пристрѣлить Темрюковну и вновь жениться "въ каменной Москвъ, на св. Руси". Въ пъсняхъ много говорится, какъ о вёрномъ друге Грознаго, о большомъ боярине, Никите Романовичь, вокругь котораго сплетаются ужасы опричнины. Онъ поють, какъ Иванъ IV его за ногу жезломъ къ землъ пришилъ, собственнаго сына казнилъ, а бояръ въ котлѣ варилъ, на колъ сажалъ, въ медвѣжины вшивалъ и по рѣкѣ пущалъ. Впрочемъ, пъсни считаютъ Ивана IV "грознымъ, но справедливымъ", истребителемъ бояръ и лихоимцевъ, а также могучимъ завоевателемъ татарскихъ царствъ, "прозрительнымъ" (мудрымъ) основателемъ славы Россіи. Какъ народные герои, воспъваются донскіе атаманы—Ермакъ и Мишка Черкашенинъ, который громилъ Азовъ. Много пъсенъ посвящено розрухъ. Онъ проникнуты узкимъ отчизнолюбіемъ и ненавистью къ боярамъ. Здёсь Лжедимитрій I— еретикъ, Гришка—Разстрига, "Маринка" — "проклятая" полячка, колдунья; а Скопинъ — "оберегатель міра крещенаго и всей земли святорусской", другь бъдняковь, изведенный боярами и оплакиваемый даже "свейскими нѣмцами". Столь же тепло воспивается Ксенія Годунова (§ 135), "отроковица р'єдкой красоты и чуднаго домышленія": этонепорочная жертва Гришки; она плачетъ и томится, словно малая птичка-перепелочка.

Развивались и историческія сказанія. Если по поэтическому творчеству они не выше прежнихъ (§ 105), зато въ нихъ, какъ и въ лѣтописяхъ (§ 177), замѣтны различные взгляды и критика. Встрѣчаются сказанія и о паденіи Новгорода, съ восхваленіемъ Ивана III, и о Тамерланѣ, и даже о паденіи Царяграда. Но и здѣсь Грозный да розруха наиболѣе приковывали къ себѣ вниманіе русскихъ. Осторожно, иносказательно, но народъ всячески старался заклеймить мрачную личность Пвана IV. Въ "Сказаніи о царѣ турскомъ Магометѣ", султанъ представляется

471

идеаломъ, въ укоръ царю, напоминая Саладина и крестоносцевъ (С. И. § 97). Сочинитель, восхваливъ православныхъ, восклицаетъ: "еслибы къ той истинной въръ христіанской да правда турецкая была, то съ русскими людьми бесъдовали бы ангелы; въра на Руси добра и всъмъ полна, и красота церковная велика, а правды нътъ". Въ "Повъсти нъкоего боголюбиваго мужа" разсказывается о боголюбивомъ царъ, котораго испортилъ злой чародъй, вошедшій къ нему въ милость. Царь сталъ обижать неповинныхъ различными печалями. Онъ покаялся лишь послъ того, какъ поднялись окрестные города и разорили его.

RIECOIL

Съ начала періода появляется и преданіе о Московскомъ царствѣ, въ видѣ "Сказанія о великихъ князехъ владимірскихъ", которое вызвало не мало подражаній. Оно примыкаетъ ко многимъ византійскимъ повъстямъ, извъстнымъ, мыкаеть ко многимь византискимь повыстямь, извыстнымь, впрочемь, и на Запады, вы которыхы описывается, какы византиский императоры получиль изы Вавилона порфиру и вынецы Навуходоносора (Д. И. § 45). Вы нашей передылкы одины "русенинь" доставиль вы Царыграды изы Вавилона "шапку Мономаха" и бармы, которыя Константины Мономахы подарилы нашему Мономаху (§ 42), вы знакы "вольнаго самодержавства великія Россіи". Значеніе этого вымышленнаго событія опредѣлилъ Макарій въ Степенной Книгѣ (§ 177): "преводяще славу греческаго царства на россійскаго царя". А такъ какъ царей не было до Ивана IV, то явилась сказка о томъ, что Мономахъ завъщалъ передавать знаки царскаго достоинства изъ рода въ родъ, пока Богъ не воздвигнетъ на Руси истиннаго царя-самодержца. При Грозномъ преданіе о Московскомъ царствъ распространяется и украшается книжнымъ вымысломъ о томъ, что Рюрикъ—потомокъ Пруса, получившаго Пруссію отъ своего брата, Августа римскаго. И этотъ Прусъ, и Константинъ Мономахъ уже внесены, какъ историческая правда, въ Степенную Книгу и въ царскій Родословецъ. Разсказъ присылки вѣнца изъ Царьграда даже изобразили на затворахъ устроеннаго въ 1552 г. "царскаго мѣста, еже есть престолъ". Тогда же начинаетъ ходить по Руси выраженіе: "два Рима пали, третій — Москва — стоитъ, а четвертому не быть". Но самое богатое развитіе, какъ и на Западѣ, выпало у

Но самое богатое развитіе, какъ и на Западѣ, выпало у насъ на тотъ отдѣлъ вымысла, который соотвѣтствуетъ нынѣшней беллетристикть, роману и повѣсти. Къ концу періода онъ все полнѣлъ и разнообразился, намекая на блестящую будущность

здѣсь, въ свободной прозаической формѣ, представлялся безконечный просторъ для запечатлѣнія всѣхъ сторонъ дѣйствительной жизни и всей игры ума и воображенія; здѣсь открывалось настоящее поприще для свѣтскаго міровоззрѣнія. Впрочемъ, зарожденіе и этого отдѣла письменности было связано съ вездѣсущею тогда церковью. То были притичи или духовныя сказанія, съ назидательною мыслью, родъ духовныхъ стиховъ въ прозѣ. Онѣ повѣствовали о Благочестивомъ рабѣ, о Витязѣ и смерти и т. под. Особенно правились тѣ изъ нихъ, которыя были переполнены чудесами, что сближало ихъ съ апокрифами и житіями святыхъ. Притчи проникали къ намъ съ самаго начала распространенія грамотности, съ 12-го вѣка, изъ Византіи и отъ южныхъ славянъ.

Вслѣдъ за ними пошли свѣтскія сказки или "повѣсти", которыя представляютъ лучшій примѣръ перехожей, странствующей, международной литературы. Сначала это были произведенія греческія и восточныя, даже индійскія въ арабской обработкѣ; они приходили къ намъ также изъ Византіи и отъ южныхъ славянъ. Уже съ 14-го вѣка къ нимъ присоединяются творенія рыцарскаго романтизма изъ множества сборниковъ средневѣковыхъ "новеллъ" или повѣстей (С. И. § 123); они доходили до насъ черезъ посредство сербовъ и бѣлоруссовъ. Но настоящій наплывъ западнаго вліянія и здѣсь настаетъ въ четвертомъ періодѣ, благодаря связямъ съ Польшей.

Всѣ эти заносныя повѣсти представляютъ у насъ однообразную, застывшую массу, лишенную движенія и развитія. Безъ хронологіи, безъ именъ сочинителей и переводчиковъ, прозябаеть она съ 12-го до половины 18-го в. Однородный во всёхъ слояхъ общества, наивный читатель вфрилъ сказкъ, гдъ встръчалъ своихъ святыхъ и богатырей, не мёняя своихъ вкусовъ, не шевеля мыслью для новыхъ запросовъ. Только къ концу періода, подъ ръзкимъ вліяніемъ Запада, повъсть начинаетъ играть роль просто занятнаго чтенія; а наши книжники начали справляться съ этимъ чужеземнымъ богатствомъ: они уже переиначивали его, примъняя къ русскимъ нравамъ, искажая собственныя имена, вставляя доморощенную пословицу, загадку, подчасъ даже сравнение изъ нашего быта. Въ такихъ сказкахъ, какъ Бова и Петръ-Златые Ключи, только имена иностранныя, а содержаніе почти все русское. Наконецъ, съ началомъ 17-го в., возникаетъ собственная, русская сказка: какъ явленіе позднівшее, она наиболье свободна отъ следовъ церковности. Это-вполив поэзія. 473

свътское произведеніе, какъ по своему разговорному, простонародному языку, такъ и по своему содержанію и тону. Русская сказка схватываетъ злобы дня нашего народа и подсмѣивается надъ отрицательными сторонами нашей жизни, обнажая ихъ иногда до грязноватой глубины. Она пытается даже, забывая всякое поученіе, просто забавлять, развлекать читателя художественною правдой жизненныхъ картинъ. Счастливый удѣлъ сказокъ у насъ, такъ же какъ и новеллъ на Западѣ, виденъ уже изъ того, что ихъ переписывали во множествѣ и щеголяли списками. Ихъ рукописи тщательно написаны и разукрашены затѣйливыми заставицами, мудреными заглавными буквами. Ихъ начинали даже снабжать лубочными картинами, которыя, съ своей стороны, стали обогащаться ихъ содержаніемъ.

Изъ древнъйшихъ сказокъ, приходившихъ черезъ Византію, самыми любимыми были объ Александръ Македонскомъ и о царъ Соломонъ: отсюда присловья— "храбрость Александрова" да "мудрость Соломонова". "Александрія", распространенная также на Западъ и въ Азіи, увлекала своими "дивами дивными" центаврами, пигмеями, женами трехсаженными съ глазами-звѣз-дами, полчищами царей Гога и Магога, которыя были "заклепаны" Александромъ въ восточныхъ горахъ. Самъ герой сказкиидеалъ христіанина: онъ справедливъ, благочестивъ, смиренномудръ, милосердъ, врагъ стяжанія и лживости; спутникомъ ему мудръ, милосердъ, врагъ стяжанія и лживости; спутникомъ ему служитъ пророкъ Іеремія. Много читались близкія къ Александріи "Троянскія сказанія". Не менѣе была распространена повѣсть о Варлаамѣ и Іоасафѣ, которую особенно любили за притчи. Это—отрывки изъ исторіи Будды (Д. И. § 61), который, подъ видомъ царевича Іоасафа, увѣровалъ въ христіанство, преподанное ему пустынникомъ Варлаамомъ. Одинъ изъ нихъ вошелъ даже въ духовные стихи. Индійскія басни (Д. И. § 63) привлекали нашихъ предковъ картинами животнаго эпоса и глубовою мыслью объ искусствъ правленія. Но лучше всего эта мысль разработана въ "Сказаніи объ Индіи Богатой", гдъ изображается царство загадочнаго пресвитера Іоанна (С. И. § 122), необывновенно смиреннаго въ своемъ могуществъ царя-папы, у котораго люди живуть въ золотомъ вѣкѣ. Іоаннъ пишетъ византійскому императору: "Никто между нами не лжетъ и лгать не можетъ; всѣ мы слѣдуемъ по стезямъ правды и любимъ другъ друга; нѣтъ у насъ порока". На связи съ Востокомъ указываютъ еще многія заимствованія изъ "1001 ночи" (С. И. § 83), гдѣ Николай Чудотворецъ является подлѣ

Акира Премудраго, а также "Ерусланъ Лазаревичъ" и повъсть объ "Иверской царевнъ Дипаръ" (Тамара грузинская). Западныя повъсти только начинали прививаться у насъ къ концу періода. Очень полюбилось "Преніе живота со смертью", которое овладело и лубочными картинами, подъ видомъ Аники-воина и смерти. Это-заимствование изъ весьма распространенныхъ въ Европъ Плясовъ Смерти (С. И. § 176), прошедшее черезъ руки церковниковъ: Смерть совътуетъ исповъдываться три раза въ годъ и творить милостыню. Но главнымъ любимцемъ народа сталъ пригнанный къ его быту итальянскій "Бова (Buovo) Королевичъ" (С. И. § 123), съ его върнымъ слугой, Личардомъ (Ricardo), и съ могучимъ Полканомъ-богатыремъ (Pulicane). Близка къ нему "Исторія о Петръ-Златые ключи", которая представляєть взятый съ польскаго переводъ французскаго рыцарскаго романа.

Самобытныя, чисто-русскія, пов'єсти сразу обнаружили сатирическое направленіе, чутье д'яйствительности и политическій интересъ. Это-простонародная публицистика въ формъ вымысла; а по тону и изложенію — знаменитый плутовской романъ (Н. И. § 50), это дитя народа и вполнъ свътскаго реализма. Начало русскихъ повъстей примыкаетъ къ Димитрію Шемякъ (§ 95). "Шемякинъ Судъ" заимствованъ, по внѣшности, изъ восточныхъ сказокъ: но это — чисто русская сатира на мъстные судебные порядки. То же изобличение кляузничества и волокиты въ сказкъ конца періода объ "Ерш' Ершович Щетинников ". Пов'єть конечно не обошла Ивана IV, который возведенъ ею въ идеалъ царя-народолюбца, напоминающаго своими похожденіями Гаруна-ар-Рашида (С. И. § 54). Сказка о "Горшенъ" осмъиваетъ бояръ и возвеличиваетъ простонародье, въ лицъ умнаго и даровитаго горшечника, котораго поняль грозный царь. Періодъ кончается двумя любопытными сказками, схожими между собой по следамъ вліянія церковной книжности. "Повесть о Савве Грудцынъ правдиво рисуетъ бытъ и понятія 17-го в., но ея цвль-назидание въ старомъ вкусв: купецкий сынъ, даровитый, бойкій сподвижникъ Шеина (§ 145), оказывается сильнымъ только оттого, что далъ на себя рукописаніе дьяволу, отъ котораго онъ спасается иночествомъ. "Горе-Злосчастіе", "босо, наго, лычкомъ подпоясано, нечистое", но "всъхъ мудряя на семъ свътъ ", -- тотъ же дъяволъ-соблазнитель, только не съ рожками, хвостомъ и копытами, а въ видъ доморощеннаго Мефистофеля (Н. И. § 51). II добрый молодецъ, такой же живой и вольнолюбивый, какъ Савва, избавляется отъ союза съ нимъ

поэзія. 475

также подъ сѣнью святой обители. Въ "Горѣ-Злосчастіи", которое представляетъ цѣлую бытовую поэму, мѣтко, тепло и насмѣшливо изображена родная печальная дѣйствительность; но, по замыслу, это — не болѣе, какъ отголоски Блуднаго Сына, или поэтическое воспроизведеніе Домостроя, прославленіе пережитковъ родового быта (§ 173). Жалкая судьба добраго молодца — олицетвореніе грѣховности человѣчества, "заворчиваго къ отцеву ученію, непокорливаго матери". Не такъ поэтичны, но столь же нравоучительны "Сказаніе о мерзкомъ зеліи, еже есть табацѣ", "Повѣсть о происхожденіи виннаго питія" и т. под. Тогда же у насъ стали записывать былины.

Появились и зачатки драмы, которые у насъ, какъ и вездѣ (Д. И. § 131; С. И. § 173), коренились въ народныхъ обычаяхъ и церковныхъ обрядахъ. Относящіеся сюда обычаи уходять въ сѣдую, языческую древность: таковы коляды съ ихъ ряжеными, проводы масляницы, въ особенности же Зеленыя Святки (§ 14), а также хороводныя пѣсни (§ 29), покупка невѣсты и т. под. Но въ четвертомъ періодѣ установляются, хотя и не надолго, три церковныхъ "чина" или обряда, напоминающихъ западныя мистеріи (С. И. § 173). Чинъ "Пещнаго Дѣйства" изображалъ трехъ отроковъ въ печи и совершался подъ Рождество, въ Успенскомъ соборѣ. У того же собора, передъ масляницей, исполнялось дѣйство "Страшнаго Суда": патріархъ обмывалъ изображеніе Страшнаго Суда и кропилъ св. водой царя и народъ. Но наиболѣе сценическимъ "святымъ дѣйствомъ" было "Шествіе на осляти", въ память входа Христа въ Іерусалимъ, въ "цвѣтоносіе" (Вербное воскресеніе).

"Шествіе на осляти" состояло въ самомъ пышномъ и нарядномъ крестномъ ходѣ изъ Успенскаго собора въ Покровскій соборъ, гдѣ былъ придѣлъ Входа въ Іерусалимъ. Въ немъ участвовало духовенство всей Москвы и иногородные владыки— всего болѣе 500 человѣкъ, въ богатѣйшемъ облаченіи. Затѣмъ шествовалъ весь царскій чинъ (§ 153). По всему пути, кромѣ обычныхъ "надолбовъ" (столбиковъ), обвитыхъ краснымъ сукномъ, стояли вербы въ писанныхъ кадушкахъ. А у Лобнаго Мѣста красовалась "нарядная верба"—цѣлое дерево, въ цвѣтахъ, обвѣшанное нашими плодами, изюмомъ, финиками, "рожцами" (цареградскіе стручки). Она возвышалась на особой колесницѣ, съ пестрыми перилами, обтянутыми краснымъ сукномъ. Въ сторонкѣ стояло "осля" — конь въ бѣлой суконной попонѣ, которая покрывала и его голову, какъ теперь на по-

хоронахъ. Посл'в молебна въ Покровскомъ соборъ, патріархъ становился на Лобномъ Мъст'в и подносилъ царю "ваію" (пальмовая вътвь) и вербу, съ черепкомъ въ бархатъ, а простыя лозы раздавалъ причту и вельможамъ. Затъмъ архидьяконъ читалъ Евангеліе. При словъ "посла два отъ ученикъ", соборный протопопь съ ключаремъ приближались къ патріарху, который благословляль ихъ "по осля идти". Они отвязывали коня. "Что отръшаете осля сіе"? спрашиваль ихъ сторожившій коня патріаршій бояринъ. "Господь требуетъ", отвінали они, покрывали коня краснымъ сукномъ спереди и зеленымъ сзади и подводили его къ святителю. Патріархъ садился—и ходъ двигался обратно цёлымъ лесомъ вербъ. Посреди двигалась нарядная верба, окруженная патріаршими п'ввчими — мальчиками въ б'влыхъ одеждахъ. За нею государь, "въ большомъ царскомъ нарядъ", велъ осля за конецъ повода, а его поддерживали полъ руки "ближніе". Патріарха окружали его бояре и дьяви. По всему пути дёти стрёлецкія, до сотни мальчиковъ, "стлали путь" — постилали предъ царемъ сукна разныхъ цвътовъ, суконные вафтаны и разнорядки яркихъ цвътовъ. Все это они получали въ даръ. Нарядную вербу ставили у Успенскаго собора. По "отпускъ" царя, патріархъ благословляль ее, а ключари отсѣкали сукъ, для алтаря, и вѣтви, которыя частью отсылались на Верхъ, частью раздавались причту и боярамъ. На Верху, кром'в того, устраивались нарядныя вербы для царской семьи. Обрядъ шествія на осляти исполнялся и по убяднымъ городамъ владыкой и воеводой. Онъ возникъ и исчезъ вм'ест съ патріаршествомъ, для котораго имѣлъ особое значеніе (§ 169).

§ 179. Церковная письменность. — Четвертый періодъ былъ важенъ и въ исторіи церковной письменности. Она должна была клониться къ упадку, по мѣрѣ развитія свѣтскости. Чувствуя свою участь, она стремилась стянуть свои силы, осмотрѣться въ своей многовѣковой работѣ, строже опредѣлить себя. До тѣхъ поръ на ней, какъ и на всей русской жизни, отражалось двоевѣріе (§ 71). Въ особенности нарушали ея чистоту тѣ придатки свѣтскости и язычества, которые вѣчно вторгались въ нее подъ видомъ апокрифовъ (§§ 104, 178).

Апокрифъ былъ большою и опасною для церкви силой. Это — любимецъ народа, который льнулъ къ нему, и какъ къ отголоску древней поэзіи, и какъ къ намеку на науку: онъ договаривалъ недосказанное церковью, отвѣчая именно на самые тревожные, тапиственные запросы бытія. Ктому же апо-

крифъ примыкалъ, по своимъ дивамъ, къ чудеснымъ житіямъ святыхъ, плѣнявшимъ воображеніе толпы. Онъ сливался и съ ересями, пріобрѣтавшими небывалое значеніе, какъ выходъ изъ вѣковыхъ оковъ православія. Такъ создалась какъ бы новая, христіанская, мивологія, которая до того срослась съ душой народа, что проникала во всѣ слои общества. Церковные книжники тщетно боролись, во весь періодъ, съ этими "богоотметными" книгами: требовали даже истреблять ихъ, а ихъ читателей проклинать; если же попъ вѣритъ имъ, то "написанная та на тѣлѣ его да сожгутся". Они признавались, что даже "вѣжи" зачитываются ими. Да и владыки нерѣдко пользовались этими "ложными словесами, что написаны еретиками на пакость невѣждамъ попамъ и діаконамъ".

Церковники сами не знали, гдѣ кончаются эти вымыслы христіанской поэзіи и гдв начинаются догматы богословія. Еще христіанской поэзіи и гдѣ начинаются догматы богословія. Еще можно было отдѣлить такія плевелы, какъ оракулы и сказки (§§ 173, 178). Но первобытная основа апокрифа, идущая съ начала христіанства, была церковная, тѣсно связанная съ ересями гностиковъ и манихеевъ (С. И. §§ 16, 23), возродившихся въ болгарскихъ богомилахъ (§ 17). Подобно эсотерическому ученію "для мудрыхъ" (Д. И. § 128), она была лишь "сокровенными, потаенными" книгами, отвѣчавшими на самые смѣлые и глубокіе вопросы. Она говорила о сотвореніи міра, хотя здѣсь и участвовалъ аккадскій (Д. И. § 24) Сатанаилъ, въ видѣ плавающаго гоголя, и эллинскія Горгоны. Она описывала второе пришествіе, Страшный Судъ съ Антихристомъ, загробную жизнь. А главное— она чрезвычайно искусно добавляла Ветхій и особенно Новый Завѣтъ. Она срокусно добавляла Ветхій и особенно Новый Зав'єть. Она срослась съ богословіемъ, проникла въ творенія отцовъ церкви и въ византійскія хроники, внѣдрилась въ такія учительныя книги, какъ Златоструй и Палея: у насъ Палея даже называлась Библіей и зам'єняла ее до четвертаго періода; первые раскольники ссылались на нее такъ же, какъ нашъ первый лътописецъ (§ 68). И апокрифы приходили къ намъ, огромною, безразличною массой, съ началомъ христіанства, изъ самаго почтеннаго мѣста—все изъ Византіи, черезъ южныхъ славянъ ("болгарскія басни"): въ 15—16 вв. они лишь немного пополнились прибавками съ Запада.

Правда, греческая церковь составила, наконецъ, свой канонъ (С. И. § 23), исключивъ изъ него апокрифы, какъ книги "отреченныя, ложныя". Она издала и "индексъ" — указатель

зловреднаго чтенія, гдѣ, наряду съ апокрифами, были перечислены оракулы и астрологіи. Но наши предки долго не имѣли о немъ понятія. А между тімъ наплывъ апокрифовъ, хотя и далеко не всёхъ, сталъ подавлять церковную письменность и сливаться съ гадальными книгами. Ктому же у насъ они начали представлять кашу изъ разныхъ обрывковъ, перепутанныхъ между собой и искаженныхъ передълывателями и переписчиками: таковы были самые распространенные апокрифы-Хожденіе Богородицы по мукамъ, слова Ефрема Сирина, житіе Василія Новаго. Церковникамъ стало необходимо очиститьсяи въ началъ четвертаго періода явилась статья О книгахъ истинных и ложных, этоть первый намекь у нась на цензуру, а также на исторію словесности. Она отличается отъ византійскаго индекса добавленіемъ о книгахъ "истинныхъ" и указаніемъ русскихъ суевѣрій. Статья расширялась по мѣрѣ развитія ересей и усиленія западнаго вліянія: съ конца 16-го въка въ нее вносятся переводы съ латинскаго, польскаго и нъмецкаго. Но это же и погубило ее: западное просвъщение становилось такою потребностью даже на Верху, что горе было всему, что касалось его. Къ концу періода ослабѣваетъ гоненіе на "ложныя" книги, сокращается понятіе о нихъ; и замираніе статьи о нихъ наглядно свидѣтельствуетъ о паденіи церковной письменности въ борьбъ съ свътской.

Но на помощь нѣкогда грозной статьѣ явились Великія Четіи-Минеи: та указывала плевелы, эта собирала птеницу для пропитанія дуть православныхъ. Подобно тому, какъ Азбуковникъ (§ 177) стремился установить обиходъ свѣтскаго чтенія, чтобы охранить старину, исправивъ, истолковавъ ее, Четіи-Минеи старались опредѣлить обиходъ духовнаго чтенія, съ тою же цѣлью. Ихъ задачей было дать въ руки православному "всѣ книги чтомыя" въ цѣльномъ видѣ, создать энциклопедію церковной письменности того времени, какъ бы въ подражаніе московскимъ "собирателямъ Руси" (§ 108). Это богатырское дѣло предпринялъ крупный человѣкъ — Макарій (§ 175), который, уже будучи архіепископомъ въ Новгородѣ, прославился, какъ книжникъ, художникъ, проповѣдникъ и дѣльный хозяинъ. Съ погибелью Бѣльскаго (§ 121), онъ былъ сдѣланъ московскимъ митрополитомъ, такъ какъ Шуйскіе опирались на новгородцевъ. Макарій орудовалъ въ избранной думѣ (§ 122), наряду съ Адашевымъ и Сильвестромъ, котораго онъ зналъ еще въ Новгородѣ и приблизилъ къ царю. Онъ былъ и душой церковных соборовъ того времени, въ особенности Стоглаваго. Онъ внушилъ Ивану IV мысль о типографіи и благословиль нашихъ первыхъ печатниковъ. Онъ же упорядочилъ московскую иконопись. Лучшій начетчикъ и собиратель книгъ, Макарій могъ увлечься смѣлою мыслью издать сразу всю нашу церковную словесность. Онъ не жалѣлъ "серебра и всякихъ почестей" для отысканія рукописей по епархіямъ и монастырямъ и для привлеченія переписчиковъ и книжниковъ. Самъ издатель выбиралъ лучшіе списки, переводилъ иностранныя и устарѣлыя выраженія, нерѣдко и передѣлывалъ сочиненія. Послѣ 12-лѣтнихъ трудовъ, въ 1553 г., явилось 12 "великихъ книгъ", по одной на каждый мѣсяцъ. Онѣ были сложены въ книгохранилищѣ новгородской св. Софіи; дополненіе къ нимъ попало въ московскій Успенскій соборъ.

Туть было все: Евангелія, Апостоль и Псалтырь, Златоусть, Василій Великій и Григорій Богословь, Златоструй и Маргарить, Хожденія и документы. Но больше всего житій святыхь: это—полная русская агіографія. Издатель увлекся ею преимущественно, соотвътственно съ тогдашнимъ умоначертаніемъ (§ 173) и съ всеобщимъ пристрастіемъ къ чудеснымъ повъствованіямъ. Агіографія служила уже отличіемъ нашей письменности въ прошломъ періодъ (§ 104). Но тогда было еще мало мастеровъ этого дъла; и житія были кратки и "грубо, очень просто-написаны", какъ жаловался Макарій, хотя оттого они были болѣе правдивы и близки къ дъйствительности. Теперь же развелось много иноковъ съ новымъ пошибомъ письма, который называли "добрословіемъ". Это—напыщенность, "плетеніе словъ", которое до-ходило до того, что премудрый Епифаній подобралъ, для описанія нрава Сергія Радонежскаго, 18 прилагательныхъ, а для Стефана Пермскаго — 25. Этотъ пошибъ, принесенный съ Авона такими добрословами, какъ Пахомій Логофеть, истребляль бытовыя, жизнечныя черты въ житіяхъ, замвняя ихъ общими мвстами, риторикой. Новые иноки-агіографы стали уснащать старыя житія слогомъ Ивана IV (§ 176), безконечными славословіями да чудесами, въ особенности же исцѣленіями.

Такъ, Макарію удалось собрать не менѣе 1.300 житій, русскихъ и греческихъ. На основаніи Четіи-Миней, тогда же соборы причислили къ лику святыхъ много нашихъ князей, владыкъ и отшельниковъ, о которыхъ ходили мѣстныя преданія въ народѣ. По способу Макарія легко было переиначивать, сколько угодно, старыя житія и сочинять новыя: этимъ дѣломъ стали

заниматься не только иноки, но и бояре, киязья, даже царевичи (§ 176). Агіографія заполонила даже сборники, гдѣ ихъ почти не было прежде. Она косвенно указываеть на новое направленіе умовъ (§ 174), служа какъ бы переходомъ отъ церковной письменности къ свѣтской, въ силу своихъ поэтическихъ и историческихъ подробностей. Люди утомлялись сухимъ однообразіемъ и отвлеченностью догматики, искали выхода въ ея примѣненіи къ житейскимъ примѣрамъ.

Если Четіи-Минеи служили, главнымъ образомъ, агіографіи, то четвертый же періодъ далъ и первое полное собраніе книгъ Священнаго Писанія на славянскомъ языкъ, извъстное подъ именемъ Синодальнаго списка Библіи (1499). Оно было вызвано борьбой съ жидовствующими (§ 115), которые ссылались на книги, незнакомыя православнымъ. Ихъ гонитель, Геннадій, занялся дополненіемъ недостающаго, съ помощью одного доминиканца изъ славянъ и одного дьяка Посольскаго Приказа. Они переводили больше съ латинскаго, за неимѣніемъ знатоковъ греческаго языка; но кое-что изъ Ветхаго Завѣта было переведено даже съ еврейскаго, благодаря одному крещеному еврею. Геннадіева Библія зам'єнила Палею. Но и посл'є нея православные работали въ томъ же направленіи. Съ одной стороны, начиная съ Максима Грека, все исправляли нашу Библію, съ другой — переводили главныхъ церковныхъ писателей. Особенно хлопоталь Курбскій, который для этого даже выучился полатыни, на старости. "Объятый скорбію", при видъ недочетовъ нашей церковной письменности, онъ составилъ обширный планъ перевода твореній святыхъ отцовъ. Но ему не удалось образовать цёлое общество переводчиковъ, за неимёніемъ таковыхъ; самъ же онъ успълъ перевести только Дамаскина и немного изъ Златоуста. Съ началомъ 17-го въка, при развити книгопечатанія и исправленія книгъ (§ 174), діло церковной энциклопедіи приняло новый видъ.

Помимо этой сборной, издательской работы, къ которой должно отнести и множество "Златоустовъ" или душеполезныхъ словъ на каждый день, церковь не дала ничего особеннаго, если не считать богатой дѣятельности иностранца, Максима Грека, въ защиту православія, въ особенности же его сильнаго опроверженія "льстивыхъ писаній" Николая-нѣмчина (§ 174). Въ церковной письменности попрежнему (§ 104) преобладали посланія, которыя возмѣщали недостатокъ проповѣдниковъ: ихъ разсылали далеко и читали по церквамъ. Они писались не

только для духовенства, но и для городовъ, разныхъ сословій, даже для частныхъ лицъ. Оттого въ нихъ уже не столько толкованіе Св. Писанія, сколько обличеніе пороковъ, указаніе правилъ жизни, изрѣдка даже политическія задачи: митрополитъ Іона увѣщевалъ новгородцевъ не крамольничать. Но идеаломъ жизни все еще выставляются иноческія добродѣтели, въ особенности въ суровомъ "Уставѣ скитскаго житія", гдѣ Нилъ Сорскій (§ 115) требуетъ "внутренняго дѣланія", "умной (умственной) молитвы", помощи людямъ назиданіемъ, а не милостыней, — словомъ, полнаго порабощенія тѣла. Притомъ такихъ искреннихъ и пламенныхъ посланій было мало. Они встрѣчаются только въ тяжелыя минуты русской жизни. Тамилостыней, — словомъ, полнаго порабощенія тѣла. Притомъ такихъ искреннихъ и пламенныхъ посланій было мало. Они встрѣчаются только въ тяжелыя минуты русской жизни. Таковы увѣщанія Геронтія и особенно Вассіана (§ 169), который называлъ Ивана III "бѣгуномъ" и ссылался на греческихъфилософовъ. Еще задушевнѣе простыя грамоты и слова патріарха Гермогена, сослужившія не малую службу во время смуты (§ 141). Вообще же посланія страдають недостаткамъ своего времени — риторскою напыщенностью, невразумительностью, условностью изложенія. Воть, напримѣръ, объясненіе св. Троицы въ "Просвѣтителѣ" Іосифа Волоцкаго (§ 115): "Богъ рече: сотворимъ человѣка по образу нашему и по подобію. Почто не рече — сотворю, а сотворимъ? Того ради рече, яко не едино лицо Божества есть, но трисоставно. А еже по образу, а не образамъ, — едино существо являетъ св. Троицы. Сотворимъ, рече, человѣка. Кому глаголетъ? Не явственно ли есть, яко ко единородному Сыну и Слову Своему рече и св. Духу?" Тотъ же Просвѣтитель показываетъ духъ жестокой нетерпимости, которымъ проникнуты посланія противъ суевѣрій и особенно противъ ересей. Весь кружокъ осифлянъ негодовалъ на правительство за послабленія. Геннадій приводиль, въ своихъ посланіяхъ, примѣръ "испанскаго короля, очистившаго свою землю отъ еретиковъ": онъ слышалъ о Фердинандѣ Католивѣ (С. И. § 153) отъ цесарскаго посла. Среди этой ярости человѣконенавистничества глохли такіе христіанскіе голоса, какъ "Посланія заволжскихъ старцевъ", гдѣ приводился примѣръ Спасителя, который не осудилъ грѣшницу, а отвелъ отъ нея руки убійцъ. Посланіями соблазнялись и свѣтскія лица. Есть даже посланіе Грознаго въ братіи Бѣлозерскаго монастыря, гдѣ провалнотся худшія черты его переписки съ Курбскимъ: здѣсь онъ поучаетъ иноковъ изъ бояръ, съ притворнымъ смиреніемъ, широковѣщательно уличая ихъ въ порокахъ, которымъ трачевскій.—русская источія. 2-в издание. предавался самъ. Напротивъ, задушевны и дѣльны посланія Курбскаго къ князьямъ Острожскому, Чарторижскому и др., направленныя къ поддержанію православія въ юго-западной Руси.

§ 180. Языкъ древней Руси. — Четвертый періодъ им'ьетъ большое значеніе и въ исторіи орудія нашей письменности и просв'ьщенія, или въ судьб'ь русскаго языка. И зд'єсь отразилось стремленіе въ разрыву съ византійскою стариной, подъвліяніемъ Запада.

Переворотъ совершался даже въ разговорной рѣчи, столь устойчивой у народа, хранящаго до сихъ поръ множество пережитковъ первобытности въ понятіяхъ и нравахъ. При всей трудности изученія этой рѣчи, разбитой на областные говоры и искаженной книжнымъ вліяніемъ даже въ памятникахъ народной поэзіи, видно, что она пережила двѣ главныхъ поры. Сначала господствовала юго-западная рѣчь, именно кіевское и новгородское нарѣчія, близкія къ древне-болгарскому языку, во многомъ даже тожественныя съ нимъ, а потому подверженныя византійскому вліянію. Потомъ, съ возвышеніемъ Москвы, выдвигается сѣверо-восточная рѣчь, или московское нарѣчіе, особенно къ концу четвертаго періода. То былъ разрывъ съ Византіей и подготовка самобытнаго "русскаго" языка: московское нарѣчіе легло въ основу нынѣшняго литературнаго языка.

Разрывъ съ Византіей еще яснѣе въ исторіи нашего книжнаго языка, гдъ видно и вліяніе Запада. Первоначально этотъ языкъ былъ старо-славянскій или, вернее, языкъ Кирилла и Менодія (§ 16), который не быль вполнъ народнымь даже у болгаръ и потому сразу сталъ нарвчіемъ исключительно книжнымъ, церковнымъ: его можно назвать старымъ церковно-славянскимъ языкомъ. Но онъ такъ укоренился, что основы его, установленныя въ 10 — 11 вв., до сихъ поръ живутъ въ нашемъ литературномъ языкъ, именно во множествъ выраженій для отвлеченныхъ понятій. Тёмъ не менёе, весьма рано старо-славянскій языкъ подвергся борьбѣ съ народно-русскою ръчью, которая все усиливалась съ развитіемъ нашего народа: всегда русское начало преобладало въ свътской письменности, а славянское—въ церковной. Уже въ Остромировомъ Евангеліи и въ Изборникахъ Святослава (§§ 66, 67) есть слабые слёды русской разговорной рёчи. Они яснее въ такихъ памятникахъ полународной поэзіи, какъ Слово о полку Игоревъ. Они уже быотъ въ глаза наблюдателю въ рукописяхъ 14-го в. А съ 15-го в. образуется новый иерковно-славянскій языкъ, который употребляется и теперь въ нашемъ богослуженіи, а отчасти сохранился у нашихъ проповѣдниковъ и церковныхъ писателей: на немъ лежитъ яркая печатъ русской рѣчи, въ отличіе отъ старо-славянскаго языка. Эта побѣда народнаго начала тѣмъ важнѣе, что именно въ концѣ третьяго періода у насъ настало мимолетное возрожденіе византійства, благодаря оживленію болгаро-сербской письменности передъ ея замираніемъ: наши грамотѣи уходили на Авонъ и въ Константинополь; а въ Россію наѣзжали южные славяне и греки—Кипріанъ (§ 115), Пахомій Логофетъ (§ 104), Цамблакъ, — которые приносили, вмѣстѣ съ новыми переводами и новымъ, риторическимъ, слогомъ, южно-славянскіе оттѣнки рѣчи и правонисаніе. Церковно-славянскій языкъ замѣтенъ уже въ Апостолѣ 1564 г. (§ 175), текстъ котораго очищенъ отъ устарѣвшихъ и инославянскихъ реченій. Но онъ сложился къ концу періода: въ 1619 г. онъ получиль научное опредѣленіе, въ видѣ "славянской" граматики Смотрицкаго. Тогда возникло даже сознаніе существованія двухъ языковъ на Руси: Азбуковники (§ 174) прямо отдѣляютъ "русскія" слова отъ "славянскихъ" и "болгарскихъ"; а нѣкоторые грамотѣи утверждали, что славянскій языкъ—сынъ русскаго.

Окончательное освобожденіе народнаго начала отъ церковнаго, византійскаго преданія совершилось подъ вліяніем Запада, которое оказалось сильнье всьхъ другихъ иноплеменныхъ вліяній: въ русскомъ языкь мало слъдовъ варяжской, греческой и татарской рѣчи (§§ 26, 29, 84). Такъ какъ оно шло, главнымъ образомъ, черезъ Польшу и во время господства латыни на Западъ, то его первымъ отличіемъ было чужесловіе или варваризмы изъ языковъ польскаго и латинскаго. Это отразилось прежде всего въ книжной рѣчи юго-западной Руси, которая едва ли не походила тогда больше на какое-то польсколатинское (отчасти и нѣмецкое) нарѣчіе, чѣмъ на русскій языкъ. Въ московской Руси этотъ переворотъ совершился лишь въ концѣ періода, и въ гораздо меньшей степени. Въ ея письменности, начиная съ Курбскаго (§ 177), запестрѣли такія слова, отчасти не вымершія до нашихъ дней: алебарда, банкетъ, бестія, декретъ, докторъ, екзекуція, корректура, квестія, миссія, палацъ, папагалъ-птица и др. Иногда тутъ же ставили переводъ новаго слова: "композиторъ — складачъ, друкую — вытискиваю" и т. под. Особенно кишѣло чужесловіе въ такихъ дѣлахъ, какъ

художество, которое заносилось къ намъ самими иностранными мастерами. Тутъ встръчаются: гзымцы (карнизы), шпренгели или шпренгери и даже шпленгери или скрыдла (украшенія сверху оконъ и дверей), цироты (украшенія вообще), ленгафты или левгаты (ландшафты) и т. д. Западное вліяніе стало проникать въ самый почеркъ: къ концу періода въ скоропечатныхъ книгахъ замъчается стремленіе передълать нъкоторыя буквы на латинскій ладъ.

§ 181. Искусство. — Подъ западнымъ же вліяніемъ подвинулось впередъ и искусство, хотя менъе замътно, чъмъ письменность. Постепенно заводились даже собственные "мастера" или "хитрецы" болве мудреныхъ и тонкихъ двлъ: они не только производили грубыя каменныя работы, но и дёлали разныя украшенія, особенно ожерелья; среди нихъ встръчались и ръзчики, и серебреники, и печатники, не говоря уже объ иконописцахъ. Въ началъ періода въ самой Москвъ церкви воздвигали новгородскіе и исковскіе каменщики, которые славились раньше (§ 106), такъ какъ они учились у западныхъ мастеровъ. Но ихъ не хватало даже для столицы; и они нуждались въ указкъ и надзоръ учителей, особенно когда доходило дъло до болье изящныхъ работъ. Отсюда непрерывный приливъ иностранных художниковъ, сначала изъ Италіи, потомъ изъ Германіи, а въ конц'є періода изъ Голландіи. Онъ начался, благодаря иноземкѣ, Софьѣ Палеологъ (§ 114). Иванъ III выписалъ фряжскаго "муроля" (зодчаго) Фіоравенти, котораго прозвали Аристотелемъ за его искусство. И знаменитый итальянецъ принужденъ былъ не только ставить церкви и дворцовыя палаты, но также строить стены, лить пушки и колокола, наводить мосты, чеканить монету. Когда онъ сооружаль Успенскій соборъ, народъ стекался смотреть, какъ на чертощину, на его умѣнье "чудно" подымать камни колесомъ; а по окончаніи постройки, царь, съ радости, пировалъ цёлую недёлю. Иностранные художники, съ ихъ дружинами и учениками, не только построили каменные храмы, палаты и стены Кремля, но и украшали ихъ живописью, ръзьбой, затъйливою утварью. Они даже обучали насъ творить известь, бить и обжигать кирпичъ.

Болье всего успьховъ замытно въ зодчество: четвертый періодъ можно назвать золотымъ выкомъ въ исторіи архитектуры древней Руси. Но именно здысь выразилось смышеніе разныхъ вліяній, и самымъ любопытнымъ, своенравнымъ образомъ. Уже суздальскій пошибъ (§ 69) былъ сліяніемъ стилей

романскаго, византійскаго и персидскаго. Онъ держался въ каменныхъ церквахъ московской Руси еще въ началѣ періода. Даже итальянцы при Иванѣ III строили каменные храмы по его образцу, замѣняя только бѣлый камень болѣе прочнымъ кирпичемъ. Иванъ III послалъ самого Аристотеля во Владиміръ посмотрѣть на Дмитріевскій соборъ, и тотъ донесъ: "церковь хороша; это—работа моего земляка". Итальянцамъ пришлось брать суздальскій планъ и убирать его западными укращеніями. Отсюта определеннями пошнот который мѣта теніями. Отсюда еще болье *смъщанный* пошибъ, который мьстами дожиль до 18-го в. Таковы кремлевскіе соборы, которые замынии изветшавшія церкви Калиты (§ 91) и сохранились до нашихъ дней съ небольшими измыненіями. Во главы ихъ стоить "первопрестольное святило" Руси и слава Аристотеля—Успенскій соборъ (1480), гдѣ издревле помазуются на царство наши государи и поставляются іерархи. Созданный, въ старомъ видѣ, первымъ московскимъ митрополитомъ (§ 91), онъ служилъ усыпальницей его преемниковъ и патріарховъ: здѣсь и теперь находится 13 ихъ гробницъ. Въ Успенскомъ соборѣ уцѣлѣли богатая ризница и книгохранилище, гдѣ, за шкафами, недавно открыта дверь въ тайникъ съ западней подъ поломъ, куда прятали встарину опальныхъ и преступниковъ, а потомъ — сокровища. Въ немъ хранятся и теперь: яшмовая чаша для помазанія госу-Въ немъ хранятся и теперь: яшмовая чаша для помазанія государей, присланная, по преданію, Мономаху изъ Византіи; Владимірская Божія Матерь (§ 48); мощи митрополитовъ Петра и Филиппа (§ 127) и другія святыни. Не менѣе мастить Архангельскій соборъ (1509) такого же пошиба, какъ Успенскій, и сооруженный тѣми же итальянцами. Это—усыпальница русскихъ государей, съ Калиты до Петра I: здѣсь стоятъ устроенныя Михаиломъ Өедоровичемъ 47 каменныхъ гробницъ, на которыя всякій могь положить челобитную, доходившую въ руки царя; а подъ ними, на ствнахъ, сохранились портреты усопшихъ государей. Здѣсь же лежать мощи Димитрія царевича (§ 132) и Михаила и Өеодора черниговскихъ. Того же пошиба Иванъ Великій (1600), только онъ отличается замѣчательною простотой. Это—"звоница" (колокольня), въ видѣ огромнаго "столна", въ 47 саженей, построенная царемъ Борисомъ на мѣстѣ церкви Ивана (§ 91), "чтобы людемъ питатися" во время голода. Для него былъ отлитъ "большой благовѣстникъ", который раскачивали 24 человъка 1).

<sup>1)</sup> Въ настоящее время Иванъ Великій мало измёнился. Это — просто три восьмигранныя призмы, съ открытыми входами вокругъ каждой изъ нихъ. Подъ

Но рядомъ съ суздальскимъ пошибомъ, въ деревянныхъ церквахъ и звоницахъ развивались свои особенности. Онъ строились туземными мастерами на подобіе хоромъ: высокая клѣть съ выступомъ для алтаря, а главное — крыша "шатромъ" или башней, въ видъ многогранной пирамиды, которая кончается маковицей въ видъ луковицы, съ ребрами на узкой, длинной шев, вместо византійскаго шара. Это—нашь изначальный шатровый пошибъ, образцы котораго сохранились повсюду, начиная съ 13-го въка. Только въ четвертомъ періодъ его церкви стали обширнве и сложнве, число башенокъ и главъ доходило до 10. Съ покореніемъ Казани сюда присоединяются азіятскія черты своды подковами, пузатые столбы, крыши бочками. Съ 16-го в. эти отличія шатроваго пошиба сливаются, въ каменныхъ храмахъ, съ смѣшаннымъ стилемъ — и создается общій для всей страны русскій пошибт. Это — многогранникъ, съ шатровою крышей и съ папертью, въ видъ крытаго крыльца вокругъ храма на кувшинныхъ столбикахъ; на крышт "кокошники" -- своеобразные фронтоны, въ видѣ арочекъ, ряды которыхъ съуживаются къ маковицѣ; всюду суздальское узорочье (§ 106).

Лучшимъ образцомъ русскаго пошиба служитъ весьма затъйливая церковь Василія Блаженнаго въ Москвѣ, которая, по преданію, такъ восхитила Грознаго, что онъ ослѣпилъ зодчаго, дабы такая прелесть не повторилась гдѣ-нибудь 1). Это—крайне

клавой золотая надпись въ три строки о томъ, что "храмъ совершенъ" Борисомъ. "Благовъстникъ" въсилъ всего 1,000 пудовъ; а въ 1737 г. былъ отлитъ *Царъ-коло-кол*ъ въ 12,000 п.; но онъ вскоръ упалъ, при пожаръ, и стоитъ теперь надъ ямой, съ отбитымъ краемъ.

<sup>1)</sup> Прилагаемое изображение Василія Блаженнаго взято изъ Олеарія, который представиль туть же крестный ходь и крестопелование царя на Лобномъ Месте. Въ то время храмъ былъ почти такой же, какъ при своемъ основании въ 1554 г., въ память покоренія Казани, на місті деревянной церкви св. Троици, гді быль погребень, въ 1552 г., блаженный нагоходецъ (§ 171). Онъ назывался сначала Покровскимъ соборомъ, пока Өедоръ I не пристроилъ къ нему церкви во имя Василія Блаженнаго, по случаю чудесь оть мощей этого юродиваго. Тогда же его расписали красками, главы покрыли дощатымъ жельзомъ, каждую особымъ образомъ, а деревянную паперть вокругъ всего храма-черепицей, на которой сделали поливную надпись желтыми буквами о созиданіи этой святыни. Въ теченіи 17-го в., въ церковь Василія Блаженнаго были перенесены престолы и вскольких в деревянныхъ церквей, разобранныхъ на Красной Площади, такъ что онъ представлялъ собой, наконецъ, скопленіе двадцати церквей въ два этажа. Въ 18-мъ в. череницу замѣнили желѣзомъ, а слюду въ окнахъ -- стекломъ; снесли 8 башенокъ, стоявшихъ по угламъ главной, срединной башни; поставили иконостасы изъ другихъ церквей; наконецъ, вездъ, даже на куполахъ, подновили краски, но строго соблюдая старину.

своенравное произведеніе, которое словно стремилось затмить все на свётё чудовищностью роскоши и величія. Тутъ соединя-



Василій Блаженный въ Москвъ. 1554 г.

лись десятка два перквей, въ два этажа, подъ десятью главами, а также неимовърная пестрота красокъ, безконечное разно-

Василій Блаженный красуется и сейчась, на Красной Площади, близь Спасскихь вороть, почти въ томь видь, въ какомь онь быль при Олеаріь: только теперь

образіе узорочья и рѣзи (§ 30), смѣтеніе вліяній всякихъ странъ—Византіи, Италіи, Суздаля, Персіи и Индіи.

Между тымь какъ Василій Блаженный постепенно принималъ нынъшній видъ, были окончены и разукрашены иностранцами остальные соборы Кремля. Къ концу періода Москва и вив Кремля стала щеголять каменными храмами, которыхъ еще было мало въ 16-мъ в.; даже подъ столицей возникъ, еще при Василів III, обтирный Новодпвичій монастырь. И вся московская Русь стала покрываться понемногу каменными церквами, на подобіе кремлевскихъ соборовъ. Но туть суздальскій и русскій пошибы путались и портились: особенно главы и колокольни становились, къ концу періода, непом'трно большими и чудовищно-своенравными. Вообще же Русь пробавлялась все еще убогими деревянными церковками шатроваго пошиба. Впрочемъ онъ уже становились прочнъе, а мъстами даже и теплыми, по примъру Новгорода. И все чаще встръчались, по большимъ городамъ, горделивыя "хоромы" - высокіе, пестро разукрашенные деревянные дома, которые особенно щеголяли своими верхами и теремами, гребнями крышъ и "вътрилами" (флюгеры).

Къ концу періода каменное дѣло развивалось. Русскій пошибъ примѣнялся уже не къ однимъ храмамъ, но и къ свѣтскимъ постройкамъ, и не въ одномъ Новгородѣ да Исковѣ (§ 106). Собственные каменщики заводились по разнымъ областямъ, и, благодаря надзору иностранцевъ, ихъ работа уже

въ немъ лишь 11 церквей, паперть каменная, и нътъ ни главокъ вокругъ средняго шатра, ни главки надъ приделомъ внизу; а подъ шатромъ только три ряда кокошниковъ. Онъ сдёланъ изъ бёлаго камня и кириича отчетливой и прочной кладки. Его длина и ширина—18 саженей; вышина главной башни, съ крестомъ—27 с. Въ противоположность простотв Ивана Великаго, который видивется на нашемъ рисункѣ направо, Василій Блаженный переполненъ маковицами, шатрами п придълами, переходами, дверями и окнами, арками, арочками, карнизами и впадинами, обронными поясами, разубранными кокошниками и барабанами (§ 69), столбами и столбиками-все это разныхъ пошибовъ. Внутри, ствим усвяны иконами, и по сторонамъ главныхъ изъ нихъ выются винтами позолочение столбци. Снаружи все облъплено геометрическими фигурами да сухариками, расписано цвътами да штицами, осыпано звездочками, крестиками, стрелочками. На башняхъ разноцветная чешуя: на главной-зеленыя и красныя полосы, унизанныя бёлыми звёздами; а подъ ними 4 ряда зеленыхъ кокошниковъ, расписанныхъ вътками и звъздами. Главилуковицы щеголяють особенною пестротой своихъ выпуклыхъ украшеній. Это гдъ клубокъ волнистыхъ или букетъ змъевидныхъ полосъ желтаго, розоваго, зеленаго цвъта, гдъ-огромныя шишки, красныя, зеленыя, желтия, разбросанныя шашками.

не разваливалась, когда приходила къ концу. Тамъ и сямъ возникали палаты или каменныя зданія; и ихъ возводили уже свои мастера, а не греки да нѣмцы, какъ прежде. Таковъ недавно подновленный дворець царевича Димитрія въ Угличь, съ красивымъ кирпичнымъ узорочьемъ и галереей снаружи. Появлялись также ствны и мосты. Въ Новгородъ, Псковъ, Смоленскъ, Астрахани ставились новыя или расширялись старыя укрѣпленія изъ камня. Но главная работа шла конечно въ Москвъ. Не только въ Кремлъ встръчались уже палаты ближнихъ бояръ, но и внъ его попадались такія роскошныя зданія, какъ уцелевшій доселе домъ Синодальной Типографіи на Никольской. Кремль, а также Китай-Городъ, были обнесены кирпичными ствнами, начало которымъ положилъ Аристотель. На нихъ возвышались десятка два "стрёльницъ" или башент въ шатровомъ стилъ, по большей части "глухихъ": только треть изъ нихъ были проезжія" (надъ воротами). Самою громадною и красивою башней была та, которая сохранилась до нашихъ дней, почти въ тогдашнемъ видъ, подъ именемъ Спасской. На каждой сторонъ стънъ были еще башенки съ "полошными" колоколами для набата при пожарѣ или тревогѣ. Стѣны были уставлены пушками. Итальянскія башни въ Кремл'в пришлись такъ по вкусу, что имъ подражали по всей московской Руси, хотя чёмъ позже, тёмъ хуже. Подъ ихъ вліяніемъ самыя церкви неръдко стали походить на неуклюжія колокольни, такъ что, въ концъ періода, патріархъ запретиль это безобразіе.

Больше всего работали надъ *Кремлевскимъ дворцомъ*, о которомъ мы имѣемъ смутное понятіе. Онъ строился болѣе двухъ вѣковъ, въ теченіе всего періода и до самаго Петра І 1). Объ

¹) Кремлевскій дворець быль начать итальянцами при Иванѣ III и окончень при Василіѣ III, во вкусѣ старыхъ деревянныхъ хоромъ. Онъ быль почти совсѣмъ истребленъ пожаромъ при Грозномъ (§ 122). Не успѣль Иванъ IV возобновить его, какъ онъ быль разрушенъ крымцами (§ 128). Возстановленный при Өедорѣ I, онъ снова быль истребленъ "розрухой": остались буквально однѣ голыя стѣны. Михаилъ возобновилъ его въ прежнемъ видѣ, съ помощью иностранцевъ, для своего сына, и покрылъ мѣдною кровлей. Общій видъ дворца былъ таковъ. На бѣлокаменныхъ "подклѣтахъ" (тайники, кладовыя, погреба, ледники) первоначально подымался такой же, но украшенный колоннами, нижній этажъ, который потомъ былъ почти скрытъ новою накладкой кирпичныхъ стѣнъ. Надъ нимъ стояли главныя палаты, выходившія частью къ соборамъ, гдѣ было Красное Крыльцо, частью на взгорье, къ Москвѣ-рѣкѣ, гдѣ теперь лицо императорскаго дворца. Это—рядъ пріемныхъ, роскошныхъ залъ, во главѣ которыхъ красовались Грановитая Палата царя и Золотая Палата царицы. Съ двухъ другихъ сторонъ къ нимъ примыкали

его великол'виін можно судить по уцівлівшей до сихъ поръ Грановитовой Палать, которая замьнила гридню (§ 27), въ качествъ парадной залы. Впрочемъ цари все еще жили въ низенькихъ, тесныхъ, подслеповатыхъ деревянныхъ постройкахъ (для каждаго члена семьи отдёльно), считая ихъ более здоровыми и уютными: Михаилъ, соорудивъ новый каменный дворецъ, отдалъ его царевичу. Вокругъ Верха теснились всевозможныя службы. Такъ, къ концу періода дворъ государевъ въ Кремлъ, подобно дворцамъ фараоновъ (Д. И. § 10), представляль собой нестройную, лишенную лица, кучу большихъ избъ, каменныхъ палатъ и всяческихъ службъ помъщичьей усадьбы, нагроможденныхъ какъ ни попало и разубранныхъ богато, но аляповато и резко. Тутъ зданія наседали другь на друга. Со всёхъ сторонъ выглядывали крыши, "шатры, бочки, скирды", съ проръзными гребнями, золочеными маковицами и узорчатыми трубами изъ поливныхъ израздовъ. Мъстами онъ были покрыты золотомъ: отсюда — Золотая Палата, Золотой Теремъ, Золотая Рътетка. Изъ-за крыть вытягивались батни и башенки, съ орлами, единорогами и львами вмѣсто флюгеровъ. Всюду пестръли узорочья и раскраска, какъ на Василіъ Блаженномъ: отсюда-Красное Крыльцо. Ими были усыпаны карнизы и углы зданій, двери и окна; они проходили всюду, въ видѣ колоннъ и столбиковъ, поясовъ и наличниковъ. Дворецъ быль огорожень кртпкою ртшеткой, со многими воротами и башнями, на которыхъ висъли иконы и часы. На Золотыхъ воротахъ красовался золоченый двуглавый орелъ, а на стёнахъ гербы областей московского государства.

Живопись развилась больше всего, послѣ зодчества, несмотря на упорное сопротивленіе старины. Въ началѣ періода она все еще была "корсунскимъ письмомъ", т.-е. исключительно византійскою иконописью, святымъ дѣломъ, и сосредо-

<sup>&</sup>quot;постельныя" хоромы (жилые покои) царя и "царицына половина". Михаиль надстроиль третій этажь для царскихь дітей—терема или "чердаки". Всі эти помівщенія соединялись между собой "переходами" и лістницами. Службы при дворців назывались: Палаты—Оружейная (сначала арсеналь, потомъ всякія мастерства), Истопничья и Портомойная; Дворы—Денежный, Сытный, Кормовый, Хлібенный, Житный, Лебединый, Конюшенный. Были также пивоварня, медоварня, воскобойня, свічная. Сохранившаяся понынів Потівшная Палата стала собственно дворцомь съ Петра I, когда тамь жили въ уединеній царевны и вдовствующія царицы. Оттого ее расширяли и украшали, между тімь какъ остальныя дворцовыя зданія разваливались. Здісь жили и императрицы Анна и Елизавета.

точивалась въ рукахъ туземцевъ (Глаголь, Малый, Грабленый). Самымъ народнымъ событіемъ при Василіѣ III было перенесеніе изветшалыхъ иконъ изъ Москвы во Владиміръ, послѣ ихъ подновленія, а подновляль самъ митрополитъ. По Стоглаву, "подобаеть быть живописцу смиренну, кротку, благоговѣйну, не празднословцу и не смѣхотворцу", подобно средневѣковымъ мастерамъ на Западѣ (С. И. § 176). Но тотъ же Стоглавъ жаловался, что пошлина падала и здѣсь. Мастера начинали "описывать божество отъ самомышленія и своими догадками". Они стали оживлять византійское однообразіе житейскими предметами и наклонностью къ выпуклости: глядишь, подл'в Спаса написана "женка, кабы пляшеть"; и лики все словно живые. Такими затѣями отличалась особенно новгородско-исковская школа, которая находилась подъ вліяніемъ творцовъ Возрожденія, пользовалась гравюрами даже съ Перуджино и Чимабу (С. И. §§ 125, 176). Она уже забывала старомодную школу троицко-московскую 1). Грозный поручиль ей, въ добрую пору, расписать своды и стъны царскихъ палатъ, послѣ пожара; и она изобразила на нихъ не иконы, а Разумъ и Безуміе, Чистоту, Правду и т. под. Старина возмутилась—и Стоглавый соборъ постановиль: "иконники должны писать съ древнихъ образцовъ", именно съ греческихъ живописцевъ да съ Рублева (§ 106). Владыкамъ поручено было строго слѣдить за иконниками. Появились подлинники (§ 123), это старовърство въ живописи (§ 173), напоминающее древній Египетъ (Д. И. § 10). Въ этихъ церковныхъ руководствахъ иконописи подробно излагаются правила, какъ изображать всякаго святого, а также какъ дёлать краски, позолоту и т. под. Подлинники были "лицевые", съ одними рисунками, и "толковые"—съ объ-яснительнымъ текстомъ. Образцами имъ служили византійскіе подлинники, которые руководились иконописью авонскихъ монаховъ 12-го в. Туземные же угодники описывались въ нихъ по воспоминаніямъ, разсказамъ, а то и по вѣщему сновидѣнію.

Но уже нельзя было остановить зародившейся жизни. Въ концъ 16-го в. возникла строгановская школа, въ Сольвычегодскъ, отчинъ Строгановыхъ (§ 128). Склоняясь сначала къ византійству, она быстро подпала "фряжскому" вліянію и стала переходною ступенью къ новому русскому искусству. Западное вліяніе

<sup>4)</sup> Обращикомъ троицкой школы могутъ служить фрески Благовѣщенскаго собора въ Кремлѣ, написанныя при Василіѣ III. Онѣ недавно очищены отъ позднѣйшихъ наслоеній.

ясно также у патріаршихъ и царскихъ "зоографовъ" 17-го в., которыми населены были, въ Москвъ, цълыя "иконныя" улицы, хотя ихъ работы все еще признавались на Западъ за искусство 10-го в. Въ то же время, какъ бы въ отпоръ подлинникамъ, умножались книги и листы съ итальянскими и немецкими гравюрами, предназначенными собственно для живописцевъ. А на Верху, по стѣнамъ, рядомъ съ молитвами (§ 173), появились "парсуны" (персоны) или портреты царей и иностранныхъ государей, да "фряжскіе листы" — свётскія гравюры, въ рамкахъ безъ стекла, которыя покупались, вмёстё съ игрушками, для царевыхъ дътей. При Михаилъ дворецъ былъ расписанъ внутри немцами да поляками на соблазнъ староверамъ. Здесь, вместо иконописи, красовалось необычайное "бытейное письмо" (изображенія изъ всеобщей и русской исторіи, по Хронографу), а также виды, аллегоріи, "звъздочетное небесное движеніе" да "чертежи" (карты съ птичьяго полета), хотя все это вычурно, пестро, горъло золотомъ и яркостью красокъ. То же видимъ въ хоромахъ Никиты Ив. Романова, В. В. Голицына, Морозова, Матвъева.

Развивалась и мелкая живопись или миніатюра. Она больше прежняго (§ 106) становилась свѣтскою и подвергалась западному вліянію. Не довольствуясь церковными книгами, она проникала всюду, отъ духовныхъ стиховъ до повѣсти. Особенно украшались картинками "лицевыя" житія святыхъ. Образцами ихъ служатъ житіе Сергія Радонежскаго (§ 102) и Царственная Книга (§ 177), которыя передаютъ всѣ бытовыя подробности 14-го и 16-го вв. Это—истинный зародышъ нашей исторической и бытовой живописи.

Столь же важны, въ этомъ смыслѣ, лубки или "простовики" — грубыя гравюры, возникшія въ концѣ періода. Онѣ рѣзались на деревѣ и сначала изображали церковные предметы корсунскимъ пошибомъ. Лубочныя картинки такъ полюбились народу, что церковь поспѣшила запретить имъ иконное содержаніе. Тогда онѣ стали передѣлывать на русскій ладъ "нѣмецкіе потѣшные листы"; сверхъ того, начали заимствовать изъ преданій, сказокъ, повѣстей, апокрифовъ, курантовъ, альманаховъ. Постепенно онѣ стали касаться всего и нерѣдко зло осмѣивали старину. Наряду съ лубками, возникла, вмѣстѣ съ книгопечатаніемъ, серьезная гравюра или "фряжское рѣзное дѣло". Сначала это были отдѣльные оттиски миніатюръ, все церковнаго содержанія.

Свётскость и прямо итальянскій пошибъ убивали византійство и въ нашемъ своеобразномъ узорочью (§ 106), какъ видно изъ рисунковъ, буквъ и заставицъ въ Апостолі 1564-го г., съ ихъ растительнымъ орнаментомъ временъ Возрожденія. Да и самое книгопечатаніе явилось у насъ вполні плодомъ Запада (§ 175). То же должно сказать о возникшей тогда у насъ травной, "травчатой" живописи или о "травахъ", какъ называли ткань съ растительными узорами, изобрітенную итальянцами въ эпоху Возрожденія. Это непобідимое вліяніе проникало даже въ наше узорочье въ вышивань в.

менѣе всего развивалось ваяніе, гонимое восточною церковью, какъ одно изъ отличій латинства. Оно попрежнему (§ 69) рѣдко дерзало браться за цѣнные "болваны" (статуи) и даже за совсѣмъ выпуклую рѣзьбу (горельефъ). Оно ограничивалось плоскою рѣзьбой на деревѣ или камнѣ въ иконописномъ стилѣ. Но съ 16-го в. появляется "фрящина", какъ называли горельефъ и "травную" рѣзь, которую расписывали яркими красками и покрывали золотомъ и серебромъ. На Верху уже при Иванѣ III были иноземныя "каменныя изваянія, по образцу Фидіевыхъ" (Д. И. § 130); подконецъ появились художественные львы, единороги и т. под.

Гораздо успѣшнѣе распространялась такая мелочь, какъ украшенія на обиходныхъ вещахъ, особенно на сосудахъ, въ видѣ узоровъ, растеній и звѣрей: нерѣдко даже кубки и ковши представляли собой вола, пѣтуха, лодку, рогъ, а на ихъ крышкахъ изображались города, птицы и т. под. Сюда же относится множество рѣзанныхъ на деревѣ, камнѣ, кости, мѣди образковъ, а также металическихъ складней со створками, дорогихъ окладовъ на иконахъ и евангеліяхъ, ракъ для мощей. Тутъ искусная рѣзьба, и "половинчатая", и "на проемъ", а также мусія (§ 30), чернь, финифть (эмаль), драгоцѣнные камни соперничали съ обронною работой, со "сканью" (сученыя металическія нитки) и "филигранью" (серебряныя сѣтки). То же должно сказать о затѣйливой рѣзьбѣ на надпрестольныхъ "сѣняхъ" (балдахины), въ видѣ храмиковъ, и на "царскихъ мѣстахъ". Послѣднія напоминаютъ описаніе Соломонова трона, какъ видно по обращику въ Успенскомъ соборѣ сдѣланному при Грозномъ, хотя и приписанному Мономаху: здѣсь шатеръ, кокошники и западныя украшенія. На этомъ мѣстѣ цари слушали обѣдню и облачались, причемъ оно задергивалось камчатными завѣсами. Подобными работами уже

занимались и туземцы, подъ западнымъ руководствомъ: при Грозномъ славился цѣлый рядъ новгородцевъ Петровыхъ. Но самыя лучшія вещицы выдѣлывали, подконецъ, иностранцы: они и завели въ Москвѣ фигурную рѣзьбу.

Всероссійская монета четвертаго періода изготовлялась собственными мастерами посредствомъ довольно дѣтскихъ пріемовъ. Она имѣла прежній (§ 106), далеко несовершенный видъ; только съ Грознаго въ рукѣ ѣздеца стало изображаться копье. Зато нѣсколько улучшились "свинчатыя" печати. Образецъ государственной печати установился при Иванѣ III: сначала на ней были разныя вымышленныя изображенія; а съ 1497-го года является черный двуглавый орелъ въ коронѣ, съ распростертыми крыльями и выпущенными когтями, съ крестомъ между главами. Иванъ III далъ печати также Новгороду и Дерпту, для сношеній съ иностранцами.

Музыка находилась въ первобытномъ состояніи. Инструментальной совсимъ не существовало. Она считалась грихомъ, соблазномъ, признакомъ язычества: древняя Русь кончила тъмъ, что однажды, въ порывѣ благочестія, собрали по домамъ 5 возовъ инструментовъ и сожгли ихъ. А эти инструменты ограничивались невиннымъ подъигрываніемъ при пъсняхъ и пляскахъ. То были: скромныя доморощенныя балалайки или бандуры, волынки, свиръли и дудки или сопъли, да зудящія азіятскія сурны, бубны и набаты (барабаны). Но на Верху уже съ начала періода завелась Потъшная Палата, съ потъшнымъ "чиномъ", т.-е. цълое увеселительное вѣдомство. Здѣсь хранились невиданные "стременты", занесенные съ Запада. Съ Ивана III, который выписаль "органнаго игреца", органь сталь любимою музыкой на Верху. Подл'в него выдвинулись м'вдные рога и гудки ящики со струнами. Но больше всего привились, у именитыхъ людей, цымбалы—грубый намекъ на фортепьяно, напоминавшій древніе гусли: это-рядъ металическихъ струнъ, по которымъ ударяли двумя деревянными молоточками, обтянутыми сукномъ. "Игреды" на дымбалахъ были русскіе, а на органахъ-нъмды. "Веселые" (скоморохи) играли на своихъ первобытныхъ инструментахъ (§ 63). Они давали, сверхъ того, представленія, надъвая "хари" или "личины" (маски): эти "позоры" или "дъйства" были мелкими сценами, а иногда цёлыми кукольными комедіями, въ род'в нын'вшняго райка. Скоморохи были также плясунами, акробатами, фиглярами, фокусниками, хотя далеко уступали въ этихъ искусствахъ своимъ учителямъ, нъмцамъ и

полякамъ. У Лжедимитрія І былъ уже настоящій европейскій оркестръ, который при Михаилѣ становится необходимою принадлежностью Верха. Но пляска до конца сохранялась старая, народная. То была лѣнивая, безжизненная перестановка однѣхъ ногъ, съ рѣдкими, осторожными жестами: словно и здѣсь совершался чинный обрядъ. Только у мужчинъ, особенно подъ пьяную руку, это степенство смѣнялось иногда дикою комаринскою или отчаяннымъ казачкомъ съ присядками и выворотами ногъ.

Важиве было пвніе. Народныя писни обнаруживали музыкальность, которая свойственна вообще славянамъ. Онъ полны разнообразія и самобытныхъ напевовъ, которыхъ не мало сохранилось до нашихъ дней. Здёсь—то дикое неистовство и бурное веселье, то мягкая миловидность и безъисходная тоска. Замъчательно также своеобразіе въ строеніи пъсни, шменно, полная свобода размера (ритма), доходящая до своенравія: здёсь музыка подчиняется смыслу словъ. Сверхъ того, часто въ самой короткой пъснъ встръчаются неожиданные переходы изъ веселаго (мажорнаго) тона въ печальный (минорный) и обратно. Рядомъ съ новъйшими, потрясающими напъвами попадаются отголоски эпической древности — фригійскаго и дорическаго склада (Д. И. §§ 68, 102). Трудно сказать, какихъ пъсенъ больше-хоровыхъ или одноголосныхъ; неопределено также, какіе преобладають нап'явы — веселые или унылые. Наконець, пъсни разнообразятся по областямъ. Все это устраняетъ односторонность и выдвигаеть русскую песню изъряда посредственности. Ее оцѣнили не только туземные, но и иностранные музыканты: Бетховенъ бралъ ея напѣвы для своихъ квартетовъ. Тъмъ не менъе и здъсь видна печать первобытности въ скудости нотъ, которыя поэтому растягиваются и повторяются.

Вила и здѣсь принадлежить, въ значительной степени, Византіи. Съ введеніемъ христіанства, развитіе народной пѣсни пріостановилось. Церковь проклинала ее наряду со скоморошествомъ, какъ пережитокъ язычества. Стѣсненный даже въ родной пѣсни, лишенный оркестровъ и хоровъ, музыкальный русскій человѣкъ, до самозабвенія увлекавшійся птицами пѣвчими, ударился въ иерковное пъніе. Его любимымъ развлеченіемъ стало послушать священное сладкогласіе, въ особенности архіерейскихъ пѣвчихъ. Церкви, монастыри и города, наперерывъ другъ передъ другомъ, заводили, наряду съ громогласными дьяками, звонкихъ клирошанъ, а при средствахъ—и хоры "демественниковъ" или пѣвчихъ, щеголявшихъ почтенными бородами и на-

рядными кафтанами. Господа сами подпѣвали имъ въ церкви, а у себя устраивали, съ помощью наемныхъ дьяковъ, собственные хоры изъ своихъ дѣтей и домочадцевъ. При этомъ, какъ въ иконописи, старались держаться древнихъ образцовъ, хотя и преподанныхъ иноземцами.

Первыми уставщиками церковнаго пѣнія на Руси были болгары и греки, которые ввели у насъ "осмогласіе" по Октоиху Дамаскина. Это и есть настоящее "демество" или преданіе придворной капеллы въ Византіи-пініе, застывшее на первобытной однотонности (Д. И. § 156), чинное и скучное, какъ обрядъ. Съ начала 12-го в. уже появились "крюки" или "знаменія" — ноты, въ видъ крючковъ, черточекъ, точекъ, крестиковъ и т. под. При татарскомъ игѣ заглохло и это дѣло; но затѣмъ оно оживилось. Повсюду возникло много пъвцовъ, среди которыхъ особенно славились новгородцы. Каждый старался пріукрасить дёло, но только портиль его отъ неумёнья распёть застарёвшіе крюки, подобно списателямъ, уснащавшимъ рукописи ошибками. Расплодилось множество "напѣвовъ, попѣвовъ, распѣвовъ, разводовъ", которые получили до сотни названій, по своему происхожденію, по м'єстностямъ и "дидаскаламъ" (учителямъ): напъвъ болгарскій, греческій, кіевскій, казанскій, новгородскій, патріаршихъ дьяковъ, софійскій препътый и перепътый, леонтіевъ, герасимовскій, на рѣчь, хамовой, столповой и др. Были еще разные распѣвы отдѣльныхъ стиховъ: Аллилуія была "антіохійская, красная, скокъ, недоскокъ, перескокъ". Подконецъ "всякъ отъ себя" искажалъ; "учинилося веліе разгласіе" до того, что даже двое пѣвчихъ не могли пѣть складно: кто удвояль гласныя, кто переиначиваль ударенія; неукротимый Логинъ (§ 170) дошелъ до того, что пълъ вмъсто "Аврааму о съмени" — "Аврааму и съмени". Словомъ, пъли "кто въ лъсъ, кто по дрова" или "кто во что гораздъ". Нигдъ хаосъ, своеволіе и нев'єжество древней Руси не проявлялись въ такой степени.

Выработанная подконецъ крюковая азбука представляла истинную тарабарщину. Въ ней болѣе 500 названій, частью греческихъ, частью взятыхъ изъ самыхъ знаковъ, такъ что выходитъ родъ образнаго письма (Д. И. Введ. § 14). Тутъ встрѣчаются: вита, хамило, кулизма, тряска, змѣица, паукъ, борзой и тихой голубчикъ, дербица, нѣмка, стопица со очкомъ и т. д. Да еще былъ таинственный "толкъ" этимъ знаменіямъ, гдѣ каждое объясненіе начиналось съ той же буквы, какъ крюкъ: "змѣица—земныя славы и суеты міра сего отбѣганіе; нѣмка—

нестяжаніе тлѣнныхъ имѣній" и т. под. Такъ подконецъ расплодилась запутанная до невозможности пѣвческая письменность по крюкамъ, которую называютъ еще "безлинейною", въ отличіе отъ западныхъ нотъ. Никто уже ничего не могъ разобрать въ нашихъ "знаменныхъ книгахъ", —въ этихъ Октоихахъ, Ирмологіяхъ, Обиходахъ, Кондакаряхъ, Стихираряхъ, Канонахъ, Тріодяхъ постныхъ и цвѣтныхъ. Православная Русь хвасталась своимъ благочиннымъ пѣніемъ, проклиная Западъ за его "ревъ" и "крявканье", а сама кончила такимъ соблазномъ, что владыки должны были запрещать это безобразіе, какъ запрещали они уродскія башенныя церкви.

§ 182. Внѣшній быть. Земледѣліе. Село. — Въ четвертомъ періодѣ внѣшній быть, въ свою очередь, подвергся измѣненіямъ, въ особенности къ концу, подъ западнымъ вліяніемъ. Но они замѣтны преимущественно въ высшемъ слоѣ общества и по большимъ городамъ; масса же народа жила все еще постарому.

Земледтліе сначала находилось въ первобытныхъ условіяхъ. Возделанной земли было мало: она ценилась несравненно высоко. При старомъ просторъ, все еще не любили вкладывать особый трудъ въ насиженное мъсто: посидять не больше трехъ лътъ на нови-и идутъ дальше. Было выгоднъе дълать новую гарь и подсѣку, чѣмъ удобрять старое поле. Оттого часто встрѣ-чались "перелоги", т.-е. брошенныя, одернѣвшія пашни, которыя обращались въ новь. Особенно много было ихъ въ новгородскомъ и тверскомъ краю, послѣ погромовъ Грознаго (§ 127). Но это кочевое, переложное и подсъчное хозяйство (§ 107) постепенно стало замъняться осъдлымъ, "трехпольнымъ", которое развивалось по мере стеснения переходовъ крестьянъ (§ 166): пашня дѣлилась на три поля—озимое (рожь), яровое (овесъ) и "паренину" (участокъ, отдыхающій подъ паромъ). Тогда же началось удобрение земли навозомъ, и сталъ распространяться плугъ насчетъ сохи (рала), которая вообще плохо брала дѣвственную, дернистую почву. Сѣяли то же, что и теперь: больше всего рожь или жито и овесь, меньше-ячо мень, просо, полбу, горохъ, чечевицу, ленъ и коноплю. Пшеница употреблялась, какъ лакомство — для "пироговъ", а гречихи вовсе не было. Убирали хлѣбъ и сѣно, какъ теперь. Мололи больше ручными жерновами: лишь изрѣдка встрѣчались маленькія водяныя мельницы. Пашни измѣрялись "четями". При трехпольномъ хозяйствѣ, которому сопутствовало уве-

При трехпольномъ хозяйствъ, которому сопутствовало увеличение населения, впервые замъчается скученность люда, круп-

ность поселеній и жизненныя удобства, тёмъ боліве, что еще были живы родовыя восноминанія: крестьяне селились общинами (§ 165), занимали другь у друга вещи и запасы, сближаясь между собой также натуральными повинностями и круговою порукой. Скота и птицы было у нихъ вдоволь: подати вносились и бараньими лопатками съ овчинами, и масломъ, сыромъ, яйцами, курами. Не мало занимались еще рыболовствомъ, охотой и особенно бортью. При маломъ разділеніи труда, мужикъ занимался также разными ремеслами, чему способствовала долгая зима, удерживавшая его дома. Иногда онъ и торговалъ: встрічались, особенно въ Новгородской области, цілые "рядки" — поселки съ мелкимъ торговымъ людомъ. Жизнь крестьянина отличалась дешевизною, за исключеніемъ, конечно, голодныхъ годовъ. Земледівльцу довольно было, для обзаведенія, трехъ тогдашнихъ рублей: изба съ клітью и овиномъ стоила 20 денегъ. А заработная плата была, среднимъ числомъ, 20 алтынъ въ годъ.

Но такъ было въ среднихъ областяхъ московскаго государства. Здъсь, несмотря на суглинокъ и на главный притонъ крѣпостничества, было сравнительно многолюдно, и процвѣтало земледъліе, а отчасти и кустарные промыслы съ торгомъ, связанные съ близостью столицы. По окраинамъ же крестьянинъ жилъ въ прежнихъ условіяхъ. На сѣверѣ, въ древней Новгородской области (§ 51), онъ былъ бъднъе, несмотря на малочисленность пом'вщиковъ. Народу было еще немного, а земли — безъ конца. Здъсь встръчались особенно часто пустоши, перелоги, выселки и починки въ 2 — 3 двора, займища (1 дворъ на свъжинъ); а въ селахъ еле насчитывался десятокъ-другой дворовъ, и между ними были десятки верстъ. Совсъмъ плохан почва не пропитывала мужика: онъ торговалъ по близости городовъ, а больше поддерживаль себя зв ринымъ промысломъ. А на югъ, гдѣ разстилалась самая добротная, черноземная почва, земле-дѣлія почти не было: крестьянъ было меньше однодворцевъ; тамъ было царство служилыхъ, сидъвшихъ, для обереганія Руси, на благодатныхъ пустыряхъ.

Село представляло кучу разбросанныхъ деревушекъ, изъ которыхъ оно и выростало. Избы лѣпились въ безпорядкѣ вокругъ неправильной, грязной площади, на которой возвышалась церковь—та же изба, только побольше, да съ шатромъ и луковицей наверху. Это все были "скородомы"—легкіе бревенчатые срубы, которые перевозились на лошадяхъ. Они часто истреблялись пожарами; а съ приближеніемъ врага, жители

сами сожигали ихъ и бѣжали въ города "отсиживаться въ осадѣ", а хлѣбъ зарывали въ ямы. Во избѣжаніе пожаровъ, льтомъ даже запрещалось топить избы: мужики пекли хльбъ въ сараяхъ, на задворкахъ или огородахъ. Мъста у нихъ было много. "Усадище" или усадъба крестьянина отличалась просторомъ; только и здісь не было никакой правильности, планировки. Это—обширный "дворъ", обнесенный плетнемъ, а иногда "столпьемъ" или "тыномъ", съ цѣльными воротами, на которыхъ водружался крестъ или образокъ. Посреди него стояла "клѣть" —
простой четвероугольный срубъ, служившій лѣтнимъ жильемъ и кладовой; при ней—чуланъ, а подъ нею—погребъ. Изъ нея образовалось теплое помѣщеніе или изба (§ 4). Она складывалась отлично, безъ скважинки, несмотря на отсутствие гвоздей; и еще брусья прокладывались мхомъ, а иногда паклей или пенькой. Изба все еще была "черная" — курная, безъ трубы, съ дымникомъ или отверстиемъ подъ потолкомъ, которое называлось никомъ или отверстиемъ подъ потолкомъ, которое называлось "волоковымъ" оконцемъ, такъ какъ оно заволакивалось доской, когда изба нагрѣвалась. Двери въ ней были очень низкія и узенькія. Изба соединялась съ клѣтью "сѣнями", а также двускатною соломенною крышей. Отдѣльно были разбросаны: овечій хлѣвъ съ сѣноваломъ, "забой" (обнесенное плетнемъ мѣсто для скота), амбаръ съ "сусѣками" (закромами), мыльня, колодезь. Все это — "дворовый хламъ" или "дворскій холуй". А за нимъ шли: овинъ (строеніе для просушки хлѣба), гумно (закромами) для храненія зерна). (загородка для скирдовъ), ямы и клѣти (для храненія зерна). Далѣе тянулись "капустники" (огородъ), коноплянники, потомъ поля, выгоны, сѣнокосы и лѣсъ. Въ этой-то усадьбѣ тѣснилась куча народу,—3 или 4 семьи не въ раздѣлѣ, да семьи работниковъ, подсосѣдниковъ, захребетниковъ, бобылей (§ 165). Въ избѣ же зимой помѣщались и телята съ курами.

Въ селѣ встрѣчались также усадьбы зажиточныхъ крестьянъ и помѣщиковъ. Это—въ основѣ то же хозяйство, что и у бѣдноты, но болѣе обширное и богатое. Оно уже подходило къбыту городовъ.

§ 183. Промыслы и торговля.—Какъ село, по внѣшнему быту, зависить попреимуществу отъ земледѣлія, такъ городъ— отъ промысловъ и торговли.

Промыслы мало подвинулись впередъ, по своему внутреннему достоинству. Они все еще были старыми добычными "путями" (§ 97): при ничтожномъ раздѣленіи труда, обработка сырья встрѣчалась рѣдко; мастеровъ и "ремественниковъ" едва

хватало для высшаго класса; болѣе крупное производство сосредоточивалось только по монастырямъ. Но количественно промыслы расширялись, вмѣстѣ съ увеличеніемъ населенія, тѣмъ болѣе, что, при всеобщей дешевизнѣ, довольствовались 2—3°/о съ промышленныхъ предпріятій. Промыслами начинали заниматься всѣ—не только церковники, но и служилые. Ихъ насчитывалось уже болѣе 200 названій. И если эти названія относятся больше къ ремесламъ, то это не значить, чтобы ими занимались исключительно посадскіе: тогда еще было мало различія между городомъ и селомъ; посадскіе не пренебрегали хлѣбопашествомъ, а крестьяне—ремеслами, которыя все еще составляли кустарный, домашній промыселъ.

Сельскіе промыслы были прежніе (§ 107). Еще не потеряли значенія ловчій и сокольничій пути: міха продолжали служить къ обогащенію; а кречеты, соколы, турманы-краснолеты, птицы пъвчія составляли любимую забаву. Значительно расширились полотняное и шерстяное производства, которыми занимались крестьянки въ долгіе зимніе вечера. Валяли шапки, изготовляли сврмяги и онучи. Пряли ленъ и коноплю, ткали "красна" (штуки холста), бълили полотно, какъ и теперь по деревнямъ. Шили изъ нихъ бълье, покрывала, одежды, чехлы, мъшки, сумки; изготовляли тесьмы, снурки, ленты, канаты, веревки, съти, паклю, шатры, паруса, знамена. Эти издълія даже продавали на торгахъ; а отчасти они шли за-границу. Также двинулись впередъ рыболовство и соляной промыселъ. Рыболовство еще не было монополіей казны: имъ занимался всякій. Попрежнему оно велось на широкую ногу на сѣверѣ, особенно въ Новгородѣ, гдѣ были обширныя артели смѣльчаковъ, добывавшихъ въ Ледовитомъ океанѣ "рыбьи зубы" (моржевые клыки), изъ которыхъ выдълывались дорогія вещицы. А съ завоеваніемъ Казани и Астрахани хлынула къ намъ рыба съ низовьевъ Волги и съ Камы. То же должно сказать о соли. Между тъмъ какъ въ юго-западной Руси она доставлялась съ Карпатъ черезъ Галицію, и ею, бывало, торговали князья, въ московскомъ государствъ жители свободно добывали ее сами, платя только пошлину правительству. Главнымъ образомъ она шла, до Грознаго, съ поморья Сввернаго океана. Были также варницы въ Солигаличь, затымь въ Ростовъ и у Троицы; а въ Новгородъ существовала большая артель "прасоловъ". Добывали соль первобытнымъ способомъ: рыли колодцы и дёлали въ нихъ разсолъ, который разливали въ "салги" (желъзные котлы) и выпаривали въ нихъ воду. Но

даже когда, съ паденіемъ Казани, соль пошла съ юга, она, въ силу высокихъ пошлинъ, была такъ же непомѣрно дорога, какъ хлѣбъ—дешевъ: въ 10 разъ дороже, чѣмъ теперь. Съ этимъ главнымъ, послѣ хлѣба, предметомъ первой необходимости могли соперничать только привозныя произведенія роскоши — мануфактурные и колоніальные товары. Наряду съ солянымъ промысломъ, развивалось "ямчужное" или селитряное дѣло; но оно было въ рукахъ правительства, а населеніе было обязано доставлять золу и дрова.

Только соляное и селитряное производство да пивныя и мыльныя варницы представляли намеки на заводское дёло. Но настоящіе заводы возникли лишь въ концѣ періода, благодаря иностранцамъ: таковъ былъ знаменитый тульскій заводъ голландца Виніуса. Русскіе же крестьяне попрежнему больше всего занимались промыслами, связанными съ деревомъ, съ лѣсомъ. Они гнали много дегтя и выдѣлывали поташъ. "Древолазы" не переставали устраивать борти — искусственныя дупла для пчелъ, означая ихъ своимъ "знаменемъ" на деревъ и взыскивая пеню съ того, кто "раззнаменовалъ борть". Они собирали въ "медуши" массу добычи, которую отдавали правительству, въ видѣ "медоваго", и продавали за грошъ на торгахъ. Медъ и воскъ все еще составляли важную статью вывоза за-границу. Усиливался и вывозъ въ Литву деревянной посуды, которую уже ръзали весьма искусно и по очень сходной цънъ: ею были завалены наши рынки такъ же, какъ и рыбой. Плотничество пріобрѣтало обширные размѣры: "рубленики" ходили большими артелями и имъли хорошіе заработки, особенно благодаря развитію шатроваго пошиба (§ 181). Развивалась костяная ръзьба, особенно въ Холмогорскомъ краю, гдъ и теперь изготовляются точно такія же гребенки (§ 187).

Среди городскихъ промысловъ больше всего были распространены производства предметовъ первой необходимости: особенно кишѣли всюду мясники, соленики, сапожники, гончары, бондари, колесники, ларечники, коновалы, а кузнецовъ или "ковалей" развелось столько, что возникло не мало фамилій и селъ "Кузнецовыхъ, Кузнецкихъ". Но нерѣдко встрѣчались также и "швецы" или "швали", кочевавшіе по давальцамъ, "травники" (доморощенные лекаря), повивальныя бабки, стригольники, зубоволоки, кровопуски и кровопусницы, скоморохи, иконописцы, списатели и т. под. Значительно развилось кожевенное производство, которое примѣнялось къ обуви, платью, сбруѣ:

кожи умъли выдълывать лучше прежняго. Тамъ и сямъ занимались обработкой металовъ, благодаря иностранцамъ, которые открыли, еще при Иван'в III, серебряную и м'вдную руду близъ Печоры. Въ Устюжнъ, которая и раньше называлась Желъзнопольскою, плавили жел взо, хотя и твмъ же первобытнымъ способомъ, какимъ пользуются до сихъ поръ. Значеніе этого промысла видно изъ его имени: имъ занимались "котельники". Но въ Тулъ наши кустари уже выделывали хорошее оружіе и замки съ 16-го в., когда тамъ нашли богатую руду. Они также искусно изготовляли брони, хотя и по азіатскому образцу. Женскій трудъ, который по всей Руси имълъ широкое примънение въ пряжъ, тканьъ, шитьъ, достигъ совершенства въ вышиваньъ и кружевахъ. Наши мастерицы, не исключая боярынь и даже царицъ, въ особенности же монахини, такъ искусно выводили русское узорочье шелками, золотомъ и серебромъ, на пеленахъ, покровахъ, плащаницахъ и на бъльъ, что ихъ работы дорого цънились даже за-границей. Съ этою цёлью въ свётлицахъ царицъ сидъло множество золотныхъ и бълыхъ мастерицъ и знаменщиковъ (рисовальщиковъ); а ихъ "хамовыя" (ткацкія) села были обложены уроками пряжи и шитья. Наконецъ, съ распространеніемъ русскаго пошиба (§ 181), совершенствовались и каменщики, хотя попреимуществу въ такихъ мъстахъ, какъ Новгородъ и Исковъ, гдѣ имъ помогало западное вліяніе. Тамъ же наиболѣе развивались производства ръзное, иконописное, серебряное, красильное и т. под. Москва оттуда брала мастеровъ. Но вообще для болье научныхъ и тонкихъ дълъ выписывали иностранцевъ: таковы были больше всего рудознатцы, затёмъ-оружейники, литейщики, отлившіе Өедору І Царь-пушку (ок. 2.500 п.), чеканщики, стекольщики, золотыхъ дёлъ мастера, зодчіе, врачи, подконецъ даже часовщики.

Гораздо болье успьховъ сдълала торговля въ четвертомъ періодь. Они особенно замътны въ заграничныхъ сношеніяхъ. Внъшняя торговля, не погибшая и при татарахъ (§ 107), расцвъла съ паденіемъ ихъ ига. Именно посль паденія Казани и Астрахани (§ 124), наша торговля съ Востокомъ быстро приняла небывалые размъры. Астрахань, которая, въ началь періода, была кучей мазанокъ, стала однимъ изъ важныхъ узловъ международныхъ сношеній: оттуда потянулись караваны большихъ судовъ (въ 30.000 пудовъ) съ солью, рыбой, овчинами, съ пряностями и драгоцъными камнями Азіи, такъ что жемчугъ и даже рубины продавались въ Москвъ на фунты.

Въ то же время въ Азовъ турки и татары мъняли азіятскія матеріи и сокровища на наши мъха. Восточные купцы подымались и по Днъпру караванами въ тысячу человъкъ: въ Кіевъ шелкъ продавался дешевле льна, а перецъ—дешевле соли. Съ турками мы торговали еще сухимъ путемъ черезъ Бессарабію. Завязывался торгъ и съ сибирскими инородцами.

Быстро росли и сношенія съ Западомъ, тъмъ болье, что

Быстро росли и сношенія съ Западомъ, тѣмъ болѣе, что съ открытіемъ португальцами морского пути въ Ост-Индію (С. И. § 175), сѣверные народы, въ особенности англичане, стали искать сухопутной дороги туда черезъ Ригу, Москву, Астрахань и Дербентъ. Русскіе стремились къ Западу со страстью, которая олицетворилась въ Грозномъ (§ 128). Цари давали иностраннымъ гостямъ льготы (§ 168), которыя все расширялись: при Иванѣ III въ Москву пускали только купцовъ польскихъ, литовскихъ и восточныхъ, при Грозномъ—еще шведскихъ и англійскихъ, а при Михаилѣ уже по всей Россіи торговали ганзеаты, англичане, голландцы, датчане, правы, поляки, татары, персіяне, армяне: европейны могли шведы, поляки, татары, персіяне, армяне; европейцы могли провзжать въ Индію и Китай. Новгородъ и Исковъ развивали свое прежнее значение въ нашей внѣшней торговлѣ: вали свое прежнее значеніе въ нашей внѣшней торговлѣ: ганзеаты держались ихъ постарому; англичане предпочитали ихъ Москвѣ; голландцы имѣли тамъ свое подворье. При Грозномъ выдвинулась-было русская Нарва или посадъ Иванъ-Городъ, куда приходило болѣе 60 иностранныхъ судовъ ежегодно; и они привозили, кромѣ обычныхъ товаровъ, оружіе, мастеровъ и художниковъ. Русскіе товары шли еще въ Европу Западною Двиной: у нашихъ купцовъ были складочныя подворья въ Ригѣ, Ревелѣ и Вильнѣ. Сюда отправлялось наше сырье: на Западѣ говорили, что изъ Московіи доставлялась туда большая часть пѣса, поташа и меда и весь запасть роска смолы и особенно лѣса, поташа и меда и весь запасъ воска, смолы и особенно мѣховъ, которыхъ тамъ покупали на милліонъ рублей ежегодно. Только хлѣбъ русскій былъ тамъ за рѣдкость: его вывозила почти одна казна, да и то боялись, что "оголодаютъ русскую землю". При Михаилѣ даже былъ воспрещенъ вывозъ хлѣба, мяса и рыбы.

Иностранцы, правда, негодовали на русскихъ, которые такъ обездѣнивали ихъ деньги, что съ ними приходилось вести мѣновую торговлю; а тутъ они такъ надували чужевемцевъ, что нерѣдко продавали ихъ товаръ дешевле, чѣмъ сами покупали. Тѣмъ не менѣе западные купцы дорожили сношеніями съ Русью: они получали отъ нихъ до 50°/о барыша.

Особенно обогащались англичане, хотя сначала имъ пришлось нести одни убытки отъ московскихъ порядковъ и отъ соперниковъ. Составивъ особое товарищество (§ 168), они, съ безприм фриымъ упорствомъ и умомъ, ос тили чуть пе весь с веровостокъ Руси. Съ 1555 г. у нихъ завелась своя факторія (торговый поселокъ) у устьевъ Сѣверной Двины, близъ маленькаго монастыря св. Николая, гдв вскорв выросъ Архангельскъ, куда стали приходить также голландскія, нёмецкія и даже французскія суда. Англичане основали еще слободки въ Холмогорахъ, гдв устроили канатный заводъ, въ Вологдв и Ярославлъ. Они очень выгодно обмънивали свои матеріи, металы, сахаръ, бумагу, оружіе, инструменты на наши мѣха, воскъ, сало, ворвань, ленъ и пеньку. На Мурманскомъ берегу, у устьевъ р. Колы, они брали у лопарей и корельцевъ мѣха, треску и рыбій жиръ. Съ другой стороны, наши купцы нафзжали въ Англію, а также въ Копенгагенъ, гдф у нихъ была своя церковь, въ Любекъ, Антверпенъ и даже въ Испанію.

Внутренняя торговля сосредоточивалась на главныхъ водяныхъ жилахъ-на Волгъ, Днъпръ, Западной и Съверной Двинъ. Узлами ея были Астрахань, Кіевъ, Новгородъ, Вологда, Ярославль и Нижній, гдѣ Василій III устроилъ макарьевскую ярмарку, въ подрывъ Казани. Молога также славилась своею ярмаркой, куда стекались шведы, ливонцы, финскіе инородцы. Не было города на Руси, который не торговаль бы здёсь, а также съ Вологдой, которая славилась своимъ льномъ и морскою солью, съ Устюгомъ Великимъ и Холмогорами, гдѣ были главные и самые прибыльные мёховые рынки. Здёсь наши купцы вели иногда еще нѣмую торговлю (§ 7), обмѣнивая инородцамъ свои издёлія на такое богатое сырье, какъ шкурки соболя, горностая, куницы, бобра, не говоря уже про песца, бёлку и зайца. Они получали, напримёръ, за плохой топоръ столько соболя, сколько проденется въ ушко топорища, а въ Москву соболій мухъ стоиль до 100 р. Но сердцемъ всероссійской торговли была, конечно, Москва, подъ которой учреждена ярмарка при Иванъ III. Она стала средоточіемъ какъ внутреннихъ, такъ и внъшнихъ сношеній. Сюда свозилось отовсюду множество всякихъ припасовъ, что приводило къ ръдкой дешевизнъ жизни: здъсь говядина продавалась не на въсъ, а на глазомъръ; утку можно было купить за полушку, десятокъ янцъ—за полполушки; извозчикъ везъ за 1 деньгу черезъ весь городъ. Въ Москвъ стекалось множество купцовъ

армянскихъ, ногайскихъ, турецкихъ, бухарскихъ, персидскихъ, а также польскихъ, нѣмецкихъ, англійскихъ и др. А ея гости ходили съ товарами до Архангельска, Астрахани и Риги, до Азова, Кафы, Константинополя и Лондона.

Внутри Россіи всюду кипълъ мелкій торгъ. Во всъхъ городахъ, а также въ большихъ селахъ и рядкахъ, тянулись "рядами" лавки, оброкъ съ которыхъ былъ не высокъ, гостиные дворы съ постоялыми избами для прівзжихъ купцовъ и базары для крестьянскихъ возовъ; а на площадяхъ и "крестцахъ" (перекрестки) лъпились будочки, шалаши и лотки съ переноснымъ торгомъ. "На торгу" продавалось все на жизненную потребу человъка, до скородомовъ, а также холопы; здъсь же совершались правежи и торговая казнь. Тутъ сновали также "мытчики" (сборщики пошлинъ) и особенно церковники. Духовенство принимало горячее участіе въ торговлъ не потому только, что монастыри были сильнъйшими купцами (§ 169), но и по древнимъ положеніямъ (§ 28). Оно наблюдало за ея правильностью. Въ церквахъ лежали образцовыя мъры и въсы; тамъ же хранился, въ ларяхъ, торговый архивъ—договоры, книги, записи. По благословенію владыкъ устраивались купецкія артели, съ именами святыхъ, которымъ онъ строили церкви.

Такое оживленное торговое движеніе было тімь замічательніве, что оно попрежнему встрічало повсюду множество препятствій. Физическія біздствія и пожары, войны и разбои, невіжество и кочеванье народа, плутовство торгашей (§ 170), бізгство должниковь и ихь поручителей въ другія области, взятки и волокита воеводь и приказныхь,—все вело къ необезнеченности собственности. И немногочисленные капиталы прятались: деньги берегли, въ кубышкахь, въ землів, если не удавалось пристроить ихь по монастырямь въ рость. Оттого кредить все еще быль ничтожень, а рость высокъ—не менів 20°/о; только церковь ссужала иногда и по 10°/о. Много вредили торговлів также государевы монополіи, откупа и безконечныя пошлины, которыя все росли (§ 159). Внутреннія таможни были на каждомь шагу: пока торговець доіздеть до міста, онь переплатить десятокь-другой пошлинь, получая оть мытчиковь, вмісто росписокь, узелки съ ихъ печатями. Во избіжаніе ихъ, купцы внезапно міняли міста торговь и даже ярмарокь. Они до того привыкли къ этому вредному для торговли кочеванью, что удивлялись, какъ это въ Европів купцы сидять по городамь на мість.

§ 184. Пути сообщенія. Монета. — Торговля задерживалась и отъ плохого состоянія путей сообщенія. Заграничныя спошенія находились въ зачаткахъ. Было всего два порта, да и то лишь съ Грознаго, - Астрахань и Архангельскъ, въ которомъ находилась единственная внёшняя таможня: Нарвой мы владёли недолго. Отъ Москвы до Лондона вхали несколько месяцевъ: это разстояніе было тогда вдвое больше, чімь теперь, —до 6.000 верстъ. Отправлялись изъ гавани св. Николая и следовали мимо Норвегін, доплывая иногда до Италіи, причемъ подвергались, въ Средиземномъ морф, нападеніямъ морскихъ разбойниковъ. Плаваніе вообще было подвигомъ, почти самопожертвованіемъ. Оно совершалось каботажемъ, вдоль береговъ, на первобытныхъ "корабляхъ", которые оправдывали свое название (отъ греческаго "коробъ "): то были большія лодки, человѣкъ на 50, только съ "мостомъ" (палуба), кормиломъ и вътрилами (паруса). Но особенно тяжко было на Бёломъ морѣ, которое называлось "бёднымъ, горькимъ". У Мурманскаго Носа (Норд-Капъ) погибали даже такіе искусные "корабельные гости", какъ англичане: тамъ, у главнаго изъ "роговъ", на которые расщеплена страшная скала, наши мореходцы приносили жертву духу — овсянку съ

Не сладко было путешествіе и внутри матушки-Россіи. "Нелюбъ путь, золъ, нуженъ, тяжекъ, лютъ; страшно зъло", говорятъ лѣтописи; и народъ вспоминалъ своихъ богатырей, которые заслужили передъ нимъ, прокладывая "дороги прямоважія", очищая дебри отъ Соловьевъ-Разбойниковъ. Тутъ изда была еще первобытная (§ 70): отъ Архангельска до Астрахани добирались, въ лучшую пору, почти въ два мъсяца. Вздили на допотопныхъ "колахъ" или "телъгахъ" въ 2 и 4 колеса (одноколки и двоеколки), а зимой-въ саняхъ и изредка въ общитыхъ рогожей "пошевняхъ". Тащились у Поморья на оленяхъ и собакахъ, на лыжахъ и конькахъ, въ остальной Руси — "на своихъ", т. е. на татарской породы космачахъ, неуклюжихъ, тощихъ, хотя выносливыхъ и ръзвыхъ. Часто дълали "привалы" для кормежки лошадей и для собственныхъ харчей, которые возили съ собой, вмёстё съ котелкомъ: постоялые дворы встрёчались редко, особенно подальше отъ Москвы; а въ селахъ зачастую трудно было достать хлъба и за деньги. Старались пускаться въ путь зимой, когда, въ лучшихъ мъстахъ, дълали до 200 верстъ въ сутки, хотя нер'вдко замерзали отъ жестокой стужн и отъ снъговъ "человъку въ пазуху".

Лътомъ взда была сущая каторга: дълали не болъе 30 версть въ сутки. Туть царило глухое безлюдье. Всюду разстилались болота, топи да "грязи великія", черезъ которыя путники сами рубили мостики; а гдѣ попадались гати, то такія "живыя", что по нимъ перебирались крестясь. Особенно мучительны были переѣзды черезъ "дебри пустынныя"; а онъ встръчались на каждомъ шагу. Здъсь извивались едва замѣтныя дорожки, такъ что нерѣдко "лѣшій" заводилъ въ трущобу, гдѣ на путника нападали мошки, комары, оводы, осы, волки, медвъди, а нето и разбойники, или путь преграждали неоглядныя топи и лъсные пожары. На этихъ безвъстныхъ дорожкахъ стояло много могильныхъ крестовъ. А на южной Украйнъ только опытный глазъ распознавалъ тропочки среди безлъсной и безводной степи; и не было проходу отъ донской и черкаской вольницы да отъ крымцевъ. Тутъ купцы ходили большими караванами, съ "боемъ" (вооруженные); а больше вздили изъ Москвы въ Кафу и Азовъ черезъ Литву. Понятно, что лътомъ предпочитали переправляться по ръкамъ на "лоткахъ", лодьяхъ или "кораблецахъ". Это были или легкіе челны и однодеревки, или "суды" (въ Новгородъ—ушкуи), въ родъ кораблей. По большимъ ръкамъ ходили, какъ теперь, струги, поднимавшіе до 2.000 пудовъ груза; ихъ тянули вверхъ лямками. На казенныхъ стругахъ вздили и частныя лица, по подорожнымъ. У грековъ, турокъ и шведовъ заимствовали для нихъ еще названія: барка, барказъ, лайба. Но тутъ другая бъда: пока тащились неповоротливые струги, на нихъ нападали со всёхъ сторонъ разбойники; особенно на Волгъ докучали ръзвыя лодочки донцовъ и степняковъ.

Впрочемъ, къ концу періода замѣчалось улучшеніе и въ путяхъ сообщенія. Тамъ и сямъ протягивались "пошлые" или торные "пути", торговые "шляхи: изъ Москвы на Бѣлоозеро, въ Кострому и Угличъ, изъ Ярославля въ Вологду и Устюгъ, отъ Устюга по Двинѣ и на Вятку, отъ Вологды къ р. Вагѣ, отъ Костромы на Вятку; изъ Москвы на югъ, по Волгѣ и Дону въ Азовъ, а черезъ Путивль или Кіевъ—на Перекопъ; шли дороги и по Днѣпру. Правительство старалось упорядочить внутреннія сношенія, взявъ ихъ въ свои руки, по крайней мѣрѣ въ важнѣйшихъ мѣстахъ. Объ этой заботливости свидѣтельствуетъ множество сохранившихся бумагъ о ямскомъ гоню или о казенной почтѣ между главными правительственными узлами, въ особенности между Москвой и пограничными городами. Та-

тарскіе "ямы" и "дороги" были заведены еще Иваномъ III, но приведены въ порядокъ при Михаилъ, когда возникъ и Ямской приказъ съ его правилами гоньбы. При проведении новой дороги, приказный "стройщикъ" разбивалъ ее на станы, на разстоянін 50-70 версть одинь отъ другого, и къ каждому стану приписывалъ окрестное населеніе. Небольшой поселокъ для гоньбы, въ 1—4 двора, назывался ямомъ (станція), болѣе значительный—ямскою слободой. Каждый ямщикъ получалъ землю и жалованье отъ казны, а иногда и отъ сельской общины. Онъ освобождался отъ обычнаго тягла, но зато долженъ былъ держать тройку мериновъ, хотя вздили въ одну лошадь. Онъ возилъ царскихъ фздоковъ во всякое время, и шибко: гонецъ добзжалъ въ 3 дня изъ Москвы въ Новгородъ. Ямщиковъ били "нещадно" за тихую тваду, загоняли ихъ лошадей. Вообще то была одна изъ самыхъ тяжелыхъ повинностей (§ 159). Ямщики неръдко "брели розно", и ихъ сыскивали, какъ бъглыхъ крестьянъ. Но имъ дозволялось возить и купцовъ, которые брали подорожныя изъ приказа и платили прогоны. Впрочемъ купцы предпочитали вздить на обывательскихъ: пользуясь дорогами, каждый крестьянинъ радъ былъ свезти ихъ за безцёнокъ, чтобы заработать лишній грошь.

А по городамъ именитые люди уже хвастались своею ъздовой справой. Здёсь лётомъ передвигались въ богатыхъ "колымагахъ" (каретахъ): у Морозова онъ были обложены золотомъ снаружи и соболями внутри, а колеса были окованы серебромъ. Но предпочитали верховую фзду. Бояринъ садился на коня, хотя бы направлялся всего за три дома. Онъ вхалъ на красивомъ арабскомъ или персидскомъ жеребцъ, увъшанномъ золотыми и серебряными бляхами и колокольцами, перьями и зв риными хвостами, съ литаврцами позади, въ которые онъ ударялъ, чтобы лошадь шарахалась, играла и звенъла всею своею сбруей. Даже женщины вздили верхами по-мужски, за царицей — целый отрядъ постельницъ и мастерицъ. Зимой вздили на саняхъ. Это—самая почетная взда, особенно если въ разубранномъ возкв, съ лисьими и волчьими хвостами подъ дугою, ъхала боярыня: туть впрягалось нісколько коней гуськомъ (у царицы 12 бізлыхъ); на одной сидълъ возница; по бокамъ бъжали десятки скороходовъ. А сани боярина облъплялись холопами; и кругомъ шли тълохранители въ татарскихъ шапкахъ.

Торговлю затрудняла и монета, въ которой царствовалъ всеобщій безпорядокъ и плутовство. Она все еще была сере-

бряная: изъ золота встричались только изридка венгерскіе и рейнскіе червонцы; а мелкихъ міздныхъ пуль (около 50 штукъ въ московкъ) было немного, больше для раздачи милостыни, да и тѣ исчезли при Михаилѣ. Всюду ходили "деньги" общегосударственнаго вида (§ 106). Но онъ были четырехъ родовъ, что и производило путаницу: московка была вдвое меньше новгородки, тверская деньга приближалась къ первой, а псковская — ко второй. Сверхъ того, при Василі в III расплодилась фальшивая монета, хотя за это виновнымъ вливали растопленное олово въ глотку и отсѣкали руки. Это-частью "рѣзанныя деньги", обкромсанныя (§ 106), частью наполовину смѣшанныя съ оловомъ, такъ что изъ гривны (полфунта) серебра выходило не 250, а 500 новгородокъ, т.-е. не  $2^{i}/_{2}$ , а 5 рублей. Отсюда при каждой куплѣ клятвы, брань, потасовка. Чтобы устранить зло, при Еленѣ (§ 121) истребили порченую монету и выпустили новую—въ 300 новгородокъ на гривенку. А чтобы не сметивать одну съ другой, поставили на новой монетѣ новое "знамя" (штемпель): тотъ же ѣздецъ (§ 106), но уже не съ саблей, а съ копьемъ въ рукѣ. Отсюда "копѣйная деньга" или коппика; деньга же, какъ продолжала именоваться московка, стала означать полкопъйки. А названія новгородки и московки постепенно исчезаютъ.

Такъ, къ концу періода установился рубль въ 16 золотниковъ чистаго серебра, въ которомъ заключалось: 100
копѣекъ, 200 денегъ и 400 полушекъ (полденегъ). Но ходячею монетой были только копѣйка, деньга и полушка, причемъ полушка имѣла свое особое знамя — сначала просто
птицу, потомъ двуглаваго орла. Рубль же былъ только счетною единицей точно такъ же, какъ полтина (100 денегъ или
50 копѣекъ), гривна (20 денегъ) и алтынъ (§ 107). Мелкій
счетъ въ деньгахъ былъ такъ же своеобразенъ, какъ въ мѣрахъ (§ 177): въ рублѣ числилось 800 полполушекъ, 1.600
пироговъ, 3.200 полпироговъ, 6.400 четей пироговъ. При дешевизнѣ жизни, полушки были въ большомъ ходу; но это
такая мелочь, что на рынкѣ клали ихъ горстями въ ротъ,
чтобы не потерять.

Монета чеканилась въ Москвъ, Новгородъ, Псковъ и Твери. Правительство лишь подконецъ отдавало иногда чеканку на откупъ богатымъ купцамъ. Вообще же ею занимались почти всъ золотыхъ дълъ мастера: къ нимъ приходили, какъ въ лавкъ, мънять кусокъ серебра на равное, по

вѣсу, количество монетъ, съ ничтожной приплатой за трудъ. Да и трудъ-то былъ не великъ. Больше перечеканивали испанскіе реалы, въ особенности же "ефимки" — рейхсталеры, которые во множествъ привозились, какъ товаръ, черезъ Архангельскъ. Нето, изготовивъ сплавъ серебра, превратятъ его въ проволоку и разрѣжутъ ее на куски, которые и штемпелюютъ. Цѣна рубля, опредѣляемая цѣнностью хлѣба, была разная въ теченіе четвертаго періода. Вообще хлѣбъ постепенно дорожалъ, а слѣдовательно падала цѣна рубля, который въ началѣ значилъ несравненно больше нашего, а подконецъ равнялся 15—17 нынѣшнимъ рублямъ.

§ 185. Городъ. — При такихъ условіяхъ торговли и промысловъ, нашъ городъ четвертаго періода представляль такую же нескладицу, какъ и все въ жизни тогдашней Руси. Изръдка онъ походилъ на средоточіе богатства и изв'єстной гражданст. венности, и именно благодаря иностранному вліянію. Таковы были торговавшіе съ Западомъ Новгородъ и Псковъ да пріобрътенные отъ Литвы Смоленскъ, Полоцкъ, Вильна и Гродно, гдъ были десятки тысячъ жителей, каменные дома и стъны, иногда даже дворцы и типографіи. Англичане создали Архангельскъ (1584) и Холмогоры изъ монастырька и жалкаго мъстечка. Они завели красивыя слободки, съ товарными складами и даже заводами, какъ здёсь, такъ и въ Ярославлё и Вологде, которую Грозный собирался даже сдёлать своею столицей, чтобы придвинуться къ Европъ. Они подымали изъ ничтожества даже такія захолустья, какъ Устюгь, Пустозерскь, Кемь, Кола. Но вообще московскій городъ мало отличался отъ своего прежняго вида. Начавшееся передъ тѣмъ (§ 107) улучшение его быта отчасти даже задерживалось войнами, розрухой и приказнымъ утъсненіемъ посадскихъ (§ 167). Наши послы все еще, какъ дъти, изумлялись, на Западъ, "каменнымъ" городамъ, ихъ шумной и веселой жизни, ихъ богатству и чистотъ, ихъ роскошнымъ лавкамъ, фабрикамъ, бульварамъ, произведеніямъ искусства, поливанію и метенью улиць, полицейской распорядительности. Поссевинъ говорилъ, что въ одномъ магазинъ въ Венеціи больше богатства, чёмъ въ цёломъ гостинномъ ряду въ Москвъ. Иностранцевъ поражали малолюдность, разбросанность, убожество нашихъ городовъ. Здъсь считалось ръдкостью 1.000 дворовъ (5.000 жителей): обыкновенно было 100—300 дворовъ; въ Твери, въ концъ періода, числилось всего 700 душъ, а въ Холмогорахъ-1.200. Собственно это были большія села, только огороженныя. При ничтожномъ раздёленіи труда, городъ еще мало выдёлялся изъ уёзда. Горожане, по всему—тё же мужики, занимались земледёліемъ. Они даже часто перекочевывали въ село, ради пашни, а крестьяне—въ посадъ изъ-за торга и ремеслъ. Часто тё и другіе состояли въ одномъ тяглё, во взаимной порукё, а также въ брачныхъ узахъ между собой. Старые города лишь къ концу періода начинали обособляться отъ уёздовъ, благодаря развитію торговли, а отчасти и вліянію государства, какъ средоточія "тамги" (таможенныхъ сборовъ) и множества мытчиковъ. А новые были ничто иное, какъ крёпостцы да жалкія правительственныя мёста.

Впрочемъ, о городскомъ бытѣ должно сказать то же, что о сельскомъ (§ 182): онъ разнообразился по полосамъ Руси. И онъ представляль три типа. На съверъ городъ еще мало обособился отъ земщины: онъ выросъ изъ села, къ которому пристроили кремль; и его значение определялось его действительною ролью въ увздв. Здвсь население состояло почти все изъ тяглецовъ, среди которыхъ было множество земледъльцевъ; оно отличалось однородностью и усидчивостью. Въ срединъ московскаго государства, въ подмосковныхъ городахъ, населеніе было пестрве и подвижнье. Здвсь, рядомъ съ тяглецами, было много служилыхъ и церковниковъ при более богатыхъ церквахъ, а также лично-зависимаго отъ нихъ люда; отсюда же шло усиленное бъгство посадскихъ. Срединный городъ уже значительно обособился отъ "земли". Его сила заключалась уже не столько въ земледѣліи, сколько въ торговлѣ и особенно въ ремеслахъ: его кустари работали на Москву, которая сама вовсе не была крупнымъ средоточіемъ промышленности. На юго-восточныхъ окраинахъ городъ только что выросталъ изъ острога. Это еще былъ узелъ засвиныхъ и станичныхъ линій (§ 98), населенный попреимуществу служилыми и ратными людьми. Его значеніе опредѣля-лось "разрядомъ и полкомъ", т. е. приказнымъ распорядкомъ. Но у него были, въ зародышѣ, черты сходныя съ срединнымъ городомъ: та же пестрота и бродячесть жителей, этихъ выходцевъ изнутри же Россіи; то же преобладаніе ремесла и отчасти торговли надъ земледѣліемъ. Тяглецовъ было здѣсь еще меньше, какъ всегда въ военныхъ поселеніяхъ. Обнищалые бътлецы "черные" обыкновенно закладывались за служилыхъ, превращаясь въ ихъ "дворниковъ". А Казань, какъ созданіе государственное, почти совсъмъ была освобождена отъ повинностей: здёсь даже торговцы были казенными "переведенцами" изнутри Руси, и правительство давало имъ "бѣлые" дворы и безоброчныя лавки.

Всв эти три типа городовъ, не исключая срединныхъ, находились еще на начальной ступени развитія. Во всей московской Руси не насчитывалось и двухъ дюжинъ городовъ, которые болве или менве заслуживали это название. Городо все еще значиль дътинець, кремль (§ 70): на Западъ, это—нъм. Burg, фр. bourg (отъ лат. burgus — башня) и англ. town. Оттого огороженныхъ мъстъ было уже не мало: постройка ихъ составляла одну изъ главныхъ повинностей тяглецовъ (§ 159); существоваль даже издревле особый разрядь плотниковь - "городники". Но это и доказываетъ, что кремли были обыкновенно деревянные, а иногда и земляные, т. е. только ровъ да "осыпь" (валъ). Иногда даже дёлали, на скорую руку, одинъ или нъсколько рвовъ съ водой или сваями: это — "острожки". Ръдко встръчались каменныя или кирпичныя стъны, обыкновенно съ очень высокими зубцами; еще ръже двойныя и даже четверныя стъны съ тесовыми кровлями, причемъ пространства между ними или забирались бревнами, или засыпались землей. Каменными кремлями щеголяли преимущественно монастыри да такія иноземныя крыпости, какъ Смоленскъ, гды и теперь стоятъ толстыя стѣны 16-го в. Только послѣ розрухи, когда обнаружилось ничтожество деревянныхъ кремлей, стали выписывать много зодчихъ и каменщиковъ изъ Голландіи. Стѣны прерывались многими воротами. Главные изъ нихъ красиво убирались, и надъ ними возвышалась иногда часовня или цёлая церковь. На стёнахъ, даже деревянныхъ, ставили башни, которыя назывались по имени висъвшей на ней иконы. Одна изъ нихъ, по близости рѣки или озера, — непремѣнно Тайнинская: изъ нея шелъ тайникъ или подземный ходъ саженей на 10. На главной башнѣ "полошный" колоколь, больше всѣхъ городскихъ, и вѣстовая пушка. Въ темныя ночи на башняхъ зажигались свъчи въ слюдяныхъ фонаряхъ. Въ стѣнахъ, между башнями, прорѣзывались "бои"—отверстія для пальбы изъ пищалей и пушекъ. Кремль невеликъ. Въ немъ помѣщаются только казенныя зданія: соборъ съ дворами причта; нам'єстничъ или воеводскій дворъ съ заборомъ; приказная изба, съ пушкой передъ нею; тюрьма; амбары для стрелецкихъ припасовъ; государева житница; избы пушкарей и стрельцовъ. Еще стоятъ "осадные дворы" служилыхъ увзда, гдв въ мирное время жили один дворники изъ бобылей. При тревогъ въ кремль стекаются не только окрестные

дворяне и дѣти боярскія, но и мужики, которыхъ скликали "въ осаду" черезъ бирючей. Впрочемъ, народъ предпочиталъ скитаться по лѣснымъ и болотнымъ трущобамъ, чтобы не "отсиживаться" въ городѣ, гдѣ отъ людскаго скученія наставали голодъ и моръ, а воевода тѣснилъ хуже непріятеля.

Вокругъ кремля-города разстилался посаду. Это—нъм. Stadt, англ. city, фр. cité, итал. città (отъ лат. civitas, откуда "цивилизація"); у насъ же — мѣсто, гдѣ "сидѣли" торгаши въ лавкахъ и ремесленники, обыкновенно работавшіе также внѣ дома. Въ опасныхъ мъстахъ и посадъ огораживался, но только острогами или осыпями: попрежнему (§ 70) рёдко гдё встрёчались деревянныя стъны. Бывали даже посады безъ кремлей, какъ и кремли безъ посадовъ. Посадъ наибол ве подходилъ въ нашему городу, по своей оживленности, особенно если онъ находился при монастыръ, который служиль ему кремлемь. Здёсь стояли не одни "черные" дворы тяглецовъ, которые въ землевладъніи еще придерживались общинныхъ порядковъ (§ 165), но и "бѣлые" дворы церковниковъ, служилыхъ и разныхъ бобылей. Тутъ же возвышались земская изба (§ 157) и много церквей, больше чѣмъ нужно, но зато маленькихъ; а также тянулись торговые ряды, гостиный дворъ для прівзжихъ купцовъ, кружечные дворы (царскіе кабаки), харчевни для гулякъ и бездомныхъ, царскія мыльни (бани), гдъ взимались полушки въ казну. По близости отъ посада всегда находился выгонъ — частью "поскотинная" земля, частью "луговая" и "боровая". Посады делились на приходы или стороны, а иногда-на сотни и десятки.

Когда въ посадахъ становилось тѣсно, дѣлали выселки — предмѣстья или слободы, которыя облѣпляли ихъ со всѣхъ сторонъ. Это — франц. и англ. faubourg (foris burgum — за городомъ), нѣм. Vorstadt. Слободы сливались съ посадами и часто разростались больше ихъ, а также были средоточіями нѣсколькихъ, приписанныхъ къ нимъ, селъ и деревень. Встрѣчались и слободы вдали отъ городовъ, заброшенныя среди земщины, чаще всего въ видѣ крупныхъ поселковъ владычныхъ и монастырскихъ людей, съ наемными рабочими. Въ слободахъ жили тѣ же посадскіе; но въ особенности земледѣльцы, ратные люди (стрѣльцы, пушкари, пищальники, затинщики, воротники, казаки), казенные ремесленники съ ямщиками, мелкіе промышленники и нищіе, которые приписывались къ церквамъ.

Кремль, посадъ, слободы—все это вмѣстѣ составляло нынѣшній городъ. Онъ представляль невеселый видъ, такъ какъ

посадскіе, особенно подальше отъ Москвы, были все мелочь, наполовину кормившаяся земледъліемъ да "промыслишками": "лучшіе" переводились въ столицу (§ 167). Улицы кривыя, ндощади неправильныя; всюду царство предвичной грязи, такъ какъ бревенчатая мостовая была редкостью. Зато на каждомъ "крестцъ" (§ 183)—икона въ большущемъ кіотъ, а на воротахъ каждаго дома-вресть или образокъ Это-противъ кары небесной. Но города часто становились ея жертвой. Спартански воспитанный, крайне выносливый и обтерпъвшійся народъ, который зналъ только геморрой съвернаго климата да "шолуди" отъ неопрятности, попрежнему (§ 96), вымиралъ иногда цёлымъ городомъ отъ непостижимой язвы. А средства примѣнялись больше такія, какъ въ Новгородѣ при Грозномъ: когда объявился моръ въ Псковъ, приходившихъ туда здоровыхъ псковичей жгли, вмѣстѣ съ попами, которые исповѣдывали заразныхъ. Тотъ же злополучный Псковъ выгорѣлъ до тла, въ концѣ періода. При пожарахъ не столько заливали, сколько ломали дома.

Понятно, что дома и въ городахъ были вообще немного лучше, чёмъ въ селахъ. Въ большинстве это — те же избы, и неръдко курныя. Но чъмъ ближе къ концу періода, тъмъ чаще встрѣчаются хоромы (§ 181), которыя достигали у богачей значительныхъ удобствъ и даже роскоши. "Хоромъ, храмъ" въ древности означаль одиночный покой, избу; "хоромы" — нъсколько комнатъ или срубовъ, соединенныхъ сънями и крытыми переходами. Это-высокіе, свътлые, теплые дома, пестро разукрашенные. Они строились въ три этажа. Внизу "подклътъ", обыкновенно "глухой", съ кладовыми, а иногда и "жилой" — съ людскими и дътскими. Надъ нимъ поднимался "верхъ" съ "горницами" (горними покоями). Это— "житье" для самого "господина" и для гостей. Горницы отличались просторомъ и свътомъ; но ихъ было не больше четырехъ, въ томъ числъ обширная столовая, или собственно клъть, замънившая пиршественную гридницу (§ 27), а иногда еще крестовая. Подл'в нихъ лѣпились каморки—спальни и чуланы для рухляди. Надъ горницами возвышался теремъ или "чердакъ", "вышки", при которыхъ были иногда "смотрильни" (башенки). Вокругъ терема тянулось "гульбище"—галерея, огороженная "балясами" (столбики-кувшинки) и "поручнями" (перила).

Хоромы щеголяли снаружи и внутри "нарядомъ", который иногда придавалъ имъ значеніе "чертоговъ". "Крыльцо" (крыло

зданія), откуда подымалась лѣстница на верхъ, было украшено "рундукомъ" — площадкой съ 3—4 "всходами" (ступенями), обнесенною точеными балясами и покрытою "шатрикомъ". Передъ нимъ всегда было натрушено свѣжее сѣно или солома, а у порога сѣней постилалась рогожка или войлокъ. Крыльцо вело прежде всего въ обширныя "сѣни", больше самихъ горницъ. Иногда было даже двое сѣней, и все теплыя: они служили залой, нарядною пріемной, и замѣняли столовую при большихъ пирахъ, особенно когда играли свадьбу. Верхъ славился своими окнами и "углами" или внутреннимъ убранствомъ. Окна здѣсь уже не волоковыя (§ 182), а большія, "косящатыя" — съ "косяками" (рамами) или колодами, стесанными наискось по концамъ. Ихъ было много; и они прорѣзывались уже посрединѣ горницы, хотя и безпорядочно, на дѣтскій глазомѣръ. Они назывались "красными", когда расписывались красками или уснащались рѣзьбой. Въ окна вставлялась, въ желѣзной сѣткѣ, слюда, которая подконецъ также расписывалась. мъръ. Они назывались "красными", когда расписывались красками или уснащались рѣзьбой. Въ окна вставлялась, въ желѣзной сѣткѣ, слюда, которая подконецъ также расписывалась. Стекло встрѣчалось рѣдко, и все цвѣтное: оно привозилось изъ-за границы и было очень дорого. Внутри верхъ бывалъ "наряженъ", какъ въ сказкѣ, особенно "красный уголъ" — передній, гдѣ "кивотъ" съ иконами. Тутъ наличники оконъ расписывались подъ орѣхъ и дубъ, нето "аспидомъ" — подъ мраморъ; иногда они даже серебрились и золотились такъ же, какъ скобы и засовы; а на "затворахъ" (ставни) знаменовали травы и звѣрей. Такъ какъ двойныхъ рамъ не знали, то окна обивали назиму войлоками, полостями и сукномъ. Стѣны, "подволоки" (потолки) и "полати", шедшія отъ печи поверху, какъ хоры въ церквахъ, забирались краснымъ тесомъ; а поверхъ его прилаживалась красная кожа или же сукно — то "багрецъ" (красное), то "въ шихматъ" (разноцвѣтными клѣтками). При особыхъ торжествахъ они обтягивались парчей, шелкомъ, бархатомъ, атласомъ; а двери и окна снабжались подобными же "завѣсами". Полы дѣлались иногда подъ паркетъ, изъ особаго кирпича, и расписывались зеленью и чернью въ шахматъ или аспидомъ. Они покрывались рогожами, войлоками, нето и коврами персидскими и индійскими. Нарядны были и печи у богачей: онѣ были "муравленныя" (израздовыя), синія или зеленыя, на ножкахъ, съ подзорами и городками наверху; на израздахъ пестрѣла роспись. Печёй не было въ теремѣ, который отоплялся "проводными трубами" изъ подкъѣта. На теремъ вообще обращалось особенное вниманіе. Въ немъ было

уютнее: онъ отличался просторомъ, выступая иногда надъ горницами, и былъ залитъ светомъ изъ множества красныхъ оконъ, иногда со всъхъ четырехъ сторонъ. Тутъ-то попреимуществу были "свътлицы", такъ кстати для кропотливаго женскаго рукодёлья. Теремъ щеголялъ особенною нарядностью: "изба красна углами, а хоромы-теремами", говорилось тогда. И надъ нимъ горделиво подымалась краса хоромъ—кровля. Она уже возводилась неръдко затъйливыми "бочками", вродъ купола, а еще чаще устраивалась четырехскатнымъ высокимъ "татромъ" и покрывалась гонтомъ "въ четую". Ея "конекъ" или "князекъ" (верхній продольный брусъ), съ маковицами и вътрилами, ея "чердашные слухи" (слуховыя окна) съ балкончиками пестръли красками и ръзью; а "застръхи" (нижніе брусья, у свёса), подъ которыми висёли желоба, украшались балясами и подзоринами.

Хоромы занимали видную часть двора, обнесеннаго заборомъ съ нъсколькими воротами. "Дворъ красенъ воротами", говаривали про главные изъ нихъ или "красные". Широкіе, створчатые, съ калиткой, они были также украшены росписью и резью и покрыты тесовою кровелькой съ затейливымъ конькомъ. Иногда они были съ жильемъ, на подобіе пилоновъ (Д. И. § 8); или же подлѣ нихъ лѣпилась "воротня", гдѣ жилъ привратникъ, который запиралъ ворота, ночью, на замокъ и спускалъ ценныхъ псовъ. Дворъ быль наполненъ службами, разбросанными въ безпорядкъ вокругъ хоромъ: при маломъ раздёленіи труда, при слабой торговлів, все запасали "въ прокъ", на цёлый годъ, и хранили въ кладовыхъ, чуланахъ, погребахъ съ напогребицами, ледникахъ, житницахъ, въ бочкахъ, кадкахъ, сундукахъ, коробахъ и просто наваленными кучами. У богачей всею этою благодатью заведываль дворецкій или ключникъ, на ежедневномъ отчетъ у господина. У нихъ, и особенно по монастырямъ, ближе къ хоромамъ стояло много служебныхъ клётей на подклётахъ, гдё берегли массу платья и сбрую; а рядомъ теснились "холопьи избушки", поварни, хлъбни, пекельницы, пивоварни, иногда даже винокурни, "голубницы" и "вѣжи" (вышки). Къ самымъ хоромамъ примыкала обязательная "мыльня", которая иногда отдѣлялась отъ покоевъ однѣми сѣнями. Это-главное развлеченіе и Силоамская купель у нашихъ предковъ: бывало, чуть занеможится, особенно послъ об'вда, "самъ" выпьетъ перцовки, закуситъ лучкомъ или чесночкомъ-и въ мыленку, гдф онъ парится невыносимо, а потомъ,

лътомъ, бултыхается въ ръку, зимой же катается по снъгу, а вымывшись, надувается медомъ. Еще чаще ходили въ баню госпожи отъ бездълья и скуки: оттого онъ были хилы, обрюзглы, старообразы. Мыльня, какъ и теперь, была переполнена кадями, ушатами, шайками, мъдными лужеными тазами, ковшами, въ особенности же въниками, которые употреблялись въ такомъ изобиліи, что ими изоброчены были всъ подмосковные крестьяне. Вездъ натрушивались также душистыя травы. Мылись на сънъ, покрытомъ полотномъ; а для отдохновенія въ промежуткахъ пареній клались на лавки "мовныя постели". Обливались, какъ при Несторъ, квасомъ, въ которомъ отмачивались кожи, а иногда виномъ и медомъ; поддавали пару также квасомъ да "ячнымъ" (ячменнымъ) пивомъ. Подальше, на "заднемъ" дворъ, громоздились конюшни и амбары, съ "сънницами и сушилами" надъ ними, гдъ хранился кормъ для скота, солилась говядина, вялилась рыба, а также прохлаждались люди въ лътнюю духоту. Тамъ же помъщались сараи съ телъгами и колымагами, съ санями и возками, затъмъ — дровяниви, хлъвы, птичники. Иногда встръчались отдъльно цълые дворы — конюшенные, скотные, житные. При каждомъ господскомъ дворъ были колодезь и огородъ, иногда и садъ съ яблонями и грушами, и въ немъ прудъ съ рыбой.

Таменныя постройки назывались палатами (дворцами) или "зданіями" (отъ "зьдь"—глина). Выводились онѣ по большей части изъ "плитъ" или кирпича (греч. "плинтъ"), который часто перестилали дикимъ камнемъ и булыжникомъ: зданія изъ чистаго камня, или "бѣлокаменныя", встрѣчались рѣдко, вслѣдствіе ихъ дороговизны. По своему устройству, палаты — тѣ же хоромы. Даже ихъ "нарядъ" былъ подражаніемъ деревяннымъ украшеніямъ: онъ разнообразился только иногда прилѣпами да затѣями изъ цвѣтныхъ изразцовъ. Но такъ какъ еще не умѣли справляться съ зданіями, то ихъ считали не такъ здоровыми, какъ деревянныя строенія. Ихъ стали возводить лишь къ концу періода, благодаря иностранцамъ. Да и то чаще всего это были разныя кладовыя, или же каменныя ограды при хоромахъ.

§ 186. Москва. — Въ московской Руси городамъ городъ была Москва, но и то больше по своей громадности, чѣмъ по своимъ внутреннимъ качествамъ. Вѣрнѣе называли ее "сердцемъ" Руси: она не только была средоточіемъ нашей земли, ея народности, всѣхъ теченій ея жизни, но и узломъ ея судебъ, гдѣ отража-

лись всё ея многовёковыя печали и мимолетныя радости. Лётопись Москвы — такой же скорбный листь, какъ и исторія всей древней Руси. Какъ историческая святыня, Москва — рёдкое явленіе: во всей Европё туть съ нею можеть соперничать разв'в одинь Римь, котораго она напоминала и своимъ семихолміемъ (Д. И. § 183). Въ силу необычайной крёпости пошлины (§ 173) отъ медленнаго развитія, она до нашихъ дней сберегла множество изначальныхъ названій, придающихъ ей частью жалкое, частью смёшное старообразіе: но въ нихъ цёлая живая и картинная л'етопись, начертанная первобытнымъ поселенцомъ, съ его м'еткой наблюдательностью и поэтическимъ чутьемъ д'ействительности.

Въ особенности драгодънны имена урочище-древнихъ поселковъ, изъ которыхъ выросла Москва. Ихъ очень иное урочище носить несколько названій, иногда по народной ошибкъ (Драчи превратились въ Грачей, Палачи-въ Палаши, Таракановъ-въ Тарханово). Они разсказываютъ намъ про народность и исторію, про почву и быть далекой старины. Воть изъ какихъ приходцевъ наслоился москвичъ, земля котораго носить много имень, исконныхь въ разныхъ частяхъ Руси: Лубянка и Варварка (улицы въ Новгородъ), Тверская, Псковское подворье, Хлыновскій переулокъ, Моросвика (прежде Малоросейка) и Черкасскій переулокъ, Греческое и Іерусалимское подворья, Панскій рядъ (поляки), Грузины, Армянскій переулокъ и много остатковъ отъ татаръ-Ордынка, Арбатъ, Крымскій Бродъ, Толмачи, Таганка, Басманная, Болвановка (болваны-идолы) и др. Воть чёмь занимался москвичь: Кузнецы (теперь Кузнецкій Мость-улица, гдв нвть ни одного кузнеца и никакого моста), Мясники, Огородники, Столешники, Сыромятники, Кожевники, Съдельники, Плотники, Печатники, Псари, Гончары, Котельники, Трубники, Пыжи (мъсто стръльцовъ), Старые и Новые Воротники, Старыя Богадельни, Бронныя и др. Главная забота москвича сохранилась во множествъ именъ, связанныхъ съ царскимъ чиномъ (§ 152): Поварская, Кисловка, Конюшенныя, Хлъбный, Столовый и Скатертный переулки, Кречетники, Курьи Ножки, Остоженка (царскіе стога), Садовыя, Щепы (дровяной дворъ), Хамовники (швед. ham-бълье) и др. А вотъ и первозданная почва Москвы, величавая, но угрюмая: значительныя горки и холмы, съ ихъ косогорами и "юрами", "черторыями и крутоярами" (рвы и овраги); глубокія подолья, съ ихъ ръ-ками и ръчками, озерками, топями, трясинами и минстыми

болотами, прудами, студенцами (родниками) и колодцами; неоглядныя пространства то песковъ и глинъ, то полей и луговъ; а больше всего — пустыри въ крапивѣ и "драчіѣ" (сорная трава), да дремучіе боры съ пчелой, птицей и звѣремъ, среди котораго было много дикихъ козъ. Сюда относятся такія доморощенныя имена: Воробьевы Горы, Вшивая Горка, Неглинная, Сивцевъ Вражекъ, Чертолье (Пречистенка), Прѣсненскіе Пруды и Ходынское Поле (гдѣ протекали рѣчки Сивка, Прѣсня и Ходынка, которыя исчезли такъ же, какъ Сосенка, Чечера и др.), Козье Болото, Козиха, Моховая, Пески, Полянка, Остоженка (гдѣ былъ лугъ со стогами), Лужники, Крапивники, Дѣвичье и Ширяево Поле; а также церкви — Никола на Мокромъ и на Ямахъ, Благовѣщенье на Болотѣ, Троица на Грязяхъ, Спасъ на Бору, Георгій на Яру и на Вспольѣ и др.
Среди этой-то печальной, но раздольной природы, гдѣ юти-

Среди этой-то печальной, но раздольной природы, гдѣ ютились села новгородскаго боярина Кучки (теперь—Кучково Поле), Юрій Долгорукій поставиль (1156), на самомь высокомь, Боровицкомь холму, "маль древянь градь" и назваль его пофински Москвою (§ 45), по главной рѣкѣ, съ которою сливались туть Яуза и Неглинная. Этоть дѣтинецъ уже черезь 20 лѣть быль испепеленъ рязанскимь княземь. Лѣть 60 спустя, Батый (§ 81) истребиль всю Москву дотла. Но черезь сто лѣть Калита (§ 91) срубиль (1346) болѣе обширный "дубовый городь", съ бойницами и нѣсколькими воротами, чѣмъ и положиль начало нынѣшнему Коемлю, вокругь котораго уже раскинулся больнынѣшнему Кремлю, вокругъ котораго уже раскинулся большой посадъ: толстыя бревна этой стѣны недавно найдены глубоко въ землѣ, такъ какъ нынѣшній Кремль почти весь состоить изъ насыпи. Поколѣніе спустя, послѣ страшнаго пожара, Донской уже "поставилъ городъ каменъ", съ башнями, стрѣльницами и осадными стоками, изъ которыхъ лили на стрѣльницами и осадными стоками, изъ которыхъ лили на врага кипятокъ и растопленную смолу. Ольгердъ (§ 93) три раза опустошалъ посадъ, но этой крѣпости взять не смогъ. И Тохтамышъ взялъ Кремль только хитростью (§ 94); зато онъ истребилъ всю столицу. Съ тѣхъ поръ Москва уже не боялась татаръ. Но ее допекали пожары: при Василіѣ ІІ она выгорѣла до того, что "ни единому древеси не остатися". Но пожары всегда служили къ украшенію Москвы: при Иванѣ ІІІ (1485—1492), фрязины обнесли Кремль "грозною" стѣной, которая, въ главномъ, сохранилась до сихъ поръ (§ 181). Тутъ уже были башни въ три этажа: въ подошвенномъ палили изъ пушекъ въ остальныхъ—изъ пишалей и муштимъ

номъ палили изъ пушекъ, въ остальныхъ-изъ пищалей и муш-

кетовъ. Въ нихъ помѣщались избы ратныхъ людей, тюрьмы и застынки, а изъ Тайницкой шелъ ходъ къ р. Москвъ. Ворота были снабжены жел взными засовами и такими же опускными рътетками. Уже было два Кремля: въ подземномъ, въ которомъ были изрыты тайники, слухи, выходы, разныя палаты со сводами и "водныя течи" (водосточныя трубы), хранились всякіе стрълецкие принасы, отъ каменныхъ ядеръ до "пометныхъ каракуль", кидаемыхъ подъ ноги конямъ непріятеля; туда прятались также при нашествіи врага и скрывали сокровища. Кремль уже сталъ жилищемъ знати: тамъ, подле Верха, ютились хоромы вельможъ и высшихъ владыкъ. А вокругъ Кремля росли новыя слободы. Онъ поглощались "великимъ", самымъ богатымъ посадомъ, который сталъ новымъ городомъ, когда Елена обнесла его кирпичными стѣнами (1538), и получилъ названіе Краснаго или Китай-Города, потому что въ Кіевъ былъ свой Китай. Здёсь было много дворовъ "гостей" и бояръ.

Тогда въ Москвъ уже числилось до 200.000 жителей. Но она была истреблена, при Грозномъ, сначала жестокими пожарами (§ 122), потомъ (1572) Девлетъ-Гиреемъ (§ 128): тогда рѣка не проносила труповъ, которые приходилось спроваживать кольями; и москвичей осталось не более 30.000. Кремль снова превратился въ жалкій поселокъ, гдъ, въ кривыхъ уличкахъ, приводившихъ въ "тупикъ", кишѣли скородомы (§ 182) захудалаго княжья (§ 162), курныя избы ихъ дворни да лачуги и избушки церковныхъ нищихъ. Но, вмѣстѣ съ внѣшнимъ ростомъ Руси, въ ея сердцъ кипъла жизнь. Вскоръ, за Кремлемъ и Китаемъ, возникъ новый посадъ (1586), который Өедоръ I обнесъ бѣлокаменною стѣной съ дюжиной башенъ: это – Бълый Городъ; онъ же Царевъ, такъ какъ тамъ, среди мелкихъ торговцевъ и промышленниковъ, были поселены царскіе дворовые и служилые. Вследъ затемъ (1592) образовался самый бедный посадъ, населенный ремесленниками, ютившимися въ избушкахъ съ огромными дворами и садами: это — обнесенный деревянною ствной Скородома, къ которому вскоръ присоединилась общирная Стрплецкая Слобода за р. Москвой, гдв жили ратные, иностранцы и простонародье. Но онъ погорълъ въ смуту; и Михаилъ насыпаль одинъ валь, отъ котораго Скородомъ сталь называться Земляным Городомъ.

"Розруха" вообще тяжело отозвалась на Москвѣ, которая въ 16-мъ в. была больше, чѣмъ въ 17-мъ. Оттого, въ концѣ періода, столица Руси напоминала слова лѣтописца о началѣ

москва. 521

нашей исторіи (§ 19). Это было безтолковое смѣшеніе глухого Востока съ Западомъ, первобытности съ зачатками гражданственности. По словамъ Олеарія (§ 168), планъ котораго даетъ понятіе о внѣшнемъ видѣ Москвы ¹), она издали пред-

II. Второе кольцо образуеть *Вплюродъ* или *Цартородъ* (С), окружающій первое кольцо полум'всяцемь сь с'ввера, востока и запада и самъ разд'яленный Не-

<sup>4)</sup> Прилагаемый планъ Москвы изъ путешествія Олеарія (1636) сходенъ съ болье старыми планами, которые тымь болье драгоцыны, что описанія столицы древней Руси сохранились только отъ конца 17-го в., хотя переписи ея были пронизведены еще въ 16-мъ в. Онъ поясняется описаніемъ въ самомъ тексты книги. Изъ этого плана явственно видно, какъ Москва, въ концы періода, распадалась на 5 частей, составлявшихъ 3 кольца вокругъ Москвы-рыки, такъ что вся столица походила на паутину, съ Кремлемъ-паукомъ въ середкы.

І. Первое, внутреннее, кольцо омывается съ юга Москвой, съ сввера--Неглинной, которая протекала, гдф теперь Александровскій (Кремлевскій) садъ, и тянулась черезъ Трубу къ Дмитровкъ. Объ ръки сливались на западъ, гдъ обозначена на нашемъ планв (д) водовзметная башня. Это кольцо состоить изъ двухъ почти равных в частей—Кремля и Китай-Города. — Кремль (А), покрытый бревенчатою мостовой, уже вивщаль въ себв, помимо Верха и палать знати, болве 50 каменныхъ церквей и 2 монастыря—мужской и женскій. Посрединъ возвышается Иванъ Великій (b), а подлѣ него особая колокольня для большаго благовъстника (c). Неподалеку обозначена "Михайловская церковь" (d), т.-е. Архангельскій соборъ, а позади-"аудіенц-зала" (а) или Грановитая Палата, Посольскій приказъ (е), дворы Денежный (f), Конюшенный (h), Патріаршій (i) и Житный (k), наконецъ, Оружейная палата (1). Въ Кремлѣ было больше воротъ, чѣмъ теперь, но главные тѣ же 5, только Спасскіе назывались Флоровскими, а Троицкіе — Куретными. Главными и тогда почитались Спасскіе, которые вели на Красную Площадь и были украшены большою башней съ часами: они затворялись, когда царя не было въ Кремлѣ. Подъ ними велено было снимать шапки въ 1647 г., когда привезли изъ Вятки образъ Нерукотворнаго Спаса, что и послужило къ ихъ переименованію. Нікоторые изъ воротъ запирались тремя дверями. Передъ каждыми быль перекинутъ мость черезъ ровъ, на сваяхъ. — Китай-Городъ (В), эта сердцевина Москви, примикаетъ къ Кремлю Красною Площадью, съ ея рынками (о, р), Василіемъ Блаженнымъ, который нёмцы именовали Іерусалимомъ (т), и Лобнымъ Мёстомъ, которое названо у Олеарія Театромъ Воззваній (п). На улицахъ Китая, покрытаго бревенчатою мостовой, пом'вщаются: мелочныя лавки (q), Печатный Дворъ (r), Посольское подворье (s), а подлѣ "Вшивый рынокъ"-куча избушекъ, гдѣ стриглись. Далѣе обозначены: Монетный Дворъ (t), тюрьма (u) и Земскій Приказъ (w), съ земляной крышей, на которой стояли двъ огромныхъ пушки, жерлами къ пловучему Москворъцкому мосту, откуда, бывало, нападали татары. Много пушекъ стояло и по всей "красной" ствив и на ея 10 башняхъ. Она была прорвзана 6-ю воротами, отъ которыхъ сохранились одни названія, данныя по именамъ смежныхъ церквей и отчасти изміненныя потомъ: Никольскіе, Ильинскіе, Варварскіе, Иверскіе и др. Недалеко огъ Василія Блаженнаго, у Москвы-ріки, тянулся Персидскій Дворъ, гді было до 200 лавокъ персіянъ, армянъ и татаръ. Въ Китат было еще 2 гостинныхъ двора для иностранцевъ, -- всё три каменные. А на другой стороне, у Неглинной, помѣщалось до 200 погребовъ съ заграничными винами.

ставлялась виликолѣпнымъ Іерусалимомъ, а вблизи — убогимъ Виолеемомъ. По обширности, это былъ одинъ изъ первыхъ го-

глинною на двв неравныя части. Въ немъ было много некаренъ, мясныхъ лавокъ, кружаль и разныхъ рынковъ-конный (у), рыбный (с), мучной, зерновой, солодяный (v), тележный и санный (є). Здесь же помещались: Аптекарскій садь (а), Англійское подворье (У), а подл'в Поганаго Пруда-большой литейный заводъ для пушекъ и колоколовъ (х), на которомъ работали голландцы. Напротивъ, за Неглинной, находился другой Конюшенный Дворъ царя на 1.000 лошадей, аптека и тюрьмы. "Бѣлая" стѣна Царьгорода, съ 10-ю воротами и 28 башнями, сливалась, на югѣ, съ общею для Кремля и Китая стеной, которая шла вдоль Москвы-реки. Она была разобрана, за ветхостью, при Елизаветь Петровнь, а Екатерина II насадила бульвары на ея мъсть. Теперь отъ этой стъны остались одни названія вороть: Пречистенскіе—тогда Чертольскіе (1), Арбатскіе (2)—позже Смоленскіе, Никитскіе (3), Тверскіе (4), Дмитровскіе (5), Петровскіе (6), Устретенскіе (7), Мясницкіе—тогда другіе Флоровскіе (8), Покровскіе (9), Яузскіе (10). Здесь у Олеарія ошибка: на плане пропущены Петровскіе ворота, которые однако указаны въ именномъ спискъ. Нужно поставить цифру 4, для Тверскихъ вороть, между цифрами 3 и 4, затъмъ 4 переправить на 5, а 5 на 6.

III. Третье кольцо — Скородомо (D), который охватываетъ Белгородъ съ трехъ сторонъ, упираясь въ Москву-рѣку съ запада и востока. Неглинная и Яуза разбивають его на 3 неравныя части. Это — самая общирная и самая убогая часть Москвы, обнесенная землянымъ валомъ, который тянулся тамъ, гдъ теперь Садовая и Новинское. Здёсь находился громадный Дровяной Дворь (ч), а также любопытная слободка Заяузье, съ ея рынкомъ для продажи скородомовъ (н).-Иятую часть Москвы составляла Стрплецкая Слобода (Е), служившая продолженіемъ третьяго кольца, отъ котораго она отділялась только рівкой. Это — Замоскворвчье, которое было населено стрвльцами и отчасти разною беднотой. Оно соединялось съ Китай-Городомъ иловучимъ Москворфцкимъ мостомъ и было обнесено, снаружи, деревянною ствной, которая соединялась съ валомъ Скородома. Такъ какъ Стрелецкая Слобода служила передовымъ укреплениемъ противъ крымцевь, то его ствна была снабжена бойницами и "раскатами" (помосты для пушекъ). Въ ней было только двое воротъ, имена которыхъ сохранились, —Серпуховскіе (11) и Калужскіе (12), называвшіеся еще Водяными, такъ какъ они вели къ Іордани (1). Напротивъ Іордани былъ разбитъ главный плодовый садъ царя (||) и раскидывались луга, гдв наслись государевы кони. - На юго-востокъ, за валомъ Скородома, на нашемъ планъ обозначены нъмецкая кирка (13) и нъмецкое кладбище (14). Здёсь, въ верстё отъ вала, за полемъ, начинался чужестранный уголокъ, - нёсколько слободокъ, гдф съ начала періода разселялись иноземцы, особенно нфмцы, шведы и поляки, какъ пленные, такъ и призываемые въ качестве мастеровъ, художниковъ и ратныхъ людей. Главная изъ нихъ, возникшая при Грозномъ, называлась Нюмецкою Слободой или Кукуй-Городкомь (§ 168). Она помъщалась между Яузой и ручьемъ Кукуемъ. Ея названіе уцілівло до нашихъ дней. Ручей исчезь; но его имя, которое значить по-фински "костеръ", зажигаемый и теперь, подъ Петербургомъ, въ ночь на Ивановъ день, сохранилось въ "кикъ" или "кокошникъ", которий подають молодой послё вёнчанія. Нёмецкая Слобода щеголяла чистотой и веселенькими деревянными домами иностраннаго пошнба. Близъ нея работали 3 завода. — Наверху нашего плана, въ лѣвомъ углу, изображенъ русскій государственный геров









москва. 523

родовъ Европы, даже больше Лондона, если считать слободки, которыя во множествѣ были раскинуты вокругъ, особенно за Яузой, и составляли встарину урочища: безъ нихъ онъ занималъ, въ окружности, до 50 нашихъ и 25 тогдашнихъ верстъ (тогда въ верстѣ считалось 1.000 саженей). Издали онъ казался изящнымъ и "бѣлокаменнымъ", благодаря высокимъ городскимъ стѣнамъ и церквамъ, утопавшимъ въ зелени, а также подгороднымъ монастырямъ и дачамъ. Но внутри это было частью большое село, частью азіятскій караванъ-сарай, живописный по своей пестротѣ и безпорядочности.

Москва славилась богатствомъ; но это была лишь горсть толстосумовъ, переведенцевъ (§ 167): прочій же обывательскій людъ кое-какъ перебивался почти однимъ хлібомъ, на который была наложена такса. Въ Москвъ не было и 40.000 домовъ, а жителей не насчитывалось и 200.000; но зато туть встръчались всякія народности, кромь евреевь (§ 183). Дома были раздёлены между собой большими огородами, садами и пустырями, которые начинались отъ самыхъ Спасскихъ воротъ. Это были все скородомы, которые продавались туть же на площадяхъ — богатъйшіе рублей за 25; было не мало и курныхъ избъ. "Сорокъ сороковъ" церквей, которыми москвичи хвастались не меньше, чъмъ Иваномъ Великимъ, Царь-колоколомъ и Царь-пушкой, были крохотными "церквицами", часовнями и крестовыми въ домахъ, да и тъхъ не насчитывалось 300: у татаръ "сорокъ" значило "множество". При церквахъ и монастыряхъ были неогороженныя кладбища, гдъ трупы зарывались такъ, что торчали при дождъ. Узкія улицы перепутывались въ безпорядкъ: и теперь сохранились Кривые и Тупые переулки. Грязь на нихъ стояла невылазная: мъстами протягивались мостки, чтобы не утонуть въ ней; даже женщины ходили въ огромныхъ сапожищахъ. Мостовыя попадались редко; и это были набросанныя, несвязанныя между собой, круглыя бревна, ходившія подъ экипажемъ, какъ фортепьянныя клавиши. На ночь по концамъ улицъ устраивались, изъ такихъ же брусьевъ, рътетки и рогатки, въ предупрежденіе разбоевъ и пожаровъ, которые и при Михаилъ случались чуть не каждую недвлю и иногда истребляли заразъ треть

конца четвертаго періода (§ 181), которому недостаєть только креста между головами. Въ правомъ углу нѣмецкая надпись: "Москва, русская столица великаго царя".

торода. Но стрёльцы, караульщики и "огневщики", обязанные никого не пропускать безъ фонарей, сами были бичами обывателей. Отъ нихъ, также какъ и отъ воровъ, проходу не было: они били, грабили, безъ дёла таскали народъ въ тюрьму. Имъ помогали голодные и оборванные холопы, которыхъ бояре держали у себя сотнями, почти ничего не тратя на нихъ. А днемъ обывателей давили кучи верховыхъ, колымагъ (ихъ было до 300) и боле тысячи одичалыхъ извощиковъ: взда была отчаянная—съ крикомъ, гикомъ и увёчьями. Да и вся жизнь Москвы была такова, особенно на крестцахъ, куда иностранцы боялись и показываться, хотя тамъ ставились всегда кресты и даже часовни. Только въ полдень она принимала приличный видъ: вся столица обедала и затёмъ "отдыхала", т.-е. почивала.

Вотъ два главныхъ узла этой жизни. Знатное, прильнувшее къ Верху средоточіе Кремля и всей государственности древней Руси составляла Ивановская площадь, которая сохранилась до сихъ поръ. Маленькая, неправильная, грязная, она всегда была полна народу, шума и гама. Здёсь быль клубъ царедворцевъ, чиновниковъ и особъ, скликанныхъ на Верхъ, холопы которыхъ стояли тамъ же съ верховыми конями и колымагами. Они болтали о придворныхъ и приказныхъ новостяхъ. Надъ ними гудёль большой благовёстникъ (§ 181), а подлё дьякъ вычитываль царскіе указы громогласно, "во всю ивановскую". Площадь служила и маклерскою конторой: "площадные подъячіе", которыхъ брали и въ "послухи" (свидътели), писали, въ палаткъ, купчія и челобитныя, а больше всякія кляузы за взятки, за что ихъ тутъ же съкли нещадно и затъмъ "отставляли отъ площади". А вокругъ площади стояли приказы, гдъ чинились судъ и расправа. Ихъ приговоры исполнялись неподалеку. Тотчасъ за Спасскими воротами шелъ ровъ до Никольскихъ вороть, отдълявшій Кремль отъ Китай-Города. У этого-то рва валялись, на събденіе псамъ, обезглавленные трупы и отрубленные члены и торчали головы на жел взныхъ рожнахъ, работа палачей, которые жили отдёльною слободой. Тамъ стояло 15 церквей "на крови и костяхъ" да "у головъ".

Китай-Городъ былъ тогда, какъ и теперь, сердцемъ Москвы. Это—самый оживленный уголокъ, средоточіе богачей, торговъ и промысловъ: тамъ насчитывалось до 40.000 лавокъ и лавчонокъ. Его Красная Площадъ служила узломъ народной жизни, клубомъ толиы или караванъ-сараемъ. На нее выходили самые шумиые крестцы—Никольскій, Ильинскій и Варварскій, гдѣ стояли без-

москва. 525

мъстные попы и дьяки, поджидая зова служить въ крестовыхъ, а за ними — толпы наемныхъ слугъ; по праздникамъ же здъсь совершались "сатанинскія игры" съ сурнами, бубнами, пфснями, плесканіями рукъ. Между этими крестцами тянулся безконечный Гостинный Дворъ, эта постоянная всероссійская ярмарка для крупнаго торга: для каждаго товара быль свой "рядь". Передъ рядами, посреди площади, "на взлобь в "холма, возвышалось б влокаменное Лобное Мъсто, огороженное деревянною ръшеткой, которая запиралась жельзнымъ засовомъ. Это-всероссійская каедра, а также наша Голгова, построенная по образцу іеруса-лимской. Это "взорное", всёмъ видимое, мёсто называли свя-щеннымъ и "царскимъ". Здёсь москвичи собирались на вёче, нарекали, а иногда и ссаживали царей (§§ 132, 137, 139, 143). Здёсь патріархъ совершаль шествіе на осляти (§ 178), принималь привозныя святыни, возносиль молитвенныя пъснопѣнія да преподавалъ благословеніе и крестное осѣненіе царю и народу, а царь "оказывался" народу, говорилъ съ нимъ (§ 122), "объявлялъ" наслъдника. Здъсь же возглашались царскіе указы, "кликали кличь" къ походу, объявляли смертные приговоры передъ "Вратами правды", какъ назывались Спасскіе ворота, гдѣ начинался роковой ровъ. По всей Красной Площади были разбросаны будочки, шалаши, скамьи, лари съ мелочнымъ товаромъ, съ калачами, снёдью, квасомъ, сусломъ, а также "кружалы" (кабаки), печуры и выносные "очади", на которыхъ блинники пекли блины, оладьи и лепешки. Тутъ торговало много бабъ; стояли "на выставкъ" и нарядныя дъвки.

На площади киштъть всякій людъ, какъ дѣловой, такъ и праздношатающійся, и сновали до 200 извозчиковъ. И здѣсь-то бросалось въ глаза все убожество столицы Руси. Всюду нищіе, юродивые, леженки, калѣки, которые тянутъ своего заунывнаго Лазаря и Алексѣя-Божія человѣка. Подлѣ нихъ пищатъ голодные "богданы" — подкидыши, вывезенные сюда "божедомами" или сторожами "убогихъ домовъ", которые хоронили сиротъ и кормили мірскимъ подаяніемъ "зазорныхъ дѣтей", пока кто-нибудь не возьметъ ихъ къ себѣ. А вотъ, тюремщикъ проситъ на погребеніе запытаннаго тюремнаго сидѣльца, трупъ котораго лежитъ тутъ-же, еле прикрытый, разлагающійся. Его товарищи водятъ голодныхъ и почти нагихъ колодниковъ, съ кляпами во рту: несчастные мычатъ, протягивая руки за милостыней. Показался иностранецъ— и толпа гогочетъ, указывая на него съ криками: "шишь, экая фря!" (фрязинъ). Но хохотъ смѣ-

няется визгами и проклятіями: Едуть бояре въ Кремль. Ихъ аргамаки давять народь, ихъ холопы быють его батожьями. Вдругь крикь: "языковь ведуть!"—и площадь мгновенно пустветъ. Изыки—колодники, лица которыхъ закрыты грязными лоскутами сукна съ прорезями для глазъ: ихъ выводили, въ кандалахъ, чтобы они указывали соумышленниковъ. Закричитъ изыкъ "слово и дѣло", указывая на перваго встрѣчнаго — и невиннаго прохожаго тотчасъ хватаютъ въ заствнокъ.

Но къ концу періода и Москва готова была перейти на новый путь, благодаря иностранцамъ. Въ ней возникали улучшенія, хотя и немногія, но важныя въ смыслѣ измѣненія ея пошлаго (§ 173) вида. Прибавлялось число мостовыхъ и колодцевъ, каменныхъ заборовъ и заставъ. Берега Яузы унизывались мельницами. Завелась даже пожарная команда изъ стрельцовъ, съ бочками, лубками и парусами. При заразъ трупы зарывались тщательно и дома заразныхъ оцфилялись. Тамъ и сямъ, не въ одномъ Кремлъ, возводились палаты съ такими же удобствами, какъ на Верху. Появилась даже царская аптека, откуда иногда выдавались лекарства и частнымъ лицамъ, хотя по особому челобитью, и что подешевле Михаилъ особенно увлекался садоводствомъ. Вопреки русскимъ, которые называли иностранцевъ скотами за разведение съедобныхъ травъ, онъ много потратился на выписку садовыхъ и огородныхъ растенійсалата, спаржи, цвътовъ, въ особенности махровыхъ розъ. При немъ уже привозилось не мало и табаку, который курили до безчувствія, а нюхали даже женщины, такъ какъ онъ "мозгъ прочищаетъ". Въ Кремлѣ, на взгорьѣ у Москвы-рѣки, были разбиты "красные" сады, террасами, на сводахъ, какъ у Семирамиды (Д. И. § 43). Въ нихъ били фонтаны, красовались цвѣты, произрастали арбузы, виноградъ, грецкіе орѣхи, лимоны, даже аптекарскія травы. Сверхъ того, при каждомъ отдѣленіи дворца появились "комнатные" или "что на сѣняхъ" садики. Они были разбиты на гряды и цвѣтники, между которыми извивались забранныя досками дорожки для прогулокъ, а на деревьяхъ висъли клътки съ канарейками, соловьями, даже "папагалами", но больше съ любимицей русскихъ—перепелкою. Тутъ были также прудики, куда подымали воду. При Миханлѣ вырыты и Прѣсненскіе Пруды.

Но больше всего Кремль украсился послѣ розрухи: онъ одинъ напоминалъ Европу, по своему богатству и удобствамъ. Здѣсь было уничтожено много кружалъ, кузницъ, мазанокъ и избушекъ; и на ихъ мѣстѣ поднялись палаты съ иностраннымъ "нарядомъ". Улицы и площади были расширены и выпрямлены, овраги засыпаны; на грязяхъ перекинуты мосты; соборы ограждены надолбами, а дворецъ — рѣшетками. Крѣпость была исправлена и получила внушительный видъ, замкнутая со всѣхъ сторонъ рѣками Москвой и Неглинной да такими "канавами" (рвами), что на нихъ работали мельницы. Она состояла уже изъ двухъ стѣнъ, въ  $2^1/_2$  саж. толщины и до 10 саж. вышины. Онѣ были соединены деревянною кровлей, подъ которой шелъ ровъ; да въ срединѣ его тянулась третья стѣна. На стѣнахъ, уставленныхъ пушками, возносилось болѣе дюжины боевыхъ башенъ, не считая башенокъ съ колоколами. Онѣ были снабжены почти такимъ же количествомъ воротъ, хотя больше глухихъ: проѣзжихъ было только иять, какъ и теперь.

§ 187. Нарядъ жилья. — И въ домашнемъ быту древней Руси господствовали первобытность и убожество въ простонародьѣ, а рядомъ, подконецъ, стремленіе къ удобствамъ и даже къ роскоши, подъ вліяніемъ Запада, которое охватывало Верхъ и оттуда проходило къ вельможамъ, владыкамъ и богатымъ гостямъ.

Мужику было не подъ силу обрядить нутро, т.-е. обставить свое жилье красиво и уютно. Иностранцы удивлялись, какъ ничего-то не было у него въ полутемной избъ, едва освъщаемой волоковымъ оконцемъ да лучиной: только иконы, рогожи да неподвижныя, приросшія къ ствнамъ лавки, которыя служили ему и стульями, и кроватями, гдё онъ спалъ, свернувшись на собственномъ зипунъ, если не забирался на печь. Не то у именитыхъ людей, домъ которыхъ былъ "полною чашей", особенно въ семейныя торжества да въ господскіе праздники, когда производилась всеобщая чистка. Туть гладко выметенный дворь посыпался разными песками, а горницы устилались коврами (на новоселье еще травой) да яркоцвътными, златотканными наоконникамя и полавочниками, которые свѣшивались до полу. Онѣ сіяли отъ "паникадилъ" и стѣнныхъ "пандаловъ", съ затѣйливыми "висюльками" изъ метала, кости или хрусталя, гдв горвли восковыя, хотя и тоненькія свічи, тогда какъ обыденнымъ освівщеніемъ служили, даже на Верху, сальныя свічи въ слюдяныхъ узорчатыхъ фонаряхъ или въ мѣдныхъ "ношникахъ". Горницы оглашались щебетаньемъ комнатныхъ птицъ и благоухали разною "вонью" — курительными свъчками, ладаномъ, розовою водой и ячнымъ пивомъ, а иногда и "ароматами" или "водками", которыя покупались въ царской аптекъ и поливались на жаровеньки.

Въ горницахъ выставлялся на показъ весь "хоромный нарядъ". Правда, и тутъ еще пахло первобытностью: вкусы во всемъ отличались устойчивостью. Дёло все еще было въ количествъ и объемистости вещей. Роскошь попрежнему проявлялась, главнымъ образомъ, въ предметахъ вооруженія да выпивки, которые доставлялись арабами, татарами, греками и отчасти нъмцами. Да и тъхъ было немного: золото и серебро, которыя на Западъ были дороги только до открытія Америки, у насъ до конца періода цінились почти въ 10 разъ выше, чімъ теперь. Все обиходное частью дёлалось дома, большими количествами, частью пріобреталось оптомъ, годовыми запасами, тогда какъ бѣднякъ покупалъ на рынкѣ по мелочамъ въ три-дорога. Это грузное имущество все еще хранилось въ напоминавшихъ кочевки доморощенныхъ ларяхъ и погребцахъ, куда "ходили" только сами хозяева, да въ бочкахъ, кадяхъ и лукошкахъ, въ берестяныхъ буракахъ, ситахъ и решетахъ, въ татарскихъ сундукахъ, чемоданахъ и шкатулахъ, въ польскихъ скрыняхъ, въ греческихъ "коробъяхъ", деревянныхъ и лубочныхъ, а украшенія—въ дорогихъ ларцахъ, переходившихъ по насл'ядству.

Но въ хоромахъ, палатахъ и на Верху весь нарядъ принималь подконець болже богатый, затёйливый и отчасти новый видъ. Если и здъсь первое мъсто занимали образа, особенно Богородица и Николай Угодникъ, которые ставились даже въ висячихъ колыбеляхъ, надъ кроватью, въ амбарахъ, и дарились пріятелямъ, зато они стали чрезвычайно нарядны. Они блистали дорогими окладами, "привъсами" (крестиками, старыми гривнами, червонцами, золотыми цъпями, серьгами и перстнями), лентіями (полотенцами), рясками (жемчужными нитями) и пеленами, которыя унизывались если не драгоц вными камнями, то "дробницами" — металическими блестками. Передъ ними горъли лампады и восковыя свъчи, раскрашенныя, золоченыя, тяжелыя: на свадьбахъ свъча жениха доходила до 3 пудовъ Иконы завъшивались узорчатыми убрусцами. Къ Святой ихъ мыли грецкимъ мыломъ и губками, нето мѣняли на новыя. У богачей "крестовая" была краше иной церквицы. Въ ней стоялъ цълый иконостасъ: при каждомъ событи въ семь прикупалось особое "моленіе". Туть же красовался резной аналой, съ книгами въ богатыхъ окладахъ, и всякія четки - ременныя, костяныя, янтарныя, изъ камней самоцейтныхъ.

Мебель отличалась вычурностью, яркостью и пестротой, но была бъдна формами. Кругомъ стънъ тянулись древнія неподвижныя лавки, съ неизбъжнымъ "коникомъ" — лавкой у входныхъ дверей, въ видъ рундука или длиннаго ларя, въ которомъ хранилась одежда. Ихъ покрывали войлоками, тюфяками, а сверху-сукномъ. Были и свободныя скамьи, длинныя и иногда широкія, на которыхъ спали, подославъ войлокъ, матрацъ или шкуру. Но уже встрвчались парадныя кровати, съ камчатнымъ "небомъ", съ нъсколькими огромными перинами и подушками изъ лебяжьяго и чижоваго пуха: на нихъ влёзали по "колодкамъ" (скамеечкамъ). Убранныя золотомъ, жемчугомъ, шелками, коврами, соболями, онъ завъщались изъ рода въ родъ. "Стулья" (кресла) встръчались только на Верху; изъ нихъ славились "выходныя", похожія на тѣ троны Михаила и Алексѣя, которые хранятся въ Оружейной Палатъ и до сихъ поръ употребляются при коронаціяхъ. Въ хоромахъ стуломъ служилъ "столецъ" — табуретъ. Столы были длинные и узкіе, крашеные, иногда ръзные и на точеныхъ ножкахъ. Они покрывались сукномъ, а при торжествахъ-золотными коврами, атласомъ и бархатомъ. Изръдка встръчались столики, украшенные камнями и пестрыми кусочками; на нихъ разставлялись дорогія безділушки, въ родіз выпуклыхъ видовъ, калейдоскопа, подзорной трубы, фигурокъ, все хитрости и ръдкости Запада: у царя лежали серебряныя "свистълка, зуботычка и уховертка". Женская уборная была полна дорогими мелочами. Туть въ затъйливыхъ ларчикахъ и шкатулочкахъ, украшенныхъ финифтью, а иногда и камнями, хранились: дорогія опахала изъ перьевъ, харатьи или атласа, а главное — бѣлильница, румянница, клеелница, суремница, ароматница, баночки, боченочки, чашечки, тазики и "фарфурныя скляницы" съ итальянскими притираньями, ароматами, бальзамами (помадами), душистыми грецкими и индъйскими мылами. А подлѣ виднълись рѣзные гребни и гребенки, иногда изъ слоновой или моржевой кости, съ одной стороны частые, съ другойръдкіе; случались и "щети". Туть же встръчались зеркала, которыя были дороги, заграничныя, и слыли еще неприличною, слишкомъ свътскою вещью. Они были только ручныя, маленькія, изъ хрусталя или булата (желъза), завернутыя въ чахолъ или "готовальню" (футляръ).

Столь же рѣдки были картины на стѣнахъ и часы. Карманные часы только подносились иностранцами въ подарокъ царю, вмѣстѣ съ обезьянами, попугаями и другими рѣдкостями.

Да и тв не годились. У насъ придерживались еще допотопнаго, византійскаго л'втосчисленія и изм'вренія времени, связаннаго съ церковью. Годы считались отъ сотворенія міра (5508 л. до Р. Х.). Стиль былъ старый, по юліанскому календарю, который уже отставалъ на 10 дней отъ исправленнаго новаго или грегоріанскаго (Н. И. § 52). Годъ начинался съ 1-го сентября. Часы делились на денные и ночные. Такъ какъ вставали чуть свъть, а ложились спать съ закатомъ солнца, то часъ восхода солнца считался 1-мъ часомъ дня, а часъ заката-1-мъ часомъ ночи; и каждыя 2 недёли менялось количество денныхъ и ночныхъ часовъ. Но башенные часы явились у насъ уже въ 1404 г., впрочемъ только для Верха. А къ концу четвертаго періода было уже нѣсколько часовъ въ Кремлѣ: главные, съ "перечасьемъ" (съ музыкой), помѣщались на Спасской башнь. Такіе же часы были уже въ каждомъ городъ и почти въ каждомъ монастыръ.

§ 188. Нарядъ человъна. — Подобно жилищу и хоромному наряду, нарядъ русскаго человъка четвертаго періода, въ основъ, быль первобытень (§§ 31, 70) и одинаковь вездъ до того. что даже названія почти одни и тѣ же отъ Верха до избы. Туть простонародье и именитые люди различались между собой только количествомъ, богатствомъ и пестротой одъянія, въ особенности же украшеній.

Въ основъ всей одежды лежало простое "платно, полотнище" — длинный и широкій кусокъ холста, безъ "стана" (таліи), часто даже не разръзанный на полы и лишь разставленный кое-гдъ клиньями да "ластовицами". У мужика платье и состояло главнымъ образомъ въ холстѣ, который назывался у богатыхъ людей "бѣлою казной" (бѣльемъ), а затѣмъ—изъ "кра-шенины" (крашеная дерюга) и "сѣрмяги" (толстое сѣрое сукно). Оно было такое же, какъ изначала и какъ теперь. Только рубахи или "рубы" укоротились и чаще расшивались красною пряжей по подолу и косому вороту, на ластовкахъ и "зарукавьяхъ" или "запястьяхъ", которыя превратились потомъ въ обшлага рукавовъ. Онъ подпоясывались "опояской" или цвътнымъ пояскомъ, въ веревочку, и выпускались поверхъ "портовъ" имя, которое означало прежде вообще платье и даже ткань (§ 70), а теперь — штаны изъ холста или сермяги. На это бълье надъвались, одно на другое, два нижнихъ платья, зипунъ и кафтанъ, и одно верхнее-тулупъ. Они соотвътствуютъ камзолу или жилету, сюртуку или фраку и плащу, шинели или шубъ. Узкій и короткій зипунъ изъ сѣрмяги или крашенины служилъ домашнимъ платьемъ. Выходнымъ платьемъ былъ татарскій кафтанъ или армякъ, родъ халата, съ полами, которыя запахивались одна на другую, и съ рукавами до земли, которые замѣняли и перчатки, а у лихихъ людей служили складомъ уворованнаго, камней и кистеней. Тулупъ—нагольная шуба, или непокрытая овчина, которая надѣвалась въ непогоду шкурой вверхъ. На головѣ мужикъ носилъ татарскій островерхій "колпакъ", лѣтомъ бѣлый поярковый (войлочный), зимой—изъ овчины. На рукахъ у него зимой появлялись кожаныя рукавицы. А на ногахъ были изначальные лапти да портянки, а зимой—суконныя онучи, иногда даже кожаная подошва на ремняхъ.

У именитыхъ людей рубаха была шелковая, красная, съ богатымъ узорочьемъ даже на груди, въ особенности же щеголявшая "сорочкой", какъ называли "ожерелье" или воротникъ, который пристегивался дорогими запонами и далеко выпускался: онъ былъ расшитъ золотомъ, унизанъ жемчугомъ. Красой наряда были также шелковые или бархатные пояса, усыпанные каменьями, бляхами въ чеканныхъ фигурахъ и "висюльками" (брелоки); они переходили изъ рода въ родъ по завъщанію. Пояса нерѣдко замѣнялись восточными ремнями длиной до 6 аршинъ, въ богатомъ наборъ, и татарскими "кушаками" изъ разноцевтныхъ и разноузорныхъ полосъ, съ дорогими вистями. А за поясомъ быль заткнуть ножь въ рѣдкостной оправѣ. Порты у богачей дълались изъ краснаго или желтаго сукна, шелка и атласа и кроились покороче, чтобы выказать сапоги, въ которые они затыкались. Сапоги, съ голенищами до колвнъ, съ каблуками на гвоздяхъ, иногда серебряныхъ, и на желъзныхъ подковкахъ, приготовлялись изъ кожи, юфти, персидского сафьяна и даже бархата. Они были всякихъ цвътовъ, но больше красные, и уснащались узорочьемъ, галунами, иногда жемчугомъ и ка-меньями. Щеголи носили также татарскіе "чоботы" — полусапожки съ длинными, загнутыми кверху носками; подконецъ появились столь же нарядные татарскіе башмаки, а съ нимиу кого сафьянныя наговицы, у кого шерстяные и шелковые чулки, зимой на мѣху. Но чулки были дороги: ихъ привовили изъ Германіи.

Платье у господъ отличалось подобнымъ же богатствомъ. Дороги были даже зипуны, которые шились часто безъ рукавовъ, какъ поддевка. Но особенно заботились о выходномъ кафтанѣ, который иногда назывался поперсидски "сарафаномъ".

Онъ делался изъ легкой шелковой матеріи, обыкновенно изъ тафты, а зимой—на лисьемъ мѣху. Онъ былъ "становой", съ перехватомъ, узкій, до колінь, съ сборчатыми рукавами до земли, которые иногда кроились изъ другой матеріи. Застегивался онъ сначала татарскими завязками—кистями и снурками, потомъ петлями и пуговицами; но у горла былъ открытъ, чтобы показать богатую сорочку. Весь кафтанъ унизывался шитьемъ, украшеніями и "подпушками" — кусками изъ матеріи другаго цвъта. Но главнымъ щегольствомъ былъ "козырь" высокій до ушей, гордо стоявшій на затылкі воротникъ изъ бархата или парчи, весь расшитый и усыпанный жемчугомъ и каменьями: иногда его называли "обнизью" или низаннымъ ожерельемъ. Онъ приготовлялся отдёльно и пристегивался дорогими запонами. Особаго рода кафтанами были персидская ферязь и татарскій тегиляй (§ 160), на которомъ красовалось до 70 дорогихъ пуговицъ. Въ тегиляяхъ пускались въ путь, повъсивъ на грудь перевязь съ сулеей и заткнувъ за поясъ ножъ и ложку. Зимой употреблялись еще разныя фуфайки — греческая "фофудья" или теплая одежда. Шубы, эти широчайшіе мътки съ безконечными рукавами, служили главною выставкой богатства и тщеславія: ихъ дарили низшимъ "съ своего плеча"; въ нихъ потёли въ комнатахъ для показу. У богачей, обладавшихъ соболями, горностаями да чернобурыми лисицами, верхомъ щегольства было показать товаръ лицомъ — надъть нагольную шубу, одинъ мѣхъ, безъ украшеній. Остальныя шубы — бобровыя, куньи, песцовыя, бёличьи, медвёжьи, наконецъ, волчьи и заячьи, но съ дорогими воротниками - покрывали сукномъ, шелкомъ, атласомъ, бархатомъ, парчей, уснащали богатыми пуговицами или шнурами съ кистями, снабжали поповскими рукавами. . Тътомъ верхнею одеждой служили однорядка, опашень и особенно охабень — широкій плащъ до пятъ изъ дорогой матеріи, съ длинными рукавами и съ отложнымъ воротникомъ до таліи, который украшали, какъ козырь. Подобный же плащъ, но безъ рукавовъ, иногда подбитый дорогимъ мѣхомъ, кокетливо накинутый на плечи, назывался епанчей (§ 31) и служиль къ украшенію молодцовъ, дёлавшихъ проёздку на народё. Епанча попроще, изъ сукна или верблюжьей шерсти, иногда съ капишономъ, употреблялась въ дорогѣ: она напоминала татарскую бурку съ башлыкомъ.

Но главнымъ дёломъ былъ головной уборъ — вещь самая видная, когда человёкъ служитъ "болваномъ", вёшалкой, для

показа нарядовъ и выставки чванства. "По Сенькъ шапка": по ней сразу узнавали чинъ и породу. Чѣмъ выше шапка, чѣмъ дороже она, тѣмъ важнѣе человѣкъ. Если всякій "сверчокъ зналь свой шестокъ", одвался въ приличное его званію платье, не побуждаемый къ тому никакимъ закономъ, то иногда спъсь заставляла москвича нарядиться не въ свое платье и снести за то названіе "вора". Но шапочныхъ обычаевъ никто не дерзаль коснуться. Считая, какъ на Востокѣ, особымъ достоинствомъ и приличіемъ кутать свою голову, русскіе заимствовали преимущественно оттуда разные виды шапокъ. Почти не разставались съ татарскою "тафьей", похожей на "скуфью" духовенства: въ этой шапочкъ, покрывавшей только маковку, ходили въ горницахъ, неръдко сидъли въ гостяхъ. Она расшивалась узорочьемъ, а неръдко и унизывалась жемчугомъ. Иногда носили низкую шляпу, вродъ котелка, но съ мъховымъ "околомъ" и съ цвътнымъ верхомъ изъ сукна. Но самымъ обыкновеннымъ покрытіемъ головы, даже у царей, служилъ колпакъ, такой же, какъ у мужика, только изъ атласа, бархата или парчи и богато убранный по околу, а зимой подбитый дорогимъ мѣхомъ; чтобъ насадить побольше украшеній, на немъ дълались иногда разръзы спереди и сзади.

Предметомъ всеобщей зависти была "горлатная" или "душчатая" шапка, которая служила знакомъ отличія: она была принадлежностью однихъ царей и думцевъ; лишь при особыхъ торжествахъ дозволялось явиться въ ней и извѣстнымъ дворянамъ, дьякамъ, иногда и гостямъ; она не снималась даже передъ государемъ. Въ противоположность колпаку, горлатка, подобно клобуку, шла раструбомъ кверху и была длиной въ локоть: иностранцы называли ее "башней". Она была вся мѣховая, и именно изъ "горлъ" или "душекъ" соболей и чернобурыхъ лисицъ; а верхъ бархатный или парчевой. Спереди иногда дѣлалась прорѣха для украшеній, нето насаживалась запона—кокарда изъ каменьевъ, съ султанчикомъ изъ бѣлыхъ перьевъ или изъ жемчужныхъ зеренъ. Въ горлаткѣ сидѣли даже за званымъ обѣдомъ, причемъ подъ нею были иногда и колпакъ, и тафья. Дома она красовалась на виду, напяленная на расписной "болванецъ".

Такой головной уборъ требовалъ короткихъ волосъ. Люди всѣхъ званій, за исключеніемъ духовенства, подстригали ихъ, именитые, потатарски, стриглись подъ гребенку, иногда даже брили волосы. Только при траурѣ да въ опалѣ отращивали

ихъ. Зато борода уцълъла въ своей первобытной красъ. Чъмъ длиннъе и окладистъе была она, тъмъ почтеннъе человъкъ: "по бородъ — апостолъ". Вцъпиться въ бороду значило тоже, что въ Европъ — дать оплеуху. У кого не росла борода, тотъ считался лихимъ человъкомъ. Правда, и она подвергалась опасности, подъ западнымъ вліяніемъ. При Иванъ III начинали бриться; Василій III самъ обрился, въ угоду своей женъ-литвинкъ. Но духовенство возстало, и Стоглавый соборъ спасъ бороду (§ 123). При Годуновъ и особенно при Лжедимитріъ I опять начали-было бриться, но соблазнъ снова былъ прекращенъ такими властями, какъ Палицынъ (§ 141), объявившій бритье бороды "ересью".

Борода и горлатка придавали особый почетъ и степенность человѣку, приближая его къ церковникамъ. Оттого дорожили и палками, которыя даже назывались "посохами". Это были длинныя дубинки, какъ у владыкъ, съ дорогими кистями, съ перламутровыми, чеканными и точеными набалдашниками: ими щеголяли, какъ туранцы Вавилона (Д. И. § 28). Впрочемъ, мужчины кокетничали даже рукавицами изъ сафьяна и бархата, съ золотымъ узорочьемъ, изрѣдка и перчатками (§ 70), а также платками изъ тафты, съ дорогими бахромками. Но платки держали въ шапкахъ и только мяли ихъ въ рукахъ для показу, а сморкались больше пальцами, вытирая ихъ, за столомъ, о полотенце.

Главнымъ же щегольствомъ, а также сберегательною кассой, наслёдственнымъ капиталомъ, служили украшенія, на которыя никто не скупился издревле (§ 12). Сюда относятся, прежде всего, пестрота и яркость цвътовъ, въ особенности краснаго съ "червчатымъ" (фіолетовымъ) отливомъ, которымъ щеголяли даже рясы церковниковъ: царь приказывалъ боярамъ, при торжествахъ, облекаться въ самыя яркія од'янія. Всюду ставили цвътныя ластовицы, подпушки, "вошвы", нашивки, прошвы, проймы или прорфхи, кружева изъ паволокъ (§ 31) Греціи (парча, червленица или багряница, штофъ, аксамитъ), изъ шелковъ Востока (камка, объярь, тафта, атласъ, бархать). Всюду проходило узорочье цёлою чащей всевозможныхъ рисунковъ. Но важнъе всего украшенія изъ драгоцънностей. Ихъ совали и низали повсюду, безъ всякаго вкуса и порядка; для нихъ дълали проръзы въ ненадлежащихъ мъстахъ; и запястья превращались иногда въ "обручи" (браслеты). Сорочки, ожерелья и козыри, пояса, сапоги, шапки и палки,

также какъ иконы, оружіе и лошади, — все обвѣшивалось золотыми кружевами, бахромами и кистями, бляхами, "цатами или цацами" (бляшки), даже монетами, а больше всего — бисеромъ и жемчугомъ, который часто ниспадалъ рясками (§ 187). Затъмъ были въ большомъ употреблении драгоцънные камни, въ особенности лалы (§ 124), изумруды и сердолики, но вообще плохіе: русскіе мало знали въ нихъ толку. А надъ этими украшеніями сіяли дорогія запоны и пуговицы, не меньше дюжины на платьъ, которыя носили кучу названій, по виду и роду работы, и бывали величиной съ яйцо. На шев висвли греческія "мониста" — золотыя кольчатыя цёпи, съ крестами и гривнами. Въ ушахъ у мужчинъ висъли длинныя серьги. На рукахъ у нихъ иногда не было видно пальцевъ отъ дорогихъ перстней, на которыхъ выръзывались также печати. Среди нихъ терялось скромное обручальное кольцо; но зато оно никогда не снималось, и приходилось распиливать его на ожир'ввшемъ пальцѣ.

Въ одеждѣ, какъ и въ пищѣ, противоядіемъ роскоши и чванству былъ постъ, который налагался добровольно по поводу смерти въ семьѣ. "Скорбное" платье или трауръ состояло въ простенькомъ одѣяніи, вродѣ мужицкаго, притомъ "смирныхъ" цвѣтовъ — чернаго или синяго, напоминая монаховъ, съ ихъ самодѣльными "власяницами". Но тутъ вдавались въ другую крайность: нерѣдко носили поношенную, заплатанную и даже изодранную одежду. Сверхъ того, при траурѣ было обязательно "быть въ волосахъ", т.-е. отращивать волосы, какъ у иноковъ, тогда какъ женщины, напротивъ, остригали ихъ.

Женскій нарядъ походилъ на мужской и носилъ почти тѣ же названія: нерѣдко мужское платье передѣлывалось съ женскаго. Но рубаха была длинная и съ такими же рукавами, а порты замѣнялись "понявой" или "исподницей"—холщевою юбкой. Зипуну и кафтану соотвѣтствовали "лѣтникъ" или сарафанъ изъ крашенины и "сѣрникъ" изъ сѣрмяги. Зимой надѣвался обыкновенный тулупъ. Бабы носили на головѣ платокъ, подвязанный подъ подбородкомъ, дѣвки—повязки съ длинными концами на спинѣ, въ лентахъ, а иногда кокошники изъ коры, въ видѣ короны. Крестьянки щеголяли иногда чоботами, въ особенности же серьгами, мѣдными и изрѣдка серебряными. Вообще у нихъ попадались такіе хорошіе наряды, какихъ не встрѣтишь теперь.

У богатыхъ рубахи или "шубки" бывали цвѣтныя, съ

рукавами до 7 аршинъ длины и съ дорогими поясами. Лѣтники дѣлались изъ тафты, съ поповскими рукавами; спереди разрѣзъ, застегнутый до горла; назади пристегнуто богатое ожерелье. Лѣтникъ убирался узорочьемъ и вошвами, а зимой подбивался мѣхомъ. Опашень и охабень, съ рукавами до пятъ, связанными на спипѣ, но съ прорѣзями въ нихъ для рукъ, застегивались отъ пятъ до горла дорогими пуговицами и щеголяли ожерельями, покрывавшими всю спину и грудь. Зимой они подбивались мѣхомъ и назывались "тѣлогрѣями". Шуба походила на мужскую; но здѣсь часто употреблялся кошачій мѣхъ. При торжествахъ, сверхъ платьевъ накидывалась роскошно убранная "подволока" или шелковая мантія; а подъ лѣтникъ поддѣвали застегнутую до земли ферязь. Обувь была также мужская, но болѣе богато убранная, и съ такими высокими каблуками, что носки едва касались земли: нельзя было ходить скоро.

Женщины гораздо болве мужчинъ обращали внимание на головной уборъ, такъ какъ щеголяли большими волосами. Только девочкамъ низко стригли волосы, какъ и мальчикамъ, для ихъ же рощенія. Дівушки же распускали волосы по плечамъ, иногда завитые, а больше заплетенные въ одну или двъ косы; а надъ ними прилаживали вънцы, въ видъ теремовъ, съ богатыми рясами и поднизями. Внъ дома, онъ надъвали плоскіе колпаки съ мъховымъ околомъ, а иногда "столбунцы" (родъ горлатокъ), изъ-подъ которыхъ падали на спину косы съ красными лентами, — знакъ дъвственности. Замужнія женщины, напротивъ, тщательно прятали волосы, собирая ихъ подъ "повойникъ" — шапочка раструбомъ кверху, съ подзатыльникомъ, богато убранная камнями и переходившая по наслёдству. Она называлась еще "подубрусникомъ: " ее искусно повивали убрусомъ - бълымъ полотенцемъ, которое закрывало уши и подвязывалось подъ подбородкомъ; его концы унизывались жемчугомъ. Сверхъ убруса накидывался "волосникъ" — золотая сътка, которую назвали потомъ чепцомъ, такъ какъ она дълалась въ "цъпки" или чепки. А когда выходили изъ дому, надвали еще колпакъ, поменьше мужского, съ мёховой опушкой. При торжествахъ, повойникъ замёнялся кикой (§ 186), которая соответствовала девичьему венцу. Этоочень дорогой кокошникъ, изъ-подъ котораго ниспадали, по вискамъ, до плечъ, рясы изъ жемчуга и каменьевъ, а на лобъ свъшивалась "поднизь" — золотая сътка, низаниая жемчугомъ. Сверху надъвалась бълая поярковая шляпа, съ полями и съ длин-

ными красными снурками назади, а иногда и горлатка. Въ дурную погоду появлялся еще мъховой каптуръ (капоръ), какъ называлась и попона на конъ. Его именовали и треухомъ, такъ какъ онъ покрываль уши и еще затылокъ. Наконецъ, выходя изъ дому, женщина покрывала лицо восточною "фатой"—прозрачною, унизанною жемчугомъ, бълою тканью, которая завязывалась у подбородка. Женщинъ неприлично было сморкаться пальцами. У нея были простые "платочки", кромъ парадной шолковой "ширинки", убранной узорочьемъ, жемчугомъ, дорогими кистями и бахромами. Подконецъ появились даже зонтики, которые, поазіятски, носили холопки надъ госпожами.

Вообще женщина, за исключениемъ головного убора, щеголяла нарядами меньше, чёмъ мужчины; но украшенія значили у нея больше. Съ своею головой, закутанной какъ копна, она была настоящимъ "болванцемъ". На ней висѣли безъ конца цівночки съ крестиками, цівни съ большими финифтяными образками, монисты изъ бусъ, гранатъ и монетъ, ожерелья и запястья съ каменьями, запоны и пуговицы, обручи, дорогія "занозки" (булавки), перстни и длинныя серьги съ "искрами" (мелкими камушками). Все это было такъ тяжело, что, послѣ китайскихъ церемоній, у несчастной больли ноги не меньше, чъмъ голова отъ убрусника, а отъ серегъ—уши, которыя женщины даже сами вытягивали, такъ какъ длинныя уши считались красотой. Въ приданое везли въ домъ жениха возы съ большими сундуками, въ томъ числѣ иногда болѣе пуда "ссыпного" жемчуга для поправки нарядовъ.

Нарядъ человѣка имѣетъ важное значеніе въ исторіи (Д. И.

Введ. § 10). Въ немъ, какъ и въ манерахъ, отражается воспитаніе, внішнія вліянія, отчасти даже умоначертаніе народа: онъ тъсно связанъ съ обрядовою стороной жизни. Покуда общество живетъ уединенно, онъ очень устойчивъ, въ особенности головной уборъ; затъмъ ни въ чемъ такъ сильно, какъ въ немъ, не проявляется подражательность, въ видъ быстрой смъны модъ. Чёмъ дальше въ первобытность, тёмъ болёе одинакова одежда у всёхъ народовъ, а также у мужчинъ и женщинъ, и тъмъ ближе она къ облаченіямъ, которыя вездъ сохраняются упорнымъ пережиткомъ. Первоначально это - мътокъ или восточный халать, лишенный изящества и удобствь, отнимающій свободу движеній, годный для лежебока. Его щегольство состояло въ одной показности — въ пестротъ шута, въ блескъ, яркости красокъ и въ побрякушкахъ дикаря. Всъ эти черты ясны въ нарядѣ древней Руси, который остановился отчасти на первобытно-славянскихъ основахъ, а больше заимствовалъ изъ Византіи и особенно съ Востока всѣ мелочи и самыя названія. Онъ—тотъ же Василій Блаженный (§ 181): тяжелое, ярко-пестрое смѣшеніе разныхъ пошибовъ и стремленіе брать количествомъ, а не качествомъ. Бѣдный покроями, онъ отличался у богача только тѣмъ, что обращалъ человѣка въ "болвана" для висюлекъ, узорочья и кричащихъ цвѣтовъ. И все это только для показа, изъ одного чванства: на торжествахъ, подъ пышнымъ нарядомъ, который иной оголтѣлый дворянинъ бралъ напрокатъ, скрывалось неопрятное бѣлье; въ будни и подомашности, даже вельможа ходилъ въ обноскахъ съ жирными пятнами и убогими заплатами, которыя одобрялись по тогдашнимъ понятіямъ о бережливости.

Черты первобытности въ нарядѣ древней Руси поражали иностранцевъ, какъ самое видное ея отличіе: они любили описывать и изображать нашу одежду, какъ диковину 1). Такъ смотрѣли даже нѣмцы, — народъ тогда наиболѣе отсталый въ Европѣ, въ нарядѣ котораго было сходство съ московскимъ, и даже встрѣчались прямо "сарматскія" моды (Н. И. § 59). Льнувшій къ Россіи славянинъ, но воспитанникъ Рима, Крыжаничъ, говорилъ: "Русская одежда некрасива. Она мѣшаетъ достоинству, свободѣ, непринужденному движенію человѣка, производитъ впечатлѣніе рабства, стѣснительности, безпомощности. У русскихъ нѣтъ кармановъ: они прячутъ ножи за го-

<sup>1)</sup> Таковъ прилагаемый рисунокъ, взятый изъ Олеарія, въ немного уменьшенномъ видъ. Онъ даетъ понятіе о всъхъ главныхъ покрояхъ русской одежды конца четвертаго періода. Первымъ справа изображенъ мужикъ съ короткими волосами, въ армяки, съ колпакомо въ рукахъ. Подлё него боярскій добрый молодецъ въ охабию съ завязками, въ сапогахъ и колпакъ съ мъховымъ околомъ; на шев монисто изъ бусъ. За нимъ дъвица, съ косой, кончающеюся лентами, въ лютникъ и плоскомъ колпакъ съ мъховимъ околомъ. Далъе слъдуеть мать съ ребенкомъ. Она также въ летнике или сарафане; а на голове кика съ рясками и поднизью. Подлѣ нея молодуха въ застегнутомъ отъ пять до горла опашню, къ которому прилажено богатое ожерелье; на головъ такой же колиакъ, какъ у дъвицы, только болве скромнаго вида. Далве стоить богатыремь "самъ", господинъ, вельможа. Онъ во всемъ парадъ-въ ферязи съ богатымъ козыремъ, а на головъ горлатися шапка во всей ея красъ. За нимъ бояринъ попроще, а можетъ быть, и гость именитый, въ богатой шубъ на дорогихъ застежкахъ и въ шляпъ на мъху. Послъднимъ слева на нашемъ рисунке приткнулся скромный инокъ во власяницю, на которую накинута ряса, и въ монашескомъ клобуки, или покрываль сверхъ камилавки; въ рукахъ у него четки.

ленища, носовые платки въ шапки, а деньги — въ ротъ". На Западѣ, къ концу періода, въ нарядѣ ясны слѣды свѣтскости, личности, свободы и изящества (H. U. § 120). У насъ же задерживались даже робкія попытки сбросить здѣсь гнетъ глубокой старины и церковности. Но онѣ были, и не прекращались, какъ на Западѣ, и опять подъ его вліяніемъ, предвѣщая близкій переворотъ. Сама борода подвергалась опасности



Русская одежда. 1636 г.

при Иванѣ III и особенно при Василіѣ III, когда щеголи даже завивались, румянились и чванились легкими, узкими сапожками. Годуновъ былъ плѣненъ внѣшностью Запада: его жену сопровождали, на гуляньѣ, боярыни верхами на коняхъ. Дворъ Марины совсѣмъ былъ европейскій: бояре даже вдругъ стали пестрить свой языкъ полонизмами. Но при Михаилѣ все это было сразу пріостановлено: онъ благоговѣлъ передъ матерью, которая была инокиней стараго закала (§ 148).

§ 189. Пропитаніе человѣна. — Отличительныя черты наряда человѣка древней Руси и его жилья отражаются и въ пропитаніи того времени; только здѣсь старина держалась еще упорнѣе. Въ пищѣ и питьѣ, какъ во всемъ, масса народа была совсѣмъ невзыскательна, хотя находилась въ лучшихъ условіяхъ, чѣмъ нозже (§ 165): она не любила "разносоловъ". Она не была лишена рыбы, мяса, дичи, меда, молочныхъ приправъ, хотя питалась попреимуществу ржанымъ хлѣбомъ: толокно (§ 160), овсяный кисель съ сытой, пшеничная кутья, въ особенности бѣлый калачъ ("калачемъ не заманишь") были лакомствомъ. Но мужика часто мучили неурожаи (§ 149), когда онъ ѣлъ конину, лебеду, липовую кору и даже солому. Пилъ онъ больше квасъ: изготовленіе хмѣльныхъ напитковъ стало монополіей правительства съ Ивана III; крестьянамъ дозволялось варить пиво, медъ и брагу лишь въ особыхъ случаяхъ и въ большіе праздники, послѣ которыхъ кабацкій голова печаталъ оставшееся до другого случая.

Но у людей именитыхъ кухня отличалась количествомъ и богатствомъ, хотя основа ея была старомодная, и вкусъ вовсе не изощрялся. На нее обращалось главное вниманіе посл'в церковныхъ службъ. При отсутствіи политической свободы и идеальныхъ интересовъ, вся общественная жизнь сосредоточивалась въ **Б**дѣ и питьѣ, а строгость обычая возводила ихъ въ неукоснительный обрядь, который вездъ совершался одинаково и быль обязателенъ такъ же, какъ мъстничество: отказываться отъ нихъ, даже упустить малъйшую порядливость, значило оскорбить всъхъ и навлечь на себя большія непріятности. Важны, чинны, длинны и отяготительны были даже обыденные "столы": богачъ много работалъ надъ составленіемъ росписи об'вдовъ на ц'влый годъ, по святцамъ. Цълый торжественный обрядъ представляли собой "столованія" съ гостями или пиры. А они были почти безпрерывны: это -- обязанность при всякомъ семейномъ событіи, въ именины и по праздникамъ. Кромъ того, были сильно распространены братчины (§ 170), которыя въ этомъ и состояли.

У именитаго человѣка пиръ былъ великою службой: честь хозяину, если гостьба была угодлива и толсто-трапезна. Оттого на званыхъ обѣдахъ подавалось до 50 перемѣнъ. Къ нимъ готовились спозаранку: вся семья и сотни домочадцевъ сбивались съ ногъ. На поварнѣ происходилъ цѣлый содомъ между поварами, стряпухами и судомойками, подъ началомъ ключника. "Поваренные", мѣдные и желѣзные, котлы, кострюли и сковороды, черепичные и деревянные горшки и лохани — все наполнялось всякою снѣдью. Изъ подклѣтовъ, погребовъ и чу-

лановъ приносились вороха всякихъ припасовъ, изъ которыхъ больше всего истреблялось масла (въ постъ-конопляное, льняное, горчичное, оръховое и маковое), луку и чесноку: ихъ совали всюду столько, что иностранцевъ тошнило. Но главное въ русской кухнѣ были хлѣбъ да соль: отсюда "хлѣбосольство", какъ первое качество настоящаго православнаго. Хлъбъ-соль участвовала во всякихъ подаркахъ. Во всёхъ концахъ и классахъ Руси пожирались массами всяческія соленія, соленое мясо и особенно рыба — просто соленая, вяленая, копченая, провъсная, вътряная, паровая, подвареная. Въ большомъ употребленіи была и икра разныхъ приготовленій. "Солоницы" царствовали и за столомъ, тъмъ больше, что повара вовсе не солили кушанья: "недосоль на столь, пересоль на спинь"; "пересолить, разносолы" — говорилось и въ нравственномъ смыслъ. Хлѣбъ употреблялся при всякихъ яствахъ и во всякихъ видахъ, отъ каши и ржаныхъ ломтей, которые ѣли и богачи, до толокна и водки, которую называли "хлѣбнымъ" виномъ въ отличіе отъ "винъ" или виноградныхъ напитковъ. Изъ пшеничной муки приготовляли множество блюдъ — разныя каши, кисели и "сдобины", особенно караваи, блины, оладыи, хворостъ, масляные оръшки и проч. Но славою нашей кухни были пироги и пирожки—съ мясомъ, дичью, рыбой, визигой, съ кашей, саломъ, сластями и т. д.: говорилось, даже въ обиду хорошему наряду (§ 185), что "не красна изба углами, а красна пирогами". Любилъ русскій человѣкъ и молочную снѣдь—варенцы, сырники, разныя каши и сыры и т. п. Затъмъ уже шли мясныя кушанья, въ перемежку съ рыбными, а иногда и сливаясь съ ними. Тутъ было и "холодное" (заливныя, студни, особенно солонина и ветчина), и "горячее" или "ушное" (ухи, щи, супы съ пряностями, разсолы или солянки, взвары или соусы). Особенно щеголяли жаркими, и именно бараниной, свининой да курами и гусями, которыхъ подпекали на "рожнахъ" (вертелахъ). Жарили и всякую дичь, отъ зайца и оленя до журавля и жаворонка, и бли ее съ уксусомъ, перцомъ и лимономъ; но ее не очень уважали, кромъ лебедя въ сметанъ. Мужчины мало забавлялись и сладостями — разными взварами съ пряностями, плодами въ меду, рёдькой въ патоке, пастилой, коврижками или пряниками; изрёдка лакомились заграничнымъ сахаромъ и леденцами.

Эта жирная, тяжелая, пряная пища возбуждала сильную жажду, которая утолялась множествомъ доморощенныхъ морсовъ,

березовцовъ (березовый сокъ) и особенно квасовъ-медвяныхъ, ягодныхъ и житныхъ, вареныхъ и сырцовъ. Чай появился подконецъ только на Верху: онъ былъ подаркомъ монгольскаго хана Михаилу. Но важиве всего были хмвльные напитки. Русскіе и на Западв славились своими брагами, пивами и особенно медами, которые варились больше всего по монастырямъ, въ большихъ "пивныхъ" котлахъ, и хранились въ огромныхъ, иногда трехсаженныхъ, бочкахъ. Меды были ставленные и вареные, ягодные, красные, бълые, пръсные, боярскіе и др. Въ нихъ клали пряности "для духу" и дрожжи для броженія. Это наше шампанское было вкусно, но съ ногъ сшибательно: его выдерживали въ засмоленныхъ бочкахъ. Пиво было слабе и съ мутью. Хлебное вино было разнообразно-простое, боярское, двойное; было даже четырежды-перегонное, такое кръпкое, что отъ него умирали. Для женщинъ приготовлялось "сладкое" вино — водка съ патокой. Сверхъ того, было много наливокъ и настоекъ на ягодахъ, пряностяхъ, душистыхъ травахъ, даже на селитръ. Водки пользовались тъмъ преимуществомъ, что ихъ пили безпрекословно во всякое время дня. Къ концу періода у богачей появились виноградныя вина изъ-за границы — церковное, ренское, венгерское, французское, романея, въ особенности же греческое, съ мальвазіей во главъ. Ихъ тоже уснащали пряностями.

Пока готовились всв эти яства и напитки, столовая, а чаще свни обряжались, подъ началомъ дворецкаго, попраздничному, на показъ гостямъ. Столы приставлялись къ лавкамъ, а при многолюдствъ еще располагались рядами. Ихъ застилали скатертями и подскатертниками; на нихъ раскладывали полотенца, которыя заміняли салфетки. Ножей не клали; вилки встрінались редко, и двузубыя; ложки были только серебряныя, понемногу. Только однимъ посламъ клали вилку и ножъ: ихъ свита обходилась пятерней. Для болье почетныхъ гостей ставили "тарели", оловяныя или серебряныя; и онв не перемвнялись: остальные вли изъ мисъ и блюдъ, каждое на нвсколько человъкъ. Были и другіе "судки", каменные и деревянные, - блюда гусиныя, утиныя, лебяжьи и др., разсольники (соусники), солоницы, уксусницы, перечницы, изръдка горчичницы. Но больше всего столы ломились отъ сосудовъ для питья. Ими-то наполнялся "поставецъ", эта гордость столовой, — буфеть въ видъ пирамидальной этажерки, у которой стояль дворедкій, во время пира, разр'єзывая и отв'єдывая кушанья, отпускаемыя ключникомъ изъ поварии. Туть было не мало и большихъ вмѣстилищъ — ендовы (ведра съ носками), четвертины (1/4 ведра), кувшины, братины съ крышкой: изъ нихъ брали черпальцами и "судами" или ковшами. Но въ особенномъ изобиліи стояли сулеи (бутылки), корцы, кружки въ 1/8 ведра, чаши, кубки, бокалы, чарки, "достаканы" обыкновенные и огромные или "стопы". Посуда только у бѣдныхъ была деревянная, да и то нерѣдко рѣзная. Вообще же ею щеголяли больше всего, послѣ иконъ: она служила и для подарковъ; цари жаловали ею, какъ знакомъ отличія. Она была серебряная и золотая, украшенная узорами, фигурами, эмалью, агатомъ, сердоликомъ, а также надписями; нерѣдко это было художественное произведеніе (§ 181). Подконецъ изъ Европы привозили стекляные и хрустальные сосуды; но они были рѣдки и дороги.

Но вотъ гости. Помолившись на иконы и отвѣсивъ земной

поклонъ хозяину, они пьютъ водку, закусывая хлёбомъ, и разсаживаются, въ шапкахъ, по указаннымъ мѣстамъ, самый по-четный — по правую руку подлѣ хозяина. Тутъ-то случались мѣстническіе споры и даже потасовки. Является хозяйка, съ чаркой вина (§ 172), и уходить на свою половину, гдѣ идеть женское угощенье. А "самъ" рѣжетъ куски хлѣба и раздаетъ ихъ гостямъ, вмёстё съ солью. Слуги несутъ блюда голыми, ихъ гостямъ, вмѣстѣ съ солью. Слуги несутъ блюда голыми, нечистыми руками, —сначала холодное, потомъ жаркое, наконецъ ушное. Хозяину ставятъ блюда "опричныя", съ которыхъ онъ отсылаетъ куски инымъ гостямъ, въ знакъ пріязни. Когда "пиръ въ полупирѣ", входятъ молодухи, жены дѣтей и родичей хозяина, съ чарками, и продѣлываютъ то же, что "сама", которая иногда появлялась нѣсколько разъ, и все въ новыхъ платьяхъ. Эти чарки пьютъ особенно ухарски, "полнымъ горломъ" или залпомъ, чтобы не оскорбить хозяевъ. Послѣ стола идетъ понойка которая тянется за полномъ. пойка, которая тянется за полночь: отказываться нельзя; въ крайности, принудять даже побоями. Туть "пьють здоровье", начиная съ царя, имя котораго произносится съ полнымъ титуломъ. Глашатай тоста выходить на средину комнаты, осупоють многольтіе. Посль многихь здравиць, начинались мъстничанья, взаимныя задиранья, и случались "ножевыя убійства", такъ какъ у всякаго быль ножъ за поясомъ. А иногда тутъ появлялись скоморохи и даже женщины. Ихъ и холоповъ, особенно же плънниковъ, заставляли плясать: сами не пускались въ такое гръховное и неприличное дъло.

Самыми скромными пирами были "поминальные кормы", ко-

торые совершались не только послѣ погребенія, но также въ 3-й, 9-й и 40-й день, когда "измѣплется образъ покойнаго, распадается его тѣло и истлѣваетъ сердце", причемъ въ 40-й день, какъ "очистительный", снимали трауръ. Тутъ на столѣ возвышались кутья и просфора, за обѣдомъ пѣли дьяки, а послѣ него возносилась Богородичная чаша, т.-е. пѣли во славу Божіей Матери, а затѣмъ слѣдовали обычныя здравицы. На дворѣ кормили нищихъ и раздавали имъ монетки; въ монастыри посылались "братьи кормы". Но и эти поминанія были сытны и пьяны, также какъ обыденные обѣды, послѣ которыхъ необходимо было "отдыхать" —до подобнаго же ужина. Иностранцы съ ужасомъ вспоминали объ угощеньяхъ московитовъ, объ ихъ зѣваньяхъ, потягиваньяхъ и рыганьяхъ за столомъ, объ этомъ тяжеломъ запахѣ отъ луку, чесноку, плохо просоленной рыбы и затхлой муки.

Отдыхомъ русскому желудку были посты. Но тутъ впадали въ другую крайность. Всѣ сидѣли на сухояденіи въ среду и пятницу, а иные еще "понедѣльничали". Послѣдніе дни Страстной недѣли почти вездѣ ничего не ѣли, и дѣтей не кормили. При семейныхъ несчастіяхъ, налагали на себя "обѣтные" дни, напримѣръ, столько-то пятницъ ничего не брать въ ротъ. То же происходило по всей Руси, въ случаѣ народныхъ бѣдствій: въ 1612 г. опредѣлили по понедѣльникамъ, вторникамъ и средамъ ничего не ѣсть, а по четвергамъ и пятницамъ—сухояденіе. § 190. Юго - западная Русь. Запорожцы. — Описанный

§ 190. Юго-западная Русь. Запорожцы. — Описанный внёшній и внутренній быть еще не есть жизнь всего нашего народа въ древности. Это—только быть сёверо-восточной Руси, сила которой лежала въ созданіи независимаго государства, "Московіи" иностранцевъ. Богатые задатки бытового развитія хранились въ подвластной польско-литовскому государству юго-западной Руси; и безъ знакомства съ ними непонятна дальнёйшая судьба самой Москвы. Впрочемъ, историческое значеніе принадлежить не всей этой Руси, долго бывшей отр'єзаннымъ ломтемъ для русскаго народа. Его лишена западная Русь или Болоруссія, съ ея убогою природой и съ такимъ же, первобытнымъ, забитымъ, населеніемъ, которое почти никогда не пользовалось самостоятельною жизнью и безъ жалобъ сразу вполнё подпало вліянію поляковъ. Вся сила въ южной Руси пли Малороссіи, историческое значеніе которой важно, какъ перепутья между Востокомъ и Москвой, съ одной стороны, Польшей, Германіей и Византіей—съ другой. Это—знаменитал въ

началѣ нашей исторіи кіевская Русь, которая была подорвана усобицами и татарами (§§ 48, 81), но не убита. Захирѣвшая отъ жестокихъ бѣдствій, она на два вѣка сошла со страницъ исторіи и стала частью польско-литовскаго государства, но только для того, чтобы собраться съ силами, запастись развитіемъ отъ болѣе просвѣщенныхъ поработителей и, передавъ его Москвѣ, помочь ей одолѣть общаго врага. Въ злую пору, въ душѣ малоросса сохранялись горделивыя историческія воспоминанія, тлѣли искры любви къ русской народности и къ своей благодатной, поэтической природѣ: отсюда, въ четвертомъ періодѣ, возрожденіе кіевской Руси.

Но въ этомъ возрождении южная Русь предстала въ новомъ, крайне своеобразномъ видъ. Кіевская старина сохранялась только въ томъ, что ближе къ природъ, -- въ землъ и мужикъ. Воспътая въ народной поэзіи, страстно любимая туземцемъ и теперь, природа Малороссіи представляла, даже въ концъ четвертаго періода, первобытную прелесть. Сердцемъ ея былъ "казацкій шляхъ", по сторонамъ котораго тянулись вереницы "могилъ" — кургановъ съ казацкими костями. Такъ назывался казацкій "батько" или "Славута" — Дніз пръ, который протекаль по ней верстъ 500 самою могучею своей частью. Сначала онъ широко и плавно катилъ свои глубокія воды въ Старой Малороссіи (Кіевская, Полтавская и Черниговская губерніи), потомъ наталкивался въ Запорожь (Екатеринославская и Херсонская губ.) на гряды отроговъ Карпатъ, образующія 9 пороговъ. Здёсь онъ вздымался сердитыми валами съ серебристыми хребтами, разсыпался цвътистою пылью, выкручиваль омуты; и далеко въ степи слышались его стоны, заглушавшіе немолчный крикъ "крячекъ", которыя гнездились на торчащихъ со дна каменныхъ глыбахъ. Тутъ Днепръ образовалъ десятки острововъ, изъ которыхъ главнымъ была высокая Хортицадо 25 верстъ въ окружности. А берега его были усвяны "плавнями" -- огромными выбоинами, которыя были изръзаны ериками, заводьями, загогулинами, рѣчками, и окаймлялись то непролазнымъ камышомъ, кишъвшимъ большими комарами и водяной птицей, то полъсьемъ, "карчи" (пни) котораго иногда загромождали русло. Главная плавня, Великій Лугъ, на лѣвомъ берегу, противъ Хортицы, тянулась на 100 верстъ. По объ стороны Днепра разстилалась краса Малороссіи — открытая, безлюдная степь, убранная цвътами и такою травой, что едва виднелась красная шапка казака или зеленая чалма турка,

не говоря уже про бритую головку татарина. Надъ нею разстилалась безоблачная синева, въ глубинъ которой кружился орель или вилась чайка. Степь оглашалась немолчнымъ свистомъ сусликовъ, кряканьемъ и пискомъ птицъ, шорохомъ змѣй и стрекотаньемъ насъкомыхъ, а по ночамъ вся благоухала и сверкала свътляками. Зеленый коверъ прерывался тамъ и сямъ лѣсами да купами камышей, которые лоснились на солнцѣ, словно рощицы. Среди его "байраковъ" (холмовъ) и кургановъ, балокъ и овраговъ ютилось множество дичи, бродили табуны дикихъ коней. Еще въ 16-мъ в. дикихъ воловъ, ословъ и оленей убивали только для кожъ, а мясо бросали, кромъ филея; на козъ же и кабановъ не обращали вниманія. Газелей столько перебъгало зимой изъ степи въ лъса, а лътомъ обратно, что каждый крестьянинъ убивалъ ихъ тысячами. На берегахъ ръкъ водилось множество бобровъ. Птицъ было столько, что весной мальчики нагружали лодки яйцами утокъ, гусей, лебедей, журавлей, а ихъ выводками наполнялись птичьи дворы; орлять держали въ клъткахъ для оперенія стрълъ.

Впрочемъ, подконецъ степь уже сохраняла такой видъ только въ Старой Малороссіи; на югѣ же, съ исчезновеніемъ лѣсовъ, она превратилась въ Пустополе, какъ называли поляки Запорожье. То была мертвая пустыня, лѣтомъ опаленная страшнымъ зноемъ, который смѣнялся холодными ночами, зимой скованная морозомъ. Она лишь мѣстами оживлялась чахлымъ колючимъ терновникомъ, пыльнымъ камышомъ да пересохшимъ перекати-полемъ. Въ ней царствовали свирѣпые вѣтры и засухи, саранча, комары да черви; и слышался только вой голоднаго волка. Человѣкъ боялся умереть съ голоду во время безконечныхъ переходовъ черезъ пустыню, если онъ не зналъ, гдѣ ютятся островки луговъ да мѣста ловли дичи и рыбы. Не было даже соли: казаки вялили рыбу, натирая ее золой.

И нашелся человѣкъ, который могъ выносить всѣ эти ужасы и страстно любить Пустополе. Это—запорожецъ, который самъ пѣлъ про себя: "казакъ—сиромаха (голодный волкъ), сорочки не мае". Горе-Злосчастіе загнало его сюда въ теченіе 16-го в. Передъ тѣмъ это былъ зажиточный украинецъ или черкасскій казакъ (§ 116) Старой Малороссіи. Онъ является въ лѣтописяхъ около 1500 г., какъ рыболовъ и разбойникъ, подлѣ Черкасъ и Канева. Затѣмъ тамъ, на тучномъ черноземѣ, онъ началъ пахать землю, которая была гдѣ общинною, гдѣ частною собственностью. Впрочемъ, казакъ больше получалъ хлѣбъ отъ

Польши (позже отъ Москвы), какъ жалованье. Его главнымъ занятіемъ оставалось рыболовство, къ которому присоединилось скотоводство: "черкасскій" скотъ славится и теперь. Въ особенности любилъ украинецъ разводить табуны небольшихъ, но "вѣтроногихъ" и выносливыхъ коней, которые проводили цѣлый день безъ пищи и рыскали за нею по степи, прибѣгая на свистъ хозяина. Было много и овецъ, шерсть которыхъ сбывалась въ Польшу. Въ большомъ почетѣ было пчеловодство: подъ старость, казакъ зачастую удалялся на пасѣку, къ "Божьей мушкѣ", какъ въ монастырь, чтобы замаливать тамъ свои грѣхи въ торжественномъ уединеніи природы. Меньше всего занимались охотой и огородничествомъ.

Вся эта благодать нарушилась около половины четвертаго періода. Неудачники и вольнолюбцы начали перебъгать въ свободное Запорожье, подобно московской вольницѣ (§ 161). Движеніе приняло размѣры народнаго переселенія, когда Малороссія перешла отъ Литвы къ Польшѣ (§ 111). Поляки, имѣя собственныхъ казаковъ, не нуждались въ черкасахъ и старались обратить это своевольное воинство въ хлоповъ (§ 36). Баторій далъ шляхетство только 6.000 украинцевъ, обративъ ихъ въ реестровыхъ казаковъ (§ 116), съ жалованьемъ отъ правительства и съ короннымъ гетманомъ. Остальные черкасы ударились въ Запорожье, унося въ своихъ сердцахъ ненависть къ полякамъ и распѣвая: "степъ да воля — казацкая доля". Постепенно набралось до 100.000 запорожцевъ - степняковъ, которыхъ называли еще "низовыми" казаками, въ отличіе отъ жившихъ выше по Днѣпру украинцевъ или "городовыхъ, семейныхъ" казаковъ.

Запорожье было зерномъ цѣлаго государства, которое отцвѣло, не успѣвши расцвѣсть. Тутъ были и простые обыватели или поспольство, и войско, которое называлось лыцарствомъ или "товариствомъ". Поспольство составляли семьи, разсыпавшіяся по степному приволью въ "хуторахъ" или "зимовникахъ" — побѣленныхъ глиняныхъ избахъ, со всѣми службами, утопавшихъ въ зелени вербъ и вишневыхъ садовъ, окруженныхъ пашнями, пасѣками и "баштанами" — огромными огородами, гдѣ красовались арбузы, дыни и чудовищныя тыквы. Онѣ промышляли тѣмъ же, чѣмъ и украинцы; но у нихъ развилось огородничество, и именно разведеніе табаку: безъ "люльки" (трубки) лыцарство такъ же не могло жить, какъ безъ "горилки" (водки), пива и меда. Но важнѣе всего была торговля. Запорожцы продавали рыбу полякамъ,

грекамъ, туркамъ и армянамъ. У нихъ была даже своя гавань у устьевъ Дивира, куда приходили турецкія кочермы. Особенно славилось ихъ артельное "чумачество" (чумакъ — по татарски извощикъ), которое было и первообразомъ лыцарства. Чумацкая "ватага", или безконечный обозъ, была подчинена своему "атаману", который погоняль, на переднемь возу, пару громадныхъ воловъ, съ золочеными рогами въ лентахъ и со свъчами; а на возу сидълъ пътухъ-будильникъ. Чумакъ не перемъняль бълья, а отъ заразъ и насъкомыхъ обмазываль дегтемъ рубаху и широчайшіе, турецкіе шаравары; деньги же пряталь въ ободья колесъ. Онъ былъ вооруженъ и отбивался всёмъ станомъ отъ грабителей, искусно образуя "таборы" — укрѣпленные лагери изъ возовъ. Идя на Перекопъ, чумаки получали отъ крымцевъ и турокъ конвой до границы и пропускные ярлыки. Они обыкновенно везли соль изъ Крыма въ Польшу. Чумачество служило и почтой. Запорожцы мало занимались ремеслами: вездѣ можно было встрѣтить только кузнецовъ да кожевниковъ. Все это народъ безграмотный, хотя и попадались школки, гдъ монахи обучали немногихъ "молодиковъ" читать Псалтырь да колядовать. Даже въ войсковой канцеляріи не вели журналовъ, да и календаря-то не знали. Оттого большую власть захватываль "лукавый пысуля" (писарь) — бёглый попъ или семинаристь, выражавшійся кудряво, съ прим'єсью Часослова и латыни.

Лыцарство тотчасъ же выдѣлилось изъ поспольства: нужно было защищаться отъ крымцевъ, "чабаны" (пастухи) которыхт тутъ же пасли огромные "коши" (стада овецъ), подъ началомъ своего "атамана". Самые отважные изъ запорожцевъ составили собственный кошт, какъ назвали они подвижной лагерь изъ обозовъ. Затемъ они построили до десятка Спией или засъкъ (§ 59), окруживъ островки Днипра частоколами. Вскори Сичью стало называться попреимуществу самое сильное и древнъйшее (ок. 1550 г.) укръпленіе—на о. Хортицъ. Про нее-то говорилъ запорожецъ: "Сичь — мате, Днипръ — батько". Онъ ревниво охранялъ свою любимицу, какъ колыбель убогой казацкой воли. Болже недовърчивый и скрытный, чжмъ донецъ (§ 160), лыцарь не терпълъ женщинъ и иновърцевъ, хотя допускаль всякій народь, лишь бы молодець быль силень да удаль. Въ Съчи кишъли и "маловъдомые" люди-поляки, литовцы, татары, турки, калмыки, валахи, болгары, евреи, даже нъмцы, французы, англичане, итальянцы и испанцы; много было бъглыхъ хлоповъ и преступниковъ; даже воровали мальчиковъ по городамъ, какъ цыгане. А когда слава днепровскихъ лыцарей разнеслась далеко, сами украинцы стали отдавать къ нимъ своихъ юношей для военной выправки; и даже удалые польскіе панычи проводили по ніскольку літь у нихь, чтобы пріобръсти бранный опыть и имя. Поступленіе въ Съчь было вполнъ свободно; а надоъло жить въ ней—плюнулъ да ушелъ. Но всякій новичокъ, подобно рыцарю (С. И. § 119), давалъ объты: онъ долженъ былъ принять православіе и защищать его, говорить помалороссійски, оставаться холостякомъ. Онъ перемънялъ фамилію, какъ семинаристы и монахи: его надъляли прозвищами, въ которыхъ проявляласъ грубая насмъшливость малоросса — Задерыхвисть, Шило, Метелица, Кисель, Сковорода и т. под. Такъ набиралось всего до 10.000 удальцовъ, хотя они хвастались, будто у нихъ "что байракъ, то казакъ".

Лыцарство распадалось на полсотни куреней — слово, которое означало и покрытую дерномъ или войлокомъ курную казарму, и полкъ. Оно составляло "громаду" — общину, съ полнымъ равенствомъ и общностью имуществъ, которыя хранились по куренямъ, а "скарбъ" (казна и оружіе) всего войска зарывался въ землю или въ водъ подъ камышами. Рада (въче) созывалась къмъ угодно: стоило ударить въ литавры, стоявшія на илощади. Она была молчалива, покорна, стояла потупивъ глаза и открывъ свои бритыя головы съ длинными "оселедцами" или "хохлами" (чубами), когда выслушивала приказанія начальства. Но если казаки собирались по собственному почину, они стояли съ шапками на-бекрень, руки въ боки, и орали, а неръдко и дрались. Особенно бывало шумно, когда выбирали войсковую старшину, т.-е. кошевого атамана, палица котораго имъла такую же безграничную власть, какъ жезлъ гетмана на Украйнъ, затъмъ судью, эсаула, писаря и куренныхъ атамановъ. Въ отсутствіе кошеваго выкрикивался "наказный" атаманъ. Всёмъ имъ помогали советами бывшіе старшины— "батьки" или "сивоусые, сизочупрынные диды".

Въ мирное время Съчь превращалась въ кабакъ. Казаки лишь изръдка занимались стръльбой, скачками, охотой, или разсыпались по хуторамъ, чтобы взяться за ремесло да обабиться. Обыкновенно они бражничали, покуда не спускали шинкарямъ и крамарямъ-кабатчикамъ и торгашамъ изъ евреевъ, армянъ и татаръ-всей своей добычи: серебряныхъ кружекъ, дорогихъ запястьевъ, парчей, дукатовъ, цехиновъ и червонцевъ. Иной "гуляль", въ сопровождении пъвчихъ съчевой церкви и бандуристовъ, отплясывая "казачка", съ гопаками и трепаками, покуда не оставался въ одной рубахѣ, которой онъ не мѣнялъ цѣлый годъ, и съ неизбѣжною люлькой въ зубахъ. При этомъ платили безъ счету; зато, когда все пропьютъ, грабятъ шинки, а при сопротивленіи, бросаютъ въ Днѣпръ самихъ шинкарей, хотя за малѣйшее воровство у своего брата подвергались смертной казни. А затѣмъ учиняли драки между куренями; но больше лежали вповалку по всему острову, кормя своимъ разжирѣвшимъ тѣломъ мошкару.

Тяжелый и лінивый, какъ его воль, запорожецъ преображался при походъ. Въ одну недълю снаряжалась вся Съчь. Тысячи удальцовъ радостно оставляли дома свое добродушіе, веселость, поэтическую мечтательность, свои пъсни и своихъ "кобзарей". Они уже сидъли на добрыхъ конякахъ, съ запасными въ поводу, и смотръли исподлобья геніями смерти. Они уже не брали горилки въ ротъ и довольствовались жаренымъ просомъ, кашей да саламатой (густой кисель), забывая свои любимыя галушки, варенники и сало. Они становились въроломными и кровожадными, не лучше своихъ противниковътатаръ. Запорожцы прибъгали ко всякимъ военнымъ хитростямъ, а при неудачъ ссорились между собой и предательствовали. Они все истребляли, жгли и требушили, жарили и давили детей, отръзывали груди у матерей, сажали на горячія сковороды стариковъ, обращали польскіе костелы въ конюшни, а ксендзовъ сѣкли плетьми передъ алтарями. Враги платили тою же монетой: сажали ихъ на колъ, вѣшали за ребра на крюкахъ, съ живыхъ сдирали кожу, сожигали на медленномъ огнъ.

Запорожды шли въ походъ въ простыхъ свитахъ, бараньихъ шапкахъ и самодѣльныхъ опоркахъ, а иной — босикомъ и съ тряпидей на головѣ. Рѣдко у кого встрѣчалась кольчуга, панцырь, мушкетъ; но у каждаго была сабля, пистоли, конье, пищаль, кинжалъ и арканъ, — все это польское да турецкое: въ Сѣчи умѣли только молоть порохъ. Насчитывалось съ полсотни легкихъ пушекъ для охраны самой Сѣчи и для степныхъ кургановъ на гранидѣ. Оттого заперожды плохо вели осады: они любили потатарски живо расправиться, пограбить и удрать на своихъ вѣтроногихъ. Но сами они хорошо выдерживали нападенія въ своихъ подвижныхъ таборахъ. Особенно ловко подражали запорожды татарамъ въ степи. Ихъ "бекеты" (пограничные разъѣзды) и сторожевыя могилы тотчасъ замѣчали врага по колебаніямъ травы, по стаямъ вороновъ, и извѣщали Сѣчь

смоляными бочками. Лыцарство отлично находило дорогу въ сухомъ морѣ-днемъ по курганамъ и балкамъ, ночью- "ухомъ да слухомъ", да по звъздамъ и вътру. Оно умъло выть волкомъ, кричать перепеломъ, прятаться звъремъ въ тернахъ и камытахъ. Но самыми удалыми походами были морскie. На своихъ легкихъ "чайкахъ" и "дубахъ", гдъ помъщалось 50—70 человъкъ, полунатіе запорожцы пускались въ Черное море осенью, въ пасмурные дни и воровскія ночи. Они доплывали до Азова и Бисовой Арапіи (Бессарабія), даже до Анатоліи и Бѣлой Арапіи (Египетъ). По пути, они давали битвы тяжелымъ турецкимъ галерамъ и нерѣдко возвращались съ самою богатой добычей, нето-съ немилосердымъ лганьемъ насчетъ своихъ подвиговъ. Одобычившись, запорожецъ становился неузнаваемъ. Онъ дралъ паволоки на онучи, а персидскія шали—на пояса, щеголялъ сафьянными чоботами съ серебряными подковками, бархатными фесками и шлыками, дорогими кафтанами и шубами, золотыми поясами. Кто походилъ на поляка, кто-на турка. Но подконецъ обычною модой въ Сфчи становилось татарско-турецкое платье— "казакинъ" (черкеска) алаго сукна, широкіе яркіе шаравары, цвътные чоботы, шапка-кабардинка, съ позументомъ накрестъ, и бурка.

Сначала у запорожцевъ быль одинъ врагъ — "басурмане, татарва поганая". Это-крымцы и ногайцы (§ 82), которые выставляли до 100.000 войска, во всемъ похожаго на запорожцевъ, только не знакомаго съ огнестрѣльнымъ оружіемъ. Они превосходно знали степь, умёли замётать въ ней свои слёды, скакали по 100 верстъ безъ отдыха, перелетая, на бъту, съ усталаго коня на свѣжаго, а зимой забираясь въ выпотрошенныя брюха лошадей. При такой ловкости, татары постоянно дёлали набёги на южную Русь и, истребивши все, уводили до 50.000 плѣнныхъ въ годъ. Иногда плънниковъ бывало больше похитителей, и дорогой они избивали ихъ поголовно. Такая жадность татаръ объясняется тёмъ, что въ турецкой Каф бойко торговали невольниками, которыхъ скоплялось тамъ столько (до 30.000 заразъ), что продавали десятокъ за красную феску или за саблю. Несчастныхъ вели туда, приковавъ руки къ шестамъ и выжегши на ихъ тёлё тавро, какъ у скота. Въ Кафе напихивали ихъ на галеры такъ тъсно, что они спали стоя, и развозили до Индіи, Египта, Мароко и Мальты. Тамъ ихъ "турчили, басурманили", дъвицъ разбирали по гаремамъ, юношей брали въ янычары (§ 74), стариковъ отдавали дътямъ для охоты, остальныхъ скопили и отправляли на работы, гдѣ они спали въ ямахъ, ѣли червивую дохлятину, пахали, запрягаясь по два въ плугъ. Ихъ подстегивали кнутами и палками. Хуже всего была "каторга" — служба на военномъ суднѣ, съ кляпами во рту и почти нагишомъ: на турецкихъ галерахъ гребцами были почти сплошь русскіе. При малѣйшемъ непослушаніи, невольниковъ сожигали; да ихъ избивали сотнями и для одной забавы.

Съ половины 16-го в. сила и ненависть запорождевъ обращаются въ другую сторону. Ихъ злѣйшимъ врагомъ становится свой братъ, христіанинъ, въ лицѣ поляка. Въ то время на Украйнѣ произошелъ великій переворотъ: настала "польщизна" или ополяченіе.

§ 191. Польщизна. leзуиты и унія. — Польское вліяніе стало рости съ люблинской уніи (1569), которая оторвала южную Русь отъ Литвы и подчинила ее непосредственно Варшавъ. Господство литовцевъ въ Малороссіи не было замътно: какъ народъ менъе развитый, они сами подпадали русскому вліянію (§ 79). Иное дёло поляки, которые стояли тогда на высотв европейскаго образованія (§ 111) и съ кичливостью смотрѣли на малороссовъ, далекихъ отъ западной гражданственности. Они начали быстро проводить свое вліяніе, увлекая высшіе классы Украйны. Вскор' Малороссія стала противополагаться московскому государству, какъ "польская Русь", не только въ политикѣ, но и по складу своей жизни. Сюда бѣжали изъ "варварской Московіи", со стыдомъ и негодованіемъ въ душѣ, такіе "избранные", какъ Курбскій (§§ 122, 176). Здѣсь все принимало европейскій отпечатокъ. Народъ даже по селамъ былъ опрятнъе и въжливъе москвитянъ. А города приближались, по быту, къ западнымъ, въ особенности такіе, какъ процвътавшіе даже раньше (§ 107) Смоленскъ, Полоцкъ, Холмъ, Владиміръ-Волынскій, не говоря уже про Кіевъ и Вильну. Всюду встр в чались ровныя, выметенныя улицы, нарядные, нер в дко каменные дома, утопавшіе въ зелени садовъ, пышные костелы, ограды, колодцы, мъстами — памятники и произведенія искусства; каждый обыватель клалъ бревенчатую мостовую передъ своимъ жильемъ; мало слышно было про пожары и грабежи. Въ польской Руси, какъ на Западъ, развилось "мъщанство" или среднее сословіе, съ его богатствомъ, ремеслами, торговлей и просвътительными стремленіями: эти блага обезпечивались за нимъ судомъ и закономъ, въ видъ такихъ льготъ, какъ магдебургекое право (§ 77) и литовскій статуть Сигизмунда. М'вщане и знать

до того цѣнили образованіе, что ихъ молодежь ѣздила въ университеты Кракова, Праги, даже Парижа и Италіи, или же обучалась въ польскихъ школахъ. Ученики естественно старались походить на своихъ блестящихъ учителей во всемъ, не исключая одежды и внѣшнихъ пріемовъ. Они обивали стѣны штофными матеріями, устилали полы персидскими коврами, носили нарядные кунтуши и сапожки со шпорами, шапки-конфедератки, а ихъ дамы — драгоцѣнныя діадемы, кашемирскія шали и нѣмецкія платья. Они ходили въ церковь съ молитвенниками въ рукахъ и звонили въ колокола, какъ въ костелахъ. Они говорили попольски, гнушаясь своимъ "мужицкимъ" языкомъ. Нарушилась даже чистота говора простонародья: въ наплывѣ полонизмовъ главное отличіе малороссійскаго нарѣчія отъ великорусскаго. И письменность Малороссіи надолго стала какъ бы придаткомъ польской литературы.

Польщизна проникала всюду, съ помощью ловкаго правительства и образованнаго, изящнаго духовенства, руководимаго вкрадчивыми и многоопытными іезуитами. Если короли сами заводили города, присылая своихъ колонистовъ, нѣмцевъ и евреевъ, то давали имъ магдебургское право; города же съ неподатливымъ русскимъ населеніемъ притёснялись до того, что они пустёли и превращались въ пом'вщичьи села. Поляки создали русскую шляхту, надёляя этимъ званіемъ, съ его льготами и гербами, войсковую старшину реестровыхъ казаковъ; а кто не поддавался ополяченію, того приравнивали къ хлопамъ. Впрочемъ туть было тогда еще не столько туземныхъ именъ (Бороздны, Галаганы и др.), сколько татарскихъ (Кочубеи), турецкихъ (Гамалѣи) и польскихъ же (Вишневецкіе, Оссолинскіе, Кисели и др.). Русскій шляхтичь совсёмь повернуль на "варшавскую сторону". Онь корчиль изъ себя чистокровнаго польскаго пана. По примёру такихь "королять", какъ Замойскіе, Потоцкіе, Любомірскіе, онь учредиль цёлый дворъ, съ сотнями пышно-ливрейныхъ слугъ всякихъ племенъ, особенно изъ пленныхъ татаръ. Онъ содержалъ блестящій охотничій нарядъ и задавалъ сказочные пиры, гдъ драгоцънная посуда то нарочно билась, то вытиралась рукавами раззолоченныхъ кунтушей. Уже заводились такія царственныя, по быту, фамиліи, какъ князья Острожскіе. Потомки Данилы Галицкаго (§ 89), они обладали несмѣтнымъ богатствомъ, отличались мужествомъ и военною доблестью: короли поручали имъ важнѣйшіе государственные посты. У того Константина Острожскаго, который побивалъ москвичей (§ 120),

было 80 городовъ, 80 мѣстечекъ, 2.760 селъ; и дворецкій получаль у него 70.000 злотыхъ въ годъ. Онъ сыпаль деньгами и изукрасилъ Острогъ, какъ достойную себя столицу. Послѣ него осталось въ наличности: 600.000 червонцевъ, 400.000 талеровъ, 29 милліоновъ остальной монеты, 30 бочекъ серебрянаго лому, 50 цуговъ выѣздныхъ лошадей, 700 верховыхъ коней. 4.000 заводскихъ кобылицъ, а рогатаго и мелкаго скота—безъ счета. Такія безобразныя чудеса возможны только при рабствѣ: русская шляхта на Украйнѣ усердно подражала польскимъ панамъ и въ превращеніи своего поспольства въ хлоповъ.

Такъ, польщизна, разнося по Украйнъ западное просвъщеніе, несла въ самой себъ задатокъ погибели. Она отрывала верхъ народа отъ его корней. Воспитанная ею интеллигенція становилась поработительницей своего народа, сообщницей его иноплеменныхъ завоевателей. Польщизна несла въ себъ и другой, еще болье важный, задатокъ погибели, другое преступление передъ человъчностью. Подъ вліяніемъ іезуптовъ и непрерывныхъ войнъ съ Москвою, она была проникнута фанатизмомъ, нетерпимостью. Полякъ не только презиралъ своихъ русскихъ подданныхъ, какъ человѣкъ болѣе просвѣщенный, но и выказываль свои чувства, какъ врагъ Руси вообще. Его помѣщичьи привычки отражались тяжеле на русскомъ хлопъ, чъмъ на польскомъ. Каждый "хохолъ" былъ для него "быдломъ" (скотомъ), "канальей" (Н. И. § 100). Панъ распоряжался и свободнымъ мужикомъ, за убійство котораго онъ платилъ только пеню. Польскія войска, въ особенности наемные "жолнеры", разставленные по селамъ для кормежки, насильничали, какъ въ непріятельской странѣ. "Драгуны" панскихъ конвоевъ грабили деревни на своемъ пути. Королевскіе старосты и комисары, нахалы и сластолюбцы, были сами королятами въ своихъ округахъ, при поддержив польскихъ судовъ, которые, съ помощью донощиковъ, гноили въ тюрьмахъ имущихъ, пока не высасывали у нихъ последняго цехина. А при малейшемъ ослушаніи, быдло обливали водой въ трескучій морозъ, сажали на колъ, зарывали въ землю. Крипостной хлопъ былъ вещью господина. Онъ не имълъ права жаловаться на своего повелителя, а тотъ имѣлъ право убить его. И съ этимъ-то правомъ смертной казни панъ отдавалъ свои имънія въ аренду евреямъ, платившимъ ему впередъ извъстную сумму, въ которой онъ всегда нуждался для своихъ барскихъ затъй. Алчный, иноплеменный и иновърный арендаторъ выбиралъ съ хлоповъ свои деньги съ неограниченною лихвой. Кромѣ "панщины", доходившей до того, что мужикъ работалъ почти всѣ 7 дней на помѣщика, онъ взималъ кучу податей и пошлинъ — подымное, роговое, спасное, жолудное и проч.: каждый волъ и каждый улей были обложены поборомъ. Были еще чрезвычайныя повинности, какъ у феодаловъ (С. И. § 58): содержать пана со всею оравой при его безпрестанныхъ проѣздахъ и охотахъ, снаряжать паныча на рать, строить приданое паненкѣ.

Хохолъ сносилъ всё эти притёсненія внёшняго человёка. Но польщизна сама подписала себф приговоръ, когда коснулась человъка внутренняго, что вовсе и не требовалось для благополучія пановъ. Такъ какъ тогда вся душевная жизнь малоросса заключалась въ религіи, то здёсь сосредоточивалась вся его человъчная сила, и сюда-то направилась вся нетерпимость *іезуитства*, которое очаровало поляка съ конца 16-го в. (§ 111). Ослъпленные національною враждой къ русскимъ, паны и шляхта, вопреки собственнымъ выгодамъ, стали жалкимъ орудіемъ въ рукахъ римскихъ патеровъ. Іезунты задумали, съ помощью ихъ и власти, искоренить православіе на Украйнъ. Была уничтожена галицкая (православная) митрополія: ее подчинили львовскому (католическому) архіепископу. Православные монастыри и церкви были частью закрыты, частью лишены своихъ земель; а на ихъ мъсть возносились роскошныя коллегіи іезуитовъ и горделивые костелы на средства, которыя въ значительномъ количествъ шли изъ самаго Рима. Польское духовенство стало необыкновенно пышно и высокомфрно: отлично обставленный, блиставшій лоскомъ европейской гражданственности, краснор вчивый ксендзъ смотрълъ на убогаго, неотесаннаго, безгласнаго, а иногда и безграмотнаго попа такъ же, какъ его пріятель, панъ, на презрѣннаго хлопа. Вышколенные въ Римѣ, ученые, говорившіе полатыни іезуиты захватили воспитаніе, а съ нимъ и письменность, въ свои руки, особенно благодаря паннамъ, въ сердца которыхъ не могъ вкрасться до такой степени ни одинъ дамскій угодникъ. Они воспрещали малороссамъ открывать училища, а сами завели много латинскихъ "коллегій", для средняго, отчасти даже для высшаго образованія, и мелкихъ школъ даже по мъстечкамъ, пріучая дѣтей къ службѣ въ костелахъ, въ видѣ изящныхъ и сладкогласныхъ ангелочковъ. Они устроили типографіи, тдѣ печатались ихъ искусныя и напыщенныя восхваленія папства да опроверженія "схизмы" (ереси), т.-е. православія. Они выставили даже такихъ прославленныхъ проповѣдниковъ и сокру556

шителей православія, какъ Скарта и Поссевинг. Когда не удалась попытка обратить Грознаго (§ 128), Поссевинъ заговорилъ о повомъ хитроумномъ средствъ для искорененія православія, о знаменитой уніи или "соединеніи", которое оказалось потомъ, подъ перомъ і езунтовъ, не только божественнымъ, но и современнымъ св. Владиміру учрежденіемъ. Вздумали обмануть цёлый русскій народь — навязать ему папство и римскій катехизись, оставивъ одну внъшность - обряды да церковно-славянскій языкъ. Планъ уніи быль изложень Скаргою (1577) въ сочиненіи "О единствъ церкви Божіей и о греческомъ отъ сего единства отступленін". Главнымъ д'вятелемъ въ его исполненіи былъ епископъ луцкій, Терлецкій — челов'єкъ предпріимчивый, но тщеславный и алчный: рёдкій пань быль такимъ палачемъ для крестьянъ, какъ онъ. Подбивши другихъ русскихъ епископовъ и самого кіевскаго митрополита, трусливаго старика Рагозу, Терлецкій явился въ Римъ съ заявленіемъ, что церковь польской Руси принимаетъ унію (1595).

Ободренные внѣшнимъ успѣхомъ іезуиты начали насильничать пуще прежняго. Они приступили къ окончательному искорененію православнаго духовенства. Митрополить и всв епископы въ польской Руси стали уніатами: некому было посвящать поповъ, и ихъ мъста переходили къ уніатскимъ священникамъ. Православныя церкви превращались въ корчмы (гостиницы); кіевская св. Софія была обращена въ уніатскій каеедралъ. Православныхъ не допускали въ города; попъ не смълъ идти со св. дарами къ умирающему. Безженные патеры впрягали хохловъ въ свои экипажи, а ихъ молодухъ и дочерей брали себѣ въ служанки. Наконецъ, стали отдавать русскія церкви въ аренду евреямъ, наравнъ съ шинками. Съ тъхъ поръ въ малороссійской пъснъ поется: "родится ли ребенокъ у бъднаго мужика или казака, затвется ли свадьба, не иди къ попу за благословеніемъ, а иди къ жиду и кланяйся, чтобы онъ позволиль отпереть церковь, окрестить ребенка, обвёнчать молодыхъ". Евреи стали обращаться съ хохлами, какъ паны: они даже не дозволяли имъ на Святой ъсть другой пасхи, кромъ купленной у нихъ.

§ 192. Отпоръ польщизнъ. Острожскій и Могила.—Въ то время паденіе предковской в'єры равнялось для малоросса погибели его души, его народности. Работа іезунтовъ переполнила чату страданій, поднесенную панами и шляхтой, —и исторія юго-западной Руси посл'є татарщины стала л'єтописью борьбы

русской народности за свое существованіе. Самыя угнетенія закаляли малороссовъ и бълорусовъ. Они заставляли ихъ задумываться о средствахъ къ спасенію, и прежде всего о просвъщеніи, такъ какъ безъ него нельзя было и мечтать объ отпоръ ученымъ іезунтамъ. Оттого борьба православія съ католичествомъ началась на умственной почвъ, а слъдовательно съ знати, воспитанной на европейскихъ же началахъ. Русскіе вельможи воспользовались своимъ "патронатомъ" — старымъ правомъ быть наследственными покровителями, старостами церквей и монастырей. Среди нихъ "начальными людьми", вождями народа, объявились князья Острожскіе: возбужденная образованіемъ совъсть внушала имъ искупить свои несмътныя богатства, созданныя трудомъ народа. Самъ князь Константинъ, правая рука польскихъ королей, строилъ православныя церкви и заводилъ при нихъ русскія школы. Но истиннымъ столпомъ православія оказался его сынъ, Константинг Константинович Острожскій. Полвъка игралъ онъ одну изъ первыхъ ролей среди литовскаго и даже польскаго панства и занималь главный пость въ польской Руси — кіевское воеводство. Подобно своему отпу, онъ върно служилъ королю и, по своему быту, походилъ на пановъ, съ которыми водилъ дружбу; онъ даже любилъ беседовать съ іезуитами, какъ съ учеными людьми. Въ его семь товорили попольски: его пріятель, князь Андрей Курбскій, другой столпъ православія въ польской Руси (§ 176), даже упрекаль его въ пристрастіи къ польщизнъ. Но Острожскій быль русская душа и развитой человъкъ. Онъ понялъ, что политическая борьба съ поработителями Руси была еще невозможна, когда на московскомъ престолъ возсъдала мрачная личность Грознаго, и сталъ во главъ умственнаго возрожденія своего народа. Онъ помогалъ печатанію славянскихъ церковныхъ книгъ, которыя появлялись въ Прагъ съ начала 16 в. Онъ пріютилъ Өедорова и Тимоеева (§ 175), и они устроили ему, въ Острогѣ, первую ти-пографію въ польской Руси: отсюда-то стали выходить русскія книги противъ іезуитовъ, въ томъ числѣ замѣчательныя сочиненія Курбскаго (§ 179). Тамъ и сямъ появились общедоступныя русскія книгохранилища. Наконецъ, возникъ рядъ русскихъ школъ, во главъ которыхъ стояло высшее училище въ Острогъ. Въ захолустья, гдъ не было даже церквей, Острожскій посылаль, на свой счеть, образованныхь русскихь учителей и проповѣдниковъ.

Князь Константинъ особенно оживился, когда затъялась

унія. Онъ издаваль горячія посланія къ соплеменникамъ, въ которыхъ разоблачались такіе "волки и супостаты", какъ Терлецкій и Рагоза. Онъ искусно обращался и къ польскимъ протестантамъ, приглашая ихъ выступить противъ "папежниковъ". Наконецъ, онъ извъстилъ о бъдъ восточныхъ патріарховъ. Тѣ прислали уполномоченныхъ, изъ которыхъ Острожскій устроилъ соборт вт Бреств (1596), присоединивши къ нимъ тъхъ изъ русскихъ церковниковъ, которые еще не вовлеклись въ унію: соборъ лишилъ сана измѣнившихъ духовныхъ. Въ то же самое время, и въ томъ же Бреств, король и іезуиты устроили свой соборь—изъ русскихъ владыкъ, перешедшихъ въ унію. Этотъ соборъ утвердилъ унію и прокляль соборь Острожскаго; а вследь затемь, по смерти Рагозы, назначиль кіевскимь митрополитомь уніата. Но князь Константинъ не бросалъ дела. Однажды онъ сказалъ королю, передъ лицомъ всего сейма: "Государь, вы нарушаете наши права, попираете нашу свободу, насилуете нашу совъсть: опомнитесь! Я уже старъ и надъюсь скоро покинуть этотъ свътъ; а вы оскорбляете меня, отнимаете у меня самое дорогое—въру православную: опомнитесь, ваше величество!" Но съ тъхъ поръ Острожскій уже не рѣшался на сильныя мѣры: удручаемый годами и разгуломъ іезуитства, онъ сталъ внушать своему на-роду долготерпѣніе. Русская знать ослабѣвала: она совсѣмъ ополячивалась. Когда умерли князь Константинъ и его правая рука, Курбскій, даже ихъ дёти стали католиками.

Туземная знать, въ польской Руси, первая кинулась въ борьбу и первая устала; но на смѣну ей выступило среднее сословіе. Мющане воспользовались другимъ древнимъ учрежденіемъ — братствами. "Побратимство, панибратство" или товарищество вездѣ было первоначальнымъ видомъ сообщества. Съ 15-го в., по всей Руси, отъ Москвы до Кіева и Галича, развиваются братчины (§ 170), вызвавшія такія пословицы: "съ нимъ пива не сваришь". Онѣ особенно процвѣтали тамъ, гдѣ были сильныя вѣча (Новгородъ, Псковъ) или общины магдебургскаго права. Такъ какъ попойки обыкновенно кончались ссорами, то братчики пріобрѣли право самосуда. Постепенно эти товарищества сложились въ учрежденія: они выбирали собственныхъ старостъ, составляли казну изъ взносовъ, даже покупали братскіе дома. Въ польской Руси братства съ начала четвертаго періода превращаются въ благотворительныя учрежденія, устранваясь при церквахъ, сливаясь съ прихо-

домъ: ихъ называли уже "братствами любви и милосердія". Самыми сильными были самыя древнія изъ нихъ — львовское (1439) и виленское. Эти братства утверждались восточными патріархами, которые даже даровали имъ право надзирать за духовенствомъ и судить его. Они-то взялись выручать православіе, когда появились іезуиты. Они создали русскую югозападную письменность, устраивая типографіи (во Львовѣ, Вильнѣ, Могилевѣ) и школы не только низшія, приходскія, но и среднія, по образцу іезуитскихъ коллегій: болѣе даровитыхъ юношей даже посылали въ европейскіе университеты.

Тутъ снова поднялся Кіевъ, хотя опять мимолетно, и уже только какъ духовный вождь русскаго народа. Этотъ маститый, богатый, красивый, утопавшій въ вишневыхъ садахъ, омываемый батькой-Днѣпромъ, городъ не переставалъ привлекать сердца всѣхъ малороссовъ. Около того времени, когда была объявлена унія, онъ завелъ у себя сразу самое сильное братство, благодаря капиталамъ богатой мѣщанки, Гугулевичевны. Вскорѣ оно прославилось тѣмъ, что возстановило внѣшній чинъ попраннаго православія, уговоривъ проѣзжавшаго черезъ Кіевъ іерусалимскаго патріарха посвятить православнаго митрополита и нѣсколькихъ епископовъ. Въ то же время братство основало школу, которой суждено было играть крупную роль въ исторіи всей Россіи. Въ эту школу, гдѣ изучали не только латинскій и польскій, но также греческій и славянскій языки, принимали всякихъ дѣтей — отъ паныча до послѣдняго нищенки.

Школа кіевскаго братства стала средоточіемъ русскаго образованія въ польской Руси, благодаря Петру Могиль. Этотъ потомокъ молдавскихъ господарей сначала воспитывался у своихъ родственниковъ, польскихъ пановъ, потомъ путешествовалъ по Европѣ и учился въ Парижѣ. Возвратившись, блестящій юноша, богачъ и красавецъ, попалъ было въ польскіе офицеры; но потомъ вдругъ, когда ему было всего 28 л., постригся въ монахи Кіево-печерской лавры (1625). Вскорѣ его выбрали въ архимандриты лавры и въ старшины кіевскаго братства; а впослѣдствіи онъ сталъ кіевскимъ митрополитомъ. Эта рѣдкая душа отдала всю себя на пользу своего народа, пошла вся на общее благо, не проживъ и 50 лѣтъ. Но Могила успѣлъ много сдѣлать. Онъ издалъ рядъ богословскихъ сочиненій, которыя долго употреблялись по всей Россіи; его "Катехизисъ" былъ переведенъ на европейскіе языки и снискалъ похвалы на Западѣ, а у насъ послужилъ образцомъ для

всѣхъ позднѣйшихъ катехизисовъ. Могила велъ также полемику противъ католичества, которая вызывала бури въ польскомъ лагерѣ. Но болѣе всего онъ заботился о распространеніи образованія въ польской Руси. Желавшихъ поступить въ попы онъ обучалъ въ Кіевѣ на собственный счетъ и самъ экзаменовалъ ихъ.

А въ помощь ему подростало имъ же созданное новое поколеніе ученыхъ пастырей, на смену предшественникамъ, которые ослабъвали, какъ доказывали примъры князя Острожскаго и перешедшаго въ унію Смотрицкаго. Могила съ самаго начала послалъ отборныхъ юношей заграницу и, когда они возвратились, преобразоваль школу братства въ кіевскую коллегію, по образцу краковской: ее должно считать матерью русскихъ университетовъ. Могила называлъ коллегію своимъ "единственнымъ залогомъ" на землѣ. Онъ склонилъ мѣщанъ къ обязательству содержать ее, а казаковъ-защищать ее орудіемъ. Онъ обезпечилъ ее землями и книгами, завъщалъ ей все свое имущество и подвергалъ свою жизнь опасности, защищая ее какъ отъ нападокъ поляковъ, такъ иногда и отъ невѣжества самихъ хохловъ. Онъ составлялъ для нея много учебниковъ и завелъ при ней монастырь, гдф жили наставники, которые были въ то же времи проповедниками и главными писателями; лучшихъ изъ нихъ онъ отправлялъ, на свой счетъ, въ западные университеты. Для бъдныхъ студентовъ Могила устроилъ особое помъщение при коллегии — "бурсу", гдъ они содержались на его деньги; а для подготовки въ коллегію тутъ же, и еще въ Винницъ, завелъ низшія училища.

Воспитаніе здісь было іезуитское, преподаваніе—схоластическое, какъ и на Западів въ то время (Н. И. § 106). Свирівпствовали "консулы, ликторы, авдиторы", розги, плети и зубрежка. 8 классовъ коллегіи проходились съ трудомъ: перезрівлые, бородатые мужи наполняли выпускное "богословіе". Голодная, но хмізьная бурса рыскала по улицамъ, садамъ и огородамъ Кіева, приводя въ трепетъ домохозяевъ, шинкарей и торговокъ. Преподаваніе велось на латинскомъ языкі, на которомъ студенты были обязаны говорить даже внів классовъ. Но изучались также языки греческій и церковно-славянскій. Господствовало богословіе съ лжефилософіей, но не пренебрегали світскою наукой—риторикой, физикой, геометріей, астрономіей и музыкой. Постоянно устраивались диспуты, какъ классные, такъ и публичные, чтобы пріучиться къ краснорічной защить православія. Часто гово-

рились студентами проповёди, о которых тогда не имёли понятія въ Москве. Писалось много сочиненій, въ особенности всяких учебниковь, которые печатались въ собственной типографіи, при коллегіи. Наконець, показались зародыши русской книжной поэзіи. И возникшій здёсь нашь литературный языкь, сначала грубая смёсь церковно-славянскаго съ малороссійскимь, подконець сталь очищаться отъ полонизмовь: подготовлялся языкь ломоносовскій. Словомь, благодаря могилянской коллегіи, служившей лучшею опорой русскихь въ борьбё съ польщизною, Кіевь сталь источникомь нашего Возрожденія, которымь жила вся Русь еще при Петрё I.

Русское Возрожденіе отражалось по всей польской Руси на тысячу ладовь, отзывалось во всякой туземной душь, --гдь ярко, громко и чисто, гдъ затаенно, глухо и въ мутномъ видъ. Оно проникало отъ знати и мъщанъ въ глубину хлоповъ. Такіе поборники русской народности, какъ Могила и князь Острожскій, призывали казаковъ къ защите православія. И венцомъ славы или мученичества за выстіе интересы жизни покрывался весь ужасъ звърской мести казаковъ своимъ поработителямъ. Чъмъ злъе и нахальнъе становилась польщизна, чъмъ высокомърнъе подымалась церковная унія, тёмъ больше ихъ лютость и жажда брани устремлялись съ юга на съверъ, отъ татарвы къ "ляхамъ". Казаки называли унію "богопротивною" и говорили: "жидъ, ляхъ да собака-въра одинака". Въ душъ народа уже бушевала такая ненависть и недовъріе ко всякому "латинству", что онъ оскорблялся даже полезными новизнами: когда папа ввелъ исправленный календарь (§ 109), и его захотъли примѣнить въ польской Руси, поднялась такая буря, что Баторій велѣль оставить нелѣпый старый стиль для православныхъ. Тамъ и сямъ хлопы уже расправлялись самосудомъ съ фанатиками уніи. Въ Полодкъ уніатскій епископъ, Кунцевичъ, разрушалъ и отдавалъ на поруганіе русскія церкви, а поповъ истязалъ, какъ палачъ. Онъ дошелъ до остервенвнія, когда тамъ явился православный владыка, извъстный ученый Смотрицкій. И терпъливый, забитый народъ растерзалъ его на улицѣ; а потомъ онъ услышалъ, что этотъ палачъ-жертва причисленъ папой къ лику святыхъ мучениковъ. За подобными самосудами, конечно, следовала усиленная жестокость со стороны іезуитовъ, пановъ и жолнеровъ,—и русскіе хлопы начали мас-сами убъгать въ Съчь, принося съ собой небывалую жажду мести, распаляя ее преувеличенными разсказами. А между

Съчью и Украйной были постоянныя, дружественныя и родственныя, сношенія: начали волноваться даже реестровые казаки. Правительство спѣшило отнять у нихъ льготы и сократить ихъ число. Но это вывело изъ терпѣнія все казачество: конецъ 16-го и первая половина 17-го в. называются въ исторіи Польши порой казацкихъ мятежей.

Прежде всего понеслись по многострадальной Украйнъ отряды запорожцевъ, словно тучи саранчи изъ вольной степи. Всюду, гдв чуялся "ляхъ" или "жидъ", они рыскали съ огнемъ и мечемъ, не давая пощады ни старому, ни малому. Особенно прославился удалью и лютостью кошевой Наливайко: въ годъ уніи (1595), ему удалось, чуть ли не съ помощью Острожскаго, застать врага врасплохъ и пройти до Бѣлоруссіи, подвергая "супостатовъ" истязаніямъ, отъ описанія которыхъ щемитъ сердце. Правда, ватага Наливайка была сокрушена подоспевшими жолнерами, и самъ онъ былъ примърно замученъ въ Варшавъ. Да такъ же кончались и другіе набъги запорожцевъ. Но это только разжигало бранную страсть лыцарства. Одинъ за другимъ объявлялись преемники погибшаго за въру батька: изъ года въ годъ Ствы высылала своихъ неукротимыхъ головортвовъ въ польскую Русь, чтобы поливать ее польскою и еврейскою кровью. Наконецъ, поднялись и украинцы. Они слились съ своими низовыми братьями въ самомъ ужасномъ, еще неслыханномъ "мятежъ", подъ началомъ предпріимчиваго Павлюка (1618). То была уже цёлая рать, которая дала настоящее сраженіе королевскому войску; но и она была разбита. Павлюку съ куренными атаманами и эсаулами отрубили чубатыя головы въ Варшавъ.

И началась обратная месть. Полякъ словно желалъ посрамить европейскую гражданственность, старался превзойти степного сиромаху въ лютости и измышленіи пытокъ: ослѣпленный моремъ крови, онъ не видѣлъ, что передъ нимъ не простой бунтъ, а жизненный, историческій вопросъ. Побѣдители жарили дѣтей на сковородахъ и варили въ котлахъ, старикамъ засыпали уголья за голенища, женщинамъ давили груди досками и палили на нихъ порохъ. А истязуемые кричали своимъ палачамъ: "хотите казнить виновныхъ—повѣсьте заразъ всю правую и всю лѣвую сторону Днѣпра!" И опять, изъ года въ годъ, вылетали изъ Сѣчи новые Наливайки да Павлюки; и каждый разъ къ нимъ примыкали черкасы и весь русскій людъ на Украйнѣ. Но это были отрывочныя вспышки отчаянія, а не правильная война: казакамъ недоставало ни порядка, ни денегъ, ни вооруженія; терзали ихъ и раздоры между реестровыми гетманами и запорожскими атаманами. Иногда дикая отвага, осфненная слѣпою вѣрой, брала свое: казаки не разъ побивали жолнеровъ и гусаръ, и въ цѣлыхъ сраженіяхъ. Но вообще перевѣсъ былъ на королевской, варшавской сторонѣ.

Первобытной страсти, степной удали не въ моготу было тягаться съ разсчитанною, стройною силой, руководимою наукой. Къ концу періода казаки уже искали спасенія далеко отъ своей любимой Украйны. Цѣлыми отрядами нанимались славные днѣпровскіе лыцари на службу къ французскому королю. Ихъ разбитые вожди уходили въ Москву помогать ей рости для сведенія послѣднихъ счетовъ съ ляхомъ. Но важнѣе было то, что туда же, къ своему кровному брату, великоруссу, уже несъ малороссъ свой умъ и свои знанія, которыя получилъ онъ отъ своего злѣйшаго врага, отъ поляка, озареннаго европейскимъ просвѣщеніемъ. Тогда насталъ расцвѣтъ русской письменности въ польско-литовской Руси.

§ 193. Письменность юго-западной Руси. — Это — совствить новая письменность. Въ противоположность старой, бывшей плодомъ Византіи и южныхъ славянъ, она родилась подъ вліяніемъ Запада и западных славянг. Оттого, если въ ней еще преобладала церковность, то только въ началѣ, притомъ въ видъ схоластики (С. И. § 121), которая допускала, на ряду съ священными текстами, діалектику или доказательства отъ разума. Изложение ея было болъе свътское, развязное и оживленное. Это-классическое красноръчіе, хотя оно было еще жалкимъ среднев вковым в риторствомг. Сочинитель усиливался озадачить читателя своею ученостью и остроуміемъ. Съ неимов фрными натяжками и напыщенностью уснащаль онъ свой слогъ всякими хитросплетеніями, неожиданными предложеніями и противоположеніями (пропозиціи, тезы и антитезы), изысканными сравненіями, уподобленіями и притчами (аналогіи, символы, аллегоріи), глубокомысленными изреченіями и толкованіями (афоризмы, интерпретаціи). Нечего и говорить про безконечные "прилоги" (примъры), надерганные отовсюду, и про всякіе цвъты красноръчія въ словахъ и ихъ сочетаніяхъ: ими пестръли даже заглавія книгъ — Зерцало Богословія, Ключъ Разумінія, Руно Орошенное, Перло Многоцънное, Вънецъ Христа, Огородокъ Богородицы и др. Самый языкъ вовсе не походилъ на старый церковный: онъ становился богать, хотя и разладился

отъ наплыва новизны, запестрёлъ полонизмами и латинизмами; не мало даже главныхъ произведеній русскихъ писателей увидёли свётъ впервые на латинскомъ и польскомъ языкахъ. Эта свётскость въ изложеніи проникала подконецъ даже въ проповёди и церковные переводы, особенно въ видё предисловій, посвященій, объясненій къ аллегорическимъ гравюрамъ на заглавныхъ листахъ.

Светскость прорывалась все решительнее и въ содержании. Богословы не столько погружались въ догматику или въроучение, сколько увлекались полемикой. Въ пылу брани они прибъгали и къ свътскимъ писателямъ, и къ собственнымъ разсужденіямъ. А рядомъ развивалась съ каждымъ днемъ наука — исторія и философія, естествознаніе и математика; и царемъ мысли становился ея безсмертный отецъ, Аристотель (Д. И. § 155). Наконецъ, возникали новые роды изящной словесности, о которыхъ не имъла понятія церковность и которымъ была суждена блестящая будущность: зарождалась бойкая жизненная поэзія; и стихи становились всеобщимъ безуміемъ. Отличіемъ новой письменности польской Руси служило еще то, что она вся — *печатная*. Тамъ появились первыя изъ рус-скихъ "старопечатныхъ" книгъ — переводы Ветхаго Завѣта и Апостола на бѣлорусскій языкъ, сдѣланные русскимъ ученымъ, Скориной (1517-1525), а въ 1581 г. была издана Острожскимъ первая печатная славянская Библія, украшенная рисунками. Но хотя эта новая письменность зародилась въ 16-мъ в., она относится собственно къ 17-му стольтію, въ особенности же къ его второй половинѣ, которую можно назвать ея царствомъ по всей Руси.

На первомъ планѣ стояла, конечно, *церковная полемика*: "во времена, полныя брани, всего полезнѣе мечъ духовный, глаголъ Божій на помощь церкви воюющей", говорили кіевскіе ученые. Тутъ писатель вставлялъ даже стихи и разговоры, прилагалъ картинки, осыпалъ противника площадною бранью, какъ дѣлалось тогда и на Западѣ. Сначала полемика была направлена исключительно противъ папистовъ. Вождемъ ел былъ Смотрицкій (§ 192), сочинитель "Өриноса (Плача) восточной церкви", который жадно читался православными. Онъ неутомимо защищался потомъ, когда измѣнилъ православію, противъ цѣлой тучи "Антидотовъ" (Противоядій), выпущенныхъ на него русскими. Позже полемика обратилась еще противъ евреевъ, магометанъ и язычниковъ. Тутъ прославился преемникъ Могилы

въ кіевской коллегіи, Галятовскій, скромный монахъ, умѣвшій говорить съ народомъ простымъ языкомъ.

Полемикъ служила и проповъдъ, которая процвътала не меньше ея. Въ кіевской коллегіи она составляла цёлую науку гомилетику, надъ которою трудились съ особеннымъ прилежаніемъ. Каждый старался удостоиться званія "казнодівя", которое выставляль потомъ на своихъ сочиненіяхъ. Города, монастыри, братства тщеславились хорошимъ проповъдникомъ не меньше, чъмъ большимъ хоромъ пъвчихъ или дьякономъ съ голосомъ, отъ котораго трещали стекла. Явились учебники казнодъйства, гдъ приводились слова на каждый случай жизни, а также указывалось, какъ дёлать "эксордіумъ (початокъ) съ пропозиціями, нарацію, конклюзію, 7 циркумстанцій (околичностей)" и т. п. Особенное вниманіе обращалось на толкованіе имени, что неръдко составляло всю проповъдь, за недостаткомъ содержанія. При этомъ брали приміры изъ Эзопа, Овидія, Цицерона и Тасса, изъ хроникъ, физіологовъ и сказокъ. Игра словъ доходила до такихъ примъровъ: "Упроси о миръ, Міръ Ликійскій чудотворче! Сотвори наибольшее чудо да въ міръ миръ будетъ. Самое имя твое проситъ мира. Это казнодъйство напоминало Кирила Туровскаго (§ 66), только въ немъ было больше знаній и свободы: проявлялись даже чувства проповъдника, насмъшка, шутка, бранный задоръ. Но казнодъи, по примъру іезуитовъ, вдавались въ смъшную театральность и напыщенную декламацію. Впослъдствіи Петръ І запрещалъ ихъ преемникамъ "шататься вельми, будто въ суднѣ весломъ гребеть, руками спляскивать, въ бока упиратися, подскакивать, смѣяться и рыдать". Во главѣ казнодѣевъ стоялъ тотъ же Галятовскій, издавшій и "Науку казаній", но еще больше славился архіепископъ черниговскій, Барановичь. Это быль хитрый честолюбець, который добивался мѣста кіевскаго митрополита, то защищая въ Москвъ права малороссовъ, то дълая туда доносы на своихъ гетмановъ. Онъ посылалъ Алексъю Михайловичу свои сочиненія, съ льстивыми посвященіями и картинками, писаль стихи на случаи въ его жизни, называль его "богомъ". Барановичь—настоящій риторъ своего времени; и малороссы зачитывались его "Трубами словесь проповѣдныхъ", какъ романомъ: тамъ было много разсказовъ изъ житій святыхъ, особенно о чудесахъ. Тогда распространились и переводы западныхъ сборниковъ чудесъ — Зерцала, Звъзды, Вънцы и т. п. Важнъйшими изъ нихъ были нъмецкій и итальянскій сборникъ 13-го в. — "Разговоры о чудесахъ" и "Золотая легенда". Въ подражаніе имъ, Галятовскій издалъ "Небо Новое", гдѣ главы названы "божественными росами" — роса любви, роса устрашенія враговъ и т. д. Не менѣе читалась тогда главная назидательная книга — "Подражаніе Христу" (С. Н. § 163), которая не разъ была переведена на славянскіе языки.

Свётская наука находилась въ зародышё. Главнымъ источникомъ всевозможныхъ сведеній, энциклопедіей эпохи былъ напоминающій наши Златоструи (§ 177) переводный сборникъ 13-го в'єка— "Великое Зерцало". Но благодаря кіевской коллегін и особенно Могиль, уже издавались учебники почти по всёмъ наукамъ того времени. Наиболёе посчастливилось словесности. Прежде всего появились буквари (азбуки), какъ "лъствицы" къ божественному писанію: первый быль напечатань въ Вильнъ въ годъ уніи. Въ то же время стали издавать печатные азбуковники (§ 177), во главъ которыхъ стоялъ "Лексисъ" Зизанія— "сиръчь реченія, изъ славянскаго языка на простой русскій діалектъ истолкованныя". Затьмъ печерскій монахъ, молдаванинъ Памва Берында, напечаталъ первый "Славено-русскій лексиконъ". Начало нашей граматики явилось уже вмъстъ съ сочиненіями Іоанна экзарха болгарскаго (§ 17), куда попаль сербскій переводь греческой граматики, въ которомъ встръчаемъ "имя, причастіе, мъстоименіе, предлогъ, наръчіе, съузъ и паденія (падежи)". Но на него никто не обратилъ вниманія. Первая настоящая славянская граматика была напечатана во Львовъ (1591): здъсь есть "правописаніе, правословіе (этимологія), сочиненіе (синтаксись), прип'єваніе (просодія)". Затёмъ появляются "залоги, наклоненія и супружества (спряженія)". Для русскихъ особенно важна граматика Смотрицкаго (1619), которая была перепечатана въ Москвъ въ концъ періода.

Главное богатство всей этой юго-западной прозы начало переходить, къ концу періода, въ сѣверо-восточную Русь. Граматика Смотрицкаго и патріотическій, кудреватый "Синопсисъ" (русская исторія) Гизеля, виленскій букварь и словарь Берынды, "Наука казаній" Галятовскаго и катехизисъ Могилы,—все это были руководства, по которымъ училась вся Русь до Ломоносова. Тогда же потянулись въ Москву, сначала для исправленія книгъ, потомъ для борьбы съ расколомъ и со всею древнею Русью, сами творцы русскаго Возрожденія на

ютъ, которымъ непріятно становилось на родинъ подъ засиліемъ польщизны.

Тѣ же писатели разрабатывали, какъ могли, поэзію. То была жалкая книжная поэзія, вѣрнѣе—та же риторическая проза, только въ стихотворномъ видѣ: она и называлась "виршами", т. е. стихами (отъ латинскаго versus). Вирши—одна лирическая "версификація" или стихоплетство, состоящее изъ предисловій, посвященій, эпилоговъ къ богословскимъ сочиненіямъ, изъ полемическихъ "плачей" (элегій) и ругани, да изъ одъ и панегириковъ или словословій на гербы пановъ. Пустые по содержанію, безъ мысли и чувства, онѣ были тяжелы, неуклюжи по формѣ, напоминая александрійскую эпоху (Д. И. § 174), съ ея акростихами, стихами, одинаково читающимися справа и слѣва, строфами въ видѣ яйца или треугольника и т. под. Въ нихъ господствовалъ несвойственный русскому языку "силлабическій" или слоговой складъ, т. е. стихъ, долговязый и однообразный, строился по числу слоговъ, а не по "тонамъ" или удареніямъ на словахъ, и неизбѣжно украшался "краесогласіемъ" (риомой); да еще въ каждой строкѣ господствовало общее утомительное удареніе на предпослѣднемъ слогѣ, какъ въ польскомъ языкѣ. Конечно, такая лже-поэзія исчезла безслѣдно и мало дѣйствовала на сѣверо-востокѣ; но тогда ею увлекался всякій, умѣвшій держать перо въ рукѣ. Вирши распѣвались на улицахъ; ими сопровождался каждый семейный праздникъ; онѣ вставлялись въ проповѣди, катехизисы и ариометики. Были и акаоисты въ стихахъ.

Важнѣе зачатки драмы. Это — западныя мистеріи (С. И. § 173), перешедшія изъ Польши, гдѣ онѣ развились въ 16-мъ в., когда, благодаря іезуитамъ, ихъ стали давать не только въ церквахъ, но и въ школахъ. Впрочемъ, эти "дѣйства" не привились въ Малороссіи: ихъ сочиняли по наряду только учителя піитики, а разыгрывали бурсаки на каникулахъ. Отъ того времени сохранился только переводъ "Страданій Христа", гдѣ многое заимствовано изъ древнихъ трагиковъ, въ томъ числѣ хоръ. Болѣе успѣха имѣли "вертепы" (ясли), занесенные также изъ Польши. Это—ящикъ съ картонными куклами, которыя изображали Богородицу, Христа, ангеловъ, пастуховъ, Ирода и дьявола, избіеніе младенцевъ и рождество Спасителя. Бурсаки ходили съ вертепами, объ Рождествѣ, по селамъ и городамъ, распѣвая вирши и колядки. Впослѣдствіи прибавились потѣшныя куклы—трусливый еврей съ пейсами, упрямый и лѣнивый хо-

холъ, спѣсивый польскій панъ, дьякъ, чортъ, цыгане съ своими плясками и т. под. Отсюда произошелъ "раекъ" — имя, напоминающее, что дѣйства раздѣлялись на три этажа — рай, землю и адъ.

Но и эти намеки на драму—тѣ же вирши, только въ разговорахъ. Истинная поэзія заключалась въ твореніяхъ народнаго вымысла. Здѣсь также было не мало чужаго, именно въ западной Руси. Многія повысти (§ 178) перешли къ намъ изъ Европы, еще до польскаго вліянія, черезъ бѣлоруссовъ, которые сначала почти-что переписывали польскія книги русскою азбукой, а потомъ, при новыхъ спискахъ, устраняли полонизмы, какъ бы постепенно переводили съ польскаго на русскій языкъ. Таковы "Римскія Дѣянія"— важный средневѣковой сборникъ правоучительныхъ повѣстей (С. И. § 123) Сюда же должно отнести тутки Декамерона (С. И. § 168), басни Эзопа и т. под.

Только у малороссовъ блестяще развились самобытныя народныя писни, подъ вліяніемъ южно-русскаго Возрожденія. Онъ соперничають съ перлами народной поэзіи во всемъ мірѣ, по глубинъ чувства и живости образовъ. Онъ представляютъ даже небывалое явленіе: это-попреимуществу весьма поздній историческій эпосъ, сложенный участниками или очевидцами событій, подъ прямымъ впечатленіемъ вчерашняго дня. Здёсь нётъ ничего миоологическаго, языческаго; смутны даже воспоминанія о татарскомъ игв: все это-песни казачества, которыя посвящены 17-му в. и лишь отчасти захватываютъ 16-е и 18-е столътія. Смыслъ украинскихъ пъсенъ-воспъваніе лыцарства. Здъсь вылилась вся душа "вольнаго казака", полная наивной страсти сына природы къ свободъ, родинъ и въръ, но истерзанная пытками татарщины, туретчины и польщизны. Здёсь безысходная тоска неудавшейся жизни омрачаеть даже шутку (юморъ): льются "незримыя слезы сквозь видимый см'вхъ". Пріемы, образы, цёлыя выраженія напоминають "Слово о полку Игоревь" (§ 67). Стихосложеніе — тоническое, півучее, чисто-русское: оттого украинскія п'єсни и сейчасъ поются народомъ, хотя, съ исчезновеніемъ Сфчи, онф застыли и только искажались, а теперь и начинаютъ забываться. Въ наше время ихъ тянутъ нищіе слепцы: тогда же ихъ запъвалъ самъ поэтъ, подбренкивая на "бандуръ" или "кобзв" (родъ балалайки), и подхватывалъ удалой хоръ черномазыхъ молодцовъ, съ длиннымъ усомъ и безконечнымъ чубомъ, съ суровымъ лицомъ въ прамахъ, съ люлькой въ зубахъ, съ шаблюкой на боку.

Народная поэзія Малороссіи распадается на собственно "пѣсни" и "думы". Главное различіе между ними заключается во внѣшнемъ строѣ, въ стихѣ; но и по содержанію, однѣ болье относятся въ лиривъ, другія — настоящій эпосъ. Посни весьма разнообразны: онѣ, въ свою очередь, распадаются на отдѣлы. Однѣ воспѣваютъ природу (пѣсни купальныя, косарскія, гребецкія, веснянки, колядки), другія — занятія (казацкія, чумацкія, бурлацкія), третьи— житейскія дѣла (ко-лыбельныя, свадебныя и др.). Встрѣчаются и пѣсни назидательныя, въ родѣ духовныхъ стиховъ (§ 178), иногда даже въ разговорахъ. Но главная сила украинской поэзіи въ весьма своеобразныхъ думахг. Такъ какъ это-историческій эпось, то онъ естественно распадается по временамъ. 1) Турецко-татарскій отдѣлъ состоитъ попреимуществу изъ "плачей" или "невольничьихъ" пѣсенъ. Ихъ основный предметъ—плѣнъ, мученія и смерть казака въ борьбъ съ "погаными". Главные герои—Вишневецкій (Байда), Свирговскій, Кушка. 2) Польскій отдѣль обнимаеть "казацкіе мятежи", т. е. борьбу съ польщизной, въ особенности съ "нечестіемъ" или уніей. Главные герои — Богданъ Хмельницкій, Наливайко, Сагайдачный. 3) Русскій отділь посвященъ событіямъ отъ присоединенія Малороссіи къ Москвъ до уничтоженія Сѣчи. Герои—сынъ Богдана, Юрій Хмельницкій, Дорошенко, Выговскій, въ особенности же Мазепа, въ видѣ измънника, и Палій.

Украинскія пѣсни имѣютъ значеніе и въ исторіи пънія. Ихъ напѣвы богаты и своеобразны, но попреимуществу томны. Въ Малороссіи и церковное пѣніе становилось живѣе, разнообразнѣе и стройнѣе подъ западнымъ вліяніемъ. Въ концѣ періода польская Русь была переполнена книжками и тетрадками по "партесному" или "мусикійному" пѣнію, т. е. подчиненному правиламъ гармоніи и съ линейными нотами.

§ 194. Значеніе древней Руси. — Четвертымъ періодомъ завершается исторія древней Руси. Она представляєть незамѣнимое подтвержденіе исторических законовъ (Д. И. Введеніе). Живая природа есть постепенное образованіе новыхъ видовъ существъ путемъ расчлененія первозданнаго зерна, подъ вліяніемъ среды; исторія—такая же неразрывная цѣпь преданій, взаимныхъ вліяній между народами, обусловленная переимчивостью человѣка, этою основой любознательности, науки. Самобытность, своеобразіе народовъ состоятъ въ томъ, что одни изъ нихъ быстрѣе перерабатываютъ преданія и, расчленяя, разно-

образя ихъ, согласно съ средой, создаютъ новые виды гражданственности, служатъ "прогрессу", или движенію человъчества впередъ; другіе же, дорожа своимъ покоемъ, пугаясь развитія, перемвнъ, предаются "консерватизму", стараются сохранить старину, что легко ведеть, при неблагопріятных условіяхь, къ застою и даже къ "регрессу" или попятному движенію. Примърами крайностей въ объ стороны служать крайній западъ и крайній востокъ Стараго Свѣта. Подвижный, необыкновенно переимчивый и переменчивый Западъ нашей части света, который называютъ "Европой" попреимуществу, создаль душу человъчества-культуру или бытовое развите, какъ идеальное, такъ и матеріальное. Косный, не допускающій чуждых вліяній Китай породиль одно тело исторіи — огромное государство съ безграничною властью богдыхана: около 3.000 л. спить онъ непробуднымъ сномъ, погруженный въ свою самобытность невѣжества, не принося никакой пользы ни себъ, ни человъчеству.

Древняя Россія находилась посрединѣ между этими крайностями. Она лежала въ Европѣ, но причислялась къ Азіи по своей гражданственности; она была населена арійцами, но въ нихъ было много еще не претворенной крови и чертъ желтой породы, и именно обѣихъ отраслей монгольскаго племени (§ 2). Отсюда и поразительное сходство, и очевидное различіе между нею и Западомъ. Ея исторія, разрѣшающая это противорѣчіе, имѣетъ особую поучительность.

Русь считается многострадальною, потому что у нея природа-мачиха. Но ея исторія, какъ везді, началась въ лучшемъ краю: юго-западная украйна была не хуже той почвы, которая встрѣтила другихъ "варваровъ" - арійцевъ (Д. И. §§ 261, 262). Да и сѣверо-востокъ Россіи представляль много удобствъ для ръдкаго населенія (§ 149). Съ другой стороны, мачиха-природа не помѣшала широкому развитію скандинавовъ и брандер-буржцевъ. Бѣда въ томъ, что Руси суждено было занять именно востокъ Европы, который отличается азіятскими чертами-громадностью и континентальностью (недостаткомъ морей). По историческому закону, каждый народъ стремится рости до естественныхъ предёловъ своей земли или до полнаго земельнаго и племеннаго сплоченія. Этотъ внішній рость — самая тяжелая пора, задерживающая внутреннее развитіе. А онъ-то составлялъ главную задачу древней Руси: ея исторія есть исторія переселенчества, колонизаціи попреимуществу. Это — лучшій листокъ въ лавровомъ вѣнкѣ нашего народа за службу чело-

въчеству. Но тутъ же потоки крови, струи пота и слезы, слезы безъ конца: здъсь зародышъ Горя Злосчастія, положенный въ колыбель Руси. Гибельное даже въ личныхъ дълахъ разбрасываніе силь подрываеть основу общественнаго развитія духь единенія: "разбрестись розно" и кочевать—значить поддерживать первобытную одичалость и развивать безволіе (§ 170). А затёмъ укореняются вредные для бытоваго развитія идеалы—громадность земли, военная слава, безконечное терпѣніе и безграничная власть, безъ которой немыслимо хотя бы прозябание разбросанной народности. Такое значение ихъ видно на примъръ такихъ имперій, какъ македонская, римская и первая французская, хотя онъ стояли на высотъ гражданственности своего времени.

И сходство, и различіе между двумя половинами Европы, въ началъ ихъ исторіи, не ограничивались одною природой земли. И тамъ, и здъсь засъли братья, родные не по одной крови. Германцы Тацита похожи на славянъ Нестора по нравамъ и быту. Образованные наблюдатели даже изумлялись не только переимчивости и предпріимчивости Руси, т. е. кіевлянъ, но также податливости этихъ жителей мягкихъ "полей" (§ 6). Русскій высоко ставиль женщину, быль кротокъ съ рабами, не теривль смертной казни и твлесныхъ наказаній. Какъ только его коснулось христіанство, онъ "взялъ своего боженьку за ноженьку да о полъ", устыдился войны (§ 22) и увлекся незлобивымъ идеаломъ пустынника.

Западный "варваръ", подобно восточному, долженъ былъ начать съ переселеній, что сталкивало его и съ тъми же финнами-дикарями, и съ міромъ античной гражданственности. Но онъ примкнулъ къ Риму, а русскій — къ Византіи. Римъ и Византія уже давно представляли два разныхъ вида классицизма, двѣ римскихъ имперіи, которыя недаромъ назывались Западною и Восточною (Д. И. § 274). Между ними была лишь слабая связь, благодаря христіанству, да и та порвалась съ разделеніемъ церквей: осталась одна ненависть, питаемая соперничествомъ изъ-за власти надъ варварами. Искусный проводникъ классицизма (Д. И. § 258), Римъ "романизовалъ" и "олатинилъ" варваровъ, которые частью совсемъ приняли даже его легкій, развитый языкъ, частью руководились имъ, какъ средствомъ просвъщенія: латынь сдълалась ръчью интеллигенціи, которую она объединяла во всёхъ странахъ идеальнымъ интересомъ. Римъ сталъ зерномъ "Запада", съ его юношескою оживленностью, племеннымъ разнообразіемъ и богатымъ расчлененіемъ классицизма на новые бытовые виды въ различныхъ средахъ.

Византія же — основа восточной Европы. Она изображала собой старчество, съ его боязнью движенія, стремленій (С. И. §§ 82, 110). Здёсь только хранились сокровища эллинизма, но не употреблялись въ дело. Напротивъ, выработался противоположный духъ нетерпимости къ жизни, къ свътскости и народности, къ наукв и поэзін, а также пристрастіе къ обширности земель, къ восточному султанату и къ закрѣпощенію массъ. Эти идеалы Азін, съ которой постоянно воевали греки, соединялись въ Византій съ плодами разлагавшейся гражданственности — съ роскошью, съ умственнымъ переутомленіемъ и нравственнымъ растлъніемъ высшихъ классовъ (С. И. § 36). Съ такими средствами, Византія не могла такъ глубоко вліять на Востокъ, какъ Римъ вліялъ на Западъ; да и языкъ ея былъ труднѣе для усвоенія, чімъ латынь. Она никого не огречила: больше перекрещивала язычниковъ въ одно названіе "православныхъ". Она оставила славянамъ даже ихъ языкъ въ церкви, - вынужденное благодівніе, которое, въ ту пору, приносило и свой вредъ, отчуждая восточныхъ варваровъ отъ просвъщенія Запада. Византія могла развивать въ русскихъ высоком ріе передъ всфмъ неправославнымъ, презрѣніе ко всему "тлѣнному" и боязнь науки, названную сначала "темнительствомъ" (§ 174), потомъ — "мракобѣсіемъ".

Такъ, съ самаго начала Востоку Европы суждено было проходить иную школу, чемъ Западу. Но на первыхъ порахъ она была необходима, какъ всякія сношенія съ высшею гражданственностью. Прививъ къ русскому міровую религію, Византія освобождала его отъ "звъринскаго" обычая и помогала ему создать государство, эту основу народнаго сплоченія для борьбы съ "поганою" азіятчиной. А ея духъ нетерпимости не могъ сразу привиться къ гостепріимному полянину. По своей живости, по своимъ передовымъ стремленіямъ, кіевская Русь походила на Западъ, съ которымъ она спѣтила слиться. Родство между ними, запечатленное браками детей Ярослава (§ 24), сказывалось во всемъ — отъ Русской Правды, сходной съ законами варваровъ (С. И. § 44), до сказки и легенды. На побережь Далмаціи, гд проходило богомильство (§ 17) въ Европу и гдъ Италія, при Возрожденін, вліяла на славянскую письменность, совершалась латинизація византійства, которая достигла до насъ черезъ Сербію временъ Нѣманичей (§ 35).

Она проникала къ намъ и черезъ Бѣлоруссію задолго до польскаго вліянія. Оттого кіевская Русь знала "книжное ученіе" не въ смыслѣ одной грамотности (§§ 65, 193). Уже завелось много туземныхъ переводчиковъ, и начиналось богатое развитіе собственной письменности: летопись Нестора, Слово о полку Игоревъ и Поученіе Мономаха—лишь случайно уцъльвшіе перлы. Отъ оживленныхъ промысловъ и міровой торговли росли города, съ общиннымъ самоправленіемъ. Кіевъ напоминалъ европейскія столицы: и на весь народъ перешло имя "Руси", на языкъ которой заговорили наша церковь и письменность; а на съверъ финскія названія м'єстностей переименовывались въ южно-русскія. Словомъ, кіевская Русь была сестрой и даровитой ученицей Запада: она стремилась идти съ нимъ въ ногу впередъ.

Но вслёдъ затёмъ обнаружилась новая разница между Западомъ и Востокомъ Европы, и онять къ невыгодъ послъдняго. Все раннее бойкое движение приостановилось надолго, а кое-что и забылось, утратилось. Настало глухое время, когда Русь оторвалась отъ Европы: забравшись въ трущобы съверо-востока, подъ бокъ къ желтой породѣ, она стала походить на Азію; ею овладёль китайскій застой. Виной тому были удплыныя усобицы и татары. Жестокія междоусобія были и на Западѣ. Но тамъ феодализмъ служилъ къ образованію мелкихъ государствъ, этихъ узловъ новой гражданственности съ ея романтическою культурой, а также къ ограниченію верховной власти и къ расчлененію сословій; подлѣ могущественнаго духовенства, охраняемаго папствомъ, и сильной знати, у замка и монастыря, выростали богатые города, и короли давали льготы мъщанамъ и крестьянамъ, которые помогали имъ въ борьбъ съ феодалами. А на Руси усобицы были тою же первобытною кочевкой; и следствіемъ ихъ была подготовка политической и народной сплоченности, этой основной потребности русскихъ въ ихъ борьбъ съ окружными "нехристями", связанной съ переселенчествомъ.

Борьба съ нехристями, наряду съ колонизаціей, была и на Западъ. Бранденбургъ—суздальская Русь, его Берлинъ—наша Москва. Но германцы одолъли язычниковъ задолго до начала Руси, которая только въ этомъ смыслѣ должна считаться молодою. Имъ, послъ своего Карла Великаго, было легко заселить не только свои пустынныя марки (С. И. § 56), но и такія заморскія украйны, какъ Скандинавія и Великобританія. Имъ приходилось бороться съ слабосильными литовцами и запад-

ными славянами да съ жалкимъ финномъ, отрезапнымъ отъ своего Востока утесами скандинавскаго Къёлена и Балтикой. А русскому суждено было болже 6 вжковъ вждаться съ многочисленнымъ "идолищемъ поганымъ" (§ 19) и 2 въка слишкомъ нести татарское иго. Правда, татары не могли имъть большого прямаго вліянія на народъ съ задатками европеизма. Но они принесли много вреда косвенно, подбавивъ желтой крови и азіятскихъ наклонностей. Въ правахъ Руси развилась "жесточь" отъ примъра сарайскихъ казней и нагаекъ да отъ развитія бродяжничества и укрывательства по лісамъ. Усилившаяся потребность въ сплочении приводила уже прямо къ восточному султанату: ханы, себъ на голову, пролагали путь Москвъ, разгромляя старыя городскія въча. Татарщина не давала покоя и досуга русскимъ для бытового развитія и подрывала связи съ европейскимъ просвъщеніемъ: юго-западная Русь отошла въ Польшъ.

Подъ описанными условіями среды, уже къ началу четвертаго періода обнаружились всренныя черты древней Руси. Сложилось одно изъ обширнъйшихъ государство Европы, съ такимъ земельнымъ и политическимъ сплоченіемъ, какого не видали тогда на Западѣ (§§ 71, 108). Общинно-родовой быть уже быль подорвань въ корнъ. "Лъствичное восхождение" быстро превратилось сначала въ "добываніе" столовъ, потомъ въ "примыслъ" вотчинъ, наконецъ въ "собираніе земли русской", которая уже становится, при Донскомъ, нераздельною "отчиной" великаго князя. Первый хозяинъ-добытчикъ, Андрей Боголюбскій, тотчасъ "удариль пятой въ Ростовъ Великій, въче котораго не было поддержано въчемъ Новгорода. Онъ же расправлялся съ боярами, какъ съ холопами. Кіевскій "дружинникъ" прозѣвалъ свое время. Онъ остался "удалою поленицей" — степнымъ наѣздникомъ, казакомъ-грабителемъ, который ссорился съ своимъ братомъ и кочеваль, гордясь своимъ правомъ "отъъзда". А князь припаль къ землъ въ своей суровой опричнинъ (§ 97) и началъ набирать себъ слугъ, приманивая ихъ помъстьями и кормленіями, замінившими грабежи. Кичливому дружиннику пришлось втираться къ его двору, стать его "вольнымъ слугой": дъти боярскія уже называются "дворянами" т. е. дворпей (§ 164). Великій князь уже окружень большою ратью; только эта рать состоитъ еще изъ удъльныхъ полковъ или "дворовъ, разрядовъ", и онъ лишь первый воевода большого полка. Самодержецъ по существу, онъ еще рабъ стараго порядка съ виду и по своимъ

обычаямъ: Русь—его вотчина, дума—его дружина, только съ холопскими повадками. А въ общественномъ отношеніи еще ничего не было. Новое невыгодное своеобразіе древней Руси состояло въ томъ, что она начала съ промыслово-торговаго быта на черноземѣ юга и перешла къ земледѣлію на суглинкѣ и болотахъ сѣвера. Зародыши средняго сословія захирѣли. А за крестьяниномъ оставалось одно только право—свободнаго перехода, да и то подконецъ уже стѣснялось.

Кромѣ государства восточно-византійскаго типа, при татарахъ ничего не было выработано. Въ бытовомъ отношеніи Русь того времени представляетъ рѣдкій образецъ застоя, отчасти даже попятнаго движенія, особенно въ сравненіи съ Западомъ. Это—бѣлая страница въ исторіи человѣчества. Оставалась только надежда на юго-западную Русь, которая начинала тогда усердно учиться у Запада и могла современемъ возстановить прерванныя связи между нимъ и Москвой.

связи между нимъ и Москвой.

§ 195. Москва и новая Россія. — Четвертый періодъ важенъ не только для нашего народнаго сознанія, но и для исторіи человѣчества: востокъ Европы выработался, какъ своеобразный типъ народной жизни, притомъ съ ясными причинами явленія. Сложился обликъ древней Руси, который иностранцы обозначили именемъ Московіи.

Четвертый періодъ, какъ и первые три, обнимаетъ два вѣка. Посрединѣ его стоитъ высокимъ переломомъ личность Грознаго, полная не одного художественнаго интереса, но и историческаго смысла. Это — самъ великій народъ неоглядисторическаго смысла. Это — самъ великій народъ неоглядной сѣверо-восточной равнины, съ его широкими порывами и дарованіями, подавленными роковою средой. Это — сама древняя Русь въ наиболѣе тяжелую пору ея жизни. Она доживала въ ужасной грезѣ этой помутившейся души, въ которой отразилась "смута" или сумракъ борьбы слабыхъ зародышей новаго порядка съ пережитками старины, окрѣпшими, какъ обледенѣлое болото сѣвера. Въ лицѣ Грознаго древняя Русь падала подъ тяжестью сознанія своей гнетущей громадности и необходимости наверстать вѣка въ дѣлѣ внутренняго развитія. Спозаранку онъ почуялъ въ себѣ порывъ засидѣвшагося богатыря къ сильному движенію, а также отвѣтственность за все среди безвольнаго народа. Пылкій, даровитый юноша чуялъ еще, что древняя Русь была ему мачихой: не позаботившись о просвѣтительныхъ средствахъ, чтобы воспитать исполнителя трудной задачи, она готовила въ его лицѣ жертву своихъ пороковъ. Грозный возненавидёль ее съ дикою страстью тогдашняго русскаго: онъ не только смёло схватился за ея отмёну путемъ преобразованій, но прокляль ее передъ лицомъ иностранцевъ и бёжалъ отъ своего народа. Онъ безсознательно тянулся къ просвёщенному Западу, мечталъ умереть въ Англіи, до конца считалъ книгопечатаніе перломъ своего царствованія и не могъ оторвать своихъ взоровъ отъ Ливоніи, этой дороги въ Европу.

Но старина, собиравшая тогда свои силы, въ предчувствін кончины (§ 179), сокрушила властителя: изъ царя-надежи "людей Божінхъ" (§ 122) вышелъ царь-палачъ своего народа; за минутой просвътльнія надолго стустился прежній мракъ. Въ утомленную душу Грознаго вселился малодушный страхъ русскаго человѣка, — какъ бы отъ малѣйшаго толчка не развалилась его громадная храмина, построенная на сѣверной трясинъ. Царь сталъ оплотомъ "Просвътителя" (§ 115), а единственный человъкъ, призывавшій къ наукъ, Максимъ Грекъ, томился въ узахъ, хотя ихъ "цѣловалъ" Макарій. Грозный разрушаль плоды своихъ рукъ: онъ душиль собственныхъ сотрудниковъ по преобразованіямъ, искоренялъ науку, которую манилъ къ себъ прежде, какъ "хитрость" на пользу власти, не пускаль на Западъ подданныхъ, которые, по его же примъру, потянулись-было за просвъщениемъ. А рядомъ продолжалась безумная борьба со стариной, въ лицъ бояръ: царь сочиняль крамолы и ломился въ открытую дверь. Но въ то же время, предаваясь, въ своей опричнинъ, однимъ личнымъ похотямъ, онъ оставилъ государство на руки темъ же боярамъ, воскрешая удёльную пору. Грозный съ особымъ усердіемъ продолжаль дёло предковь-прибираніе къ рукамь земель и власти, а собственноручно прекращалъ династію и останавливалъ расширеніе границъ: отъ его звърства отшатнулась западная Русь, которая собиралась поставить его въ короли Польши. Въ злую пору (§ 126), среди кровей и преступленій сѣялись сѣмена "розрухи", которая прикончила древнюю Русь, породившую грознаго царя.

Въ крупной личности Грознаго отразилось также роковое своеобразіе Руси — жить минутами доброй поры, страстнаго движенія впередъ и цёлыми періодами злой поры, застоя и даже разрушенія новыхъ началъ, предпринимаемаго ихъ же лелізвими руками. Но въ немъ же проявилась сила историческаго народа — неистребимость новыхъ пачалъ. Грозный — не только

жертва древней Руси, но и кровавая заря будущаго: проблески новой Россіи мерцають по всему его царствованію, особенно во внішней политикі, которая идеть обыкновенно боліве прямымь путемь, повинуясь самому строгому историческому закону. Олицетвореніе древней Руси, Грозный поясняєть ее самымь свойствомь своей болізни. Онъ страдаль жгучею ревностью къ власти, къ этому единственному тогда орудію для удовлетворенія основной потребности народа въ земельномо и племенномо сплоченіи. Въ этомь сплоченіи и состоить положительный смисле на порада в пороста на быть росстани быть востою в пороста на быть в пороста на б смыслъ нашей древней исторіи. Оно уже перестало быть восмыслъ нашей древней исторіи. Оно уже перестало быть вопросомъ: оно было заявлено міру въ правительственномъ титулѣ (§ 152). Если на дѣлѣ это еще не была "вся" Русь, то на нее указывала наступательная война съ Польшей, которая стала злобой дня, какъ только былъ поконченъ татарскій вопросъ; и борьба малороссовъ съ польщизной уже подготовляла роковой исходъ для Польши, слабѣвшей подъ гнетомъ шляхты и іезунтовъ. Выяснилось также, что Русь понимала сплоченіе въ смыслѣ естественныхъ, а не народныхъ границъ. До татаръ даже Суздаль считался мѣстомъ ссылки: отправляясь въ Кіевъ или Новгородъ, его князья "ѣздили въ Россію". Теперь же Русь— и Балтика, гдѣ жили финны, нѣмцы да литовцы, и Каспій, Черное море, Тихій океанъ, гдѣ случайно появилась кучка казаковъ среди массъ иноролневъ. заковъ среди массъ инородцевъ.

То же самое естественно произошло съ политическимъ сплоченіемъ Руси, или самодержавіемъ. Оно развивалось безпрерывно, даже при самыхъ невыгодныхъ условіяхъ. Нашъ народъ выдержалъ и опричнину, и даже розруху, чуть не сгубившую все, не усомнившись въ его пригодности. Розруха даже послужила къ его упроченію: съ воцареніемъ Романовыхъ оно перестало быть вопросомъ.

Иностранцы уже съ Василія III представляли Русь примѣромъ невиданной власти (§ 119). Они говорили, что тамъ "все рабствуетъ, кромѣ властелина". А царь выражался съ презрѣніемъ объ ихъ правителяхъ: "что это за государи!" Царь, по понятіямъ народа, былъ божествомъ: какъ источникъ закона, онъ не могъ подчиняться ничему. Верхъ и его царедворцы составляли всю Русь, все ея предопредѣленіе. "Московія" стала окончательно военнымъ лагеремъ, который распадался на строевыхъ и ихъ кормильцевъ—на служилыхъ и тяглецовъ. Розруха утвердила этотъ порядокъ, завѣщавъ польскій и балтійскій вопросы: послѣ нея войско и деньги, служба и

тягло стали жизнью народа. И самодержавіе уже не встрівнало никакихъ сдержекъ. Общинно-родовой бытъ палъ въ лицъ Нов-города и удъльнаго "княжья". А это влекло за собой низложеніе бояръ, которымъ уже некуда было отъвзжать. Оторванные отъ народа и земли, себялюбивые и сварливые, эти "вольные слуги" великаго князя превратились въ "служилыхъ" царя, проявляя свою спесь только въ мѣстничествѣ: "дворянинъ" сталъ выше "сына боярскаго". Если въ 16-мъ вѣкѣ бояре еще считали себя "столпами" и крамольничали, помня свои права дружинниковъ, то подконецъ это уже были "захудалые" роды. Запоздалыя попытки боярства пріобръсти политическое значеніе окончились его крушеніемъ. Подкошенные въ основаніи розрухой столны отказались отъ властительныхъ грезъ и стали холопами Верха "на посылкахъ" и тиранами народа. А дѣло правленія перешло въ руки "новиковъ"—выслужившихся разночинцевъ, про которыхъ еще Грозный писалъ своему наперснику, Васюткѣ Грязному: "бояре стали намъ измѣнять; и мы васъ, мужиковъ, къ себѣ приблизили, надѣясь отъ васъ службы и правды". Духовенство никогда и не думало о политическомъ значеніи, хотя мало занималось и наставленіемъ своей паствы. Воспитанное въ понятіяхъ Византіи, не связанное съ народомъ, невъжественное и обремененное семьями, оно служило орудіемъ власти еще до самодержавія, которое поднимало его, какъ своего дядьку, до патріаршества, по мірь собственнаго возвышенія. Среднему сословію не было м'єста при убожеств'є торговли и промысловъ. Посадскіе — тъ же черные тяглецы. Города подрывались и взаимною завистью, и казной, а также монастырями и служилыми, которымъ власть дала огромный и почти единственный тогда капиталь—помѣстья и вотчины съ крестьянами. Прикрѣпленіе крестьянъ къ землѣ было связано съ прикрѣпленіемъ высшаго класса къ службі: оно произошло незамітно, путемъ самой жизни, безъ предписаній закона.

Такъ, политическое своеобразіе древней Руси состояло вътомъ, что, послѣ восьми вѣковъ существованія, она представляла нерасчлененную и безправную массу. Сословій не оказалось: всякій могъ передвигаться по общественной лѣстницѣ, гдѣ не было гражданъ, а были только обыватели "лучшіе, средніе и меньшіе", по достатку въ окладной росписи казны; только обыкновенно переходили не снизу вверхъ, а наоборотъ — путемъ закладничества и наймитства (§§ 27, 100). Община и городъ, церковь и княжье, земскіе соборы и дума—

все стало нулемъ въ политическомъ смыслѣ, все лишилось первобытной свободы, не пріобрѣтя взамѣнъ болѣе разумныхъ правъ. Все было принесено въ жертву государству, которое должно было взять на себя задачу осѣдлости при всеобщемъ бродяжничествѣ. Поголовное закрѣпощеніе проходитъ красною нитью по исторіи древней Руси (§§ 27, 61, 100, 158), по мѣрѣ развитія власти.

Здѣсь новое различіе между двумя половинами Европы. На Западѣ закрѣпощеніе народа означало господство знати, а его раскрѣпощеніе было задачей монархизма (§ 15, 72, 77, 109), который помогалъ развитію средняго сословія. И подконецъ управленіе принимало стройный видъ, благодаря участію освобожденнаго народа, уже обладавшаго богатыми познаніями и изучившаго римское право. У насъ же государство, создавшее помѣщиковъ, создавало и всеобщее закрѣпощеніе; а при немъ оно должно было взять на себя всѣ заботы. Управленіе особенно затруднительно въ такой громадной, разноплеменной и невѣжественной странѣ, какъ древняя Русь. Сами цари прибѣгали къ помощи земщины; но она призывалась случайно и лишь какъ бездушное орудіе власти. Управленіе оказалось плохимъ, по свидѣтельству нашихъ же лѣтописей, документовъ и сказаній. Въ челобитныхъ земскихъ соборовъ оно рисуется именно въ томъ видѣ, къ которому идутъ слова лѣтописи, при избраніи Михаила: "влодущіе, аки воляцы, насиловаху православныхъ". Древняя Русь завѣщала новой Россіи приказный духъ, — это всесильное дъячество и подъячество (§ 156), которое подавляло въ государствѣ зародыши законовъ, лишало народъ даже намековъ на права и, мажно сказать, обращало самодержавіе въ своего раба.

Въ четвертомъ періодѣ выяснилась и другая черта древней Руси—педостатокъ бытового развитія, особенно сравнительно съ Европой. Западъ уже пережилъ Возрожденіе, плодами котораго и теперь питается человѣчество. Онъ выработалъ гордую личность и общественный духъ, далъ примѣры кровавой борьбы сословій за свои права. Онъ положилъ начало самоправленію и наукѣ, этимъ стражамъ свободнаго развитія. Онъ выставилъ рядъ геніевъ мысли и фантазіи, у которыхъ и теперь учится міръ. Все это облагораживало нравы и украшало внѣшній бытъ, щеголявшій богатою городскою жизнью.

Оттого иностранцу претила первобытность Московіи даже по внъшности, которая бросалась ему въ глаза. Жалка была

эта безпредъльная юдоль "сиротъ", напоминавшихъ изгоевъ (§ 28), съ ея безпутицей и переложнымъ земледѣліемъ, съ ея курными скородомами, полными грязи и лишенными мебели. Жалокъ былъ и ея обитатель, закутанный въ шкуры и азіятскіе халаты, съ грязною бородой и хмілемъ въ головь. Отъ татаръ и въчныхъ войнъ его нравы огрубъли. Онъ жилъ порывами и крайностями дикаря. Раболенный предъ властью, онъ былъ самоволенъ и жестокъ съ низшими, лукавъ съ равными. Особенно бросались въ глаза сварливость и завистливость, при страстномъ стремленіи Руси къ внѣшнему сплоченію, точно также какъ бродяжничество, легкій разрывъ даже съ родиной. Единодушіе вызывалось только ненавистью ко всякому проявленію личности и новизны: общинно-родовой быть, уничтоженный въ политикъ, процвъталъ въ быту (§ 173), какъ нравственное закрѣпощеніе народа. Древняя Русь до конца отличалась оттѣнкомъ сказочной патріархальности. Здёсь все слито въ общей массь: нътъ рызкихъ чертъ ни въ лицахъ, ни въ жестахъ; всюду "одиночество" (§ 155), стадность; и безъ всякихъ указовъ всякъ сверчокъ зналъ свой шестокъ. Еще не выдѣлилась и женщина: была только самка, раба да "постница". Вездѣ безпомощность и дряблость, безконечное терпъніе да мольбы и ожиданія всего отъ Бога да отъ Верха.

Какъ вездѣ, правственная несостоятельность была плодомъ умственной незрплости. Древняя Русь до конца руководствовалась "двоевѣріемъ"; и обѣ вѣры понимались такъ наивно, что вносили только смуту въ умы. Оттого отличіемъ умовъ была первобытная косность, особенно поразительная при невоздержности въ правахъ. Она одна соотвѣтствовала крайнему сплоченію въ политикѣ. Боялись, что Русь развалится, если даже въ мысли возникнетъ малѣйшее непокорство "пошлинѣ". Иностранцы удивлялись, какъ московиты "всѣ словно одного возраста". Такое старовѣрство поддерживалось убѣжденіемъ, что всякая новизна и иноземщина—грѣхъ и преступленіе, противъ котораго нужно кричать "слово и дѣло", въ огражденіе Богомъ избранной, святой и непорочной Руси. Это "нестерпимое глупое высокомѣріе" (§ 134) привело къ тому, что чужіе народы считались "черною костью" въ сравненіи съ нашимъ "бѣлымъ царемъ", и полагалось, что нѣтъ на свѣтѣ ничего выше и больше, чѣмъ Иванъ Великій, Царь-колоколъ и Царь-пушка. Раболѣпный народъ отстоялъ противъ самого Василія III свою бороду, которая служила такимъ же символомъ святой Руси, какъ татарскій халать

и византійское облаченіе. Даже такіе враги старины, какъ Нилъ Сорскій, Максимъ Грекъ и Курбскій, жили по "чиновнику" и Домострою, этимъ плодамъ Византіи временъ отцовъ церкви. Такое потрясеніе, какъ розруха, въ быту было лишь рябью на поверхности океана: какъ при разгромахъ татаръ, русскіе разбрелись розно, потомъ опять собрались, наплодились— и потянулась старая пѣсня.

Умственная незрёлость—плодъ невожества, которое составляеть главное отличіе древней Руси отъ Запада. Русскому некогда было заниматься наукой, теоріей: самый политическій народъ въ Европі, послі спартанцевь, онъ до того быль увлечень своею практической задачей, что считаль ихъ забавой празднолюбцевь. А ревнивая къ умственному единообразію церковь внушала ему, сверхъ того, что подобныя занятія— такой же гріхъ, какъ народная поэзія и світское пініе. Оттого письменность древней Руси, за немногими исключеніями ранняго времени, представляеть какъ бы восточное явленіе, которое отчасти повторилось только въ Византіи. На протяженіи восьми віковь, въ ней почти ніть исторіи, сміны направленій, да почти ніть и имень сочинителей, которые замінялись "списателями" и переводчиками. Это—нерасчлененная, смутная масса, въ которой можно начинать хоть съ конца. Съ 10-го до 18-го в. тянется рядь одніхъ и тіхъ же рукописей, которыя укладываются въ нісколько сборниковъ, разнообразясь только количествомъ ошибокъ въ разныхъ изводахъ. Если подконець сюда проникали отклики Запада, то Коперникъ спокойно помінался подлів Индикоплова, не парушая силы трехъ китовъ, на которыхъ покоился пупь земли.

То была все церковная или навѣянная церковью письменность, и по большей части переводы съ греческаго. Переводили буквально, что вело къ нелѣпицамъ, при разности въ строѣ двухъ языковъ; ктому же брали искусственныя сочиненія, которыя предназначались въ Византіи для утонченной интеллигенціи, а у насъ были "мудростью запечатлѣнною". Оттого нерѣдко оставляли непонятныя греческія слова или переводили такъ, что не добъешься смысла безъ сличенія съ подлинникомъ. А "книгочія" поглощалъ все это съ благоговѣніемъ, какъ вкушалъ просвирку, не проронивъ крохи: отсюда буквопдство нашихъ начетчиковъ. То же происходило съ зачатками свѣтской письменности, какъ видно изъ сличенія судебъ одной и той же повѣсти у насъ и на Западѣ (§ 178). Нашъ читатель не могъ предъявлять къ

своей письменности новыхъ требованій, въ силу своей косности. Между тёмъ какъ даже въ Польшё иные кучера и горничныя говорили полатыни, у насъ былъ весьма ограниченъ самый кругъ грамотныхъ; а о школьной наукё не было и помину. Наша сухая, византійская письменность стала только украшаться, подконецъ, подъ вліяніемъ польскаго риторства, "широковёщательною и многошумящею" рёчью, совсёмъ непостижимою для любителей "книжнаго почитанія".

Всѣ указанныя отличія древней Руси сводятся къ общей поучительной чертѣ, которая поясняетъ, что можетъ сдѣлать народъ-ребенокъ въ бытовомъ развитіи, на долю котораго выпадаетъ широкая политическая задача. Это—всесторонняя смута, хаосъ. Какъ въ самомъ православномъ, такъ и въ его святой Руси не было ясныхъ, выпуклыхъ чертъ, не замѣчалосъ точныхъ опредѣленій, расчлененныхъ разумомъ понятій, строгаго раздѣленія труда: все дѣлала сама жизнь, случайная практика; вездѣ робкіе опыты да примѣры, не сведенные къ правиламъ, къ теоріи.

Самъ государственный "нарядъ" былъ скорве безпорядокъ, засвидътельствованный Несторомъ (§ 19). Даже самодержавіе вносило смуту въ жизнь постояннымъ произволомъ (§ 114), не говоря уже про такія глубокія противорічія, какъ дві поры Грознаго. На Верху все велось на словахъ да по памяти, что способствовало сохраненію пережитковъ. Нерѣдко государь самъ не понималъ своей роли: властелинъ отдёльныхъ лицъ и минутъ, онъ былъ рабомъ "чина" своего званія, "пошлаго" обычая. Онъ проводилъ новый порядокъ полусознательно, "тихимъ московскимъ обычаемъ", боязливо примъриваясь. Неръдко онъ самъ, также какъ и его дума, "отставляли" свои приговоры; нерѣдко общество подталкивало его, "радуясь", напримѣръ, какъ дитя, новому громкому титулу (§ 122). Съ другой стороны, приказные съ трепетомъ поглядывали на Верхъ: они обыкновенно спрашивали думу-ръшать ли дёло по закону, или посылать его туда "въ докладъ"? Да и законы-то ограничивались тощимъ Судебникомъ. Управленіе шло по обычаю, по памяти да по заковыкамъ приказовъ, которые сами представляли образецъ путаницы: даже придворное чиноначаліе установилось лишь къ концу древней Руси (§ 162). Всюду проглядываль еще вотчинный взглядь: до самой розрухи встръчались пережитки волостей-княженій (§ 161); основою распорядковъ все еще служила дробная мёстность, а не общегосударственные предметы вѣдомства. Лишенные сословныхъ опредъленій князья, бояре и церковники, гости, посадскіе и крестьяне переплетались между собой въ занятіяхъ. Самъ Верхъ путался въ своихъ отношеніяхъ къ нимъ. Онъ то спѣшилъ съ закрѣпощеніемъ мужика, то пріостанавливалъ его; сегодня наддавалъ права служилымъ, завтра сокращалъ ихъ; ему хотѣлось отобрать земли у церковниковъ, но ихъ угрозы анаеемой заставили его преслѣдовать ученіе Нила Сорскаго (§§ 115, 119). Въ угоду этимъ же стражамъ старины, онъ притѣснялъ имъ же призванныхъ иностранцевъ. Оттого-то Грозному пришлось испить горькую чашу переписки съ Курбскимъ. И его же созданіе, первыя печатныя книги на Руси, какъ бы говорили міру за него: "ты побѣдилъ, Галилеянинъ!"

При такой смуть въ государствь, нечего и говорить про быть древней Руси. Въ умахъ трудно отличить, гдъ кончается одна въра и начинается другая, въ письменности — гдъ кончается Библія и начинается апокрифъ (§ 179), гдъ поправка владыки или собора и гдѣ ошибка списателя-невѣгласа. Въ нравахъ, въ искусствѣ, не исключая "русскаго" узорочья, во внѣшнемъ быту—всюду смѣшеніе неожиданныхъ крайностей, своенравная путаница заимствованій чуть не со всего свѣта. Древняя Русь, это—ларь скопидома, или кладъ съ монетами разныхъ временъ. Ея символами служатъ Василій Блаженный да кремлевскій дворецъ (§ 181), гдѣ сливались всякіе пошибы въ грудѣ разбросанныхъ зданій и хранились драгоцѣнности татарскія, арабскія, персидскія, византійскія, западныя изъ разныхъ временъ. И ея языкъ кишитъ всякими составами-варяжскимъ, византійскимъ, татарскимъ, польскимъ, латинскимъ, нфмецкимъ. Немудрено, что еще такъ много смутнаго въ изучении древней Руси, тімь болье, что она, храня дорогія безділушки, частью истребила важнівшія свидітельства, частью не позаботилась сберечь ихъ. Историкъ не можетъ полагаться даже на точные съ виду термины: въ 16-мъ в. "сокольниками" именовались тѣ, которые "платять за соколы оброкь", а это были сапожники и хлъбопеки. Такъ, почти вездъ тогда "св. Пятница бывала на св Прасковью", а аллилуія шла въ "скокъ, перескокъ, недоскокъ" (§§ 178, 181).

Такъ, древняя Русь не даетъ опоръ для "нестерпимаго высокомърія". Она не внесла новых начал и идеалов въ сокровищницу человъческаго развитія: питаясь чужимъ добромъ, она не перерабатывала его въ перлы искусства или науки, а зачастую искажала съ высокомъріемъ невъгласа. Во многихъ отношеніяхъ, "святая" Русь оказалась святою простотой.

Но древняя Русь явила новый и редкій въ исторіи примъръ благородной борьбы народа-страдальца съ тяжкими условіями за высшія блага человъчества. Въ этомъ смыслъ она, въ свою очередь, не даеть опоръ ни для отчаннія, ни для самоуничиженія. Древняя Русь подчинена общимъ историческимъ законамъ. Независимость обезпечена великому историческому народу; а своеобразіе, котораго не лишена даже ни одна личность, - дъло времени, развитія. Древняя Русь во многомъ поражаеть своимь сходством сс Европой до названій въ мелочахь. Западъ не только былъ такою же святою простотой въ свое время, но отчасти сохраняль до конца періода видь смуты оть пережитковъ среднев вковья: тамъ были даже свои розрухи и самозванцы въ свою переходную пору (§ 109). Въ своемъ быту Европа также представляла смёсь всякихъ вліяній, не исключая азіятскихъ; но она успъла претворить ихъ въ новую, богатую гражданственность и полагала своею гордостью истребление пережитковъ старины. И эта разница объясняется не тъмъ, что на Западъ жили какіе-то избранники: перенесенные на востокъ, они оказались бы тою же святою Русью. Иностранцы сами сознавали это. Гнушаясь бытовою отсталостью московита, они скорбе боялись, чомъ презирали этого сильнаго "варвара", который, среди самыхъ тяжкихъ условій, собралъ громадную землю, создалъ большое государство и, едва освободившись отъ татарскаго ига, уже протягивался къ пяти морямъ, даже переходилъ въ наступленіе на Западъ. Иностранцы дивились переимчивости русскаго, который своими заимствованіями со всего свъта готовиль богатый матеріаль для своего будущаго творчества. Они понимали, что если Москва-не Авины, то и не Спарта, разрушительница прогресса, что это-чернорабочій человѣчества, "богатырская застава" Европы отъ азіятчины. Развивъ, благодаря этой защитѣ, свою гражданственность, Западъ подконецъ несъ ее къ московиту, какъ достойную плату своему брату, арійцу.

Русь также тянулась къ Западу, возращаясь къ лучшимъ преданіямъ Кіева, подорваннымъ Византіей, усобицами и татарами. Въ этомъ стремленіи къ старшему, по образованности, брату лежалъ главный залогъ великой будущности. Древняя Русь проявляла его въ каждую счастливую минуту: "ученье—свътъ, а неученье—тьма", это было такимъ же непрерывнымъ призывомъ жизни, какъ византійство было преданіемъ застоя. Первообразъ московита, суровый скопидомъ и властодержецъ,

оторванный отъ всего міра въ своей захолустной опричнинѣ, Андрей Боголюбскій призваль фрязиновъ—и св. Маркъ изъ Венеціи сталь гулять, въ суздальскомъ нарядѣ, по всей святой Руси (§ 69). Не успѣла Русь освободиться отъ татаръ, какъ уже горячо, смѣло схватилась за западный вопросъ и за упущенное бытовое развитіе. Тотчасъ ен повелитель выбралъ себѣ подругу на Западѣ (§ 114)—и настала та знаменитая пора, которая считается и настоящею Московіей, и нашимъ первымъ Возрожденіемъ (§ 174). Москва съ жадностью стала брать все съ Запада, отъ свѣтскихъ учителей и типографій до одежды и манеръ: она брала даже черезъ посредство своихъ враговъ— поляковъ и погубленнаго ею Новгорода. Сразу появились и западныя книжки на Верху, и наши выходцы, которые посрамляли своимъ бѣгствомъ запретъ поучиться въ Европѣ и пожить почеловѣчески.

Московія, въ своихъ лучшихъ слояхъ и стремленіяхъ, вдругъ стала походить на татарскую Русь меньше, чёмъ Россія 18-го вёка походила на нее самое. Такія явленія, какъ Нилъ Сорскій (§115), этотъ живой протестъ Новаго Завёта противъ византійства осифлянъ, или какъ возстаніе самого Стоглава противъ старины, не говоря уже про письма Курбскаго, сдёлали бы честь и Западу: въ нихъ сказалась сила европейскихъ идеаловъ въ пробужденномъ даровитомъ обществѣ. Курбскій и его друзья — уже зрѣлый патріотизмъ: то были питомцы Запада, но съ русскою душой. Сами жертвы древней Руси, они любили "святорусскую землю" и всю жизнь боролись за ея освобожденіе отъ заматерѣлаго зла. Въ ихъ царственномъ противникѣ воплотился всеобщій расколъ, споръ между азіятчиной и европеизмомъ, между Византіей и Западомъ, борьбадревней Руси съ зачатками новой. Въ этой борьбѣ, достойной великаго народа, помутился умъ царя, какъ, по смерти его, замутилась и вся земля.

Но новая Россія росла, не взирая ни на что. Годуновъ уже былъ западнымъ человѣкомъ, предтечей Лжедимитрія I и Морозова. И русскіе, истребляя поляковъ въ розруху, у нихъ же брали все, отъ языка до брадобритія. Подконецъ уже былъ рѣшенъ вопросъ — суждено ли Руси быть Азіей или Европой? Въ ней дѣлались попытки всестороннихъ преобразованій, отъ постояннаго войска до финансовъ и статистики; бродили новыя понятія; обнаруживались первые проблески личности; появлялись благородные характеры и развитые умы. Москва дѣятельно сносилась дипломатически съ далекимъ Западомъ. Въ

ней самой мелькала даже его обстановка и утверждалась цѣлая колонія его представителей. И уже широкою волной переходила къ ней европейская гражданственность черезъ польскую Русь (§§ 190, 192).

Не мало жизненной кр пости и идеализма было въ народъ, который достигъ такихъ успѣховъ человѣчности, при столь тяжкихъ условіяхъ. Вопросъ состоялъ только въ томъ-какъ понимала свою задачу единственная выработанная имъ сила, которой покорялась даже всемогущая въ такія времена церковь? Русь не могла обмануться въ своемъ самодержавіи. При всіхъ его восточныхъ недостаткахъ, оно шло впереди народа въ силу историческаго закона, по которому въ неразвитомъ обществъ все идеть сверху. Оно воспитывало общественное сознаніе, подавляя всеобщую рознь и частныя льготы, облагая тяглецовъ по разрядамъ достатка. Оно смиряло спесь бояръ и сдерживало любостяжание церковниковъ и алчность купцовъ, покровительствуя иностраннымъ гостямъ. Оно "нещадно, во всю ивановскую" било батогами попадавшихся приказныхъ лиходевъ. Оно упорно стремилось къ Западу, наперекоръ косной толив и византійствующему духовенству. Съ Верха шли всв нововведенія, начиная съ освобожденія женщины изъ терема, съ глобуса, часовъ и театра, кончая брадобритіемъ, розами и табакомъ. Оттого подконецъ уже все предвъщало великій историческій переворотъ, съ котораго самодержавіе же начнеть діло раскрівнощенія народа. Древняя Русь была готова принять новый мученическій вънецъ, но уже обвитый лаврами, достойными христіанскаго и европейскаго народа.

Древняя Русь завѣщала, съ одной стороны, весь свой сумракъ пережитковъ, съ другой—крѣпкое самодержавіе съ свѣжею династіей и народъ, который, въ своихъ передовыхъ рядахъ, съ юношескимъ пыломъ рвался къ новой жизни, подъ знаменемъ европейскаго просвѣщенія (§ 171). Чтобы настала пора преобразованій коренныхъ, небывалыхъ, требовалась особенно крупная личность на Верху. Въ ней должны были воплотиться: безграничная власть и такая же воля, свѣтлая мысль и ясныя желанія, непреодолимая страстность и неусыпное трудолюбіе, любовь къ своей странѣ до самопожертвованія и жажда знанія съ переимчивостью ребенка, съ благоговѣніемъ юноши къ своимъ учителямъ, наконецъ—отвага героя, равная жгучей ненависти къ недостаткамъ старины. Таковъ быль представитель новой Россіи, — тотъ Петръ, который признанъ Великимъ уже не

"нестерпимымъ высокомъріемъ" своего народа, а голосомъ всего міра, — тотъ небывалый исполинъ исторіи, за порожденіе котораго простятся всъ гръхи его матери, древней Руси.

Но перевороть, произведенный Петромъ, привель бы только къ разрушенію востока Европы, а не къ созданію новой Россіи, еслибы нашъ народъ не подготовлялся къ нему раньше "тихимъ московскимъ обычаемъ". Все, что происходило послѣ перваго Романова, уже носить на себѣ иной отпечатокъ, чѣмъ прежде. Вторан половина 17-го в. болѣе походитъ на эпоху Петра, чѣмъ на четвертый періодъ. Она сливается съ нею до того, что ихъ невозможно разъединить: во всѣхъ сторонахъ жизни, сѣмена одной даютъ плодъ въ другой. Нован исторія Россіи начинается около 1650 г.: царствованія Алексѣя и Өедора и правленіе Софьи—ея первая, вводная глава.

Конецъ І-й части.



## ГЛАВНЫЯ ПОПРАВКИ.

| Cmp.       | Строка.          | Напечатано.               | Должено читать.        |
|------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| 20         | 9 снизу          | золотники                 | златники               |
| 37         | 18 сверху        | погосты (§ 11)            | погосты (§ 11) и станы |
| 48         | 3 "              | Остроміра                 | Остромира              |
| 58         | 3 снизу          | обнесенной                | окруженной             |
| 75         | 16 сверху        | берендеи                  | берендъи               |
| 97         | 10 "             | гдѣздами                  | гнѣздами               |
| 127        | 14 "             | Словѣ                     | Моленіи                |
| 138        | 15 снизу         | "палатей"                 | "полатей"              |
| 159        | 22 сверху        | Кейстутъ                  | Кестутъ                |
| 164        | 9 снизу          | поручій                   | наручей                |
| 171        | 19 сверху        | ов. 1450                  | 1395                   |
| 174        | 17 "             | колпакъ, копъйка, сундукъ | колпакъ, сундукъ       |
| 175        | 8 сверху         | <i>Іалицкое</i>           | Галицкое               |
| 220        | 5 снизу          | апокривы                  | апокрифы               |
| 226        | 12 сверху        | маковницы                 | маковицы               |
| 227        | 10 снизу         | третьяго                  | четвертаго             |
| 236        | 2 сверху         | Букарештъ                 | Бухарестъ              |
| 258<br>266 | 16и23 сверху     | (§ 114)<br>(§ 111)        | (§ 115)<br>(§ 114)     |
|            | 3 снизу          |                           |                        |
| 338        | 14 сверху        | (§ 125)                   | <b>(</b> § 122)        |
|            | 6 снизу<br>17    | О ОТЪ                     | а отъ                  |
| 393        | Q                | "дворцы"                  | "дворы"                |
| 397        | "                | ухажаями                  | ухожаями               |
| 402        | I J              | рабой                     | рабомъ                 |
| 403        |                  | станицу                   | столицу                |
| 417        | 9                | ровно                     | розно                  |
|            | າດ ″             | (карты), кости            | (кости), карты         |
|            | 22 "<br>12 снизу | ОТВОРЪ                    | отпоръ                 |
| 533        | 2                | Вила                      | Вина                   |
| 533        | _ "              | ихъ,                      | ихъ,—                  |
|            | 20               |                           | спесь                  |
| 300        | 20 n             | мира                      | мира"                  |



























DK 510.52 .T8 1895 v.1 IMS Trachevskii, Aleksandr Semen Russkaia istoriia 47090435

> PONTIFICAL INSTITUTE OF MEDIAEVAL STUDIES 59 QUEEN'S PARK TORONTO 5, CANADA

